



PURCHASED FOR THE

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

FROM THE

CANADA COUNCIL SPECIAL GRANT

FOR

SLAVIC STUDIES

X(50)

A. T. Ja

8(c) 1795

#59

# MCTOPHYECKIE OYEPKII

July 6

**~** 

4

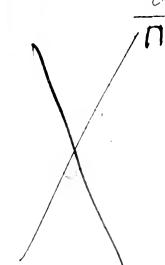

А. Н. ПЫПИНЪ

1350

ХАРАКТЕРИСТИКИ

# ЛИТЕРАТУРНЫХЪ МНЪНІЙ

ОТЪ ДВАДЦАТЫХЪ ДО ПЯТИДЕСЯТЫХЪ ГОДОВЪ

ИСТОРИЧЕСКІЕ ОЧЕРКІ МЕЗІЗІОТЕКА

издание третье,

дополненное приложениемъ, примъчаниями и указателемъ личныхъ именъ.

176 men, spemmen, Chical Bin, happanere Bandia esh Curpanherrie p. Francis esh

Книгоиздательство "Колосъ".

3050

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. остр., 5 лин., 28. 1906

25/3

F1.





## ПРЕДИСЛОВІЕ.

Настоящая книга заключаеть въ себъ точный текстъ изданія 1890 года, дополненный примъчаніями и библіографическими справками, а также указателемъ личныхъ именъ. Переизданіе "Очерковъ" съ этого рода дополненіями было задумано А. Н. Пыпинымъ, но, къ сожалѣнію, не могло быть осуществлено за его смертью. Въ примъчаніяхъ А. Н. имълъ въ виду, съ одной стороны, дополнить главу о Жуковскомъ указаніемъ на тотъ новый взглядъ въ пониманіи поэта и его направленія, который отодвигалъ въ исторію нъсколько иное объясненіе, нашедшее себъ мъсто въ первой главъ книги, а съ другой — въ примъчанія должны были войти некоторыя подлинныя свидетельства изображавшейся эпохи, относительно которыхъ, въ предыдущихъ изданіяхъ, приходилось ограничиваться, по цензурнымъ и инымъ соображеніямъ, лишь краткимъ и не всегда явственнымъ упоминаніемъ; въ то же время въ примъчаніяхъ должны были найти себъ мъсто и позднъйшія библіографическія указанія, поскольку они содъйствовали основной цѣли — "отмѣтить собственно общественную сторону" литературнаго движенія николаевских времень. Въ этомъ видь, такъ представлялось А. Н., -- его книга, писанная въ тяжелые для общественно-исторического повъствованія послужить и годы, позднъйшему читателю къ уясненію того отвижого общественнаго развитія, въ которомъ такую могучую и духовнознаменательную роль сыграла русская литература.

Въ "приложеніи" помѣщена одна изъ послѣднихъ работъ А. Н. — "Зпаченіе Гоголя въ созданіи современнаго междуна-

роднаго положенія русской литературы", бывшая предметомъ его ръчи въ торжественномъ засъданіи Пмп. Академіи Наукъ.

Трудъ но составленію примъчаній къ настоящему изданію принадлежить Е. А. Ляцкому.

## **ПРЕДИСЛОВІЕ** КО ВТОРОМУ ИЗДАНІО.

Первое изданіе настоящей кинги составилось непосредственно изъ ряда статей въ "Въстникъ Европы" 1872—1873. Повторяя его, вслъдствіе доходившихъ до насъ запросовъ, нельзя было не сдёлать нёкоторыхъ дополненій и изміненій: черезъ такой промежутокъ времени историческая книга требуетъ ихъ необходимо -накопляются новыя данныя, съ которыми иногда получается и новое освъщение предмета. Мы дополнили прежнее изложение указаніемъ явившихся въ последнее время матеріаловъ и изследованій, но по существу не нашли нужнымъ измінить прежней точки зрвнія. Значительно расширена только глава о Пушкинв: вследствіе московскаго праздника, 1880, и пятидесятил фтней памяти кончины Пушкина, 1887, явилась цёлая новая литература, посвященная великому поэту, и мы ввели въ настоящее изданіе часть статей, писанныхъ нами по этому поводу въ "В. Евр.", 1887. Некоторыя добавленія введены и въ другихъ случаяхъ, но вмѣсть съ тъмъ прежнее изложение сдълано вообще болъе сжатымъ.

Настоящая книга не имѣла въ виду исторіи литературы Николаевскихъ временъ: она предполагаетъ главные факты извѣстными и цѣль ея — отмѣтить собственно общественную сторону тогдашняго литературнаго движенія, — потому что, какъ строго не были исключаемы надзоромъ общественные вопросы изъ тогдашней литературы, они въ ней неудержимо пробивались и угадывались читателями. Раскрывъ эту сторону тогдашней литературы, мы находимъ ея внутреннюю основу и ту связь развитія,

которая соединяеть вторую четверть вѣка, — по господствующему режиму періодь строгаго консерватизма и застоя, — съ послѣдующимь періодомь реформь и общественнаго возбужденія: послѣдній быль однако теоретически подготовлень предыдущей эпохой, именно лучшими представителями ен научныхъ стремленій и литературы.

Сложный организмъ общества совмѣщаетъ самыя разнородныя стихін: исторически всѣ онѣ, даже враждебныя прогрессу, находять свое объясненіе, если не оправданіе, но "логика событій", въ концѣ концовъ, выдвигаетъ именно тѣ направленія мысли, которыя служатъ залогомъ развитія, если только общество къ нему способно. Эти направленія могутъ подвергаться гоненію, но имъ принадлежитъ будущее, и люди, служащіе лучшимъ умственнымъ и правственно-гражданскимъ интересамъ общества, находятъ, въ періоды утѣсненія, увѣренность, что придетъ время, когда ихъ труду и самоотверженію будетъ отдапа справедливость, когда эготъ трудъ принесеть свои плоды для общественнаго блага.

Такова была судьба людей сороковыхъ годовъ, на которыхъ мы всего больше останавливаемся въ настоящей книгъ. Съ ними связаны лучшія стремленія нашего времени, и ихъ историческая судьба нусть послужить ободряющимъ примъромъ для тъхъ, кого смущаютъ трудности настоящаго.

alternative services

О нашей литературѣ второй четверти стольтія было писано и пишется столько, что нъсколько трудно, быть можетъ самонадъянно, поднимать вновь столь извъстный предметь, не рискуя утомить читателя повтореніями. Намъ казалось, однако, что независимо отъ всегдашней исторической важности предмета, которая вызываетъ новыя повърки мнъній, есть въ немъ стороны, которыя еще нуждаются въ разъясненіи. Наша литературная критика была долго почти исключительно эстетическая. Это и было необходимо, когда шла рфчь объ опредфленіи основныхъ литературныхъ понятій и объ указаніи относительнаго поэтическаго достоинства писателей; съ той же точки зрѣнія критика указывала ихъ историческое значеніе, какъ развитіе художественнаго пріема, какъ стремленіе литературы къ самобытности въ изображеніи своеобразной народной жизни. Отношеній литературы къ дъйствительности эта критика касалась настолько, сколько это нужно было для пониманія данныхъ произведеній. Эта точка зрвнія держалась до последняго времени, за исключеніемъ немногихъ случаевъ, гдъ историческій вопросъ поставленъ быль шире и многостороннъе. Но литературное развитіе имъетъ и другой интересъ: исторія литературы входить въ цѣлую исторію общества, и на литературѣ мы имѣемъ возможность слъдить возростаніе общественнаго самосознанія. И безъ сомнѣнія, эта сторона предмета имъетъ наибольшую историческую важность. Въ наше время литература ръдко поднимается до высшаго совершенства художественной красоты, гдъ произведение является широкой объективной картиной человъческой природы или цълаго общества; она больше примыкаетъ къ непосредственнымъ явленіямъ общественной жизни и подаеть объ нихъ свой голосъ въ поэтическомъ произведеніи, какъ въ публицистикъ. Любимой формой сталь романь и повъсть, -- вмъсть съ тымь та же самая жизнь изображается прямо, въ публицистикъ, которая высказываетъ ея

интересы, служить отголоскомь ея борьбы, и отсюда, въ литературѣ поэтической элементъ реальный становится еще сильнѣе. Если и чисто художественное, объективное произведеніе должно служить не только идеѣ красоты, но и идеѣ добра и правды, и быть орудіемъ общественнаго улучшенія, то произведенія менѣе объективныя связываются съ общественною жизнью еще тѣснѣе: онѣ, быть можетъ, дѣйствуютъ менѣе возвышенными средствами, по иногда съ большею страстью и съ большимъ вліяніемъ на умы. Общественныя и поэтическія достоинства писателя и произведенія могутъ не всегда совпадать, и легко могутъ имѣть различную цѣну для той исторіи литературы, о какой мы говоримъ.—исторіи съ общественной точки зрѣнія.

Это сопоставление литературы съ непосредственною жизнью, собственно говоря, только и можетъ указать дъйствительное значеніе историческаго прогресса литературы. Нельзя сказать, чтобы до сихъ поръ опо было достаточно ясно. Для оцънки этого историческаго прогресса надо взять въ разсчетъ самыя условія существованія литературы, ея общественную обстановку, ея д'ыствительный (часто, за невозможностью, ясно невысказанный) смыслъ. Только опредъление этихъ общихъ условій и указываетъ настоящую жизненную цъну литературы, возможность и размъры ея вліянія. Если литература имфетъ свою роль, какъ одинъ изъ развивающихъ элементовъ національной жизни, вліянія, т.-е. ея историческая ценность, определится именно условіями ея существованія: она существуєть въ данныхъ условіяхт историческихъ преданій, учрежденій, образованія и т. д., и эти условія впередъ указывають ей изв'єстные пред'ялы, налагають на нее извъстный характерь. Таланты различной величины могутъ обогащать ее болье или менье замъчательными проявленіями поэтическаго дара; но эти таланты действують въ извъстной обстановкъ, которая даетъ направление ихъ творчеству. такъ или иначе обусловливаетъ ихъ содержаніе. Такъ, если взять одинъ частный примъръ, -- у насъ было не мало говорено о стъспительномъ дъйствін цензуры: но цензура есть только одно частное проявление цълаго порядка нонятий, который и безъ нея оказывалъ бы стъсняющее вліяніе на литературу, и при ней также его оказываеть, какъ извъстный запась консерватизма, отражающаго пастроеніе даннаго періода.

Съ начала нынъшняго столътія въ нашей литературъ много говорилось о народности, достиженіе которой ставилось цѣлью литературы; въ разпое время писатели и критика убѣждались, что народность, наконецъ, достигнута. Такъ, но ихъ мнѣнію, до-

стигалъ ен Жуковскій въ нѣкоторыхъ изъ его произведеній на русскіе сюжеты; такъ достигалъ ен Крыловъ въ своихъ басняхъ; потомъ Пушкинъ; наконецъ, Гоголь. Вопросъ былъ въ томъ, что поэтическая литература дѣйствительно выходила мало-по-малу изъ своего искусственно-подражательнаго періода: названные писатели дѣлали каждый свои успѣхи въ томъ, чтобы усвоить литературѣ русскія темы и русскія краски, достигнуть самостоятельнаго пониманія... Можно сказать, что съ Пушкинымъ, а особенно съ Гоголемъ эта цѣль въ большой степени достигалась. Литература становилась дѣйствительно пародной или національной, потому что была уже своеобразна и самобытна въ своихъ пріемахъ, мысли, тонѣ и формѣ. Литературная исторія излагала процессъ этого усовершенствованія.

Но за этимъ оставался другой вопросъ объ отношеніяхъ литературы къ народности, именно о положеніи литературы, какъ орудія и выраженія образованности и самосознанія, въ средѣ цѣлой національной жизни.

Національность, какъ собраніе отличительныхъ особенностей народа въ данное время, состоитъ не въ однъхъ витшихъ особенностяхъ бытовыхъ, не въ одномъ формальномъ складъ народнаго ума и фантазіи. Ея характеръ въ данный историческій періодъ складывается, между прочимъ, и подъ вліяніемъ того содержанія понятій, количества знаній, какія доставались народу въ его прошедшемъ, а затъмъ оказываетъ сильное дъйствіе и на его настоящее. Вліяніе этого условія можеть быть весьма различно. Если знаній было немного, если привычка къ умственному труду была невелика, то и ходъ дальнъйшаго развитія необходимо замедляется, и оно не можетъ быть самостоятельно. Если свойства народнаго ума, его живость и воспріимчивость могутъ сообщать литературѣ болѣе оживленное движеніе, то прошедшій застой стъсняеть это движеніе запоздалымь пониманіемь массъ, которое и бываетъ главнымъ тормазомъ умственнаго успѣха. Мы ясно видимъ это, когда сравниваемъ образованность разныхъ народовъ; мы соглашаемся, что русскій народъ въ этомъ отношенін уступаеть другимъ міровымъ націямъ; но мы ръдко соглашаемся, что это обстоятельство должно прямо отражаться и на объемъ понятій, какимъ мы вообще владъемъ; ръдко допускаемъ, что одно это обстоятельство должно бы ограничить наше самомнёніе. Запасъ понятій и знаній, принадлежащихъ народу, именно и составляетъ одно изъ важивнихъ обстоятельствъ національной жизни. Было бы большой ошибкой забывать это общее условіе въ изображеніи историческаго хода литературы:

этому условію подчинены самыя высокія созданія національныхъ поэтовъ и писателей, подчинена вообще умственная производительность и весь ходъ образованія, а затѣмъ отъ него много зависить и будущее національнаго прогресса.

Если въ исторіи литературнаго развитія (понимаемаго какъ выраженіе и средство умственной жизни народа) необходимо принимать въ соображеніе эти условія національности и всей внѣшней обстановки, то не слѣдуетъ думать, чтобы онѣ имѣли значеніе фаталистическое. Въ наше время, особенно новѣйшіе славянофилы, опять много говорятъ о національности именно въ этомъ фаталистическомъ смыслѣ, обращая, впрочемъ, его неблагопріятную сторону къ гнилому Западу, а благопріятную—къ намъ. Въ характерѣ національности видятъ нѣчто предопредѣленное, разъ данное и неизмѣнное. Такое понятіе о предметѣ предполагала та школа оффиціальной "народности", которая въ тридцатыхъ годахъ совмѣстила характеристику русской жизни и ея принциповъ въ извѣстномъ символѣ. Такое почти понятіе предполагаетъ и школа славянофильская, старая и новая.

Извъстныя "начала" народности представляются здъсь какъ что-то прирожденное народу при самомъ его происхожденіи: онъ хранятся незыблемо въ теченіе исторической жизни, часто на перекоръ волненіямъ и перемѣнамъ, происходящимъ въ верхнемъ слоѣ націи. Защитники теоріи ссылаются на удивительную живучесть народнаго обычая, повѣрья, сказки и т. д., и строятъ на народности цѣлыя системы, которыя и выдаютъ за обязательныя для общества и его образованности.

На самомъ дѣлѣ, національность вовсе не неподвижна; папротивъ, какъ стихія историческая, она способна къ видоизмѣненію и усовершенію, и въ этомъ именно состоитъ возможность и надежда національнаго успъха. Не входя въ вопросъ о физіологическихъ свойствахъ національности, — вопросъ сложный и мало изследованный, -- нельзя не видеть, что умственное содержаніе націн чрезвычайно изм'вняется отъ одного періода до другого. Историческая жизнь народа оставляеть свой глубокій отпечатокъ на его иденхъ и "началахъ". Та живучесть, которую въ нихъ указываютъ, въ сущности бываетъ только призрачная. Намъ указываютъ тысячелътнія народныя преданія, доходящія дъйствительно до временъ языческаго и патріархальнаго быта; но эти преданія на самомъ дъль потеряли уже смыслъ, нъкогда ихъ оживлявшій: народъ вовсе не соединяеть съ ними теперь такого значенія, какое они имѣли для него прежде: ихъ старое значеніе забыто, и мы лишь теперь начинаемъ его угадывать, благодаря

вовсе не народной памяти, а новъйшему историческому знанію, которое начинаеть уразумъвать ихъ силой научнаго изслъдованія, на подобіе того какъ начало понимать египетскіе гіероглифы или клинообразныя письмена, остававшіеся въ теченіе тысячельтій мертвыми знаками. Не можетъ быть, конечно, и ръчи о томъ, чтобы этотъ вновъ открываемый смыслъ народнаго преданія могъ оживиться для народа, — какъ не можетъ жить еще разъ гіероглифическая мудрость. Ихъ смѣнила иная жизнь, съ своимъ содержаніемъ и своими нравами. Единственный и драгоцѣнный плодъ этого открытія, совершенно достойный положенныхъ на него усилій, будетъ обогащеніе и разъясненіе нашего историческаго знанія, а не воскрешеніе мумій:

#### Спящій въ гробъ мирно спи...

Съ другой стороны, живучесть преданія не должна вводить въ заблужденіе о его внутренней цѣнности. Старое преданіе носило на себѣ всѣ черты своей эпохи: какъ въ религіи и пониманіи природы оно руководилось нѣкогда болѣе или менѣе грубымъ фетишизмомъ и антропоморфизмомъ, такъ въ нравственно-бытофетишизмомъ и антропоморфизмомъ, такъ въ нравственно-бытовыхъ представленіяхъ исходило изъ первобытныхъ отношеній племенной жизпи. Какъ странно было бы имѣть иной интересъ, кромѣ историческаго, къ религіознымъ миоамъ преданія, такъ странио было бы считать обязательной и археологически отысканную мораль. Доктринеры народности обыкновенно возстаютъ съ негодованіемъ противъ такого заключенія и ссылаются на "уваженіе къ народу", на тотъ мнимо-историческій выводъ, что въ народномъ преданіи и заключаются едино-спасающіе принципы, которые мы должны стремиться только уразумъть и исполнять. Но дъло въ томъ, что преданіе не едино и не неизмънно. Историческое движеніе народа заключается вовсе не въ одномъ развитіи и усовершеніи его исконныхъ представленій, а также и въ пріобръвершеніи его исконныхъ представленій, а также и въ пріобрѣтеніи и созданіи понятій, совершенно новыхъ, приходившихъ иногда изъ совсѣмъ чужого источника или подъ чужими вліяніями, и совершенно непохожихъ на прежнія,— какъ христіанство, пришедшее изъ Византіи, не было похоже на старое язычество; какъ удѣльно вѣчевой бытъ, отразившій въ себѣ варяжскія вліянія, не былъ похожъ на бытъ патріархальный, или какъ впослѣдствіи московское самодержавіе, образовавшееся подъ вліяніями восточными и византійскими, не было похоже на удѣльно-вѣчевую систему; какъ научныя понятія о природѣ, пріобрѣтенныя готовыми съ Запада, были непохожи на средневѣковое суевѣріе. Было бы исторической нелѣпостью утверждать, чтобы все это новое

бывало только "развитіемъ" какого-нибудь древняго народнаго принципа. Вновь пріобрѣтаемое часто бывало прежде совершенно чуждо народу, и, принимая его, народъ, хотя и можетъ видоизмънять его, но подчиняется и самъ вліянію вновь пріобрътаемаго, а это последнее бываеть часто таково, что не можеть подлежать никакому видоизм'вненію, и должно быть или прямо принимаемо, или прямо отвергаемо. Таковы въ особенности понятія научныя, какъ, напр., тъ, которыя ознаменовывають новую европейскую образованность и которыя съ Петра Великаго стали проникать и къ намъ. Эти научныя знанія были таковы, ними для стараго преданія не было возможно никакое примиреніе и ограниченіе; среднев вковыя представленія должны были уступать, или защита ихъ становилась темъ, неизовжно обскурантизмомъ: неодолимыя теоретически, называется понятія навлекають на себя гоненіе оть приверженцевъ старины, когда обнаружилось ихъ вліяніе въ практической жизни. въ томъ, что эти истины вовсе не были безразличными отвлеченностями; напротивъ, онъ захватывали самыя коренныя старыя представленія, которыя и должны были изміняться существенно отъ ихъ вліянія. Такъ, новыя понятія о природѣ съ перваго раза сокращали среднев вковую область чудеснаго, которая н вкогда была такъ общирна и оказывала столь сильное лъйствіе на самыя нравственныя и общественныя понятія. Эта сила научно-логическаго движенія совершенно независима отъ всякихъ національныхъ обстоятельствъ; научныя истины сами по себъ одинаково чужды и безразличны всвиъ національностямъ, и народъ принимаетъ ихъ какъ новую образовательную силу величайшей важности, вліяніе которой и отражается потомъ въ его національномъ созерцанін... Что касается до уваженія къ народу, оно, конечно, состоить не въ лелъяніи его археологическихъ заблужденій: оно вовсе не требуетъ согласія съ заблужденіями, хотя бы общенародными, по происходящими отъ недостатка знаній; опо состоитъ въ томъ, чтобы желать народу возможно большаго образованія, возможно большей сознательности, чтобы онъ могъ большимъ количествомъ силъ участвовать въ движеніи "національной" образованности и литературы, въ выгодахъ общественной жизни, которыя оставались до сихъ поръ удёломъ привилегированныхъ,словомъ, уваженіе къ народу состоить въ желаніи ему тѣхъ умственныхъ и матеріальныхъ, общественныхъ благъ, которыя принадлежать высшему образованному классу и которыхъ онъ былъ до сихъ поръ лишенъ, и въ стремлении содъйствовать, сколько возможно, осуществлению этого желания. Народъ надо "возлюбить какъ самого себя", и слѣдовательно, стремиться дать ему умственный уровень, соотвѣтствующій уровню другихъ слоевъ, а "прочая приложатся"...

Доктринеры народности ошибаются и въ томъ, когда думають, что народъ всегда ревниво и сознательно хранитъ свои преданія и настанваетъ на ихъ неприкосновенности. На дълъ, народъ вовсе не имъетъ подобныхъ взглядовъ. Преданія хранятся, потому что ничто не приходить замънять ихъ; народная жизнь, издавна и почти вездъ до послъдняго времени, была жизнь "темная", по собственному признанію народа: онъ долго сберегаль фантастическія представленія язычества, потому что ему плохо преподавали новыя ученія, которыя притомъ ослаблялись и практикой жизни, еще сохранявшей языческую грубость; потомъ, когда мало-по-малу его идеи получили болѣе опредѣленный христіанскій характеръ, онъ точно также сберегалъ свои понятія обрядоваго благочестія, для болѣе духовнаго развитія которыхъ не имѣлъ средствъ. Съ этими понятіями большинство остается до сей поры, такъ какъ умственное развитіе народа мало еще отличается отъ его уровня въ XVII-мъ столътіи. Но что даже народъ, если разъ въ немъ возбуждается пытливость, не останавливается передъ обязательностью преданія, -- объ этомъ свидътельствуютъ многія народныя движенія, и напр. расколъ. Явившись первоначально съ характеромъ консервативной оппозиціи противъ предполагаемыхъ нововведеній, расколъ (не забудемъ, обнимающій цізую огромную часть русскаго племени) уже вскоріз самъ идеть на такія нововведенія, которыя устраняють два основные авторитета старой жизни—авторитетъ церковный и авторитетъ власти. Такимъ образомъ, въ средъ самого народа самыя существенныя преданія отступали передъ новыми порывами мысли, —справедливыми или ошибочными, другой вопросъ. И въ этомъ разноръчіи двухъ, хотя неравныхъ, но огромныхъ частей народа, на чью сторону мы причислимъ истинную последовательность , народнымъ принципамъ"? Здесь не было никакого посторонняго возмущающаго вліянія; разладъ совершался въ одномъ и томъ же народномъ слоѣ, безъ всякихъ внѣшнихъ возбужденій, съ однимъ умственнымъ складомъ.

Очевидно, что къ той же категоріи должно быть причислено и то образовательное движеніе, съ Петра Великаго, которое доктринеры обыкновенно обвиняють какъ отчужденіе отъ народа. Это движеніе дѣйствительно отдѣлялось отъ господствовавшаго преданія; оно создало или, по крайней мѣрѣ, начало въ верхнемъ слоѣ новую образованность, слишкомъ часто шедшую наперекоръ ста-

родавнему обычаю; но странно говорить, что оно "измѣняло" чародному пути, что оно дълало напрасный поворотъ въ другую сторону. На самомъ дълъ, это движение, въ концъ концовъ, стремилось стать дёломъ самого народа и имёло въ виду интересъ этого народа, шире понятый. Были здёсь, какъ всегда, частныя крайности, ошибки и несчастія, но въ ціломъ реформа Петра и вся исторія начавшейся съ нея новой умственной жизни составляють глубоко національное діло, болье національное, чімь гѣ преданія, которыя имъ противополагались. Старыя преданія изжили свой въкъ; они уже не въ силахъ были помогать націи и государству въ тъхъ обстоятельствахъ, въ какія ихъ ставило время, и тъмъ самымъ ихъ прежняя господствующая роль была кончена и дано было право новымъ идеямъ. Петръ Великій былъ первый "отрицатель", употребляя ныпъшнее выражение, и несмотря на то, или именно ноэтому, онъ представляетъ собой одного изъ величайшихъ "національныхъ" героевъ Россін, потому что отрицаль отживавшее и искаль источниковь новой жизни. Съ него начинается тотъ критическій взглядъ на національную жизнь, од стидоход с св. одна и с светони въ многоразличных формахъ и школахъ доходитъ до нашего времени, къ сожалънію, и теперь еще не получивши себѣ настоящаго права гражданства. Этотъ взглядъ становился постепенно все глубже и серьезнъе, онъ распространялся на новые предметы, но никогда онъ не былъ никакой "измъной народности", какъ до сихъ поръ легкомысленно употребляютъ это выражение о дълъ Петра Великаго. Такими критиками національной жизни были и тѣ люди, стоявшіе во главѣ новѣйшаго литературнаго движенія, о которыхъ мы хотимъ говорить. Это были люди весьма несходныхъ мижній, люди, часто враждебные другь другу, были "славянофилы" и "западники", но вст опи, насколько въ нихъ дтиствовала критическая мысль и стремленіе къ самосознанію, были равно друзьями народа, одинаково служили народному интересу; нелъпо было бы дълить ихъ на партін "народную" и "не-пародную" и есылаться на ходвинія когда-то прозвища литературныхъ школъ. Врагами истинно "народнаго" были люди только одной категорія — обскуранты, притъснители критической мысли, хотя они именно прикрывались "пародностью", искусственно натянутой изъ оффиціальной жизни и наивныхъ преданій массы.

Такимъ образомъ, исторія даетъ два многозначительные вывода. Во-первыхъ, что національность, какъ содержаніе понятій, была весьма различна въ разные историческіе періоды, воспринимая вліянія извить и, часто съ помощью этихъ вліяній, и даже

только благодаря имъ, развиваясь внутри. Во-вторыхъ, что сама народная жизнь представляетъ примъры критическаго отношенія народа къ условіямъ его жизни и къ нравственно-политическимъ началамъ, выработаннымъ стариной и сохраняемымъ въ преданіи. Въ чемъ же состояло развитіе нашего національнаго ума? Со временъ Петра Великаго русская жизнь становится лицомъ къ лицу съ тѣми успѣхами цивилизаціи и научнаго мышленія, какіе были пріобрѣтены европейскимъ міромъ въ періодъ среднихъ вѣковъ, когда Россія была занята борьбой съ азіатскими варварами, усвоевіемъ немногихъ плодовъ византійскаго образованія и основаніемъ государства. Начался періодъ умственныхъ заимствованій. Доктриперы не могутъ доселѣ простить Петру Великому его смѣлаго шага въ этомъ направленіи. Періодъ замиствованій, "петербургскій періодъ", все еще кажется имъ временемъ какого-то плѣненія вавилонскаго; на него взваливали они все, что было тяжелаго въ реформѣ и ея послѣдствіяхъ и, не опѣнивая ея исторической неизбѣжности, въ то же время несправедливо приписывали ей одной многія суровыя стороны XVIII-го в., которыя были просто прямымъ наслѣдіемъ XVII-го русскаго столѣтія, какъ, напримѣръ, въ особенности такимъ прямымъ наслѣдіемъ были абсолютные и бюрократическіе пріемы Петра, а затѣмъ и его преемниковъ. затъмъ и его преемниковъ.

Этотъ періодъ зависимости и подражанія вовсе не составляєть чего-нибудь особеннаго въ исторіи и такого, чѣмъ мы могли бы огорчаться. Это одно изъ множества явленій, повторяющихся въ исторіи цивилизаціи. Съ тѣхъ поръ, какъ завязалось зерно европейской цивилизаціи, — неоспоримо идущей ко всемірному господству и дѣлающей теперь въ этомъ отношеніи огромныя завоеваству и дѣлающей теперь въ этомъ отношеніи огромныя завоеванія, — ея исторія представляетъ много примѣровъ, совершенно аналогичныхъ. Распространеніе цивилизаціи не было равномѣрно; центръ тяжести ея лежаль въ различныхъ націяхъ, къ которымъ тогда и тяготѣли другіе народы. Въ древнемъ мірѣ, послѣ народовъ восточныхъ, центромъ ея была Греція, сильному вліянію которой подчинился покорившій ее Римъ; въ средніе вѣка Римъ сталъ такимъ центромъ для западной Европы, которая отдала въ его руки величайшій нравственный и политическій авторитетъ; подобнымъ центромъ стала вновь Италія въ эпоху Возрожденія; раздвоеніе западнаго міра въ періодъ Реформаціи создало иѣсколько отдѣльныхъ центровъ; въ XVIII-мъ столѣтіи господствуетъ французская образованность и т. д. Въ цѣломъ, европейская цивилизація была результатомъ совмѣстныхъ усилій европейскихъ народовъ, такъ что трудно сказать, кому принадлежала большая доля труда и заслуги—итальянцамъ, французамъ, нѣмцамъ или англичанамъ, но каждая изъ главныхъ европейскихъ
націй въ различные моменты и въ различныхъ отношеніяхъ занимала передовое мѣсто, и всѣ болѣе или менѣе подчинялись
чужому вліянію, когда нужно было усвоить великія пріобрѣтенія,
сдѣланныя человѣческой мыслью...

Не иная была и роль Россіи. Когда, вышедши изъ національной исключительности, она вступила на свою новую дорогу, ей не оставалось ничего другого, какъ усвоить себъ, сколько возможно, тъ вещи, въ которыхъ Европа неоспоримо ее опередила. Оставаться въ прежней замкнутости было невозможно: покинуть ее принуждали Россію и собственные инстинкты просвъщенія, и необходимость, потому что сосъдство съ сильными цивилизованными странами грозило бы серьезной опасностью для страны менье цивилизованной. Съ Петра Великаго и до сихъ поръ не прерывается рядъ заимствованій и подражаній; новыя знанія, теоретическія и практическія, новые правы внесли и вносять въ русскую жизнь элементы, которые должны неизбъжно разлагать старую жизнь и способствовать развитію новыхъ формъ. Заимствовація не прерываются съ Петра и до нашего времени. У насъ не однажды думали, еще въ XVIII-мъ въкъ, потомъ въ двадцатыхъ, тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ, наконецъ, въ наши послъдніе годы, что пора заимствованій кончилась, что мы пріобрѣли самостоятельность, что намъ теперь постыдно подражать и заимствовать, надо имъть свою русскую науку и т. п. Но достаточно и теперь осмотръться кругомъ себя, чтобы видъть, какъ, наперекоръ этому самообольщенію, мы и донынъ заимствуемся отъ Европы учрежденіями (и хорошими, и дурными); наши ученые довершають свою школу за границей; оттуда мы беремъ способы вооруженія; въ прусскомъ или апглійскомъ примъръ указывають для насъ наиболъе убъдительные аргументы за или противъ классическаго образованія; русская промышленность даже не посягаетъ на многія отрасли, повидимому, совершенно для нея возможныя, но закрытыя для нея превосходствомъ европейской промышленности и собственной неумфлостью; въ торговлѣ мы до сихъ поръ составляемъ предметъ эксплуатацін; о литературѣ мы будемъ говорить дальше.

Словомъ, фактъ зависимости не подлежитъ сомивнію. Но заимствованія и усвоеніе европейскаго содержанія и собственныя стремленія литературы къ ея идеальнымъ и научнымъ цвлямъ не могли идти безъ борьбы. Въ русской жизни началась сложная работа, потому что новые элементы не могли вдругъ получить мѣста въ русскомъ быту и понятіяхъ. Въ самомъ началѣ реформа встрѣтила сопротивленіе въ народныхъ массахъ: съ одной стороны, оно вызывалось излишней жестокостью и крайностями, съ какими Петръ совершалъ свои нововведенія, и въ этомъ случаѣ былъ правъ народъ; съ другой стороны, сопротивленіе шло противъ самой сущности нововведеній и противъ непривычной науки, и здѣсь былъ правъ Петръ. Нассивное сопротивленіе или безучастіе массы до сихъ поръ остается печальнымъ спутникомъ нашего образованія, и впослѣдствіи доктринеры народности сдѣлали это явленіе еще болѣе печальнымъ: они думали найти здѣсь новый аргументъ противъ европеизма и втягивали народъ въ союзники своихъ теорій, воспитывавшихъ вредное самообольщеніе и приходившихъ къ прямому обскурантизму.

Къ сожалънію, вражда и педовъріе народа къ новому образованію были весьма естественны. Образованіе (которое Петру приходилось навязывать насильно даже въ высшемъ сословіи) надолго осталось исключительной принадлежностью дворянства и вообще верхняго слоя (духовенство имъло свое особое образованіе, уходившее очень недалеко); народъ, который былъ отъ него устраненъ, видълъ въ немъ только новыя бъды: кръпостное и чиновническое угнетеніе отъ "образованныхъ" людей приходилось еще тяжеле. Въ прежнемъ быту была еще возможна извъстная простота патріархальныхъ нравовъ и привычекъ, которая дёлала иго болфе сноснымъ; теперь помфщики и чиновничество, хотя и полуобразованные, несравненно больше отдёлились отъ народа, и гнетъ ихъ сталъ невыносимъ. Для самой народной массы образованіе было почти недоступно: въ теченіе цѣлаго XVIII-го вѣка и до самаго уничтоженія кръпостного права, образованіе было юридически закрыто для всего кръпостного населенія; вслъдствіе указанной антипатіи къ образованію, а также по недостатку школь и по бъдности, оно невозможно было и для некръпостного народа. Все это должно было страшно замедлять дёло образованія: оно ограничивалось немпогочисленнымъ высшимъ сословіемъ; у него отнималось множество силь, какія могли бы быть доставлены народной средой, и примеръ Ломоносова показываетъ, какого размъра могли бывать эти силы; наконецъ, оно замедлялось до трудно изм римой степени тою отрицательной силой, какую представляло невъжество массы, — послъднее составляло цёлую стихію, на которую всегда могли опираться всякія реакціи обскурантизма.

Эти реакцій были, дѣйствительно, безпрестанны и также естественны. При Петрѣ реформа и забота объ образованіи были

дъломъ правительственнымъ, и правительство не думало опасаться отъ него какихъ-нибудь неудобствъ: это образованіе, служившее только чисто государственнымъ нуждамъ, имѣло слишкомъ тѣсный практическій характеръ. Но уже вскоръ являются, съ одной стороны, ижкоторые признаки самостоятельнаго движенія въ обществъ, а со стороны правительства опасенія вольнодумства. Еще при Петръ совершилось нъсколько исторій подобнаго рода и начиналось преследование вольнодумства въ религозныхъ предметахъ. Впослъдствін, правительство, при пособін духовенства, обращаетъ все больше вниманія на то, чтобы не проникали вредныя умствованія, въ числѣ которыхъ считалась и Коперникова система. Однимъ словомъ, первые признаки самостоятельной мысли, или первыя нфсколько серьезныя заимствованія изъ иностранной литературы были уже встръчены недовъріемъ, запрещеніемъ и преследованіемъ. Дело образованія затруднилось новымъ препятствіемъ. Правительство желало образованія только до извъстной степени, только для практически полезныхъ примфненій; всякая мысль, которая расходилась съ принятыми правительственными и церковными взглядами, считалась "развратомъ", какъ считался таковымъ и домашній расколъ. Не задумывались о томъ, отчего могли являться эти мысли, не считали возможнымъ, чтобы въ нихъ могла иной разъ быть и правда, и безъ разсужденій ихъ преследовали. Не допускали и, вероятно, не понимали мысли, что наукъ пуженъ свой просторъ, что она можетъ быть дъйствительно производительной силой ("насадить" у насъ собственное знаніе) только при условін изв'єстной свободы; напротивъ, малопо-малу составлялось и. наконецъ, къ нынфинему столфтію (и здъсь также не безъ европейскихъ указаній изъ реакціоннаго источника) кръпко утвердилось понятіе, что науки бывають хорошія и дурныя, полезныя и вредныя, что первыя похвальны, а вторыя достойны истребленія. Бывали періоды, когда опасеніе и недовърје къ наукамъ, повидимому, проходили, какъ напр., въ началъ царствованія Екатерины, въ началъ царствованія Александра, но затъмъ опасеніе возрождалось опять, и къ тому періоду, о которомъ мы будемъ говорить, предубъждение противъ науки созрѣло вполиѣ и организовалось въ крайне подозрительную цензуру и въ преследование всякихъ вольныхъ мыслей.

Это явленіе, какъ мы сказали, весьма понятно. Настоящая наука съ неизбѣжно для нея необходимой свободой мысли, не была признана у насъ никогда Реформа вводила къ намъ только прикладную науку, тѣ приложенія ея, которыя сочтены были необходимыми для матеріальной пользы государства, понимаемой

односторонне. Между тъмъ, знакомство русскихъ образованныхъ людей съ западной литературой не могло не указать имъ и дъйствительно свободной науки; въ русской литературъ и въ обиходъ понятій стали появляться мнънія, выходившія изъ свободной европейской мысли и никакъ не подходившія къ господствующему режиму. Последній не допускаль ви малейшаго признака свободнаго разсужденія, потому что въ руководящихъ кругахъ не было для этого достаточной образованности, которая могла бы показать всю естественность просыпающагося стремленія къ серьезной мысли, и одна могла бы внушить вниманіе ея попыткамъ. Но въ нашемъ XVIII въкъ и послъ не нашлось ни Іосифа, ни Фридриха, потому что имп. Екатерина, которая сначала пошла-было по этому пути, уже скоро оставила его и возвратилась къ системъ временъ Анны и Елизаветы. Французская революція, которой бурныхъ событій не могли себъ объяснить и приписывали тогда вліянію свободной французской философіи, послужила еще къ большему убъжденію въ необходимости строгаго надзора; наши высшія сферы раздълили страхъ эмигрантовъ и ихъ ненависть къ новымъ идеямъ: подъ впечатлѣніемъ страшнаго переворота не хотѣли, да и не умѣли разграничить политическія страсти отъ теоретическаго изслідованія; всякая нісколько смілая и необычная мысль была сочтена за революціонное ученіе, и опасность революціи стали находить даже у насъ — въ обществѣ полу-младенческомъ. Это было, съ одной сторовы, предчувствіе, что въ обществъ зарождается какоето новое движеніе, которое не хочеть довольствоваться преданіемъ и данными рамками: по мнфнію власти, авторитетъ ея оскоролялся этимъ притязаніемъ на независимость, и она съ негодованіемъ его преслѣдовала. Съ другой стороны, страхъ: наши перевороты XVIII го столътія долго питали опасеніе тайныхъ интригъ и заговоровъ, а французская революція заставила бояться движеній самого общества. Во время Пугачевскаго бунта высказалось — очень скрытно — подозрѣніе придворной интриги; въ Радищевъ и Новиковъ увидъли "французскую заразу". Впослъдствіи всякій признакъ либерализма въ литературъ и въ наукъ ставился въ связь съ революціею... Это предубъждение противъ какой-нибудь свободы мысли и слова питали не только высшія сферы; громадное большинство слегка образованныхъ людей также было убъждено въ истинъ этого мнънія: для понятій патріархальныхъ, въ самомъ дѣлѣ, немыслима никакая критика. Наконецъ, это предубѣжденіе питалось еще мыслью, что оно согласно съ "духомъ нашего народа": въ простодушномъ невъжествъ массы увидъли подтверждение опасений противъ науки, и свобода мысли сочтена была за нарушение національнаго преданія.

Такое воззрѣніе развилось вполиѣ въ десятыхъ и двадцатыхъ годахъ, когда послъ первыхъ либеральныхъ годовъ царствованія Александра I снова явились опасенія вольнодумства и когда организовывалась цензурная практика. Оно удержалось и послъ. Нетрудно себъ представить, каково было его дъйствіе на ходъ образованія. Господство этого воззрівнія чрезвычайно задержало успъхи нашего умственнаго развитія, во всъхъ его видахъ и отрасляхъ. Если мы до сихъ поръ мало можемъ похвалиться нашимъ участіемъ въ европейской литературъ и наукъ, если нашей умственной силы едва хватаетъ для умъреннаго домашняго обихода, если даже сильные умы и сильные таланты достигаютъ у насъ относительно немногаго, и ръдко достигаютъ такъназываемаго общечеловъческаго интереса и значенія своихъ произведеній, въ этомъ, конечно, не малую долю имѣло тягостное стѣспеніе и отвлеченной научной мысли, и художественнаго творчества... Свобода мысли нигдъ не получалась даромъ; вездъ она была достигаема тяжкой борьбой съ предразсудками и суевъріемъ и стоила жертвъ, -- но нельзя не сказать и того, что въ нашихъ условіяхъ самое возникновеніе мысли было обставлено чрезвычайными трудностями, что эта мысль не находила опоры въ большомъ образованномъ кругъ и была дъломъ ничтожнаго меньшинства; литературъ и наукъ нужно было пробиваться черезъ толстую кору предразсудковъ и невъжества, защищенныхъ всъмъ авторитетомъ преданій правовъ и учрежденій. Понятно, что эти усилія слишкомъ часто должны были оставаться безплодными, что отъ свободной мысли оставались цёлы только отдёльные обрывки, недосказанные и случайно проникавшіе въ умы и въ печать, а затымь, изъ этихъ обрывковь, въ грамотной массъ распложались непривычка къ последовательной мысли, недодуманные выводы, сбитые въ сторону аргументы, већ эти признаки полуобразованности, издавна отличающие наше общество. Наглядныя доказательства всему этому можеть ибкогда доставить правдивая исторія пашей цепзуры за описываемое время, но и безъ того это видно по всему характеру литературы. Даже лучшіе писатели видъли опасность въ свободъ литературнаго слова: объ этомъ свидътельствуютъ, напр., статьи Пушкина о цензуръ, о Радищевъ, басня Крылова о сочинителъ и разбойнивъ; члевы "Арзамаса" доносили на Полевого; школа Пушкина не понимала и считала вредной критику Бълинскаго...

Въ такихъ условіяхъ русская литература вступала въ тотъ періодъ, о которомъ мы намърены говорить; въ тъхъ же условіяхъ она и проходила его. Общій характеръ развитія литературы остается прежнимъ, но движеніе распространяется шире въ обществъ, становится серьезнъе по содержанію; вмъстъ съ тъмъ усиливается и реакція. Относительно теоретическаго содержанія, литературъ предстояло продолжать ту же въковую задачу — усвоеніе результатовъ и пріемовъ европейской науки; въ дъятельности поэтической — развитіе художественнаго творчества подъ вліяніями европейской мысли и поэзіи, и въ обоихъ отношеніяхъ стремленіе къ самостоятельности. Исполняя эту задачу, литература опять должна была бороться съ тъми же препятствіями, — съ предубъжденіями власти, съ равнодушіемъ и полуобразованностью общества, съ оффиціально обязательными преданіями.

Что движение нашей литературы и общественныхъ понятій дъйствительно совершалось въ этомъ направленіи, въ этомъ нетрудно убъдиться при нъсколько внимательномъ взглядъ на тъ историческія видоизм'єненія, какія она проходила. Въ томъ, сначала очень небольшомъ, потомъ несколько боле общирномъ кругь, гдь было извъстное образованіе, наука и литература шли по следамъ европейскаго движенія—насколько это было въ нашихъ условіяхъ возможно. Начиная съ Петра, когда впервые "насаждаемы были науки" и когда, рядомъ съ тъмъ, появилось первое протестантское вольнодумство, русская образованность постепенно воспринимала множество разныхъ вліяній, исходившихъ отъ современнаго европейскаго движенія. Такъ, въ теченіе прошлаго стольтія являлась у насъ вольфіанская философія, французская философія и вольнодумство, піэтизмъ, масонскій реакція мечтательности и сантиментальности; теперь оттакъ, крываются романтическія вліянія, въ ихъ разныхъ видахъ, религіознаго мистицизма до скептической разочарованности; связи съ романтизмомъ, у насъ, какъ въ Европъ, начинается, съ одной стороны, либеральное движеніе, проявившееся въ тайныхъ обществахъ, и съ другой, правительственная реакція; въ другой связи съ романтизмомъ развивается изучение народной старины и поэзіи, увлеченія "народностью", затімь шеллингова философія и гегельянство въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ, наконецъ, фурьеризмъ и сенъ-симонизмъ... Достаточно пересчитать всё эти направленія, чтобы видёть, какъ тёсно умственные интересы нашего образованнаго общества примыкали къ тому, что делалось въ Европе. Те же вліянія присутствовали и въ той самой школ'ь, которая выставляла своимь знаменемь вражду къ Европѣ и русскую исключительную народность, — въ славянофильствѣ. Когда, наконецъ, пріобрѣтена была, лучшими умами сороковыхъ годовъ, извѣстная самостоятельность литературныхъ и общественныхъ идей, богатство европейской науки оставалось и остается для насъ указателемъ и источникомъ знанія, котораго у насъ все еще слишкомъ мало.

Итакъ, европейскія вліянія представляють въ нашей литературъ явление постоянное. Необходимость ихъ становилась все болъе настоятельной: нельзя было пріобръсти умственной и нравственно общественной самостоятельности, не усвоивъ себъ того матеріала знанія, какой былъ выработанъ раньше народами передовыми, т.-е. исторически раньше развившимися, и тъмъ болъе, что общество, не говоря о народъ, было совершенно лишено политической жизни, которая бываеть сильнымъ образующимъ средствомъ; самая потребность политическаго образованія приходила, въ образованномъ классѣ, путемъ изученія и вліяніемъ примѣровъ. Мы упоминали также, какъ поэтому несправедливы или, лучше сказать, исторически невърны, были обвиненія въ пустой подражательности, исходившія и отъ иностранцевъ, и отъ домашнихъ критиковъ, особенно отъ доктринеровъ народности: основаніе этой подражательности было совершенно разумное, а недостатки и крайности его были слѣдствіемъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ, окружавшихъ умственную жизнь общества... Полнымъ оправданіемъ "подражательности" является то, что европейскія вліянія, при всемъ указанномъ выше стѣсненіи ихъ, становились существенной опорой нашего внутренняго развитія и путемъ къ самостоятельности. Заимствованіе и подражаніе, конечно, не имъли достоинства самостоятельнаго труда, но они имъли исторически-воспитательное значеніе. При крайне стъсненномъ положеніи литературы и науки въ русской жизни, самое усвоеніе европейскихъ идей становилось болѣе труднымъ, чѣмъ можно было бы думать; даже въ образованномъ большинствѣ онѣ распространялись довольно туго, но отдельныя личности овладевали ими съ достаточной полнотой и, примфияя ихъ, болфе или менъе самостоятельно, къ русскому содержанію, успъвали достигать важныхъ результатовъ и для общаго просвъщенія, и для уразумъпія самой русской жизни. Умственный уровень несомпънно подпимался. Съ каждымъ направленіемъ, которое было пережито такимъ образомъ, наше умственное развитіе проходило историческій пунктъ, который былъ уже пройденъ въ европейскомъ развитіи, но еще не былъ извъстенъ намъ. Многое въ этихъ направленіяхъ могло быть чуждо для насъ, но въ цёломъ онт имфли

логическую связь, и мы слёдили въ нихъ за движеніями европейской мысли: это одно давало возможность стать когда-нибудь на ея уровнё.

Усвоеніе европейскаго знанія составляло одну сторону задачи; другая сторона состояла въ томъ, чтобы распространять пріобрѣтенное въ собственной средѣ: еще немыслимо было стараться о возвышеніи понятій въ цѣлой народной массѣ, потому что крѣпостныя условія дѣлали здѣсь образованіе совершенно невозможнымъ; надо было по крайней мѣрѣ поддержать дѣло образованія въ томъ слоѣ, гдѣ оно было возможно.

Нѣтъ сомнънія, что трудъ литературы, направленный въ этомъ смыслѣ, быль бы гораздо значительнѣе, чѣмъ онъ былъ на дълъ, еслибы дъятельность ея имъла большую свободу. Къ сожальнію, даже ть немпогія наличныя силы, какія представлялъ наиболъе развитой, научный и литературный классъ, едва могли действовать среди трудностей, окружавшихъ дело просвещенія. Еще при Александръ правительство открыто вступило на реакціонную дорогу; событія конца 1825 года надолго утвердили это направленіе, и послѣ 1848 года оно дошло до высшей степени нетерпимости. Господство строгой опеки отзывалось самымъ тяжелымъ образомъ на литературъ и наукъ, которыя, конечно, не представляли никакой опасности, и только къ концу періода пріобрѣтаютъ самостоятельныя силы въ небольшомъ кругъ избранныхъ умовъ; неудобства опеки усиливались невъжествомъ большинства исполнителей, для которыхъ умственные интересы общества казались забавой, или пустой, или опасной; полуобразованная масса общества думала почти такъ же; народъ не подозръвалъ существованія литературы.

Теоретическое содержаніе, которое предстояло усвоивать, распространять и разработывать литературів, опреділялось содержаніемь европейской образованности. Вообще, это были, во-первыхь, общіе результаты науки по разнымь отраслямь знанія, и затімь приміненіе ихъ къ дійствительной жизни и къ правственно-общественному вопросу; идеальную ціль литературы составляло достиженіе и распространеніе понятій объ истинныхъ требованіяхь народнаго блага и истинномь смыслів образованія, необходимость свободнаго критическаго изслідованія своей національной жизни въ ея прошедшемь и настоящемь (загадывалось, наконець, и будущее), необходимость отрицанія тіхь ея сторонь, которыя не отвінали истинному народному благу, и стремленіе внушить разумное чувство человіческаго и національнаго достоинства. Европейская жизну переживала въ то время труд-

7

ный кризисъ. Броженіе, произведенное французской революціей, кончилось реакціей, которая всеми средствами старалась возстановить прежий порядокъ вещей и на практикъ, и въ идеяхъ. Но переворотъ былъ слишкомъ силенъ, чтобы можно было устранить его результаты: много старыхъ преданій безвозвратно потеряли кредитъ, и сами учители новъйшаго консерватизма употребляли то оружіе, ту критику, какими пользовалось ческое отрицаніе. У самыхъ рьяныхъ реакціоперовъ и обскурантовъ слышались революціонные аргументы и требованія: таковы бывали иногда де-Местръ или Галлеръ. Трудно было русскому обществу остаться въ сторонъ отъ той борьбы, которая шла въ европейской жизни и стремилась выработать новые принципы общественные, политические и нравственные. Россія слишкомъ тесно связала себя съ европейскими интересами: и дружескія и враждебныя отпошенія Россіи къ европейскому міру одинаково вовлекали ее въ упомянутую борьбу, гдѣ надо было стать на ту или на другую сторону. Событія второго десятилѣтія возбудили и у насъ общественное движеніе, которое еще болѣе сдѣлало европейскіе интересы близкими для образованныхъ людей нашего общества. Энтузіазмъ молодыхъ поколѣній Европы къ философскому и политическому освобожденію отразился у насъ возбужденіемъ двадцатыхъ годовъ. Новые идеалы, выставленные европейской мыслью и поэзіей, пріобрели для нашихъ поколеній тъмъ большую привлекательность, что умственная жизнь дома представляла слишкомъ скудную пищу. Подъ вліяніемъ этихъ идеаловъ, стали складываться самостоятельныя стремленія въ паукъ и литературъ, направляемыя и питаемыя самой русской жизнью. Во второй четверти столътія является въ нашей обществен-

Во второй четверти стольтія является въ нашей общественной жизни новый лозунгъ, который вскорт послт своего появленія становится всеобщимъ. Это была народность — стремленіе, отчасти навъянное западными движеніями, отчасти самостоятельное и только параллельное имъ. Въ Западной Европт періодъ послт Наполеоповскихъ войнъ отмт весобщимъ порывомъ къ національности; пробужденное ненавистью къ иноземному Наполеоповскому игу, это чувство напіональности, кромт движеній политическихъ, выразилось и въ литературт стремленіемъ къ изученію парода, его быта и старины, и чрезъ это стоитъ съ связи съ романтизмомъ. По основной идет, это движеніе имт демократическій смыслъ; литературный интересъ къ народу былъ признакомъ приближающейся общественной его роли, — такъ какъ онъ направлять вниманіе общества и на дтотвительный народъ и разъяснять значеніе народной стихіи; по романтизмъ, въ своемъ

реакціонномъ толкованіи, давалъ и этому движенію консервативный поворотъ. У насъ чувство (если не идея) народности было возбуждено тъми же событіями, усилилось подъ вліяніемъ европейской литературы и, понятое одними консервативно, другими прогрессивно, стало надолго центромъ, съ одной стороны, литературнаго развитія, съ другой—консервативной опеки. О народности говорилось въ документахъ, исходившихъ изъ правительственныхъ сферъ, о ней говорили самыя различныя партіи въ литературѣ. Но сходство лозунга не означало сходства понятій, которыя съ нимъ соединялись. Во-первыхъ, подъ народностью понимали оффиціальный status quo, который и хотели сделать единственной существующей и допускаемой формой національной жизни. Такое представление господствовало вообще въ оффиціальномъ мірѣ и принималось на въру въ огромномъ большинствъ общества. Но въ боле образованномъ меньшинстве составились другія мивнія, которыя можно свести къ двумъ главнымъ категоріямъ. Одни также привязаны были къ status quo, но съ иной стороны: они идеализировали народъ, представляли его жизнь какъ хранилище возвышенныхъ принциповъ, которые еще должны быть раскрыты и примѣнены къ жизни: развитіе должно было заключаться только въ изученіи этого хранилища, въ открытіи его идеи и распро-страненіи ея на всю національную жизнь, которая была будто бы нарушена и испорчена Петровской реформой. Другіе думали, что народность въ этомъ смыслъ, т.-е. какъ совокупность народныхъ понятій, существующихъ въ настоящую минуту, во-первыхъ, быть можеть, имъеть не совсьмь тоть характерь и содержание, какое ему обыкновенно приписывались, а во-вторыхъ, что она вовсе не составляетъ такого неприкосновеннаго и всеобъемлющаго кодекса, который разъ навсегда опредъляль бы дальнъйшій ходъ развитія, что, напротивъ, ей предстоитъ самой развиваться и совершенствоваться до высоты общечелов вческого содержанія, которое одно можетъ довершить ея достоинство и историческое значеніе.

Такимъ образомъ, сама народность была спорнымъ вопросомъ. Одни считали ее окончательно извъстною, достигнутою и осуществленною; другіе видъли ее только въ идеалъ, и совершенно разными путями стремились къ ея открытію и разъясненію. Для всъхъ народность означала самостоятельность, которую всъ понимали различно. Одна изъ этихъ точекъ зрънія была оффиціальная, и въ этомъ смыслъ неприкосновенная; но, сколько возможно, она также была введена въ теоретическую критику, и ръзкій споръ между различными тенденціями показывалъ, что искомое еще не найдено. Оно едва ли найдено и до сихъ поръ...

Новое царствованіе, наступившее со второй четвертью столѣтія, внесло новый тонъ жизни: не было уже ни мечтательности, ни колебаній; ихъ смѣпила строго проводимая программа. Времена имп. Николая были повымъ періодомъ съ ръзко опредъленными чертами правительственной деятельности, — но историческая связь впутренняго развитія осталась. Политическое возбужденіе нзвъстной доли общества двадцатыхъ годовъ, послъ катастрофы 1825 года, прекратилось. Но жизнь, темъ не мене, продолжала свое дёло; она обошла это столкновеніе, и затёмъ развитіе шло въ томъ же общемъ направленіи. Несмотря на отсутствіе прямого политическаго интереса, литература стала въ цъломь гораздо серьезнъе и путемъ новыхъ изученій гораздо ближе подходила къ тому же общественному вопросу, который занималъ людей двадцатыхъ годовъ... Саман идея "пародности", введенная, хотя въ смутныхъ чертахъ, въ оффиціальную программу, была невольнымъ наслъдіемъ двадцатыхъ годовъ.

Въ нашей литературъ не разъ высказывалось большое недовъріе къ такъ-называемому нашему прогрессу, который очень часто преувеличивали у насъ выше мфры и который, однако, доставляль на дълъ многихъ, иногда элементарныхъ нятій общественныхъ и литературныхъ. Въ настоящія минуты, когда много ожиданій и надеждъ не сбылось, и новыя пока трудно имъть, этотъ скептицизмъ находитъ себъ еще больше ници: дъйствительно, трудно не поддаться ему, когда оказывается безпрестанно, что преобразовательная идея не укладывается въ русской жизни, что изъ-за фактовъ, объщавшихъ внести элементы, сквозить ограниченность и нее повые живительные наглая грубость старыхъ правовъ, когда при всемъ этомъ, очень мало и плохо думающее большинство и его многочисленные теперь органы въ литературъ отличаются только хвастливой самонадъянностью или просто желають кръпче затянуть узлы стараго общественнаго порядка 1). Этотъ скептицизмъ, слъдовательно, имфетъ свои основанія: онъ видитъ мрачныя стороны въ положенін вещей, и не мы будемъ его въ этомъ оспаривать. Но было бы ошибкой распространять этотъ скептицизмъ на целое историческое движение общества. Наша исторія не богата личностями, которыя эпергически вели бы дело общественнаго развитія, указывали ему путь, завоевывали ему право и средства, но и въ тъ десятильтія, о которыхъ мы говоримъ, не было недостатка въ талантливыхъ людяхъ, которые хорошо понимали настоящее, ви-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Писано въ 1872 году.

дъли его недостатки и протестовали противъ нихъ. Для тъхъ, кто захотълъ бы слишкомъ легко смотръть на ходъ нашего общественнаго образованія и литературы, надо было бы вспомнить имена этихъ людей, которыя остаются свидътельствомъ благородныхъ усилій пробудить сознаніе общества и вывести его на лучшій путь въ самыя трудныя времена. Одинъ историкъ нашего общества указываль, сколькихь тяжелыхь жертвъ стоило это стремленіе лучшихъ силъ къ иному порядку, сколько талантовъ погибало у насъ на половинъ или въ началъ пути подъ гнетомъ нравовъ, не признававшихъ никакого права мысли, никакихъ стремленій къ лучшему, потому что лучшее ночиталось найденнымъ. Эти жертвы говорятъ о трудности дъла, о неодолимости препятствій, объ умственной вялости общества, но эти жертвы не были безплодны: ихъ трудъ сталъ нравственнымъ наслъдіемъ и послужилъ руководствомъ и исходной точкой для людей, которые продолжали ихъ дело. Словомъ, наша литература представляетъ несомнънное историческое развитіе; быть можетъ, оно будетъ медленно, но его жизненные элементы не подлежатъ сомифнію.

Въ настоящихъ очеркахъ мы не имѣемъ въ виду полной исторіи литературныхъ мнѣній; мы хотѣли указать только нѣкоторые существенные пункты этой исторіи въ связи съ общественными понятіями. Такая полная исторія пока невозможна, потому что время еще слишкомъ близко, и мы просили бы читателя не сѣтовать на насъ, если въ изложеніи встрѣтится больше общихъ, чѣмъ прямыхъ реальныхъ указаній.

### I.

### РОМАНТИЗМЪ. -ЖУКОВСКІЙ.

Литературное явленіе, которое сділалось непосредственнымъ предшественникомъ и исходнымъ пунктомъ движенія тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, —былъ романтизмъ. Направленіе, которому у насъ придавалось и придается это имя, можно начать хронологически со второго десятилітія и закончить съ появленіемъ главныхъ произведеній Гоголя. Двадцатые и тридцатые года—наиболіте діятельное время этой школы.

Между самими романтиками существовали разнообразныя мнѣнія о томъ, что собственно есть и значитъ романтизмъ, который даже въ объясненіяхъ Бѣлинскаго 1) остается очень неопредѣленнымъ. Эта неясность понятій о "романтизмѣ" показывала, что самое движеніе не представляло для современниковъ опредѣленнаго содержанія и цѣли: они взяли готовое слово изъ европейской литературы и прямо нримѣнили его къ русской, предполагая въ немъ каждый свое значеніе. Одно было для нихъ ясно, что романтизмъ представлялъ собой новое литературное направленіе, спорившее съ застоявшимся классицизмомъ.

Не вдаваясь въ изложение достаточно извъстнаго спора классиковъ съ романтиками, постараемся указать, какую связь имъло это движение съ общественными понятиями и чъмъ на нихъ отразилось.

По тогдашнимъ понятіямъ, главивйшими представителями нашего романтизма считались Жуковскій и Пушкинъ. У перваго, двиствительно, прежде всего являются тв поэтическіе мотивы, которые справедливо назвать романтическими, и онъ самъ считалъ

<sup>1)</sup> Сочин., т. VIII. стр. 153—188 и след. (по изд. Солдатенкова).

себя отцомъ романтизма въ русской литератур 1). Первыя произведенія Пушкина также носили несомнѣнно романтическій характеръ, и даже впослѣдствіи, когда его дѣятельность получила
полную поэтическую самостоятельность, не только его друзья
видѣли въ его произведеніяхъ торжество школы, которой сами
были послѣдователями, но и самъ Пушкинъ думалъ, что онъ
представляетъ эту школу; онъ полагалъ только, что ее не довольно понимаютъ, и опасался, что напр. въ "Борисѣ Годуновѣ" (гдѣ романтизмъ уже оканчивался) наша публика не
сумѣетъ оцѣнить "истиннаго романтизма". Въ Пушкинъ видѣли
великаго національнаго поэта между прочимъ въ силу того, что
въ романтизмѣ предполагалась также и "народность".

Жуковскій и Пушкинъ, занимавшіе господствующее положеніе въ литературѣ, остаются, въ своихъ различныхъ областяхъ, характеристическими представителями этого направленія. Въ ихъ отношеніи къ общественной дѣятельности, какъ оно выразилось въ ихъ произведеніяхъ, и въ ихъ практическомъ образѣ мыслей, мы увидимъ общественно-историческій характеръ этой школы, составляющей особую ступень въ умственномъ развитіи нашего общества — переходъ отъ элементарныхъ попытокъ образованности въ XVIII вѣкѣ къ критическому движенію тридцатыхъ годовъ.

Критики Жуковскаго 2) не разъ указывали, что характеръ

<sup>1)</sup> Въ 1849 г. онъ пишетъ объ этой поръ: "Я—во время оно родитель на Руси , итмецкаго романтизма и поэтический дядька чертей и въдьмъ и тмецкихъ и англійскихъ"...

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Новъйшее и наиболъе полное изданіе: Сочиненія В. А. Жуковскаго. Съ портретомъ, гравированнымъ И. П. Пожалостинымъ. Изданіе восьмое, исправленное и дополненное, подъ редакціей П. А. Ефремова. Шесть томовъ. Сиб. 1885.

Стольтній юбилей рожденія Жуковскаго вызваль нѣсколько трудовъ по его біографін и объясненію его сочиненій. Назовемь, во-первыхъ, русское изданіе книги стараго друга Жуковскаго, К. К. Зейдлица, вышедшей прежде по-нѣмецки (Wassily Andrejewitsch Joukoffsky. Ein russisches Dichterleben, von Dr. Carl v. Seidlitz. Mitau 1870, и 2-е изд.).

<sup>—</sup> Жизнь и поэзія В. А. Жуковскаго, 1783—1852. По неизданнымъ источинкамъ и личнымъ восноминаніямъ К. К. Зейдлина, съ портретомъ поэта, факсимиле, инсьмами и съ предисловіемъ П. А. Висковатаго. Спб. 1883.

<sup>—</sup> В. А. Жуковскій и его произведенія, 1783—1883. Сочиненіе П. Загарина. Съ приложеніемъ 29 фотогравюръ, автографовъ и нотъ. Изданіе Льва Поливанова. М. 1883.

<sup>—</sup> Очеркъ жизни и поэзіи Жуковскаго. Составленный по поводу празднованія стольтія со дня рожденія поэта Я. К. Гротомъ. Спб. 1883 (изъ "Сборника" ІІ отд. Акад. Н., т. XXXII).

<sup>—</sup> В. А. Жуковскій. Чествованіе его памяти въ С.-Петербургѣ 29 **п** 30 января 1883 года. Изданіе Н. И. Стояновскаго. Спб. 1883.

его поэзін въ сильной степени зависѣлъ отъ его чисто личнаго пастроенія, что опъ въ особенности долженъ быть названъ поэтомъ субъективнаго чувства. Въ самомъ деле, личная судьба Жуковскаго играетъ песомивнио важную роль въ направленіи его поэзін; несчастная любовь, обставленная исключительными условіями, гдф чувство усиливалось всей близостью родственной привязанности, эта любовь искала исхода въ меланхолическихъ мечтахъ, которыя стали непремъпнымъ спутникомъ поэзіи Жуковскаго. Это субъективное чувство до того владело поэтомъ, что новъйшій біографъ могъ подтвердить присутствіе этого чувства почти непрерывнымъ рядомъ указапій въ его стихотвореніяхъ 1). Жуковскій съ самаго начала былъ по преимуществу переводчикъ: онъ выбираетъ въ богатствъ англійской и нъмецкой литературы то, что наиболее отвечало его настроенію, видоизм'вняеть по тому же настроенію свои оригиналы, въ собственныхъ произведеніяхъ повторяетъ тъже меланхолическія темы.

Воспитаніе Жуковскаго и первыя его связи въ образованномъ и литературномъ кругѣ несомнѣнпо оказали свое вліяніе въ смыслѣ мистическаго благочестія, задатки котораго, положенные еще въ это время, такъ сильно развились впослѣдствіи 2). Въ московскомъ университетѣ еще дѣйствовали члены "Дружескаго Общества"; Жуковскій былъ въ тѣсной дружбѣ съ домомъ Тургеневыхъ, въ близкихъ связяхъ съ Лопухинымъ, въ извѣстныхъ отношеніяхъ къ Карамзину. Эти связи привили ему тѣ сантиментально-благочестивыя наклонности, которыя такъ отвѣчали его природной мягкости и такъ способны были питать меланхолію.

Но при всемъ субъективномъ характерѣ, мечтательная поэзія Жуковскаго имѣла свое историческое значеніе. Его мистицизмъ былъ особаго рода, какого еще не знала русская литература, именно романтическій.

<sup>—</sup> В. А. Жуковскій (1783—1852). Первые годы его жизни и поэтической діятельности (1783—1816). А. Архангельскаго, Казань, 1883.

<sup>—</sup> Бумаги В. А. Жуковскаго, поступившія въ Имп. Публ. Библіотеку пъ 1884 году. Разобраны в описаны Ив. Бычковымъ. Спб. 1887 (изъ "Отчета" Б-ки за 1884 г.).

Изъ прежией литературы о Жуковскомъ напомиимъ:

<sup>—</sup> Бълинскаго, "Сочиненія", особливо во 2-й ст. о Пушкинѣ (1843), т. VIII, стр. 136—253,

<sup>—</sup> Плетиева (1852). "Сочиненія и Перениска", изд. Грота. Сяб. 1885, т. III, стр. 1—148.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Біографія Зейдлица,

<sup>4)</sup> Cp. P. Apx, 1870, crp. 1237.

Выступая на литературное поприще, Жуковскій едва ли думаль пропзводить реформу въ литературт и едва ли имъль для того какіе-пибудь ясные планы. Онъ хотть распространять любовь къ просвъщенію и поэзіи, доказываль ихъ важность для нравственнаго благополучія человтка; просвъщеніе понималь опъ главнымъ образомъ въ смыслѣ правоученія, поэзію какъ паставительницу людей въ добродтвели и религіозномъ смиреніи — въ этихъ темахъ онъ прежде всего продолжалъ Карамзина; его журнальные пріемы въ "Въстникъ Европы" и точка зрѣнія мало отличались отъ карамзинскихъ. Какт въ свое время Карамзинъ, отличались отъ карамзинскихъ. Какт въ свое время Карамзинъ, Жуковскій быль одинъ изъ писателей нашихъ, самыхъ начитанныхъ въ европейской (поэтической) литературѣ и, изучая ее, онъ, наконецъ, встрѣтилъ въ ней новую, прежде незнакомую струю, которая оказала на него свое вліяніе тѣмъ больше, что множество произведеній этой литературы какъ нельзя лучше подходили къ его личному упомянутому настроенію. Европейскій источникъ, какъ это часто повторялось въ нашей литературѣ, — давалъ не только то, чего въ немъ прямо искали, но и то, что было для нашей литературы совершенно ново. Европейская литература, изъ клочковъ которой составился нашъ старый псевдо-классицизмъ, дала и оружіе для его уничтоженія, и опять сдѣлалась источникомъ заимствованій уже въ иномъ смыслѣ.

Романтизмъ европейскій возобладалъ въ нашей литературѣ

почти также, какъ въ свое время псевдо-классицизмъ. Направленіе, повое и по содержанію, и по формѣ, нравилось теперь тѣмъ больше, что старая школа выродилась и превратилась въ скучную рутину, которой наконецъ, не помогали никакія усилія остававшихся талантовъ, хотя и талантовъ было немного. Торжественная, казенная ода, трагедія или комедія съ тройнымъ единствомъ и копированіемъ французскихъ пьесъ становились невозможны. копированіемъ французскихъ пьесъ становились невозможны. Дмитріевъ, совершеннѣйній классикъ, уже подтруниваетъ надъ классицизмомъ и рискуетъ на легкій разсказъ во французскомъ вкусѣ, находившій похвалы у Путкина. Понятно, что европейскій романтизмъ съ его новымъ содержаніемъ, съ его разнообразіемъ болѣе свободныхъ формъ, принятъ былъ какъ усовершенствованіе литературы и новый путь къ ея успѣхамъ. Что же нашла въ немъ наша литература?

То движеніе, которое разумѣлось потомъ подъ сборнымъ именемъ романтизма, было явленіе очень сложное, въ разныхъ литературахт визванию разкими нотробностями и сложивнееся въ

тературахъ вызванное разными потребностями и сложившееся въ разныя формы. Начало его кроется еще въ томъ возбужденіи умовъ, которое наполняеть вторую половину XVIII-го вѣка. По-

литическое, умственное и религіозное броженіе этого времени заключало въ себъ и революціонные элементы, которые сказались французскимъ переворотомъ и всеми его отражениями въ Европъ, и элементы реакціи. Скептическая философія, политическія изследованія, смелые протесты и порывы литературы заявляли о требованіяхъ времени задолго до самаго переворота. Недовольство старымъ порядкомъ вещей и исканіе новаго обнаруживались самыми разнообразными стремленіями: рядомъ Вольтеромъ и энциклопедистами действовалъ мечтатель Руссо; вифстф съ сухимъ скептицизмомъ высказывались идеалистическія увлеченія; ожиданія общественныхъ преобразованій были очень различны уже въ то самое время, и въ дальнъйшемъ развитіи, подъ вліяніемъ событій, изъ этого броженія могли выйти самые несходные результаты. Переворотъ охватилъ своими последствіями всю Европу, вовлекъ въ борьбу всѣ ея прогрессивныя и консервативныя силы, и когда буря улеглась, наступившій "порядокъ" уже не быль похожь на прежній. Реставрація желала возстановить старый міръ учрежденій и понятій; усталыя общества не думали о новой борьбъ, но многое было уже пріобрътено, и разъ поставленные вопросы не были забыты. Романтизмъ, въ которомъ собрались отраженія тогдашняго смутнаго состоянія умовъ, заключалъ въ себъ поэтому много умственной и нравственной усталости, но выбств съ твмъ онъ воспринималъ прогрессивныя иден и возбужденія прошлаго в'яка; онъ порывался къ созданію идеаловъ нравственныхъ и соціальныхъ, новыхъ началъ, которыя могли бы облагородить и возвысить жизнь личную и общественную. Время было слишкомъ неблагопріятно для подобныхъ построеній: событія должны были разочаровать тіхъ, кто ждаль отъ нихъ обновленія общества, потому что обновленіе не совершилось въ томъ видь, какъ его ожидали, и современникамъ изъ-за настоящей реакціи не были видны всв историческія пріобрътенія; по среди самаго тяжелаго гнета вырабатывалось болье глубокое движеніе, и рядомъ съ попытками оправдать реакціонный застой, на которомъ усноконвалась одна часть общества, возникали начала новой философіи и новой поэзіи..

Романтизмъ, развивая результаты восемнадцатаго вѣка и создавая свои теоріи подъ вліяніемъ времени, представлялъ такимъ образомъ массу противорѣчій и, переходя изъ общихъ понятій въ жизнь и литературу, служилъ и для плодотворнаго научнаго и литературнаго развитія, и для озлобленнаго обскурантизма. Такъ, если взять нѣсколько примѣровъ, мысль о нравственномъ единствѣ человѣчества, выставленная пѣкогда Гердеромъ и раз-

витая по-своему въ романтизмѣ, чрезвычайно расширяла научиме и поэтическіе интересы; желаніе изучить проявленія человѣческаго духа повело къ неизвѣстному прежде изслѣдованію всеобщей литературы и исторіи и къ обширнымъ переводнымъ предпріятіямъ (особенно у иѣмцевъ), котория сильно раздвинулю область литературнаго знанія и практически истребляли всякіе старые литературные предразсудки. Такъ, изученіе древности, у Лессинга и Винкельмана, распространенное романтизмомъ, давало понятію объ искусствѣ такую широту, какой оно никогда не имѣло прежде, и дало начало новѣйшей эстетической критикѣ. Такъ, влеченіе къ идеализированной старинѣ, внушенное потребчостью найти единство жизни и дрелла, чрезвычайно подвинуло и изученіе дѣйствительной старины и народной жизни; такъ, вообще данъ былъ сильный толчекъ самому разнообразному историческому и этнографическому изученію народностей, которое впостѣдствіи послужило и для соціальнаго вопроса о народѣ. Но, съ другой стороны, въ этомъ движеніи недоставало реальнаго пониманія жизни; мысль нерѣдко теряла инстинктъ дѣйствительности, и въ результатѣ является длинный рядъ странныхъ заблужденій и самообольщеній. Реакція противъ такъ-называемой "сухой разсудочности" прошлаго вѣка уже тогда производила сильную наклонность въ мистикѣ, къ піэтизму, къ вѣрѣ во всякія сверхъестественности и чудеса; когда одни въ средневѣковой старинѣ восхищались наивной вѣрой и народной поэзіей, другіе находили политическій и перковный идеалъ въ феодализмѣ и папствѣ и мечтали объ ихъ возрожденіи; поэтическій поэтическаго генія, оставившія столько странныхъ слѣдовъ въ литературѣ. Реакціонныя черты романтизма высказались уже очень рано; своего полнаго господства онѣ достигли съ реставраціей, когда построены были цѣлыя политическій теоріи, практическій смыслъ которыхъ велъ къ возстановленію (сколько возможно) стараго феодализма, старой церкви и къ основанію новой полици. Поэтическій теоретикъ романтизма, Пілегель, быль въ по же время и политическить гооронъ романтизма, гдѣ онъ приняль совсѣмъ иное направление, витая по своему въ романтизмѣ, чрезвычайно расширяла научпые и поэтическіе интересы; желаніе изучить проявленія человѣче-

Мы скажемъ дальше о другой сторонъ романтизма, гдъ онъ принялъ совсъмъ иное направленіе, гдъ политическія разочаро-

ванія давали новую силу мечтамъ о народной свободѣ, порождали демократическій энтузіазмъ и озлобленіе противъ настоящаго.

Подъ вліяніемъ политической реставраціи во Франціи и Германіи и преслѣдованія освободительныхъ идей, обскурантизмъ и реакція, или наклонность къ союзу съ ними стали господствую-

щимъ характеромъ романтизма. До какой степени этотъ романтизмъ сталъ пепавистенъ въ Германіи для слѣдующихъ поколѣній, можно видѣть изъ остроумной его исторіи у Гейне.

Мы указали здёсь лишь нёкоторыя черты, съ которыми соприкасалась въ романтизмъ наша литература. Національная жизнь и исторія придавали ему особый характеръ въ Германіи, Англін, Францін, и эти частныя направленія отражались опять въ нашей литературѣ, раньше или позже. Подчиняясь полу-сознательно вліянію романтическаго европейскаго движенія, наша литература успъла тогда усвоить и нъкоторыя хорошія и особенно слабыя его стороны. При своей общей неопытности, она не могла въ должной мфрф воспринять того, что романтизмъ могъ представить живого и развивающаго; она не могла понять какъ слъдуеть ни вражды романтизма къ старому скептицизму, - потому что и съ последнимъ была мало знакома, — пи его протестовъ, которые бывали мало попятны (какъ у Байрона), ни научныхъ стремленій (археологическій романтизмъ Гримма и его школы, имъвшій громадное влінніе на изученіе народности, былъ замъченъ и усвоенъ только слъдующимъ литературнымъ поколъніемъ). Наша литература, по обыкновенію, эклектически заимство. валась понемногу разными элементами романтизма и главнымъ образомъ, конечно, тѣмъ, что отвѣчало ея уровню и ближайшимъ потребностямъ.

Итакъ, Жуковскій, усванвая нашей литературѣ отголоски романтической поэзіи, не имфлъ въ виду какой-либо реформы, а хотълъ только продолжать начатое Карамзинымъ; и дъйствительно въ ихъ правственно-идеалистическихъ темахъ было очень много общаго. Разница была въ томъ, что въ то время, какъ Карамзинъ въ своей журнальной д'вятельности былъ гораздо бол ве разнообразнымъ популяризаторомъ, Жуковскій, по свойству своего таланта, ограничился почти исключительно поэтическою областью. Отыскивая въ европейской литературф сочувственные ему мотивы, Жуковскій передаваль ихъ въ своихъ переводахъ и подражаніяхъ съ такимъ мастерствомъ, которое уже скоро поставило его во главѣ поваго поэтическаго направленія. Старая школа не признавала уже и Карамзина. Жуковскій тъмъ больше возбуждалъ ея антинатию. Старая школа возмущалась и иногда подсмъивалась падъ мрачной поэзіей, преисполненной мелапхоліи, духовъ, видиній и мертвецовъ. Ея опасеніе было вірно, потому что новая ноэзія дійствительно подканывала авторитеть старой безвозвратно. Значеніе повой школы состояло именно въ томъ, что она, вопервыхъ, расширяла понятія о поэзій и ея область, и, во-вторыхъ, вносила въ содержаніе русскаго стихотворства дотолѣ мало извѣстный ему міръ ощущеній внутренней жизни; въ меланхолическомъ тонѣ поэзіи Жуковскаго высказывалась мягкая человѣчность, задушевное чувство, возвышенные нравственные идеалы. Этотъ путь былъ уже частію открытъ сантиментальностью карамзинскаго направленія; но тамъ было еще слишкомъ много натинутой искусственности, потребность чувства переходила въ плаксивость или приторную чувствительность, напоминавшую о розовой тетрадкѣ аббата временъ стараго режима, — у Жуковскаго это чувство, правда слишкомъ односторонне меланхолическое, выражалось съ такой полной искренностью, и являлось въ такой дѣйствительно изящной формѣ, что здѣсь поэзія внутренняго чувства вполнѣ вступала въ свои права. Поэтическій инстинктъ указаль Жуковскому иныхъ руководителей въ европейской литературѣ: онъ еще переводилъ, правда, Флоріана, Томсона, Клопштока, Маттисона, которые были уже знакомы, но затѣмъ онъ впервые водворяетъ въ русской литературѣ корифеевъ европейской литературы, въ особенности писателей англійскихъ (Грей, Драйденъ, Саути, Гольдсмитъ, потомъ Томасъ Муръ, В. Скоттъ, Байронъ) и нѣмецкихъ (Гёте, Шиллеръ, Уландъ, Гебель, Кёрнеръ, Ламоттъ-Фуке, потомъ Цедлицъ, Гальмъ, Рюккертъ, Гриммъ, Шамиссо). Восторгъ современниковъ показываетъ, какъ сильно было впечатлѣніе новой поэзіи особенно въ молодыхъ поколѣніяхъ.

Вліяніе этой поэзіи, безъ сомнѣнія, было во многихъ отношеніяхъ благотворное. Жуковскій, согласно съ стремленіями романтиковъ, хотѣлъ сдѣлать поэзію высшимъ руководящимъ принципомъ жизни: "поэзія есть добродѣтель", — онъ проповѣдовалъ любовь къ добру и истинѣ, пробуждалъ внутреннюю жизнь чувства, внушалъ гуманное отношеніе къ людямъ; господствующій меланхолическій оттѣнокъ долженъ былъ имѣть большую привлекательность для тѣхъ, въ комъ, среди грубаго общества, возникали лучшіе, болѣе человѣчные инстинкты.

Въ этомъ, такъ-сказать, воспитательномъ дъйствіи состоитъ значеніе поэзіи Жуковскаго; она была очень далека отъ собственно общественнаго содержанія. Жуковскій очень рѣдко обращался къ дъйствительной жизни, совершавшейся вокругь него. Однажды, въ 1812 году, онъ явился выразителемъ общаго патріотическаго возбужденія. "Пѣвецъ во станѣ русскихъ воиновъ", исполненный искреннимъ поэтическимъ одушевленіемъ, произвелъ сильное впечатлѣніе. Но до какой степени за этимъ патріотическимъ настроеніемъ отсутствовало чувство прямой дъйствительности, —можно видѣть изъ того, что даже въ изображеніи націо-

нальной борьбы Жуковскій счелъ нужнымъ одёть своихъ соотечественниковъ въ древніе или средневёковые костюмы, вооружить ихъ, вмёсто ружей и пушекъ, щитами и копьями и т. н., и событія вызвали въ немъ только обыкновенныя размышленія о тщетё земного счастія, о горести утратъ, о добродётели. Его мораль и здёсь приняла оттёнокъ романтической нечали, и поэзія осталась далека отъ настоящей дёйствительности. Если мы будемъ затёмъ искать въ произведеніяхъ Жуковскаго какихъ-либо обращеній къ непосредственной жизни, мы найдемъ еще два разряда стихотвореній — во-первыхъ, писанныя на разные случаи придворной жизни и адресованныя къ лицамъ императорской фамиліи, и во-вторыхъ, дружескія "посланія" и стихотворенія альбомнаго свойства.

Жуковскій могъ, конечно, остаться чуждымъ вмѣшательства въ общественные вопросы, за нимъ была его поэтическая спеціальность и великая заслуга въ формальномъ развитіи литературы, освобожденіи ея отъ условныхъ и отжившихъ формъ; по своему содержанію онъ имѣлъ благотворное воспитательное значеніе тѣми человѣчными идеями и чувствами, какія высказывала его поэзія. Но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ представляетъ собой характеристическій примѣръ разлада романтизма съ простою дѣйствительностью, потому что за его отвлеченной меланхоліей сказывалось равнодушное, если не враждебное отношеніе къ непосредственнымъ жизненнымъ интересамъ и борьбѣ общества. Нѣкоторые изъ современниковъ даже находили вреднымъ вліяніе его слишкомъ изобильнаго мистицизма 1).

Жуковскій долго еще потомъ работалъ для русской литературы и обогатиль ее своими переводными трудами, но уже не прибавиль ничего къ тому содержанію, какое было дано въ первомъ періодѣ его дѣятельности. Его содержаніе отвѣчало эпохѣ, непосредственно слѣдовавшей за Карамзинымъ, для перваго и второго десятилѣтія нашего вѣка; по опъ остался внѣ движенія, происходившаго съ этихъ поръ. Содержаніе европейскаго романтизма, въ которомъ онъ вращался, было гораздо шире, но Жу-

<sup>1)</sup> Слова Рыльева въ письмъ въ Пушкину. Отдавъ справедливость чисто литературной заслугъ Жуковскаго, Рыльевъ продолжаетъ: "Къ несчастно, вліяніе его на духъ нашей словесности было слишкомъ нагубно: мистицизмъ, которымъ пропикнута большая часть его стихотвореніи, мечтательность, неопредъленность и какая-то туманность, которыя въ немъ иногла даже предестны, растлили многихъ и много зла водьлали. Зачёмъ не продолжаетъ онъ дарить насъ прекрасными нереводами своими изъ Байрона. Шиллера и другихъ великановъ чужеземныхъ? Это болѣе можетъ упрочить славу его".

ковскій браль въ его кругѣ лишь немногое, что отвѣчало его сантиментальнымъ наклонностямъ, а къ другому оставался равнодушнымъ или чувствовалъ антипатію 1). Непониманіе Гамлета, котораго Жуковскій называль еще въ 1821 году "чудовищемъ" и "чудеснымъ уродомъ" 2), есть только одинъ изъ многихъ примъровъ этой односторонности взгляда, которой вовсе не было у романтиковъ англійскихъ или німецкихъ, для которыхъ, какъ извъстно, Шекспиръ былъ предметомъ поклоненія. Это непониманіе объясняется у Жуковскаго общей односторонностью его романтической области: широкая картина волненій человъческой души и внутренней борьбы, сомниніе, отриданіе инстинктивно отталкивали его, потому что въ концъ концовъ они грозили его собственному, мягко сантиментальному міровозэрфнію. Также мало онъ понималъ и энергическій скептицизмъ Байрона; послъ "Шильонскаго узника", онъ уже не возвращался къ нему, -- потому что и трудно было бы ему найти въ немъ сочувственные мотивы. Если онъ въ письмахъ къ Гоголю (1847-1848) высказываеть свой ужась къ отридающей поэзін Байрона и другого, не названнаго имъ поэта, въ которомъ надо видеть Гейне, --- это была давнишняя точка зрѣнія, которая теперь высказалась только во всей полнотъ 3). Жуковскій, наконецъ, раская-

<sup>1)</sup> Наша критика уже давно замѣтила эти ограниченные размѣры поэтическихъ заимствованій Жуковскаго. "Не должно нолагать, — говориль еще Полевой. — чтобы Жуковскій глубоко проникаль тогда въ сущность германской и англійской поэзіи Онъ самъ признается, что Гамлета почитаетъ чудовищнымъ, уродливымъ произведеніемъ. Также не могь онъ постигнуть глубины Гёте, и даже вдохновителя и любимца своего Піплера"... "Ни Жуковскій, и никто изъ товарищей и послѣдователей его не подозрѣвали. что опи пустились въ океанъ безпредѣльный. Оптическій обманъ представляль имъ берега вблизи. Срывая вѣтки въ безмѣрномъ саду Гёте и Шиллера, они думали. что переносять въ русскую поэзію цѣлый садъ этотъ" (Оч. Рус. Литер., І, стр. 112, 114).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Соч. Жук, изд. 8-е, V, стр. 441.

<sup>3)</sup> Указавъ, "съ благодарностью сердца", въ образецъ истинной поэзіи на Вальтеръ-Скотта и Карамзина. Жуковскій продолжаеть:

<sup>&</sup>quot;Съ другой стороны, обратимъ взоръ на Байрона — духъ высокій, могучій, но духъ отрицанія, гордости и сомивнія. Его геній имветъ прелесть Мильтонова сатаны, столь поражающаго своимъ помраченнымъ величіемъ; но у Мильтона эта прелесть не иное что, какъ поэтическій образъ, только увеселяющій воображеніе, а въ Байронъ она есть сила, стремительно влекущая насъ въ бездну сатанинскаго паденія.

<sup>&</sup>quot;Но что сказать о... (я не назову его, но тъмъ для него хуже, если онъ будетъ тобою угаданъ въ моемъ изображении), что сказать объ этомъ хулителѣ всякой святыни, которой откровеніе такъ напрасно было ему писпослано въ его поэтическомъ дарованіи и въ томъ чародѣйномъ могуществѣ слова, котораго можетъ быть им одинъ изъ писателей Германіи не имѣлъ въ такой силѣ! Это уже не судьба, раз-

вался и въ томъ невинномъ романтизмѣ, который онъ нѣкогда вводилъ въ русскую литературу. Въ нисьмѣ къ извѣстному Стурдзѣ (въ 1849 году), говоря о своемъ переводѣ Одиссеи, онъ замѣчаетъ полу-шутя и полу-серьезно, что наградой ему за этотъ трудъ будетъ: "сладостная мысль, что я (во время оно родитель на Руси нѣмецкаго романтизма и поэтическій дядька чертей и вѣдьмъ нѣмецкихъ и англійскихъ) подъ старость загладилъ свой грѣхъ"... Но и въ тѣ времена, и послѣ Жуковскій одинаково не понималъ и не любилъ той поэзін, которая выходила за предѣлы его спеціальности, которая обращалась къ реальной жизни, вмѣшивалась въ борьбу идей, приходила къ сомпѣнію и отрицанію. Жуковскій отступилъ передъ пей...

Жуковскій чуждался вопросовъ, волновавшихъ жизнь, только какъ поэтъ, но и какъ человѣкъ. Въ свое время онъ быль однимь изъ деятельнейшихъ членовъ "Арзамаса", въ которомъ собирались писатели этой первой романтической школы н друзья, раздёлявшіе ихъ межнія. Мы указывали въ другомъ мъстъ, что общественный индифферентизмъ составлялъ ственную черту Арзамаса. Въ личныхъ отношеніяхъ Жуковскій отличался многими привлекательными свойствами: искренняя любовь къ людямъ составляла черту его характера; у него было много истиннаго добродушія, готовности помогать б'єдствующимъ, даже когда это бывало не совстмъ удобно; наконецъ, его юношеская веселость въ дружескомъ кругу очень не походила на его унылую поэзію и на мрачную обстановку изъ могильныхъ картинъ, которой онъ окружалъ себя дома 1)... Друзья находили, что, когда Жуковскій получиль свое изв'єстное назначеніе при дворѣ, поэтъ началъ скрываться въ придворномъ, и Пушкинъ передълалъ въ эпиграмму его стихотвореніе о "б'єдномъ п'євць" 2); -- по извъстно, что и придворное положение не останавливало

руввившая бъдствіями душу высокую и произведшая въ ней бунть противъ иснытующаго Бога, это не надшій ангель свъта, въ упоенін гордости отрицающій то, что знаеть и чему не можеть не върить—это свободный собиратель и провозгласитель всего низкаго, отвратительнаго и развратнаго, ...это — презръніе всякой святыни и пиническое, безстыдно дерзкое противу нея богохульство, дабы, оскорбивъ всѣхъ, кому она драгоцъпна, угодить всѣмъ поклонникамъ разврата, это вызовъ на буйство, на невъріе, на угожденіе чувственности, на разнузданіе всѣхъ страстей, на отрицаніе всякой власти", и проч. (Сочин. VI, 101—102).

<sup>1)</sup> См. въ нисьмахъ Нв. Кирфевскаго.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Дмигрієвъ нишетъ въ 1818 г. къ А. И. Тургеневу: "Ревность друзей его (Жуковскаго) почти достигла своей цёли: кажется, поэтъ, мало-по-малу, превращается въ придпорнаго; кажется, повость пъ знакомствахъ. въ образѣ жизни начинаетъ прельщать его" (Р. Арх. 1867, стр. 1092).

иногда смѣлыхъ заступничествъ Жуковскаго. П въ ранвюю пору и впослѣдствіи онъ собственнымъ примѣромъ возбуждалъ друзей къ лучшимъ дѣламъ филантропіи: такъ, онъ хлопоталъ о ноэтѣ Мещевскомъ, или впослѣдствіи о Шевченкѣ и ф.-д.-Бриггенѣ; такъ, въ 1822 году, вернувшись изъ за границы, и повидимому, подъ свѣжимъ вліяніемъ европейскихъ нравовъ и Шиллера 1), онъ освободилъ нѣсколькихъ, принадлежавшихъ ему крестьянъ; такъ, въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ, опъ, въ письмахъ къ нѣкоторымъ высокопоставленнымъ лицамъ, говорилъ объ умѣренности, о "самоотверженіи власти" и ея обязанностяхъ, но его общественная мысль оставалась всегда глубоко консервативной и не развилась у него до критическаго отношенія къ дѣйствительности.

Ему не удавались и рѣшенія отвлеченныхъ вопросовъ. По характеру его образованія, его интересы были исключительно литературные и гуманистическіе. Около 1830 года, по словамъ біографа, онъ возымѣлъ наклонность къ натуръ-философін, въ смыслѣ Гумбольдтова "Космоса" 2) — вслѣдствіе лекцій петербургскаго академика Триніуса, читанныхъ имъ при дворѣ; но продолженіе лекцій было запрещено, и Жуковскій не пошелъ дальше въ этомъ направленіи. Остался небольшой слѣдъ этой нопытки въ его статьѣ "Взглядъ на землю съ неба", гдѣ опъ употребилъ натуръ-философскія подробности въ изложеніи своего романтическаго благочестія.

Не мудрено, что Жуковскій, съ самаго пачала чуждый критическаго взгляда, не понималъ послѣдующаго движенія литературы и совершавшихся событій. Его взгляды больше и больше склонялись къ сантиментальному піэтизму: въ періодъ своей послѣдней заграничной жизни, онъ подъ вліяніемъ личныхъ связей вошелъ въ кругъ піэтистовъ, въ которомъ чувствовалъ себя тяжело, но изъ котораго уже не въ силахъ былъ выйти. Соотвѣтственно съ этимъ, установились и его понятія политическія. Когда на его глазахъ происходили событія 1848 года, онъ пе увидѣлъ въ нихъ ничего кромѣ наглаго буйства черни и развратныхъ людей: и все развитіе политическихъ идей, даже все развитіе европейской образованности и цивилизаціи казались ему только постояннымъ приближеніемъ Европы къ послѣдней гибели <sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Seidlitz, crp. 111.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Seidlitz, etp. 159.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Вотъ, напр, образчикъ его историческихъ выводовъ: "Оглянувшись на Западъ теперешпей Европы, что увидимъ? Дерзкое непризнапіе участія Всевышней

Такъ онъ судилъ о событіяхъ 1848 года въ Германіи. "Какой тифусъ взобсилъ всѣ пароды и какой параличъ соилъ съ ногъ всѣ правительства!" восклицаетъ онъ въ томъ же нисьмѣ къ кн. Вяземскому, изъ котораго мы приводимъ выписку въ примъчаніи. Взглядъ Жуковскаго на революціонныя событія не былъ бы удивителенъ въ человѣкѣ всегдашнихъ монархическихъ мнѣній; но любопытно, что долгая жизнь его въ этой самой Германіи нимало не объяснила ему движенія, хотя самъ сознаетъ, что народы были обмануты 1). Несмотря на это, онъ не нахо-

власти въ дѣлахъ человъческихъ выражается во всемъ, что теперь происходитъ въ собраніяхъ народныхъ. Эгоизмъ и мертвая матеріальность царствуютъ. Чего тутъ ожидать живого? Какое человъческое благо можетъ быть построено на такомъ фундаментъ? Въра въ святос исчезла — печальный результатъ реформаціи, которая, сама будучи результатомъ предшествовавшаго, есть самый видимый пунктъ, съ котораго можно преслъдовать постепенный ходъ и развитіе теперешняго. Неотрицаемо, что реформація произвела великое движеніе умственное, изъ котораго, наконецъ, вышла гражданственность, или такъ-пазываемая цивилизація нашего времени".

Но существенный результать реформаціи быль чрезвычайно вредень. "Первый шагь реформаціи рѣшиль судьбу евронейскаго міра", — вмѣсго злоунотребленій, она разрушила самый авторитеть церкви.

"Реформація взбунтовала противь ся неподсудимости демократическій умъ, давъ право повърять Откровеніс, опа поколебала въру, а съ нею и все святое. Это святое замѣнилось языческою мудростію древнихъ; родился духъ противорѣчія; начался мятежь противь всякой власти, какъ божественной, такъ и человъческой. Этотъ мятежъ повель двумя дорогами; на первой упичтожение авторитета церкви произвело риціонилизмь (отверженіе божественности Христа), отсюда пантеизмь (уничтоженіе личности Бога), въ заключение атеизмъ (отпержение бытия Божия); на другой понятие о власти державной, происходящей отъ Бога, уступило понятію о договорть общестевсиномъ, изъ него самодержавіе парода, котораго первая степень представительная монархін, вторая стенень демократія, третья стенень соціализму и коммунизму можеть быть и четвертая, последняя степень: упичтожение семейства, а вследствіе того пизведеніе человічества, оснобожденнаго огъ всякой обязанности, ограничивающей чамь-либо его личную пезависимость, въ достоинство совершенно свободнаго сконстви. Итакъ, два пункта, къ которымъ ведутъ и отчасти уже привели сін двъ дороги: съ одной стороны, самодержавіе ума человъческаго и упичтоженіе парства Божія, съ другой — владычество всъхъ и каждаго и упичтоженіе общества. Между евми двумя крайностями бытія теперь и выбивается изъ силъ образованность западной Европы" (Соч. VI, 165—166).

1) Вотъ его слова: "Безирестанно новторяютъ (т.-е. въ Германіи, во время смутъ 1818 года): мы тридцать три года теритли; объщанное намъ не исполнено; нами ругались: мы были притъснены; вст наши требованія были съ презртніемъ отвергнуты. Къ несчастію, эти обвинительные крики основаны на истини»: государи Германіи остались въ долгу у своихъ народовъ". "И главная вина ихъ состоитъ, —но митнію Жуковскаго, — менте въ томъ, что они этого долга не заплатили, нежели въ томъ, что они не оказали наблежащей рышительности въ его признаніи", и пр. (Соч. VI. стр. 154, прим.).

дитъ словъ для выраженія своего негодованія противъ общества, которое, накопецъ, хотѣло напомнить о своемь правѣ: "крики человѣческаго безумія", "дерзкіе журналисты", "безсмысленпость", "буйство", "нечистые когги мятежа", "дерзкій развратъ" и т. д. Въ домашнихъ предметахъ Жуковскій имѣлъ образъ мыслей, который былъ прямымъ продолженіемъ мнѣній Карамзина 1).

Въ домашнихъ предметахъ Жуковскій имѣлъ образь мыслей, который былъ прямымъ продолженіемъ мнѣній Карамзина <sup>1</sup>). Онъ не только не находилъ какихъ-пибудь недостатковь въ существующемъ ходѣ вещей, по полагалъ, что Россія, "оторвавшись (послѣ 1848 года) отъ насильственнаго на нее вліянія Европы" (выше имъ описанной), "вступитъ въ особенный, ея исторіею, слѣдственно самимъ Промысломъ ей проложенный путь", она составитъ "самобытный великій міръ, полный силы неисчерпаемой, ...сплоченный вѣрою и самодержавіемъ въ одну несокрушимую, нынѣ вполню устроенную громаду", и проч. Онъ не предвидѣлъ, что уже вскорѣ должно было начаться испытаніе, которое должно было и въ обществѣ, и въ самомъ правительствѣ измѣнить мнѣніе объ этомъ устройствѣ.

Въ литературъ Жуковскій давно стоялъ особнякомъ. Послъ "Арзамаса" ближайшіе друзья его были въ томъ кругу, который составляль собственно продолженіе того же "Арзамаса". Съ тридцатыхъ годовъ, когда наша литература начала оживляться двятельной критикой, когда появленіе Гоголя предвіщало, наконець, зрълость литературныхъ стремленій, Жуковскій, какъ весь кружокъ, оставался чуждъ этому критическому движенію. Въ похвалу писателей этого кружка надобно сказать, что они, какъ люди со вкусомъ, образованію котораго столько содійствоваль Пушкинъ, умъли оцънить Гоголя какь художника, который вообще не встрѣтилъ сочувствія ни въ той толпѣ, которую представляли Гречъ и Булгаринъ, ни у "романтиковъ", какъ Полевой; люди Пушкинскаго кружка стали вообще ближайшими друзьями Гоголя. Къ сожальнію, ихъ дружба мало помогла Гоголю вь самомъ существенномъ: они были свидътелями того страннаго направленія, какое еще съ конца тридцатыхъ годовъ начали принимать мысли Гоголя и его характерь, и, повидимому, только поддержали въ немъ это направленіе. Его бол'взненное настроеніе, которому, быть можеть, помогло бы вначаль должное противодъйствіе, было принято ими какъ нъчго нормальное, или, хотя и преувеличенное, по серьезное и глубокое въ основаніи. Правда, они защищали сочиненія Гоголя при ихь появленіи, но они одобрительно выслушивали и тъ откровенія, изъ которыхъ онъ со-

<sup>1)</sup> Ср. Соч. VI, стр. 160 и д., и мног. др.

ставиль потомь "Выбранныя Мъста". Почему же люди этого кружка. такъ далеко разошлись съ другими почитателями Гоголя, которымъ эти "Мъста" показались полнымъ паденіемъ писателя? Объяспеніе заключается, повидимому, въ томъ, что люди кружка Жуковскаго нашли здъсь свой собственный мотивъ. Надо полагать, что имъ очень не нравились тъ толкованія, которыя давались новой критикъ, не нравилось, что произведеніямъ Гоголя въ Гоголя ставили во главъ сатиры, которая становилась чуть не оппозиціоннымъ обличеніемъ. Они съ своей стороны давали признаніе "Мертвымъ Душамъ", отчасти по своему художественному вкусу, который указывалъ имъ высокія поэтическія достоинства произведенія; отчасти, быть можеть, потому, что на первое время не предвидъли, какъ сильны будутъ упомянутыя, непріятныя имъ истолкованія "поэмы" въ либеральномъ смыслъ; отчасти потому, что настроение автора, пеизвъстное для публики, было очень извъстно имъ, близкимъ его друзьямъ, а личное настроеніе Гоголя уже тогда было таково, какимъ оказалось въ "Выбранныхъ Мъстахъ". При появлени послъднихъ, характеръ книги не быль для нихъ повостью; если они не одобряли нѣкоторыхъ ея подробностей (слишкомъ безтактныхъ), то, вообще говоря, они были очень довольны тёмъ разъясненіемъ, какое самъ писатель давалъ всей своей дъятельности. Это было смиреніе, самоуничиженіе, раскаяніе въ необдуманности прежняго смѣха, отказъ отъ какого-нибудь обличенія: все, что привело въ такое негодование Бълинскаго и людей его мижний, казалось естественнымъ и похвальнымъ для друзей Гоголя.

Религіозная манія Гоголя, вм'єсть съ полнымъ отказомъ отъ лучшихъ произведеній, составившихъ его историческую славу, сходилась съ піэтизмомъ Жуковскаго и его равнодушіемъ къ общественному интересу. Тяжело читать въ біографіи Жуковскаго исторію посл'єднихъ лѣтъ его жизпи, когда онъ вполнт предался піэтизму. Этотъ піэтизмъ казался ему искомой ц'єлью жизни, разгадкой идеала, котораго онъ доискивался въ течепіе своей поэтической д'єлтельности, а эта д'єлтельность представлялась ему теперь почти заблужденіемъ. Этотъ исходъ совершенно пришелся къ его давнишнему характеру: романтическая меланхолія нашла свое основаніе; духи и привид'єнія, которыми прежде были наполнены его стихи, теперь представлялись ему во очію 1)...

Мы приводимъ эту исторію миѣній Жуковскаго не какъ одинъ личный примѣръ. Напротивъ, она любопытна какъ образ-

<sup>1)</sup> Соч., т. VI. "Изчто о привидзиняхъ".

чикъ того развитія, какой проходила вообще школа сантиментальнаго романтизма: сколько ни было субъективнаго въ поэзія Жуковскаго, и сколько ни слідуетъ отділить въ его мийніяхъ на долю его собственнаго характера, этотъ романтическій консерватизмъ составляетъ черту цілой школы. Въ и торіи чисто литературныхъ идей школа исполнила великое діло, расширивъ область поэзіи и по содержанію, и по формів, подъ влінніемъ европейскаго романтизма, хотя понятаго весьма пенолно; въ понятіяхъ общественныхъ она не ушла дальше карамзинскихъ преданій, которыя въ особенности вірно сохраниль Жуковскій. Эта школа осталась въ сторонів отъ либеральнаго общественнаго движенія двадцатыхъ годовъ, происходившаго еще въ молодую ея пору, еще меньше она участвовала въ тіхъ литературныхъ стремленіяхъ, которыя одушевляли лучшихъ людей въ слідующія десятилістія.

Школа вовсе не была лишена желанія общаго блага, но, какъ свободолюбіе Карамзина, это желаніе было платоническое. Наслѣдовавши поколѣнію, которое еще не имѣло и мысли объ общественной самодъятельности и котораго наиболье передовые люди представляли себъ эту самодъятельность только въ минологической формъ масонства, Жуковскій и люди его кружка мало подвинули этотъ вопросъ: ихъ отвлеченная мораль и проповъдь добродътели не примънялись къ реальнымъ фактамъ и къ существующему положенію вещей. Ихъ идеалъ вполнъ мирился съ сущностью этого положенія, въ которомъ они видёли наилучшій изъ возможныхъ порядковъ. Перейти къ практическому пониманію этой отвлеченности и по крайней мірь уразуміть, если не указать, что противорфчило ей въ дфиствительностиони не имъли силы, и когда это стали дълать другіе, они сочли это нарушениемъ гражданской скромности, дерзостью и буйствомъ.

## II.

## ПУШКИНЪ.

Историческое обращение къ Пушкину началось съ первыхъ же лѣтъ по его смерти <sup>1</sup>). Для Бѣлинскаго, множество разъ говорившаго о немъ и, въ 1843—1846, написавшаго знаменитыя

Изъ литературы о Пушкинъ, старой и новой, отмътимъ немногое.

- Бѣлинскій, статьи о Пушкинѣ, въ "Отеч. Запискахъ" 1843—46, и въ "Сочиненіяхъ", т. VIII, изд. 2-е, М. 1865. стр. 92—705.
- "Матеріалы для біографіи А. С. Пушкина", П. Анненкова, въ 1-мъ томѣ его изданія Пушкина. Спб. 1855, и 2-е пензмѣненное изданіе.
- Статьи о Пушкинг но новоду изданія 1855 г., въ "Современникъ" "1855, кн. 2-3, 7-8.
- Аниенковъ. "А. С. Пушкинъ въ Александровскую эпоху". Сиб. 1874; "Обществениме идеалы Пушкина—изъ послъднихъ лътъ жизни поэта", въ "Воспоминаніяхъ и крит. очеркахъ", Сиб. 1881, ИІ, стр. 225 267; "Любопытная тяжба" (именио тяжба съ цензурой при изданіи 1855 г.), "Въсти. Европы". 1881, кн. 1; "Литературные проекты Пушкина" (планы соціальнаго романа и фантастической драмы), тамъ же, книга 7.
- Ръчь И. С. Тургенева, чит. въ публичномъ засъданіи Общества любителей росс. словесности, въ "Въсти. Европы", 1880, кп. 7.
- Ръчь И. С. Тихоправова, въ торж. собранін Моск. университета 6 іюня 1880 г., "Въстинкъ Европи", 1880, ки. 8.
  - Рачь. В. О. Ключевскаго, тамъ же; "Р. Мисль", 1880, кп. 6.

<sup>1)</sup> Открытіе памятника Пушкину, въ 1880 г., и нотомъ пятидесятильтіе съ года его смерти, въ 1887 г., были поводами къ особенному оживленію вопроса о значеніи Пушкина. Кромт сочкненія Стоюнина не явилось, правда, за это время ни одной пъльной работы, но успѣли высказаться весьма разнообразные взгляды на характеръ и историческое положеніе Пушкина въ русской литературъ. Это побудило насъ замѣнить страницы о Пушкинт въ первомъ изданіи настоящей книги поздиѣйшими статьями, вызванными новой литературой ("Вѣсти. Евр.", 1887, октябръ—ноябрь), добавивъ ихъ нѣсколькими замѣчаніями; паша прежняя точка зрѣнія не измѣнилась, но развита здѣсь подробнѣе, между прочимъ въ виду повыхъ толкованій Пушкинской поэзіи.

статьи о Пушкинъ, остающіяся до сихъ поръ единственнымъ цъльнымъ обзоромъ его поэтическаго творчества, Пушкинъ былъ уже лицо историческое. По върному взгляду Бълинскаго, Пушкинъ стоялъ на грани, отдълявшей старый, приготовительный періодъ русской литературы отъ ея новаго періода: Пушкинъ закончилъ эпоху, когда литература усвоивала подъ европейскими вліяніями новыя поэтическія формы съ тъмъ содержаніемъ, какое давала европейская образованность, и открылъ новую эпоху самостоятельной дъятельности, когда русская поэзія впервые становилась самобытнымъ выраженіемъ русской жизни, впервые овладъвала богатствомъ народнаго языка и рисовала оригинальныя картины народнаго быта. "Поэзія" въ первый разъ у Пушкина установлялась въ русской литературъ самостоятельною силой

<sup>—</sup> Ръчь О. Достоевскаго въ "Моск. Въдом." и "Дневникъ писателя", 1880 г. (см. также "Въпокъ на памятникъ Пушкину". Спб. 1880, и "Сочиненія" Дост.).

<sup>- &</sup>quot;Пушкинъ", В. Стоюпина. Спб. 1881.

<sup>—</sup> Альбомъ московской Пушкинской выставки 1880 г. Изд Общества любит. россійской словесности, подъ ред. Л. Поливанова (біографическій очеркъ Пушкина, А. Венкштерна). 4°. М. 1882. (Разборъ изданія, В. Якушкина, въ "Рус. Старині". т. XL, стр. 457—476).

<sup>— &</sup>quot;А. С. Пушкинъ въ его поэзіп. Первый и второй періоды жизни и дѣятельности (1799—1826)". . А. Незеленова. Спб. 1882. (Разборъ В., въ "Вѣстн. Евр.", 1883, кн. 1, стр. 440—445).

<sup>—</sup> Идеалы Пушкина. В. Н. (Влад. Никольскаго). Спб. 1882; 2-е изд. Спб. 1887.

<sup>— &</sup>quot;Бестда преосвящ. Никанора, архіепискова херсопскаго в одесскаго, въ недтью блуднаго сына, при поминовеній раба Божія Александра (поэта Пушкина) по истеченій пятидесятильтія по смерти его. Изложена въ общихъ сокращенныхъ чертахъ въ церкви Новороссійскаго университета" (1 февр. 1887 г.). Одесса, 1887.

<sup>—</sup> В. Ключевскій, "Евгеній Онъгинъ и его предки". Читано съ сокращеніями въ публ. засъданіи Общества любит. словесности 1 февр. 1887 г. "Р. Мысль". 1887, февраль, стр. 291—306.

<sup>—</sup> В. Якушкинъ, "Радищевъ и Пушкинъ". М. 1886 (изъ "Чтеній" Моск. Общ. ист. и древностей; разборъ этой статьи въ "Въстн. Европы", 1887, февр., "Литер. Обозръніе"). "Очеркъ исторіи печатнаго пушкинскаго текста съ 1814 по 1887 годъ, въ "Р. Въдомостяхъ" 1887, № 34, 38, 40.

<sup>—</sup> Біографія, составленная А. М. Скабичевскимъ, при изданін Пушкина, Навленкова. Спб. 1887.

<sup>—</sup> А. Киринчниковъ, "Пушкинъ, какъ европейскій поэтъ". Рѣчь, чит. въ публ. собранін Импер. Новороссійскаго университета, 1 февраля 1887 г., Одесса, 1887.

<sup>—</sup> В. Спасовичь, "Пушкинъ и Мицкевичь у памятника Петра Великаго", Вфстн. Евр. 1887, апръль; "Байронизмъ у Пушкина и Лермонтова", тамъ же 1888, мартъ—апръль.

<sup>—</sup> Puschkiniana. Библіографическій указатель статей о жизни А. С. Пушкина, его сочиненій и вызванныхъ ими произведеній литературы и искусства. Составилъ В. И. Межовъ. Изданіе Импер. Александровскаго лицея. Спб. 1886 (сверхъ 4.500 нумеровъ).

со всъмъ обаятельнымъ дъйствіемъ богатой фантазіи, глубокаго чувства и удивительнаго стиха. Все, что было до Пушкина, носило на себъ нечать заимствованія, искусственности; русская поэзія не схватывала чисто русской жизни, не уміла справиться съ чисто-пародною русскою рѣчью; со времени Пушкина поэзія вступаетъ въ эту жизнь какъ новая стихія, и возвратъ къ подражанію становится невозможнымъ... Если въ сороковыхъ годахъ, когда едва прошло нѣсколько лѣть со смерти Пушкина, внимательный критикъ уже наблюдаль этотъ переломъ, то позднее громадное вліяніе Пушкина становилось еще болѣе ясно. Оно обнаруживалось не темъ, чтобы позднейшіе писатели, поэты и романисты становились его подражателями, — такихъ подражателей можно видъть развъ только въ его ближайшихъ современникахъ, плеядъ "меньшихъ поэтовъ" Пушкинской школы; — напротивъ, высшимъ, наплучнимъ отражениемъ этого вліянія была д'ятельность писателей, которая шла въ иномъ, новомъ направленіи, новые иути творчества, создавала пепохожія открывала прежнее картины, выражала новыя чувства и настроенія и носила отзвукъ Пушкина именно въ этомъ свободномъ движеніи впередъ, въ той впутренией силъ, которая побуждала все глубже проникать въ жизнь народа и общества, въ томъ здоровомъ поэтическомъ складъ, который съ тьхъ поръ сдълался отличительною чертой русской поэзін и въ пастоящее время бросается въ глаза иностраннымъ наблюдателямъ русской литературы. Эгому поэтическому складу даютъ теперь название "реализма", и Пушкинъ-носледній романтикъ-есть, безъ сомивнія, и первый сильный начинатель реализма въ нашей литературъ. Игакъ, родственность поздивнией литературы съ Пушкинымъ не есть только повтореніе, не есть разработка данныхъ имъ темъ или подражаніе его стилю, а именно живое преемство развитія, гдѣ послѣдующія явленія вытекають изъ предыдущихь, какъ здоровый рость исто-Дъйствительно, эти послъдующія явленія рическаго начала. Гоголь, Лермонтовъ, Тургеневъ, Некрасовъ, Гончаровь, Толстой и пр. -- очень мало напомнять поэтическій стиль Пушкина, но ихъ историческое родство съ нимъ не подлежить сомивнію. Таково было и ихъ собственное признаніе. Гоголь еще связанъ съ Пушкинымъ непосредственно: Пушкинъ былъ свидътелемъ его первыхъ произведеній и горячо ихъ привѣтствоваль; Гоголь заимствоваль даже изъ его указаній темы своихъ произведеній; о Пушкинъ напоминаетъ самый пріемъ его художественнаго творчества-эта глубокая обдуманность илана, безконечная забота о формф, высовій взглядъ на художественное созидание, какъ на своего рода священнодъйствіе. Чъмъ было имя Пушкина для Лермонтова, извъстно изъ того стихотворенія, гдѣ сь такой высокой поэзіей и молодою силой вырвалось скорбное чувство о потерѣ великаго поэта. Для Тургенева Пушкинъ былъ предметомъ настоящаго поклоненія. Некрасовъ, котораго поэтическій характеръ былъ очень далекъ оть олимпійской возвышенности и широты Пушкинской поэзіи, сохранилъ навсегда культъ Пушкина, унаслѣдованный отъ тридцатыхъ годовь и отъ Вѣлинскаго. Московское празднество 1880 года вызвало цѣлый рядъ подобныхъ признаній, которыя шли и отъ представителей нашей поэзіи, и отъ публицистовъ и историковъ, и указывало, что это пониманіе историческаго значенія Пушкина дѣлалось всеобщимъ достояніемъ.

ской поэзіи, сохраниль навсегда культь Пушкина, унаслѣдованный отъ тридцатыхъ годовь и отъ Вѣлинскаго. Московское празднество 1880 года вызвало пѣлый рядъ подобныхъ признаній, которыя шли и отъ представителей нашей поэзіи, и отъ публицистовъ и историковъ, и указывало, что это попиманіе историческаго значенія Пушкина дылалось всеобщимъ достояніемъ.

Для Пушкина вполиф наступала "исторія" и "потомство". Нѣтъ въ нашей литературѣ другого писателя, которому было бы посвящено столько взученія,—но это изученіе по разнымъ причинамъ все еще остается далеко не довершеннымъ. Объясненіе писателя должно быть дано въ двухъ направленіяхъ — въ его біографіи и въ подробномъ анализѣ его произведеній. Полнотѣ біографіи долго мѣшали старое неумѣпье и пепривычка дорожить біографіи долго мѣшали старое пеумѣпье и пепривычка дорожить уже становилось національной славой, было окружено сграннымъ недовѣріемъ и опасснімии: его личным отношенія Александровскихъ времень и, далѣе, его отношенія къ императору Николаю и къ шефу жандармовъ Бенкендорфу, наконець, отношенія дружескія (напр., связи съ декабристами), литературным и великосвѣтскія, были по тому времени неудобны для разсказа, —между тѣмъ во всемъ этомъ заключались необходимыя біографячески черты его личности и общественнаго положенія. Долго затруднителенъ быль самый анализъ его сочиненій: доступны для комментарій біографическаго, для назображенія его настроеній, его теоретическихъ, историческихъ и общественныхъ взглядовъ. Въ послѣднее время въ томъ и въ другомъ отношеніи сдѣлано довольно много любопытныхъ работъ: правда, и біографія и комментарій къ Пушкину еще далеки отъ нолноты, но во всякомъ случаѣ намѣчены многія существенным черты жизни поэта и его творчества. Пушкинъ предстаеть теперь яснѣе, чѣмъ это было прежде: для насъ раскрываются мотивы его личной жизни, какъ и стяхія его художественныхъ созданій. Его личность и творчество стаповятся для насъ, "потомства", привлекательны не по одному не

посредственному впечатлѣнію его поэтическихъ созданій, но и по сознательному опредѣленію условій его дѣятельности.

Съ ходомъ этого изученія все больше раскрывается историческая его сторона. Геніальный поэть, онь быль вмѣстѣ и человъкомъ своего времени. Его развитіе шло въ извъстной исторической обстановкъ; время ставило ему свои задачи, положеніе общества оставляло на немъ свой отпечатокъ; какъ натура избранная, Пушкинъ шелъ впереди своего времени, предугадывалъ будущіе пути литературнаго развитія,—но въ то же время былъ самъ тъсно связанъ съ своимъ временемъ и его традиціями. Этими условіями опредъляется содержаніе его поэзіи и его общественныхъ идей. Когда стала доступна анализу эта внутренняя поэта, то на первое время мнѣнія очень раздѣлились: образъ Пушкина раздвоился и затемнился разноръчиемъ впечатлъній; примъненіе его взглядовъ къ новъйшимъ общественнымъ настроеніямъ выдвигало то одну, то другую сторону его содержанія; его идеи казались то либеральными, то консервативными; въ немъ видълся те приверженецъ преданій, то искатель общественной свободы, то невозмутимый жрецъ чистаго искусства, то родоначальникъ жизненнаго реализма, гдф искусство служитъ не одной отвлеченной красоть, но и насущной потребности общественнаго сознанія... Многихъ смущало это разноръчіе: казалось грубою односторонностью, чуть не оскорбленіемъ памяти Пушкина, когда выдвигалась та или другая черта Пушкинской поэзіи и дѣлалось на ней удареніе, — и споръ, не разрѣшая вопроса, кончался взаимными укорами. Вфрная постановка этого вопроса о личномъ характеръ и общественномъ содержаніи поэзіи Пушкина делалась еще Белинскимъ, но въ подробностяхъ онъ начинаетъ выясняться только теперь, хотя все еще неполно.

Пушкинъ во многихъ сторонахъ своихъ общественныхъ взглядовъ былъ "старинный человѣкъ", по выраженію критики 50-хъ годовъ, но, независимо отъ великаго таланта и принадлежащаго ему широкаго поэтическаго содержанія, человѣкъ съ благороднымъ, гуманнымъ складомъ характера и стремленіями къ общественному интересу, который прежде всего выражался для него въ свободѣ и достоинствѣ искусства и литературы. Это послѣднее далеко не было, однако, въ господствовавшихъ правахъ, и защита достоинства литературы (независимо отъ нѣкоторыхъ юношескихъ увлеченій) ставила Пушкина въ разрѣзъ съ иными явленіями тогдашняго порядка вещей, не только оффиціальнаго, но и общественнаго. Пушкину приходилось бороться не съ одними цензурными препятствіями (въ разныхъ видахъ), но и съ обще-

ственнымъ застоемъ, представители котораго винили его въ либерализмѣ, когда скорѣе это былъ человѣкъ спокойныхъ консервативныхъ убѣжденій; обвиняли въ "аееизмѣ" поэта, который былъ авторомъ стансовъ "Въ часы забавъ иль праздной скуки"; окружали подозрѣніями автора "Клеветникамъ Россіи", "Съ Гомеромъ долго ты бесѣдовалъ одинъ", "Героя" и пр. Рано начавшаяся слава уже встр тилась съ враждой литературных старовъровъ, которые съ своей точки зрънія имфли къ тому большія основанія: Пушкинскій романтизмъ быль и въ общественномъ смыслъ новизной, которая не меньше вопросовъ "слога" возмущала приверженцевъ старины. Полемическія нападенія съ другой стороны подвергали насмъткамъ и осужденію условную романтическую форму, за которой не видели достаточно яснаго содержанія, — какъ нападенія Надеждина. Наконецъ, въ последніе годы дъятельности Пушкина сказалось замътное охлаждение къ поэту, которое объясняла критика сороковыхъ годовъ: съ одной стороны, ждали отъ Пушкина новыхъ поэтическихъ и общественныхъ откровеній, съ другой—не знали произведеній, уви-дѣвшихъ свѣтъ послѣ его смерти. Словомъ, еще при жизни Пушкина общество относилось къ нему самымъ различнымъ образомъ — отъ восторженнаго поклоненія до полнаго осужденія, до обвиненій въ безправственности и "аееизмъ", или до укоровъ въ недостаткъ серьезности. Очевидно, опъ затрогивалъ сильнъе, чьмъ кто-либо раньше, правственные интересы общества; поэзія его увлекала и будила умы, и впервые становилась жизненной стихіей. — Съ конца тридцатыхъ годовъ въ литературѣ началось гораздо бол'ве оживленное движеніе; изв'єстныя увлеченія в'вмецкой философіей имѣли то благотворное дѣйствіе, что обращали умы къ общимъ теоретическимъ началамъ, заставляли искать основныхъ принциповъ и въ жизни, и въ нравственности, и въ искусствъ. Такъ какъ литература была единственнымъ проявленіемъ этой внутренней жизни общества и единственнымъ средствомъ действія, то въ кругу лучшихъ представителей того покольнія вопросы искусства стали краеугольнымъ камнемъ литературной жизни, и въ сороковыхъ годахъ, когда явились въ посмертномъ изданіи новыя, неизвъстныя прежде произведенія Пушкина, его поэзія была впервые понята и истолкована съ широкой точки зрѣнія ея художественнаго и жизненнаго значенія.— Наступила потомъ другая эпоха: даже сонная масса общества была разбужена событіями; старый быть требоваль преобразованій, и правительственная иниціатива была поддержана горячими сочувствіями, которымъ не рішались тогда противорівчить

люди стараго порядка. Крестьянская реформа встръчена была съ настоящимъ энтузіазмомъ; въ ней видълся широкій пародный вопросъ, постановка котораго объщала (какъ думали) давно желанный повороть цьлой русской жизни на просторь свободнаго всесторонняго развитія и просвъщенія. Дъйствительно, передъ русскимъ обществомъ явились наглядно и частію въ исполненіи преобразованія, никогда невиданныя; горизонть общественныхь понятій расширился, и мечты энтузіастовъ направились на реальное "служеніе пароду" въ той или другой формѣ... Жизнь, которая всегда болѣе сложна, чѣмъ умозаключенія о ней, показала потомъ, что то были мечты; но въ данную минуту онъ владъли умами, и было очень естественно, что, въ увлечени теоретическими и практическими "народными" вопросами, интересы чистаго искусства и преданіе отступали на второй планъ, забывались, даже отвергались... Изъ этого дълаютъ теперь лишній упрекъ тому времени, но едва ли справедливо: въ охлажденіи къ Пушкину только отразилось охлаждение къ слишкомъ неприглядному прошлому п увлечение надеждами на лучшее будущее -увлеченіе, внушенное лучшими движеніями общественнаго чувства. Все было поглощено настоящей минутой, которая должна была рѣшать о́удущую судьбу народа и общества: преданіе не давало отвѣта на эти тревожные вопросы, — какъ, съ другой стороны, оно именно злоупотреблялось иногда противниками новаго движенія. Со временемъ это будеть понято правдивве, чёмъ понимается геперь, и упомянутый укоръ смѣнится историческимъ объясненіемъ. Каждое время имѣетъ свои идеалы и заботы и оставляетъ свою черту пониманія великихъ историческихъ лиць, къ какимъ принадлежалъ Пушкинъ. Тѣ представленія, какія вызываетъ великая историческая личность въ послѣдующихъ покозфиіяхъ, не бываютъ произвольны; опъ необходимы исторически и не безразличны для полной оцъпки его значенія; самое пониманіе великаго д'вятеля развивается исторически. Эго давно было объяснено Бълинскимъ, и не лишнее вспомнить слова, ко-

горыя служили введеніемъ къ его статьямъ о Пушкинъ.

"Година безвременной смерти Пушкина, — говорилъ Бѣлинскій, въ началь 40-хъ годовъ, — съ теченіемъ двей отодвигается отъ настоящаго все далье и далье; нечувствительно привыкаютъ смотрыть на поэтическое поприще Пушкина не какъ на прерванное, но какъ на оконченное вполнѣ. Много творческихъ тайнъ унесъ съ собою въ раннюю могилу этотъ могучій поэтическій духъ, — по не тайну своего правственнаго развитія, которое достигло своего апоген, и нотому объщало только рядъ великихъ

въ художественномъ отношении созданий, но уже не объщало новой литературной эпохи, которая всегда ознаменовывается не только повыми твореніями, но и новымъ духомъ. Исключительные поклонинки Пушкина, съ нимъ вмъстъ вышедшіе на поприще жизни и подъ его вліяніемъ образовавшіеся эстетически, уже ръзко отдъляются отъ новаго покольнія своею закосивлостію и своею тупостью въ дълъ разумънія смъннянихъ Нушкина корифеевъ русской литературы. Съ другой стороны, новое покольніе, развившееся на почвъ новой общественности, образовавшееся подъ вліяніемъ впечатлівній отъ поэзін Гоголя и Лермонтова, высоко цъня Пушкина, въ то же время судить о немъ безпристраство и спокойно. Это значить, что общество движется, идетъ впередъ черезъ свой въчный процессъ обновления поколъний, и что для Пушкина настаетъ уже потомство. На Руси все растетъ не по годамъ, а по часамъ, и пять лътъ для пея — почти въкъ. Но новое мнѣніе о такомъ великомъ явленіи, какъ Пушкинъ, не могло образоваться вдругь и явиться совстьмы потовое; какъ все живое, оно должно было развиться изъ самой жизни общества; каждый новый фактъ въ жизни и въ литературъ должны были измънять и воззрънія на Пушкина.

"По мъръ того, какъ рождались въ обществъ новыя потребности, какъ измѣнялся его характеръ и овладѣвали умомъ его новыя думы, а сердце волновали новыя печали и новыя надежды, порожденныя совокупностью встхъ фактовъ его движущейся жизни, — всѣ стали чувствовать, что Пушкинъ, не утрачивая въ настоящемъ и будущемъ своего значенія какъ поэтъ великій, тъмъ не менъе быль и поэтомъ своего времени, своей эпохи, н что это время уже прошло, эта эпоха смѣнилась другою, у которой уже другія стремленія, думы и потребности. Вслѣдствіе этого, Пушкинъ является передъ глазами наступающаго для него потомства уже въ двойственном видъ; это уже не поэтъ условно великій и для настоящаго, и для будущаго, какимъ онъ быль для прошедшаго, но поэть, въ которомъ есть достоинства безусловныя и достоинства временныя, который имбетъ значеніе артистическое и значение историческое, - словомъ, поэтъ, только одною стороною принадлежащій настоящему и будущему, которыя болъе или менъе удовлетворятся имъ, а другою, большею и значительнъйшею стороною вполнъ удовлетворявшій своему настоящему, которое онъ вполнѣ выразилъ и которое для насъ— уже прошедшее. Правда, Пушкинъ принадлежалъ къ числу тѣхъ творческихъ геніевъ, тѣхъ великихъ историческихъ натуръ, которыя, работая для настоящаго, пріуготовляють будущее, и потому самому уже не могутъ припадлежать только одному прошедшему; но въ томъ-то и состоитъ задача здравой критики, что
она должна опредълить значеніе поэта и для его настоящаго,
и для будущаго, его историческое и его безусловно художественное значеніе. Задача эта не можетъ быть рѣшена однажды
навсегда, на основаніи чистаго разума: нѣтъ, ръшеніе ея должно
быть результатомъ историческаго движенія общества. Чѣмъ
выше явленіе, тѣмъ оно жизненнѣе, а чѣмъ жизнепнѣе явленіе,
тѣмъ болѣе зависитъ его сознаніе отъ движенія и развитія самой
жизни" 1).

Разнообразіе мивній указываеть на смвну точекь зрвнія, возможныхъ въ обществъ, и путемъ ихъ сличенія и анализа будетъ только полиже опредъляться личность и дело поэта; все больше будетъ выясняться его чисто поэтическое достоинство и его черты какъ лица извъстной исторической эпохи. Только въ послъднее время, съ раскрытіемъ его біографіи и его рукописей, начинаютъ яснъе видъться движенія его внутренней жизни и исторія его произведеній. Самое "преданіе", о необходимости котораго начинають теперь говорить, можеть прочно установиться только теперь, когда является первая возможность полнаго изученія поэтическаго наслъдія Пушкина. Странно сказать, но величайшій "національный" поэтъ при жизни и долго послѣ смерти окруженъ былъ крайнимъ недовъріемъ: геніальный, невиданный талантъ внушалъ невольное уважение къ лицу, которое въ глазахъ самихъ великихъ міра стояло па необычной высотъ; но вліятельная толпа преследовала поэта подозреніями, мелкими и крупными притесненіями, наконецъ интригой; по его кончине труды его должны были пройти черезъ усиленную цензуру, чемь достаться обществу; почти черезь двадцать леть по его смерти помнились старыя подозрѣнія, и друзьямъ литературы надо было шагъ за шагомъ защищать драгоцънное наслъдіе... Его біографія долго была достояніемъ только устныхъ пересказовъ; ближайшіе друзья всего меньше сдёлали для этой біографіи; первыя попытки ея являются онять только лътъ черезъ двадцать по смерти поэта, являются урывками, исполненныя темпыхъ намековъ, умолчаній, вынужденныхъ парушеній правды. Эти попытки біографіи, и затімь первое цільное объясненіе творчества Пушкина и первое правильное изданіе его сочиненій — были сдівланы уже людьми следующаго литературнаго поколенія, въ сороковыхъ и пятидесятыхъ годахъ, и нашему времени предстояла

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Соч. Бълинскаго, т. VIII, изд. 2, стр. 93 и д.

еще работа надъ опредѣленіемъ личности и творчества поэта... Слишкомъ буквально справедливымъ является замѣчаніе Бѣлинскаго, что все болѣе полное пониманіе Пушкина должно было "развиваться изъ самой жизни общества", и не будетъ преувеличеніемъ сказать, что и "преданіе" можетъ установиться только теперь.

Жалобы на слабое развитіе литературнаго и общественнаго преданія, къ сожальнію, справедливы. Въ самомъ дъль, мы не умъемъ цънить прошедшаго: мы не помнимъ вчерашняго дня; не цънимъ важныхъ, часто великихъ заслугъ, оказанныхъ талантомъ или ревностнымъ трудомъ въ области литературы, науки и искусства. Это нередко делаеть и нашь настоящій трудь отрывочнымъ, лишеннымъ опоры въ предшественникахъ, а затъмъ и надежды на продолжателей. Эта отрывочность нашего отсутствіе преданій иміють, къ сожалівнію, свое историческое объясненіе, но несомнівню, что они составляють большое зло. Память о томъ, что сделано было нашими предшественниками, можетъ и должна бы укръплять наше собственное дъло, усилить его сознаніемъ историческаго преемства, обогатить опытомъ, найти для него прочную почву въ томъ, что было уже нъкогда узнано и сознано. Поэтому намъ кажется глубоко отраднымъ это ревностное обращение къ памяти Пушкина, которое можетъ свидътельствовать именно о возникшей потребности утвердить преданіе, повести его отъ родоначальника нашей новъйшей литературы.

Со времени критики Бълинскаго поставленъ былъ вопросъ о національномъ или народномъ значеніи Пушкинской поэзіи. Мнѣнія и тогда были раздѣлены. Что Пушкинъ націоналенъ въ общемъ смыслѣ слова, какъ великій поэтъ, созданный русскою жизнью, какъ человѣкъ, во многихъ отношеніяхъ носившій въ личномъ характерѣ и идеяхъ чисто русскія особенности, какъ писатель, въ вѣрныхъ картинахъ изображавшій русскую жизнь и въ свое время единственный по глубокому постиженію русскаго языка, — въ этомъ у насъ давно были убѣждены, хотя Бѣлинскій недоумѣвалъ, можно ли приложить къ нему многозначительный эпитетъ "поэта національнаго": для этого, по его мысли, требовалось, вѣроятно, болѣе обширное отраженіе русской національной жизни и ея идеаловъ. Поэтомъ "народнымъ" Бѣлинскій считаль его еще менѣе: нашъ "народъ" еще такъ далекъ отъ литературы (т.-е. такъ скуденъ образованіемъ, самою грамотностью), что не знаетъ—какъ во времена Бѣлинскаго, такъ не на много больше и теперь—даже величайшихъ представителей русской ли-

тературы. Последующія толкованія "народности" Пушкина всетаки не разъяснили вопроса до конца. Какъ ни былъ великъ поэтическій геній Пушкина, русская жизнь столь сложна, что нимало не удивительно, если она не могла быть обнята силами одного, хотя бы геніальнаго, дарованія, и наше общественное сознаніе, которое и до сихъ поръ не охватило этого сложнаго содержанія, еще менѣе владѣло имъ во времена Пушкина,тъмъ не менъе, Пушкинъ долженъ занять мъсто во главъ русскихъ національныхъ поэтовъ. Бѣлинскій говорилъ: "въ томъ, что называютъ народностью или національностью его поэзіи, мы больше видимъ его необыкновенно великій художническій тактъ, онъ въ высшей степени обладалъ этимъ тактомъ дъйствительности, который составляеть одну изъ главныхъ сторонъ художника" (т. VIII, изд. 2, 387). Можно прибавить, что, не говоря о разнообразной массь явленій русской жизни, нашедшихъ выраженіе въ поэзіи Пушкина, самый его "художническій тактъ" имълъ ту чисто-русскую складку, какую находитъ иностранная критика въ лучшихъ писателяхъ нашей новъйшей литературы, завоевавшихъ теперь вниманіе западнаго міра, складку простоты, ясности и вмѣстѣ задушевной глубины. "Національность" всегда трудно определима; но однимъ изъ признаковъ ея можно считать то, когда писатель находить себъ горячій отзывъ въ умахъ и сердцахъ общества, и немногимъ писателямъ нашимъ достался такой отзывъ въ столь широкой мъръ, какъ Пушкину. Съ другой стороны, "національность" писателя можеть опредѣляться впечатльніемъ, какое производить онъ на чужого паблюдателя: въ этомъ отношеніи поучительны будуть мижнія западной критики, если они будутъ собраны вмъстъ. Одно изъ нихъ, особенно оригинальное, было высказано въ извъстной книгъ Вогюэ 1): французскій критикъ почти не видитъ въ произведеніяхъ Пушкина "этническаго характера", почти предпочитаетъ отнявъ его у Россіи-усвоить человъчеству, какъ и одинъ изъ нашихъ экстатическихъ поклонниковъ Пушкина видълъ въ немъ "все-человъка"; но то и другое есть опять одпосторонность, забывающая объ историческомъ Пушкинъ, исключительно русскомъ, связанномъ съ русскою историческою действительностью безчисленными нитями его личности и творчества, впервые водворившемъ у насъ чистую поэзію, какъ самобытную стихію правственной жизни общества, наконецъ, о Пушкинъ, въ поэзін котораго одною изъ могущественнъйшихъ и пеотъемлемыхъ силъ былъ почти непо-

<sup>1)</sup> Le Roman russe; см. "Вѣсти. Евр.", 1886, сентябрь, стр. 318—320.

дражаемо-изящный языкъ. Какъ въ этомъ послъднемъ смыслъ Пушкинъ остается несомивнно и исключительно національнымъ, такъ и самая воспріимчивость къ европейскому содержанію означаеть не безличную "все-челов'вчность", какая вид'влась Достоевскому, и не то отсутствие спеціально-русскаго характера. какое преднолагалъ Вогюэ, а только то историческое явление русской литературы, что на первыхъ порахъ своего развитія она естественно обращалась къ ранве собраннымъ богатствамъ европейской литературы, какъ къ запасу общечеловъческаго знанія и поэтическаго творчества. Наша литература поэтическая уже вышла теперь (въ большей мфрф благодаря Пушкину) изъ прежней тъсной зависимости своего содержанія и формы отъ европейскихъ образцовъ и антецедентовъ (хотя обращение къ европейскимъ источникамъ остается до сихъ поръ неизобъкно въ области науки) и примыкаетъ къ литературамъ европейскимъ уже не вслъдствіе необходимости подражанія, а по естественному взаимодъйствію; но Пушкинь, открывавшій новую, самобытную дорогу, стояль именно на перепутьть. на переломт двухт періодовъ. Черты обонхъ на немъ отразились, и слова Вогют указывають, съ какою силой воспринимались общечеловъческие поэтическіе мотивы у писателя, котораго онъ хочеть присвоить "человъчеству" и который представляется намъ столь характерно и исключительно русскимъ.

Сужденія о Пушкинъ до сихъ поръ остаются весьма разноагинаоно вірильва вітодатов всладствіе различія основных в взглядовъ критики, но и вследствіе того. что въ деятельности Пушкина дълается удареніе на той или на другой ея сторонъ. Едва ли сомнительно, что различныя сужденія о Пушкинъ будутъ раздаваться и впредь; мудрено представить, чтобы сгладились скоро тѣ разнорѣчія, которыя дѣлаютъ однимъ болѣе сочувственными однъ стороны Пушкина, другимъ другія: люди консервативнаго образа мыслей всегда будутъ осуждать либеральныя заявленія Пушкина: люди другого взгляда на вещи будуть обращать свои сочувствія къ тфиъ мотивамъ пушкинской поэзіи, гдф сказывалось стремленіе къ просв'ященію и общественной свобод'я. Примирить эти точки зрънія невозможно, по крайней мъръ. до тъхъ норъ, пока Пушкинъ не отступитъ въ гораздо болъе далекое прошедшее, чьмъ теперь, пока общество наше не войдетъ въ иной періодъ своего развитія, когда самый вопросъ просвѣщенія перестанеть быть спорнымъ, какимъ онъ, къ удивлению, снова сдълался въ послъднее время.

Но изъ этого не слъдуетъ, чтобы вопросъ о Пушкинъ для

пашего времени долженъ былъ остаться нервшеннымъ. Если нока еще нельзя примирить противорвчій и если надо предоставить различнымъ сторонамъ выбирать себв предметы сочувствій въ твхъ или другихъ произведеніяхъ Пушкипа, есть однако историческія стороны предмета, которыя допускаютъ объясненіе, и оно становится необходимымъ, если Пушкину принадлежитъ то значеніе въ развитіи нашей литературы, о какомъ всв говорятъ единогласно.

Въ чемъ же именно состояло его вліяніе; какая черта его дъятельности оказывала то сильное дъйствіе на современниковь и преемниковъ, которое составляетъ его историческую силу; какое мъсто имъла здъсь чисто художественная сторона его труда и какое припадлежало его теоретическимъ, литературнымъ и общественнымъ идеямъ; наконецъ, въ чемъ заключалось содержаніе этихъ идей, какія ступени проходилъ Пушкинъ въ ихъ развитіи и какая была ихъ реальная ценность? Большинство критиковъ Иушкина прибъгало обыкновенно къ подбору отдёльныхъ мыслей и поэтическихъ картинъ въ подкрѣпленіе той или другой характеристики его содержанія; очевидно, что подобный подборъ дастъ образчики пушкинскаго содержанія, но не сообщить точнаго представленія объ исторической последовательности взглядовъ и поэтическихъ мечтаній Пушкина и объ ихъ окопчательной суммъ. Дъло въ томъ, что Пушкинъ далеко не всегда былъ равенъ самому себф; опъ не однажды отвергалъ то, чфмъ прежде увлекался, свергалъ старыхъ идоловъ и воздвигалъ новыхъ... Почему же и какъ совершались эти повороты его мысли, чемъ его взгляды въ ту или другую эпоху были мотивированы и какая сторона ихъ, отразившись въ его произведеніяхъ, оказалась наиболье плодотворной въ его современномъ и последующемъ историческомъ вліянін? Мпогіе изъ прежнихъ и повѣйшихъ критиковъ Пушкина видъли важность этихъ вопросовъ. Уже современники Пушкина, критики двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ, отличали въ его дъятельности ифсколько различныхъ періодовъ. Бълинскій, имфвшій въ виду всего болъе чисто-художественную сторону его творчества, давалъ указанія и о характерф его теоретическихъ и общественныхъ мивній. Анненковъ впервые отыскиваль біографическій ключь къ объяснению его внутренияго развития, и критика 50-хъ годовъ уже пастанвала на необходимости болъе полнаго историческаго комментарія...

Повъйшіе толкователи Пушкина часто относятся съ недовъріємъ къ прежнимъ оцъпкамъ Пушкина. Не говоря о мивніяхъ

современной Пушкину литературы, о которой принято думать какъ о ребяческомъ непонимаціи поэта, критика Бълинскаго кажется односторонней, критика 60-хъ годовъ приравнивается къ злобнымъ выходкамъ гонителей Пушкина при его жизпи или къ обскурантизму "Маяка", Аскоченскаго и т. д. Въ этихъ осужденіяхъ есть тымь болые грубая ошибка, что иногда м. б., дылалось сознательно. Понятно само собою, что современникамъ и даже ближайшему послѣ него литературному поколѣнію Пушкинъ никакъ не могъ представляться въ той полнотѣ его дѣятельности, какую мы знаемъ теперь. Прошло нъсколько лътъ по смерти поэта, когда явились извъстные дополнительные томы его изданія, съ новыми замъчательными произведеніями, и лишь отъ изданія Анненкова началась реставрація Пушкина во всемъ объемѣ его поэтическихъ замысловъ. Только съ теченіемъ времени расширялся опытъ, накоплялись данныя о самой біографіи Пушкина, становилось возможнымъ опредъление его историческаго вліянія. Но уже давно замъчено было, что не только критика Бълинскаго была гораздо шире и многозначительнье, чымь о ней начинали думать впо-слыдствій, но что даже критика, современная самому Пушкину, не была настолько лишена значенія, чтобы ее можно было обойти съ пренебреженіемъ или продолжать говорить, что Пушкинъ былъ въ свое время не понятъ. Критика 50-хъ годовъ уже обратила вниманіе на эту историческую черту и указала многочисленными примърами, что современники Пушкина, видъвшіе самое начало его дъятельности и слъдившіе за каждымъ новымъ ея фактомъ, хорошо видъли всю великость совершавшагося на ихъ глазахъ литературнаго явленія, отдавали ему самое восторженное сочувствіе и возлагали на него самыя широкія надежды для будущаго русской литературы. Таково было отношеніе къ Пушкину "Московскаго Телеграфа", издававшагося Полевымъ, и "Телескопа", издававшагося Надеждинымъ, не говоря о тъхъ восторгахъ, съ какимъ встръчались произведенія Пушкина въ кругу его друзей. Шумная слава, окружившая Пушкина съ его юношескихъ произведеній, какой не имѣлъ ни одинъ изъ нашихъ поэтовъ ни прежде, ни послъ, показываетъ, что вся масса общества поддалась увлекающей прелести его поэзіи... Полевой и Надеждинъ не были друзьями Пушкина: въ свое время эти недружелюбныя отношенія были извъстны (въ открывшихся позднье письмахъ и замъткахъ Иушкина нашлись новыя ихъ подробности), но даже въ самомъ ихъ разгаръ оба эти критика высказывали искренно свое удивленіе великому таланту, а если выступали противъ него, то имѣли на это свои большія или меньшія основанія... Въ этомъ

не трудно убъдиться, обратившись къ литературнымъ фактамъ двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ, и то, что мы узнаемъ теперь изъ біографіи Пушкина, объясняеть между прочимъ и эти полемическіе раздоры. Въ томъ отдаленіи, въ какомъ мы разсматриваемъ теперь великаго писателя, отъ насъ вфроятно ускользають мпогіе оттінки старых вотношеній. Въ доказательство того, что Пушкинъ не былъ достаточно оцененъ современниками, приводится, напримъръ, что ими не было понято одно изъ величайшихъ произведеній Пушкина, "Борисъ Годуновъ"; что въ последніе годы жизни поэта шли толки объ упадке его таланта, которые, однако, должны были прекратиться, когда, по смерти Пушкина, явились его неизвъстныя раньше созданія. Но "Борисъ Годуновъ" былъ очень высоко (хотя не безусловно) одъненъ Полевымъ и особливо Надеждинымъ; толки объ упадкъ Пушкина объяснялись, во-первыхъ, тѣмъ простымъ фактомъ, что въ тѣ годы не являлось въ печати такихъ произведеній Пушкина, которыя своими достоинствами отв возбужденному имъ интересу; присоединялось, въроятно и то, что слышалось тогда о повыхъ свътскихъ и оффиціальныхъ связяхъ Пушкина; безъ сомнівнія, жадно ловились всі извівстія о подобных вотношеніях в поэта, и, повидимому, не всегда оставляли благопріятное внечатльніе. Едва ли не самымъ строгимъ критикомъ Пушкина былъ Надеждинъ: не всегда былъ онъ правъ, часто бывалъ ръзовъ въ способъ выраженія, но критика 50-хъ годовъ уже объясняла, что въ основъ суровости лежали высокія требованія отъ литературы и отъ самого Пушкина, или что въ лицъ Пушкина "Телескопъ" говорилъ собирательно о цёломъ характер и судьб тогдашней литературы 1)... Что касается нападеній, какія шли противъ Пушкина изъ лагеря исевдо-классическихъ старовфровъ, действительно его не нонимавшихъ, то эта категорія судей целикомъ принадлежала къ старому, отживавшему поколенію и еще раньше Пушкина (напр. у Батюшкова, въ первыхъ собраніяхъ "Арзамаса" и проч.) становилась только предметомъ шутокъ и насмъшекъ. Въ свое время нападенія съ этой стороны были съ избыткомъ вознаграждены успъхомъ Пушкина въ молодомъ кругу.

Нѣкоторыя сужденія о Пушкинѣ утверждають, съ двухь разныхъ сторонъ <sup>2</sup>), что эстетическая критика Бѣлинскаго не вполнѣ попимала значеніе Пушкина, что Бѣлинскій слишкомъ односто-

<sup>1)</sup> См. "Современникъ", 1855, февраль, мартъ, іюль. августъ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Статьи г. Морозова; рѣчь В. Никольскаго. Послѣдній не усуминлся, впрочемъ, назвать критику Бѣлинскаго вдохновенной.

ронне видѣлъ въ немъ только великаго художника и не видѣлъ поэта-гражданина; но точка зрѣнія Бѣлинскаго была объяснена критикой 50-хъ годовъ, и въ этихъ нареканіяхъ надо видѣть долю недоразумѣнія. Извѣстныя стороны Пушкина Бѣлинскій указать не могъ; но что указано, недостаточно оцѣнивается новѣйшими историками.

Что Пушкинъ прежде всего и сильнъе всего дъйствовалъ именно какъ художникъ, въ этомъ не можетъ быть сомнънія. "Прелесть стиховъ" была та первая могущественная сила, которая очаровала первыхъ поклонниковъ Пушкина; она множество разъ указывалась тогдашними критиками, даже тъми, которые не были друзьями Пушкина, и эту "прелесть стиховъ" самъ Пушкинъ въ знаменитомъ "Памятникъ" считалъ однимъ изъглавныхъ своихъ правъ на безсмертіе.

Было бы долго и почти излишне приводить примъры того очарованія, какое производили первыя стихотворенія и поэмы Пушкина на тогдашнихъ читателей. Это слишкомъ извъство 1). Бълинскій объясняль, что величайшей заслугой Пушкина было именно то, что онъ впервые создалъ настоящую русскую литературу и массу русскихъ читателей. Въ самомъ деле, до техъ поръ литература была дёломъ небольшого круга любителей; интересъ къ ней быль случайный; она была "пріятнымь и полезнымъ препровожденіемъ времени", "лѣкарствомъ отъ скуки и задумчивости", была "пріятна какъ льтомъ вкусный лимонадъ"; торжественная ода старыхъ временъ имъла какъ будто характеръ оффиціальной бумаги, - словомъ, истинный литературный интересъ быль деломь теснаго круга людей, а для большинства техь, кто что-нибудь читаль, быль только пріятнымь развлеченіемь въ досужую минуту, безъ котораго въ крайнемъ случать можно было совстмъ обойтись. Дъятельность Карамзина дала первый намекъ на дъйствительное значение литературы, какъ органа правственныхъ и художественныхъ интересовъ общества, но настоящій переворотъ совершился съ Пушкинымъ; его стихи встрвчены были съ настоящимъ энтузіазмомъ; поэзія его не искала читателей, напротивъ, они наперерывъ торопились прочитать каждую новую пьесу; кругъ читателей расширился вдругъ небывалымъ образомъ: въ первый разъ явилось настоящее наслаждение поэзіей, которое сознательно или полусознательно ощущали и люди образованные,

<sup>1)</sup> Напомнимъ хоть одипъ примѣръ. Дельвигъ нисалъ къ Пушкину въ Михайловское: "Никто изъ писателей русскихъ не поворачивалъ гакъ каменными сероцами нашими, какъ ты"...

и люди едва книжные, — тъхъ и другихъ подкупала красота и легкость родного языка, котораго они еще не знали въ такой изящной роскошной форм'в. Мы скажемъ дальше, что Пушкинъ въ эту первую пору привлекалъ своихъ поклонниковъ и другими чертами своей поэзін, теми легкими эпиграмматическими пьесами, которыя направлены были на интересъ минуты; но эти стихотворенія частію не всей массь были попяты, частію слишкомъ случайны; — но главнымъ образомъ дъйствовали его общеизвъстныя стихотворенія и поэмы, привлекательная сила которыхъ была вовсе не въ политическомъ намекъ. а въ поэтической красотъ. Первое значительное произведение Пушкина, которое было и первымъ большимъ усифхомъ, была легкая романтическая поэма на сюжеть народной сказки, который быль здѣсь переработань со всей свободой поэтическаго каприза, обставленъ множествомъ легкихъ фантастическихъ украшеній, пересыпанъ слегка фривольными картинками-и въ цъломъ поэма не представляла ни малъйшаго общественнаго намека, пичего кром' поэтической игры воображенія. Успѣхъ "Руслана и Людмилы" былъ исключительно успѣхъ чистой поэзін, довольно слабо привязанной къ народному сюжету, который въ ту пору быль и мало замъченъ за прелестью стиха и изяществомъ отдъльныхъ подробностей. Слъдующія поэмы до самаго "Онъгина" были, правда, окрашены извъстной тенденціей, отголосками байроническаго недовольства и скептицизма, но для массы читателей главную привлекательность ихъ составляла не общая мысль, а опять рядъ поэтическихъ картинъ, нанизанныхъ на романическую нить. Такъ и до конца: люди наиболъе образованные (какъ лучніе изъ тогдашнихъ Пушкина) умъли понять процессъ мысли Пушкина, угадывали тъ колебанія его идей, какія мы ближе ихъ узнаемъ теперь изъ его оставшихся бумагъ, нереписки, біографическихъ разсказовъ; но для огромнаго большинства, можно сказать, для всей массы его читателей Пушкинъ являлся всего больше, если не исключительно, поэтомъ, поражавшимъ фантазію и чувство богатствомъ своихъ картинъ, возвышенностью поэтическаго настроенія, красотою образовъ, задушевностью чувства, остроуміемъ и изяществомъ стиха.

Бълинскій и за нимъ критика 50-хъ годовъ справедливо видъли въ этомъ дъйствіи Пушкина его первую и величайшую заслугу. Онъ твердо водворилъ поэзію въ пашей литературѣ; первый сдълаль ее потребностью общества, необходимой стихіей его внутренней жизни. Онъ могъ совернить это дъло прежде всего и выше всего какъ великій луболеникъ. Чтобы убъдиться въ вър-

ности этого сужденія, довольно оглянуться на то состояніе, въ какомъ находилась литература до Пушкина, какіе элементы ея доживали свой вѣкъ въ теченіе самой его дѣятельвости. Предъ самымъ его появленіемъ шла борьба между "Бесѣдой" и "Арзамасомъ"; нужно было еще защищать тѣ легкія и неглубокія нововведенія въ языкѣ и литературъ, какія были сдѣланы Карамзинымъ; первое произведеніе Пушкина, рядомъ съ восторгами новыхъ покольній, встрѣчено было злобнымъ шипѣніемъ поклонниковъ дряхлой псевдо-классической старины и ея напыщеннаго, тяжелаго полу-русскаго языка. Пушкинъ не защищался отъ этихъ нападеній; онѣ падали сами собой, и каждое новое произведеніе его было новымъ шагомъ въ будущую литературу. Сравненіе той почвы, какую онъ встрѣтилъ, съ его собственнымъ дѣломъ достаточно указываетъ его первую отличительную черту.

Но несправедливо думать, что въ упомянутой характеристикъ Пушкина, какъ художника, разумълось только высокое формальное достоинство его произведеній. Съ понятіемъ художества соединялось понятіе о высшей д'ятельности челов'я ческаго духа: художникъ обладаетъ не только изящной формой, но и высокимъ настроеніемъ мысли, глубиной и тонкостью чувства; онъ вращается въ области идеала. Пушкинъ, какъ художникъ, былъ носителемъ идеи о достоинствъ человъческой личности, проникнутъ стремленіемъ къ правдѣ, глубокимъ гуманнымъ чувствомъ, убѣжденіемъ въ необходимости просв'єщенія и въ свободномъ д'єйствін человъческой мысли; наконецъ, онъ проникнутъ былъ горячей любовью къ своему народу. къ его славъ и величію... Новъйшіе критики полагають, что делають открытіе, изображая въ Пушкинъ пламеннаго патріота, защитника просвъщенія, ревнителя общественныхъ успъховъ, словомъ "поэта-гражданина". Эти черты Пушкина вовсе не были неизвъстны, и, сличивъ выводы, едва ли не придется отдать преимущество взглядамъ критика 40-хъ годовъ. Дело въ томъ, что Белинскій отличаль общее широкое настроеніе идей и поэзіи Пушкина отъ его мнѣній по исстныль вопросамъ общественности и, пожалуй, политики; о некоторых вертах взглядовъ Пушкина Бълинскій въ свое время не могъ говорить, а другія раскрылись только поздиже изъ новъйшихъ біографическихъ изысканій; но тамъ, гдѣ Бѣлинскій имѣлъ передъ собой болѣе или менѣе ясныя обнаруженія подобныхъ частныхъ взглядовъ Пушкипа, онъ не усомнился отвергать ихъ, если они казались ему невърны (напр., по поводу его аристократическихъ и копсервативныхъ тенденцій), и тъмъ больше убъждался, что главное значение Иушкина для своего и поздавишаго времени есть его значение какъ лудоженика,

а не какъ общественнаго теоретика. Здѣсь, по его мнѣнію, Пушкинъ нерѣдко заблуждался, и это было, безъ сомнѣнія, справедливо.

Современные нанегиристы, полагая, что Пушкинъ, недостаточно оцъненъ былъ критикой 40-хъ и 50-хъ годовъ, обвиняютъ послѣднюю въ односторонности, въ непониманіи его духа, и въ доказательство новъйшаго пониманія ссылаются на чествованіе памяти Пушкина 1880 и 1887 годовъ, ссылаются даже на рѣчь Достоевскаго. Тутъ есть нѣкоторое недоразумѣніе. Сравнивъ тѣ правственно-общественные выводы, какіе делались въ эти последніе годы изъ деятельности Пушкина, съ теми, какіе делались въ сороковыхъ годахъ, мы едва ли не должны отдать предпочтеніе рѣшеніямъ Бѣлинскаго (съ упомянутыми выше оговорками): Пушкинъ здъсь явится едвали не въ болъе точной оцънкъ его историческаго вліянія и его художественнаго величія. Вспомнимъ, что въ эти последние годы Пушкинъ оказался героемъ для двухъ весьма несходныхъ сторонъ общественной мысли: въ немъ нашли своего человъка, своего пророка-и тъ, кто находилъ спасеніе Россіи въ пеуклонномъ консерватизмѣ, и тѣ, для кого Пушкинъ былъ дорогъ именно какъ геніальный провозв'єстникъ народнаго просвъщенія, прогресса и свободы. Въ самую минуту новъйшихъ торжествъ чувствовалось, что здёсь скрывается какоето противоръчіе, и до сихъ поръ мы не видъли попытки выяснить его, хотя оно несомивнно. Всматриваясь въ эти двусторонпіе панегирики, надо согласиться, что объ стороны имъють свое основаніе: Пушкинъ даетъ свои волшебныя слова и тімъ, кто думаетъ, что формы нашей жизни закончены, что намъ остается только пребывать въ тъхъ предълахъ, какіе поставлены прошедшимъ; но опъ даетъ ихъ и темъ, кто убъжденъ, что жизнь не можетъ стоять на мъстъ, что ей предстоитъ, напротивъ, работа развитія, отрицанія, исканія новыхъ идеаловъ для личнаго и для пароднаго бытія. Ув'єрнвшись въ этомъ, мы должны будемъ признать въ Пушкинф извъстную двойственность, другими словами, извъстное разноръчіе, и чтобы опредълить его, должно будетъ признать именно то различіе между Пушкинымъ-художникомъ и общественнымъ человъкомъ, которое было видно Бълинскому и которое повъйние критики хотять слить въ представлени Пушноэта-гражданина... Если мы спросимъ себя: какъ могли, однако, эти разпородные элементы повъйшаго общества соединиться въ единодушномъ чествованіи Пушкина, объясненіе пайдется именно въ этой высшей черть личности Пушкина,

въ этой необычайной художественности, которая и когда увлекала его первыхъ, полусознательныхъ читателей, которая сдълала его могущественнымъ двигателемъ послъдующей литературы, н которая продолжала теперь неодолимо властвовать надо всёми, кто только поддается поэтическому очарованію, безъ различія кто только поддается поэтическому очарованию, оезъ различия "направленій". Что касается, въ частности, общественныхъ идей Пушкина, одни могли искрепно и пе безъ основанія считать его защитникомъ общественнаго status quo; другіе съ такимъ же правомъ увлекались общимъ гуманнымъ и просвётительнымъ настроеніемъ Пушкина, а то сильное возбужденіе, какимъ сопровождено было воспоминаніе о Пушкинъ въ послъдніе годы, имъло, кажется, еще одно, довольно существенное, хотя только немногими сознаваемое, основаніе: въ предшествовавшія десятильтія мы переживали глубокій кризись, кризись историческій, затрогивавшій самые капитальные вопросы нашего просв'єщенія и народпаго развитія; въ теченіе его мы пережили много тяжелыхъ испытаній, много восторженных надеждь, кончившихся разочарованіями и часто равнодушіемъ; въ эту минуту воспоминаніе о Пушкинъ, за которымъ исторія уже неопровержимо утвердила факть животворнаго вліянія на судьбу нашей литературы, т.-е. нашего самосознанія, это воспоминаніе являлось отвлеченной, но несокрушисознанія, это восноминаніе являлось отвлеченной, но несокрушимой надеждой на будущее. Если разъ былъ Пушкинъ, если не подлежалъ сомнѣнію фактъ обширныхъ пріобрѣтеній, сдѣланныхъ литературой по его иниціативѣ, то историческая вѣроятность побуждала думать, что "благое дѣло" не будетъ потеряно, являлась увѣренность, что оно будетъ совершаться и преодолѣетъ тѣ испытанія, какія ставитъ ему тяжелая дѣйствительность. Это нравственное убѣжденіе было нашимъ субъективнымъ мотивомъ, но, съ другой стороны, само принадлежитъ къ числу результатовъ вліянія Пушкина—какъ поэтъ-художника.

Иереходя отъ чисто художественной стороны Пушкина, много разъ и единодушно оцфиенной, къ его теоретическимъ взглядамъ въ области нравственно-религіозной и общественно-бытовой, мы встръчаемся съ такимъ разнообразіемъ идей, не только мало сходныхъ, но прямо исключающихъ другъ другъ, идей, частію принадлежавшихъ разнымъ эпохамъ его развитія, частію уживавшихся въ немъ въ одно и то же время, что опредълить ихъ одной системой очень трудно, вслъдствіе чего и біографическая оцънка ихъ остается до сихъ поръ весьма различна. Новъйшіе историки, которые хотятъ видъть въ Пушкинъ поэта-гражданина, слъдовательно, поэта опредъленныхъ общественныхъ идей, невольно сознаются въ этой трудности уловить его идейный харак-

терь 1). Остается изображать этотъ характерь біографически. "Приливы и отливы", "противоръчія", совершались не только въ душевныхъ настроеніяхъ, исходившихъ отъ опытовъ жизни, удачъ или невагодъ, но и въ самомъ существѣ его теоретическихъ понятій и общественныхъ взглядовъ.

Укажемъ вкратцъ судьбу этихъ настроеній Пушкина и ту оцънку, которую находили они у его историковъ.

Въ общемъ ходъ литературнаго развитія Пушкинъ, какъ извъстно, тъсно примыкаетъ къ своимъ ближайшимъ предшественникамъ-и къ Карамзину, который былъ его учителемъ въ исторіи, и къ Жуковскому и Батюшкову, которые только передъ тъмъ на мѣсто окончательно вымиравшаго псевдо-классицизма ставили впервые новыя романтическія вѣянія, и рядомъ начинали реформу въ поэтическомъ языкъ. Юноша-Пушкинъ сразу становился равнымъ товарищемъ съ авторитетными нисателями и занялъ мъсто въ пресловутомъ "Арзамасъ"... Въ складъ своихъ общественныхъ понятій онъ въ эту пору расходился, однако, съ своими литературными учителями и друзьями и поддался инымъ вліяніямъ, и именно въ кружкъ молодыхъ, свътскихъ и военныхъ друзей восприняль тъ впечатлънія политическихъ событій, которыя развили либерализмъ молодыхъ поколфий второго и начала третьяго десятильтія. Юношескій умъ и чувство были увлечены великодушными мечтами о народной свободь, которыя тымь сильнъе овладъвали молодыми умами, что казались естественнымъ результатомъ и дополненіемъ великаго подвига двінадцатаго года

Къ чему стадамъ тары свободы? Ихъ должно ръзать или стричь... (1823).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . Въ развратъ каменънте смъло,

Не оживить вась лиры глась (1828).

"Затъмь въ волть снова воскресада въра и снова звада его "въ набъти просвъщенія, на приступы образованности", къ борьбѣ на зитературной аренѣ, которую онъ такъ сильно желаль и такъ гщетно вытался расширить. Такихъ противорѣчій, приливовъ и отливовъ у Пушкина было не мало" (Морозовъ: "Дело", 1887, февральcip. 91).

<sup>1)</sup> У одного изъ новъйшихъ историковъ мы читаемь: "По свойствамъ своего характера, Иушкинъ далеко не былъ тъмъ, что называется "цельной натурой": русская жизнь вообще, а въ его время въ особенности, вовсе не благонріятствовала выработкъ такихъ цъльныхъ натуръ, людей aus einem Guss (много ли подобныхъ типовъ представляеть и теперь наша литература?). Оттого-то, въ минуты вдохновеннаго гворчества, въ немъ часто пробуждались прежиія сомивнія, вносили въ его душу разладъ, приводили къ разочарованію, заставляли замыкаться въ самомъ себъ, я съ презрѣніемъ, подобно. Алеко, отвертываться, отъ толим, равнодушной къ усиліямь литературы:

и "освобожденія Европы", совершеннаго Россіей. Старшіе литературные друзья не только не могли раздёлять либеральныхъ увлеченій, но, какъ Карамзинъ, сурово осуждали проявленія вольнодумства, къ какимъ приводилъ Пушкина молодой задоръ таланта и характера. Оказались двойственныя отношенія: старшіе друзья высоко цінили поэтическую геніальность юпопіи, не одобряли ни его либерализма, ни той молодой распущенности, въ какую онъ вдавался въ кругу своего офицерскаго пріятельства, по въ крайнихъ случаяхъ спасали Пушкина отъ большихъ бъдъ. Пушкинъ былъ очень къ нимъ привязанъ, по его не меньше, если не больше привлекаль другой кружокъ: въ средъ военной и свътской молодежи было не одно общество "зеленой лампы", но и кружки людей иного характера, задавшихся общественными вопросами. мечтавшихъ о политическихъ преобразованіяхъ. Пушкинъ сначала въ Петербургъ, т.-е. еще до 1820 года, потомъ на югъ Россіи, встрвчался съ целымъ рядомъ лицъ, принадлежавшихъ къ тайному обществу и получившихъ потомъ извъстность, неръдко трагическую. Онъ быль въ тъсныхъ дружескихъ связяхъ съ И. И. Пущинымъ, Чаадаевымъ. М. Ө. Орловымъ; болѣе или менѣе былъ близокъ съ Ник. Муравьевымъ, Раевскими А. Н. и В. Ө., Рылфевымъ, А. Бестужевымъ, Охотниковымъ, В. Л. Давыдовымъ. Пестелемъ и др. Извъстно, какъ привлекали Пушкина бесъды съ этими людьми, которые потомъ почти поголовно стали "декабристами"; какъ Пушкинъ, подозрѣвая заговоръ, стремился самъ въ среду тайнаго общества; какъ прочны остались впослъдствіи его сочувствія къ этимъ людямъ, хотя онъ давно пересталь раздёлять ихъ политическія идеи, какъ наконецъ посыпривъты въ "мрачныя пропасти земли". Какъ ами чно ни положительно онъ осудилъ уже вскоръ ихъ безразсудные планы, и сколько ни настаивали на этомъ некоторые біографы, остается несомивниымъ, что именно въ средв этихъ отношеній воспитались тъ благородныя общественныя идеи Пушкина, въ которыхъ указывается его высокое гражданское значение и которымъ, при всвхъ последующихъ колебаніяхъ и за некоторыми изъятіями, онъ остался въренъ до конца 1). Въ этихъ идеяхъ заключалось иное пониманіе общественных отношеній, чёмъ то, какое господствовало въ нравахъ: было здёсь стремленіе къ самодёятельности общественной и охранъ личнаго достоинства, къ освобож-

<sup>1)</sup> Ср. замѣчанія В. Якушкина въ статьѣ: "Радищевъ и Нушкинъ", гдѣ собраны. между прочимъ, указанія о связяхъ Пушкина съ либеральнымъ кружкомъ двадцатихъ годовъ.

денію крѣпостного народа, къ широкому просвѣщенію, къ свободѣ мысли и поэтическаго творчества.

Писатель, который съ наибольшимъ вниманіемъ старался изучить исторію внутренняго развитія Пушкина, Анненковъ относится весьма недружелюбно къ эпохѣ, о которой мы говоримъ: ея умственныя движенія и политическіе запросы кажутся ему столь поверхностными, столь младенческими, что онъ разсказываетъ о нихъ, и въ томъ числъ о тогдашнихъ, да и позднъйшихъ порывахъ Пушкина, если не вътонъ строгаго осужденія, то въ тонъ нъкотораго, иногда почти пренебрежительнаго снисхожденія. Умственине интересы, увлекавшіе тогда молодой кружокъ, представляются Анненкову только какъ "необычайная и страстная влюбчивость въ идеи и представленія, попадавшія на глаза", которан "сдълалась господствующей чертой нашего общества послъ заграничныхъ войнъ и замъняла ему настоящее образованіе". Понятно, что европейская мысль, приходя къ намъ этимъ путемъ, "теряла на навосельъ свои природныя формы и краски", и что наши ея приверженцы принимали европейскія явленія "безъ всякаго масштаба для опредъленія относительной ихъ величины и размъра", такъ что "идеи являлись тогда какъ кумиры, съ затерянной генеалогіей, но требовавшіе безусловнаго поклоненія". Такимъ же образомъ, не имъли генеалогіи и общественныя идеи, взволновавшія тогдашніе умы, въ томъ числѣ и Пушкина... Но въ этихъ укорахъ забыта исторія всего новъйшаго русскаго просвъщенія. Съ тьхъ поръ, какъ Россія стала на свою новую дорогу, вся исторія нашей образованности была примфромъ безчисленныхъ проявленій этой самой "влюбчивости"; если науки не было и хотелось ее иметь, если не было знакомства съ созданіями общечелов'вческой мысли и поэзіи отъ древнихъ до новъйшихъ временъ и была потребность пріобръсть его, — что оставалось ділать, какъ не обращаться къ чужому источнику; и удивительно ли, что на первый разъ усвоеніе было неполное, потому что въ своей средъ и на своей почвъ не къ чему пока было привить новыя знанія или новыя поэтическія идеи? Тъмъ не менъе, извъстно, что трудъ не остался, въ концъ концовъ, безилоднымъ: новое содержание усвоивалось; рядъ этихъ усвоеній создаваль изв'єстную пасл'єдственность, и он'є бросали, наконецъ, зерна въ почву русскаго общества. Въ самомъ дѣлѣ, съ первыхъ десятилътій Петровской реформы мы имъемъ свидътельство фактовъ, что заимствованныя знанія приносили свой результатъ, приноравливавнійся къ русскимъ условіямъ: весь ходъ ташей литературы прошлаго въка былъ рядомъ несомивнимхъ

успѣховъ, мало-по-малу укрѣплявшихъ дѣло литературы, расширявшихъ и ея содержаніе, и ея распространеніе въ обществѣ. Въ Александровскую эпоху совершалось то же самое: ие такою ли "влюбчивостью" въ идеи, попадавшія на глаза, была литературная дѣятельность Карамзина, Жуковскаго, Батюшкова? Наконецъ, историкъ не можетъ не замѣтить, что въ числѣ "попадавшаго на глаза" было часто именно то, къ чему стремились умственные и нравственные инстипкты самого русскаго общества и что этимъ именно и объясняется, что чужое содержаніе усвоилось: па встрѣчу ему шли внутренніе запросы самого русскаго общества.

Подобнымъ образомъ увлеченія политическія въ тогдашнихъ молодыхъ покольніяхъ были естественнымъ явленіемъ нашей умственной жизни. Время, переживавшееся тогда въ самой Европъ. было смутнымъ временемъ переворотовъ политическихъ, общественныхъ, умственныхъ и художественныхъ: само европейское общество, выбитое изъ колен съ конца прошлаго въка, нъкоторое время не могло отдать себъ отчета въ происходившемъ; старый порядокъ вещей и старый складъ понятій видимо уходилъ въ прошедшее, но - что должно было замънить его, было неясно и для самыхъ свѣтлыхъ умовъ, а тѣмъ болѣе для возбужденныхъ умовъ молодыхъ покольній. Первыя два десятильтія въ самой Европъ наполнены были броженіемъ идей политическихъ и культурныхъ, искавшихъ нецъленія, и въ крайнемъ либерализмѣ, и въ возвращени къ среднимъ вѣкамъ (они казались завидной эпохой!), и доходившимъ до размъровъ фантастическихъ. Россія, удивительнымъ образомъ, тѣсно связалась тогда съ дѣлами западными; она была "освободительницей Европы"; русскій императоръ поочередно самъ увлекался то европейскимъ либерализмомъ. то европейской реакціей; Россія, затянутая въ "Священный Союзъ" съ Пруссіей и Австріей (собственно говоря, съ ихъ реакціонными элементами), вступала въ солидарность съ ходомъ внутреняей жизни Европы; мудрено ли, что образованнъйшее русское молодое покольние также подумало о своей солидарности съ другою стороной европейскаго движенія, именно прогрессивной? Извъстно (и самъ Анненковъ это разсказываетъ), что наша реакція, начавшаяся вивств съ европейской, въ одно и то же время считала себя защитой чисто русскихъ началъ и охраной народныхъ преданій и руководилась чужими образцами 1).

<sup>1) &</sup>quot;Замѣчательно,—говорить Аппенковъ,—что подъ псевдо-русскую народную охрану становились и реакціонныя ученія, поражавшія своимь чужевиднымь, экротическимь характеромь. Такъ, ультра-мистическое направленіе водворившееся въ

Анненкову надо было ивсколько больше обратить винманія на это обстоятельство, чтобы видёть, что "влюбчивость въ иден, понадавшія на глаза", не была недостаткомъ одного легковфрнаго молодого поколенія, но практиковалась и признанными тогда столнами порядка, или, еще больше, что это была неизбежная черта нашей образованности, живущая—въ другихъ, конечно, размерахъ—и до настоящей минуты... Точно такъ же Анненковъ только мимоходомъ, въ сноске, делаетъ признаніе, что среди слабыхъ и младенческихъ явленій тогдашней литературы были, однако, труды серьезные, "составлявшіе славу эпохи" 1). Писатели, какъ Н. Тургеневъ, Куницынъ, Велланскій, которыхъ вспоминаетъ Анненковъ, не подводятся въ категорію легкомысленной молодежи того времени, но ихъ труды именно показываютъ, что въ основе и въ результате "влюбчивости" могли бывать и бывали серьезныя и жизненныя стремленія.

Осудить политическія увлеченія первыхъ двадцатыхъ годовъ, осужденныя событіями, не составляетъ большого труда; происхожденіе и судьба ихъ были не разъ объясняемы; въ настоящемъ случать довольно замътить лишь то первопачальное настроеніе, водотоя и жаборого актирава и которое водотом и которое одно, безъ его дальнъйшихъ развитій, имъло свое вліяніе на Пушкина. Либеральный кругъ, въ которомъ онъ бывалъ и которымъ увлекался, довольствовался тогда лишь теоретическими разсужденіями о положеніи вещей въ Россін; онъ не шелъ дал'ве критики и далъе отвлеченныхъ предположеній о томъ, какія нужны были бы преобразованія для улучшенія нашего порядка вещей. Въ этихъ толкахъ былъ зародышъ общественнаго мижнія, и разъ сознательная мысль людей образованныхъ направлялась на предвнутренняго быта, то не требовалось особенной меты нашего "влюбчивости въ иден", чтобы видъть вопіющіе недостатки этого быта, и не далеко было искать средствъ исцеленія, потому что онъ указывались уже съ конца XVIII въка; напр., необходимость устраненія произвола и поднятія чувства челов вческаго достоинства, указывалась въ "Наказъ" самой имп. Екатерины, необходимость освобожденія крестьянъ указывалась Радищевымъ. Въ сочувствіяхъ Пушкина этому либерализму не было ничего предосудительнаго; біографы Пушкина обыкновенно осуждають намфлетическія стихотворенія и эниграммы изъ этой поры какъ

самомъ министерствъ народнаго просвъщенія, еще думало, что неполняетъ задачу, указанную ему всен старон русской неторіей", и пр. "Пушкинъ въ Александровскую эпоху", стр. 95.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Тамь же, стр. 100, споска.

увлеченія молодости, отъ которыхъ онъ нослѣ самъ отрекался. твмъ составляють, не менъе, оунтынобок тогдашней общественной жизни и развитія самого Пушкина: за двумя-тремя исключеніями, дёйствительно излишие необузданными, эти произведенія вовсе не служать къ ущербу его достоинства. Это были порывы сказать правду при безсиліи общественнаго мибнія, язвительное обличеніе людей и вещей, которые дъйствительно напосили вредъ обществу: Аракчеевъ, кн. Голицынь, Фотій и пр., — воть люди, противь которыхъ направлялось остроуміе его эпиграммъ. Н'вкоторые изъ біографовъ скорбять объ эпиграмм'в противъ "Исторін" Карамзина; это была, конечно, шутка, не исключавшая уваженія къ великому труду, но отмъчавшая тенденцію, которая дъйствительно присутствуетъ въ "Исторін"... Надо вспомнить существовавшіе нравы 1), чтобы не возставать противъ памфлетическихъ стихотвореній, которыя оставались единственнымъ удовлетвореніемъ общества за совершавшіеся безобразные факты: возможно ли было иначе подать голосъ противъ нихъ, или нужно было принимать ихъ молча?

Эти легкія произведенія быстро распространялись въ обществ'є; скоро явились и подражанія, иногда столь удачныя, что ихъ приписывали тому же Нушкину.

Сохранились современныя свидътельства, указывающія, какое значеніе иміла эта легкая, почти устная, памфлетическая литература въ свое время. Одинъ современникъ разсказываетъ, что Пушкинъ удивился однажды, услышавъ отъ него одно изъ своихъ стихотвореній этого рода ("Ура! въ Россію скачеть"), которое считалъ неизвъстнымъ публикъ. "А между тъмъ всъ его ненапечатанныя стихотворенія: Деревия, Кипэкаль, Четырехстишіе Аракчееву, Посланіе къ Петру Чаадаеву и много другихъ, были не только всемъ извёстны, но въ то время не было скольконибудь грамотнаго прапорщика въ армін, который не зналъ бы ихъ наизусть". Тотъ же авторъ пишетъ: "Вообще Пушкинъ былъ отголосокъ своего поколѣнія, со всѣми его недостатками и со встми добродтелями. И вотъ. можетъ быть, почему онъ былъ поэтъ истинно-народный, какихъ не бывало прежде въ Россіи". Это было писано долго спустя послъ событій. Гораздо раньше этихъ воспоминацій, въ концѣ двадцатыхъ годовъ, говорилъ о томъ же другой современникъ, Полевой, который, объясняя тогдашнее увлеченіе молодыхъ покольній Пушкинымъ, писаль: "Не

<sup>1)</sup> Имъ ужасается пиогда самъ біографъ Нушкина; см. Анненкова, въ той же книгъ, стр. 144: опъ "не безъ стыда за свое довольно давнее прошлое" говорить объ одной чертъ гогданиято общественнаго положенія.

разнообразный геній его, не прелесть картинъ увлекали современную молодежь, а звучные стихи, изображавшіе *ихъ мысль*. Можно утвердительно сказать, что имя Пушкина всего бол'ве сдівлалось изв'єстно въ Россіи по н'ікоторымъ его мелкимъ стихотвореніямъ, нын' забытымъ, но въ свое время ходившимъ по рукамъ во множеств' списковъ" 1).

Правда, эта памфлетическая литература была слишкомъ случайна и отрывочна, такъ что легко поддается осужденіямъ біографовъ въ легкомысленной шалости; но какъ иначе было передать (не говоримъ о томъ, чтобы передать въ какомълибо произведеніи, доступномъ для печати) то настроеніе, какое тутъ предполагается? Вобще отъ той эпохи осталось немного произведеній, которыя съ нѣкоторой полнотой и точностью выдавали бы тогдашнія общественныя мысли Пушкина; но остатки тогдашней переписки, немногія сохранившіяся замітки дають намеки на то, что его взгляды общественные и историческіе отвъчали его критическому отношению къ упомянутымъ современнымъ фактамъ и деятелямъ, и не были похожи на то, чемъ стали впоследствіи. Въ этомъ отношенін наиболе любопытна не разъ цитированная въ последние годы такъ называемая "кишиневская замътка" Пушкина 1822 года, гдъ онъ набросалъ свои мысли о ходѣ русской исторіи 2). Анненковъ, который былъ вообще строгимъ судьей Пушкина за время его молодости, отзывается объ этой замъткъ съ высокомърнымъ пренебреженіемъ 3): онъ отвергалъ правоспособность Пушкина судить о предметъ, какъ сомиввался вообще въ компетентности тогдашнихъ либераловъ по этому вопросу. По словамъ Анненкова, тогдашияя точка зрънія на русскую исторію была слишкомъ апріористическая и не ониралась на точномъ изученіи русскихъ фактовъ, основанномъ не на вычитанныхъ теоріяхъ, а на собственномъ смыслъ этихъ фактовъ; но это можно сказать о всей нашей исторіогравремена, даже о самомъ Карамзинъ. Наша исто-ŤТ ріографія развѣ только съ сороковыхъ годовъ начинаетъ пріобрѣтать ту теоретическую самостоятельность, о которой говорить біографъ Пушкина. Въ то время историческое изученіе вообще было слишкомъ скудно; едва начиналась предварительная разработка данныхъ, которая должна составлять первый шагъ исторіографіи; отъ упрека въ ностроеніи исторіи а ргіогі не свободенъ самъ Карамзинъ, основная мысль котораго о значеніи древ-

<sup>1) &</sup>quot;Московсків Телеграфъ", 1829, т. 27, стр. 227.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Сочиненія Пушкина, въ изданін Лит. Фонда, т. V, стр. 10—14.

<sup>4)</sup> Пушкинъ въ Александр, эпоху, стр. 157 и далъе; см. выше, стр. 92 и слъд.

няго періода была ошибочна, -- и либералы двадцатыхъ годовъ догадались объ этомъ при самомъ появленіи "Исторіи государства Россійскаго". Они не были, конечно, спеціалистами; но книга Карамзина была и публицистическимъ поученіемъ, которое адресовано было къ современникамъ, и у этихъ последнихъ едва ли можно было бы отрицать право высказаться относительно значенія пропов'єди, къ нимъ обращенной... Итакъ, сужденія не иначе, какъ а ргіогі, были неизб'єжны по всему положенію д'єла, а съ другой стороны, н'єкоторыя существенныя черты историческаго прошлаго, особливо не очень тогда давняго, могли быть понятны по близкому преданію и по фактамъ современнымъ. "Кишиневская замътка" дъйствительно вовсе не такъ легкомысленна, какъ это можетъ казаться по отзывамъ біографовъ объ этомъ періодъ жизни Пушкина. Замътка посвящена нашей исторіи XVIII-го вѣка, той исторіи, которую въ то время можно было наблюдать еще по живымъ следамъ. Заметка представляеть рядь любопытныхь сужденій о герояхь и героиняхь нашего XVIII-го въка, сужденій замьчательныхь уже тьмь, что они замѣняли критикой тотъ панегирическій тонъ, который го-сподствовалъ въ нашей литературѣ безраздѣльно по этому пред-мету до послѣдняго времени. Мысли Пушкина вѣроятно вызваны были бесъдами въ кружкъ его либеральныхъ друзей, и если впоследствіи сложилась у него политическая теорія съ явнымъ аристократическимъ оттънкомъ и, вмъстъ, сильно консервативная, то въ эту раннюю пору мы находимъ, напротивъ, отношеніе къ аристократіи весьма неблагопріятное. Въ теченіе XVIII-го въка Пушкинъ видитъ попытки аристократіи ограничить самодержавіе въ свою пользу: "къ счастію, хитрость государей торжествовала надъ честолюбіемъ вельможъ и образъ правленія остался неприкосновеннымъ. Это спасло насъ отъ чудовищнаго феодализма, и существованіе народа не отділилось візчною чертою отъ существованія дворянъ. Еслибы гордые замыслы Долгорукихъ и пр. совершились, то владъльцы душъ, сильные своими правами, всеми силами затруднили бы или даже вовсе уничтожили способы освобожденія людей крупостного состоянія, ограничили бы число дворянъ и заградили бы для прочихъ сословій путь къ достижению должностей и почестей государственныхъ. Одно только страшное потрясеніе могло бы уничтожить въ Россіи закоренилое рабство; нынче же политическая наша свобода неразлучна съ освобожденіемъ крестьянъ; желаніе лучшаго соединяеть вст состоянія противу общаго зла, а твердое, единодушіе можеть скоро поставить насъ наряду съ просвів-

щенными народами Европы". Далыне онъ замъчаетъ, что памятниками неудачной борьбы "аристократіи съ деспотизмомъ" остались два указа Петра III о вольности дворянъ, "указы, коими предки наши столько гордились и коихъ, справедливъе, должны были бы стыдиться". О временахъ Екатерины Пушкинъ отзывается очень сурово. Духъ дворянства упаль: "стонтъ только вспомнить о пощечинахъ, щедро имъ (временщиками) раздаваемыхъ нашимъ князьямъ и боярамъ, о славной роспискъ Потемкипа, храпимой допын' въ одномъ изъ присутственныхъ м' стъ государства, объ обезьянъ графа Зубова, о кофейникъ князя Куракина и проч... Они (временщики) не знали мъры своему корыстолюбію, и самые отдаленные родственники временщика съ жадностью пользовались краткимъ его царствованіемъ. Отселъ произошли сін огромныя имінія вовсе неизвістныхъ фамилій, и совершенное отсутствіе чести и честности въ высшемъ классъ народа. Отъ канцлера до нослъдняго протоколиста все крало и все было продажно". Сравнивъ эти мнвнія, напримвръ, съ извъстной эпиграммой Пушкина о временахъ Екатерины, мы увидимъ, что эпиграмма вовсе не была случайнымъ легкомысліемъ и шалостью писателя, что въ ней высказалось накипъвшее недовольство; становится понятенъ недружелюбный тонъ, въ которомъ онъ говорить о временахъ съверной Семирамиды. Не приводимъ дальнъйшихъ мнъній Пушкина о временахъ Екатерины — о жестокости правленія "подъ личиной кротости и терпимости", о всеобщей продажности, о закрѣпощеніи милліона свободныхъ людей, о преследованіяхъ литературы, о "непристойной фарсе депутатовъ", о "лицемърномъ" Наказъ и т. д., —мнъній, представляющихъ весьма ясное пониманіе вещей и до сихъ поръ еще не развитое въ нашихъ изученіяхъ той эпохи... Взгляду Анненкова на историческія понятія Пушкина этой поры можно противопоставить слова перваго издателя "кишиневской замътки" 1): онъ указывалъ значительность мивній Пушкина, высказанныхь въ двадцатыхъ годахъ, когда было довольно людей, думавшихъ также о крестьянскомъ вопросъ, но когда даже между самыми образованными людьми очень немногіе имѣли правильное понятіе объ историческомъ значеніи русской аристократіи. Приведемъ еще слова компетентнаго ученаго историка. "Наша исторіографія ничего не выиграла ни въ правдивости, ни въ запимательности, долго развивая взглядъ на нашъ XVIII въкъ, противоположный высказанному Пушкинымъ въ одной кишиневской замъткъ 1822 г. 2).

<sup>1)</sup> Е. П. Якушкинъ, въ "Библіографическихъ Замъткахъ", 1859.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Рачь В. О. Ключевскаго на Нушкинскомъ торжествъ 1880 года, въ московскомъ университеть.

Во время пребыванія на юг'в Россіи, Пунікинъ продолжалъ встръчаться съ кругомъ людей, въ средъ которыхъ образовались указанныя сейчась его мевнія. Къ этому времени относится и вліяніє Байрона. Много разъ было объяснено, что хотя одно время великій англійскій поэтъ им'влъ сильное вліяніе на Пушкина, но что, собственно говоря, это были двѣ натуры и два настроенія слишкомъ различныя, чтобы можно было ожидать у Пушкина дъйствительныхъ отголосковъ байроновскихъ идей. Ни складъ понятій Пушкина, ни характеръ общества, въ которомъ онъ жилъ и къ которому обращался, не давали мъста байроновскому отрицанію, но въ изв'єстномъ отношеніи оно совпадало съ характеромъ нашего поэта; байроннямъ укрфплялъ въ Пушкинф сознаніе личнаго достоинства и поэтической свободы, и съ друподдерживаль отрицательное отношение къ условгой стороны нымъ понятіямъ и требованіямъ пустого и испорченнаго общества. Вліяніе Байрона было кратковременно, — но оно не случайно совпадало съ особымъ подъемомъ критическихъ запросовъ Пушкина въ исторіи и общественной д'ятельности, хотя въ "русскомъ байронизмъ была и та оборотная сторона, на которой особливо настаиваетъ Аннепковъ 1).

<sup>1) &</sup>quot;Пушкинъ въ Александровскую эпоху", гл. V, стр. 167 и д. (170—171). Объ историческомъ смыслъ байроповскаго отрицанія см. замѣчанія Спасовича, и поправку его, и особливо Анпенкова, въ одномъ изъ критическихъ очерковъ г. Скабичевскаго: "...Въ сужденіяхъ о вліяніи Байропа, замѣчаетъ г. Скабичевскій, —до сихъ поръ упускалась изъ виду одна сторона увлеченія Байропомъ, какъ Пушкина, такъ и всего его покольнія, весьма существенная и самая важная, такая сторона, которая одна вполнѣ оправдываетъ это увлеченіе и представляетъ его отнюдь не какимъ-то наноснымъ и преходящимъ, а напротивъ того, оставившимъ глубокіе слѣды въ русской жизни и для Пушкина прошедшимъ далеко не однимъ безслѣднымъ въяніемъ.

<sup>&</sup>quot;Скажемъ прямо, что мы имфемъ здфсь дфло съ новымъ нравственнымъ идеаломъ, который до того времени былъ совершенно неизвъстенъ и явился къ намъ въ форм'в героя въбайроновскомъ дух'в какъ разъ въ такое время, когда общество наше было наиболье расположено къ воспріятію его; вслыдствіе чего такъ и увлеклись всы этимъ идеаломъ и особенно молодые люди. Мы подразумѣваемъ здѣсь не пессимизмъ. не разочарование байроновскихъ героевъ, а ихъ полную свободу отъ всякихъ узъ традиціонной и ношлой міщанской морали. Хладныя разочарованія, проклятія, лежащія отъ въка на чель, и пр. представлялись современникамъ Пушкина лишь неизовжными аттрибутами байропизма, въ которые они рядились по принятой модв и повторяли, какъ попуган, пессимистические возгласы, не вдумываясь особенно глубоко въ ихъ смыслъ и не переставая беззавътно отдаваться всѣмъ радостямъ жизни. Но въ томъ, именио, и дъло, что не нессимизмъ Байрона наиболъе привлекалъ къ себъ современниковъ Пушкипа, а презрительное пренебрежение его всеми свътскими обычаями, приличіями и предразсудками, свободное следованіе своимъ строеніямъ и прихотямъ, вмѣстѣ съ тѣмъ гордое сознаніе собственнаго человѣческаго достоинства, чувство лвчной независимости и непреклопность ни передъ какими кумирами, ни

Новая ступень развитія Пушкина совпадаеть съ двухлѣтнимъ пребываніемъ въ Михайловскомъ. Больше чѣмъ когда-нибудь предоставленный самому себѣ въ невольномъ уединеніи, Пушкинъ обдумаль вновь многое изъ прежняго содержанія своихъ идей и нашелъ новые интересы, которымъ прежде еще никогда не посвящалъ столько вниманія. Это въ особенности интересы исторіи и народности. Пзвѣстны результаты этого новаго направленія его мысли и поэзіи, главнымъ изъ которыхъ было на первый разъ созданіе "Бориса Годунова". Тогда же готовился и большой поворотъ въ его понятіяхъ общественныхъ. Извѣстенъ разсказъ о томъ, какъ одна случайность удержала его отъ ноѣздки въ Петербургъ въ концѣ 1825 года, которая, вѣроятно, сопровождалась бы печальными осложненіями; но въ сущности онъ въ это

передь какою силою. Одинмъ словомъ, это была полная правственная эмансипація отъ узъ традиціонной прописной морали и, вмѣстѣ съ тѣмъ, возвышеніе падъ узенькимъ и подленькимъ практицизмомъ Фамусова и пресмыкательствомъ Молчалина, въ которыя было погружено наше общество съ головою.

"Воть этою стороною своею байронизмъ сослужилъ огромную службу нашему обществу; онъ подияль духъ нашей интеллигенціи, освободиль человька, сдѣлаль его хозянномъ своей личности. Пушкинъ и его товарищи казались разнымъ святошамъ того времени какими-то антихристами не потому, что они проводили въ своихъ писаніяхъ какія-либо политическія или философскія тенденціи, а по своему поведенію, но всей обстановкѣ своей жизни; и по длиннымъ всклокоченнымъ волосамъ, и по страсти наряжаться въ фантастическіе костюмы и являться въ нихъ въ такіе салоны, гдѣ все хранитъ чопорную порядочность, и по безумнымъ кутежамъ на показъ передъ всѣмъ городомъ, и по самымъ рискованнымъ и нелѣнымъ скандаламъ, и, наконецъ, по страсти къ бретерству.

"Конечно, со временемъ подобное настроеніе утратило свой острий необузданний и буйный характеръ. Пушкинъ остененился съ лътами, сдълался разсудительнымъ и солиднымъ семьяниномъ, вошелъ даже въ придворныя сферы. Въ то же время онъ утратилъ свой либеральный задоръ и сдълался, мало того, что онпортупистомъ, но въ иъкоторыхъ отношеніяхъ консерваторомъ и даже, если хотите, реакціонеромъ. Съ тъхъ поръ съ каждымъ годомъ онъ все болье и болье освобождался изъ-подъ узъ бапронизма, пока, наконецъ, не сталъ на вполив самостоятельную и иритомъ реальную почву. По и при всемъ этомъ въ складъ характера Пушкина, въ основныхъ правственныхъ преалахъ вы все-таки видите глубокій и неизгладимый слъдъ байроновскаго вліянія, которыи остается въ поэть до самои его смерти. Какъ ин гиули его обстоятельства, какъ самъ онъ ни старался склониться подъ ихъ тяжкимъ ярмомъ и номириться съ жизнью путемъ различныхъ компромиссовъ, онъ не въ силахъ былъ переломить и передъзать себя.

"Однимъ словомъ, изъ того, что Нушкипъ и все его поколѣніе не могли усвоить Банрона во всен его глубинѣ и со всѣми его сторонами, вовсе не слѣдуетъ, чтобы вліяніе Банрона было пичтожно и преходяще. Люди 20-хъ годовъ заимствовали изъ Байрона, правда, лишь то, что было имъ по плечу и что вмъ было паиболѣе пужно по за-то заимствовали эту сторону они вилотиую, и она врѣзала глубокій слѣдъ върусскую жизнь, игнорировать которыи не слѣдуетъ, имѣя дѣло съ вліяніемъ байронилма на русское общество".

время быль уже далекь отъ настроенія прежнихь друзей, -- съ планами которыхъ, впрочемъ, никогда не былъ вполиъ солидарепъ. Въ его письмахъ отъ 1825—1826 года видно высокое понятіе о самомъ себъ, сильпое чувство своей независимости, но видно также, что мысли его идуть въ болье спокойномъ направленіи. Событія 1825—1826 года должны были поразить Пупіжина, но едва ли по личнымъ соображеніямъ: онѣ подѣйствовали на него общимъ характеромъ факта. Трезвый умъ Пушкина не могъ остановиться на фантастическихъ ожиданіяхъ; нѣкоторые изъ его новъйшихъ критиковъ върно подметили ту черту его дъятельной и подвижной натуры, которая заставляла его искать выхода изъ неопредъленныхъ положеній и находить новую дѣятельность въ измънявшихся условіяхъ, — черта, которую назвали оппортунизмомъ. Это не былъ вовсе узкій оппортунизмъ личнаго честолюбія, но потребность д'вятельности, заставлявшая приноровляться къ темъ неодолимымъ условіямъ, какія давались всёмъ ходомъ событій и внѣ которыхъ она была немыслима. извъстной амнистін, Пушкинъ выражаль уже въ письмахъ къ Жуковскому готовность "примириться съ правительствомъ", — но "условіемъ" была личная независимость; онъ желалъ только простора для своей собственной дъятельности, для которой намъчалась уже другая дорога. Высокое внимание императора Николая окончательно утвердило его въ новомъ направленіи; онъ мечталъ въ ту пору, что предстоитъ порядокъ вещей, съ которымъ могутъ вполнъ совпасть его собственныя стремленія. Отъ своего стараго либерализма онъ отказывался; онъ оставался вфренъ только прежнимъ убъжденіямъ въ необходимости просвъщенія и полагаль, что въ новомъ порядкъ вещей найдеть и себъ желанпый просторъ. Въ первую минуту, когда положение еще не выяснилось, эти предположенія были возможны; но при извъстномъ характеръ второй четверти стольтія довольно трудно представить себъ, какимъ образомъ Пушкинъ могь питать тъ же надежды и тогда, когда ему уже вскоръ пришлось испытать крайнее стъсненее для своей собственной дъятельности и пренебрежительное недовъріе исполнителей, несмотря на покровительство и довъріе самого императора. Надо было обманывать себя иллюзіями, и Пушкинъ не разъ отдавался ожиданіямъ, которыя были основательны и въ ту порудъйствительно никогда не были осуществлены. Между тымь онь входиль вы свою новую рольпросвъщеннаго консерватизма, который считалъ тогда существующимъ и признаннымъ. Въ запискъ о "народномъ воспитаніи" (ноябрь, 1826), составленной по оффиціальному приглашенію и

только недавно сдѣлавшейся извѣстною, Пушкинъ говоритъ на нодобіе того, какъ говорилъ бы оффиціозный публицистъ, угадывающій виды правительства. Впослѣдствіи онъ дѣйствительно надѣялся (хотя планъ не исполнился) стать такимъ публицистомъ, дѣйствующимъ для выясненія видовъ власти въ обществѣ и вмѣстѣ для выраженія лучшей части общественнаго мнѣнія. Въ этихъ планахъ онъ былъ безъ сомнѣнія искрененъ; онъ убѣждалъ себя, что могутъ нуждаться въ томъ содѣйствіи, которое онъ предлагалъ,—но онъ ошибся: въ глазахъ людей, отъ которыхъ зависѣло дѣло, онъ все еще былъ опасвый либералъ, хотя на дѣлѣ онъ въ это время уже высказывалъ мнѣнія, которыя далеко не были похожи на либеральныя; да вообще въ этомъ и не нуждались.

И теперь, какъ въ прежнее время, въ его умѣ и чувствѣ сталкивались противорѣчивыя стремленія. Передъ нимъ неизмѣнно держался возвышенный, пѣсколько отвлеченный идеалъ свободнаго поэта-проповѣдника; онъ стремился служить просвѣщенію, добру и правдѣ, но въ практическихъ примѣненіяхъ его не разъ оставляла эта широта его идеаловъ, и въ усердіи неофита онъ становился на защиту консерватизма даже тамъ, гдѣ не дѣлали этого прямые его органы. Его миѣнія совпадали не разъ съ извѣстнымъ настроеніемъ второй четверти столѣтія. Таковы разные факты его дѣятельности за послѣдніе годы его жизни: записка о воспитаніи, участіе въ запискѣ князя Вяземскаго по поводу Устрялова и Полевого, отзывы о якобипизмѣ того же Полевого 1), статьи о Радищевѣ и т. п.

Въ нѣкоторыхъ его стихотвореніяхъ изъ той поры, въ перепискѣ и отрывкахъ дневника можно не разъ наблюдать это настроеніе, хотя рядомъ высказываются опять идеальныя представленія о достоинствѣ литературы, о долгѣ писателя. Многіе изъ тѣхъ фактовъ, на которые мы указываемъ, стали извѣстны только біографически, но настроеніе Пушкина было замѣчено въ свое время и подавало поводъ къ тѣмъ холоднымъ отзывамъ, какіе не разъ повторялись въ литературѣ за нослѣдніе годы его жизни <sup>2</sup>).

Почти странно, что эта внутренняя исторія Пушкина до сихъ поръ не была изложена со всею полнотою и послѣдовательностью, какихъ требовала бы. Наиболѣе труда положилъ на это Аннен-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Сочиненія Пушкина, изд. Литер. Фонда, т. V, стр. 204.

<sup>2)</sup> См., напр., ядовитую пародію на стихотвореніе Пушкина "Чернь"—подъ заглавіемъ "Постъ".—пъ "Телеграфѣ", 1832 г. 44, № 8. камеръ-обскура, стр. 153, веренечатанную въ "Современникѣ", 1855, № 7, стр. 6—7.

ковъ, но въ старыхъ "Матеріалахъ" онъ былъ до того стъсненъ въ своемъ изложеніи, что иѣкоторыхъ фактовъ ие могъ коснуться вовсе, о другихъ вынужденъ былъ говорить такъ темно, что его собственныя "объясненія" требовали со стороны читателя работы надъ разрѣшеніемъ намековъ и умолчаній; затѣмъ безъ этихъ стѣсненій онъ разсказалъ снова жизнь Пушкина въ Александровскую эпоху и наконецъ, обратившись еще разъ къ источникамъ, которыхъ не могъ излагать сполна въ "Матеріалахъ", далъ ихъ въ видѣ комментарія къ отдѣльнымъ документамъ 1). Къ этому прибавились потомъ лишь нѣкоторыя разысканія объ отдѣльныхъ произведеніяхъ Пушкина, новые отрывки изъ его бумагъ, новыя дополненія къ перепискѣ и т. д., но все это до сихъ норъ не завершено цѣльнымъ изслѣдованіемъ. Остановимся па нѣкоторыхъ частностяхъ.

Тотъ консервативный характеръ, какой приняли мысли Пушкина ко времени новаго царствованія, обнаружился какъ въ его литературныхъ представленіяхъ, такъ и въ теоріяхъ политическихъ. Самыхъ давнихъ источниковъ того и другого надо искать еще въ Александровскую эпоху. Анненковъ, у котораго вообще разбросано мпого тонкихъ историческихъ и психологическихъ наблюденій, хотя слишкомъ часто одностороннихъ, доказываетъ, съ одной стороны, сильное вліяніе "Арзамаса" на складъ литературныхъ понятій Пушкина, оставшееся на всю его жизнь, съ другой—въ вольнолюбивыхъ мечтахъ Пушкина отмѣчаетъ уже за то время "аристократическій радикализмъ", который путемъ легкой переработки могъ превратиться въ его позднѣйшія теоріи желаемаго возстановленія роли стараго боярства и дворянства на служоѣ самодержавія.

И въ старыхъ "Матеріалахъ", и въ новыхъ біографическихъ трудахъ Анненковъ одинаково придаетъ большое значеніе уномянутому "Арзамасу". Сказавъ о дружескихъ собраніяхъ "Арзамаса", въ которомъ "веселое направленіе не мѣшало весьма строго цѣнить произведенія въ отношеніи правильности выраженія, вѣрности образовъ и выбора предметовъ" и члены котораго вмѣшались потомъ въ споры, возникшіе по поводу нервыхъ произведеній Пушкина, и въ ихъ защиту, Анненковъ говорить: "Такъ важно было вліяніе "Арзамаса" на литературу нашу, и надо прибавить къ этому, что Пушкинъ уже сохраниль навсегда уваженіе, какъ къ лицамъ, признаннымъ авторитетами въ средѣ его, такъ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Въ статьяхъ: "Общественные идеалы Пушкина", "Литературные проекты Пушкина".

и къ самому способу дъйствованія во имя идей, обсуженныхъ цѣлымъ обществомъ. Онъ сильно порицалъ у друзей своихъ понытки разъединенія, проявившіяся одно время въ вид'ь нападокъ на произведенія Жуковскаго, и вообще всѣ такого же рода попытки, да и къ одному личному мижнію, становившемуся наперекоръ мивнію общему, уже никогда не имвлъ уваженія" 1). Въ другомъ мъсть опъ говорить о высокомъ значени "Арзамаса" въ ходъ нашего общественнаго сознанія: "Арзамасъ представляль собственно партію молодыхъ людей, которые, опираясь на примфръ Карамзина, отстаивали право каждаго человфка, сознающаго въ себъ нравственныя силы, открывать для себя новыя дороги въ жизни и литературъ. "Арзамасъ" ставилъ ни во что напыщенность и торжественность выраженія, которыми многіе тогда удовлетворялись, и ненавидёль пустую, трескучую фразу во всякомъ ен видъ-либеральномъ или консервативномъ. Болъе всего сопротивлялся онъ намъренію водворить обязательныя правила для умственной и общественной дъятельности своего времени, подозръвая тутъ замыселъ управлять правственными стремленіями эпохи, не справляясь съ ней, и утвердить за нѣсколькими личностями право безапеляціопнаго суда надъ всёми мнёніями и начинаніями ея <sup>2</sup>)... Подобно тому, какъ на литературной почвѣ чувство изящнаго, пониманіе таланта и силы въ изображеніяхъ замѣняло "Арзамасу" эстетическія теоріи, такъ на политической, вмѣсто обдуманной программы, опъ обладаль только живыми инстинктами свободы, стремленіями къ образованію и крѣпкими надеждами на общечелов вческую, европейскую науку, какъ на лучшую исправительницу народныхъ и государственныхъ недостатковъ, а главноеонъ отличался непоколебимой върой въ возможность соединенія коренныхъ основъ русской жизни и русскаго законодательствамонархизма и православія съ свободой лицъ, сословій и учрежденій. Проводя эти уб'єжденія, "Арзамась" выражаль истинную мысль своей эпохи или, по крайней мфрф, огромнаго большинства ея людей, между которыми были и руководители ея судебъ... Вообще "Арзамасъ" представляетъ въ исторіи нашей общественности поучительный примфръ собранія съ одифми нравственными и образовательными целями, формально просуществовавшаго меиве трехъ лвтъ, но оставившаго нослв себя долгій следъ и живую мысль, которая питала людей его, когда они уже были раз-

<sup>1)</sup> Сочиненія Пушкина, Спб. 1855. т. І. "Матеріалы для біографін", стр. 53.

 $<sup>^2</sup>$ ) Сказано ивсколько неясно и противор<br/>вчиво съ приведенными выше словами изъ "Матеріаловъ".

сѣяны по свѣту. Долго сохраняли они свою либеральную окраску, одинаковое пониманіе европейскихъ идей и неотлагательных нуждъ русскаго общества. Только гораздо позднѣе, въ половинѣ слѣдующаго царствованія, начинаетъ тускнѣть и загрубѣвать между ними единившая ихъ мысль; люди "Арзамаса" наживаютъ себѣ противоположныя цѣли, расходятся въ разныя стороны, и даже становятся отъявленными врагами другъ друга. Что касается Пушкина, опъ остался ему вѣренъ всю жизнь" 1).

Новъйшіе историки литературы, какъ мы упоминали педавно по поводу Батюшкова 2), очень усомнились въ подобномъ значени "Арзамаса", который дъйствительно почти не обнаруживалъ своей коллективной дъятельности и едва ли имълъ столь опредъленные взгляды. Проще, это быль кружокъ людей, которые разъ сошлись довольно случайно, потому что уже вскоръ дъйствовали разъединенно, безъ солидарности, приписанной имъ Анненковымъ, а въ концъ концовъ идеи "Арзамаса" не были и такъ широки и благотворны. Если дъйствительно онъ имълъ на Пушкина такое вліяніе, то историческая роль "Арзамаса" можетъ возбудить не мало недоумѣній, и не всегда вызоветь сочувствіе. Практическія приложенія теорій "Арзамаса" не способствовали развитію "инстинктовъ свободы" и уваженія къ мысли и наукъ. Одно изъ такихъ приложеній указываеть самь Анненковь по поводу отношенія Пушкина къ "Московскому Телеграфу". Вотъ слова Анненкова: "Въ холодности Пушкина къ этому изданію открываются, между прочимъ, черты характера, не лишенныя своего значенія и занимательности. Пушкинъ находилъ въ немъ болфе хлопотливости вокругъ современной науки, чъмъ изученія какой-либо части ея, и не одобрялъ хвастовства всякой чужой системой при первомъ ея появленіи, не дозволявшемъ еще зрѣлаго обсужденія. По существу своему, журналъ вообще представляетъ болье наружный видъ всякаго дела, чемъ настоящій, истинный смыслъ, и преследовать это-значило именно отвергать жизненное условіе журнала. Всего же болве оскорбляло Пушкина то уничтожение авторитетовъ и литературныхъ репутацій, которое происходило отъ немедленнаго приложенія вычитанныхъ идей къ явленіямъ отечественной слоности. Несмотря на ловкость и остроуміе, съ какими иногда производились эти оныты, Пушкинъ не имълъ къ нимъ ни малъйшаго сочувствія. Притомъ не должно упускать изъ вида и весьма важнаго обстоятельства. Журналъ "Московскій Телеграфъ" былъ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) "А. С. Пушкинь вь Александровскую эноху", стр. 108 и слъд.

<sup>2) &</sup>quot;Наканунъ Пушкина", "Въсти. Европы" 1887, сентябрь.

совершенною противоположностію духу, господствовавшему у насъ въ эноху литературныхъ обществъ; онъ ихъ замъстилъ, образовавъ новое направление въ словесности и критикъ. Съ его появленія, журналь вообще пріобрель свой голось въ деле литературы, вмфсто прежняго назначенія: быть открытой ареной для всъхъ писателей, поприщемъ для людей съ самыми различными мивніями объ искусствъ. Расположеніе литературныхъ обществъ къ своимъ сочленамъ, прямое участіе, такъ сказать, въ ихъ замыслахъ, близкое знакомство съ существенными качествами и недостатками ихъ таланта, отъ чего похвала и осуждение принимаемы были добродушно и покорно самими подсудимыми-все это уже сделалось тогда достояніемъ исторіи нашей литературы. Пушкинъ, можно сказать, сохранялъ, долее мпогихъ своихъ товарищей, основныя убъжденія стараго члена литературныхъ обществъ. Къ новому порядку вещей, гдф личное миние играло такую роль, онъ уже не могъ привыкнуть всю свою жизнь. Съ первыхъ же признаковъ его появленія, онъ началъ свою систему разсчитаннаго противодъйствія, забывая иногда и то, что высказывалось по временамъ дъльнаго и существеннаго противниками и постоянно имъя въ виду только одно: возвратить критику въ руки малаго, избраннаго круга писателей, уже облеченнаго уваженіемъ и довъренностію публики" 1).

Критика 50-хъ годовъ по поводу приведенной цитаты находила, что объяснение можетъ быть поставлено иначе: уничтожаемыя "литературныя репутаціи" бывали незаслуженныя; "вычитанныя идеи" большею частію были справедливы; "расположеніе литературных обществъ къ своимъ сочленамъ" равиялось превозношенію похвалами бездарных знакомых»; "личное мижніе" было, напротивъ, общественное мивпіе, которымъ только и поддерживается журналь, а не пересуды и похвалы теснаго кружка пріятелей, какъ прежде; дільное и существенное высказывалось въ журналѣ не "по временамъ", а очень часто; "избранный кругъ писателей, облеченный уважениемъ и довъренностью публики" — напротивъ, довърјемъ пользовались тогда его противники, и скоръе можно бы сказать: "нисателей, составившихъ между собою общество взаимнаго застрахованія отъ критики, какъ это бывало въ старину". Критика 50-хъ годовъ объясняла вражду Пушкина къ Полевому враждою "Московскаго Телеграфа" къ Дельвигу, къ киязю Вяземскому, Катеницу (на что "Телеграфъ" имълъ свои основанія), интересы которыхъ Пушкинъ принялъ

<sup>1)</sup> Сод. Пушкина, 1855, т. І, "Матеріали", стр. 182—184.

къ сердцу. "Это объясненіе, оправдывая Полевого, обнаруживаетъ съ тъмъ вмъсть и въ самыхъ увлеченіяхъ его великаго противника благородныя побужденія безграничной, безкорыстной преданпости друзьямъ". Но тъ побужденія, какія выставляетъ Анненковъ, походили на стъснение свободы критики, на нетерпимость въ пользу какой-то монополіи. Разсказывая поздиже о публицистическихъ планахъ, занимавшихъ Пушкина въ последние годы его жизни, Анненковъ говоритъ, что для проведенія его идей (въ основѣ консервативныхъ) "требовался вѣкоторый просторъ мысли, некоторая свобода въ оценке явленій : "нельзя же было, самомъ дёлё, призывать публику къ лучшему пониманію своего быта, хлопотать о поднятіи уровня политическихъ идей въ обществъ, проповъдывать спасительныя, ободряющія и укръпляющія истины, употребляя то же самое, полувнятное, пошлое бормотанье, которое служило тогдашней печати при передачъ ею внутреннихъ и внъшнихъ событій. Для уснъха распространенія новыхъ философско-политическихъ началъ между образованными людьми эпохи все-таки требовалось хотя бы подобіе мужественной ръчи, нъчто похожее на одушевление человъка, проникнутаго своимъ предметомъ" <sup>1</sup>). Между тъмъ вотъ въ какихъ выраженіяхъ Пушкинъ говоритъ въ своемъ дневникъ о запрещеніи журнала Полевого: "Телеграфъ запрещенъ. Уваровъ представилъ государю выписки, веденныя нъсколько мъсяцевъ и обнаруживающія неблагонам френное направленіе, данное Полевымъ его журналу (выписки ведены Бруновымъ, по совъту Блудова). Жуковскій говорить: "Я радь, что "Телеграфъ" запрещенъ, хотя жалью, что запретили". "Телеграфъ" достоинъ быль участи своей. Мудрено съ большею наглостью проповъдывать якобинизмъ (!) передъ носомъ правительства; но Полевой быль баловень полицін". Характеристика паправленія "Телеграфа", какъ якобинизма, въ устахъ Пушкина не можетъ не произвести страннаго впечатленія. И писавшій эти строки, и Жуковскій, и Блудовъ, и Уваровъвсе были арзамасцы 2). Нѣсколько поздиѣе самъ Пушкинъ, разбирая "Мнѣніе Лобанова о духъ словесности" и пр. (1836). счелъ нужнымъ опровергать слова этого писателя о необходимости искоренять множество безнравственныхъ книгъ и разобла-

<sup>1) &</sup>quot;Воспоминація и критическіе очерки", ІІІ, стр. 255.

<sup>2)</sup> Въ явившихся педавно воспоминаціяхъ К. Полевого разсказывается, что когда шла рѣчь о запрещеній журнала, то защитникомъ Полевого противь обвиненій Уварова явился самъ А. Х. Бенкендорфъ. Журналь, однако, быль все-таки запрещень. Замѣчательные документы по этому дѣлу изданы въ сборникѣ г. Сухомлинова: "Изслъдованія и статьи по русской литературѣ и просвѣщенію". Спб. 1889, т. П.

чать "ухищренія пишущихъ", и говорилъ: "Но гдѣ же у насъ это множество безиравственныхъ книгъ? Кто сіи дерзкіе, злона-мѣренные писатели, ухищряющіеся ниспровергать законы, на коихъ основано благоденствіе общества? И можно ли укорять у насъ цензуру въ неосмотрительности и нослабленіи?" 1). Но, увы, за два года передъ тѣмъ самъ Пушкинъ говорилъ о нагломъ якобинизмѣ Полевого...

. Относительно литературныхъ мивній и двиствій арзамасцевъ есть еще документъ того же времени-письмо князя Вяземскаго къ министру народнаго просвъщенія, графу Уварову, по поводу того, что цензура допускала въ чечать всякія вольподумныя мысли и особливо неуважительные отзывы объ "Исторін" Карамзина. Обвинение указывало на "Телеграфъ", тогда уже не существовавшій, на "Телесконъ", тогда же запрещенный, и-на Устрялова! Князь Вяземскій жалуется, что цензура пропускаеть статьи, критикующія "твореніе Карамзина, эту единственную въ Россіи книгу, истинно государственную и народную, и монархическую, и чрезъ то самое поощряеть черную шайку разрушителей или ломициковъ, которые только того и добиваются, чтобы можно было провозгласить: у насъ нътъ исторіи". "И самое 14 декабря не было ли впоследствій времени, такъ сказать, критика вооруженною рукою на мићніе, исповъдуемое Карамзинымъ, то-есть Петоріею Государства Россійского, хотя, конечно, участвующіе въ немъ тогда не думали ни о Карамзинъ, ни о трудъ его" 2). Пушкинъ одобрилъ содержание этого письма и только противъ последнихъ словъ о 14 декабря замътилъ: "не лишиее ли?" Указаніе на неблагонам вренность Устрялова есть высоко - комическая черта. Если приномнить, что князь Вяземскій было челов'єкъ весьма просвъщенный, считавшій себя либеральнымъ, то это письмо становится чрезвычайно характернымъ. "Документъ въ родъ вышеприведеннаго, - говоритъ г. Спасовичъ объ этой запискъ, - и притомъ исходящій отъ столь хорошаго вообще и передового человъка, какимъ былъ ки. Вяземскій, болье поучителенъ, нежели цълые томы, и превосходно освъщаетъ и духъ тогдашняго времени, и настроеніе общества".

И въ другихъ случаяхъ мы нерѣдко встрѣтимся у Пушкина съ миѣніями, возбуждающими недоумѣніе: иногда онѣ совпадали даже съ извѣстнымъ предубѣжденіемъ оффиціальныхъ сферъ противъ литературы. Онъ, быть можетъ, слишкомъ много говоритъ

<sup>1)</sup> Сочиненія, изд. Лит. Фонда, V, стр. 305.

<sup>2)</sup> Полное собраніе сочиненій князя Ваземскаго, т. П. стр. 211—226.

о "вредныхъ мечтаніяхъ", существующихъ въ нашемъ обществъ, потому что подъ этотъ терминъ въ обычномъ употребленіи подводились и самые высокіе интересы науки и поэзіи, которые именно были движущей нравственной силой русскаго общества и безъ которыхъ оно осталось бы грубой и безпомощной жертвой обскурантизма. Пушкинъ съ пренебреженіемъ говоритъ о "жалкихъ скептическихъ умствованіяхъ прошлаго вѣка", которыя были, однако, могущественнымъ толчкомъ въ развитіи умственной жизни человѣчества и даже самой Россіи; не совсѣмъ сочувствуетъ тому, что новая нѣмецкая философія, хотя имѣвшая благотворное вліяніе, нашля можетъ быть, слишкомъ много молодыхъ послѣдователей"; "нашла, можетъ быть, слишкомъ много молодыхъ послѣдователей"; но ихъ можно было бы тогда пересчитать по пальцамъ, и они явились, въ то время и послѣ, одушевленными дѣятелями нашей литературы; онъ неловко защищаетъ меценатское покровительство въ литературъ, неловко защищаетъ цензуру, предостерегая—въ тогдашнихъ условіяхъ русской литературы! — противъ опасной тогдашнихъ условіяхъ русской литературы! — противъ опасной аристократіи писателей: "Аристократія самая мощная, самая опасная (!), есть аристократія людей, которые на цѣлыя поколѣнія, на цѣлыя столѣтія налагаютъ свой образъ мыслей, свои страсти, свои предразсудки. Что значитъ аристократія породы и богатства въ сравненіи съ аристократіей пишущихъ талантовъ? (!) Никакое богатство не можетъ нерекупить вліяніе обнародованной мысли. Никакая власть, никакое правленіе не можетъ устоять противу всеразрушительнаго дъйствія типографскаго снаряда (!!). Уважайте классъ писателей, но не допускайте же его овладѣть вами совершенно... Дѣйствіе человѣка мгловенно и одно (isolé), дъйствіе книги множественно и повсемъстно. Законы злоупотребленій книгопечатанія не достигають цёли закона (!): не предупреждають зла, рёдко его пресёкая. Одна цензура можетъ исполнить то и другое".

Довольно трудно объяснить себѣ, какое отношеніе могли имѣть эти предостереженія къ русской литературѣ, бѣдность и беззащитность которой были извѣстны Пушкину очень хорошо, и послѣднее по собственному опыту. Надо думать, что эти и подобныя мнѣнія были у него именно слѣдствіемъ двухъ вліяній; во-первыхъ, дѣйствительнаго вліянія людей "Арзамаса", котораго либерализмъ слишкомъ легко переходилъ въ бюрократическую нетерпимость ко всякому иѣсколько свободному движенію общественной мысли; во-вторыхъ, того оппортунизма, который побуждалъ его думать, что, признавши извѣстную систему (и даже искренно увѣривъ себя въ ея разумности и необходимости), онъ пріобрѣтаетъ возможность свободно обсуждать положеніе вещей

и достигать, въ ея предълахъ, извъстныхъ улучшеній, внушать правительству расположеніе и довъріе къ просвъщенію.

Последнія изследованія Анненкова дали несколько любопытныхъ разъясненій техъ плановъ деятельности, которые занимали Пушкина въ последние годы его жизни. Въ течение иесколькихъ лътъ опъ носился съ мыслію основанія газеты, потомъ журнала. Цели его были, съ одной стороны, литературныя, съ другойполитическія. Онъ хотъль противодъйствовать той монополіи, какою владъли тогда издатели "Съверной Пчелы" и которая приводила къ униженію литературы и къ безправственнымъ общественнымъ явленіямъ. Съ другой стороны, онъ желалъ основать такой органъ, который былъ бы истолкователемъ для общества правительственныхъ идей, и въ то же время открывалъ извъстный просторъ для сужденій о политическихъ предметахъ. Говоря о вліяній "Арзамаса", Анненковъ замѣчалъ, что этотъ кружокъ, сильно подъйствовавшій на Пушкина (хотя это действіе въ полной мара оказалось только позднае), "отличался непоколебимой върой въ возможность соединенія коренныхъ основъ русской жизни и русскаго законодательства-монархизма и православія съ свободой лицъ, сословій и учрежденій", и что онъ научилъ Пушкина "свободно, самостоятельно и независимо подчиняться (?) условіямъ русскаго быта, желать имъ паибол'є разумнаго содержанія, искать для этихъ условій основъ въ мысли, философской поддержки, теоретическаго оправданія и въ то же время сохранять за собой право судить отдъльныя явленія самого быта по своему разумѣнію "1). Теперь Пушкинъ дѣйствительно имѣетъ въ виду пъчто подобное, и слова Анненкова о "самостоятельномъ и пезависимомъ подчиненіи" приблизительно передаютъ то положеніе, какое хотьль себь создать Пушкинъ. Но очень тельно было то "право судить явленія быта по своему разумѣнію", которое Анненковъ приписывалъ "Арзамасу"—члены его въ новое царствованіе мало заявляли это право, напротивъ шли положи-тельно въ униссонъ съ "явленіями быта", и если Пушкинъ дъйствительно желалъ себъ усвоить подобное право, то, чтобы исполпять его, ему едва ли не чаще приходилось д'влать уступки господствовавшей системф, чтобы, заявляя свою солидарность съ нею, этою ценою купить себе право говорить объ отдельныхъ подробностяхъ. Состояніе тогдашнихъ мыслей Пушкина Анненковъ изображаетъ въ следующихъ словахъ: "Въ разныя эпохи нашей жизни и многими даровитыми нашими людьми давно уже созна-

<sup>1) &</sup>quot;Пушкинъ въ Александровскую эноху", стр. 114, 118.

валась необходимость выйти изъ тяжелаго положенія, какое всегда выпадаеть на долю общества и частныхь лиць, которымь приходится стыдиться тъхъ самыхъ основъ существованія, которымъ они покоряются. Весьма честные и благородные умы, съ самаго начала стольтія, заняты были у насъ постоянно отыскиваніемъ нравственнаго смысла въ коренныхъ учрежденияхъ государствадумали о реформъ, преобразованіи тъхъ изъ пихъ, которыя почему-либо утеряли прежній смыслъ. Либеральный консерватизмъ не былъ новостію на Руси — и причина понятна: съ осмысленнымъ и поясненнымъ фактомъ современнаго политическаго быта Россіи, какъ будто становилось легче для совъсти подчиниться всѣмъ его требованіямъ и естественнымъ послѣдствіямъ. Той же работъ разъясненія, оправданія историческаго положенія государства и дополненія его, по возможности, новыми элементами нрав-ственнаго содержанія, Пушкинъ намѣревался посвятить, вслѣдъ за нѣкоторыми своими предшественниками, и новую политическую газету. Здёсь не мёшаеть замётить, что мысли, которыя онъ собирался проводить въ ней, были ему самому нужны, можеть быть, еще болёе, чёмъ его будущимъ слушателямъ и читателямъ: онё, эти мысли, возстановляли его морально въ собственныхъ его глазахъ, разрѣшали тѣ бользни совысти, которыя сопровождаютъ обыкновенно всякія перемѣны направленій и убѣжденій. Мало того-онъ питалъ еще надежду, что идеальнымъ представленіемъ обязанностей, лежащихъ на тъхъ, которые занимаютъ важнъйшія функціи въ государству, онъ привлечеть ихъ къ высшему пониманію своего призванія и долга, чёмъ и окажеть немаловажную услугу современникамъ" <sup>1</sup>). Но въ то время, когда Пушкинъ стремился создать себъ теоретическое и правственное успокоеніе въ признаніи господствующей системы, приносиль ей на служеніе и свой умъ, и свой талантъ, бюрократическіе представители системы не думали признавать его. Не разъ указано было странное, двусмысленное и нравственно невыносимое положеніе, какое создавали тогда Пушкину: покровительство императора не спасало отъ подозрительнаго надзора Бенкендорфа, для котораго, по старой памяти о либеральной молодости поэта, Пушкинъ былъ не поэтъ, а человъкъ политическій, опасный вольнодумецъ. Пушкину приходилось выносить назойливыя придирки, выслушивать выговоры, которые заставляли его терять терпъніе; извъстны вспышки его гнъва въ интимной бесъдъ и перепискъ, напр., въ то самое время, когда онъ обдумывалъ свою газету,

<sup>1) &</sup>quot;Воспоминанія и критическіе очерки", т. ІІІ, стр. 251—252.

долженствовавшую, по его мижнію, служить интересамъ самого правительства, онъ писалъ: "У меня душа въ пятки уходитъ, какъ вспомию, что я журналистъ. Будучи еще порядочнымъ человъкомъ, я получалъ уже полицейскіе выговоры, и мить говорили: vous avez trompé и тому подобное. Что же теперь со мною будеть? Мордвиновъ будеть на меня смотреть, какъ на Өаддея Булгарина и Николая Полевого, какъ на шпіона: чорть догадаль меня родиться въ Россіи съ душою и талантомъ! " 1) Въ то же время онъ старается отыскивать хорошія стороны въ окружающемъ порядкъ вещей, съ жадностью ловить пріятные ему политическіе слухи и возлагаетъ на нихъ свои надежды; во время польскаго возстанія онъ вмъсть съ Жуковскимъ издаеть книжечку стихотвореній на этотъ случай, родъ національно-поэтическаго манифеста, который произвель пріятное впечатлівніе, но не помогъ публицистическимъ планамъ поэта: онъ то надъется (напрасно) на амнистію для его друзей-декабристовъ 2), отъ императора Николая "контръ-революціи" противъ "революцін" Петра Великаго (п'вчто подобное и совершалось, но п'ввцу Петра — какимъ бывалъ Пушкинъ — можно было бы не желать этого), и убъждаетъ себя, что "правительство дъйствуетъ или намърено дъйствовать въ смыслъ европейскаго просвъщенія "з) и т. д.

Это была та же готовая точка зрвнія Карамзина и вместе Жуковскаго: увъровавъ въ нее, Пушкинъ всъми силами старался оберечь ее отъ противоръчій, представляемыхъ фактами дъйствительности; мы увидимъ, что онъ не могъ уберечь ее отъ противорѣчій съ порывами своей собственной мысли и поэтическаго творчества... Къ основному побужденію найти теоретическое оправданіе для даннаго положенія общества, и для себя найти возможность нормальной дѣятельности — присоединилось побужденіе чисто личное, извъстная теорія Пушкина о политической роли, желательной для дворянства. Исторія этой пушкинской теоріи была достаточно разобрана Анненковымъ. Несомитно, что "генеало-гические предразсудки" Пушкина восходятъ къ первымъ впечатльніямь его круга и воспитанія: заслоненные въ первыхъ двадцатыхъ годахъ тогданнимъ либеральнымъ образомъ мыслей, теперь они выступають опять въ полной силѣ не только какъ тщеславіе древностью своего дворянскаго рода, но какъ цълая общественная и историческая теорія. По теперешнему мибнію Нуш-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Сочиненія, изд. Литер, Фонда, т. VII, стр. 401.

Тамъ же, VII. стр. 244.

<sup>)</sup> Тамь же, стр. 218.

кина, въ государственномъ строъ необходима была сильная наслъдственная аристократія, которая заключала бы въ себъ ручательство государственнаго благосостоянія, прочности учрежденій и заботы о народъ. Съ этой теоріей измѣнились и историческія понятія. Если прежде Пушкинъ радовался, что старое боярство не успъло сплотиться въ сильное сословіе, которое безвыходно поработило бы народъ, то теперь, напротивъ, опъ сожалѣлъ, что этого не было ("феодализма у насъ не было — и тѣмъ хуже"), потому что въ этомъ было бы ручательство политическаго блага. Въ старину "аристократія была наслѣдственна", откуда и происходило мъстничество, "на которое до сихъ поръ привыкли смотръть самымъ дътскимъ образомъ". Цари Өедоръ и Петръ, вмъстъ съ меньшимъ дворянствомъ, уничтожили мъстничество и боярство. "Съ Өедора и Петра начинается *революція* въ Россін, которая продолжается и до сегодня". Петръ Великій, нѣкогда предметъ безусловнаго поклоненія, есть теперь какая-то разрушительная революціонная сила: это— "вмѣстѣ Робеспьеръ и Наполеонъ—воплощенная революція". Когда наслѣдственная аристократія, родовое боярство, была намѣренно истреблена, ее могла замѣнить только аристократія случайная, пожизненная, которая и явилась послъ Петра, какъ его создание. Она кажется Пушкину только "средствомъ окружить деспотизмъ преданными наемниками и задушить всякую оппозицію и всякую независимость". "Наслъдственность высшей аристократіи есть гарантія ея независимости. Противное есть по необходимости средство тиранніи или скорѣе низкаго (lâche) деспотизма и пр. "... Потомственное дворянство, по взгляду Пушкина, есть высшее сословіе народа, награжденное большими преимуществами касательно собственности и личной свободы—съ цёлью имёть мощныхъ защитниковъ (народа) или близкихъ къ властямъ представителей. Богатство доставляетъ этимъ людямъ возможность не трудиться и быть всегда готовымъ по первому призыву государя; дворянство должно учиться независимости, храбрости, благородству, вообще чести предпочтительно предъ другими сословіями, потому что дворянство есть охрана трудящагося класса, которому некогда развивать эти качества. Далъе, и въ республикъ дворянство составляютъ "богатые люди, которыми народъ кормится" (!) и т. д. Такимъ образомъ, передъ нами цълая теорія, похожая на ту англоманскую теорію, которая стала развиваться у насъ послъ освобожденія крестьянъ, въ средъ крупныхъ землевладъльцевъ и до сихъ поръ занимаетъ многіе умы; въ связи съ ней была у Пушкина его родословная гордость; онъ множество разъ возвращался къ старинъ своего родаи въ бесъдахъ, и въ письмахъ, и въ статьяхъ, и въ поэтическихъ произведеніяхъ говорилъ объ упадкѣ старыхъ славныхъ родовъ и распространеніи вчера основанной аристократіи; въ своихъ свѣтскихъ отношеніяхъ онъ поддавался желанію получить иѣсто въ кругу аристократіи и съ высокомѣрнымъ пренебреженіемъ относился къ людямъ невысокаго происхожденія 1).

Цёлый рядъ его замётокъ на эти темы идетъ особенно отъ 1830 года, когда онъ съ особымъ оживленіемъ занятъ былъ своей политической теоріей и публистическими планами 2); во еще въ письмѣ къ Бестужеву 1825 года Пушкинъ говоритъ о своихъ отношеніяхъ къ Воронцову: "онъ воображаетъ, что русскій поэтъ явится въ его передней съ посвященіемъ или съ одою, а тотъ является съ требованіемъ на уваженіе, какъ шестисотлътній дворянинъ. Дьявольская разница... "3). Дъйствительно, была громадная разница, только въ другую сторону: шестисотльтнее дворянство въ ту пору, и для высшаго круга, массы общества, было отвлеченностью и значило гораздо меньше, чъмъ служебное положение, -- у Пушкина послъднее было очень скромно, — и Воронцовъ здъсь ни въ чемъ не былъ виноватъ. Бълинскій, по поводу поэтическихъ изложеній той же темы въ "Родословной моего героя", говориль уже о томъ, какъ странно было у Пушкина это предпочтение своего дворянства высокому чувству своего достоинства, какъ поэта 4). Некоторыя мысли Пушкина въ поэтическихъ изложеніяхъ этого предмета казались Бълинскому изумительными по своей наивности.

Виною порядка вещей, въ которомъ исчезло окончательно старое боярство, идеализированное Пушкинымъ, былъ Петръ Великій, и на него обрушивается теперь недовъріе и осужденіе

<sup>1)</sup> Напр., слова о Сперанскомъ: "Speransky, popovitch turbulent et ignorant"; оба энитета, по справедливости, могли бы отсутствовать. Надеждинъ показался ему "весьма простопароденъ, vulgar, скученъ, заносчивъ и безъ всякаго приличія. Критики его были очень глупо паписаны" и т. д. (Соч., изд. Литер. Фонда, V, стр. 276). Послѣднее также сомпительно.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Его замѣчанія о боярствѣ и дворянствѣ єм. вообще въ Сочиненіяхъ, т. III, стр. 550—551, 554; т. IV, стр. 356; V, етр. 11, 79, 82, 95—100, 104, 115—118; VI, стр. 326 и др.

<sup>3)</sup> Сочиненія, VII, стр. 128.

<sup>4) &</sup>quot;Какъ потомка старинной фамиліи, Пушкина зналъ бы только его кругъ знакомыхъ, а не Россія, для которой въ этомь обстоятельствів не было инчего интереспаго; но какъ поэта. Пушкина узнала вся Россія и теперь гордится имъ, какъ сыномъ, ділающимъ честь своей матери... Кому пужно знать, что бідный дворянинъ, существующій своими литературными трудами, богатъ длиннымъ рядомъ предковъ, мало извістныхъ въ исторія? Гораздо интереспіве было знать, что нишетъ новаго этоть теніальный поэть?" Сочин. Більніскаго, т. VIII, изд. 2-е, стр. 654 и даліве.

Нушкина. Извъстно, что перемъна взглидовъ на Негра произошла у Пушкина въ последние годы между прочимъ оть ближайшаго изученія Петровскихъ временъ, когда Пушкинъ хотвль быть ихъ историкомъ. Его поражали примъры жестокости и варварства, которыми исполнена эноха, поражали иные указы, точно "нисанные кнутомъ"; но главной причиной, почему Петръ Великій сталъ для него Робеспьеромъ и Паполеономъ и воплощенной революціей, было уничтожение того стараго порядка, гдф мечтались Пушкину задатки независимой аристократіи. Этотъ историческій взглядъ быль ошибочень: такъ, самъ Пушкинъ упоминаетъ, что для уничтоженія містничества, или боярской традиціи, достаточно было царя Өедора и Языкова, то-есть даже не требовалось такой силы, какъ Петръ; последній нашель боярство почти разрушеннымъ и не придаваль ему политического значенія: вокругь него, дійствительно, собрались одинаково и старые родовитыя бояре, Голицыны, Апраксины, Долгорукіе, Шереметевы, Ромодановскіе, и новые, съ Меншиковымъ во главъ. Старое боярство было подорвано въ сущности еще Иваномъ Грознымъ. Ограженіе новаго, враждебнаго къ Петру, взгляда, повидимому, должно было найти мъсто въ "Мъдномъ Всадникъ"; но Пушкинъ какъ будто не выработаль достаточно теоретических основаній противь прежнихъ возвеличеній Петра, чтобы замінить ихъ новымъ отрицательнымъ взглядомъ въ поэтическомъ произведеніи. Оно осталось незавершеннымъ. Анненкову казалось, что поэма, послъ странныхъ угрозъ Мфдному Всаднику отъ обезумфвшаго мелкаго чиновника, потомка древняго боярскаго рода, должна была закончиться аповеозой Петра; но въ высшей степени интересно упоминаніе князя П. П. Вяземскаго о томъ исчезнувшемъ эпизодъ поэмы, гдё, напротивъ, вмёсто апонеоза "энергически ненависть къ европейской цивилизаціи".

Въ связи съ новой теоріей, какую строилъ Пушкинъ нашего общественнаго быта, стоялъ у него и значительно измънившійся взглядъ на крупостной вопросъ. Нукогда поэтъ мечталь о томъ, увидитъ ли онъ когда-нибудь народъ, освобожденный по манію царя; теперь, налагая на себя тенденціозно-охранительныя старался подкрасить для 4Н0 И здѣсь другихъ, себя, дъйствительное положеніе вещей в**ъроятно, для** самого и находиль возможность относиться гораздо хладнокровнее къ освобожденію крестьянъ: --- оно не такъ спъшно; положеніе крестьянъ вовсе не такъ тяжело, какъ говорять, и напр. гораздо лучше положенія апглійскихъ рабочихъ; власть пом'вщиковъ нужна, какъ помощь администраціи, и т. д. Г. Спасовичъ, говоря

"Разговоръ съ апгличаниномъ", затъмъ объ отношени Пушкина къ Радищеву въ извъстныхъ статьяхъ и о томъ объяспеніи, какое хотять дать имъ теперь (именно, видя въ нихъ желаніе напомнить о Радищевъ и его заслугахъ, насколько можно было сдълать это съ уступками цензуръ), замъчаетъ: "Такое резонирующее укръпление кръпостничества спискивало Пушкину сторонниковъ, конечно, помимо въдома его и воли, между столбами консерватизма и рабовладъльчества, но точно холодною водою окачивало прогрессистовъ, у которыхъ оно отнимало всякую надежду на изм'вненіе правоотношенія. Такою цівною едва ли стоилооплачивать даже и распространение сведений о Радищеве. Всякія возможныя попытки истолковать загадочную рукопись въ смыслъ благопріятномъ Пушкину, въ конців концовъ требують новыхъ объясненій. Либо приходится признать, что онъ въ болѣе зрѣлыхъ льтахъ въ меньшей уже степени представлялъ собою типъ гуманнаго развитія; что въ теоріяхъ его уже зам'єчалось меньше горячей политической струи; что по мъръ того, какъ улетучивалась юность, ослаблялось и то, что было только внушениемъ духа времени, зато съ другой стороны усиливались и оплотнялись прежиня наклонности и привычки самаго ранняго детства. Его увлеченіе идеею освобожденія крестьянь, быть можеть, было отвлеченное, теоретическое; къ тому же онъ по природъ быль неизмённо добрымь для всёхь, даже для тёхь, кого зывали "хамами" (VII, № 178). Либо придется допустить, что опровержение Радищева было только преувеличеннымъ "оппортунизмомъ", доведеннымъ до того, что надътая маска могла плотнопристать къ лицу, и въ сознаніи и сов'єсти начали совершаться трудно объясняемыя сдёлки между добрыми пожеланіями и невольнымъ преклоненіемъ предъ признаваемымъ за пепреодолимое господствомъ зла" 1).

Возвращаясь къ Бѣлинскому, мы находимъ опять, что для него не остались скрыты эти черты иптимиыхъ мыслей Пушкина. Съ одной стороны, въ обществѣ и особенно въ томъ кружкѣ энтузіастовъ искусства, въ которомъ вращался Бѣлинскій, личность Пушкина была предметомъ живѣйшаго интереса: о немъ ловили слухи, самые легкіе намеки истолковывались; съ другой стороны, проницательный взглядъ Бѣлинскаго и безъ того угадываль по самымъ произведеніямъ процессъ мысли, лежавшій въ ихъ подкладкѣ. Онъ былъ восторженный почитатель Пушкина, иногда даже пристрастный толкователь его поэзій, но отъ него

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) "В. Европи" 1887, апраль, стр. 785.

не укрылось нѣсколько тѣсное воззрѣніе поэта на нѣкоторыя отношенія русской жизни. Воть, напр., какъ говорить онъ объ этомъ предметѣ по поводу "Бориса Годунова": "Вообще надобно замѣтить, что чѣмъ больше понималъ Пушкинъ тайну русскаго духа и русской жизни, тѣмъ больше иногда и заблуждался въ этомъ отношеніи. Пушкинъ былъ слишкомъ русскій человѣкъ и потому не всегда вѣрно судилъ обо всемъ русскомъ: чтобы чтонибудь вѣрно оцѣнить разсудкомъ, необходимо это что-нибудь отдѣлить отъ себя и хладнокровно посмотрѣть на него, какъ на что-то чуждое себѣ, внѣ себя находящееся, а Пушкинъ не всегда могъ дѣлать это, потому именно, что все русское слишкомъ срослось съ нимъ. Такъ, напр., онъ въ душѣ былъ больше помѣщикомъ и дворяниномъ, нежели сколько можно ожидать этого отъ ноэта" 1).

Бълинскій, всегда строго ставившій требованія художества и высоко цѣнившій его присутствіе въ поэтическихъ произведеніяхъ, не шелъ также безусловно за Пушкинымъ въ его слишкомъ абсолютной постановкъ искусства, когда Пушкинъ хотълъ отогнать чернь отъ алтаря поэзіи. Бѣлинскій понималь побужденія поэта, признаваль его творческое право, -- потому что поэть не обязанъ идти за духовно-малольтними, — "но каждый умный человъкъ въ правъ требовать, чтобы поэзія поэта или давала ему отвъты на вопросы времени, или по крайней мъръ исполнена была скорбью этихъ тяжелыхъ, веразрѣшимыхъ вопросовъ. Кто поеть про себя и для себя, презирая толпу, тотъ рискуетъ быть читателемъ своихъ произведеній"... И вообще единственнымъ опредъленіе всего характера Пушкинской поэзіи-характера возвышеннаго и человъчнаго, - и теоретическаго міровоззрънія, не умъвшаго справиться съ задачами дъйствительности, -- это определеніе у Белинскаго остается глубоко вернымъ и доныне заслуживающимъ изученія  $^{2}$ ).

Какой же выводъ изъ тѣхъ противорѣчій, какія представляеть самъ Пушкинъ въ своемъ высокомъ пониманіи искусства и своихъ разнорѣчивыхъ гражданскихъ понятіяхъ, и тѣхъ противорѣчій, къ какимъ приходятъ толковники, принимающіе его то за исключительнаго художника, то за поэта-гражданина, то наконецъ за какого-то "все-человѣка"? — Это послѣднее выраженіе, съ которымъ у насъ до сихъ поръ восятся, должно быть отброшено прежде всего: оно предполагаетъ человѣка, живущаго

<sup>1)</sup> Сочиненія Бълинскаго, т. VIII, стр. 638.

<sup>2)</sup> Соч. Бълинскаго, т. VIII, стр. 402-403 и др.

вив пространства и времени или желающаго "обнять необъятное". Отзывчивость Пушкина, умфиье усвоивать характеръ далекихъ и народовъ, пастроеніе людей различныхъ историческихъ эпохъ и степепей развитія, есть р'єдкая, но вовсе не одному Пушкину принадлежащая черта сильной творческой Это-та же черта, какая, напримірь, была (въ гораздо меньшей только степени) у его поэтическихъ предшественниковъ, Жуковскаго--умфвшаго повторять нфмецкую романтику, Батюшковавъ которомъ восхищались его стихотвореніями на античныя и итальянскія темы, даже у Дельвига-въ которомъ самъ Пушкинъ удивлялся мастерству антологического стиля и т. д. сильно развита въ нѣмецкой поэзін, которая со временъ романтизма много работала надъ усвоеніемъ чужихъ національныхъ етилей; та же черта является у того Мериме, который-при всемъ громадномъ отдаленіи французской литературы отъ народныхъ и особливо чуженародныхъ стихій — могъ создать извъстныя ивспи западныхъ славянъ, обманувшія самого Пушкина... У Пушкина эта черта развилась сильнее по самымъ условіямъ нашей литературы: въ теченіе полутора віка она направляла свой трудъ на изученіе и усвоеніе европейскаго содержанія и литературныхъ формъ. и Пушкинъ, которымъ завершился ея старый періодъ и начался новый, работалъ въ томъ же смыслѣ своими художественными воспроизведеніями...

Эта поэтическая отзывчивость Пушкина указываеть вмѣстѣ съ тѣмъ, что основною чертою его геніальнаго таланта было именно художественное творчество. Много разъ его біографы и критики объясняли, какъ его поэзія, исходя изъ жизненныхъ данныхъ, преображала ихъ въ прекрасныя художественныя созданія, гдѣ на реальной простой основѣ создавались изящные образы, но уже съ гораздо болѣе глубокимъ значеніемъ; какъ особенно въ первую пору, среди буйныхъ увлеченій молодости, съ ихъ иногда некрасивой обстановкой, его вдругъ осѣняло творческое вдохновеніе и у него выливались задушевныя, глубокія, изящныя произведенія. Анненковъ паходилъ, что эти произведенія бывали даже такъ далеки отъ дъйствительной жизни поэта, что между пими папрасно было бы искать какого-либо соотвѣтствія и связи 1).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Вотъ, напр., что говоритъ Аппенковъ по поводу павъстнаго посланія къ Чаадаеву изъ Кишинева, въ апръдъ 1821 года.

<sup>&</sup>quot;Стихотвореніе написано... въ самомъ разгар'в политическихъ страстей и байровическаго броженія у Пушкина. Спокойный, мудро-эпическій топъ пьесы находится въ совершенномъ противорьчій со всёмъ, что мы знаемь о бёшеной жизни Пушкина

Это художественное настроеніе, которое самъ Пушкинъ ощущалъ въ себъ, какъ таинственную силу, и которое онъ воснитываль разнообразными изученіями, и составляло основу того возвышеннаго образа мыслей, по которому хотять видёть въ Пушкинъ по преимуществу поэта-гражданина. Геніальный поэть высоко ставилъ значение искусства: оно представлялось ему независимою свободною деятельностью; личность поэта казалась чёмъ-то жреческимъ и пророческимъ, — отсюда, быть можетъ, больше, чёмъ изъ его аристократическихъ пристрастій, исходило его сильно развитое чувство личной независимости и достоинства; отсюда же, — какъ, въроятно, и изъ врожденной доброты ктера, — происходило его мягкое, гуманное чувство, которое кажется особеннымъ свойствомъ его поэзіи. Это сознаніе своего высокаго достоинства, какъ поэта, много разъ было высказано Пушкинымъ въ его произведеніяхъ. Оно было исполнено гордости, почти высокомърія:

Ты царь: живи одинъ...

Поэтическое творчество есть возвышенное служение. Чему? — На это самъ Пушкинъ отвѣчалъ различно. Съ одной стороны, ноэзія довліветь самой себі; поэть рождень для вдохновенья, для сладкихъ звуковъ и молитвъ: живя въ сферѣ возвышенныхъ думъ, онъ презираетъ чернь... Пушкинъ держался этого взгляда отчасти по унаследованнымъ, между прочимъ, еще отъ классической древности, представленіямъ о служеніи "Аполлону", или чистому искусству, отчасти отвъчалъ этимъ презръніемъ къ (свътской или мелкой литературной) черни на то непонимание или на тъ злостныя нападенія разнаго рода, съ какими встръчался на своемъ поприщъ. Но, съ другой стороны, поэтическое творчество имъетъ свои болъе реальныя цъли: вдохновение и сладкие звуки не могутъ быть безсодержательны, должны имъть какоенибудь отношение къ людямъ, къ обществу, - и самъ Пушкинъ объясняетъ, въ чемъ должна быть цёль поэзіи и чёмъ самъ онъ воздвигъ себъ нерукотворный памятникъ. Въ знаменитомъ, почти

въ эту эпоху, и еще разъ показываетъ, какъ заблуждаются біографы и въ какое заблужденіе вводятъ читателей, когда на основаніи стихотвореній, въ которыхъ личность поэта является преображенною поэзіей и творчествомъ, вздумаютъ судить о дъйствительномъ реальномъ ея видѣ въ извѣстный моментъ. Правда, что они могутъ сказать: въ поэтическомъ отраженіи писатель болѣе походитъ на самого себя, чѣмъ въ дрязгахъ и треволненіяхъ жизни, но тогда уже не слѣдуетъ вовсе и заниматься послѣдней, а довольствоваться только однимъ художническимъ ея обликомъ" "Пушкинъ въ Александровскую эпоху", стр. 156).

предсмертномъ стихотвореніи онъ указываетъ, что его поэзія не была однимъ витаніемъ въ чистой области фантазіи, что въ ней онъ служилъ обществу: онъ убъжденъ, что былъ полезенъ "прелестью стиховъ" (которая дъйствительно довершила формальное образованіе нашей литературы), что онъ пробуждаль добрыя чувства и призывалъ милость къ падшимъ; паконецъ, онъ думаль, что возславиль свободу "вь жестокій вѣкъ". Все это было естественнымъ слъдствіемъ его ноэтическаго склада. Истинное поэтическое одушевленіе, широкій проницающій взглядъ на жизнь и человъка сами собою сливаются съ возвышеннымъ настроеніемъ нравственнымь, — и это указываль Бълинскій, какъ черту его личнаго и поэтическаго характера, объясняющую его высокія иден объ искусствъ и его требованія общественныя. Этимъ поэзія Пушкина достигала своей правственной цёли, и какъ прелесть стиховъ, то-есть художественная сторона его произведеній, впервые пріобщала массу общества къ наслажденію чистой поэзіей и уже тъмъ оказывала великую услугу внутреннему развитію общества, такъ и его высокія правственныя иден, иден чистой человъчности, благотворно вліяли на воспитаніе общества. Въ этомъ смыслѣ Пушкивъ былъ поэтомъ-гражданиномъ точно такъ же, какъ бываетъ имъ каждый поэтъ съ истипнымъ художественнымъ н человъчнымъ настроеніемъ. Этого довольно для его славы, и напрасно было бы искать для Пушкина славы поэта-гражданина въ смыслѣ именно консервативнаго поэта-публициста, какъ это видимо желають теперь утверждать. Не думають о томъ, что роль соціальнаго поэта въ этомъ смыслѣ неизмѣримо тѣснѣе, ограничените роли поэта-гуманиста, какимъ былъ Пушкинъ, и если хотять непремённо настаивать на подобномъ взглядё, то историческая критика встръчается съ цълымъ рядомъ недоумъній. Пушкинъ-политикъ (какимъ онъ желалъ иногда сравненія ниже Пушкина-поэта. Можно объяснить тогдашними условіями русской жизни вообще и личными обстоятельствами поэта, почему онъ вмъннивался или былъ вовлекаемъ въ злобу дня, почему, оставляя область поэтического творчества, строилъ себф политическія теоріи; по часто нельзя сочувствовать этимъ последнимъ, нельзя не видеть, что поэтъ не только противоречилъ самому себъ въ разныя эпохи своей жизпи, но противоръчилъ иногда въ одно и то же время. То, чему опъ върилъ раньше и что отвергаль потомъ, не всегда было ошибкой, и къ чему приходилъ поздиве, не всегда было поправкой. Та общественная тенденція, какой онъ хотёль служить въ тридцатыхъ годахъ, была слишкомъ очевидно несостоятельна: въ основѣ лежали, ко-

нечно, панлучшія побужденія; последнею целью было известное обезпеченіе свободы, личной и общественной, по средства были проблематическія: онъ думалъ, что эти средства приноравливаются къ данному порядку вещей, но заблуждался и въ этомъ. Отсюда рядъ колебаній, которыя все больше раскрываются намъ въ его біографіи, но были зам'ятны и для бол'ве проницательных в современниковъ. Онъ дълаетъ уступки, чтобы имъть возможность провести долю своей идеи, но уступки принимаются лишь какъ должное, и онъ все-таки не можетъ сдълать того, что желалъ. Неръдко онъ вполнъ искренно мирится съ данными условіями, даже увлекается различными лицами и фактами тъхъ временъ, но затъмъ приходитъ въ отчаяніе, потому что не можетъ разрънить ложнаго круга, въ которомъ находился. Не все, что онъ воспѣвалъ иногда, было сочувственно для живыхъ умовъ, ставившихъ себъ тотъ же вопросъ общественнаго успъха; по нъкоторымъ его произведеніямъ можно было думать, что онъ является првиом своего времени, которое въ концр концов было одной изъ тягостныхъ эпохъ русской исторіи... Но внутреннее чувство указывало ему противоръчія, и онъ то питалъ себя иллюзіями, создавая надежды, которыя вовсе не осуществились въ теченіе второй четверти стольтія, то наконець вспоминаль, что онъ прославиль свободу "въ жестокій въкъ". Было не мало случаевь, гдъ онъ, высказываясь въ строго-консервативномъ смыслъ, потомъ поправлялъ себя въ иномъ стихотвореніи, интимномъ письмѣ, эпиграммѣ. Самую поэзію свою онъ то ставилъ какъ личное слуэпиграммъ. Самую поэзію свою онъ то ставиль какъ личное служеніе искусству для искусства, то дѣлаль ее выраженіемь общественнаго долга: во вторую эпоху своей жизни онъ возводилъ "Исторію" Карамзина въ свой историческій и политическій кодексь и дѣлаетъ даже прискоро́ныя ошио́ки въ спосоо́ъ защиты этого кодекса, но "Исторія Села Горохина" обыла несомнѣннымъ отголоскомъ другого взгляда на историческій вопросъ; онъ ревностно защищалъ свои генеалогическія идеи, но самъ же находилъ, что "имена Минина и Ломоносова вдвоемъ перевъсятъ, можетъ быть, всть наши старинныя родословныя"; онъ мирится частію тенденціозно, частію искренно съ существующими условіями и не находить словь своему негодованію противъ иныхъ фактовъ, которые были только прямыми послѣдствіями тѣхъ условій, и т. д.

Опредъляя характеръ Пушкинской поэзіи и ея историческое значеніе, Бълинскій считаетъ ее болье созерцательной, нежели рефлектирующей: муза Пушкина насквозь проникнута гуманностью, и хотя умьетъ страдать отъ диссонансовъ и противорьчій жизни,

но смотрить на нихъ какъ на роковую неизбѣжность— "не нося въ душѣ своей идеала лучшей дѣйствительности и вѣры въ возможность его осуществленія". Этотъ взглядъ вытекалъ изъ самой натуры Пушкина, и ему былъ обязанъ Пушкинъ изящною кротостью, глубиною и возвышенностью своей поэзін; но отсюда же проистекаютъ и ея недостатки. "По своему воззрѣнію, Пушкинъ принадлежитъ къ той школѣ искусства, которой пора уже миновала совершенно въ Европѣ, и которая даже у насъ не можетъ произвести ни одного великаго поэта. Духъ анализа, неукротимое стремленіе изслѣдованія, страстное, полное вражды и любви мышленіе сдѣлались теперь жизнію всякой истинной поэзіи. Вотъ въ чемъ время опередило поэзію Пушкина и большую часть его произведеній лишило того животрепещущаго интереса, который возможенъ только какъ удовлетворительный отвѣтъ на тревожные, болѣзненные вопросы настоящаго" 1).

Критика 50-хъ годовъ, которая черезъ пѣсколько лѣтъ вы-нужденнаго молчанія впервые возстановила традицію значенія Бълинскаго, принимала всъ основныя положенія Бълинскаго и также видъла въ Пушкинъ не поэта-мыслителя, а художника по преимуществу. "Пушкинъ не былъ поэтомъ какого-нибудь опредъленнаго воззрънія на жизнь, какъ Байронъ, не быль даже поэтомъ мысли вообще, какъ, напримѣръ, Гёте и Шиллеръ. Художественная форма "Фауста", "Валленштейна", "Чайльдъ Гарольда" возникла для того, чтобы въ ней выразилось глубокое воззрѣніе на жизнь: въ произведеніяхъ Пушкина мы не найдемъ этого". Но тъмъ болъе критика возвышала чисто-поэтическій характеръ Пушкина. "Онъ, по особенности своего поэтическаго настроенія, именно соотв'єтствоваль если не вс'ємь, то по крайней мъръ одной изъ важивишихъ потребностей своего времени, которое, впрочемъ, едва ли не должно еще назвать и нашимъ временемъ. Его произведенія могущественно д'яйствовали на пробужденіе сочувствія къ поэзін въ массъ русскаго общества; они умножили въ десять разъ число людей, интересующихся литературою и черезъ то дълающихся способными къ воспринятію высшаго правственнаго развитія. Онъ самъ прекрасно очертиль это достоинство литературныхъ произведеній, говоря:

> Илодять чигателей они; Гдѣ есть повѣтріе на чтенье, Тамъ просвѣшенье, тамъ добро...

<sup>1)</sup> Сочин, Бфл., т. VIII, изд. 2-е, стр. 402.

"Говоря о значеніи Пушкина въ исторій развитія нашей литературы и общества, должно смотрѣть не на то, до какой степени выразились въ его произведеніяхъ различныя стремленія, встрѣчаемыя на другихъ ступеняхъ развитія общества, а принимать въ соображеніе настоятельнѣйшую потребность и тогдашняго и даже нынѣшняго времени—потребность литературныхъ и гуманныхъ интересовъ вообще. Въ этомъ отношеніи значеніе Пушкина неизмѣримо велико... Онъ первый возвелъ у насъ литературу въ достоинство національнаго дѣла... Онъ былъ первымъ поэтомъ, который сталъ въ глазахъ всей русской публики на то высокое мѣсто, какое долженъ занимать въ своей странѣ великій писатель. Вся возможность дальнѣйшаго развитія русской литературы была приготовлена и отчасти еще приготовляется Пушкинымъ " 1).

Истолкованія Пушкина 40-хъ и 50-хъ годовъ дёлались, когда еще не было собрано столько біографическихъ и литературныхъ данныхъ, какими пользуемся мы теперь; но дальнъйшія изысканія не изм'єняють въ существ'є положеній, поставленных в прежнею критикой. Указанныя здёсь свойства Пушкинской поэзіи и послужили основаніемъ ея вліянія на дальнѣйшее развитіе литературы. Его произведенія дали никогда прежде недостигнутый образецъ совершенства формы, художественной цельности, тонко выработаннаго языка: съ Пушкинымъ былъ завершенъ періодъ формальнаго развитія нашей литературы, стоявшей прежде въ постоянной зависимости отъ чужого образца, съ непобъжденною условностью языка, съ неумвньемъ изображать подлинныя черты русской жизни, съ недоразвитымъ представленіемъ о возвышающемъ нравственномъ смыслѣ искусства. Художественная высота Пушкинской поэзіи, кромѣ изумительныхъ по красотѣ произведеній личной лирики, выразилась первымъ установленіемъ того глубокаго реализма въ изображенияхъ русской действительности, который сталь съ тъхъ поръ господствующей чертой нашей литературы и источникомъ ея дальнъйшаго успъха и современнаго европейскаго значенія. Пушкинъ самъ не довершилъ всего, что было имъ намъчено, -- какъ остались только въ зачаткъ его планы соціальнаго романа, — но и то, что было сділано, — его повість, драма, историческій романъ, указало эту дорогу. Трезвое чутье дъйствительности, кроткое, гуманное чувство, запечатлънныя въ его произведеніяхъ, классическая форма, -- остались его художественнымъ завътомъ, который остался памятенъ для его преемниковъ, ощущавшихъ на себъ его вліяніе. Это чувство учениче-

<sup>1) &</sup>quot;Современникъ", 1855, мартъ, стр. 30-32.

ства и преемства было сильно въ Гоголѣ, которымъ было воспринято непосредственно, и затѣмъ сознавалось его послѣдователями въ соціальномъ романѣ, той славной плеядой, которая начала дѣйствовать въ сороковыхъ годахъ и которой послѣднія произведенія доходятъ до нашихъ дней. — Въ этомъ, а не въ какой-либо общественно политической доктринѣ, заключается историческое значеніе Пушкина и великое наслѣдіе, оставленное имъ дальнѣйшему развитію литературы.

## III.

## народность оффиціальная.

Впечатлѣніе, произведенное событіями конца двадцать пятаго года, по замѣчанію весьма достовѣрныхъ наблюдателей, оказывало свое дѣйствіе въ теченіе всего описываемаго періода. Ближайшіе современники полагали, что эти событія должны были надолго остановить успѣхи, которыхъ безъ этого они, повидимому, ожидали.—Аh, mon prince! vous avez fait bien du mal à la Russie, vous l'avez reculée de cinquante ans (ахъ, князь; вы сдѣлали много зла Россіи, вы ее отодвинули назадъ на пятьдесятъ лѣтъ),— говорилъ въ первые же дни князю Трубецкому одинъ изъ его будущихъ судей, вліятельное лицо новаго царствованія. Ту же мысль высказываетъ, нѣсколько времени спустя, Чаадаевъ въ извѣстномъ "Философическомъ письмѣ" 1).

Можно сомнъваться въ томъ, дъйствительно ли только эти событія отодвинули Россію на пятьдесять лѣтъ назадъ, могло ли отдъльное явленіе оказать столь обширное и продолжительное вліяніе на судьбу огромной націи, — и не имѣлъ ли, напротивъ, этотъ ходъ вещей болѣе глубокаго корня въ цѣломъ характеръ времени и общества. Въ самомъ дѣлѣ, этотъ характеръ всего больше опредѣлялся пассивнымъ положеніемъ народной мысли, вялостью образовательныхъ инстинктовъ въ болѣе цивилизован-

<sup>1)</sup> Въ 1829. — Онъ говорить о песчастной судьбѣ нашей цивилизаціи и, упомянувь о Петрѣ Великомъ, дѣло котораго далеко не принесло всѣхъ желапныхъ результатовъ, продолжаетъ; "Une autre fois, un autre grand prince, nous associant à sa mission glorieuse, nous mena victorieux d'un bout de l'Europe à l'autre; revenus chez nous de cette marche, à travers les pays les plus civilisés du monde, nous ne rapportâmes que des idées et des aspirations dont une immense calamité, qui nous recula d'un demi-siècle, fut le résultat" (стр. 28).

номъ верхнемъ слоъ: не было яснаго сознанія и запроса на другой порядокъ вещей, или же это сознание ограничивалось столь тьснымъ кругомъ истипно образованныхъ людей, что въ ту минуту этотъ кругъ не оказывалъ никакого вліянія на теченіе діль, и его желанія не принимались ни въ какое соображеніе. Наступавшій порядокъ вещей вполя отвічаль представленіямь и правамъ большинства и пользовался чрезвычайной популярностью. Но событія двадцать нятаго года им'єли, однако, свое значеніе, какъ лишнее побуждение къ усиленному консерватизму. Такой консерватизмъ начинается въ сущности гораздо раньше, потому что послѣдніе годы предыдущаго царствованія уже достаточно яснымъ образомъ вступили на эту дорогу; но событія 1825 года возбудили опасеніе возможности повторенія какогонибудь подобнаго движенія въ будущемъ, увеличили до чрезвычайной степени предубъждение противъ всякаго признака политическихъ интересовъ въ обществъ. Новсе время только продолжало въ этомъ отношеніи взглядъ на вещи, господствовавшій въ последніе годы царствованія Александра I, но этотъ взглядъ примінялся теперь съ гораздо большей настойчивостью и суровостью, и, кажется, нътъ основанія утверждать, чтобы эта программа была именно выпужденная, чтобы безъ упомянутыхъ событій въ наступавшемъ періодѣ можно было бы ожидать продолженія либерализма первыхъ лътъ имп. Александра.

Наступившая теперь система была, слѣдовательно, та же консервативная система опеки, но самой полной и строгой, какая только была употребляема въ русской жизни. Съ самаго начала система заявила тотъ принципъ, что такъ какъ броженіе двадцатыхъ годовъ происходило отъ поверхностнаго воспитаніи и отъ вольнодумства, заимствованнаго изъ иностранныхъ ученій, то слѣдуетъ обратить особенное вниманіе на воспитаніе молодыхъ поколѣній, дать силу въ воспитаніи истиннымъ русскимъ началамъ и строго удалять изъ него все, что бы имъ противорѣчило. На тѣхъ же началахъ должна была основаться вся государственная и общественная жизнь. Сущность началъ была опредѣлена совершенно положительно, и въ національной жизни признаны были законными только тѣ дѣйствія и явленія, которыя отвѣчали пунктамъ опредѣленнаго теперь національнаго символа, въ числѣ которыхъ впервые названо было оффиціально слово "народность".

Сущность попятій, поставленных тенерь красугольным камнемъ всей національной жизни, была очень близка къ твмъ, которыя уже начали господствовать въ последніе годы императора Александра I. Это быль тоть традиціонный идеалъ, какъ онъ издавна высказывался въ мнѣніяхъ всей консервативной партіи и изложенъ въ запискѣ Карамзина; но теперь программа выполнялась съ невиданной при Александрѣ послѣдовательностью, которая была тѣмъ больше, что повая власть не имѣла прошедшаго, которое располагало бы ее къ какимъ нибудь уступкамъ либерализму. Традиціонныя начала были развиты, усовершенствованы, поставлены на степень непогрѣшимой истины и явились какъ бы новой системой, которая была закрѣплена именемъ народности.

Чтобы говорить о литературныхъ идеяхъ этого времени, необходимо составить себь понятіе объ этой оффиціально заявленной пародности, потому что она составила ту почву, на которой допускалось движение умственной жизни, тотъ кругъ идей, который делался обязательнымъ для литературы и науки. Эта почва оказывала на литературу и науку самое существенное вліяніе; литература и наука, представляя умственную деятельность общества, въ исполненіи своей задачи прежде всего должны были встрътиться съ этой почвой, которая хотъла впередъ указать имъ ихъ содержаніе и ихъ границы. Эти отношенія и опредълили практическое положение литературы и ея общественный смысль: оффиціально заявленная народность составляла исходный пунктъ для литературы, которая должна была или безусловно подчиниться ея теоріи, или становиться къ ней въ критическое отношеніе, и при этомъ или отыскивать для нея теоретическія основанія или, напротивъ, разойтись съ ней.

Мы не имѣемъ ни возможности, ни намѣренія говорить о цѣломъ характерѣ этого періода, и укажемъ, въ предѣлахъ нашей задачи, лишь нѣкоторыя общія черты системы, которой принадлежала господствующая роль въ теченіе описываемыхъ десятилѣтій и безъ знакомства съ которой невозможно ясно представить ни движенія понятій за тотъ періодъ, ни того характера ихъ, какой складывался въ результатѣ ихъ впослѣдствіи.

Историческое значеніе системы, о которой мы говоримъ, обозначилось ясно даже для массы общественнаго мивнія, когда этотъ періодъ смінился царствованіемъ имп. Александра II. Намъ еще очень памятно то радостное, полное ожиданій возбужденіе, какимъ ознаменовалось начало новаго періода, и памятно также, какъ судили тогда о предшествовавшей эпохів.

Точно новязка упала съ глазъ, — такъ ясно начинали видъть слабыя стороны прошедшаго. Сужденіе было согласное и важно было тѣмъ болѣе, что вызвано было фактами, высказано было послѣ историческаго испытанія системы, когда оказалось, что

система слишкомъ самонадъянно считала себя непогръшимой и присвоивала себъ исключительную дъятельность, что она не въ силахъ была удовлетворить потребностямъ національной жизни даже въ той области, которую она выбрала предметомъ своей главитиней спеціальной заботы — въ военномъ деле, въ деле національной защиты. Общественное митпіе впервые послъ долгаго молчанія стало высказываться довольно явственно. То время между прочимъ памятно особеннымъ распространеніемъ рукописной литературы, которая была именно признакомъ пробужденія общественнаго мижнія. Были здісь легкія тенденціозныя стихотворенія и эпиграммы, но была въ особенности литература публицистическая, трактовавшая политическіе и общественные вопросы, неръдко съ върной одънкой недавняго прошлаго и всегда съ искреннимъ желаніемъ лучшаго порядка. Эга литература была согласна въ своихъ приговорахъ о протекшей эпохъ. Въ результатъ, не только общество, но само правительство сознавало, что пуженъ иной путь для впутренней политики: заговорили о гласности, образованін, о крестьянскомъ вопросѣ, о необходимости реформы въ различныхъ отрасляхъ общественности и управленія, й т. д. Эти желанія сами собой указывали, чего именно недоставало прошедшему періоду, чемъ онъ не удовлетворяль потребностямь государства и общества. Въ общемъ итогѣ, желанія эти сводились къ одному — къ исправленію вопіющихъ недостатковъ прежняго управленія и къ нѣкоторому простору для общественной иниціативы; они отрицали нетерпилость и стъснительность опеки, которая была господствующей чертой прежняго времени.

Такимъ образомъ, первыя свободно высказанныя миты просвъщенной части общества становились противъ системы, которая, однако, въ числъ своихъ началъ выставила "народность". Въ чемъ же состояла или какъ понималась эта народность?

Многіе изъ лучшихъ современниковъ уже давно начали сомиваться въ "народномъ" характерв системы; они соглашались, что она удовлетворила преданіямъ массы, но утверждали, что въ болве широкомъ смысль она вовсе не была народна, такъ какъ по своей крайней исключительности не давала никакого исхода для развитія умственныхъ и матеріальныхъ силъ народа, оставляя огромную долю самого народа въ рабствв, и наконець, что даже въ способъ ся дъйствій господствовали взгляды, внушенпые чужой, западной реакціей. Тъ критики, которые въ концъ 50-хъ годовъ впервые рѣпились отдать себѣ отчетъ въ характерѣ минувщихъ десятилѣтій, именно замѣчали тѣсную связь между нашей системой и пріемами европейской реакціи, которые, будучи восприняты первопачально при Александрѣ, подъ вліяніемъ Меттерниха, получили теперь новое развитіе и были послѣдовательно распространены на всѣ отрасли управленія.

Одинъ изъ публицистовъ упомянутой рукописной литературы положительно доказываль это господство Меттерниховой системы въ нашей внутренией политикъ, несмотря на все различіе двухъ странъ, которое дълало эту систему не только излишней и неразумной въ Россіи, но и вредной для ея развитія. "Поддержаніе status quo въ Европъ, особенно въ Турціи и Австріи; возвъщеніе и огражденіе, словомъ и діломъ, охранительнаго, неограпиченнаго монархическаго начала повсюду; преимущественная опора на матеріальную силу войска; поглощеніе властью, сосредоточенной въ одной волъ, всъхъ силъ народа, что особенно поражаетъ въ организаціи общественнаго воспитанія и въ колоссальномъ развитіи административнаго элемента, къ ущербу прочимъ; обрустніе иноплеменных народовъ, присоединенных къ имперіи на особыхъ правахъ; стремленіе создать, хотя бы насильственнымъ образомъ, единство въроисповъданія, законодательства и администраціи; подавленіе всякаго самостоятельнаго проявленія мысли какъ въ литературъ, такъ и въ обществъ, и надзоръ надъ пею; регламентація, военная дисциплина и полицейскія міры даже въ томъ, что наименъе подлежитъ имъ, и такъ далъе, -- все это пеопровержимо обличаетъ у насъ присутствіе системы, возникшей въ Австріи, но всл'ядствіе горькой необходимости, какъ conditio sine qna non ея существованія, —въ Россіи же не подходящей нодъ прямыя условія ея быта, а потому мішающей правильному развитію ея правственныхъ, умственныхъ и матеріальныхъ силъ " 1).

Безспорно, что всѣ эти пріемы были близко похожи на ту нолитику, которая развивалась въ континентальной Европѣ, особенно въ Австріи, въ періодъ реставраціи; это были пріемы того Polizeistaat, которое тогда казалось верхомъ политической мудрости и наилучшимъ способомъ управленія народами. Тѣмъ легче могли установиться эти пріемы въ нашей жизни, которая не представляла никакихъ элементовъ самостоятельности, и слѣдовательно, никакихъ затрудненій, и по той же причинѣ у насъ эти пріемы имѣли, быть можетъ, наиболѣе тягостное и неблаго-

<sup>1) &</sup>quot;Мысли вслухъ объ истекшемъ тридцатилътіи Россін" (мартъ, 1855), —статья, которая принисывалась Т. Н. Грановскому.

пріятное вліяніе. Въ государствахъ западныхъ шла явная борьба національныхъ и общественно-политическихъ силъ противъ данной средневѣковой формы государства; реакціонное управленіе было для послѣдней средствомъ самосохрапенія; въ самомъ обществѣ политическіе инстинкты были такъ сильны, что могли выдерживать это давленіе. У насъ было совсѣмъ напротивъ: наша государственная жизнь не представляла ничего подобнаго тому броженію, какое совершалось въ австрійской имперіи, громадная масса общества оставалась еще на степени развитія вполнѣ патріархальной, она нуждалась не въ стѣспеніи, а въ возбужденіи ея умственной и правственной дѣятельности; ее нужно было не удерживать суровыми ограниченіями, а напротивъ, поощрять и двигать впередъ, потому что въ ней вѣками накопилось и безъ того слишкомъ много лѣни и бездѣйствія.

Эти свойства системы, принимавшей своею характеристикой "народность", становились ясны въ періодъ крымской войны. Рукописная публицистика была преисполнена разсужденіями о вибшией и впутренней политик Россіи, которымъ пельзя отказать въ большой върности: политическій обстоятельства и положеніе вещей впутри слишкомъ настоятельно указывали, даже для людей мало думавшихъ, значеніе прежняго хода дѣлъ по его наступившимъ послъдствіямъ.

Приномнимъ нѣкоторые факты.

Въ европейской политикъ Россія, за исключеніемъ первой турецкой войны и нокровительства Греціи, строго следовала началамъ Священнаго Союза и защищала легитимизмъ. Вліяніе Россіи въ этомъ смыслѣ было очень сильное въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ и много служило къ поддержанию въ Европъ старыхъ абсолютистскихъ партій и къ подавленію движеній конституціонныхъ. Въ свое время это вліяніе могло льстить національному самолюбію, но авторитетъ тратился на чужія діла, намъ въ сущности постороннія, и результаты не были благопріятны для Россіи: она слишкомъ самоув'вренно ставила свой авторитетъ противъ цѣлаго движенія, котораго однако не въ силахъ была бы удержать; она становилась наперекоръ внутреннему политическому развитію европейскаго общества, и немудрено, что возбудила противъ себя упорную вражду въ большинствъ этого общества. Эта вражда, пачавинсь еще съ последнихъ годовъ царствованія Александра, когда Россія уже открыто стала на эту дорогу, увеличилась въ теченіе описываемыхъ десятилітій до непависти, которая сділала крымскую войну чрезвычайно популирной на всемъ европейскомъ Западъ. Такимъ образомъ, "пародному" харак-

теру тогдашняго положенія Россіи даны были черты самаго крайняго консерватизма, и результаты этой политики обратились противъ нея же. Въ крымской войнъ противъ Россіи оказались не только Англія, вражда которой объясиялась политическимъ недовъріемъ, не только Франція, къ которой Россіи была постоянно не расположена, какъ къ гитзду либерализма, не только Сардинія, въ которой Россія не желала признавать конституціонной реформы, противъ Россіи оказались даже государства, правительства которыхъ находили особенную поддержку Россіи. Россія поддерживала, въ тридцатыхъ годахъ, Турцію, которая, взамѣнъ, угнетала родственныя намъ славянскія племена; поддержала въ венгерскую войну распадавшуюся Австрію, для которой поб'єда послужила только къ возстановленію самаго необузданнаго абсолютизма, обращеннаго опять противъ нашихъ единоплеменниковъ, и которая затъмъ, въ неріодъ крымской войны, когда Россія могла бы ожидать отъ нея отилаты за услугу, предпочла "удивить міръ своей неблагодарностью", т.-е. насмѣяться надъ Россіей.

Такимъ образомъ, результаты этой политики въ европейскихъ дълахъ далеко не были благопріятны для Россіи въ матеріальномъ отношеніи: она кончилась столкновеніемъ, въ которомъ Россія понесла только потери; на великую отрицательную пользу въ правственныхъ послъдствіяхъ войны для общества, эта политика, конечно, не разсчитывала. Трудио также доказать, чтобы эта политика была дъйствительно народна, т.-е., чтобы она отвъчала требованіямъ національнаго блага и характера. Это благо вовсе пе требовало поддержки себялюбивымъ интересамъ посторонпихъ правительствъ, и скоръе терпъло великій ущербъ отъ того разъединенія съ европейской жизнью, которое сопровождало эту политику. Что касается "національнаго характера", изъ него мудрено было бы вывести какое-нибудь обязательное правило въ вопросахъ такого отдаленнаго интереса. Для народа, не имъвшаго никакихъ представленій о политическихъ отношеніяхъ, эти вопросы просто не существовали, и со временъ войны 1812 года, едва ли не единственнымъ случаемъ, гдъ проявлялось нъкоторое народное участіе, была греческая война за освобожденіе, во время которой высказалось сочувствіе общества и народа къ греческимъ единовърцамъ. Въ этомъ, чуть ли не единственномъ случат дъйствительнаго интереса, онъ совпадаль съ интересами всей западной Европы. Въ другихъ вопросахъ нашей политики, масса не имъла никакого яснаго представленія, а въ образованномъ классъ общественное мижніе, какъ увидимъ, было разджлено... Такимъ образомъ, "народность" внъшней политики была сомнительна.

Во впутреппихъ дълахъ теорія требовала безграпичнаго авторитета власти и самой полной опеки надъ всёми сторонами государственной, народной и общественной жизни. Въ этомъ, какъ мы замътили, не было новаго, по теперь опека достигла, въроятно, самыхъ широкихъ размѣровъ, какіе только когда-пибудь у насъ имъла. Она стремплась связать въ одномъ кръпкомъ узлъ всъ нити управленія, распространить надзоръ на всё движенія націопальной жизни, все подвести къ одному уровню. Следствіемъ было чрезвычайное распространение бюрократии, которая оставалась для центральной власти единственнымъ средствомъ управленія и контроля. За обществомъ не признавалось никакого значенія; общественное мивніе линіено было всякаго вліянія; общество не могло само ничего дёлать въ своихъ интересахъ, даже самыхъ элементарныхъ, и могло двигаться только въ данныхъ рамкахъ; за него думали и дъйствовали канцелярін, нему оставалось повиноваться.

Развитіе бюрократін влекло за собой всв неизбъжныя его последствія. Во всёхъ делахъ, въ администраціи и суде, господствовало бумажное производство, совершавшееся въ канцелярской тайнъ, недоступное не только критикъ, но даже свъдвнію общественнаго мивнія, не имвишее падъ собой пикакого ограниченія и контроля, кром'є власти непосредственнаго высшаго начальства, которое считало себя всевъдущимъ и непогръщимымъ и не находило интереса открывать недостатки своего въдомства. Каждая власть была всесильна надъ тъмъ, что было ниже ея, и въ свою очередь безотвътна передъ высшей инстанціей, такъ что въ цёломъ лёстница управленія представляла рядъ ступеней произвола администраціи, противъ котораго были почти беззащитны управляемое общество и народъ. Дёла обыкновенно шли прекрасно и все обстояло благополучно на бумагь, но никто не евфряль бумаги съ дъйствительностью. Случалось иногда, что вопіющее ихъ противоржчіе бросалось въ глаза такъ, что пельзя было его скрыть; следовали изъ высшихъ правительственныхъ областей строгія кары произволу, по въ цъломъ дъла продолжали идти попрежнему.

Понятно, что бюрократія больше и больше парализовала общественныя силы. Не допуская пикакого участія общества вървшенін вопросовъ, затрогивавшихъ самые существенные его интересы; не выслушивая этой занитересованной стороны, бюрократія сама лишала себя запаса св'єдівній о предметі, какой бы могъбыть доставлень участіемъ общества, и рішала эти вопросы по необходимости односторонне или совеймъ невірно, — кромі того,

отдаленіе общества отъ участія въ его собственныхъ дѣлахъ еще больше усиливало ту вѣковую умственную лѣнь, которая и безъ того удручала русское общество и могла стать роковымъ бѣдствіемъ національной жизни,—еслибы событія не пришли, наконецъ, разбудить общество и государство отъ тяжелаго сна. Частныя вредныя дѣйствія бюрократіи также обнаружились

очень скоро. Безконтрольность чиновничества, его огромное размножение и скудное содержание, какое давалось государствомъ на эту многочисленную армію, повели къ крайней его испорченности: взяточничество, противъ котораго оказывались безсильны негодованіе и строгость правительства, господствовало во всёхъ ступеняхъ управленія, отъ низшихъ и до высшихъ. Существовала почти опредълениая такса за тъ или другія услуги чиновничества, за получение мъстъ, за административныя и судебныя ръшенія и т. д. Обычай былъ давнишній, и общество почти мирилось съ нимъ, тъмъ больше, что видъло невозможность для бъднаго чиновпичества существовать однимъ казеннымъ жаловапьемъ. Правительство, безъ сомнѣнія, искренно желало помочь этому печальному положенію вещей, но по обычаю думали помочь ему только новыми бюрократическими мерами, которыя размножили формализмъ, но оказывались совсъмъ безполезны, потому что единственнымъ средствомъ избавиться отъ этого зла было измъненіе самой системы, поднятіе общественнаго мижнія и иниціативы, а этого не считали возможнымъ допустить. Подъ конецъ періода, правительство, наконецъ, серьезно озаботилось чрезмфрнымъ размноженіемъ и испорченностью чиновничеста: предпри-иято было "сокращеніе переписки", уменьшеніе штатовъ, но дѣло оттого поправилось мало: вредъ, производимый исключительной бюрократіей, продолжался, хотя чиновниковъ, быть можетъ, и убавилось; нѣсколько случаевъ суроваго осужденія казнокрадства не уничтожили давнишняго зла.

Наше политическое устройство съ давнихъ временъ отличалось смѣшеніемъ власти законодательной, администраціи и суда. При чрезвычайномъ развитіи бюрократіи, это смѣшеніе отзывалось особенно тяжелыми послѣдствіями. Въ правленіе имп. Александра былъ уже сознанъ этотъ капитальный порокъ нашего устройства, но планы совѣтниковъ Александра, хотѣвшихъ устранить это смѣшеніе властей, не осуществились, и въ послѣдующемъ періодѣ оно продолжалось во всей силѣ. Это спутывало, наконецъ, всѣ правственныя понятія обшества. Законъ и въ крупныхъ и мелкихъ отправленіяхъ своихъ зачастую отступалъ передъ произволомъ бюрократической власти, распоряжавшейся безкон-

трольно каждая въ своемъ районѣ. Старые суды еще доходятъ до нашего времени, и намятна ихъ медленная капцелярская процедура, усложненная множествомъ инстанцій, знаменитая своимъ произволомъ и лихоимствомъ.

Одной изъ главнъйнихъ заботъ того времени было устройство многочисленной арміи, въ которой видѣли и залогъ внѣшняго политическаго могущества, и внутренняго спокойствія. Военная служба слыла самой "благородной" службой. Нѣтъ надобности говорить много объ этой военной системъ, недостатки которой такъ трагически доказаны были крымской войной. На армію уходили лучшія молодыя силы народа, — уходили безвозвратно вслѣдствіе крайне долгаго срока службы, — и самая крупная часть бюджета. Вооруженія Россіи поддерживали ея политическое вліяніе въ Европъ, по это вліяніе, не приносившее пользы самой странъ, раздражало противъ Россіи европейское общественное мнѣніе, вслъдствіе упомянутаго характера русской внѣшней политики. Внутри усиленныя вооруженія отзывались обѣднѣпіемъ народа, изъ среды котораго нанолнялось войско и на плечахъ котораго лежало содержаніе этого войска и всего государственнаго механизма.

Военная дисциплина и парадная выправка играли главивйшую роль въ устройствъ арміи. Въ критическую минуту оказалось, что за этимъ забыты были самыя существенныя потребности арміи на военное время, между прочимъ вооруженіе, которое оказалось совершенно неудовлетворительнымъ въ сравненіи съ вооруженіемъ непріятельскихъ войскъ 1). Защита Севастополя показала, что не было недостатка въ мужествѣ арміи и даже въ военныхъ талантахъ, но организація была пичтожна. Замѣчательный рядъ преобразованій, совершенныхъ въ прошлое царствованіе въ пашемъ военномъ дѣлѣ и затронувшихъ самыя существенныя стороны военнаго устройства, представлялъ самъ по себѣ достаточную критику этого прошедшаго.

Чрезмѣрное развитіе милитаризма захватывало и многія чисто гражданскія отрасли управленія: такъ, вѣдомство межевое, лѣсное, путей сообщенія, горное, инженерное, получили усиленный военный характеръ. писколько не требовавшійся сущностью дѣла;

<sup>1)</sup> Когда это положеніе діла измінилось въ прошлое царствованіе, люди, бывшіе свидітелями прежняго порядка, раскрыли вполий его педостатки въ разсказахъ, перілае поразительныхъ, — къ сожалізнію только, раскрыли поздно. Разсказы этого роди польняются до сихъ порь: укажемъ для приміра поміщенныя въ "Р. Архивій (1870) зосноминанія одного полкового казначен (очень близкаго свидітеля) о поряткахъ въ интендантекомъ відомстві во время Крымской войны.

наконецъ, уголовное судопроизводство, по многимъ родамъ дёлъ, также стало переходить въ въдъніе военныхъ судовъ. Современники объясняли это предпочтение военныхъ порядковъ тъмъ, что высшая власть не дов'вряла медленной и лихоимной гражданской бюрократіи. Надобио полагать, что это объясненіе была вфрно, но насколько самая возможность нодобнаго недовёрія свидётельствовала о пормальности такого положенія вещей, всегда ли такая перемъпа ролей оказывала дъйствительную помощь, и не теряли ли, напротивъ, спеціальныя дізла, какъ упомянутыя выше, отъ военныхъ порядковъ, и особенно уголовное судопроизводство въ делахъ, не имеющихъ никакого отношения къ военнымъ предметамъ? Наконецъ, почему же сохранялась въ другихъ отраеляхъ та испорченная бюрократія, которой не дов' ряди здісь? Рядомъ съ этимъ совершалось другое явленіе: идеаломъ службы была служба военная. Она сообщала извъстныя качества, которыя считались лучшими качествами служащаго человъка: безпрекословное чинопочитапіе, механическую исполнительность, суетливую расторопность. Поэтому, военная служба открывала дорогу во всф отрасли управленія, не исключая и очень спеціальныхъ, какъ, напр., гусарская служба вела къ оберъ-прокурорству при св. синодъ; предполагалось, что упомянутыя качества делаютъ военнаго человъка годнымъ во всякой службъ, какая бы ни была ему указана. Такъ, всего чаще назначались военные попечителями учебныхъ округовъ, и т. п. Но нужны ли и достаточны ли военныя доблести въ дълахъ школы и науки?

Тоже начало правительственнаго авторитета проводилось въ дълахъ церковныхъ. Наша церковь, со временъ Петра Великаго патріарха, стала въ подчиненное отношеніе къ и послѣдняго свътской власти, которая, предоставляя ей предметы спеціально исключительно духовные, никогда не уступала рѣшающаго голоса, какъ только церковный вопросъ имфлъ связь съ политическими и общественными отношеніями. Немногіе голоса, которые въ теченіи XVIII-го стольтія рышались говорить въ пользу независимости церкви, пропадали безследно: она была безпрекословно подчинена гражданской власти, и церковное управленіе шло заурядъ со всякой другой администраціей. Теперь этотъ порядокъ оставался неизмѣннымъ, но также получилъ еще большую бюрократическую определенность и строгость. При Александре I была разъ допущена некоторая тёпь религіозной свободы, которая, между прочимъ, выразилась разръшеніемъ масопскихъ ложъ н библейскаго общества и терпимостью къ расколу, напр., къ духоборству. Теперь масонскія ложи, закрытыя при Александр'в, были запрещены еще разъ; библейское общество, пріостановленное при Александрѣ, было упразднено окончательно; терпимость для раскола кончилась. Взглядъ, господствовавшій теперь, вообще не допускалъ никакихъ "вмѣшательствъ" общества въ дѣла, которыя считались уже обезпеченными, если для нихъ существовали особыя канцеляріи; предполагалось, что канцеляріи знаютъ вообще наилучшимъ образомъ то, что имъ поручено, и частнымъ людямъ не было уже никакого дѣла до этихъ предметовъ.

Положение раскола значительно изм'єнилось со временъ Александра. Этотъ періодъ былъ въ особенности временемъ систематическаго преследованія. Господствовавшій взглядъ требоваль полнаго единства и форменнаго однообразія въ церковной, какъ въ гражданской жизни націи, а расколь быль вопіющимь нарушепіемъ этой дисциплины. Діла о расколів трактовались какъ государственная тайна; составлялись многоразличные комитеты для опредъленія раскольничьихъ толковъ и степени ихъ государственной опасности, при чемъ различные секретные комитеты (со стороны церковной власти, министерства внутр. дёлъ, высшей полиціи) не знали иногда даже о существованіи одинъ другого. Невозможность преодольть расколь административно-полицейскими мърами, вслъдствіе самой громадности дъла, заставила ограничить пресл'єдованіе и направить его въ особенности противъ техъ секть, которыя были признаны наиболже вредными. Преследованіе производилось тёми же средствами полицейской бюрократіи, и испорченность чиновничества делала то, что преследуемые откупались: чиновники считали раскольничьи дёла прибыльной статьей; расколь искоренялся на бумагѣ, а на самомъ дѣлѣ не думалъ уменьшаться. Въ раскольпичьей массъ еще больше распространялись скрытность и недовъріе къ оффиціальнымъ властямъ, и къ прежнимъ сектамъ стали прибавляться новыя, вновь изобрѣтаемыя подъ вліяніемъ существовавшихъ условій 1). Когда, въ царствованіе Александра II, наступилъ опять болье мягкій образь действій по расколу, когда съ него быль снять канцелярскій секреть, и онь сталь предметомъ литературныхъ разъясненій, историческихъ и бытовыхъ, — то однимъ изъ первыхъ указаній литературы быль факть, что оффиціальная цифра раскола, по прежнимъ свъдъніямъ министерства внутреннихъ дълъ, далеко не представляла цифры действительной. Такимъ образомъ, высшая власть, при всехъ своихъ средствахъ, не знала даже

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Такъ, напримъръ, думаютъ объ особенномъ распространенія пъ то царствованіе секты "странниковъ".

численности раскола; точно также не знала она настоящаго отношенія пизнихъ бюрократическихъ властей къ расколу, который былъ для нихъ предметовъ эксилуатаціи, и не знала д'яйствительнаго значенія раскола въ народной средѣ. Болѣе гуманное отношеніе къ расколу въ наше время стало производить "обращенія" гораздо болѣе искреннія и д'яйствительныя, чѣмъ бывало прежде, и вообще, даже теперь, успѣло подѣйствовать противъ раскола несравненно сильнѣе, чѣмъ всѣ преслѣдованія прошлыхъ десятилѣтій. Нѣтъ сомиѣнія, что только дальпѣйшее развитіе и большая широта этой терпимости могутъ вообще дать церковнонароднымъ отношеніямъ то нормальное положеніе, какого имъ до сихъ поръ недостаетъ.

Какъ вопросъ о расколѣ былъ дѣломъ бюрократіи и оставался секретомъ для общества, такъ оно оставалось чуждо и другимъ явленіямъ, совершавшимся въ области церкви. Однимъ изъ самыхъ крупныхъ событій этого рода въ теченіе описываемыхъ десятилѣтій было возсоединеніе уніатовъ. Это актъ, который долженъ былъ восполнить историческій ущербъ, понесенный русской церковью въ XVI - мъ столѣтіи, совершился чисто оффиціальнымъ образомъ: общество не знало о приготовлявшемся событіи, не участвовало своимъ содѣйствіемъ или мнѣніемъ въ его совершеніи, и должно было просто принять его, какъ совершившійся фактъ. Эготъ способъ дѣйствій шелъ вообще въ параллель съ образомъ дѣйствій относительно Польши и западнаго края: власть устраняла всякое участіе общественнаго мнѣнія, и дѣйствуя только силой авторитета, должна была довольствоваться результатами, которые были удовлетворительны въ формальномъ отношеніи, но, какъ стало ясно впослѣдствіи, не давали прочнаго, дѣйствительнаго разрѣшенія вопроса...

Традиціонный порядокъ вещей не улучшился и во внутренней церковной жизни. Отношеніе церкви къ обществу было слишкомъ внѣшнее: при полномъ подчиненіи государству, церковное управленіе слишкомъ часто было орудіемъ административно-полицейскихъ цѣлей, относилось къ обществу сухо и формально и вообще отличалось тѣми свойствами, противъ которыхъ въ послѣддующее время печать успѣла высказаться весьма рѣшительно (газеты "День", "Москва") и противъ которыхъ теперь замѣтно извѣстное движеніе въ самомъ духовенствѣ. Этотъ формализмъ отношеній церкви къ обществу усиливался безправнымъ положеніемъ низшаго духовенства: епархіальная власть была надъ нимъ всесильна. Священникъ былъ связанъ не только въ своихъ іерархическихъ отношеніяхъ, но и въ отношеніяхъ къ паствѣ: если

не опибаемся, и до сихъ поръ, чтобы сказать проповѣдь, священникъ обязанъ представить ее на "благословеніе", т.-е. на цензуру къ своему начальству. И не только живое слово этимъ связывалось; стѣсненіе невыгодно отражалось и на самомъ содержаніи проповѣдей, которыя чрезвычайно рѣдко выходили изъ обыкновенныхъ реторическихъ общихъ мѣстъ, а своимъ полу-славянскимъ языкомъ, который считался обязательнымъ, еще больше удалялись отъ жизни. Духовное образованіе, представляемое семинаріями, совершалось по преданіямъ XVIII-го столѣтія и мало содѣйствовало сближенію духовнаго сословія съ обществомъ и его умственными интересами. Духовенство выдѣлялось въ касту и оставалось внѣ того движенія, которое совершалось въ свѣтской наукъ и литературѣ.

Дѣло народнаго просвѣщенія шло, въ сущности, въ тѣхъ формахъ, какія даны были ему въ царствованіе имп. Александра. Время дѣлало свое, и ученое образованіе оказывало успѣхи вслѣдствіе того, что европейская наука начинала пріобрѣтать достойныхъ и компетентныхъ дѣятелей, и отдѣльныя мѣры правительства, о которыхъ упомянемъ дальше, принесли несомвѣнную пользу русской наукѣ. Но, въ сущности, положеніе науки въ обществѣ оставалось и теперь столь же непрочно, какъ и прежде; образованіе, которое должна была давать школа, было слишкомъ ограниченно и по своему распространенію, и по содержанію.

Прежде всего, "пародное просвъщене" по прежнему ограничивалось только верхними свободными сословіями, въ очень небольной степени существовало для низшаго городского населенія и вовсе не существовало для крестьянъ, т.-е. именно для парода, для основы паціп. Крѣпостное право продолжало дѣлать школу недоступной для крестьянства. Опо было недоступно и для цѣлой народной массы, — не только по ея матеріальному положенію, но и по взгляду, который находилъ образованіе безполезнымъ и даже вреднымъ для пизшихъ классовъ, и который въ теченіе всего описываемаго періода съ упорствомъ старался подавлять "необузданное (?) стремленіе молодыхъ людей изъ низшихъ сословій къ высшему образованію, изъемлющему ихъ изъ первобытнаго состоянія безъ пользы для государства". Этотъ принципъ дѣйствовалъ вполнѣ успѣшно.

Дѣло университетовъ въ началѣ онисываемаго періода стало лучше, чѣмъ было въ нослѣдніе годы имн. Александра; изъ университетовъ вышли и въ нихъ потомъ дѣйствовали ученые и писатели, оказавшіе важное вліяніе на умственное развитіе рус-

скаго общества; тъмъ не менъе, положение университетовъ въ цъломъ было очень неблагопріятное. Высшія сферы имъли процѣломъ было очень неблагопріятное. Высшія сферы имѣли противъ нихъ предубѣжденіе, сохранившееся отъ временъ Александра и вновь нодкрѣпленное вліяніемъ германскаго и австрійскаго обскурантизма. Со времени безпокойствъ въ германскихъ университетахъ въ десятыхъ и двадцатыхъ годахъ, нѣмецкія правительства смотрѣли на университеты, какъ на гнѣздо "демагогическихъ происковъ", и извѣстно, съ какой наглостью и съ какимъ уснѣхомъ Магницкій эксплуатировалъ эту тему на нашихъ университетахъ, увѣривши власти, что наши университеты (находившеся въ младенческомъ состояніи) также заражены вольнодумийся въ младенческомъ состояніи) также заражены вольнодумийся въ младенческомъ состояніи) также заражены вольнодумийся въ младенческомъ состояніи уналенъ на нервыхъ же ноствомъ. Магницкій быль, правда, удаленъ на первыхъ же порахъ новаго царствованія (потому что раньше, въ порывахъ своей наглости, успѣлъ, говорятъ, задѣть весьма высокопоставленныхъ лицъ), и безобразія его были прекращены, — по это вовсе не означало уничтоженія реакціонной системы, и въ министерствъ держались еще нъсколько лъть сначала Шишковъ, потомъ Ливенъ, оба люди очень старой школы и точно также предубъжденные противъ образованія. Извъстно, какія нопятія предуовжденные противъ образованія. Нзвъстно, какія понятія вообще имѣлъ Шишковъ о паукѣ; взятый Александромъ I въ минуту затрудненія, какъ человѣкъ, противъ котораго не было возможно ни малѣйшее обвиненіе въ вольнодумствѣ, которымъ тогда перекорялись даже сами обскурантныя партіи, принадлежа къ разнымъ системамъ мракобѣсія, —Пишковъ, очевидно, держался только какъ почтенная и безобидная древность. Ливенъ былъ піэтистъ, и едва ли лучше Шишкова удовлетворялъ требованіямъ своего положенія. Впервые мъсто министра пароднаго просвъщенія занято было челов'єкомъ, д'єйствительно образованнымъ тогда, когда былъ назначенъ Уваровъ. Но и самъ Уваровъ не удовлетворялъ требованіямъ д'єла, мало чувствовалъ и защищалъ насущную потребность образованія для общества и особенно для народа: онъ вовсе не шелъ наравн'є съ развивавшимися умственстремленіями общества, самъ преслідоваль вини сколько свободныя проявленія литературы, — но даже его мижнія казались слишкомъ смѣлы въ тогдашнемъ оффиціальномъ мірѣ, и при всей умѣренности своихъ взглядовъ, при всей дипломатической осторожности своего образа дѣйствій, онъ былъ не въ силахъ отстаивать дёло просвёщенія и университетовъ отъ предуб'яжденій, господствовавшихъ въ высшей правительственной сфер'є и, наконецъ, долженъ былъ оставить свое м'єсто. Про его преемникахъ снова пошли въ ходъ понятія, совершенно напоминавшія

піэтистовъ временъ импер. Александра <sup>1</sup>). Событія 1848 года совершенно неожиданно отозвались у насъ увеличеніемъ строгостей, усиленіемъ надзора за университетами, за литературой и общественнымъ митиемъ. Странно сказать, но въ русскомъ обществъ также опасались революціоннаго броженія. Едва ли нужно говорить, что на дѣлѣ не представлялось и тѣни какой-нибудь опасности: масса общества предавалась безмятежному сну....

Университеты въ лучшую пору уваровскаго управленія пріобръли запасъ русскихъ профессоровъ, окончившихъ свое ученое воспитаніе за грапицей и стоявшихъ на уровит европейской науки; и значительно подпялись сравнительно съ прежнимъ. Дъятельность университетовъ могла бы служить опорой для распространенія въ русской жизни общественнаго сознанія и вкуса къ паукъ, къ сожалънию, эта дъятельность была слишкомъ стъснена тым крайнимъ недовърјемъ, о которомъ мы упоминали: исходя изъ лучшихъ вліяній пауки и литературы, она вовсе не была во вкусѣ опеки. Высшая власть подозрительно смотрѣла на университетскую жизнь; попечители округовъ, почти всегда назначавшеся изълицъ, по прежней служов совершенно чуждыхъ учебному въдомству, почти всегда раздъляли эту подозрительность, не имъли ни интереса, ни пониманія въ дъль просвъщенія и, главнымъ образомъ, видъли свое дъло въ полицейскомъ присмотръ. Недостатокъ правственнаго и умственнаго простора не могъ не стъснять образовательной дъятельности университетовъ; онъ дъйетвовалъ подавляющимъ образомъ, часто превращалъ профессуру въ простое отправление ученаго промысла и подвергалъ тяжелому иснытанію ревность и эпергію лучшихъ людей, которымъ именно всего больше приходилось чувствовать на себъ этотъ гнетъ. Для примфра довольно вспомнить, какъ тяжело доставалось, въ особенности послѣднее время, Грановскому: это былъ одинъ изъ проспъщениъйшихъ людей, какіе только были у пасъ въ то время, одинъ изъ избранныхъ умовъ, стоявшихъ во главѣ нашей образованности, человътъ самыхъ спокойныхъ политическихъ убъжденій, ум'вренность которыхъ стала даже новодомъ раздора его съ пекоторыми изъ его ближайшихъ другей, паконецъ, человекъ, пользовавшийся большой популярностью и уважениемъ въ образованномъ обществъ, и все это не спасло его отъ притъсненій и отъ полицейскаго надзора, -- напротивъ.

Мы упоминали о томъ духѣ милитаризма и военной дисцип-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ср. объ этомъ и вообще о характерѣ тогдашней системы любопытныя замѣчанія въ Р. Архивѣ, 1868, стр. 989—991.

лины, который вообще старались тогда распространить и на пріемы управленія и на общественную жизнь. Особеннымъ разсадникомъ его служило въ особенности военное воспитание, долженствовавшее готовить офицеровъ для арміи. Впоследствін само правительство-въроятно, опять по тому же опыту крымской войны — убъдилось, какъ мало удовлетворительно было это воснитаніе, которое ставило воспитанника съ самаго д'ятства въ строгія формы службы, обращало все внимание на вифинною военную дрессировку и, забывая потребности общаго воснитанія, готовило людей, знавшихъ рутину фрунтовой службы, но мало развитыхъ и мало способныхъ къ самостоятельному и сознательному дъйствію даже въ своей спеціальности. Реформа военно-учебныхъ заведеній въ царствованіе имп. Александра II отвергла эту систему военной дрессировки съ малолътства и поставила своимъ принципомъ то несомивние върное правиле, что воспитание общеобразовательное должно быть первой ступенью, а спеціальное уже второй...

Не будемъ приводить дальнёйшихъ примёровъ того, какъ взгляды, господствовавшие въ высшихъ сферахъ, отражались въ различныхъ областяхъ управленія, какъ принципъ исключительнаго авторитета всюду вносилъ правительственный надзоръ и опеку, въ формъ военной и бюрократической, вездъ стъсняя и подавляя самостоятельныя движенія общества. Принятая система была въ самомъ полномъ смыслѣ охранительная — система Свящеппаго Союза во вившней и внутренней политикв, защита абсолютнаго монархического припципа въ другихъ государствахъ и суровое осуществленіе патріархальной абсолютной монархіи внутри. Несмотря на то, что вся практика жизни указывала на отсутствіе политической зрелости общества; несмотря на то, что система именно заботилась о томъ, чтобы въ это общество не проникалъ никакой элементъ политическаго движенія; несмотря па то, что бросалось въ глаза, какъ много еще оставалось Россіи сдёлать въ образованіи, общественныхъ правахъ и учрежденіяхъ для того, чтобы походить на европейскіе народы,—песмотря на все это система, проникнутая увѣрепностью въ непогрѣшимости своихъ пачалъ и, въроятно, основываясь также на визишемъ политическомъ значении Россіи въ Европъ, утверждала, что Россія уже достигла самостоятельности и извив, и внутри. Русская жизнь считалась вступившей въ свой окончательно зрёлый возрастъ и отдълена была отъ жизни общеевропейской и даже противопоставлена послъдней заявленіемъ исключительныхъ особенностей, дававшихъ русской жизни положеніе, независимое отъ теченія европейскаго развитія и даже совсѣмъ чуждое ему: особенности Россіи относительно политическихъ формъ и религіознаго характера выражены были извѣстными началами, выставленными и истолкованными въ самомъ исключительномъ смыслѣ; особенность бытовая и культурная выражена была народностью, понятою еще менѣе удовлетворительно.

Эти начала были, кромъ того, непререкаемы: въ нихъ была категорически высказана вся программа русской жизни, они указывались въ прошедшей исторіи и предполагались въ будущемъ,— въ такомъ же смыслъ, какъ въ "Исторіи" и въ "Запискъ" Карамзина, который съ самыхъ первыхъ въковъ видитъ въ Россіи такое же, только менъе сложное, государство, какъ въ девятнадцатомъ стольтіи, и открываетъ въ немъ тв же отличительныя начала. Нельзя не замътить сходства и въ самомъ осуществленіи правительственнаго идеала съ той программой, какую предпола-галъ Караманиъ. Дъйствительно, въ течение описываемыхъ десятильтій, характеръ правленія былъ именно тотъ патріархальноконсервативный, который казался такимъ всеразръшающимъ и привлекательнымъ Карамзину. Мы говорили о результатахъ: въ копцѣ копцовъ нельзя было не видѣть, что за наружнымъ порядкомъ было мало дѣйствительныхъ улучшеній и успѣховъ и, напротивъ, накопилось столько административной и общественной порчи, что, наконецъ, для всѣхъ стала очевидна необходимость иного пути, необходимость цълаго ряда реформъ, которыя и отмътили царствованіе Александра II, какъ начинавшееся исполненіе давно назрѣвшей задачи, какъ давно необходимый переломъ въ исторіи.

Люди, близко видѣвшіе высшія сферы прежпяго періода, положительно говорять, что въ пихъ было искреннее желаніе улучшеній, папр., расположеніе къ освобожденію крестьянь, къ упичтоженію бюрократической испорченности и т. п. Но, къ удивленію, для этого не было едѣлано ничего, или, по крайней мѣрѣ, пичего эпергическаго и дѣйствительнаго. При всемъ громадномъ авторитетѣ, который сама власть очень хорошо сознавала, она отказывалась отъ рѣнительныхъ дѣйствій но этимъ предметамъ, она считала ихъ слинкомъ трудными, имѣла опасенія о благонолучномъ ихъ разрѣшеніи. Такъ, напримѣръ, было въ крестьянскомъ вопросѣ, —хотя въ тоже время власть не останавлявалась передъ самыми крутыми мѣрами противъ такъ-называемыхъ крестьянскихъ "бунтовъ", — настояцій смыслъ которыхъ можетъ теперь уже не требовать особыхъ разъясненій. Какъ

объясняется это противоръчіе между твердымъ сознаніемъ безграничнаго авторитета и безсиліемъ въ разръщеніи настоятельнъйшихъ трудностей и уничтоженіи самыхъ воніющихъ злоупотребленій, до сихъ поръ трудно сказать 1).

Причины этому могли быть различны. Предстоявшее вопросы, прежде всего, выходили изъ рутины дель, какія обыкновенно приходилось ръшать правительственной власти. Уже съ давнихъ временъ власть успокоилась на существующемъ порядкъ вещей. Нововведенія, какія дълались послъ великихъ Петровскихъ реформъ, почти никогда больше не затрогивали коренныхъ вопросовъ государственнаго и общественнаго быта; власть много новаго въ административныхъ способахъ, но почти не касалась существеннаго - ни крѣпостного права, ни системы податей, ни рекрутства, ни управленія, ни множества другихъ вещей, которыя имъли громадное значение въ народной жизни, были тяжкимъ бременемъ для народа и, даже въ интересъ самого государства, требовали коренного и глубокаго преобразованія. Со временъ Петра (особенно въ серединъ XVIII-го въка) власть была или беззаботна въ этихъ предметахъ, или опасалась ихъ трогать, видя въ нихъ такъ-называемыя "основы" нашей жизни (тъмъ больше, что для высшаго класса—таинственнаго, который имѣлъ по крайней мѣрѣ придворное вліяніе—старые порядки были всего чаще выгодны)—нли же индифферентны. При Екатеринѣ II поднимался отвлеченный вопросъ объ облегченіи крѣпостного права и кончился обширными раздачами населенныхъ имѣній; Александръ I возымѣлъ сильную антипатію ко многимъ подобнымъ порядкамъ русской жизни, но не исполнилъ главнфйшихъ изъ своихъ преобразовательныхъ плановъ, отчасти по недостатку характера, отчасти по недостатку знанія русской жизни: этого знанія недоставало и у его молодыхъ сов'єтниковъ, а старые были убъждены, что преобразовывать было нечего, потому что прежніе порядки дъйствительно внолнъ соотвътствовали привычнымъ эгоистическимъ интересамъ высшаго сословія. Старые совътники успъли, наконецъ, убъдить императора Алексаидра, что для русской жизни пенужны никакія реформы, что мы и безъ того велики и насъ "боятся въ Европъ".

Новый періодъ, вторая четверть стольтія, не задавался шикакими идеально-великодушными планами, какъ имп. Александръ, напротивъ, относился къ подобнымъ вещамъ очень враждебно;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) См. исторію безсильных в попыток в ръшенія крестьянскаго вопроса во второй четверти стольтія въ книгь г. Семевскаго.

онъ желалъ улучшеній въ формахъ управленія, искалъ вижшнихъ государственныхъ выгодъ, руководясь и административными со-ображеніями, и заботами о народномъ благосостояніи, но при этомъ не хотълъ ни на минуту выйти изъ роли безусловнаго авторитета, и это последнее едва ли не было одной изъ главныхъ причинъ, почему планы улучшеній не состоялись или ограничились немногими слабыми начатками. Власть отчасти не знала, какъ и во времена имп. Александра, всего характера вещей, и если видъла иногда совершавшияся злоупотребления, то не видъла всего ихъ объема или употребляла противъ нихъ мъры и совъты той же бюрократіи, въ честпость которой сама не върила. Такъ, едва ли она знала въ истинномъ свътъ смыслъ и практику крѣпостного права, вообще тягостное положеніе на-родной массы. Наконецъ, она слишкомъ легко допускала обманывать себя вившней выставкой норядка и подготовленными впечатлѣніями. Отчасти, между прочимъ, вслѣдствіе той же исключительности авторитета, не допускавшей выраженій общественнаго мнёнія, власть, вёроятно, преувеличивала вещи; съ другой стороны, напр., могла думать, что препятствія для нововведеній, облегчающихъ пародъ, неодолимы, что, напр., освобождение крестьянъ вызоветъ большое и даже опасное недовольство помъщиковъ или онасное волненіе крестьянъ и т. п. Словомъ, вина неудачъ была въ самой сущности положенія: такія реформы едвали возможны были вообще для тёхъ понятій объ авторитетъ, слишкомъ нетерпимыхъ и исключительныхъ: присвоивая себъ всъ отправленія государства и общества, авторитетъ хотѣлъ не только дѣйствовать, по и думать за всѣхт, пе допускалъ никакой общественной иниціативы или мифнія; издавна отвыкши отъ голоса общества, не признаваль у общества иныхъ потребностей, кром'в твхъ, какія самъ ему предоставлялъ. Между тімь, самыя реформы, какія были нужны и какія только и могли помочь замъченнымъ недостаткамъ, въ своемъ результатѣ (который власть должна была, въ извъстной степени, предполагать) представляли собой, во-первыхъ, возвышение общественнаго элемента, -- потому что такое дъйствіе должна была необходимо имъть всякая освободительная мъра, - во-вторыхъ, реформы едва ли могли быть практически исполнены безъ участія самого общества, одинми бюрократическими средствами, следовательно, опять должны были дать известный просторъ общественному мивнію. Ни то, ни другое не входило, однако, въ виды власти и даже прямо противоръчило ея представленіямъ о своемъ достоинствъ. Такъ, ръшеніе крестьянскаго вопроса необходимо вело бы за собой мысль объ извѣстной общественной свободь, а эта послъдняя вообще представлялась только вреднымъ мечтаніемъ, порожденіемъ западной необузданности.

Общественные правы понятнымъ образомъ отражали въ себъ господствующую систему: общества, мало развитыя политически и мало образованныя, обыкновенно бывають слишкомъ доступны подобнымъ вліяніямъ. Большинство, по своему давнишнему характеру, совершенно отв'вчало тому, что отъ него требовалось. Это было полное отсутствие всякаго самостоятельнаго объ общественныхъ предметахъ; эти предметы даже были и мало извъстны, такъ какъ правительство допускало только весьма ограниченную и только оффиціальную публичность своихъ действій, и обсуждение вопросовъ внутренней политики было совершенно закрыто отъ общества и литературы. Разговоры объ этихъ предметахъ велись съ крайней осторожностью; немногія попытки писать о нихъ дълались только подъ секретомъ; если правительство иногда находило необходимость въ содъйствіи ученаго и литературнаго изысканія, то и эти сочиненія (какъ, напр., книга Надеждина о скопцахъ, книжка Даля о томъ же, и т. п.) или оставались въ рукописяхъ и пропадали въ канцелярскихъ архивахъ, или печатались въ самомъ ограниченномъ числъ экземпляровъ только для оффиціальнаго употребленія, и лишь изрѣдка подъ великою тайной проникали въ публику. Большинство, быть можеть, еще менье прежняго стало интересоваться ходомъ вещей, или довольствовалось оффиціальными сведеніями и слухами; еще больше привыкало полагаться вполнъ на авторитетъ. Оттого впоследствіи это общество и бросилось съ такимъ жаромъ на общественные вопросы: они имъли всю прелесть новизны, слишкомъ долго лежавшей подъ запретомъ.

Въ такихъ практическихъ условіяхъ складывалось то представленіе о русской жизни, которое оффиціально господствовало въ теченіе описываемыхъ десятильтій и краеугольнымъ камнемъ котораго былъ упомянутый символъ, высказанный впервые, если не ошибаемся, Уваровымъ и посль охотно повторяемый, какъ удачная, котя не вполнъ ясная формула. Сущность этого представленія состояла въ томъ, что Россія есть совершенно особое государство и особая національность, непохожія на государства и національности Европы. На этомъ основаніи она отличается и должна отличаться отъ Европы всьми основными чертами національнаго и государственнаго быта: къ ней совершенно неприложимы требованія и стремленія европейской жизни. Въ ней господствуеть наилучшій порядокъ вещей, согласный съ требованіями религіи и истинной политической мудрости. Европа

им веть свои историческія отличія: въ религіи - католицизмъ или протестантство, въ государствъ-конституціонныя или республиканскія учрежденія, въ обществъ - свободу слова и печати, свободу общественную и т. п.; она гордится ими, какъ сомъ и преимуществомъ, но этотъ прогрессъ есть заблуждение и результать французского вольнодумства и революціи, поправшей въ прошломъ стольтіп религію и монархію, и хотя укрощенной, но оставившей следы своего пагубнаго вліянія и зародыши дальнъйшихъ европейскихъ безпорядковъ и волненія умовъ. Россія осталась свободна отъ этихъ тлетворныхъ вліяній, которыя только разъ пришли возмутить ея общественное спокойствіе. Она сохранила въ цълости преданія въковъ и, будучи тъмъ предохранена отъ безпокойствъ и обмановъ конституціонныхъ, не можетъ сочувствовать либеральнымъ стремленіямъ, какія обнаруживаются и даже находять списхождение правительствь въ разныхъ государствахъ Европы, и не можетъ не поддерживать съ своей стороны принципа чистой монархіи. Въ религіозномъ отношеніи Россія также поставлена въ положеніе, несходное съ европейскимъ, исключительное и завидное. Ея исповеданіе заимствовано изъ византійскаго источника, в'врно хранившаго древнія преданія церкви, и Россія осталась свободна отъ тѣхъ религіозныхъ волненій, которыя первоначально отклонили отъ истиппаго пути католическую церковь, а потомъ поселили распри въ ея собственной средъ и произвели протестантизмъ съ его безчисленными сектами. Правда, въ русской церкви также происходили несоглаеія, и часть невъжественнаго народа ушла въ расколъ, но правительство и церковь употребляють всь убъжденія и особливо мъры строгости къ возвращенію заблудшихъ и къ искорененію ихъ заблужденій. Эти отщепенцы не имфютъ и не должны имфть мѣста въ государствѣ православномъ; они заслуживають нѣкотораго списхожденія по ихъ невѣжеству, когда ихъ заблужденія не приносять значительнаго вреда, но вообще терпимы быть не могутъ.

Россія и во внутреннемъ своемъ бытѣ не похожа на евронейскіе народы. Ее можно назвать вообще особою частью свѣта. Съ своими особыми учрежденіями, съ древней вѣрой, она сохранила натріархальныя добродѣтели, мало извѣстныя народамъ занаднымъ. Таково, прежде всего, народное благочестіе, полное довѣріе народа къ предержащимъ властямъ и безпрекословное повиновеніе; такова простота правовъ и потребностей, не избалованныхъ росконью и не нуждающихся въ пей. Нашъ бытъ удивляетъ иностранцевъ и иногда вызываетъ ихъ осужденія; но онъ отвѣчаетъ нашимъ правамъ и свидѣтельствуетъ о неиспорченности народа: такъ, крѣпостное право (хотя и нуждающееся въ улучшенін) сохравяетъ въ себѣ много патріархальнаго: хорошій помѣщикъ лучше охраняетъ интересы крестьянъ, чѣмъ могли бы они сами, и положеніе русскаго крестьянина лучше положенія западнаго рабочаго.

Европа, конечно, опередила Россію въ цивилизаціи и наукѣ; но зато Россія не знаетъ ихъ злоупотребленій и предохраняется отъ нихъ. Высшія учрежденія блюдутъ за тѣмъ, чтобы наука приносила только полезное, и запрещаютъ все, что можетъ повести къ вреднымъ умствованіямъ. Надзоръ цензурный за привозимыми иностранными книгами и своею печатью стремится къ этой цѣли. Къ намъ не проникаютъ извращенныя умствованія западныхъ вольнодумцевъ, тѣ необузданныя ученія, которыя нарушаютъ въ Европѣ общественное спокойствіе и наполняютъ умы ложными теоріями и неуваженіемъ къ власти и порядку. Тотъ же авторитетъ строго караетъ у насъ случающіяся нарушенія правилъ и пресѣкаетъ ихъ вредное дѣйствіе.

На этихъ основаніяхъ Россія процвѣтаетъ, наслаждаясь внутреннимъ спокойствіемъ. Она сильна своимъ громаднымъ протяженіемъ, многочисленностью племенъ и патріархальными добродѣтелями народа. Извнѣ она не боится враговъ; ея голосъ рѣшаетъ европейскія дѣла, поддерживаетъ колеблющійся порядокъ; ея оружіе, милліонъ штыковъ, можетъ поддержать это вліяніе, и ему случалось наказывать и истреблять революціонную крамолу.

О внутреннемъ порядкѣ дѣлъ было такое же представленіе. Его основы не могли подлежать сомнънію. Управленіе утверждается на всеобщемъ, всестороннемъ и исключительномъ попеченіи власти о благь народа. Устройство государства не представляетъ никакого дъленія властей, которое производитъ столько постоянныхъ столкновеній въ другихъ странахъ, и никакой борьбы однъхъ частей націи или сословій противъ другихъ, - всъмъ, напротивъ, назначено опредъленное мъсто, и надъ всъми возвышается одинъ руководящій авторитетъ. Есть недостатки въ практическомъ теченіи діль, но они происходять не отъ несовершенства законовъ и учрежденій, а отъ неисполненія этихъ законовъ и отъ людскихъ пороковъ. Люди должны исправиться усиленіемъ надзора, воспитаніемъ въ строгой дисциплинь, устраненіемъ вредныхъ книгъ, строгой цензурой и т. н. Всѣ эти мъры вообще необходимы для удержанія въ обществъ должнаго порядка и спокойствія...

Однимъ словомъ, система представляла выработанное цёлое;

въ ней были, однако, ифкоторыя неясности. Такая неясность была въ крестьянскомъ вопросъ, гдъ система колебалась между требованіями челов вколюбія и даже требованіями политическаго благоразумія съ одной стороны, и съ другой—нежеланіемъ раскрыть недостатокъ въ существующемъ порядкъ вещей, начать ломку учрежденій, которая могла бы отразиться въ умахъ появленіемъ либеральныхъ идей. Такое же колебаніе существовало въ нъкоторыхъ вопросахъ вившней политики, - въ особенности въ славянскомъ вопросъ. Россія вступплась (вмъсть съ другими державами) за дъло грековъ, покипутое при Александръ I, и признала правственную обязанность подать помощь единовърцамъ, такая же обязанность была къ турецкимъ славянамъ, не только единовърнымъ, но и единоплеменнымъ, -- но этой обязанности противоръчило признаніе права (турецкой) монархіи. Освобожденіе славянскихъ народовъ могло быть достигнуто только ихъ возстаніемъ, слъдовательно, Россіи необходимо было бы вступить въ связь съ революціоннымъ движеніемъ, а это было невозможно. Вопросъ такъ и остался невыясненнымъ: Россія оказывала славинскимъ племенамъ свое политическое содъйствіе только въ извъстной мъръ; въ русскомъ обществъ система допускала въ нъкоторой степени пропаганду славянофильства, оказала ей помощь учрежденіемъ славянской канедры въ университетахъ и т. п., допускала высказываться фантастическимъ мечтаніямъ о "полуночномъ орлъ", простирающемъ крылья надъ всъмъ міромъ, по въ то же время подавляла всё нёсколько пылкія выраженія славянофильства въ обществъ. Наконецъ, не говоря о другихъ примърахъ, молчаніе, наложенное на общество и литературу, было, конечно, естественнымъ слъдствіемъ системы, присвоивавшей себъ исключительную непогръшимость и не допускавшей возраженій, но вмісті было признакомъ того же колебанія и неискренности, -- потому что, напримъръ, цензурныя запрещенія не только останавливали какія бы то ни было вм'єшательства литературы въ настоящее теченіе діль, но распространялись даже на извъстные и несомпънные исторические факты, о которыхъ, однако, не позволялось говорить, на многія вопіющія явленія народной и общественной жизни, о которыхъ знала сама власть, но которыя также старалась скрыть цензурными запрещеніями.

Если были такія неясности, колебанія и противорѣчія въ кругу самой системы, которыя могли вызывать сомнѣнія и возраженія, то еще больше спорныхъ вопросовъ должно было явиться въ томъ случаѣ, если бы приложить критику къ цѣлому ходу жизни. Критическая мысль уже зародилась въ русскомъ обществѣ. Въ

цѣломъ или частями, прямо или косвенно, практически или теоретически критика не могла не коснуться самой системы, заявлявшей себя единственнымъ результатомъ прошедниаго и единственнымъ содержаніемъ русской жизни и ея обязательной программой въ настоящемъ, — и отсюда выросло движеніе, борьба мнѣній, усилія мысли создать критическій выходъ, которыя составляютъ уметвенную исторію описываемыхъ десятилѣтій.

Таковы были нѣкоторыя общія черты того представленія о русской народности, какое господствовало оффиціально въ теченіе описываемаго времени. Въ теоретическомъ смыслѣ, какъ мы замѣчали, это было развитіе или распространеніе идеала, наслѣдованнаго отъ консервативной старины и поддержаннаго европейской реакціей. Въ ряду нашихъ общественныхъ понятій его можно, кажется, опредѣлить какъ національную романтику, кончавшуюся бюрократизмомъ, весьма параллельную европейскому феодальному романтизму временъ реставраціи, который также кончался реакціей.

"Народность" составляла одно изъ главныхъ притязаній системы. По Карамзину слъдовало, что Россія при Александръ I не стояла на своей пастоящей дорогь, что власть слишкомъ увлекалась западными нравами и забывала о томъ, какое должно быть настоящее русское правленіе, котораго "требовалъ" Карамзинъ. Система, наступившая теперь, хотьла именно осуществить это требованіе, и настаивала на томъ, что порядокъ вещей, ею представляемый, есть единственный, соотвътствующій русскому народу и доказываемый его исторіей. Утверждая свою "народность", система являлась какъ будто даже исправленіемъ ошибки, которую теорія Карамзина виділа въ Петровской реформів. Многимъ современникамъ казалось, что вторая четверть нынфшияго столфтія знаменуетъ поворотъ съ дороги, указанной Петромъ Великимъ, была тою "контръ-революціею" противъ революціи Петра, о которой думалъ Пушкинъ; что система этого времени есть столько же, если не болъе, великое явленіе, какъ была въ свое время реформа Петра, — и по своей энергіи и по тому направленію, которое давала русской жизни,—направленію, "свободному отъ подражательности", "національному" и "самобытному". Можно было бы привести много примѣровъ подобнаго взгляда изъ тогдашней литературы, по не ссылаясь на нее теперь, чтобы не опираться только на панегирики, укажемъ на очень извъстную въ свое время книгу маркиза Кюстина. Маркизъ, пріфзжавшій въ

Россію въ конц'в тридцатыхъ годовъ и вид'ввшій людей и вещи въ лучшую пору системы, д'влаетъ эту самую параллель съ Петромъ Великимъ, которая выходитъ невыгодна для посл'вдияго. Зам'втимъ, что такъ говоритъ писатель, книга котораго такъ долго считалась непозволительной по своимъ враждебнымъ изображеніямъ русской жизни. Кюстинъ говоритъ о систем'в описываемаго періода съ восторженными похвалами; его ми'вніе было отчасти ми'вніе французскаго консерватора, но, безъ соми'внія, опъ также повторялъ, что слышалъ въ русскомъ аристократическомъ круг'в.

Масса общества дъйствительно върила въ эту систему и въ тъ историческія качества, которыя приписывались ей теоріей. Върили даже и люди мыслящіе, но въ преувеличенномъ патріотизмъ терявшіе способность къ критикъ. Мы увидимъ дальше, что въ славянофильскомъ ученіи были многія темы, очень сходныя съ вышеизложеннымъ идеаломъ. Правда, система часто не одобряла славянофильства (она также въ своемъ родъ не любила "идеологіи"), но ихъ сущность была иногда сходная, потому что въ объихъ точкахъ зрънія главную долю составляли преданіе, консерватизмъ, національная исключительность и болье или менье враждебное отношеніе къ Европъ.

Какое же было историческое значеніе этой системы въ ряду общественно-политическихъ представленій, проходившихъ въ нашей жизни?

Панегиристы системы не были совсёмъ неправы, когда указывали ея противоположность съ тёмъ направленіемъ, какое дано было русской жизни Петровской реформой. Въ самомъ дёлѣ, противоположность существовала, хотя въ совершенно иномъ смыслѣ. Обѣ системы, очень сходныя по характеру авторитета, въ обоихъ случаяхъ производившаго одинаково безграничную и нетерпимую онеку надъ обществомъ, представляли великую разницу въ своемъ содержаніи, въ понятіяхъ о народномъ благѣ. У Петра было критическое отношеніе къ русской жизни и ея недостаткамъ, отношеніе, часто поражающее геніальною ясностью взгляда, и этотъ взглядъ привелъ Петра къ мысли о необходимости связать Россію съ Европой, внести въ русскую жизнь европейскую науку и цивилизацію, хотя бы Петръ и не нопималъ ихъ съ достаточной иниротой <sup>1</sup>). Въ этомъ критическомъ отношеніи и лежала

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Онъ понималь ихъ съ исключительной государственно-утилитарной точки арьнія, за которую его многіе обвиняли, и которая, конечно, еще не представляетъ габствительнаго введенія науки в цивилизаціи; но многіе ли тогда и въ западной Европа признавали настоящія права мысли и знанія, и настоящія требованія цивилизаціи?—о тогдашнемъ русскомъ общества нечего и говорить.

вся сила Петровской реформы, вся причина ея могущественнаго дъйствія на русскую жизнь, продолжавшагося долго послѣ самого Петра. Здѣсь, напротивъ, такого критическаго отношенія совершенно не было. Данное положеніе вещей считалось паилучшимъ; нужно было только усовершенствовать его съ чисто внѣшией стороны, не касаясь его впутренняго смысла, не задаваясь мудреными вопросами о томъ, соотвѣтствуетъ ли оно существеннымъ интересамъ націи, требованіямъ времени, указаніямъ науки и цивилизаціи. Точка зрѣнія была исключительно консервативная; русская жизнь и ея "начала" почитались наилучшими и даже не подлежащими критикъ. Къ Европъ, ея наукъ и цивилизаціи новый періодъ относился съ предубѣжденіемъ, недовѣріемъ и враждой; онъ видѣлъ свой идеалъ въ національной исключительности, въ удержаніи даннаго положенія вещей.

Въ этомъ былъ историческій смыслъ этого періода; отсюда открывается и оборотная сторона дёла.

Консерватизмъ Александровскихъ временъ, развившійся въ описываемыя десятильтія въ оффиціальную систему народности, имъль обычныя историческія послъдствія. Стараніе удерживать въ бездъйствіи народныя и общественныя силы и подавлять ихъ стремленія имъло слъдствіемъ то, что значительная ихъ часть и въ самомъ дълъ осталась въ неподвижности и застоъ, которые въ историческомъ счетъ равняются движенію назадъ. Дъйствительность въ концъ-концовъ, въ самые послъдніе годы имп. Николая, опробергла то, что система думала о превосходствъ своихъ началъ и своего способа дъйствій. Результатъ былъ неудивителенъ: задатки его лежали въ ошибкахъ самой системы.

Тогдашній консерватизмъ утверждалъ, и большинство общества върило, что Россія въ самомъ дълъ есть совсьмъ особое государство, въ которомъ все есть и должно быть свое особенное и для котораго не дъйствительны условія и требованія европейскаго развитія. Правда, для Россіи вовсе не были обязательны европейскія формы развитія въ тёсномъ смысле, не необходимы частности ея учрежденій, жизни и обычаевъ: но капитальная ошибка упомянутаго мнѣнія была въ томъ, что оно не хотѣло видъть, что естественный ходъ націи долженъ былъ, однако, приводить ее къ болъе совершеннымъ формамъ жизни, чъмъ были разъ начавшееся образованіе тогдашнія; OTP бѣжно должно было приносить, и уже дѣйствительно приносило, иныя понятія, общественно-политическія и нравственныя, которыя не могли уживаться съ прежнимъ складомъ жизни и которымъ, однако, система не хотъла давать никакого мъста; что, напр.,

по этимъ новымъ попятіямъ должно было быть иное положеніе народа, чѣмъ то, какое давала система, — хотя и ставила имя этого парода въ своемъ символѣ; что, наконецъ, Россія уже вступила въ европейскія связи и могла сохранить значеніе только признавая эти связи, только выдерживая открывшееся соперничество не одною матеріальною силой, по и культурнымъ развитіємъ.

Матеріальное могущество Россіи, повидимому, не оставляло больше ничего желать. Вліяніе ея въ Европ'в не подлежало сомн'внію; основанное императоромъ Александромъ, при военномъ разгромъ и общественномъ унадкъ европейскихъ государствъ, оно было насл'ёдовано новымъ неріодомъ и продолжалось теперь, какъ могущественный матеріальный оплотъ европейской реакціи. Никому почти не приходило въ голову, что это вліявіе Россіи было не совстмъ прочно, что опо не имто за себя достаточныхъ внутреннихъ основаній. Какъ при Александрѣ І вившнее величіе далеко не сопровождалось равном'врнымъ внутреннимъ развитіемъ, и государство страдало неустройствами, такъ продолжалось и теперь, и это противоръчіе не могло уйти отъ разсчетовъ исторіи. При всемъ вибинемъ политическомъ значеніи Россіи въ теченіе десятильтій до Крымской войны, при всемъ напряженіи бюрократической и милитарной опеки, во внутреннемъ устройствъ и въ ходъ дъль оставались цълы существенныя язвы русской жизни, и это положение вещей давало врагамъ Россіи поводъ называть ее "колоссомъ на глиняныхъ погахъ".

Внутренней силы нельзя было создать тёми средствами, какія для этого употреблялись. Исключительная опека необходимо оставляеть общество младенческимъ, потому что стъснение свободы движеній одинаково ослабляеть и останавливаеть развитіе членовь и въ физической жизни человъка и въ государствъ. Опека лишала общество самодъятельности и въ умственно-правственномъ, и въ матеріально-экономическомъ отношенін; охраняя "народную" самобытность, она не допускала въ Россію ни смѣлыхъ выводовъ евронейской науки, ни жельзныхъ дорогъ, какъ будто и эти послъднія были также вольнодумствомъ; "самобытность" кончалась и умственною, и матеріальною б'єдностью и отсталостью. Мысль о томъ, что истинное могущество націи достигается только свободнымъ развитіемъ ея самодёльно работающихъ силъ, была непонятна. Думали, что для этого достаточно формальной дисциплины и всеобщей онеки, и казалось, что въ примъръ Россіи это подтверждалось: ея громадныя пространства, многочисленное, хотя и раскиданное населеніе издавна представляли большую военную,

а слѣдовательно и политическую силу; крайняя національная исключительность, вошедшая въ нравы вслѣдствіе продожительнаго отдѣленія отъ Европы, увеличивала эту силу государства силоченностью русскихъ земель и нетернимостью къ иноземному, — при этомъ положеніи дѣла, неглубокому наблюдателю можно было впасть въ недоразумѣніе и смѣшать внѣшній объемъ силъ Россіи съ внутренней культурной энергіей. Но это были двѣ совершенно разпыя вещи. Благодаря своему пространству и населенію, Россія могла выставлять огромныя силы, но эти усилія истощали ее больше, чѣмъ это бывало у другихъ народовъ, внѣшніе успѣхи почти всегда сопровождались внутреннимъ разореніемъ: "копѣйка" ставилась "ребромъ".

Что внутреннее положеніе страны не отвѣчало внѣшнему величію—это рѣзко обнаружилось въ кризисѣ крымской войны. Все вниманіе, въ теченіе цѣлыхъ десятковъ лѣть, было направлено на армію; но при испытаніи оказалось, что она совершенно отстала отъ армій европейскихъ; ея вооруженіе оказалось устарѣлымъ до безполезности; армія не могла двигаться по отсутствію дорогъ, содержаніе арміи стало источникомъ злоупотребленій—всѣ недостатки управленія сказались въ критическую минуту. Самая опасность отечества не останавливала безобразныхъ фактовъ, противъ которыхъ, въ долгіе годы, не могла ничего сдѣлать вынужденная къ молчанію общественная совѣсть. Вѣдственныя послѣдствія исключительной опеки, превращавшейся въ безнаказанный бюрократическій произволъ и подавлявшей даже самыя искреннія и доброжелательныя заявленія общественнаго мнѣпія, — оказались въ полной мѣрѣ.

Отсутствіе внутренней силы указывалось уже изъ положенія громадной массы народа. Какъ бы для ироніи надъ "народностью", эта масса была крѣпостная или полу-крѣпостная, и роль народа была чисто пассивная. Безправный юридически, невѣжественный, бѣдный, запуганный народъ былъ той основой, на которой утверждалось гордое зданіе системы. И въ положеніи этой крестьянской массы въ теченіе описываемыхъ десятильтій не произошло никакой перемѣны. Напротивъ, законъ закрѣплялъ традиціонный порядокъ вещей, и замѣчено было даже, что при составленіи "Свода", законоположенія о крѣпостномъ состояніи крестьянъ точно съ умысломъ соединили въ себѣ все, что можно было найти невыгоднаго для крестьянъ въ различныхъ указахъ изданныхъ по частнымъ случаямъ; узаконенія выгодныя для крестьянъ обращены въ невыгодныя для нихъ, наконецъ нѣкоторые указы Петра Великаго, для крестьянъ выгодные, прямо, устра-

нены <sup>1</sup>). Но въ то же время на этой обдивйшей и безпомощной массъ лежала вся тягость содержанія государства: на ней лежали налоги и рекрутство.

На ту же народную массу падала другая тягость. Въ традиціонныхъ порядкахъ государственнаго хозяйства одну изъ главнівнимъ статей дохода поставляла откупная система, гдѣ печальнымъ образомъ выгода казны ставилась въ зависимость отъ народной испорченности.

То, въ чемъ состоитъ ручательство народнаго блага и національнаго, государственнаго могущества, - какъ мы едва начинаемъ это понимать тенерь, -- гражданская свобода для всёхъ, широкое народное образованіе, хоть какая-нибудь степень самоуправленія и народнаго представительства, строгое уравненіе всъхъ передъ закономъ, возможное уравнение въ несени государственныхъ тягостей, — всѣ эти вещи, къ которымъ и теперь едва начинаетъ привыкать тугое пониманіе большинства, не только ве существовали тогда, но были немыслимы. Мы увидимъ дальше, что въ тѣ годы только немногимъ изъ лучшихъ умовъ въ образованивнией части общества ясно представлялась мысль о необходимости новыхъ общественныхъ формъ, какъ единственнаго условія народнаго благосостоянія; но и эта мысль не могла быть высказана, и эти люди -- были люди, заподозрѣнные въ неблагонамфренности. Въ такомъ противорфчіи была господствовавшая система "народности" съ истинными требованіями національнаго развитія, и такъ мало представляла она перспективы на какое-инбудь согласіе съ этими требованіями.

Но кром'в этого положенія народных массь, главной опоры и сущности государства,—система мало оправдывалась и другими явленіями національной жизни. При всемъ національномъ высокомітрій, которымъ отличалось то время (мы "кормили" Европу; въ популярныхъ представленіяхъ могли "закидать ее шапками"), нельзя было скрыть, что Россія была предметомъ несомитьной эксплуатаціи экономической. Свои производства были б'єдны. Вифшиня торговля Россій была исключительно въ рукахъ иностранцевъ. Въ то время, когда мы гордились своими богатствами, называли южиую Россію житницей Европы, — мы поставляли Европ'в только сырые продукты, которые возвращались къ намъ въ видъ иностраннаго товара, очень невыгодно нами покупаемаго; отъ "житницы" наибольній процентъ доставался иностран-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) См. В. Порошина – Nos questions 'russes. Paris, 1865. Тѣ же замѣчанія дѣласть П. И. Тургеневъ.

нымъ негоціантамъ. Русская промышленность довольствовалась обыкновенно только простейшими производствами: все изделія, нъсколько тонкія или сложныя, или поставлялись иностранной торговлей, или готовились въ Россіи у иностранныхъ заводчиковъ и иностранными мастерами, которые вообще держались въ Россіи почти такъ же, какъ было въ XVII-мъ столътіи, т.-е. обогащаясь сами и не сообщая русскимъ ничего изъ своихъ техническихъ знаній, умітья и предпріимчивости. Развитію промышленной предпріимчивости и народнаго обогащенія препятствовали наконецъ и свои домашнія причины. Противъ этой предпріимчивости была, непонятнымъ образомъ, предубъждена сама власть. Сравненіе съ последующимъ положениемъ вещей очень объясняетъ, до какой степени была стёснена и находилась въ застоё даже экопомическая жизнь: стоитъ взглянуть на обширное нын вшнее развитіе акціонерной предпріимчивости, или жельзно-дорожнаго дыла, въ прежнее время немыслимое. Это последнее было тогда по принципу закрыто для частныхъ предпріятій; само государство построило только одну значительную дорогу, какихъ теперь въ немного лътъ построены десятки...

Система "народности" не могла похвалиться и внутреннимъ распорядкомъ, судами и администраціей. Мы упоминали выше о недостаткахъ управленія, объ отсутствіи правосудія и простой честности въ чиновничествъ, -- недостаткахъ, которые были очень хорошо извъстны самой власти. Когда потомъ часть этихъ старинныхъ золъ истреблена была новыми учрежденіями, можно было видъть, что причина этихъ недостатковъ въ прежнее время была вовсе не въ недостаткъ добродътели въ людяхъ, а въ самомъ характеръ прежнихъ учрежденій, открывавшихъ полный просторъ этой испорченности. Эти недостатки должны были быть, потому что ничто не было защищено отъ произвола бюрократіи. Судья въ закрытомъ судъ, администраторъ, вооруженный произволомъ и канцелярской тайной, всегда и вездъ всемогущи надъ частными лицами; отсутствіе общественнаго права всегда и везд'я открываетъ обширное поле злоупотребленіямъ. Наконецъ, время "народности" страннымъ образомъ совпадало съ особеннымъ господствомъ "нъмцевъ", что замъчала тогда и малоопытная масса публики.

Далъе, въ этой системъ не давалось никакого права дъйствительной наукъ: наука понималась только въ тъсномъ утилитарномъ значени, внъ котораго не только не допускалась, но даже преслъдовалась. Ея мъсто было строго опредълено извъстными бюрократическими рамками, которыя дълали изъ нея нъчто странное. стъсненное и обръзанное: каждый разъ, когда мысль научная или общественная приходила въ малъйшее столкновение съ принятыми мнъніями и обычаями, даже съ предразсудками и суевъріями, эта мысль трактовалась какъ зловредный умыселъ. Назвавши Чаадаева, Киръевскаго, Надеждина, Полевого, Хомякова, Аксакова, Бълинскаго, Грановскаго, Рулье и т. д., которымъ пришлось испытать это на себъ; упомянувши о стъснени университетскаго преподаванія, о строгостяхъ цензуры, о полномъ отсутствій публицистики, мы укажемъ положеніе вещей въ этомъ отношеніи.

Въ рукописной литературѣ пятидесятыхъ годовъ, а въ послѣднее время и въ печати, явилось много разсказовъ о цензурѣ,
какова она была въ теченіе описываемаго періода, и особенно
въ концѣ его. Можно сказать, что она дошла тогда до своего
нес plus ultra. Не довольно было одной обыкновенной цензорской опеки; опасались, что она не можетъ усмотрѣть за всѣми
проступками печати; отсюда учреждевіе спеціальныхъ цензуръ,
число которыхъ больше и больше умножалось, — потому что каждое министерство, каждое отдѣльное вѣдомство желали оградить
свои секреты отъ любопытства печати, къ которой вообще относились весьма педружелюбно. Оказывалось, конечно, что вѣдомства затрудняли обсужденіе подлежащихъ имъ предметовъ до
полной невозможности; возможны были панегирики, но не была
возможна критика...

Изъ сказаннаго до сихъ поръ можно угадывать положеніе общественнаго миѣнія и литературы. Первое упало въ сравненіи даже съ тѣмъ, что было во времена Александра I, когда если не право, то обычай ввели извѣстную свободу миѣній и интересъ къ ходу событій. Теперь въ особенности сталъ господствовать тотъ извѣстный принципъ, по которому считалось ненозволительнымъ разбирать дѣйствія правительства ни въ осужденіе ему, ни въ похвалу, потому что даже похвала предполагала право на разсужденіе, по авторитетъ былъ такъ ревнивъ, что послѣдняго не могъ допустить ни подъ какимъ видомъ; впрочемъ, похвалы были расточаемы изобильно... Отсюда отсутствіе публичности; слѣдовательно, незнаніе того, что дѣлается въ странѣ, или знаніе изъ одного оффиціально-бюрократическаго источника; наконецъ, безучастіе къ событіямъ и интересамъ, въ которыхъ само общество не имѣло пикакой активной роли.

. Інтература не говорить о самыхъ капитальныхъ, насущныхъ вопросахъ жизни, о которыхъ уже говорило во времена импер.

Александра I пе только общественное мижніе образованижіпих круговь, но отчасти и печать, какъ ни была опа тогда пепривычна къ подобнымъ предметамъ. Такъ, литература ни словомъ не запкалась теперь о политическихъ предметахъ, о внутрепнихъ дѣлахъ, о пеобходимости реформъ въ учрежденіяхъ административныхъ и судебныхъ, о крестьянскомъ вопросъ, словомъ, обо всемъ, что касалось государства и управленія. Литература какъ будто пе подозрѣваетъ этихъ вопросовъ, не можетъ заявить, что желала бы ими заниматься. Въ лучшихъ представителяхъ она ушла въ художественные интересы, стремилась къ отвлеченной философіи, ставила общіе нравственные вопросы (мы скажемъ далѣе, какъ въ этой сферѣ она усиѣла поддержать свое прогрессивное движеніе). Публицистика не существовала: даже въ той скромной формѣ, въ какой мы имѣемъ ее теперь, она показалась бы неслыханною дерзостью, преступленіемъ. Мы будемъ имѣть случай упоминать о томъ, какія вещи могли тогда возбуждать подозрѣнія и осужденія. Предметы политическіе были до такой степени удаляемы отъ общественнаго вѣдома, что новѣйшая политическая исторія изгонялась изъ преподаванія и изъ литературы; политическая экономія относима была къ числу предметовъ опасныхъ, и т. д.

Такое положеніе вещей не могло быть благопріятно для усивховь общества и литературы: строгая опека, допускавшая только самую узкую область мивній, опредвленных этой системой, равнялась категорическому отрицанію всякаго движенія впередь. Но если только общество имвло какіе-нибудь задатки силы и историческаго значенія, ему предстояла только одна дорога—стремиться къ болве полному развитію національнаго ума усвоеніемъ европейской науки и къ внутреннему политическому усовершенствованію; для литературы одна дорога— двятельное служеніе двлу свободной критической мысли и общественнаго сознанія. Такимъ образомъ, необходимое условіе внутренняго развитія вело литературу, выражавшую лучшія прогрессивныя стремленія общества, совершенно въ иномъ направленіи, чвмъ указывала и требовала система. Отсюда неизбвжно было столкновеніе двухъ направленій, и такъ какъ одно изъ нихъ поддерживалось всвмъ могуществомъ авторитета, то роль литературы становилась чрезвычайно трудной...

При всѣхъ стѣсненіяхъ, какія она должна была выносить, литература не измѣняла своему предназначенію, и если взвѣсить трудности, съ которыми ей приходилось бороться, то нельзя не признать за ея главными дѣятелями высокой заслуги. Литера-

тура указывала обществу лучшіе правственные и общественные идеалы, защищала д'бло просв'єщенія.

Реакція последних годовь имп. Александра I подавила много начатковъ общественной мысли и понизила ея уровень, --- но не могла измѣнить историческаго развитія. Въ новомъ, наступившемъ періодѣ оно продолжалось, и литература раздѣлилась, какъ бывало прежде, на двъ главныя стороны, которыя выразили собой два господствовавшія надъ жизнью направленія. Одна вошла вполнъ въ ту роль, какая ей предписывалась, превозносила существующіе порядки и стала вообще орудіемъ и изображеніемъ реакціоннаго консерватизма. Другая—восприняла начатое прежде дъло критики, изслъдованія національных и общественных отношеній: это было посл'єдовательное продолженіе той общественной мысли, которая заявлялась съ конца XVIII-го въка дъятельностью Новикова и Радищева, и потомъ — либерализмомъ временъ импер. Александра I. На первое время. въ началѣ описываемаго періода, литература какъ-будто отступила отъ вопросовъ, какіе были уже обществъ, и съ особенною ревностію обратипоставлены въ лась къ вопросамъ теоретической философіи и чистаго искусства. Это было, въ извъстной степени. слъдствіемъ реакціонныхъ стъсненій; по, съ другой стороны было также и естественнымъ развитіемъ понятій. Въ то самое время, когда упомянутыя стъсненія подавляли въ литератур'в всякій признакъ общественнополитическихъ интересовъ и по необходимости приводили умственную жизнь къ чисто-отвлеченнымъ и совершенео общимъ вопросамъ, то же направление производили и другия влияния. Такъ, въ этомъ смыслъ дъйствовали вліянія европейской литературы, въ которой философскія изученія и романтическое искусство именно въ то время были господствующимъ интересомъ и которая продолжала быть для насъ источникомъ новыхъ понятій. Въ самой русской литературъ въ то время Пушкинъ явился первымъ самостоятельнымъ представителемъ художественной, объективной, и вибсть политически - индифферентной или даже консервативной поэзін, и литератур'в въ виду этого явленія выпадала естественпая задача -- объяснить Пушкина и установить теоретическія попятія искусства и литературы. Наконецъ, — п это было не послъднее обстоятельство, объясняющее дальнъйшій ходъ литературы, -- общественное возбужденіе двадцатых годовъ само вызывало необходимость если не въ именно томъ, какое случилось, то въ подобномъ обращении къ общимъ вопросамъ: горячее и искреннее по своимъ побужденіямъ, исторически замъчательное по своимъ стремленимъ къ народному благу, тогдашиее движеніе было слишкомъ мало созрѣвшимъ и слишкомъ дилеттантскимъ. Нужно было выработать болѣе ясныя теоретическія представленія, болѣе полныя понятія о народной жизни,—къ тому и другому, прямо или косвенно, служили тѣ изученія, которыя стали теперь главнымъ умственнымъ интересомъ наиболѣе просвѣщенной части общества. Какъ повидимому онѣ ни удалялись отъ прежняго движенія, но въ концѣ концовъ эти философскія, художественныя, историческія, пародныя стремленія и увлеченія литературы, мало-по-малу выясняясь, возвратились къ тому же общественному вопросу: одно время какъ будто оставленный литературою, онъ являлся вновь съ гораздо большею внутреннею опредѣленностью.

Прежде, чёмъ перейти къ изображенію этого движенія литературы, должно остановиться на той сторонѣ ея, которая прямо представляла собой status quo, чувствовала въ немъ себя дома и была имъ поощряема. Мы встрѣтимъ здѣсь очень крупныя имена, даже самыя крупныя, какія были въ этомъ періодѣ въ литературѣ поэтической.

Консервативная литература, развившая оффиціальную народность, была въ близкой связи съ романтизмомъ. Мы видёли выше, что Жуковскій съ самаго начала быль склонень къ консервативному бездёйствію. Его поэзія, наполненная заоблачными стремленіями, никакимъ путемъ не могла столкнуться съ земною дъйствительностью; она могла возростать безиренятственно какихъ-угодно условіяхъ. Она принесла свою несомнѣнную воспитательную пользу, потому что умы и сердца, искавшіе идеальной пищи, находили ее здёсь въ той изящной формѣ, которая подготовляла Пушкина: но должно сказать, что истиниую питательность эта поэзія пріобратала только вмаста съ другими, болье сильными элементами. Жуковскій, напр., переводиль и помогаль понимать Шиллера, -- но должно было прочитать самого Шиллера или другіе еще переводы изъ него, не сдёланные Жуковскимъ, чтобы получить о немъ правильное понятіе. Перенося къ намъ европейскій романтизмъ, Жуковскій выбираль изъ него только отвлеченный, далекій отъ жизни романтическій мистициямъ, который, внушая равнодущие къ дъйствительности, и завершался слишкомъ легкимъ примиреніемъ съ ней... Пушкинъ, начавши съ либерализма, впоследствии покинулъ это направление. Его общественныя понятія удовлетворились тою жизнью, какая была на лицо, и даже его художественныя потребности удовлетворялись изысканнымъ и искусственнымъ блескомъ этой энохи, не замъчая или избъгая замъчать его подкладку. Изъ Пушкина не могло уже выйти Державина: темъ не мене некоторые мотивы делали его писателемъ если не партіи, то известной стороны общественнаго мизнія, именно той, которая воспринимала и возделывала представленія оффиціальной народности. Эта сторона во всякомъ случав могла бы видъть въ величайшемъ русскомъ поэтъ сторонника своихъ идей, и бывало, что она ссылана него какъ на "гласъ народа", -- какъ теперь многіе хотять сделать Иушкина именно выразителемь Уваровскаго символа. Затфиъ, когда новая ступень общественнаго чувства выразилась въ поражающемъ юморь и сатиръ Гоголя, то поздиже ато вліяніемъ техъ же условій этоть писатель отказался оть знаменательнаго смысла своихъ произведеній, но такъ какъ перетолковать этого смысла было невозможно, онъ хотиль исправить ошибку второю частью "Мертвыхъ душъ" и "Выбранными мѣстами". которыя, въ своей тенденціозной части, оказались также безжизненны, какъ теорія, которой онъ хотіль служить 1)...

Такого рода дъйствіе оказывала даже на первостепенные таланты общественная среда, то огромное большинство, на понятіяхъ котораго утверждалась система оффиціальной народности. Вліяніе авторитета, поддерживавшаго эту систему, отражалось на всемъ характеръ жизни: наблюдателю могло казаться, что таковъ въ самомъ дълъ самый характеръ народа, вся его исторія и все будущее; даже сильные умы и таланты, вращаясь въ этой жизни, подвергаясь многоразличнымъ ея впечатлъніямъ, сживались съ нею и усвоивали ея теорію. Настоящее казалось разръшеніемъ исторической задачи; "народность" считалась отысканною, а съ нею указывался и предълъ стремленій: оставалось отдыхать на лаврахъ...

Въ этой обыкновенной средѣ большинства господствующій тонъ производилъ странную литературу, въ которой была будто бы и журналистика, и поэзія, и наука, было даже извѣстное оживленіе, по крайней мѣрѣ, шумъ, но которая однако поражаетъ своею пустотою и натянутостью. Журналистика ограничивалась почти исключительно литературными интересами: легкая повѣсть или романъ, легкая литературная критика, индифферентныя историческія и другія статьи, путешествія, разнаго рода анекдотическій матеріалъ—составляли главную сущность ея со-

<sup>1)</sup> Характеръ "Выбранныхъ Мѣстъ" извѣстень, по чтобы получить объ нихъ полное понятіе, надо читать еще тѣ письма и отрывки, которые были выключены изъ пихъ, при печатапіи самимъ авторомъ или его друзьями и которые изданы были въ Р. Арх. 1866, стр. 1830 и слѣд.

держанія. Вопросы общественные были вообще для литературы закрыты; изданія серьезныя не пробовали даже говорить о нихъ, потому что о нихъ можно было говорить только въ извъстномъ тонь благонамъренной скромности въ родъ того, какъ говорили "благодарные граждане" у Гоголя. Литература рутинная такъ о нихъ и говорила. Предметы политические, -- говорить о которыхъ наша литература, какъ извъстно, получила нъкоторое право только очень еще недавно, -- считались вообще опасными: предполагалось, что занятія современной исторіей и политикой не могутъ принести обществу ничего, кромъ вреда, -- потому что европейская жизнь полагалась испорченной и представляющей только примъры безразсуднаго вольнодумства и преступнаго своеволія. Единственная частная газета съ политическимъ отдівломъ была знаменитая "Съверная Пчела"; она помъщала статьи по политическимъ вопросамъ и усердно проповъдовала подобную точку зрѣнія: Россія и Европа, именно Европа конституціонная, представляли резкую противоположность - порядка и спокойствія съ одной стороны, буйства и своеволія съ другой; Россіи нечего было завидовать Западу, потому что мнимая цивилизація приводить Западь къ безбожію и революціямь; намь следуеть всячески отъ него оберегаться, чтобы къ намъ не проникла его зараза. "Съверная Пчела" не находила словъ, чтобы выражать свое отвращение къ конституціямъ и насмѣхаться надъ ними: парламентскіе ораторы Франціи и Англіи были "крикуны", вольнодумцы, которыхъ слъдовало просто усмирять полицейскими мърами. Революціонныя движенія 1830 и 1848 года только доставили привилегированной политической газет в поводъ къ взрывамъ благонамъреннато негодованія 1)... Правда, "Съверная Пчела" уже съ первыхъ поръ своего существованія стала пріобрътать свою извъстную репутацію, которая должна еще украситься отъ историческихъ разоблаченій, уже начинающихъ появляться; но эта репутація, делавшая ее предметомъ презренія въ кругу образованнаго меньшинства, не мъшала ей представлять собой цёлый огромный слой русскаго общества, изъ средняго грамотнаго класса, чиновничества, дворянства, гостинодворской публики, военнаго сословія, даже высшаго, -- которые удовлетворялись понятіями "Сѣверной Пчелы". Гречъ, который, го-

<sup>1)</sup> Каковы были взгляды нашихъ нолитическихъ газетъ (политическія свёдёнія кромё "Сѣв. Пчелы" помёщались еще въ Спб. и Моск. "Вёдомостяхъ", но особенно характеристичны были въ первой), можно достаточно увидёть изъ любопытнаго ряда выписокъ, сдёланныхъ въ статьё г. Антоновича при 8-мъ томф второго изданія "Исторія Восеми. Столетія" Шлоссера, Спб. 1871.

воря о своихъ связяхъ съ Булгаринымъ, самъ, какъ разсказываютъ, съ изумительною откровенностью сравнивалъ себя съ "каторжникомъ, таскающимъ за собой свое ядро" 1),—Гречъ и его сподвижникъ имъли своего рода популярность, въ тѣ времена очень общирную.

Политическія отношенія этой пары и ея связи съ различными оффиціальными учрежденіями до сихъ поръ не вполить выяснены; но извъстно уже и теперь, что эти связи были довольно тъсныя, какъ бы дружескія. Одно оффиціальное учрежденіе прямо руководило политическими митніями "Стверной Пчелы" и одно время политическія извъстія доставлялись въ газету готовыя изъ этого учрежденія <sup>2</sup>).

"Сѣверная Пчела" имѣла, конечно, свои грязные элементы, которыхъ нельзя навязывать всѣмъ послѣдователямъ ея мнѣній, въ большинствѣ болѣе наивнымъ и пезнающимъ, нежели злокачественно-лицемѣрнымъ; но она, безъ сомнѣнія, высказывала не свои только личныя мнѣнія, когда предавалась національному самохвальству и брани на Европу съ одной стороны и рабскому уничиженію съ другой. То же, или почти то же отсутствіе критики относительно нашего внутренняго положенія намъ случалось указывать и у людей совершенно иного правственнаго достоинства, чѣмъ дѣятели "Сѣверной Пчелы" 3).

Мы видёли, что первая романтическая школа уже отличалась этимъ недостаткомъ общественной критики. Теперь эта школа дошла до своего последняго предёла. Главными ея чертами остались въ поэзіи—стремленіе къ (мнимой) свободѣ поэтическаго вдохновенія и творчества, своего рода Kraftgenialität (какъ у нѣмцевъ прошлаго вѣка), кончавшаяся только необузданностью фразы; въ понятіяхъ общественныхъ тотъ преувеличенный или, вѣрнѣе, извращенный патріотизмъ, который по своему логическому достоинству уходилъ мало дальше "Сѣверной Ичелы". Въ этомъ стилѣ писалъ Кукольникъ свои романтически-надутыя патріотическія драмы; ихъ шумная популярность показываетъ, что онѣ приходились по умственнымъ средствамъ большинства, которое удовлетворялось наборомъ громкихъ фразъ, находя въ немъ вдохновеніе и истинный патріотизмъ. Случай съ одной

¹) См. "Зарю", 1871, № 1.

 $<sup>^2)</sup>$  См., папр., "Русскій Архивъ" 1869, стр. 1557—1558.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Замѣчательно, что тотъ же самый Булгаринъ, виѣ литературы, высказывалъ очень мѣткія и смѣлыя сужденія о тогдавшемъ порядкѣ вещей — пранда, посыпая ихъ лестью. Ср. записки его къ Дубебльту, въ "Изслѣдованіяхъ и статьяхъ" г. Сухомлинова, Спб. 1889, т. П.

извъстной его драмой показываетъ, что даже высшій оффиціальныя учрежденія—которыя руководили политическими мивніями общества,—какъ бы давали ей свою санкцію,—такъ что усумниться въ ней, какъ это сдълалъ Полевой, становилось преступленіемъ.

Въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ у насъ вошелъ въ большую моду историческій романъ во вкуст Вальтера Скотта: этотъ романъ отличался той же тенденціей и, за немногими только исключеніями, задавался не столько желаніемъ понять и изобразить эпоху, сколько желаніемъ набрать побольше романтической эффектности и особенно представить русскія доблести. Наиболье популярнымъ романистомъ этого стиля былъ Загоскинъ; въ его романахъ было бы напрасно искать историческаго колорита, и хотя въ его сентиментальномъ прикрашиваньи стараго и новаго была искренность, которая миритъ съ нимъ и которая до сихъ поръ поддерживаетъ популярность этого писателя въ извъстномъ кругъ читателей, -- но при всемъ томъ въ тенденціяхъ Загоскина было много и того, что называли тогда кваснымъ патріотизмомъ, и консервативная нетерпимость делала его человекомъ партін. Любовь къ "своему русскому", "народному", къ сожальнію и тогда, какъ слишкомъ часто видимъ теперь, служила подкладкой и поводомъ или предлогомъ для обскурантизма, у однихъ простодушнаго — отъ недостатка образованія, у другихъ сознательнаго и злостнаго. Не очень далеко отъ подобнаго обскурантизма стоялъ иногда и Загоскинъ. Въ такомъ же родъ складывался входившій тогда въ моду "нравоописательный" романъ. Эги романы, имфвшіе притязаніе изображать русскую жизнь, писались по извъстному шаблону, какъ старинныя комедіи. Въ нихъ являлись действующія лица добродетельныя и прочныя, добродътель страдала, но въ концъ концовъ награждалась, а порокъ наказывался, — въ результатъ выводилось нравоучение въ дух консервативной морали: въ неурядицахъ жизпи виноваты только людскіе пороки, все остальное было совершенно хорошо. Большинство этихъ романовъ были совершенно плохи, и если даже взять наиболье замьчательныя произведенія этого разряда, написанныя до вліяній Гоголя, мы найдемъ иногда хорошія нам'єренія (наприм. сибирскіе романы Калашникова), но и совершенное неумънье найти настоящую точку зрънія, и логическую, и художественную. За отсутствіемъ ея эти романы, и подобныя имъ произведенія той поры, оставались совершенно безплодны въ литературномъ движении: жизнь изображалась въ условномъ книжномъ стилъ, съ выдуманными льдьми, съ реторической добродътелью, съ обличениемъ отвлеченныхъ пороковъ. Эта литература не знала Гоголя; но она не воспользовалась и Грибовдовымъ.

Какіе литературные нравы складывались въ этомъ кругь, объ можно было читать въ различныхъ воспоминаніяхъ изъ ЭТОМЪ этого времени. Назовемъ воспоминанія Греча, воспоминанія о Гречъ другихъ лицъ, записки Глинки, воспоминанія И. И. Панаева. Эти кружки, гдв играли роль Гречъ и Булгаринъ, Воейковъ, Сенковскій, Кукольникъ, гдф странно соприкасались литература и тайная полиція, романтическій задоръ и восторженная благонамфренность 1), были весьма характеристичны. Вижшній видъ оживленія заставлялъ думать этихъ писателей, что ими держится литература и что литература такова и должна быть, какъ они ее разумѣли; у нихъ не было ни малѣйшаго подозрѣнія о совершенномъ вичтожествъ ихъ фразистой реторики и ихъ общественной философіи. За исключеніемъ двухъ-трехъ людей сомнительной репутаціи, которые играли роль въ этой литературів, дъятели ея были вовсе не дурные люди: это были только люди, следовавшие за общимъ течениемъ, не испытывавшие, вместе съ массой общества, никакихъ тревогъ сомнѣнія и вполнѣ вѣрившіе въ господствующую систему. Наступившее движеніе вытёснило эту литературу на задній планъ, откуда она уже не выходила и гдф она еще долго служила вкусамъ полуобразованной части общества.

Романтическая напыщенность, внёшній блескъ и отсутствіе содержанія, непониманіе д'виствительности, отличающіе консервативную романтическую школу, любопытнымъ образомъ отражаются и въ тогдашнемъ искусствъ, особенно въ томъ, которое болье замытнымь образомь было связано съ тенденціями времени и хотбло въ своей сферф служить имъ. Прославленныя тогда картины Брюлова представляють много общаго съ романтическимъ "размахомъ" Кукольника. Въ то время поставлено было нъсколько памятниковъ знаменитымъ русскимъ людямъ, и эти памятники отличаются замъчательной неестественностью и отсутствіемъ сознанія мѣста, времени и народа: таковъ Ломоносовъ, поставленный подъ полярнымъ кругомъ въ античной наготъ, едва. прикрываемый какой-то мантіей; такова фигура Кліо, поставленная въ губерискомъ городъ для изображенія Карамзина. Натянутая торжественность и фальшивость этихъ произведеній бросались въ глаза даже иностранцамъ 2); понятно, что въ этихъ

<sup>1)</sup> Въ порывъ такой благонамъренности Кукольпикъ заявлялъ готовность "завтра быть акушеромъ, если прикажутъ". См. "Рус. Стар." 1870, И. стр. 384.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) См., напримѣръ, нѣсколько отзывовъ объ этихъ и подобныхъ произведеніяхъ у Кюстина, Диксона и проч.

памятникахъ, видимо удовлетворявшихъ тогдашнимъ оффиціальнымъ представленіямъ о "народности", всего меньше было русскаго и народнаго.

Наибол'ве популярнымъ журналистомъ этой консервативной литературы быль Сенковскій, писатель со свідівніями и талантомъ, но которому, песмотря на то, придется занять очень жалкое мъсто въ исторіи этого времени. Сенковскій на первое время умълъ дать своему журналу интересъ для обыденной публики запасомъ легкаго чтенія и внішнимъ шутовскимъ остроуміемъ, но отсутствіе содержанія было таково, что журналь наконець упалъ до полнаго ничтожества. Сепковскій стоялъ совершенно внѣ интересовъ русской мысли; его остроуміе, въ сущности очень дешевое, которымъ онъ такъ нравился своей публикъ, не имъло никакой иной подкладки, кром' полнаго равнодушія къ интересамъ русской литературы, а также чрезвычайнаго самолюбія и озлобленія за то, что живая литература прошла мимо его, оставила его въ сторонъ и позади себя. Насмъшки барона Брамбеуса направились вскоръ и на тъ произведенія нашей литературы, которыя являлись высшимъ пунктомъ ея развитія и лучшимъ ея пріобрѣтеніемъ, какъ, напр., произведенія Гоголя, которыхъ онъ Сенковскій сталъ умышленно или дъйствительно не понималь. вообще враждебно къ новому литературному движенію; онъ не признаваль его и думаль, что можеть смъяться надъ нимъ. Немудрено, что въ наше время критика отнеслась къ Сенковскому недовърчиво и находила его дъятельность двусмысленной. Въ самомъ дѣлѣ, когда явились Гоголь, критика Бѣлинскаго, "натуральная школа", то эти новыя направленія, очевидно затрогивавшія самую жизнь, съ одной стороны были не вполнѣ вразумительны людямъ господствующей школы, съ другой имъ инстинктивно не нравились, какъ что-то имъ не подчинявшееся, шедшее мимо установленныхъ преданій, задававшее какіе-то новые вопросы. "Съверная Пчела" и журналы ея сорта всячески нападали на это новое движеніе; выходки Сенковскаго противъ него получали тоть же смыслъ и, безъ сомнънія, должны были быть пріятны людямъ, имъвшимъ контроль надъ литературой и не желавшимъ, чтобы въ ней являлась какая-нибудь независимая мысль, какое-нибудь вліятельное направленіе. Смѣхотворство и шутовство Сенковскаго становились рядомъ съ полицейскими доносами "Съверной Пчелы". Такъ его и понимала упомянутан поздивишан критика, которая иногда не щадила никакихъ выраженій для характеристики общественной роли Сенковскаго, принисывая ему роль чисто полицейскую. Но пока относительно последняго нетъ еще никакихъ основаній, и роль Сенковскаго объясняется, кажется, проще общими условіями литературы и личнымъ положеніемъ Сенковскаго. Въ самомъ началѣ Сенковскій могъ выбрать свою дорогу именно подъ впечатлѣніями двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ; соображенія личной безопасности и эгоизма могли отогнать всякую мысль о какой-либо пропагандъ. Съ другой стороны, онъ воспитался въ чужомъ обществъ и не въ русскихъ интересахъ; повидимому, онъ не былъ вовсе ревностнымъ полякомъ, по и въ русскомъ обществъ держался на сторожъ. Быть можеть, въ первое время и ученая деятельность, въ которой его ученики приписывають ему великія заслуги, занимала его настолько. что онъ не чувствовалъ особой любви къ литературъ, какъ это бываетъ неръдко. По уму и начитанности онъ стоялъ выше своей тогдашней обстановки, - и все это вмъстъ могло производить въ немъ то высокомфрное отношение къ русской литературѣ, въ которомъ онъ, наконецъ, счелъ для себя позволительнымъ самое безперемонное шутовство: это отношеніе могло показаться ему спачала естественнымъ (оно имъло успъхъ), и онъ не могъ отказаться отъ него впоследствін, и потому, что уступить и сойти со спены было вепріятно для его самолюбія, и потому, что начавшееся движеніе уже вскорѣ оказалось ему не по силамъ. По нашему мивнію, Сенковскій едва ли играль ту злостную роль, какую ему принисывають; это быль литературный пустоцвъть, который только и могь вырости въ окружающихъ его условіяхъ. Онъ принялъ эти условія, не задалъ себѣ никакого высшаго идеала и кончилъ полнымъ паденіемъ 1).

Наконецъ, господствующій тонъ отразился и въ историческихъ представленіяхъ. Какъ дальше увидимъ, новое движеніе вызвало особенное оживленіе историческихъ работъ; но какую исторію создавало себѣ то болишинство, которое видѣло въ настоящемъ высшій пунктъ историческаго "преуспѣянія"? Исторія, которая была тогда признана оффиціально, преподавалась въ школахъ, которой разрѣшено было довести разсказъ до новѣйшаго времени, — по основной мысли была отчасти продолженіемъ "Исторіи Государства Россійскаго", отчасти оригинальнымъ построеніемъ. Съ Карамзинымъ новая оффиціальная исторія расхо-

<sup>1)</sup> Мы считаемъ почти излишнимъ упоминать о другомъ мивній, которое объясняеть діятельность Сепковскаго какъ еще одинъ лишній приміръ "польской интриги". Этой интриги нигді не видно, а напротивъ, оказывается (см. статью о тайныхъ обществахъ въ западномъ краф при ими. Александрів, въ "Зарь", 1871, ки. 5), что Сепковскій, относительно "польской интриги", добросовъстио исполнялъ обязанности русскаго чиновника.

дилась во взглядъ на Петра Великаго и реформу; Карамзинъ пе любиль ихъ, - она видела въ Петре величайшаго изъ русскихъ государей. Она расходилась также съ Карамзинымъ во взглядъ на Новгородъ, на Литовскую Русь. Затъмъ основные нункты Карамзина повторились. Русская исторія не представляла столько разнообразія и блеска, какъ исторія западная; но она богата мудрыми государями, славными нодвигами, высокими добродътелями. Исторія самодержавія начинается съ Рюрика; прерванное или ослабленное прискорбными междоусобіями удёльнаго періода (представляющаго д'вленіе Россіи между князьями одного дома, вслъдствіе дурного понятія о престолонаслъдіи), оно должно было пасть подъ татарскимъ нашествіемъ, но возстало вновь нодъ мудрой политикой великихъ князей и царей московскихъ. Принявъ христіанство изъ Византіи, Россія получила второе изъ своихъ основныхъ и незыблемыхъ началъ-православіе, которое разъ навсегда установило въ ней истинное просвъщение. Съ древнъйшихъ временъ мудрые іерархи и учители деркви поддерживали чистоту этого просвъщенія, которое въ этомъ видъ дошло и до нашего времени и, доставляя намъ твердыя правила вфры и нравственности, устраняло отъ насъ всв зловредныя ученія, въ какія ввергался не им'ввшій этой нити Западъ. Третье основное начало русской жизни, --- народность, являлось какъ плодъ новъйшаго времени и новъйшаго правленія: съ Петра Великаго Россія должна была многое заимствовать изъ Европы; вовлекаеман въ европейскія діла, заимствовала европейскіе нравы, а также и нъкоторыя заблужденія -- новое время возвращаеть ее къ истиннымъ началамъ русской народности. Съ водвореніемъ ихъ русская жизнь, наконецъ, устанавливается на истинной стезъ преуспъннія, и Россія, усвоиван себъ знанія безъ самомнънія лжеименнаго разума и плоды цивилизаціи безъ ея заблужденій, можетъ гордиться предъ Европой.

Исторія Россіи была постепеннымъ стремленіемъ къ этому блаженному настоящему, разрѣшавшему всѣ вопросы. Принципы были даны съ самаго начала совершенно готовые, а внутренняя исторія какъ будто состояла только въ рядѣ мѣропріятій, которыя власть употребляла для ихъ утвержденія. Историки не видѣли другихъ элементовъ историческаго развитія, не видѣли и тѣни той борьбы въ самыхъ народныхъ массахъ, тѣхъ разнообразныхъ явленій внутренней жизни, изслѣдованіе которыхъ представляетъ теперь особенную привлекательность для историковъ. Народъ, напротивъ, представлялся страдательной массой, предметомъ правительственныхъ распоряженій, не имѣвшимъ ни

голоса, ни собственнаго разсужденія. Словомъ, историки переносили въ прошедшее свои представленія о настоящемъ; ихъ исторія дѣлалась не только исторіей государства, какъ было у Карамзина, но просто исторіей правительства. Народная масса была груба и певѣжественна, — ей дали государство и просвѣтили ее христіанствомъ, привели въ порядокъ ся гражданскую жизнь, дали ей законы и т. д. Правда, были волненія и мятежи, но они происходили только отъ необузданныхъ страстей и невѣжества, и власть въ концѣ концовъ усмиряла ихъ и возстановляла порядокъ; были бѣдствія, были жестокости правителей, по народъ "умѣлъ" сносить ихъ "безропотно". Въ числѣ мудрыхъ мѣръ приводилось и закрѣпощеніе крестьянства...

Мы упомянули, что историки этой категоріи брались изображать и настоящее. Можно себ'є представить, что это быль постоянный и слишкомь неум'єренный панегирикь, историческая амплификація изв'єстной темы, что все обстоить благополучно, и что граждане благословляють свою судьбу. Людямь разсудительнымь и тогда странно было читать эти вещи; еще странн'є было читать ихъ впосл'єдствій, когда теченіе событій совершенно опровергнуло панегирикь: неум'єренныя восхваленія иногда становились похожи на иронію...

Въ дополнение къ этой истории являлись труды, менфе проникнутые оффиціальностью, по не менте отличавшіеся восхваленіемъ русской старины, отрицаніемъ Европы и превознесеніемъ настоящаго. Однимъ изъ самыхъ характерныхъ образчиковъ такой исторіи можеть служить "Исторія русской словесности, преимущественно древней " Шевырева, и другія произведенія этого писателя, представлявшаго, вмъстъ съ Погодинымъ, особую школу, которой не надо смѣшивать еъ славянофильствомъ (хотя между ними было все-таки много общаго). Стиль Шевырева, отличавшійся елейнымъ краснорфчіемъ, соотвътствовалъ содержанію его теоріи, находившей въ древней Руси всѣ нравственные идеалы: онъ опять переносилъ въ прошедшее тѣ понятія и нравы, какими жилъ въ настоящемъ, и не представляя себъ возможности иныхъ формъ жизни, прямо выставилъ высшимъ идеаломъ не только личнымъ, но и гражданскимъ, добродътель "смиренія"; смыслъ прошедшей исторіи и задачу будущей онъ видѣлъ для русскаго народа въ "приниженіи личности".

Такія черты принимала литература, выроставшая изь тогдашняго положенія вещей, изъ господствующихъ понятій и нравовъ. Она была, съ одной стороны, продолженіемъ консервативнаго романтизма, съ другой, примъненіемъ оффиціальной народности; вообще это была литература неподвижности и застоя, отличавшихъ огромпое большинство общества. Она не предполагала ни
возможности другого порядка идей, ни возможности сомнѣнія,
сурово опекаемая, она не имѣла даже сознанія своего положенія,
полагала, что иначе быть не можетъ и не должно, и наконецъ
завершалась мрачнымъ обскурантизмомъ "Маяка", или, чтобы
мнимо-научнымъ образомъ оправдать свое существованіе, возводила въ принципъ отсутствіе всякой личной и общественной
свободы и самодѣятельности.

Не трудно вид'ять, каково могло быть въ этомъ порядки вещей положеніе той части литературы, которая продолжала прежнее прогрессивное движеніе. Въ указанномъ сейчасъ хорѣ консервативныхъ голосовъ не было мъста ея стремленіямъ, какъ не было имъ отголоска и основанія въ настроеніи огромнаго большинства общества. Она выдълилась особыми группами писателей изъ общей массы и, скоро замъченная своимъ тъснымъ кругомъ читателей, не ускользнула и отъ вниманія учрежденій, которымъ принадлежалъ контроль надъ печатью и общественнымъ мнъніемъ. На первыхъ же порахъ она была отмѣчена, какъ либеральная, и подпала всёмъ тяжелымъ стёсненіямъ, какимъ подвергается мысль, нъсколько выходящая изъ общей рутины, въ обществъ, большинство котораго не ощущаетъ умственныхъ потребностей. Цензурный гнеть быль твмь тяжеле, чемь больше было разстояніе понятій съ объихъ сторонъ. Въ этомъ противоръчіи литература была совершенно безправна: случалось, что и цензурное одобрение не спасало отъ гонения со стороны высшихъ учрежденій — уничтожались самыя изданія, съ наказаніемъ и издателей, и цензоровъ. Положение писателя было совершенно безпомощное: писатель не только теряль въ журналѣ свою собственность и испытываль тяжелое насиліе надь своимъ умственнымъ трудомъ, -- онъ совсемъ терилъ почву подъ ногами, потому что весь образъ его мыслей оказывался недозволительнымъ, стоящимъ вит закона; въ обществт онъ являлся человткомъ занодозрѣннымъ. Стѣсненія, обыкновенно сопровождающія цензуру, были у насъ тъмъ тяжеле, что падали на незначительное меньшинство, лишенное опоры въ обществъ, еще не привыкшемъ давать мѣсто критикѣ и различію мнѣній. Въ цѣломъ работа литературы затруднялась, дѣлалась отрывочной, случайной, умственное развитіе общества шло съ тѣми скачками, умолчаніями, неясностями, поспъшными порывами, которые до сихъ поръ, къ сожальнію, отражаются въ нашей жизни и дылають наши обще-

ственныя понятія въ большинствѣ столько шаткими, недодуманными и случайными.

Нужно помнить объ этихъ условіяхъ, чтобы въ должной степени опфинть трудъ тфхъ немногихъ писателей, которые, въ теченіе описываемыхъ десятил'втій, достойнымъ образомъ представляли истинные интересы общественнаго развитія. Этотъ трудъ внушаетъ къ себъ истинное уважение. Люди, его исполнявшие, были предоставлены своимъ личнымъ вравственнымъ силамъ въ обществъ, масса котораго даже не понимала ихъ усилій, подъ тяжелымъ недовъріемъ и подозръніями, подъ опасностью личнаго спокойствія. Не надо также удивляться, что эта обстановка отражалась неблагопріятными вліяніями на самомъ ходъ умственной работы. Вслъдствіе того, что новое содержаніе, которое стремилась выработать литература, становилось болже или менже запретнымъ плодомъ, что наука пропикала къ намъ только отрывками, новое движение литературы нередко впадало въ односторонности, увлеченія, иногда нфсколько фантастическія: иначе и быть не могло, потому что ни одна мысль не договаривалась до конца, не достигала всесторонняго обсужденія.

Въ виду этихъ условій, дъятельность тогдашней прогрессивной литературы нредставляется гораздо болье значительной, чьмъ вообще думаютъ. При всъхъ неблагопріятныхъ обстоятельствахъ, она поддержала интересъ свободнаго изследованія и общественной критики; опираясь на силы небольшого числа избранныхъ умовъ, она стала лучшимъ выраженіемъ умственнаго движенія и задаткомъ его будущаго.

Мы упоминали, что литература этихъ десятилътій продолжала трудъ и расширила задачи, поставленныя людьми двадцатыхъ годовъ. Обстоятельства, а вмѣстѣ и самая сущность дѣла сообщили ей, однако, иной характеръ. Она совершенно покидаетъ политическіе вопросы, не только потому, что они были закрыты для нея вижшнимъ образомъ, но и по доброй волж; она сохранила почтеніе къ предшественникамъ, но чувствовала, что поставленные ими вопросы еще не по силамъ и даже не нужны русскому обществу, что имъ должна предшествовать приготовительная работа, большее развитіе общественнаго сознанія. Поэтому, хотя литература и отступила въ сторону отъ намъченныхъ прежде путей, но въ концъ концовъ глубже вникаетъ въ существенную сторону дъла: въ изучение русскаго общества, его историческихъ отношеній, его умственныхъ и нравственныхъ нотребностей. Несмотря на то, что такимъ образомъ она стала виѣ соб-

ственно политическихъ и общественныхъ вопросовъ, въ ея фило-

софскомъ, историческомъ, поэтическомъ содержаніи сказывалась общественная тенденція: ея отношеніе къ господствующимъ понятіямъ и порядкамъ было существенно отрица-тельное. Для этой литературы не могла остаться скрытой несо-стоятельность системы оффиціальной народности. Благодаря теоретическимъ изученіямъ и внутреннимъ инстинктамъ, для этой литературы открывались иныя перспективы: въ настоящемъ, она не могла примириться съ тъсными рамками, которыя отводимы были для національныхъ силь; въ исторіи она начинала открывать народные элементы, которыхъ не видъла и не признавала система и которымъ, очевидно, должна была предстоять своя будущность. Не примиряясь съ теоріей системы, эта литература еще меньше могла признать нормальность и цѣлесообразность ея практическихъ примъненій. Разъ получивши интересъ къ общечеловъческимъ идеаламъ, познакомившись болье серьезно, чъмъ бывало прежде, съ содержаніемъ и исторіей европейскаго просвъщенія, эта литература не могла не взглянуть съ болье широкой точки зрънія и болье правдиво на явленія русской дъйствительности. Ставя уже теперь вопросъ о народномъ благъ и развитіи своимъ основнымъ интересомъ, литература, изъ своего теоретическаго удаленія, больше и больше подходила къ народной жизни, которая и стала исходнымъ пунктомъ ея стремленій: одни идеально возвеличивали народъ, думая въ философской, исторической и поэтической идеализаціи его открыть пути его возрожденія; другіе искали того же въ критическомъ анализъ дъйствительности, въ сознаніи слабыхъ сторонъ прошедшей и настоящей народной жизни, находя въ этомъ сознаніи первый шагъ общественнаго совершеннольтія.

Въ томъ и другомъ смыслѣ и направленіи эта литература оказала свои большія заслуги. Ен труды стоили ей много борьбы: она далеко не была въ состояніи сказать всего, что думала, но и тѣмъ, что было сказано, она успѣла ввести въ обращеніе много разумныхъ и благотворныхъ понятій. Высокимъ требованіямъ, какія она ставила для національной жизни, высокимъ идеаламъ и цѣлямъ, какіе указывала она для серьезныхъ умовъ, мы обязаны многими изъ тѣхъ лучшихъ общественныхъ понятій, какія въ наше время начинаютъ бросать корень въ обществѣ, и многими изъ тѣхъ общественныхъ преобразованій, для которыхъ царствованіе Александра ІІ нашло въ обществѣ и глубокое сочувствіе, и ревностныхъ исполнителей.

То время было нравственнымъ приготовленіемъ къ современной преобразовательной эпохѣ. Въ періодъ крымской войны,—

о которомъ мы столько разъ вспоминали и который принесъ такъ много разочарованій, —люди, воспитавшіеся подъ вліяніемъ этой литературы, не падали духомъ: опи получали твердую увъренность, что паденіе старыхъ упорныхъ заблужденій и самообольщеній будетъ первымъ началомъ пашего общественнаго возрожденія. Въ пятидесятыхъ годахъ лучшіе люди современной литературы начали съ благодарнаго признанія заслуги дъятелей того времени, какъ своихъ предшественниковъ и учителей 1).

1) Указать хотя бы главную литературу для настоящей главы было бы слишкомъ трудно по громадности матеріала: сюда относилась бы цѣлая литература о Николаевскомъ времени, по администраціи, вопросу крестьянскому, просвѣщенію, расколу, литературѣ и цензурѣ, искусству. Въ частности, ближайшіе источники доставляетт сама литература гого времени (Пушкниъ, Жуковскій, Гоголь, Некрасовъ, Тургеневъ, Гркгоровичъ, Писемскій и пр.) и журналистика. гдѣ на одной сторонѣ стоятъ: "Московскій Телеграфъ", "Моск. Вѣстникъ" (Погодина), "Европеецъ" (Кирѣевскаго), "Отеч. Заниски" (съ 1839), "Современникъ" (съ 1847), — на другой: "Сѣверная Пчела", "Библіогека для Чтепія" (съ 1834), "Маякъ", "Москвитянинъ"; особую групну составили "Московскіе сборники" славянофиловъ.

Важна, далье, исторія университетовъ, хотя она нисалась нока только въ оффиціальномь отношеніи, и исторія цензуры.

Изъ особыхъ детальныхъ сочиненій назовемъ:

- -- Заблоцкій-Десятовскій, "Графъ Киселевъ и его время", 4 тома. Спб. 1882.
- В. Семевскій, "Крестьянскій вопросъ въ Россін въ XVIII и первой ноловинѣ XIX вѣка". Спб. 1888. 2 тома.
  - Шавіковъ. "Крічостные крестьяне предъ освобожденіемъ". "Слово", 1881, кн. 4.
- Отто, "Графъ Аракчеевъ и военныя поселенія". Сиб. 1871: "Бунтъ военныхъ поселеній 1831 года". Сиб. 1870.
- Сухомлиновъ, "Изследованія и статьи по русской литературе и посвещенію". Спб. 1889, 2 тома (во 2-мъ любонытиейшіе матеріалы для характеристики положенія литературы въ Николаевское время; см. статьи о Пушкине, Иолевомъ, Гоголь, П. Ф. Навлове, славянофилахъ).
- Иконвиковъ, "Русскіе университеты въ связи съ ходомъ умственнаго развитія", "Вѣсти, Евроны", 1876, кн. 9—11.
- Скабичевскій, "Очерки развитія прогрессивныхъ идей въ нашемъ обществѣ 1825—1860", рядъ статей въ "Отеч. Запискахъ" 1870—72; отдѣльная киига съ этимъ заплавіемъ была напечатана, Сиб. 1872. по въ свѣтъ не вышла;—его же, Очерки изъ исторіи цензуры.
- Пятковскій, "Изъ исторін пашего литературнаго и общественнаго развитія. Монографін и критическія статьи". Сиб. 1876, 2 тома: 2-е изд. 1888.
- Аппенковъ, "Воспоминанія и критическіе очерки". З тома. Сиб. 1877—1881 (о Пушкинъ, Станкевичъ; "Замъчательное десятильтіе, 1838—1848"); его же: "Идеалисты тридцатыхъ годовъ" (Герценъ и Огаревъ). "Въсти. Евроны", 1883, ки. 3—4.
  - А. Станкевичь, "Т. П. Грановскій". М. 1869.
  - О. Миллеръ, Біографія Достоевскаго въ полномъ собранів сочиненій.

Паконець, множество матеріаловъ автобіографическихъ, напр., воспоминанія Вигеля, Греча, біографія Погодина (начата г. Барсуковымь), воспоминанія Панаева, г-жи Нассекъ, Переписка Ив. Аксакова я т. д., и т. д.

## IV.

## ПРОЯВЛЕНІЯ СКЕПТИЦИЗМА. ЧААДАЕВЪ.

Изследуя въ данномъ періоде элементы, приготовлявшіе къ последующей преобразовательной эпохе и потому предполагавшие отриданіе системы, построенной на оффиціальной народности, мы должны остановиться прежде всего на Чаадаевъ. Личность Чаадаева долго оставалась не вполнъ ясною и до сихъ поръ стоитъ довольно одиноко въ исторіи нашего умственнаго развитія, уже не мало было писано о немъ въ пользу его и противъ него. Въ самомъ дѣлѣ, откуда выросло то содержаніе, какимъ удивлено было русское общество въ его "Философическомъ письмъ "? Откуда развился тотъ крайній скептицизмъ относительно русской жизни, который нежданно высказался самодовольнаго общества и повлекъ за собой такія суровыя репрессаліи? Какъ явились несомнънные католическіе вкусы Чаадаева? Какое вліяніе оставиль онь, и оставиль ли, въ нашей литературъ и общественныхъ понятіяхъ? Не рышая сполна этихъ вопросовъ, еще не вполнъ доступныхъ исторіи, остановимся на общей характеристикъ мнъній Чаадаева и сочиненій его, котоза исключеніемъ "Письма", до сихъ поръ еще не были извъстны на русскомъ языкъ.

Прежде всего, характеръ умственнаго движенія въ описываемые годы можетъ указать, что скептицизмъ Чаадаева относительно русской жизни и исторіи вовсе не былъ вещью случайной; онъ стоитъ въ тѣсной связи съ такъ-называемымъ "западнымъ" направленіемъ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ (хотя и не сливается съ нимъ) и долженъ былъ имѣть историческіе антецеденты. Такія явленія въ умственной жизни не бываютъ вообще явленіями единичными, анекдотическими. Если Чаадаевъ

произвелъ впечатлѣніе, имѣлъ своихъ защитниковъ и враговъ въ кругу лучшихъ умовъ того времени,—о чемъ мы имѣемъ не мало свидѣтельствъ,—это значило, что въ его идеяхъ, какъ ни были онѣ своеобразны, былъ общій историческій элементъ.

Въ чемъ же состояла эта историческая связь, и какъ шло развитіе самого Чадаева? Біографія Чаадаева <sup>1</sup>), какъ мы ска-

1) Въ дополненіе къ біографін. составленной М. П. Жихаренымъ ("Вѣстникъ Европы". 1~71), приводимъ біографическія указапія тѣхъ свѣдѣній о Чаадаевѣ, какія намь встрѣчались въ литературѣ:

1836. "Телескопъ", т. 34, № 15, стр. 275-310: "Философическія инсьма".

1843. "La Russie en 1839". par le marquis de Custine. Seconde éd., т. IV, стр. 370—374.

1843. Paul de Julvecourt, "Le faubourg St.-Germain Moscovite. Les Russes à Paris". 2 vol.

1847. Haxthausen, "Studien über die innern Zustände etc., Russlands". Berlin, 1847—1852, III, etp. 3.

1853. Herzen. "Du developpement". etc., стр. 94—96, и затѣмъ отдѣльныя восноминація въ "Полярной Звѣздѣ", гдѣ перепечатано и "Письмо" Чаадаева (т. VI, 1861, стр. 141—162).

1854. "Раутъ", И. Сушкова. М., стр. 294, 295, 365.

1856. "Моск. Вѣдом." № 46, 17 апрѣля (извѣщеніе о смерти Чаадаева).

— "Современникъ", № 7, отд. 5, стр. 5 (пекрологъ Чаадаева, Лонгинова).

1858. "Московскій универс. благородный папсіонъ", Н. Сушкова, стр. 19, также въ Приложеніяхъ, стр. 18, 26—29 (письмо Ч. къ кн. Вяземскому о книгѣ Гоголя "Выбранныя Мѣста", и пр., 1847).

1860. Сочиненія Дениса Давыдова, ч. 3, стр. 142 (письмо Давыдова къ Пушкину о Ч.).

1860. "Русскій Вѣстпикъ" № 5, Соврем. Лѣтоп., стр. 21—25, замѣтка о предыдущемъ, Лонгинова. – Тамъ же, № 18, Соврем. Лѣтоп., стр. 153.

1860. "Tendances catholiques dans la société russe", par le P. J. Gagarin, въ Парижѣ и Наумбургѣ (изъ журпала Correspondant).

1861. "Вибліограф. Заниски", № 1, стр. 1—18. Статья о Чаадаевѣ и иѣсколько его писемъ, между прочимъ, письмо къ Жуковскому, отъ 21 мая 1851.

1861. "Ноли. Собраніе Сочиненій Хомякова", І, стр. 720—721.

1862. "Oeuvres choisies de P. Tchadaïef, publiées pour la première fois par le P. Gagarin". 208 ctp.

1862. "Р. Въсти.", № XI, стр. 119—160: Воспоминанія о ІІ. Я. Ч., Лонгинова (пересказапо содержапіе "Философическаго письма" и въ концъ два французскія письма Ч. къ Шеллингу).

1862. Записки Якушкина, стр. 51, 59-60.

1863. "Р. Архипъ", стр. 871-873 (изпѣстіе о парпжскомъ изданіи).

1865. "Р. Въстникъ", августъ, стр. 547.

1866. "Р. Архивъ", № 7, висьмо Ч. къ кн. Вяземскому (то же, что у Сушкова, Моск. Унив. Напс.).

1868. "Воспоминанія о Чаадаевъ" Д. Свербеева (1856), въ "Р. Архивъ", стр. 976—1001.

1868. "Эпизодъ изъ жизни Чаадаева (1820 годъ)", Лонгинова,—тамъ же, стр. 1317 и 1328.

зали, еще имбетъ много пробъловъ, и къ такимъ принадлежитъ именно та пора его жизни, когда его взгляды сложились въ религіозную философію, на которой опъ основывалъ и свою философію исторіи. Поэтому и теперь остаются не вполив ясны вліянія, которыя дъйствовали на него въ эту пору и, накопецъ, опредълили его умственную физіономію.

Историческая роль Чаадаева определяется вообще темъ, что онъ быль однимъ изъ техъ немногихъ уцелевшихъ въ обществе дъятелей, развитие которыхъ принадлежало десятымъ и двадцатымъ годамъ, -- времени Наполеоновскихъ войнъ и либеральнаго движенія. Онъ быль однимь изъ тіхь звеньевь, которыя связали ту оживленную эпоху съ эпохой тридцатыхъ годовъ и связали два характера мысли, въ сущности мало похожіе. Первое образованіе Чаадаева шло темъ путемъ и въ техъ размерахъ, какъ оно пло тогда, да и поздиве, у аристократической молодежи. Это было образованіе легкое, світское; довершеніе этого образованія было уже его собственнымъ деломъ. Одаренный задатками сильнаго ума и пытливости, онъ очень рано вступилъ въ жизнь; рано началась для него и та пора, когда складывается впервые образъ мыслей, и естественно, что, при живости ума, онъ долженъ быль въ особенности подпадать впечатлфніямъ времени и общества. Это время и общество были оригинальныя и исключительныя: Чаадаевь юношей вступиль въ армію въ тревожные и богатые возбужденіями годы отечественной войны и походовъ въ Европу, и это время положило, въроятно, основы его дальнъйшаго развитія. Здісь впервые должна была произвести на него могущественное дъйствіе европейская умственная и политическая жизнь, которая дала ему оставшійся навсегда идеаль; здёсь, вёроятно, имъла свой корень и его религіозная философія.

Въ понятіяхъ людей Александровскаго времени по предме-1870. "Р. Архивъ", стр. 676—679 (въ ст. Свербеева о Герценѣ), стр. 1579 (въ зан. Якушкина о Мих. Чаадаевѣ).

<sup>1870. &</sup>quot;Р. Старина", т. I, стр. 162—165 (нисьмо Вигеля къ митр. Серафиму о статъв Чаадаева), стр. 291—293 (нисьмо митр. Серафима о томъ же графу Бенкендорфу), стр. 606.

<sup>1870. &</sup>quot;Отеч. Записки", ноябрь, стр. 30-31 (въ статъв г. Скабичевскаго).

<sup>1871.</sup> Богдановича, Ист. царств. импер. Александра I, V, 508-512.

<sup>1872. &</sup>quot;Девятнадцатый Вѣкъ", Бартенева, стр. 387, 388, 403.

<sup>1873. &</sup>quot;Въстникъ Европи", ноябрь, повые отрывки изъ неиздаппыхъ бумагъ Чаадаева).

<sup>1882.</sup> Альбомъ московской Пушкинской выставки 1880 года (портреть Чаадаева).

<sup>1889. &</sup>quot;Russische Selbstzeugnisse. Russisches Christenthum", von Victor Frank. Paderborn.

тамъ правственной и общественной философіи было вообще много идеалистическаго, но неопредъленнаго. Мысль не укладывалась въ положительную форму, напротивъ, всего чаще оставалась на степени теоретическаго афоризма, идеальнаго стремленія, потому, конечно, что самые идеалы были слишкомъ новы, что действительность слишкомъ мало на нихъ походила и, не давая имъ необходимой практической опоры, по-неволъ заставляла этихъ людей витать въ теоріяхъ, отвічавшихъ ихъ чувству; наконецъ, не были сильны и научныя средства. Такъ было не съ однимъ либеральнымъ молодымъ поколеніемъ двадцатыхъ годовъ. То же было и въ планахъ самой правительственной сферы. Начиная съ первыхъ замысловъ имп. Александра до тайныхъ обществъ конца царствованія, всв идеалы общественной реформы отличаются и слишкомъ книжнымъ и сантиментальнымъ построеніемъ: таковы "Лагарновъ плапъ", проектъ Сперанскаго въ сферъ оффиціальной, и таковы же конституціонные и преобразовательные планы тайныхъ обществъ; таковы стремленія библейскія, масонскія. При всемъ различіи этихъ плановъ, въ нихъ проходить одна общая черта, ихъ нѣсколько странное, далекое отношеніе къ русской жизни; при всемъ отличающемъ ихъ желаніи служить благу народа, при несомивнио благородныхъ намвреніяхъ многихъ личностей, во всемъ этомъ было что-то произвольное, неприлаженное. Люди, задававшіеся преобразовательными идеалами, слишкомъ удовлетворялись общими положеніями и готовыми рішеніями и, не отдавая себъ отчета въ русской дъйствительности, довольствовались однимъ общимъ представленіемъ о неудовлетворительности существующаго положенія вещей. Въ ходу были въ особенности теоріи политическія, навъянныя европейскими вліяніями, а также возбуждаемыя первыми инстинктивными стремленіями русской жизни: эти теоріи, чрезвычайно сложныя въ сущности, казались однако общедоступными.

Реформаторы, изъ сферы правительства и изъ тайныхъ обществъ, одинаково легко брались за предметъ: подъ ихъ руками быстро создавались конституціонные планы, подкладка которыхъ заимствовалась готовая изъ европейскихъ политическихъ идей; въ то время не сомнѣвались обращаться въ подобныхъ случаяхъ прямо къ иностранцамъ, которые сами не паходили въ этомъ ничего страннаго. Такъ, въ началѣ царствованія обращаются къ Бентаму съ вопросами о законодательствѣ; такъ, Лагарпъ пишетъ свой плапъ, и ими. Александръ негодуетъ даже, что Сперанскій его "обрусилъ" 1); такъ, составляется тайное общество по

<sup>1)</sup> Русскій Архивъ, 1871, ст. Погодина о Сперанскомъ.

программѣ Тугендбунда и пипутся конституціи по англійскимъ и американскимъ образцамъ. Большая часть людей, возымѣвшихъ тогда политическіе интересы, нолучили ихъ подъ впечатлѣніями европейской жизни и сличенія русской дѣйствительности съ цивилизаціей и свободой западныхъ народовъ. Такимъ образомъ, большинство приходило отсюда не къ изученію, а къ правственному возбужденію, къ пегодованію на существующее зло, и экзальтированное чувство тѣмъ легче вѣрило въ тѣ политическія средства, которыя могли будто бы привести къ желанной цѣли. Люди, какъ Н. И. Тургеневъ, который уже тогда ясно видѣлъ, что всѣ эти конституціонныя построенія не имѣютъ никакого значенія передъ крестьянскимъ вопросомъ, требующимъ разрѣшенія прежде всего, — такіе люди бывали исключеніемъ...

Мы говорили въ другомъ мѣстѣ, что не слѣдуетъ, однако, пренебрежительно относиться къ этому явленію. Основная идея и мотивы всёхъ этихъ плановъ имъютъ несомнъпную цёну въ исторіи общественныхъ понятій; ихъ пріемъ и отношеніе къ предмету — одинаковые, какъ мы видели, и въ правительстве, и въ средъ общества, — были дъломъ времени. Ихъ неполнота, ихъ произвольность совершенно понятны какъ первый шагъ политическаго сознанія. Этимъ опытамъ трудно было быть лучше. Историческая потребность понята была высшими слоями образованнаго общества, и это стремление къ общественной свободъ по необходимости оставалось отвлеченнымъ, потому что практическихъ указаній не давала народная жизнь, давно потерявшая всь признаки этой свободы, не было и указаній научныхъ, потому что не было еще своей политической науки, и наука историческая только-что начиналась. Наконецъ, и прежняя жизнь вовсе не научала особенному вниманію къ народной жизни, къ истинному характеру действительности: девятнаддатый векь, конечно, гораздо меньше можно обвинить за эти эксперименты іп anima vili, чьмъ восемнадцатое стольтіе. Нуженъ быль цылый процессъ развитія, чтобы общественная мысль научилась правильному и разумному отношенію къ народу, и либерализмъ Александровскаго времени именно представляль начало этого процесса.

Эта отвлеченность нравственных и общественных понятій того времени, объясняемая самыми условіями русской жизни, вмѣстѣ съ тѣмъ была и отраженіемъ европейскихъ космополитическихъ идей. Наслѣдіе революціи, этотъ космополитизмъ въ нашемъ либеральномъ кругу былъ въ особенности развитъ сближеніемъ народовъ въ продолженіе Наполеонскихъ войнъ; потомъ

реакція Священнаго Союза, поставивъ себъ задачей всеобщее преслъдование либерализма, опять его усиливала и, предполагая тъсную связь либеральныхъ волненій въ разныхъ краяхъ Европы, сама внушала либеральнымъ нартіямъ, что ихъ дёло есть общее дъло свободы. Дъйствительно, влінніе этихъ космополитическихъ идей составляетъ характеристическую черту того времени, ярко обнаруживаясь и тогдашнимъ политическимъ положеніемъ Россіи и внутренней жизнью, въ которую съ особенной силой стали проникать разнообразные отголоски европейскаго броженія, отъ крайняго піэтизма до политическаго свободомыслія. Наши либералы интересовались европейскими событіями, сочувствовали революціоннымъ вспышкамъ двадцатыхъ годовъ, искали своихъ авторитетовъ между корифеями европейскаго либерализма и т. п. Въ ихъ образѣ мыслей составлялся извѣстный кодексъ либеральныхъ принциповъ, который они принимали песмотря на все его разногласіе съ правами и обычаями русской жизни, принимали, какъ дъло образованности и дъло чести. Лыбопытно встрътить, что въ этомъ кодексв либераловъ не последнюю роль играли и классическія воспоминанія: они читали Цицерона, Ливія, Тацита, и классическая цитата неръдко приводилась въ подкръпленіе ми**ў**ній <sup>1</sup>).

Чаадаевъ имѣлъ тѣсныя связи съ либеральнымъ кружкомъ двадцатыхъ годовъ. По обычаю времени, мы встрѣчаемъ его въ масонской ложѣ; его коснулось и тайное общество <sup>2</sup>), хотя не видно, чтобъ онъ игралъ въ немъ какую-нибудь роль: судя по его поздиѣйшимъ отзывамъ объ этомъ общоствѣ, онъ, вѣроятно, признавалъ его только въ смыслѣ дружескаго кружка и мирной пропаганды и не сочувствовалъ никакимъ практическимъ предпріятіямъ, о которыхъ могла идти рѣчь. Во всякомъ случаѣ, его сношенія съ обществомъ прервались его отъѣздомъ заграницу, гдѣ онъ прожилъ нѣсколько лѣтъ <sup>3</sup>). Но какъ бы то ни было, Чаадаевъ переживалъ этотъ періодъ идеальнаго и космополитическаго либерализма, въ которомъ и должны заключаться зародыши его позднѣйшихъ воззрѣпій. Посланія Пушкина рисуютъ

<sup>1)</sup> См., напр., въ запискахъ Якушкина.

<sup>2)</sup> Въ тъхъ же запискахъ разсказывается, что Чаадаевъ согласился на сдълавное ему Якушкинымъ предложение вступить въ тайное общество.

Вь одномь изъ писемь, писанныхъ къ нему заграницу (въ началѣ 1825), упоминается интересный рядъ его друзей и знакомыхь, о которыхъ онъ желалъ имѣть новости. Въ этомъ ряду упомянуты имена: Граббе, Алекс. Пушкинъ, кн. Вяземскій. Тургеневы, Никита Муравьевъ, ки. С. Трубецкой, Матвѣй Муравьевъ, кажется фенъ-Визины.

эту пору ихъ дружбы, когда Чаадаевъ являлся передъ нимъ то "мудрецомъ", то "мечтателемъ"; впослъдствіи (въ 1830 г.) Пушкинъ читалъ въ рукописи рядъ тъхъ писемъ, изъ которыхъ одно появилось потомъ въ "Телескопъ", и изъ его отзывовъ объ этомъ чтеніи не видно, чтобы идеи Чаадаева поразили его, какъ чтонибудь совсъмъ новое: въроятно, по крайней мъръ, не было пово ихъ скептическое направленіе.

Віографія Чаадаева до сихъ поръ мало объясняеть, откуда взялась та особенность его мнѣній, которая явнымъ образомъ выразилась въ "Философическихъ письмахъ" и которая должна была особенно увеличить раздраженіе, ими вызванное. Мы говоримъ о его католическихъ наклоиностяхъ. Мы имѣемъ мало свѣдѣній о томъ, какъ обнаруживались у него эти понятія въжизни; на дѣлѣ онъ не былъ, говорятъ, католикомъ, онъ умеръ православнымъ, — но іезуитъ Гагаринъ говоритъ о томъ, какъ много ему "обязанъ", и какъ отношенія съ Чаадаевымъ вътридцатыхъ годахъ "оказали могущественное вліяніе" на его будущее. Гдѣ же искать источника этихъ католическихъ наклонностей?

Извъстно, что католицизмъ нашелъ много послъдователей въ нашемъ высшемъ обществъ во времена императора Александра. Историкъ іезунтовъ въ Россіи разсказываеть, съ какимъ успъхомъ они вели свою пропаганду, какъ толпами обращались въ католичество великосвътскія дамы, какь іезуитскіе пансіоны начали дъйствовать на самыя юныя покольнія. Въ іезуитскомъ пансіонъ на три четверти было воспитанниковъ изъ семействъ высшей аристократіи. Здёсь воспитывались люди, игравшіе впослъдствіи значительную роль въ нашей общественной и государственной жизни, напр., Алексъй и Михаилъ Орловы, Бенкендорфъ; здѣсь учились Голицыны, Нарышкины, Гагарины, Меншиковы, Волконскіе, Шуваловы, Ростопчины, Строгановы, Полторацкіе, Толстые, Вяземскіе и т. д. 1). Рядомъ шли многочисленныя тайныя обращенія въ католицизмъ. Католическая пропаганда еще съ конца прошедшаго столътія свила себъ прочное гнъздо въ русскомъ высшемъ обществъ, и русскія аристократическія имена доставили вь нов'йшее время католицизму значительный контингенть, въ которомъ были двятельные пропагандисты и даже свои знаменитости: таковы имена г-жи Свъчиной, кн. Зинаиды Волконской, Гагарина, Шувалова, Августина Голицына и т. д. Любопытный читатель найдеть характеристическія

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Іезунты въ Россіи, М. Морошкина, Т. II. стр. 111, 114, 115, 127.

подробности въ книгъ о. Морошкина, въ біографіи Свъчиной, въ сочиненіяхъ самихъ обращенныхъ.

Чъмъ объяснялось это явление. — отчего "рвалось изъ всъхъ силь въ объятія латинства русское родовитое барство "? Нътъ сомивнія, что важную роль играли здівсь тотъ недостатокъ порядочнаго воспитанія въ православномъ духѣ, то отдаленіе высшаго круга отъ русской жизни и отъ русскаго духовенства, непредставлявшагося достаточно полированнымъ и свътскимъ, то "невѣжество" и "легкомысліе, свойственное женщинамъ нашего высшаго общества въ вещахъ самыхъ серьезныхъ", та вкрадчивость и ловкость католическихъ аббатовъ, "имфющихъ такія мягкія манеры, говорянцихъ такъ вкрадчиво, такъ нѣжно и на. такомъ прекрасномъ языкъ, какъ игривый французскій" и т. д. вей тв причины, которыя приводятся о. Морошкинымъ. Но этобыли не единственныя причины, и выставленные педостатки русскаго барства были не единственныя вещи, делавшія его доступнымъ пронагандъ. Если говорить о ближайшихъ явленіяхъ, то самъ о. Морошкинъ приводитъ факты, представляющіе въ очень печальномъ видъ русское духовенство конца прошлаго и начала нын вшняго стольтія 1): недостатокъ образованія быль таковъ, что религіозное обученіе и не могло быть удовлетворительно, и даже безъ чужой пропаганды могло являться у людей, въ другихъ отношеніихъ довольно образованныхъ, и это незнаніе своей вфры и это отдаленіе отъ своего духовенства. Образованнѣйшіе люди изъ духовенства, какъ напр., Самборскій, ноощряемый и уважаемый самой властью, были очень непохожи на своихъ сотоварищей, и были въ то же время очень рѣдки. Слѣдовательно, вина упомянутаго отдаленія должна лежать не на одномъ исключительно "барствъ". Съ другой стороны, удаление отъ народной въры было не единственнымъ примъромъ удаленія отъ народной жизни. Точно также удаленіе это простиралось на множество другихъ отношеній, гдф такимъ же образомъ порывалась связь между однимъ классомъ-сильнымъ, богатымъ, привилегированнымъ, и другимъ-слабымъ, бъднымъ и беззащитнымъ. Ноесли во вебхъ другихъ отношеніяхъ отдаленіе отъ народа поощрялось всеми господствующими учрежденіями и нравами, было ли удивительно, что совершалось наконецъ и удаленіе религіозное? Словомъ, причина явленія заключалась не въ однихъличныхъ недостаткахъ многихъ людей высшаго сословія, но главнымъ образомъ въ общихъ условіяхъ, напр., въ недостаткахъ самой цер-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Гезунты, т. І. стр. 268—269.

ковности въ учрежденіяхъ, совершенно выдълявшихъ высшее сословіе въ особую, ничѣмъ не связанную съ народомъ, привилегированную касту.

Шире ставить эти причины распространенія католической пропаганды другой историкь іезуитовь, Самаринь. Изображая высшую общественную среду, гдв по преимуществу совершалась пропаганда, Самаринъ говоритъ: "...Эта среда подчинялась не однимъ латинскимъ вліяпіямъ. Отверстая для всего и ко всему воспріимчивая, она проникалась еще охотнъе либеральными стремленіями, совершенно искренними, но безплодными по своей отвлеченности, и съ особенною любовью лелъяла туманныя мечты о какомъ-то будущемъ духовномъ единении племенъ и правительствъ, въ безразличномъ равнодущій ко всемъ формуламъ веры. Всякое со стороны занесенное ученіе, политическое или религіозное, всякая фантазія, всякій призракъ, могли, до извъстной степени, разсчитывать на успъхъ и внушать сочувствіе. Конечно, одно съ другимъ не клеилось, но все вмъстъ ускоряло разложение народных стихій, издавна начавшееся въ нашемъ дворянствъ. Таково свойство внутренней пустоты, при легкой воспріимчивости. Повидимому, все сіяло благонам ренностью; зародыши всевозможныхъ благихъ начинаній носились въ общественной атмосферъ, а между тымъ живое, народное самосознание гибло. При сильно развитомъ государственномъ патріотизмѣ терялся народный смыслъ; историческая память была какъ бы отшиблена; непосредственное ощущение всего пережитаго прошедшаго въ каждой минутъ настоящаго было утрачено; народный языкъ сдълался какъ бы чужимъ, своя въра упала на степень всякой иной въры.

"О въръ, въ тъ времена, разсуждали такимъ образомъ: всъ въроисповъданія одинаково хороши... На латинца, который бы вздумалъ перейти въ православіе, высшее общество взглянуло бы такъ же неблагосклонно, какъ и на православнаго, переходящаго въ латинство. И тотъ и другой, въ его глазахъ, прослыли бы отступниками; мало того, оно нашло бы для второго обстоятельства смягчающія випу—въ обаяніи высшей цивилизаціи и въ искренности убъжденія, заявленной смълостью поступка. Этотъ взглядъ, изъ общественной сферы, перешелъ въ правительственную и прослылъ терпимостью.

"И въ эту-то дряблую и рыхлую среду, безсильную духомъ, оторванную отъ народной и церковной почвы, питавшей ее вещественно и духовно, връзались іезунты, съ ихъ строго опредъленнымъ ученіемъ, во всеоружіи испытанной своей діалектики и въковой педагогической опытности. Съ какой стороны могли они

встрътить отпоръ?.." Люди Екатерининскаго времени не имъли голоса въ этихъ дѣлахъ; духовенство — "но въ тѣ гостиныя, гдѣ царствовали іезуиты и гдѣ графъ Местръ доказывалъ, что православная церковь отложилась отъ римской и казнена растлѣніемъ, нашихъ священниковъ не пускали; да притомъ, имъ ли, застѣнчивымъ, неловкимъ, неопытнымъ въ управленіи дамскими совъстями, неспособнымъ даже выслушать исповѣди на французскомъ языкѣ, имъ ли было вступать въ споры и выдерживать состязанія, на которыхъ судьями были бы князья и княгини, графини и графы, подкупленные вкрадчивымъ краснорѣчіемъ іезуитовъ и очарованные галантерейностью ихъ обращенія?"

"Дѣло обошлось не только безъ борьбы, даже безъ отпора" 1). Въ этихъ словахъ мътко указаны нъкоторыя черты людей и времени. Князь Голицынъ, поступившій атеистомъ въ оберъпрокуроры синода и только послѣ обратившійся — не столько въ православіе, сколько въ мрачный піэтизмъ, аристократическія барыни, которыхъ дурачили іезуиты, заслуживаютъ презрительнаго отзыва, какимъ надълилъ ихъ Самаринъ. Но повторяемъ, что для болъе върной оцънки католической пропаганды слъдовало бы прибавить нъкоторыя другія черты. Князь Голицынъ, поощрявшій іезунтовъ, и великосвътскія барыни и аристократическіе господа, уходившіе въ католицизмъ, не этимъ однимъ заслуживали бы подобнаго отзыва, -- и не переходя въ католицизмъ, большинство людей этой категоріи не много приносили проку своему отечеству... Самаринъ намекаетъ на это, говоря о "разложеніи на-родныхъ стихій",—но другія стороны этого разложенія были едва ли не гораздо еще хуже католицизма. Были люди неприкосновенные къ іезуитству и католицизму, которые не выиграли отъ этого ни въ личномъ, ни въ гражданскомъ своемъ достоинствъ, и дъйствовали не хуже тъхъ враговъ православія и русской пародности, какими были люди, описываемые Самаринымъ. Тотъ же князь Голицынъ, послъ изгнанія іезуитовъ, нисколько не сдълался лучше и полезнъе для русскаго просвъщенія. За католической пропагандой, однимъ словомъ, скрывалось зло, гораздо болъе крупное, и придавать ей слишкомъ больтую важность едва ли бы не значило "бичевать маленькихъ воришекъ для удовольствія большихъ" и извращать историческую перспективу.

Самаринъ едва ли правъ, напримъръ, противупоставляя дънтелямъ Александровскаго времени людей временъ Екатерины.

<sup>1)</sup> Самаринъ. Іезунты, М. 1866, стр. 265-267.

"Терпимость", о которой идетъ рѣчь, не была въ это время совершенной новостью; она была результатомъ и Екатерининскаго времени. "Народная и церковная почва" была покинута гораздо ранѣе. О. Морошкинъ приводитъ въ своей книгѣ примѣры воспитанія техт временъ, и это воспитаніе, безъ сомиѣнія, уже готовило прозелитовъ католицизму. Таково было воспитаніе Свѣчиной. "Дряблая и рыхлая среда" стала таковой еще гораздо раньше. Когда воспитался этотъ князь Голицынъ, "изучившій до тонкости и до малѣйшихъ подробностей науку царедворскую, — почти невѣжда въ православіи и жалкое игралище всѣхъ сектантовъ, — религіозная Торичелліева пустота", какъ его сильно характеризовалъ о. Морошкинъ? Эта "Торичелліева пустота" (не только религіозная, притомъ, но и вообще умственная) образовалась въ тѣ самыя времена, которыя хочетъ возвеличить Самаринъ.

Терпимость, которую Самаринъ изображаетъ похожею на невѣжественное равнодушіе, не была однако такъ безплодна и неумѣстна. Она не ограничивалась тѣми глупыми примѣрами, какіе доставляетъ кн. Голицынъ; не забудемъ, что она была распространена отчасти и на домашній расколъ, и въ этомъ исправленіи болѣе мягкій и примирительный способъ дѣйствій былъ желателенъ для русской народной жизни, —и вообще "терпимость" была не лишнимъ понятіемъ въ русскомъ обществѣ, которое слишкомъ мало знакомо съ нимъ даже теперь.

Въ объясненіе успъха католической пропаганды приводятъ еще иронически "застънчивость, неловкость и неопытность въ управленіи дамскими совъстями" нашего духовенства, представляя эти качества, какъ достоинство въ сравненіи съ іезуитской ловкостью и беззастънчивостью; но не соединялась ли ловкость съ большею образованностью, и не заходила ли неопытность нашего духовенства слишкомъ далеко, если, наконецъ, стали оказываться подобные побъги? Въ этомъ сравнении есть опять болъе серьезная сторона. Іезуиты были, конечно, аферисты, но не всь же католическіе духовные были таковы, и въ русскомъ обществъ тъ и другіе естественно являлись съ тъмъ положеніемъ, какое католицизмъ вообще доставлялъ своему духовенству, съ сознаніемъ своего привычнаго авторитета. Общественное положеніе нашего духовенства было очень на это не похоже, и на умы легкомысленные это обстоятельство легко могло производить впечатлъніе, — а кто же виновать, если не умъло противодъйствовать наше духовенство?

Наконецъ, многоиспытанная діалектика и вековая педагоги-

ческая опытность. На первую, конечно, следовало отвечать такой же діалектикой, и почему же мало или вовсе не отв'ячали? Что касается до педагогической опытности, относительно ея существовало и образовывалось тогда общее представленіе, которое держалось и долго спустя. Можно сказать, что только новъйшая исторія педагогін разрушила предразсудокъ о педагогическомъ искусствъ іезунтовъ; въ то время въ ней были увърены самымъ добросовъстнымъ, хотя и нъсколько простодушнымъ образомъ. Обвинять исключительно отдёльныя лица или разрядъ лицъ опять было бы мудрено, или исторически невърно. Разумовскій пускался въ разсужденія съ де Местромъ; Разумовскій, -- замѣчаеть о. Морошкинъ, — былъ воспитанъ заграницей и соверэто воснитание совершилось шенно въ латинскомъ духѣ, но и опять въ тъ же Екатерининскія времена, и Разумовскій быль ихъ наследіемъ. Росгопчинъ, который, по замечанію того же автора, считался вообще (да и теперь многими считается) "за самаго русскаго" и съ такой аффектаціей возставалъ галломаніи, быль наилучшаго мнінія объ іезуитскомъ пансіоні. Мало того, даже Батюшковъ, другъ Жуковскаго и Карамзина, другь Пушкина, Вяземскаго и т. д., восторгается лицеемъ Николя, перебравшагося въ Одессу, скорбить, что аббатъ имъетъ враговъ, и утверждаеть "по внутрениему убъжденію", что іезуитскому лицею "надобно пожелать здравія и долгоденствія для пользы и славы Россіи!" <sup>1</sup>).

Въ оправдание собственно правительства можно сказать, что оно не остановилось на ръшении исправить свои ошибки, когда убъдилось въ нихъ.

Возражать противъ обличительныхъ положеній Самарина и о. Морошкипа дёло пе совсёмъ благодарное, потому что у пасъ тотчасъ находятся люди, которые усмотрять въ этомъ чуть не отсутствіе патріотизма. Но должно внести нѣсколько безпристрастія въ давнопрошедшую исторію и рѣшиться признать недостатки жизни, которые сказывались въ случаяхъ, подобныхъ католической пропагандѣ. Нельзя объяснять эту пропаганду однимъ недомекомъ и пустотой нѣсколькихъ вельможъ, легкомысліемъ аристократическихъ барынь, и произносить карающій приговоръ исторіи только падъ этими одними людьми, пе устоявшими противъ соблазна. Причины явленія были шире, и если оно обнаружилось преимущественно въ высшей сферѣ, то ею не исчер-

<sup>1)</sup> Морошкинъ, Іезунты, 11, 426—427. 475. Р. Архивъ, 1867, стр. 1523—2530. Между прочимъ, о "старой партін" читатель найдетъ страницы, чрезвычайно любонытныя у такого автора, какъ о. Морошкинъ, Іез., 11, стр. 502—507.

пывалось, такъ какъ самая сфера была произведеніемъ и отраженіемъ цѣлаго порядка вещей въ жизни общественной, въ образованіи и въ церковности. И странно видѣть въ этомъ явленіи только борьбу духовенства двухъ исповѣданій; папротивъ, въ ней съ значительною силой участвовало именно и то "обаяніе цивилизаціи", которое мимоходомъ называетъ Самаринъ.

Чтобы объяснить себв успвхъ католическихъ идей, не надо забыть общаго характера времени, когда въ Евронв все сильнве распространялись стремленія ко всякой реставраціи, когда религіозный вопросъ выступилъ съ особенной силой, и когда въ нашемъ собственномъ обществв началось какое-то религіозное броженіе. Въ этомъ броженіи католическія тенденціи не были единственными; онв сталкивались съ тенденціями протестантскими, съ методизмомъ и всвхъ родовъ мистикой. Въ то время, когда одни слушали де-Местра, другіе увлекались библейскимъ обществомъ, квакерами, г-жей Крюднеръ, Госперомъ, и т. д.; находила своихъ последователей даже Татаринова. Вопросъ оставался одно время какъ бы открытымъ, и былъ серьезенъ по степени серьезности техъ, кто имъ интересовался. Библейское общество, мистицизмъ, раціонализмъ увлекали и образованныйшихъ людей въ новомъ покольніи духовенства (библейскимъ мистикомъ былъ и Филаретъ, впоследствіи митрополитъ московскій и коломенскій), и даровитьйшихъ государственныхъ людей, какъ Сперанскій, и людей либеральнаго покольнія, уже составлявшихъ свое тайное общество.

Рядомъ съ этимъ не удивителенъ и успѣхъ католическихъ идей. То и другое были явленіями одного порядка, и хотя въ обоихъ случаяхъ были наивныя или нелѣныя крайности, по съ другой стороны было здѣсь и "обаяніе цивилизаціи". Въ одномъ случаѣ дѣйствовалъ на людей нашего общества примѣръ Лондопскаго Библейскаго Общества, личности его дѣятелей, энергическіе характеры квакеровъ, примѣры знаменитыхъ людей Евроны, мистическая литература; въ другомъ случаѣ дѣйствовали такіе же примѣры и знаменитости католицизма. Такъ, графъ де-Местръ, другъ іезуитовъ и сотрудникъ католической пропаганды, былъ вмѣстѣ писатель европейской извѣстности, съ великимъ авторитетомъ въ католическихъ кругахъ Европы, съ которыми наша аристократія была въ давнихъ и близкихъ сношеніяхъ. И хотя де-Местръ, собственно говоря, плохо представляль европейскую образованность, потому что былъ реакціонеръ и обскурантъ, — но это другой вопросъ: люди религіозные въ то время не замѣчали и не понимали этого обскурантизма.

Кром'в того, католическая пропаганда была по преимуществу, даже исключительно французская, и въ этомъ смысл'в она особенно им'вла упомянутое "обаяніе". Она могла находить себ'в сильную опору во французскомъ вліяніи, вообще отличавшемъ тогдашнюю нашу образованность. Французскія религіозныя (т.-е. католическія) идеи могли быть весьма естественнымъ дополненіемъ къ господству французскаго образованія вообще: по крайней м'вр'в для этого открывалась уже дорога господствомъ французскаго языка 1) и французской литературы.

Неудивительно поэтому, что католическія идеи находили путь въ умы не однихъ легкомысленныхъ графинь или княгинь; ихъ принимали люди болѣе серьезные, различной степени дарованій, конечно увлекавшіеся не одной ловкостью и галантерейностью аббатовъ. Разумовскій могъ быть, вѣроятно, причисленъ къ нѣсколько серьезнымъ людямъ; назовемъ еще кн. Козловскаго, знаменитаго въ свое время своимъ умомъ и блестящимъ остроуміемъ; одного изъ декабристовъ, Лунина; въ болѣе позднее время В. Печерина и проч. Между дамами несимпатична Свѣчина, но за ней нельзя не признать ни ума, пи дарованія.

Кром' отрицательных основаній, о которых мы выше упоминали, на этихъ людей должна была действовать историческая сторона католицизма, его роль цивилизующая, которая была несомнънна въ прошедшемъ Европы и отъ которой многіе тогда ждали всего и въ настоящемъ; его удивительная церковная организація, его могущество, которое, какъ ожидали, должно было возродиться вновь, замфчательныя личности его представителей и т. д. Возстановление религи послъ революціоннаго погрома и потомъ реставрація повели къ замічательному распространевію католическихъ идей, которыя снова получили роль въ политикъ и въ общественной жизни, въ литературф и въ наукф. Литература временъ реставраціи въ особенности окрашена была этимъ католическимъ колоритомъ: Де-Местръ, Бопальдъ, Ламение, Шатобріанъ, Мишо, писатели европейской славы, возвеличивали католическіе принципы въ общественной философіи, въ исторіи, съ оттънками, которые могли удовлетворять различнымъ вкусамъ и требованіямъ. Поэтизированье среднихъ въковъ, составлявшее главныхъ особенностей романтизма и нфмецкаго, и одну изъ

<sup>1)</sup> Какъ велико было его господство, это извъстно. Планы преобразованія Россіи обсуждались по-французски, герон 1812-го года щеголяли французскимъ языкомъ. Мало этого. Уже въ 1830-мъ году Пушкинъ, первый русскій писатель того времени, пишетъ къ Чаздаеву на французскомъ языкъ: "je vous parlerai la langue de l'Europe; elle m'est plus (amilière que la nôtre"!!

французскаго, было особенно на руку католицизму, и извъстно, что это направленіе производило множество обращеній въ католицизмъ даже въ протестантской Германіи, и именно въ томъ образованномъ кругу, гдѣ могли сильнѣе дѣйствовать теоретическія соображенія. Нѣсколько похожее дѣйствіе эта атмосфера оказывала и у насъ на тѣхъ людей, которые сближались съ тогдашними умственными интересами европейскаго общества. Въ числѣ этихъ людей былъ и Чаадаевъ.

Послѣ первыхъ впечатлѣній европейской жизни, испытанныхъ въ теченіе Наполеоновскихъ войнъ, въ Петербургъ Чаадаевъ, повидимому вмъстъ съ либеральнымъ кружкомъ своихъ друзей, отдавался тёмъ великодушнымъ мечтамъ, которыя наполняли ихъ вался тъмъ великодушнымъ мечтамъ, которыя наполняли ихъ нравственное существованіе и вознаграждали ихъ за тяжелыя и непріятныя испытанія дъйствительности. Дальнъйшіе пути этихъ друзей разошлись: одни искали удовлетворенія въ политической агитаціи и погибли, какъ декабристы; другіе испугались опасности и уцъльли, но, не покинувъ любимыхъ нъкогда мечтаній, вели въ обществъ половинчатую жизнь, какъ М. Орловъ; иные хотьли примириться съ жизнью, какъ Пушкинъ;—не говоримъ о тѣхъ, которые, недолго задумываясь, продали идеалы за наличныя выгоды. Чаадаевъ былъ изъ тѣхъ, которые никогда, кажется, не были наклонны къ политической агитаціи, но въ немъ осталась наклонность къ размышленію, исканіе отвѣтовъ на мудреные вопросы жизни, къ которымъ они считали возможнымъ и необходимымъ прилагать точку зрѣнія европейскаго идеала. Въ позднъйшей перепискъ Чаадаева съ прежними друзьями, напр. съ Пушкинымъ, М. Орловымъ, И. Д. Якушкинымъ, очевидно продолжение давно начатыхъ бесъдъ о религи, морали, видно продолженіе давно начатых бесёдъ о религіи, морали, объ отношеніи науки къ откровенію, объ исторической судьбѣ націй и т. д. По всей вѣроятности, эти вопросы занимали его и въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, проведенныхъ имъ заграпицей послѣ 1821 до 1826, и въ то время окончательно для него опредѣлились подъ новымъ усиленнымъ вліяніемъ европейской жизни, ея историческихъ памятниковъ, представителей ея тогдашняго броженія, съ которыми онъ между прочимъ встрѣчался. Это былъ разгаръ реставраціи, обновленныхъ католическихъ идей, эпоха романтизма, философской исторіи и т. п. Біографъ упоминаетъ только объ отрывочныхъ знакомствахъ Чаадаева въ европейскомъ научномъ и литературномъ мірѣ: но его знакомствопейскомъ научномъ и литературномъ мірѣ; но его знакомствосъ Шеллингомъ, съ мистическимъ ученымъ Экштейномъ, впоследствін дружескія связи съ французскимъ графомъ Сиркуромъ

и т. и. <sup>1</sup>), были, конечно, не случайнымъ его интересомъ. Этому времени надо приписать образование его миѣній въ томъ видѣ, какъ они выразились въ "Философическихъ Письмахъ". Развившеся въ то время стремленіе къ философскому изученію исторіи, къ объясненію жизни народовъ основными принципами, опредѣлявшими ихъ историческую дѣятельность, и въ частности, стремленіе къ объясненію европейской цивилизаціи, созданной христіанствомъ, развившейся на Западѣ подъ вліяніемъ католическаго единства западной Европы, опредѣляли и взгляды Чаадаева въ этомъ отношеніи.

Въ примъненіи къ русской жизни эти идеи довольно естественно могли вести къ тому результату, къ какому пришелъ Чаадаевъ. Кружокъ двадцатыхъ годовъ вообще страдалъ чувствомъ неудовлетворенности. Возникшіе вопросы не находили себъ отвъта и, какъ обыкновенно бываетъ, возбуждали тревожное исканіе выхода и раздражительное отношеніе къ настоящему, тъмъ болѣе сильное, чѣмъ меньше дѣйствительность давала надежды на улучшеніе. Въ либеральномъ кружкѣ двадцатыхъ годовъ это раздраженіе повело къ политической экзальтаціи, у Чаадаева перешло въ его религіозно-философскіе взгляды.

Скептическое отношение Чаадаева къ русской жизни связано, во-первыхъ. съ высокимъ понятіемъ временъ реставраціи объ историческомъ значеніи католицизма, и, во-вторыхъ, прошедшей исторіей нашего обществз. Этотъ скептицизмъ кажется въ Чаадаевъ неожиданнымъ на первый взглядъ; мы съ удивленіемъ встръчаемъ его среди литературной рутины; но онъ становится понятенъ, если сопоставить его съ тъми критическими запросами и сомивніями, которые давно высказывались въ литературъ и въ жизни, съ первой русской сатиры до Новикова, Радищева, до либерализма двадцатыхъ годовъ, до Пушкина и Грибовдова. Въ этомъ рядв различныхъ ступеней общественной мысли можно проследить постоянно возрастающій уровень идеальныхъ требованій, и если вспомнить при этомъ, что литература всегда далеко не вполив высказывала пакоплявшееся недовольство, и припять въ соображение эту скрытую, по темъ не мене дъйствительную работу мысли, мы пайдемъ объяснение для этой неожиданной степени скентицизма. Притомъ Чаадаевъ, предполагая писать только для олижайшихъ друзей, могъ обойтись безъ умолчаній и безъ лицем'врія. Было бы ошибкой считать выры-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Есть намеки на его тругія знакомства, напр. съ Балланш**емъ, Ламенне и пр.** Замѣтимъ, что между прочимъ Экштейнъ и перпое время Ламенне были въ числѣ друзей г-жи Свѣчиной.

вающіеся изрѣдка подобныя проявленія одной произвольной необузданностью писателя, потерявшаго дорогу, потому что это явленіе имѣетъ какъ свои антецеденты, такъ и свои послѣдствія. Мы упомянемъ дальше, какъ цѣнили Чаадаева замѣчательнѣйшіе люди нашей литературы сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ, люди различныхъ воззрѣній, чувствовавшіе на себѣ дѣйствіе высказанныхъ имъ мыслей.

Сочиненія Чаадаева состоять, главнымь образомь, изъ тъхъ "Философическихъ Писемъ", изъ которыхъ одно первое было напечатано въ "Телескопъ", 1836. Сколько было всъхъ писемъ, хорошенько неизвъстно; во французскомъ изданіи 1862 года пом'вщено четыре, изъ которыхъ посл'вднее говоритъ объ архитектуръ. Въ рукописять осталось еще одно или два письма, которыя могли принадлежать сюда же. Затёмъ, во французскомъ изданіи пом'вщепа упомянутая въ біографіи "Апологія Сумасшедшаго". Далъе, записка, довольно длинная, адресованная къ гр. Бенкендорфу и писапная Чаадаевымъ отъ имени Ивана Киртевскаго послѣ запрещенія журнала "Европеецъ" (1832), который Кирфевскимъ издавался и на второй кпижкф подвергся запрещенію. Кром'в того, во французскомъ изданіи пом'вщено н'всколько писемъ Чаадаева къ А. И. Тургеневу, кн. С. С. Мещерской, одно письмо къ Шеллингу и кн. И. С. Гагарину (іезуиту); позднъе еще нъсколько писемъ Чаадаева-къ кн. Вяземскому, Жуковскому, М. И. Жихареву и др. -- были помъщены въ разныхъ нашихъ изданіяхъ за послёдніе годы.

Первое письмо своимъ началомъ предполагаетъ уже что-то, ему предшествовавшее; во второмъ авторъ говоритъ опять о "предыдущихъ письмахъ" <sup>1</sup>). Пушкинъ, читавшій эти письма въ рукописи, въ своемъ письмѣ къ Чаадаеву по этому поводу (въ 1830 году) также говоритъ объ отрывочности, и нѣкоторыя замѣчанія, которыя онъ дѣлаетъ Чаадаеву, относятся къ предметамъ, упоминаемымъ во второмъ и третьемъ письмѣ французскаго изданія <sup>2</sup>).

Такимъ образомъ, литературныя права Чаадаева заключа-

<sup>1)</sup> Самая номѣта времени въ нисьмахъ неясна: первое помѣчено 1829 г., 1 декабря; второе безъ обозначенія времени; третье—1829, 16 февраля.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Письмо Пушкина явилось, кажется, въ первый разъ въ сочиненін іезунта Гагарина: Les tendances catholiques; отсюда опо перепечатано было въ "Библіогр. Зап." 1861, и повторено въ Oeuvres Choisies, стр. 166—168. Подлинникъ его, если не ошибаемся, мы видѣли въ собраніи автографовъ Московскаго Публичнаго Музея.

ются собственно только въ "первомъ письмъ", которое появилось въ печати при его жизни, но для большаго знакомства съ писателемъ не лишнее остановиться и на другихъ его сочиненіяхъ, которыя хотя до сихъ поръ не видъли у насъ печати, но въ свое время были извъстны друзьямъ автора. Упомянуть о другихъ его сочиненіяхъ, тъсно связанныхъ съ письмомъ общей точкой зрънія, необходимо тъмъ болье, что Чаадаевъ дъйствовалъ не только, какъ писатель, своимъ на минуту появившимся и вызвавшимъ бурю письмомъ, но и какъ представитель особаго оригинальнаго взгляда въ кругу людей, стоявшихъ тогда впереди умственнаго движенія нашего общества. Въ его сочиненіяхъ, какъ и въ перепискъ, мы найдемъ именно долю того содержанія, какое онъ тамъ высказывалъ.

"Философическое письмо" обращается къ дамѣ, съ которой авторъ говорилъ о религіи, и составляетъ продолженіе начатыхъ разговоровъ. Ихъ бесѣда о религіи внесла тревогу и сомнѣніе въ ея душу: авторъ не находитъ въ этомъ удивительнаго. "Это — естественное слѣдствіе настоящаго порядка вещей, которому покорены всѣ сердца, всѣ умы... Самын качества, которыми вы отличаетесь отъ толпы, дѣлаютъ васъ еще воспріимчивѣе къ вредному вліянію воздуха, которымъ вы дышите... Могъ ли я очистить атмосферу, въ которой мы живемъ? Авторъ предвидѣлъ, кавія страданія можетъ причинять "религіозное чувство, не вполнѣ развитое", и это вынуждало его къ умолчаніямъ...

Чаадаевъ продолжаетъ говорить о необходимости религіознаго чувства <sup>1</sup>), и затёмъ приступаетъ къ общему вопросу, составляющему главную тему письма. Онъ замъчаетъ, что для души также необходимо извъстное діэтетическое содержаніе, какъ для тъла. "Знаю, что повторяю старую поговорку; но въ нашемъ отечествъ она имъетъ всъ достоинства новости".

"Это одна изъ самыхъ жалкихъ странностей нашего общественнаго образованія, что истины, давно извѣстныя въ другихъ странахъ и даже у народовъ, во многихъ отношеніяхъ менѣе насъ образованныхъ, у насъ только-что открываются. И это оттого, что мы никогда не шли вмѣстѣ съ другими народами;

<sup>&#</sup>x27;) Это начало висьма трудно не отнести къ извъстному опредъленному лицу—противъ чего говоритъ біографъ Чаадаева и самъ Чаадаевъ въ одномъ изъ рукописныхъ документовъ. Тѣмъ лицомъ, къ которому были адресованы письма, называютъ вообще г-жу Панову; другіе называли Е. Н. Орлову, жену М. О., урожденную Раевскую,—но она заявляла печатно, что письма Чаадаева написаны раньше ея знакомства съ нимъ, и она читала ихъ въ рукониси, и не сполна, только въ 1834 ("Вѣсти. Европы", 1872, февр., стр. 867).

мы не принадлежимъ ни къ одному изъ великихъ семействъ человъчества, ни къ Западу, ни къ Востоку, не имъемъ преданій ни того, ни другого. Мы существуемъ какъ бы внъ времени, и всемірное образованіе человъческаго рода не коснулось насъ. Эта дивная связь человъческихъ идей въ теченіе въковъ, эта исторія человъческаго разумънія, доведшія его въ другихъ странахъ міра до настоящаго положенія, не имъли на насъ никакого вліянія. То, что у другихъ народовъ давно вошло въ жизнь, для насъ до сихъ поръ есть только умствованіе, теорія".

Примъры такого положенія вещей, —продолжаетъ авторъ, — недалеки: у насъ нътъ даже хорошаго распредъленія жизни, тъхъ обыкновеній и навыковъ, которые даютъ уму приволье, душъ правильное движеніе.

"Посмотрите вокругъ себя. Все какъ будто на ходу. Мы всё какъ будто странники. Нётъ ни у кого сферы опредёленнаго существованія... нётъ ничего, что бы привязывало, что бы пробуждало ваши сочувствія, расположенія; нѣтъ ничего постояннаго, непремѣинаго: все проходитъ, протекаетъ, не оставляя слѣдовъ ни на внѣшности, ни въ васъ самихъ. Дома мы будто на постоѣ, въ семействахъ какъ чужіе, въ городахъ какъ будто кочуемъ, и даже больше, чѣмъ племена, блуждающія по нашимъ степямъ, потому что эти племена привязаннѣе къ своимъ пустынямъ, чѣмъ мы къ нашимъ городамъ. Не воображайте, чтобъ эти замѣчанія были ничтожны. Бѣдные! Неужели къ прочимъ нашимъ несчастіямъ мы должны прибавить еще новое: несчастіе ложнаго о себѣ понятія?"..

У всьхъ народовъ бываютъ періоды сильной, страстной дъятельности, періоды юношескаго развитія, когда создаются ихъ лучшія воспоминанія, поэзія и плодотворнъйшія идеи. источникъ и основаніе дальнѣйшей ихъ исторіи. "Мы не имѣемъ ничего подобнаго. Въ самомъ началъ у насъ дикое варварство, потомъ грубое суевъріе, затьмъ жестокое, унизительное владычество завоевателей, владычество, следы котораго въ образъ жизни не изгладились совсъмъ и донынъ. Вотъ горестная исторія нашей юности. Мы совсьмъ не имѣли возраста этой безм фрной дъятельности, этой поэтической игры нравственныхъ силъ народа. Эпоха нашей общественной жизни, соотвътствуюэтому возрасту, наполняется существованіемъ темнымъ, безцвътнымъ, безъ силы, безъ энергіи. Нътъ въ памяти чарующихъ воспоминаній, ніть сильныхъ наставительныхъ примітровъ народныхъ предавіяхъ. Пробъгите взоромъ всъ въка, нами прожитые, все пространство земли, нами занимаемое, вы не найдете ни одного воспоминанія, которое бы васъ остановило, ни одного памятника, который бы высказалъ вамъ протекшее живо, сильно, картинно. Мы живемъ въ какомъ-то равнодушін ко всему, въ самомъ тѣсномъ горизонтѣ, безъ прошедшаго и будущаго"...

Какая-то странная судьба разобщила насъ отъ всемірной жизни челов в чества, и чтобъ сравняться съ другими народами, намъ надо "переначать для себя снова все воспитаніе челов в ческаго рода. Для этого, передъ нами — исторія народовъ и плоды движенія в в ковъ".

Народы живутъ только могущественными внечатлѣніями протеднаго на умы ихъ и соприкосновеніемъ съ другими народами. Черезъ это каждый человѣкъ чувствуетъ свою связь съ цѣлымъ человѣчествомъ. У насъ этого иѣтъ. "Мы явились въ міръ какъ незаконнорожденныя дѣти, безъ наслѣдства, безъ связи съ людьми, которые намъ предшествовали, не усвоили себѣ ни одного изъ поучительныхъ уроковъ минувшаго. Каждый изъ насъ долженъ самъ связывать разорванную нить семейности, которою мы соединялись бы съ цѣлымъ человѣчествомъ. Намъ должно молотами вбивать въ голову то, что у другихъ сдѣлалось привычкою, инстинктомъ. Наши воспоминанія не далѣе вчерашняго дня; мы, такъ сказать, чужды самимъ себѣ... Мы растемъ, но не зрѣемъ; идемъ впередъ, но по какому-то косвенному направленію, не ведущему къ цѣли"...

Обращаясь опять къ народамъ Запада, Чаадаевъ указываетъ, что всь они имьють общую физіономію, результать ихъ общей истрін, и затёмъ свой нидивидуальный характеръ. Это ихъ родовое наследіе; каждое частное лицо пользуется готовыми плодами этого наследія. "Теперь сравните сами: много ли соберете вы у насъ начальныхъ идей, которыя какимъ бы то ни было образомъ могли бы руководствовать насъ въ жизни?" И замътимъ, что здъсь дъло идетъ не объ идеяхъ науки и литературы, но о самыхъ обыденныхъ идеяхъ жизни, о тъхъ идеяхъ, которыя овладъваютъ ребенкомъ съ колыбели и образуютъ его нравственное бытіе еіце до вступленія въ міръ и общество. Такія идеи даетъ человъку историческая жизнь западнаго общества. "Хотите ли знать, что это за идеи? Это идеи долга, закона, правды, порядка. Онъ развиваются изъ происшествій, содъйствовавшихъ образованію общества; оп'в — необходимыя начала міра общественнаго. Воть что составляеть атмосферу Запада; это болже чъмъ исторія, болье чьмъ психологія: это физіологія европейца. Чъмъ вы замъните все это?"

Авторъ не знаетъ, можно ли вывести изъ всего этого какое-

инбудь безусловное правило, но не сомиввается, что это общее положеніе народа отражается на духв каждаго отдыльнаго лица. "Отъ этого вы найдете, что всемъ намъ недостаетъ некотораго рода основательности, методы, логики. Силлогизмъ Запада намъ неизвъстенъ. Въ нашихъ лучшихъ головахъ есть что-то больше, чъмъ неосновательность. Лучшія иден, отъ недостатка связи и последовательности, какъ безплодные призраки, цепеневотъ въ нашемъ мозгу. Человъкъ теряется, не находя средства притти въ соотношеніе, связаться съ темъ, что ему предшествуеть и что последуеть; онъ лишается всякой уверенности, всякой твердости; имъ не руководствуетъ чувство общаго существованія, и онъ заблуждается въ мірѣ. Такія потерявшіяся существа встрѣчаются во всёхъ странахъ, но у насъ эта черта общая... Даже въ нашемъ взгляде я нахожу что-то чрезвычайно неопределенное, холодное, нъсколько сходное съ физіономіею народовъ, стоящихъ на низшихъ ступеняхъ общественной лъстницы. Находясь въ другихъ странахъ, и въ особенности южныхъ, гдв лица такъ одушевлены, такъ говорящи, я сравнивалъ не разъ моихъ соотечественниковъ съ туземцами, и всегда поражала меня эта нъмота нашихъ лицъ".

Иностранцы ставили намъ въ достоинство нѣкотораго рода безпечную отважность, особенно въ низшихъ классахъ. Но "они не видятъ, что то же самое начало, которое иногда придаетъ намъ эту смѣлость, дѣлаетъ насъ въ то же время неспособными ни къ глубокомыслію, ни къ постоянству; они не видятъ, что это равнодушіе къ матеріальнымъ опасностямъ дѣлаетъ насъ также равнодушными ко всему хорошему, ко всему дурному, ко всякой истинѣ, ко всякой лжи, и что тѣмъ самымъ уничтожаетъ въ насъ всѣ сильныя возбужденія, которыя стремятъ людей по пути совершенствованія... Я совсѣмъ не хочу сказать, что у насъ только пороки, а добродѣтели у европейцевъ: избави Боже! Но я говорю, что для вѣрнаго сужденія о народахъ надобно изучить общій духъ, ихъ животворящій"...

По нашему положенію между Востокомъ и Западомъ, мы должны бы соединить въ себъ два великія начала разумѣнія: воображеніе и разсудокъ, должны бы совмѣщать исторію всего міра въ нашемъ гражданственномъ образованіи. Но на дѣлѣ можно подумать, что "общій законъ человѣчества не для насъ. Отшельники въ мірѣ, мы ничего ему не дали, ничего не взяли у него, не пріобщили ни одной идеи къ массѣ идей человѣчества; ничѣмъ не содѣйствовали совершенствованію человѣческаго разумѣнія, и исказили все, что сообщило намъ это совершенство-

ваніе... Странное дёло! Даже въ мірѣ паукъ, который обнимаетъ все, наша исторія разобщена отъ всего, ничего не объясняєть, ничего не доказываетъ... Чтобъ обратить на себя вниманіе, мы должны были распространиться отъ Берингова пролива до Одера... Повторю еще: мы жили, мы живемъ какъ великій урокъ для отдаленныхъ потомствъ, которыя воспользуются имъ непремѣнно, но въ настоящемъ времени, что бы пи говорили, мы составляемъ пробѣлъ въ порядкѣ разумѣнія. Для меня пѣтъ ничего удивительнѣе этой пустоты и разобщенности нанего существовапія. Конечно, въ этомъ виновата отчасти какая-то непостижимая судьба; но неправы и люди, которыхъ содѣйствіе во всемъ, что свершается въ нравственномъ мірѣ, ненабѣжно. Загляпемъ еще разъ въ исторію: она объясняєтъ бытіе народовъ лучше всего".

И Чаадаевъ противопоставляетъ начала нашей жизни тому движенію, которое совершалось въ Европѣ, "одушевляемой животворящимъ началомъ единства". Мы вступили въ связь съ растлѣнной Византіей, потомъ стали добычей завоевателей, и остались виѣ историческихъ идей, развивавшихся у нашихъ западныхъ братій.

"Сколько свътлыхъ лучей проръзало въ это время мракъ, покрывавній всю Европу! Большая часть познаній, которыми умъ человъческій теперь гордится, была уже предчувствуема тогдашними умами; характеръ новъйшаго общества былъ уже опредъленъ; міру христіанскому не доставало только формъ прекраснаго, и онъ отыскалъ ихъ, обративъ взоры на древности язычества. Уедипившись въ своихъ пустыняхъ, мы не видали ничего происходившаго въ Европъ. Мы не вмъшивались въ великое дъло міра... Несмотря на названіе христіанъ, мы не тронулись съ мъста, тогда какъ западное христіанство величественно піло по пути, начертанному его божественнымъ основателемъ...

"Послѣ этого, скажите, справедливо ли у насъ почти общее предположение, что мы можемъ усвоить европейское просвѣщение, — развившееся такъ медленио и, притомъ, подъ прямымъ и очевиднымъ вліяніемъ одной правственной силы, — сразу, даже не затрудняясь розысканіемъ, какъ это дѣлалось?"

Чаадаевъ не соглашается съ этимъ, и утверждаетъ, что "тотъ рѣпительно не понимаетъ христіанства, кто не замѣчаетъ въ немъ стороны чисто исторической". "Но вы возразите, — продолжаетъ опъ далѣе: — развѣ мы не христіане, развѣ образованіе возможно только по образцу европейскому? Безъ сомнѣнія, мы христіане: по развѣ абиссинцы не христіане же? Разумѣется,

можно образоваться отлично отъ Европы: развѣ японцы не образованы и, если вѣрить одному изъ нашихъ соотечественниковъ, даже болѣе насъ? Но пеужели вы думаете, что христіанство абиссинцевъ и образованность японцевъ могутъ возсоздать тотъ порядокъ, о которомъ я говорилъ сію минуту, порядокъ, который составляетъ конечное предназначеніе человѣчества? Неужели вы думаете, что эти жалкія отклопенія отъ божественныхъ и человѣческихъ истинъ пизведутъ небо на землю? "

Въ последней части письма авторъ разъясняетъ действіе христіанства на ходъ европейскаго образованія: христіанство создало особый кругъ, извъстную правственную сферу, которая связывала всъ народы Европы въ одно семейство. "Чтобъ попять семейное развитіе этихъ народовъ, не нужво даже изучать исторію: прочтите только Тасса, и вы увидите, какъ всѣ они склоняются въ прахъ передъ Герусалимомъ; вспомните, что въ продолженіе пятнадцати въковъ они молились Богу на одномъ языкъ, покорялись одной правственной власти, имѣли одно убѣжденіе". Онъ указываетъ далъе періоды религіознаго развитія западной Европы, въ которомъ видитъ основу ея историческаго развитія: времена гоненій, распространенія христіанства, ересей и соборовъ, нашествія варваровъ, первыхъ усилій образованія, величайшее возбужденіе религіознаго чувства и упроченіе религіозной власти. Онъ указываетъ господство религіи и въ новъйшей и т. д. "Философическое и литературное развитіе ума и образованіе нравовъ подъ вліяніемъ религіи оканчиваетъ эту исторію, которая имъетъ точно такое же право на название священной, какъ и исторія древняго избраннаго народа".

Относительно русской жизни последній выводь выражень въ следующихъ словахъ: "Итакъ, если эта сфера, въ которой живуть европейцы, сфера единственная, где человеческій родь можеть достигнуть своего конечнаго предназначенія, есть плодъ религіи; если, напротивъ, враждебныя обстоятельства отстранили насъ оть общаго движенія, въ которомъ общественная идея христіанства развилась и приняла известныя формы; если эти причины отбросили насъ въ категорію народовъ, которые не могли воспользоваться всёмъ вліяніемъ христіанства, то не очевидно ли, что должно стараться оживить въ насъ веру всёми возможными способами? Вотъ что я хотёлъ сказать, говоря, что у насъ должно переначать все воспитаніе человеческаго рода".

Въ началѣ второго письма Чаадаевъ ставитъ эпиграфъ изъ Essai sur les moeurs, Вольтера: "Можно спросить, какимъ образомъ, среди столькихъ потрясеній, междоусобій, заговоровъ, преступленій и безумствъ, нашлось столько людей, возд'влывавшихъ искусства полезныя и искусства пріятныя въ Италіи, а потомъ въ другихъ христіанскихъ государствахъ; этого мы не видимъ подъ владычествомъ турокъ". Авторъ выводитъ изъ своихъ предшествующихъ писемъ, какъ важно правильно понять последовательность идеи въ теченіе въковъ, и что—когда мы проникнемся той основной мыслью, что въ умъ человъка пътъ другой истины кромъ той, какая была вложена въ него въ началъ вещей самимъ Богомъ, -- то нельзя смотръть на движение въковъ, какъ смотрить обыкновенная исторія. Провидініе или вполні мудрый разумъ управляетъ не только теченіемъ событій, но оказываетъ прямое и постоянное дъйствіе на умъ человъка. Это постоянное дъйствіе Провидънія доказывается чисто метафизическимъ раз-сужденіемъ и совершается такимъ образомъ, что разумъ человъка остается совершенно свободнымъ. Поэтому неудивительно, что быль народь, который въ особенной чистот сохраняль первыя божественныя сообщенія, и что являлись люди, какъ бы обновлявшіе первобытный фактъ нравственнаго міра. Не будь этого народа и этихъ привилегированныхъ людей, мы должны бы были предположить, что божественная идея была всегда и вездъ одинакова: это значило бы уничтожить всякую личпость и свободу,а онъ являются только въ развити умовъ, нравственныхъ силъ, знаній. Но, признавая эту мысль, мы только подтверждаемъ существующій фактъ, именно, что извъстные народы и люди обладаютъ извъстнымъ просвъщеніемъ, котораго другіе не имъютъ.

Человъкъ шелъ всегда по указанному ему пути только при свътъ истинъ, открытыхъ ему высшимъ разумомъ. Въ этомъ смыслъ должно понимать религіозное единство исторіи, и такова должна быть истинная философія исторіи, которая показываетъ намъ разумное существо подчиненнымъ тому же общему закону, какъ все твореніе.

Въ наше время человъческій умъ облекаетъ всякій родъ знанія въ историческую форму. Онъ постоянно возвращается къ прошедшему, собираетъ повыя силы въ созерцаніи пройденнаго понрища, въ изученіи силъ, направлявшихъ его ходъ въ теченіе въковъ. Это, конечно, очень счастливый для науки оборотъ, потому, что узкое настоящее не составляетъ всей силы человъческаго разума и что въ немъ есть другая сила, которая, собирая въ одну мысль и времена прошедшія, и времена обътованныя,

составляеть его истинное существо и ставить его въ истинную сферу его дъятельности.

Но нынъшняя точка зрънія исторін не удовлетворяетъ разума. Несмотря на всё усилія критики, несмотря на то содействіе, какое оказали исторін естественныя науки, нынфиняя наука не могла достичь ни единства, ни той высокой нравственности, какая проистекала бы изъ яснаго пониманія универсальнаго закона. Когда христіанскій духъ господствоваль въ наукъ, глубокая мысль, хотя и плохо связанная, бросала на эту область знанія долю священнаго вдохновенія; но историческая критика тогда едва начиналась, и событія сохранялись въ памяти людей такъ смутно, что вся ясность религи не могла разогнать этогомрака. Въ наше время разумъ требуетъ совершенно новой философіи исторіи, которая будеть такъ же мало походить на существующую теперь философію, какъ нынъшняя астрономія мало походить на наблюденія астрономовь древности. "Никогда не будеть достаточно фактовь, чтобы все доказать, и ихъ было больше чёмъ нужно, чтобы можно было все предчувствовать, еще со временъ Моисея и Геродота". Къ чему, въ самомъ дёль, служать эти сближенія вѣковь и народовь, какія дѣлаеть тще-славная ученость? Что значать всѣ эти генеалогіи языковь, народовъ и идей? Слъпая или упрямая философія все-таки будеть отдълываться отъ нихъ или своей старой теоріей о всеобщемъ единообразіи челов вчества, или своей любимой теоріей объ естественномъ развитіи человъческаго духа, безъ всякой другой причины кромъ собственной динамической силы его природы. Извъстно, что для этой философіи человъческій духъ есть просто комокъ снъга, который катится и оттого увеличивается. Но эта философія не въ состояніи открыть плана, смысла въ ходъ вещей, подчинить этому плану человъческій умъ и принять всѣ послъдствія, выходящія отсюда относительно нравственнаго міра. Поэтому излишне работать только надъ матеріаломъ фактовъ,ихъ собрано довольно; надо стараться правственно характеризовать великія эпохи исторіи, стараться строго определить черты каждаго въка по законамъ практическаго разума. Историческій матеріалъ теперь почти истощенъ, и исторіи остается только размышлять (méditer).

Тогда исторія естественно войдеть въ общую систему философіи и будеть впредь ен составною частью. Многое тогда перейдеть отъ исторіи на долю романистовь и поэтовь, но многое займеть болье высокое и яркое мьсто въ новой системь. "Эти вещи стали бы получать свой характерь истины не отъ одной

хроники, но какъ въ тъхъ аксіомахъ естественной философіи, которыя открыты были опытомъ и наблюденіемъ, но которыя геометрическій разумъ свелъ въ формулы и уравненія, — точно такъ же здъсь печать достовърности сталъ бы съ тъхъ поръ налагать разумъ правственный". Такова будетъ, напр., та мало понятая (не по отсутствію данныхъ и памятниковъ, а по отсутствію идей) эпоха, какую представляетъ начало христіанства, или то время, которое за нимъ послъдовало и о которомъ философскій фанатизмъ дѣлалъ такое ложное представленіе. Гигантскія фигуры, теперь затерянныя въ толит историческихъ лицъ, выступять изъ окружающей ихъ тени; между темь какъ многія другія славы, которымъ люди долго оказывали нельпое или преступное уваженіе, навсегда упадутъ. Такова будетъ судьба многихъ лицъ библейской исторіи и многихъ зпаменитыхъ людей древности: Моисея и Сократа, Давида и Марка-Аврелія. Люди узнаютъ разъ навсегда, что Моисей указалъ людямъ истиннаго Бога, тогда какъ Сократъ завъщалъ имъ только малодушное сомивніе; что Давидъ есть совершенный образецъ священнвишаго героизма, тогда какъ Маркъ-Аврелій есть только любопытный примъръ искусственнаго величія и паружной добродътели. Катонъ не будетъ возбуждать удивленія своей бішеной добродівтелью, а съ другой стороны имя Эпикура избавится отъ тяготъющаго надъ пимъ предразсудка, и его память получитъ новый интересъ. Имя Аристотеля будетъ произноситься почти съ отвращеніемъ, имя Магомета — съ глубокимъ почтеніемъ. Наконецъ, быть можеть, родъ позора будеть связань съ великимъ именемъ Гомера, и приговоръ, произнесенный Платономъ по религіозному инстинкту противъ этого развратителя людей, не будетъ больше считаться одной изъ его утопическихъ выходокъ, но примъромъ удивительнаго предугадыванія мыслей будущаго... "Всв эти идеи, которыя до сихъ поръ едва коснулись человъческаго ума или только лежали безъ жизни въ нъсколькихъ независимыхъ головахъ, тогда безвозвратно войдутъ въ нравственное чувство человъческаго рода и сдълаются аксіомами здраваго смысла".

Однимъ изъ важивинихъ уроковъ этой исторіи будетъ то, что она установитъ въ памяти людей относительное значеніе народовъ, исчезнувнихъ со сцены міра, и наполнитъ сознапіе народовъ существующихъ чувствомъ того назначенія, которое они призваны исполнить. Каждый народъ, ясно понявъ прошедшія эпохи своей жизни, пойметъ должнымъ образомъ и свое настоящее, и свою будущую задачу. Такимъ образомъ, у всѣхъ народовъ явится истинное національное сознаніе, которое соста-

вится изъ извъстнаго числа положительныхъ идей, очевидныхъ истипъ, выведенныхъ изъ ихъ воспоминаній, — глубокихъ убъжденій, господствующихъ болье или менье надъ всьми умами и ведущихъ всьхъ къ одной цьли. Національности, вмьсто того, чтобъ раздъляться, будутъ соединяться для одного гармоническаго результата, и, быть можетъ, народы протянутъ другу руки въ истинномъ чувствъ общаго интереса человъчества, который будетъ не что иное, какъ хорошо понятый интересъ каждаго народа.

Это не будетъ то космополитическое будущее, о которомъ мечтаетъ философія. Народы должны, напротивъ, составить свою домашнюю мораль, отличную отъ морали политической; должны узнать себя какъ индивидуумовъ, сознать свои пороки и добродътели, исправить сдъланныя ошибки и утвердиться въ добръ. Таковы первыя условія усовершенствованія массъ: онъ должны ясно понять свое прошедшее, чтобы найти силу дъйствовать на свое будущее.

Историческая критика не будетъ только дёломъ любознательности. Она стапетъ строгимъ судьей всякой славы, всякихъ величій прошедшаго; она разрушитъ всё фантомы, всё ложные образы, загромождающіе человёческую память, чтобы изъ прошедшаго, представленнаго въ его истинномъ свётё, вывести извёстныя заключенія для настоящаго и съ увёренностью взгляпуть па будущее.

Наконецъ, самымъ важнымъ урокомъ этой исторіи будетъ то, что люди не будутъ увлекаться безсмысленной системой механическаго усовершенствованія нашей природы, которое опровергается опытомъ всѣхъ вѣковъ, и узнаютъ, что, напротивъ, человѣкъ, предоставленный самому себѣ, всегда шелъ путемъ безконечнаго упадка, и что если нельзя отвергать извѣстныхъ періодовъ прогресса, высокихъ порывовъ мысли, какіе бывали у всѣхъ народовъ, то мы не видимъ у нихъ, однако, постояннаго и непрерывнаго движенія впередъ. Такое движеніе есть только въ томъ обществѣ, къ которому мы принадлежимъ; правда, мы приняли то, что прежде насъ открыто было умомъ древнихъ; но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы наше общество достигло своего нынѣшняго состоянія безъ того историческаго явленія, которое совершилось внѣ естественнаго хода человѣческихъ идей, внѣ всякой связи событій, т.-е. безъ христіанства.

Если мы обратимся къ тому, что предшествовало этому явленію, мы увидимъ, что древній міръ не имѣлъ въ себѣ ни-какого принцина прочности. Что сталось съ глубокой мудростью

прелестной красотой Іоніи, суровыми доброд'ьтелями Рима, ослѣпительнымъ блескомъ Александріи? Не воздвигалъ ли человъкъ зданія, чтобы оно только превратилось въ прахъ? Не поднимался ли онъ такъ высоко, чтобъ только темъ ниже упасть? — Не заблуждайтесь: не варвары разрушили древній міръ. Это быль сгнившій трупь; опи только разв'яли его прахъ по в'тру... Паденіе Римской имперіи приписывають порчь нравовь и происшедшему изъ нея деспотизму. Но въ этой всеобщей революціи дъло шло не объ одномъ Римъ: погибала цълая цивилизація. Египеть фараоновъ, Греція Перикла, второй Египеть Лагидовъ, вся Греція Александра, простиравшаяся за Индъ, наконецъ, самое іудейство, когда оно эллинизировалось, все это слилось въ римской массъ и составило одно общество, представлявшее собой всѣ предыдущія поколѣнія, заключавшее всѣ правственныя умственныя силы, какія до тъхъ поръ развились въ человъческой природъ. Такимъ образомъ, не имперія, а цълое человъческое общество было уничтожено, и опять возобновилось съ этого двя. Новое общество было создано христіанствомъ, и созданіе не было дъломъ человъческимъ: все было сдълано мыслью истины. Непосредственное дъйствіе этого событія, новыя силы, новыя потребности, имъ созданныя, то удивительное уравненіе умовъ, которые стали "желать истины и способны принимать ее", въ какомъ бы они ни были состояніи, все это отмѣчаетъ то время поразительнымъ характеромъ провиденія и высшаго разума.

Это-новое общество и новая цивилизація.

Громадное превосходство этого новаго общества надъ древнимъ не было достаточно оценено, потому что въ міре видели отдъльныя государства. Но не видъли того, что въ теченіе цълаго ряда въковъ это новое общество представляло настоящую федеральную систему, которая была нарушена только реформаціей; что до т'яхъ поръ народы считали себя однимъ обществомъ, раздёленнымъ географически, но единымъ правственно; что долго у нихъ не было другого нубличнаго права, кромъ постановленій церкви; что ихъ войны считались междоусобіями; что двигали ими одни интересы. Исторія среднихъ въковъ есть буквально исторія одного христіанскаго народа. Вольтеръ очень върно замъчаетъ, что мивнія бывали причиной войнъ только у однихъ христіанъ; это было потому, что царство мысли не могло утвердиться въ мірѣ иначе, какъ давая самому принципу мысли всю его реальность. Если реформація нарушила этотъ порядокъ вещей и уничтожила единство, то нельзи сомиъваться, что придеть время, когда черты, раздёляющія народы,

опять изгладятся, и первоначальный принципъ общества обнаружится спова, въ новой формѣ, и съ большей энергіей, чѣмъ когда-либо...

Въ этомъ-то европейскомъ семейств и нужно изучать истинный характеръ новаго общества, а не въ той или другой странъ: здъсь находится истипный принципъ прочности и прогресса, отличающій міръ новый отъ міра древняго. Такъ, несмотря на всѣ испытанные имъ перевороты, это общество не только не потеряло ничего изъ своей жизненности, но съ каждымъ днемъ его силы возрастаютъ. Ни арабы, ни турки, ни татары не могли его уничтожить, и только укрѣпили его. Исторія древняго міра была, собственно говоря, непродолжительна, и, однако, сколько обществъ погибло въ древности въ этотъ короткій періодъ, между тъмъ какъ въ исторіи новъйшихъ народовъ мъняются только географическія границы, а самое общество и народы остались неприкосновенны. Изгнаніе мавровъ изъ Испаніи, уничтоженіе американскихъ населеній, уничтоженіе татаръ въ Россіи только подтверждають эту мысль. Такъ близится и паденіе Оттоманской имперіи; затёмъ придетъ очередь другихъ не-христіанскихъ народовъ. Таковъ кругъ всемогущаго дъйствія истины: то оттысняя народы, то обнимая ихъ въ свою окружность, этотъ кругъ постоянно расширяется и приближаетъ нась къ возвъщеннымъ временамъ.

Сила христіанскаго общества заключается именно въ томъ, что оно одно д'виствительно одушевляется интересомъ мысли, и это самое составляетъ усовершаемость нов вишихъ народовъ, въ которой находится тайна ихъ цивилизаціи.

Удивительно то равнодушіе, съ какимъ смотрятъ обыкновенно на новъйшую цивилизацію, между тъмъ ясное пониманіе ен есть уже и разръшеніе соціальной задачи. Въ самомъ дъль, эта цивилизація содержитъ въ себт результатъ встъ протекшихъ въковъ, и будущіе въка будутъ только ен результатомъ. Никогда масса идей, распространенныхъ на поверхности міра, не была такъ сосредоточена, какъ въ современномъ обществт, никогда въ жизни человтческаго существа одна мысль не обнимала такъ всей дънтельности его природы, какъ въ наше времи. Мы наслъдовали все, когда-либо сдъланное людьми; нътъ точки на землъ, которан была бы изънта отъ вліннія нашихъ идей; во всей вселенной есть только одна умственная сила, и такимъ образомъ, вст основные вопросы правственной философіи необходимо заключены въ одномъ вопросъ о новъйшей цивилизаціи... Между нами никогда не будетъ ни китайской неподвижности, ни гре-

ческаго упадка; еще менте можно представить себт полное уничтожение нашей цивилизации. "Стоитъ оглянуться кругомъ себя, чтобы въ этомъ убъдиться. Нужно было бы, чтобы весь земной шаръ былъ перевернутъ вверхъ дномъ, чтобы повторился нереворотъ, подобно тому, который далъ ему его настоящую форму, для того, чтобы пынтыняя цивилизація разрушилась. Если только не произойдетъ второго всемірнаго потопа, невозможно представить себт полнаго разрушенія нашего просетщенія. Если, напримтъръ, будетъ поглощено ціликомъ одно изъ двухъ полушарій, — того, что уцільть отъ нашей цивилизаціи въ другомъ полушаріи, довольно будетъ, чтобы обновить человтескій духъ".

Въ заключение письма авторъ объясняеть, что если влиние христіанства на развитіе пынфішней цивилизаціи до сихъ поръ было мало оцвнено, то виной этого были протестанты. Онъ возстаетъ противъ упорства протестантовъ, которые не находятъ христіанства уже со второго или съ третьяго въка, или находять только въ той степени, сколько было необходимо, чтобъ. оно не разрушилось совсемъ; въ среднихъ векахъ они видитъ язычество, которое было хуже, чемъ въ древнемъ міре; взаменъ того, незаслуженнымъ образомъ и ошибочно превозносятъ такъназываемое возрождение наукъ и т. д. Чаадаевъ надвется, что эта исторія будеть нікогда освіщена совершенно иначе, и замівчаетъ въ сноскъ, что съ тъхъ поръ, какъ это было написано, Гизо въ значительной степени исполнилъ эту надежду 1). И что же сдълала эта реформація, столько восхваляемая протестантами? Она возвратила міръ въ разрозненность (désunité) язычества, и если ускорила движение ума, то отняла у человъчества высокую и илодотворную идею всеобщности. Протестантскія церкви отличаются страннымъ духомъ разрушенія и какъ будто стремятся уничтожить другь друга, —къ чему же имъ таинство евхаристіи, зачвиъ соединяться съ Спасителемъ, если люди раздвляются другь отъ друга?

Чаздаевъ становится на сторону католицизма, защищаетъ папство, какъ олицетвореніе единства. Не входя въ это изложеніе, мы приведемъ только общую точку зрѣнія: "Развѣ таково ученіе Того, кто пришелъ на землю, чтобы принести въ нее жизнь, и кто побѣдилъ смерть? Развѣ мы уже на небѣ, что можемъ безнаказанно отвергнуть условія нынѣшней экономіи? И эта экономія не есть ли только соединеніе чистыхъ мыслей ра-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Онъ разумъетъ именно Cours d'histoire moderne, читанный Гизо въ 1828 г. и изданный въ тридцатыхъ годахъ.

зумнаго существа съ необходимостями его существованія? А первая изъ этихъ необходимостей есть общество, соприкосновеніе умовъ, сліяніе идей и чувствъ; только тогда, когда удовлетворяется эта необходимость, истина дѣлается живою, и изъ области умозрѣнія нисходить въ область реальнаго; только тогда она изъ мысли дѣлается фактомъ, нолучаетъ наконецъ характеръ силы природы, и дѣйствіе ея становится такъ же несомнѣнно, какъ дѣйствіе всякой другой естественной силы. Но какъ сдѣлается все это въ обществѣ идеальномъ, которое существовало бы только въ ожиданіяхъ и въ воображеніи? Вотъ невидимая церковь протестаптовъ, — дѣйствительно невидимая какъ ничто " 1)...

Не будемъ останавливаться подробно на третьемъ письмѣ, которое занято развитіемъ тѣхъ же мыслей. Все письмо состоитъ изъ отдѣльныхъ эпизодовъ, гдѣ Чаадаевъ говоритъ о древнемъ искусствѣ, которое онъ обвиняетъ въ чувственномъ матеріализмѣ, затѣмъ характеризуетъ тѣ личности, которыя были имъ упомянуты прежде: Моисея, Давида, Сократа и Марка-Аврелія, Эпикура, Магомета, наконецъ, Гомера. Одного послѣдняго эпизода будетъ достаточно, чтобы показать взглядъ Чаадаева на искусство и поэзію классическаго язычества.

"Вопросъ о томъ вліяніи, какое имѣлъ Гомеръ на человѣческій духъ, есть теперь вопросъ рѣшенный. Теперь очень хорошо извѣстно, что такое гомерическая поэзія, извѣстно, какъ она способствовала опредѣлилъ характеръ всего древняго міра; теперь знаютъ, что эта поэзія замѣнила собой другую поэзію, болѣе высокую, болѣе чистую, отъ которой остались только обрывки; знаютъ также, что она поставила новый порядокъ идей на мѣсто другого порядка идей, который родился не изъ почвы Греціи, и что эти первобытныя идеи, вытѣснепныя новой мыслью, удалившіяся или въ мистеріи Самоөракіи, или въ тѣнь другихъ святилищъ утраченныхъ истинъ, существовали съ тѣхъ поръ только

<sup>&#</sup>x27;) Полная мысль Чаадаева, кажется, достаточно ясна въ слѣдующей тирадѣ, которую онъ пишетъ по поводу протестантства: "La réformation a enlevé à la conscience de l'être intelligent la féconde et sublime idée d'universalité. Le fait propre de tout schisme dans le monde chrétien est de rompre cette mystérieuse unité, dans laquelle est comprise toute la divine pensée du christianisme et toute sa puissance. C'est pour cela que l'Eglise catholique jamais ne transigera avec les communious séparées. Malheur à elle et malheur au christianisme, si le fait de la division est jamais reconnu par l'autorité légitime! Tout ne serait bientôt derechef que chaos des idées humaines, mensonge, ruine et poussière. Il n'y a que la fixité visible, pour ainsi dire palpable, de la vérité, qui puisse conserver le régne de l'esprit sur la terre", etc. Стр. 83. Это единство есть, конечно, папство.

для небольшого числа избранныхъ или адептовъ 1); но чего не знають, мнъ кажется, это - того, что Гомерь можеть имъть общаго съ нашимъ временемъ, что еще остается отъ него во всеобщемъ пониманіи... Для пасъ Гомеръ остается только Тифономъ или Ариманомъ настоящаго міра, какъ онъ быль имъ въ томъ мірѣ, какой быль имъ создань. Въ нашихъ глазахъ, гибельный героизмъ страстей, грязный идеалъ красоты, необузданная любовь къ земному, все это идетъ къ намъ отъ него. Замътъте, что въ другихъ цивилизованныхъ обществахъ міра никогда не было ничего подобнаго. Только греки вздумали идеализировать и обоготворить порокъ и преступленіе; такимъ образомъ, поэзія зла была только у нихъ и у народовъ, наследовавшихъ ихъ цивилизацію. Въ среднихъ въкахъ можно ясно видъть, какое направление приняла бы мысль христіанскихъ народовъ, еслибы она вполнъ отдалась той рукъ, которая вела ее... Поэзія гомерическая, послъ того какъ на древнемъ Западъ она отвела теченіе мыслей, которыя привязывали людей къ великимъ днямъ творенія, сделала то же и на новомъ Западъ; перешедши къ намъ съ наукой, философіей, литературой древнихъ, она такъ отождествила насъ съ ними, что въ пастоящую минуту мы все еще висимъ между міромъ лжи и міромъ истины. Хотя теперь и очень мало занимаются Гомеромъ и, конечно, мало его читаютъ, его боги и герои тымь не менье оспаривають почву у христіанской мысли. Потому что дъйствительно въ этей поэзіи, совершенно земной, совершенно матеріальной, есть удивительная увлекательность, чрезвычайно пріятная для порока нашей природы, увлекательность, которая ослабляеть фибру разума, держить его глупо прикованнымъ къ своимъ фантомамъ и очарованіямъ, убаюкиваетъ и усыпляетъ его своими могущественными иллюзіями". Только глубокое правственное чувство, исходящее изъ христіанской истины, можеть освободить нась оть этого рокового заблужденія. "Что касается до меня, я думаю, что для нашего полнаго возрожденія въ смыслъ откровеннаго разума намъ нужно еще какое-пибудь великое покаяніе, какое-нибудь всемогущее искупленіе, вполиж ощущаемое всемь христіанскимь міромь, испытываемое всеми, физическая катастрофа на поверхности нашего великан міра; безъ этого, я не нонимаю, какъ мы могли бы избавиться отъ грязи, которая все еще оскверияетъ нашу память".

<sup>1)</sup> Въ примъчаніи Чаадаевь указываеть на тъсную связь Гомера съ греческимъ некусствомь и на неважность, въ этомь случать, вопроса о томъ, существовала или пъть самая личность Гомера.

Въ заключение письма Чаадаевъ опять возвращается къ русской жизни:

"Вотъ мы въ концѣ пашей галлереи. Я не сказалъ вамъ всего, что хотълъ сказать, по надо кончить. И знаете ли что? Въ сущности, мы, русскіе, не имѣемъ ничего общаго съ Гомеромъ, съ греками, римляпами, германцами; все это совершенно намъ чуждо. Но что вы хотите! надо говорить языкомъ Европы. Наша экзотическая цивилизація такъ придвинула насъ (nous a adossés) къ Европъ, что хотя у насъ и нътъ ея идей, у насъ нътъ другого языка, кромъ ея языка: итакъ, намъ приходится говорить имъ. Если небольшое число привычекъ ума, преданій, воспоминаній, какія у насъ есть, если наше прошедшее привязываетъ насъ ни къ какому народу на землъ, если мы въ самомъ дёлё не принадлежимъ ни къ одной изъ системъ нравственной вселенной, то своей общественной поверхностью мы принадлежимъ, однако, міру Запада. Эта связь, правда, очень слабая; не соединяя насъ съ Европой такъ тъсно, какъ воображаютъ, и не давая намъ чувствовать во всъхъ пунктахъ нашего существа великое движеніе, которое тамъ совершается, — эта связь ставить, однако, наши будущія судьбы въ зависимость отъ судебъ европейскаго общества. Такимъ образомъ, чёмъ больше мы будемъ стараться амальгамироваться съ ней, тъмъ будетъ для насъ лучше. Мы жили до сихъ поръ совершенно одни; то, что мы узнали отъ другихъ, осталось на нашей внешности какъ простое украшеніе, не проникая вовнутрь нашихъ душъ; въ настоящее время силы верховнаго общества (societé souveraine) такъ увеличились, его дъйствіе на остальную долю человъческаго рода такъ расширилось, что мы скоро будемъ унесены во всеобщемъ вихръ, съ душой и тъломъ. Върно то, что мы, конечно, не можемъ долго оставаться въ нашей пустынъ. Поэтому будемъ дълать все, что можемъ, для того, чтобы приготовить путь новому покольнію. Мы не можемъ оставить ему того, чего у насъ не было: вфрованій, воспитаннаго временемъ разума, ръзко очерченной личности, мнъній, развитыхъ въ теченіе долгой умственной жизни, одушевленной, дъятельной, обильной результатами, — оставимъ имъ по крайней мфрф нфсколько идей, которыя, хотя и не были найдены нами самими, но, будучи передаваемы такимъ образомъ отъ поколѣнія къ поколѣнію, будутъ все-таки имъть въ себъ долю традиціонцаго элемента, и по этому самому будуть имъть нъсколько больше силы, больше плодотворности, чёмъ наши собственныя мысли. Этимъ способомъ мы заслужимъ у потомства, мы не пройдемъ на землъ безполезно".

Для опредъленія мивній Чаадаева за время, предшествовавшее появленію его статьи, могло бы служить и упомянутое письмо кт гр. Бенкендорфу по поводу запрещенія журнала "Европеець". Писанное отъ имени издателя этого журнала, Кирвевскаго, оно, безъ сомивнія, заключало въ себв и мысли самого Чаадаева. Это было въ 1832 году, когда Кирвевскій, вернувшись изъ-заграницы, былъ еще поклопникомъ западныхъ идей и когда между нимъ и Чаадаевымъ могло быть въ этомъ смыслв много общаго. То, что говорится въ этомъ письмв о либерализмв двадцатыхъ годовъ, ошибочность котораго была понята, о различіи условій и народнаго характера, не допускающемъ у насъ прямого введенія западныхъ учрежденій, о желаніяхъ въ настоящемъ, состоявшихъ въ усиленіи образованія, въ разрвшеніи крестьянскаго вопроса, въ развитіи религіознаго элемента—все это могло быть, и ввроятно было, одинаково мивніе Кирвевскаго и Чаадаева.

Послѣднимъ значительнымъ его произведеніемъ была "Апо-логія Сумасшедшаго". Написанная по поводу извѣстнаго объявле-нія его сумасшедшимъ, "\пологія" отдѣлена отъ писемъ промежуткомъ въ нѣсколько лѣтъ и представляетъ съ письмами нѣкоторую разницу, которую можно объяснить двумя обстоятельствами. Во-первыхъ, едва ли сомнительно, что "Апологія" написана подъ давленіемъ преслѣдованія, которое обрушилось на Чаадаева и повидимому оставило въ немъ навсегда впечатлъніе. Съ другой стороны, прошло нѣсколько лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ были написаны "Письма"; прежнее возбужденіе улеглось, и авторъ, возвращаясь къ темѣ своихъ "Писемъ", могъ хладнокровпѣе отнестись къ предмету. Но при всемъ томъ, "Апологія" въ своемъ родѣ также весьма замѣчательна. Авторъ дѣлаетъ извъстныя уступки, соглашается признать извъстныя преувеличенія въ своихъ прежнихъ словахъ, говоритъ безъ прежняго абсолютнаго скептицизма, — по всей в фроятности искренно, всл дствіе того, что въ его мибиіяхъ дійствительно черезъ нівсколько лътъ явилось больше спокойнаго размышленія; въ двухъ-трехъ мъстахъ мы найдемъ также вещи, написанныя какъ будто намъренно въ извъстномъ предохранительномъ смыслъ; — но въ то же время Чаадаевъ не уступаетъ ничего той публикъ, которая напала на него съ такимъ ожесточеніемъ; папротивъ, "Апологія" есть новое обвинение противъ этой публики, высказанное съ убъжденіемъ и чувствомъ своего достоинства. Вообще, "Апологія" остается любопытнымъ, талантливымъ произведеніемъ, которое

по многимъ чертамъ своего содержанія, къ сожальнію, не устарьло и до сихъ поръ.

Указавъ въ началѣ статьи слова апостола Павла о любви, повелѣвающей вѣрить и терпѣть, авторъ замѣчаетъ, что катастрофа, такъ странно исказившая его умственное существованіе, была въ сущности результатомъ зловѣщихъ криковъ одной части общества при появленіи страницъ, правда ѣдкихъ, но заслуживавшихъ не такого пріема.

"Правительство, -- говоритъ Чаадаевъ, -- въ сущности только исполнило свой долгъ; можно даже сказать, что строгость, употребленная противъ насъ въ эту минуту, не имъетъ ничего чрезвычайнаго, потому что, конечно, она далеко не превзошла ожиданій многочисленной публики. Что же, въ самомъ делф, надо было сдѣлать правительству, самому благонамѣренному, какъ не сообразоваться съ тѣмъ, что оно искренно считаетъ серьезнымъ желаніемъ страны? Что же касается до криковъ публики, это совствить иное дело. Есть разные способы любить свое отечество: напримъръ, самоъдъ, который любитъ родные сиъга, дълающіе его подслъповатымъ, дымную юрту, гдъ онъ проводитъ, скорчив-шись, половину своей жизни, протухлый жиръ своихъ оленей, окружающій его вонючей атмосферой, конечно онъ любить свою родину не такъ, какъ англійскій гражданинъ, гордый учрежденіями и высокой цивилизаціей своего славнаго острова, и безъ сомнънія было бы очень жалко, еслибы намъ приходилось еще любить нашу родину на манеръ самофдовъ. Любовь къ отечеству есть вещь прекрасная, но еще прекраснье любовь къ истинъ... Правда, что мы, русскіе, всегда бывали довольно беззаботны о томъ, что истинно и что ложно. Поэтому, не слъдуетъ очень сердиться на общество, если оно было живо затронуто нъсколько ѣдкой апострофой, обращенной къ его слабостямъ. Поэтому, увѣряю васъ, я вовсе не досадую на эту милую публику, которая такъ долго меня баловала: я стараюсь отдать себѣ отчетъ въ моемъ странноми положени хладнокровно, безъ всякаго раздраженія"...

"Я пикогда не искалъ популярности и овацій толпы; я всегда думаль, что родь человівческій должень идти только вслідь за своими естественными главами, помазанниками Бога; что онъ можеть идти внередь по пути своего истиннаго прогресса только подъ руководствомъ тіхь, кто тімь или другимь образомь получиль отъ самого неба миссію и силу вести его; что общее мніте (la raison générale) вовсе не есть абсолютно справедливое мніте (la raison absolue), какъ это думаль одинь великій пи-

сатель нашего времени; что инстинкты большинства бываютъ безконечно болъе страстны, болъе узки, болъе эгоистичны, чъмъ инстинкты отдъльнаго человъка; что такъ-называемый здравый смыслъ народа вовсе не есть здравый смыслъ; что истина выходить не изъ тумной толпы; что ее нельзя представить цифрой; наконецъ, что умъ человъческій во всей своей силь, во всемъ своемъ блескъ всегда обнаруживался только въ одинокомъ мыслитель ". Авторъ не хочеть разбирать, какъ случилось, что онъ очутился вдругъ передъ гифвиой публикой, и переходитъ къ объясненію своей точки зранія, ставя центральнымъ предметомъ спорнаго вопроса европейскую цивилизацію и Петровскую реформу. Следующее место о Петре Великомъ можно считать первымъ категорическимъ заявленіемъ того образа мыслей и того взгляда на реформу, которые становились тогда основаніемъ миъній цёлой школы и спорнымъ пунктомъ, рёзко раздёлившимъ эту школу отъ славянофильской.

"Уже триста лътъ Россія стремится слиться съ западомъ Европы, извлекаетъ оттуда всъ самыя серьезныя свои идеи, всъ благотворнъйшія знанія, всь живъйшія наслажденія. Въ теченіе болье чымь стольтія она дылаеть лучше. Величайшій изь нашихъ царей, тотъ, который, говорятъ, началъ для насъ новую эру, которому, говорять, мы обязаны своимъ величіемъ, своей славой и всфми благами, какими теперь владфемъ, отрекся, полтораста лътъ тому назадъ, отъ древней Россіи передъ лицомъ цѣлаго міра. Онъ смель своимъ могущественнымъ дуновеніемъ вст наши учрежденія; онъ вырыль пропасть между нашимъ прошедшимъ и нашимъ настоящимъ и бросилъ въ нее кучей всъ наши преданія. Онъ отправился въ страны Запада самымъ малымъ и возвратился къ намъ самымъ великимъ; онъ преклонился передъ Западомъ и всталъ нашимъ повелителемъ и законодателемъ. Онъ ввелъ въ нашъ языкъ слова Запада; свою новую столицу онъ назвалъ именемъ Запада; онъ бросилъ свой наслъдственный титуль и приняль титуль Запада; наконець, опь почти отказался отъ собственнаго имени и много разъ подписывалъ свои верховныя рышенія именемь Запада. Съ этого времени, постоянно обращая глаза на страны Запада, мы, такъ сказать, только вдыхали въ себя воздухъ, приходившій оттуда, и питались имъ. Должно сказать, что наши государи, которые всегда почти вели насъ за руку, которые почти всегда вели страну на буксирѣ, безъ всякаго участія съ ен стороны, государи сами налагали на насъ нравы, языкъ, одежду Запада. По книгамъ Запада мы выучились называть имена вещей. Нашей собственной

исторіи научиль нась челов'ять изь странь Занада; мы переводили литературу Запада, мы учили ее наизусть, мы украшались его обрывками, и наконець мы были счастливы, что походили на Западь, мы хвалились, когда онь хот'яль считать нась между своими.

"Надо согласиться, что оно было прекрасно, это созданіе Петра Великаго... Глубоко было сказанное имъ слово: видите ли тамъ эту образованность, плодъ столькихъ трудовъ, видите ли эти науки, эти искусства, которыя стоили столько пота столькимъ поколъніямъ! все это — ваше, съ условіемъ, что вы освободитесь отъ своихъ суевърій, что вы отвергнете свои предразсудки, что вы не будете ревнивы къ своему варварскому прошедшему, что вы не станете хвастаться въками своего невъжества, что ваше честолюбіе будеть состоять въ томъ, усвоить себъ труды всъхъ народовъ, богатства, пріобрътенныя умомъ человъческимъ на всъхъ широтахъ земного шара. И этотъ великій челов вкъ трудился не для одной своей націи... Зрълище, которое онъ представилъ вселенной, когда, покинувъ царское величіе и свою страну, онъ скрылся въ послѣднихъ рядахъ ци-вилизованныхъ народовъ, — развѣ это зрѣлище не было новымъ усиліемъ человъческаго генія выйти изъ тъсной ограды дины, чтобы утвердиться въ великой сферв человвчества? Таковъ былъ урокъ, который мы должны были воспринять: мы дъйствительно имъ воспользовались, и до сихъ поръ мы шли тьмъ путемъ, который указалъ намъ великій императоръ. Наше громадное развитие есть только исполнение этой великолепной программы. Никогда народъ не былъ менте пристрастенъ къ самому себѣ, чѣмъ народъ русскій, какъ создаль его Петръ Великій, и никогда другой народъ не получалъ болье славныхъ успъховъ на пути совершенствованія. Высокій разумъ этого необыкновеннаго человъка въ совершенствъ угадалъ, какой долженъ былъ быть нашъ исходный пунктъ на дорогъ цивилизаціи и умственнаго движенія міра. Онъ увидёль, что намъ совствить недостаетъ историческихъ данныхъ, и что намъ нельзя утвердить нашего будущаго на этомъ безсильномъ основаніи; онъ очень хорошо понялъ, что намъ, поставленнымъ лицомъ къ лицу съ древней цивилизаціей Европы, последнимъ выраженіемъ встхъ прежнихъ цивилизацій, незачтить задыхаться въ нашей исторіи, незачёмъ влачиться, подобно народамъ Запада, черезъ хаосъ національныхъ предразсудковъ, узкими тропинками мѣстныхъ идей, по ржавой колеъ туземнаго преданія; что намъ надо было свободнымъ порывомъ нашихъ впутреннихъ силъ, энергическимъ усиліемъ національнаго сознанія взять сразу тѣ судьбы, которыя намъ были предназначены. Поэтому онъ освободилъ насъ отъ всѣхъ этихъ антецедентовъ, которые загромождаютъ историческія общества и затрудняютъ ихъ путь; онъ открылъ нашъ умъ для всѣхъ великихъ и прекрасныхъ идей, какія существуютъ между людьми; онъ передалъ намъ Западъ весь, какимъ сдѣлали его вѣка, и отдалъ намъ всю его исторію за исторію, все его будущее за будущее".

Чаадаевъ утверждаетъ дальше, что всего этого Петръ не могъ бы сдѣлать, еслибы имѣлъ дѣло съ націей, имѣющей богатую исторію, рѣзко очертившійся характеръ, глубоко вкоренившіяся учрежденія; съ другой стороны, такая нація не потерпѣла бы, чтобы у нея отнимали ея прошедшее. Но этого не было: Петръ имѣлъ передъ собой бѣлую бумагу, а если нація была такъ послушна его волѣ, значитъ, въ ея прошедшемъ не было ничего, что могло бы узаконить сопротивленіе...

"Наши фанатические славяне, —продолжаетъ онъ, —въ своихъ различныхъ поискахъ, быть можетъ, будутъ иногда откапывать предметы любопытства для нашихъ музеевъ, для нашихъ библіотекъ; но, кажется, позволительно сомнъваться, чтобы они успъли когда-нибудь извлечь изъ нашей исторической ночвы, чъмъ можно было бы наполнить пустоту нашихъ душъ, чъмъ конденсировать неопредъленность (vague) нашихъ умовъ. Взгляците на средневъковую Европу: нъть событія, которое не было бы тамъ въ нъкоторомъ смыслъ абсолютной необходимостью, которое не оставило бы глубокихъ слъдовъ въ сердцъ человъчества. И почему это? Потому, что за каждымъ событіемъ вы находите идею, потому что среднев вковая исторія есть исторія мысли новъйшихъ времевъ, которая стремится воплотиться въ искусствъ, въ наукъ, въ жизни человъка, въ обществъ... Я зпаю, что не всѣ исторіи имѣютъ строгій, логическій ходъ исторіи этой удивительной эпохи; но върно то, что таковъ истинный характеръ историческаго развитія... Съ жизнью народовъ бываетъ почти такъ же, какъ съ жизнью индивидуумовъ. Всф люди жили, но только человъкъ геніальный или человъкъ, поставленный въ извъстныя особыя условія, им'веть настоящую исторію. Положимъ, напримъръ, что народъ, по стеченію обстоятельствъ, не имъ созданныхъ, по дъйствію географическаго положенія, не имъ выбраннаго, распространяется на громадномъ протяжени страны, не имбя сознанія о томъ, что онъ делаетъ, и что въ одинъ прекрасный день опъ окажется народомъ могущественнымъ, -это будетъ, конечно, удивительный феноменъ, и можно будетъ

удивляться ему сколько угодно; но что же, по вашему, должна сказать о немъ исторія? Въ сущности, это фактъ чисто матеріальный, фактъ, такъ сказать, географическій, въ огромныхъ размърахъ, безъ сомнънія, но и только. Исторія возьметь его, занесеть его въ свои лътописи, потомъ закроется за нимъ, и кончепо. Истинная исторія этого народа начпется только съ того дня, когда онъ будетъ охваченъ той идеей, которая ему довърена, которую онъ призванъ осуществить, и когда онъ начнетъ выполнять ее съ тъмъ постояннымъ, хотя скрытымъ инстинктомъ, который ведеть народы къ ихъ предпазначенію. Вотъ моменть, который я призываю въ пользу моего отечества всвми силами моего сердца, вотъ задача, которую мнъ хотълось бы, чтобы вы взяли на себя, мои любезные друзья и сограждане, которые живете въ въкъ, высоко поучительномъ, и которые теперь такъ хорошо показали мнъ, какъ вы живо воспламенены святой любовью къ отечеству".

Послѣ этой иронической фразы Чаадаевъ возвращается къ предмету съ другой стороны, —и говоритъ о той школѣ, которая утверждала, что намъ вовсе не зачѣмъ учиться у Запада, что мы принадлежимъ Востоку и что наше будущее на Востокѣ 1).

Начавъ съ того, что міръ издавна раздѣленъ между Востокомъ и Западомъ, Чаадаевъ характеризуетъ цивилизаціи восточную и западную ихъ извѣстными отличительными чертами.

"Но вотъ является новая школа. Не хотятъ больше Запада, хотятъ разрушить дѣло Петра Великаго, хотятъ снова въ пустыно. Забывая то, что Западъ сдѣлалъ для насъ, и неблагодарные къ великому человѣку, который насъ цивилизовалъ, къ Европѣ, которая насъ научила, эти люди отвергаютъ и Европу, и великаго человѣка, и въ своемъ поспѣшномъ жарѣ этотъ новѣйшій патріотизмъ провозглашаетъ насъ любимыми дѣтьми Востока. Какая намъ была надобность, говорятъ, искать просвѣщенія у народовъ Запада? Развѣ среди насъ не было всѣхъ зародышей общественнаго порядка, безконечно лучшаго, чѣмъ порядокъ Европы? Отчего не предоставили дѣла времени? Оставленные намъ самимъ, нашему ясному уму, плодотворному принципу, скрытому въ нѣдрахъ нашей могущественной природы, и особенно на-

<sup>1)</sup> Обратимъ пока вниманіе читателя, что въ 1829, и даже въ 1837 году, когда вѣроятно была написана "Апологія", Чаадаевъ не могъ имѣть въ виду собственно славянофильскую школу, какъ она нонималась въ сороковыхъ годахъ и которая тогда только-что образовывалась; многія черты относятся и къ ней, но главнымъ образомъ къ школѣ оффиціальной народности. Ср. замѣчанія Свербеева, въ "Р. Архивѣ".

шей священной религіи, мы скоро превзошли бы всь эти народы, преданные заблуждению и лжи. И въ чемъ намъ было завидовать Западу? Его религіознымъ войнамъ, его папъ, его рыцарству, его инквизиціи? Прекрасныя вещи въ самомъ дѣлѣ! И развъ Западъ есть отечество науки и всъхъ глубокихъ вещей? Извъстно, что это Востокъ. Возвратимся же на этотъ Востокъ, къ которому мы вездѣ касаемся, откуда мы недавно извлекали наши вфрованія, наши законы, наши добродфтели, все, что сдфлало насъ могущественнъйшимъ народомъ на землъ. Древній Востокъ падаетъ: развъ не мы его естественные преемники? Отсель между нами будуть сохраняться эти удивительныя преданія, между нами осуществятся всі ті великія и таинственныя истины, храненіе которыхъ было поручено Востоку отъ начала вещей. Вы понимаете теперь, -- продолжаеть Чаадаевъ, -- откуда пришла буря, которая недавно разразилась надо мной, и вы видите, что среди насъ въ національной мысли совершается настоящая революція, страстная реакція противъ просвъщенія. противъ идей Запада, - противъ того просвещенія, противъ техъ идей, которыя сдълали насъ тъмъ, что мы есть, которыхъ плодъ есть сама та реакція, то движеніе, которыя теперь толкають насъ противъ нихъ. Но на этотъ разъ толчокъ не идетъ сверху. Напротивъ, никогда, говорятъ, въ высшихъ областяхъ общества память нашего царя-реформатора не уважалась больше, чъмъ теперь. Итакъ, иниціатива вполнъ принадлежитъ странъ. Кудаповедетъ насъ этотъ первый фактъ эманципированнаго разума націи? Богъ знаетъ! Но когда любишь серьезно свое отечество, нельзя не быть тягостно поражену этимъ отступничествомъ нашихъ наиболъе передовыхъ (avancés) умовъ отъ торыя сдёлали нашу славу, наше величіе, и мий кажется, хорошій гражданинъ долженъ стараться, сколько можетъ, объяснить это странное явленіе".

Но, хотя мы и находимся на востокъ Европы, мы никогда не принадлежали Востоку, наша исторія не имѣетъ ничего общаго съ Востокомъ, характеръ нашей жизни нной; мы просто— страна сѣвера, и по идеямъ, и по климату очень далекая отъ долины Кашемира и береговъ Ганга. Нѣкоторыя наши провинціи сосъдятъ съ Востокомъ, но нашъ центръ вовсе не тамъ.

"Истина въ томъ, что мы еще никогда не разсматривали своей исторіи съ философской точки зрѣнія. Ни одно изъ великихъ событій нашего національнаго существованія не было точно характеризовано, ни одна изъ нашихъ великихъ эпохъ не была откровенно оцѣнена; отсюда всѣ эти странныя фантазіи, всѣ эти

утопіи прошедшаго, всв эти мечты невозможнаго будущаго, которыя мучатъ теперь паши патріотическіе умы. Нѣмецкіе ученые открыли нашихъ лътописцевъ, пятьдесятъ лътъ тому назадъ; потомъ Карамзинъ разсказалъ памъ звучнымъ языкомъ дѣянія и подвиги пашихъ государей; въ наше время посредственные писатели, неловкіе антикваріи, н'якоторые неудавшіеся поэты, пе владъя ни наукой нъмцевъ, ни перомъ знаменитаго историка, усиливаются нарисовать или возстановить времена и нравы, о которыхъ никто между нами не сохранилъ ни воспоминанія, ни любви: такова сущность нанихъ трудовъ по національной исторіи. Надо согласиться, что изъ всего этого мудрено извлечь серьезное предчувствіе судебъ, пасъ ожидающихъ". Но намъ теперь нужно именно строгое и искреннее ислъдованіе важнъйшихъ историческихъ моментовъ народной жизни, гдф эта жизнь высказывалась во всей своей глубинъ, -- потому что здъсь-то и заключается будущее. Если эти моменты ръдки — признайте это: "не отталкивайте истины, не воображайте, что вы жили жизнью народовъ историческихъ, тогда какъ, погребенные въ вашей неизмѣримой гробницѣ, вы жили только жизнью ископаемыхъ". Но если вы встрътите моменты, когда нація дъйствительно жила, когда билось ея сердце, если васъ обступала народная волна,тогда размышляйте, изучайте, и вашъ трудъ не будеть потерянъ: вы увидите, чёмъ можетъ быть ваше отечество въ великіе дни, чего оно должно ожидать въ будущемъ. Такимъ авторъ считаетъ моменть, когда народь, послѣ смуть междуцарствія, самостоятельнымъ порывомъ своихъ силъ вновь основалъ порядокъ и возвелъ на престолъ новую династію... "Видно изъ этого, -- говорить Чаадаевъ, - что я далеко не требую, какъ утверждали, что сл'ядуетъ уничтожить всв наши воспоминанія".

"Я сказалъ только и повторяю, что пора бросить ясный взглядъ на наше прошлое, и бросить не за тѣмъ, чтобы извлекать изъ него старыя сгнившія реликвіи, старыя идеи, которыя пожрало время, старыя вражды, которыя давно покинулъ здравый смыслъ нашихъ государей и народа,—но чтобы знать, что намъ думать о нашихъ антецедентахъ. Вотъ что я пытался сдѣлать въ трудѣ, который остался неконченнымъ и къ которому должна была служить введеніемъ статья, такъ странно возбудившая національное тщеславіе. Конечно, была нетериѣливость въ выраженіи, крайность въ мысли; но чувство, господствующее во всемъ отрывкѣ, нисколько не враждебно отечеству: это—глубокое чувство нашихъ слабостей, выраженное съ болью, съ горестью, и только.

"Повфрьте, я больше, чтмъ кто-либо изъ васъ, люблю свое отечество, желаю ему славы, умѣю цѣнить высокія качества своего народа; но справедливо также, что патріотическое чувство, меня одушевляющее, создано не совсемъ по тому способу, какъ то, чьи крики разрушили мое спокойпое существованіе... Я не ум'тю любить свое отечество съ закрытыми глазами, съ преклоненной головой, съ запертыми устами. Я нахожу, что можно быть полезнымъ отечеству только подъ условіемъ ясно его видъть; я думаю, что время слёныхъ амуровъ прошло, что теперь прежде всего мы обязаны отечеству истиной. Я люблю свое отечество такъ, какъ Петръ Великій научилъ меня любить его. Признаюсь, у меня нътъ этого блаженнаго (béat) патріотизма, этого лъниваго патріотизма, который устранвается такъ, чтобы видъть все въ лучшую сторону, который засыпаеть за своими иллюзіями и которымъ, къ сожалѣнію, въ наше время страдаетъ много нашихъ хорошихъ умовъ. Я думаю, что если мы фетори послу другихъ, то для того, чтобы дѣлать лучше другихъ, чтобы не впадать въ ихъ ошибки, въ ихъ заблужденія, въ ихъ суевфрія... Я считаю, что паше положение счастливое, если мы съумвемъ имъ воспользоваться... Этого мало: я имъю глубокое убъжденіе, что мы призваны решить большую часть задачь соціальнаго порядка, завершить большую часть идей, возникшихъ въ старыхъ обществахъ"...

Чаадаевъ возвращается опять къ мысли о выгодности нашего положенія, позволяющаго намъ пользоваться готовымъ историческимъ опытомъ другихъ народовъ, пользоваться, не будучи традиціей, ни общественною порчей. "У насъ. связанными ни ньть этихь страстныхь интересовь, этихь готовыхь мивній, этихь утвердившихся предразсудковъ; мы приходимъ съ дъвственными умами на встречу каждой новой идев. Въ нашихъ учрежденіяхъ, — свободныхъ созданіяхъ (oeuvres spontanées) нашихъ государей или слабыхъ следахъ порядка вещей, возделаннаго ихъ всемогущимъ плугомъ; въ нашихъ правахъ-странной смеси неловкаго подражанія и обрывковъ давно изжитаго соціальнаго быта; въ нашихъ мифпіяхъ, которыя все еще тщетно стараются установиться о самыхъ мелкихъ вещахъ, - ничто не противодъйствуетъ непосредственному осуществленію всъхъ благъ, какія Провидъпіе предназначаетъ человъчеству... Исторія (т.-е. прошедшее) не принадлежитъ намъ больше, это правда, но наука намъ принадлежитъ; мы не можемъ начинать сначала весь трудъ человъческаго ума, по мы можемъ участвовать въ его дальнъйшихъ трудахъ; прошедшее уже не въ нашей власти, но будущее наше. Нельзя сомнѣваться въ томъ, что большая часть міра угнетена своими преданіями, своими воспоминаніями: не будемъ завидовать ограниченному кругу, въ которомъ опъ хлопочетъ; несомнѣпно, что въ сердцѣ большей части націй есть глубокое чувство свершившейся жизни, которое господствуетъ надъ жизнью настоящей, упрямое воспоминаніе о протекшихъ дняхъ, которое паполняетъ нынѣшніе дни. Оставимъ ихъ бороться съ ихъ неумолимымъ прошедшимъ".

Мы имѣемъ ту чрезвычайную выгоду, что у насъ, не связанныхъ исторіей, нѣтъ, какъ у западныхъ народовъ, неизмѣнной необходимости, что мы можемъ измѣрить каждый шагъ, который намъ предстоитъ, обдумывать каждую идею, которая касается нашего разума. "Намъ позволено,— говоритъ онъ, — надѣяться на благосостояніе еще болѣе обширное, чѣмъ то, о какомъ мечтаютъ самые пламенные служители прогресса, и чтобы достигнуть до этихъ окончательныхъ результатовъ, памъ нуженъ только одинъ верховный актъ той высшей воли, которая заключаетъ въ себѣ всѣ воли націи, которая выражаетъ всѣ ея стремленія, которая уже не разъ открывала ей новые пути, развертывала передъ ней новые горизонты, и низвела въ ея разумъ новое просвѣщеніе" 1).

"Что же, — спрашиваетъ затѣмъ Чаадаевъ, — развѣ я предлагаю своему отечеству дурное будущее? Находите вы, что я вызываю для него не славную судьбу?" Но Чаадаевъ соглашается наконецъ, что овъ преувеличилъ свои требованія и отъ прошедшаго.

"Да, было преувеличеніе въ этомъ своего рода допросѣ (réquisitoire), направленномъ противъ великаго народа, вся вина котораго въ концѣ концовъ была только въ томъ, что онъ былъ заброшенъ къ послѣднимъ предѣламъ всѣхъ цивилизацій мірадалеко отъ странъ, гдѣ естественно должно было собраться просвѣщеніе, далеко отъ очаговъ, гдѣ оно блистало въ теченіе вѣковъ; было преувеличеніемъ не признать того, что мы пришли въ міръ на почву, нетропутую и не оплодотворенную предыдущими поколѣніями, гдѣ ничто не говорило намъ о протекшихъ вѣкахъ, гдѣ не было никакого слѣда новаго міра; было преувеличеніемъ не отдать ея доли этой церкви, столь смиренной, иногда столь героической, которая одна утѣшаетъ за пустоту нашихъ лѣтописей, которой принадлежитъ честь каждаго подвига

<sup>1)</sup> Припоминается при этомъ тотъ скептикъ двадцатыхъ годовъ, который считалъ необходимымъ для Россіи второго Петра Великаго. См. "Общественное движеніе при Александрф I", 3-е изд. Спб. 1900.

мужества, каждаго прекраснаго самоотверженія нашихъ отцовъ, каждой прекрасной страницы нашей исторіи; наконецъ, быть можетъ, было преувеличеніемъ на минуту опечалиться о судьбѣ націи, изъ иѣдръ которой родилась могущественная натура Петра Великаго, универсальный умъ Ломоносова и граціозный геній Пушкина.

"Но затъмъ надо согласиться также, что фантазіи нашей публики удивительны.

"Вспомнимъ, что векоръ послъ злополучной публикаціи, о которой идеть ръчь, на нашей сценъ играна была новая пьеса 1). П надо сказать, что никогда нація не подвергалась такому бичеванію, никогда страна не была влачима по земл'в такимъ образомъ, инкогда не бросали въ лицо публики такой грязью, и никогда. однако, не было болъе полнаго успъха. Неужели же серьезно думающій челов'єкъ, глубоко размышлявшій о своемъ отео своей исторіи, о характер'в народа, будеть осуждень на молчаніе, потому что ему нельзя будеть устами комедіанта высказать патріотическое чувство, его гнетущее? Что же дълаеть насъ такими внимательными къ циническому уроку комедіи и такими подозрительными къ серьезному слову, идущему до сущности вещей? Надо сказать, это — потому, что у насъ есть теперь только патріотическіе инстинкты, что мы еще очень далеки отъ сознательнаго натріотизма старыхъ націй, созрѣвшихъ въ умственномъ трудъ, просвъщенныхъ знаніями, размышленіями науки; что мы любимъ наше отечество еще по способу тъхъ юныхъ народовъ, которыхъ еще не мучила мысль, которые еще отыскиваютъ принадлежащую имъ идею. еще отыскиваютъ роль, какую они призваны исполнить на сценъ міра; что наши умственныя силы еще не упражнялись на вещахъ серьезныхъ; что, однимъ словомъ, трудъ ума до сего дня почти не существовалъ у насъ...

"Обдъланные, отлитые, созданные нашими государями и нашимъ климатомъ, мы только въ силу покорности стали великимъ народомъ. Просмотрите съ начала до конца наши лѣтописи, вы найдете въ нихъ на каждой страницѣ глубокое дѣйствіе власти, ностояпное вліяніе почвы и ночти никогда не
найдете дѣйствія общественной воли. Во всякомъ случаѣ справедливо также сказать, что отрекаясь отъ своей силы и отдавая
ее въ руки своихъ повелителей, уступая природѣ своей страны,
русскій народъ обнаруживалъ высокую мудрость, что онъ при-

<sup>1)</sup> Говорится, конечно, о "Ревизорь".

знаваль, такимъ образомъ, высшій законъ своихъ судебъ: странный результатъ двухъ разнородныхъ элементовъ, котораго онъ не могъ не признать, не вредя своему существу, не подавляя самаго принципа своего возможнаго прогресса"...

"Апологія" осталась неконченной. Вслідть за переданнымъ нами, поставлена ІІ глава, въ первыхъ строкахъ которой Чаадаевъ приступаетъ, повидимому, къ нодробному изложенію своей теоріи, и въ началіть останавливается на одномъ господствующемъ фактіть нашей исторіи, который обнаруживается въ ней ностоянно, который составляетъ существенный элементъ нашего умственнаго безсилія. "Этотъ фактъ—есть фактъ географическій".

Возвратимся къ первой стать в Чаадаева.

Въ своемъ общемъ смыслѣ она имѣла то любопытное историческое значеніе, что, явившись въ періодъ полнѣйшаго развитія системы оффиціальной народности, выставила самое крайнее противорѣчіе этой системѣ. Во все теченіе этого періода не было высказано такого рѣзкаго, безпощаднаго приговора надъ русской дѣйствительностью и ея прошедшимъ: здѣсь собралось столько горькаго чувства, столько неотразимаго сознанія въ недостаткахъ русской жизни, сколько не было ни у кого еще изъ дѣятелей нашей умственной жизни, —и сколько авторитетъ, привыкшій къ панегирику, вѣроятно даже не считалъ возможнымъ.

О силѣ этого протеста можно судить по впечатлѣнію, которое онъ произвель. Можно признать съ Чаадаевымъ, что правительство въ своей мѣрѣ послѣдовало только общему голосу, было даже умѣреннѣе его требованій, не удовлетворило его ожиданіямъ. Можно повѣрить, что меньше оскорбилось правительство, слишкомъ въ себѣ увѣренное, чѣмъ та масса, которая жила непробуднымъ убѣжденіемъ, что міръ ея — наилучшій изъ возможныхъ міровъ. Для такихъ людей всякое сомнѣніе есть святотатство, и таковымъ именно была сочтена статья Чаадаева 1); а для тѣхъ, кто по своему умственному развитію способенъ былъ разсуждать, она была еще досаднѣе тѣмъ, что въ обвиненіяхъ чувствовалась правда.

При чтеніи статьи Чаадаева теперь съ перваго взгляда видны слабыя стороны его теоріи и натянутость нѣкоторыхъ ея примѣненій; историческіе вопросы, здѣсь разбираемые, довольно уже

<sup>1)</sup> См. характеристическую переписку объ ней въ Р. Старинъ.

знакомы теперь въ нашей литературѣ, и писателю не такъ легко достанется фантастическій или преувеличенный выводъ. Въ то время вопросы были новы, и выводы тѣмъ больше производили впечатлѣнія.

Выше отчасти указано, откуда шелъ этотъ скептицизмъ Чаадаева. Ближайшій источникъ былъ тотъ же, изъ котораго исходило движеніе двадцатыхъ годовъ: живое впечатлѣніе европейской 
гражданственности и сознаніе того, какъ неизмѣримо отстала 
русская дѣйствительность. Чаадаевъ былъ свидѣтелемъ порывовъ 
тайнаго общества, и также ихъ полной безуспѣшности и нескладности. Католическое доктринерство, вывезенное изъ-за границы 
или тамъ усовершенствованное, придало его теоріямъ ту нетерпимую исключительность, которая должна была еще усилить его 
домашнія впечатлѣнія. Вернувшись въ Россію, онъ не нашелъ 
лучшихъ друзей: время перемѣпилось такъ, что сначала ему 
не съ кѣмъ было подѣлиться мыслью; наконецъ, одиночество и 
хандра собрали въ воображеніи Чаадаева всѣ мрачныя стороны 
русской жизни, и онѣ съ небывалой до тѣхъ поръ горечью высказались въ "Письмѣ". Чаадаевъ, вѣроятно, справедливо въ 
своей "Апологіи" указывалъ на болѣзненное настроеніе, въ которомъ была писана его статья.

Скептицизмъ Чаадаева завершаетъ то, что высказывалось отрицательнаго въ русскомъ обществъ и литературъ. Люди тайнаго общества были вооружены противъ положенія вещей: Пушкинъ въ молодости сталъ какъ будто сатирическимъ органомъ тогдашнихъ либераловъ и изображалъ разочарованіе Онъгина; Грибо- вдовъ писалъ филиппики своего Чацкаго: неизвъстный авторъ письма 1824 г. высказывалъ объ умственномъ состояніи русскаго общества мысли, которыя иногда очень родственны съ мыслями Чаадаевскаго "Письма". Если собрать всѣ эти симптомы сомнънія, которые высказывались у наиболье мыслящихъ людей того времени— мы найдемъ, что скептицизмъ Чаадаева имъетъ свою родословную. Чаадаевъ только возвелъ эти сомнънія въ систему, распространилъ ихъ на прошедшее (либералы уже не върили въ историческія картины Карамзина), и, наконецъ, далъ своей системъ доктринерное основаніе...

Историки нашей литературы любять указывать въ нашемъ національномъ характерѣ ту готовность къ самообличевію, яркія доказательства которой они видѣли въ непрерывающемся рядѣ сатиры со временъ Кантемира. Надобно сказать, однако, что когда Чаадаевъ поставилъ эту готовность въ серьезное испытаніе,

она оказалась не такъ велика 1), или что она есть только въ извъстномъ избранномъ кругъ. Общество, которое дълало уже имена Кантемира, фонъ-Визина, Державина, Крылова, наконецъ Грибофдова, Пушкина и пр. предметами своей гордости, не могло вывести этого обличенія. Чаадаевъ въ "Апологін" указываеть странное явленіе, что вслъдъ за проклятіями его "Письму". эта самая публика выслушивала и превозносила "Ревизора", гдъ русская жизнь вовсе не была польщена. Но искусство имфетъ свои привилегін — и вмфстф съ тфмъ, художественная литература, даже у самого Гоголя, никогда не открывала отрицательной стороны жизни въ такой наготъ, въ такой безусловной ясности. Въ самомъ Гогол' масса слишкомъ легко теряла общій смысль за шуткой, которая напоминала ей смфшные водевили, Гоголь въ "Разъфздф" превосходно изобразилъ впечатленія комедін въ большинстве публики, и въ концъ концовъ истинный смыслъ произведенія пришлось объяснять самому автору. Наконець, и Гоголь также имълъ ожесточенныхъ враговъ. "Письмо" Чаадаева не представляло никакого смягчающаго элемента: песообразности и бъдность русской жизви, какія отдёльными чертами уже давно бросались въ глаза образованнъйшимъ людямъ, - всъ эти тяжелыя мысли, накопившінся многими рядами разочарованій, были собраны здісь въ одномъ фокусъ.

"Письмо" Чаадаева, какъ и его "Апологія" (вѣроятно извѣстная въ свое время только дружескому кругу) поражали серьезностью своего тона: каковы бы ни были ихъ ошибки, теперь очень видныя, онѣ рѣзко выдѣляются своимъ тономъ изъ массы литературы. Это — уже не та условная литература, которая съ ребяческою важностью занималась отведенными ей предметами или говорила о предметахъ дѣйствительно серьезныхъ, только ставя ихъ въ приличное отдаленіе отъ русской жизни: это — совсѣмъ иной уровень, иная складка мысли, — тотъ уровень, въ которомъ (повторяемъ: даже предполагая ошибки въ содержаніи) чувствуется прочное созрѣваніе общественной мысли.

Обратимся къ "Письму", какъ оно представлялось въ тогдашнихъ условіяхъ.

Нѣть сомнѣнія, что масса общества, вооружившаяся противъ Чаадаева, обнаружила большое малодушіе и умственную несостоятельность. Біографъ Чаадаева разсказываетъ, что около мѣсяца въ Москеѣ почти не было дома, гдѣ бы не говорили про Ча-

<sup>1)</sup> Передъ тѣмъ, "Горе отъ ума" долго казалось невозможнымъ въ нашей печати, Много другихъ цензурныхъ вопросовъ того времени такимъ же образомъ возводились на степень вопросовъ государственной важности.

адаевскую статью, что люди всвхъ слоевъ и категоріи общества соединились въ одномъ общемъ воплѣ проклятія человѣку, дерзнувшему оскорбить Россію; что студенты московскаго универсисета изъявляли, какъ говорятъ, желаніе съ оружіемъ въ рукахъ мстить за оскорбленіе націи. Только небольшое просвѣщенное меньшинство находило статью замѣчательной и собиралось отвѣчать на нее научнымъ опроверженіемъ... Чаадаевъ справедливо говоритъ въ "Апологіи", что эту бурю произвела ребяческая непривычка къ мышленію. Вся опасность (если кто видѣлъ опасность) выставленныхъ мнѣній легко могла быть устрапена одной свободой ихъ обращенія и ихъ обсужденія со стороны другихъ. Къ сожалѣнію, обстоятельства сдѣлали это невозможнымъ, — въ результатѣ умственная дѣятельность общества еще лишній разъ была запутана.

Свобода критики, безъ сомнънія, вскоръ открыла бы слабыя стороны Чаадаева, какъ бы ни взглянула критика на его изображенія настоящаго; она конечно  $u \mod a$  увидъла бы капитальныя ошибки въ построеніи его системы, въ основномъ представленіи Чаадаева о европейскомъ прогрессъ. Въ самомъ дѣлѣ, даже съ точки зрѣнія безусловнаго признанія европейскаго прогресса, какой держится Чаадаевъ, его положенія далеко не выдерживали критики. Его историческая теорія могла быть вѣрна развъ только до XV-го столътія, когда еще господствовало превозносимое имъ церковное единство западной Европы: протестантизмъ, съ XVI-го стольтія разорвавшій это единство, былъ результатомъ того же развитія, и не только не быль упадкомъ европейской умственной жизни, а былъ напротивъ новымъ ея возбужденіемъ. Напское единство въ прежнемъ смыслѣ было не только поколеблено, по разрушено бозвозвратно: новое религіозное движеніе пе было отдъльной сектой, а напротивъ, общирнымъ движеніемь, которое увлекло не отдъльныя части общества, а цълыя націи. Протестантизмъ вводилъ новый умственный принципъ, отъ котораго уже не можетъ отказаться исторія религіознаго развитія, свободу критики, освобожденіе мысли, и этотъ принципъ составляль съ тъхъ поръ столь необходимую черту европейскаго прогресса, что онъ пропикаетъ всв направленія жизни и науки, все равно, католической или протестантской. Католической церкви уже скоро пришлось бороться съ паучной мыслью, Коперника, Галилея, наполнять безконечный каталогъ Индекса, и однако въ концъ концовъ покоряться проклинаемой ею наукъ. Открытія XV—XVI-го въка, вмъстъ съ Возрожденіемъ и Реформаціей начинающія новую исторію умственной жизни Европы,

потомъ раціонализмъ и скентицизмъ XVII-го и XVIII-го столѣтій, совершались вовсе не въ духѣ католицизма, — но тѣмъ не менѣе они были господствующими явленіями европейскаго прогресса, которыми и опредѣляется его современный характеръ, не только не поддерживающій католическо-папскаго единства, но положительно его отвергающій.

Чаадаевъ чувствовалъ несовмѣстимость подобныхъ явленій съ его теоріей, и мы видѣли, какъ строго онъ съ своей точки зрѣнія осуждаетъ и Возрожденіе и протестантизмъ. Такимъ образомъ, въ ряду тогдашнихъ направленій европейскаго мышленія теорія Чаадаева являлась тѣсной католической доктриной, которая была скорѣе теоріей реакціонной, чѣмъ теоріей прогресса. Въ нашей литературѣ исторія была однако настолько знакома. что уже въ то время противъ Чаадаева могли быть приведены достаточно сильные историческіе аргументы.

Подобнымъ образомъ противъ него и тогда могли быть приведены достаточно сильныя возраженія по русской исторіи: ему могли, между прочимъ, отвѣчать то самое, что самъ онъ высказаль потомъ въ "Апологіи". А главное, въ томъ, не прямо высказанномъ, но предполагаемомъ пунктѣ, будто для Россіи былъ необходимымъ именно тотъ путь цивилизаціи, какой выражался католическимъ единствомъ, ему и тогда могли бы сказать, что если самое это единство оказалось исторически несостоятельнымъ, то естественно слѣдовало, что русскому народу для его европейскаго воспитанія не было необходимости обращаться къ принципу, пережитому и покидаемому самой Европой, а напротивъ, надо было остеречься его.

Нътъ сомнънія, что подобныя и еще болье энергическія возраженія были бы выставлены противъ Чаадаева въ литературь, еслибы онъ не подвергся иному обличенію 1): не будь этого, статья Чаадаева вызвала бы конечно самую оживленную полемику — разумъя не ругательства квасныхъ патріотовъ и прислужниковъ, что явилось бы, конечно, прежде всего и въ наибольшемъ количествъ, но полемику со стороны лучшихъ дъятелей литературы. Публика могла бы убъдиться, что существованіе Россіи не подвергалось отъ статьи Чаадаева опасности, а для людей серьезныхъ открылась бы борьба мнъній, которая могли быть не лишена самыхъ оживляющихъ интересовъ, потому что

<sup>1)</sup> Біографъ Чаадаева видить особенное великодушіе въ томъ, что Хомяковъ отказался отъ подобнаго спора; но Хомяковъ только исполнилъ литературное приличіе.

статья Чаадаева давала для этого богатый матеріаль. Но полемика не состоялась...

По словамъ біографа, "безусловно сочувствующихъ и совершенно согласныхъ (съ Чаадаевымъ) не было ни одного человѣка", и этому легко повѣрить: не говоря о большинствѣ, которое просто не понимало возможности подобныхъ вопросовъ, и люди образованные не могли бы войти во всѣ его аргументы и выводы. Нечего говорить, что начинавшаяся славянофильская школа самымъ рѣшительнымъ образомъ протестовала бы противъ подобнаго нарушенія ея идеальныхъ святынь. Люди другого лагеря точно также не приняли бы историческихъ выводовъ Чаадаева. Герценъ, чрезвычайно высоко ставившій Чаадаева по его умственно-возбуждающему значенію, вѣроятно отвергалъ его выводы въ то время также рѣшительно, какъ впослъдствіи. Къ сожалѣнію, мы не знаемъ никакихъ отзывовъ людей этого

рода о стать Чаадаева, высказанных въ то время. Осталось, кажется, только письмо Пушкина отъ іюля 1830 года, но оно повидимому относится къ последнимъ двумъ "Письмамъ" Чаадаева, — по крайней мъръ о первомъ здъсь ничъмъ не намекается. Пушкинъ говоритъ объ историческихъ мнѣніяхъ Чаадаева, которыя были для него новы, но не говоритъ ничего объ отрицательномъ изображении русской жизни. Отзывъ Пушкина во всякомъ случав любопытенъ, какъ отзывъ человъка того же поколѣнія и тѣхъ же преданій. Онъ замѣчаетъ отрывочность статьи и предполагаетъ, что изложеніе связано съ предшествовавшими разсужденіями, для читателя неизв'єстными... "Потому, — продолжаетъ онъ, — первыя страницы нѣсколько темны, и я думаю, что вы сдѣлаете лучше, если замѣните ихъ простымъ примѣчаніемъ, или сдѣлаете изъ нихъ извлеченіе. Я готовъ былъ также замѣтить вамъ безпорядокъ и отсутствіе метода во всей статьть, но подумаль, что это—письмо и что этоот родъ извиняетъ и уполномочиваетъ и эту небрежность и это laisser aller. Все, что вы говорите о Моисеть, Римъ, Аристотелъ, идеть истиннаго Бога, древнемъ искусствъ, протестантизмъ, все это изумительно по силъ, правди и красноръчію. Все, что ни является портретомъ и картиной—все широко, блестяще и грандіозно. Со взілядомъ вашимъ на исторію, мить совершенно повымъ, я однакожъ не могу всегда согласиться; напримъръ, я не понимаю ни вашего отвращенія къ Марку-Аврелію, ни вашего предпочтенія Давиду, псалмамъ котораго удивляюсь и я, если только они имъ напи-саны. Не вижу я также, отчего сильная и наивная живопись Гомера возмущаетъ васъ. Не говоря уже о поэтическомъ достоинствъ, это и по вашему мпънію великій историческій памятникъ. Все, что представляетъ кроваваго Пліада, развъ не находится также и въ Библіи? Вы видите христіанское единство въ католицизмъ, то-есть въ папъ. Не въ идеъ ли оно Христа, которая есть и въ протестанствъ? Первая идея была монархическою, потомъ сдълалась республиканскою. Я дурно выражаюсь, но вы понимаете меня"...

Любопытно, что Пушкинъ видѣлъ въ письмахъ не только теоретическое содержаніе, но и художественное произведеніе—извиняетъ недостатокъ метода формой письма, восхищается картинами. Историческій взглядъ Чаадаева для него новъ, хотя пріемъ этотъ былъ знакомъ и тогда людямъ, изучавшимъ нѣмецкую философію; католической точки зрѣнія Пушкинъ также не замѣтилъ. При всемъ томъ, Пушкинъ вѣрно оцѣнилъ понятіе о христіанскомъ единствѣ, составляющее основу мнѣній Чаадаева,—и хотя, повидимому, не чувствовалъ связи между идеализмомъ Чаадаева, явно католическимъ, и его мнѣніями о Гомерѣ или Маркѣ-Авреліи, но не соглашался съ этими приговорами.

Если Пушкинъ, не занимавшійся философско-историческими вопросами, тѣмъ не менѣе угадывалъ основную ошибку Чаадаева, безъ сомнѣнія ее совсѣмъ ясно поняли бы дѣятели новаго поколѣнія, болѣе изучавшіе эти вопросы.

Тъмь пе менъе, статья Чаадаева была событіемъ. Мы не будемъ говорить объ ея значеніи тіми гиперболическими выраженіями, какія употребляеть его біографъ, по вліяніе Чаадаева во всякомъ случав несомнвино. Статья, прочитанная всвми, кого интересовалъ предметъ, должна была произвести на людей размышляющихъ сильное впечатлѣніе. Это была одна изъ тѣхъ немногихъ вещей нашей литературы, въ которыхъ говорила не литературная рутина; ставился вопросъ историческаго національнаго существованія. Чаадаевъ отновался въ своей теоріи. — но въ его стать было нъсколько поразительных страниць, которыя посвящены русской действительности и шли наперекоръ всемъ принятымъ мивніямъ, и особенно самообольщеніямъ. Можно сказать, что ея отрицаніе шло даже дальше всего того, что могло быть въ мивніяхъ самыхъ передовыхъ людей того времени: никто не указывалъ съ такой уничтожающей ръзкостью на младенчество нашей цивилизаціи, на младенчество нашего сознанія. Нечего говорить о томъ, насколько Чаадаевъ непримиримо расходился съ начинавшейся тогда славянофильской школой. Но, главнымъ образомъ, точка зрънія Чаадаева была полной противоположностью темъ взглядамъ, какіе принадлежали системе оффиціальной народности: здѣсь статья Чаадаева была сочтена оскорбительнымъ для чести Россіи пасквилемъ, преступленіемъ, святотатствомъ. П не могли иначе судить о ней люди, для которыхъ всѣ вопросы были уже рѣшены, которые утверждали, по-французски: "le passé de la Russie a été admirable; son présent est plus que magnifique; quant à son avenir il est au delà de tout ce que l'imagination la plus hardie se peut figurer"... Чаадаевъ въ "Апологіи" не совсѣмъ ошибался въ предположеніяхъ о томъ, изъ какихъ слоевъ общества направилось сильнѣйшее озлобленіе противъ него... Теперь извѣстно, что первое обвиненіе поднялъ противъ него извѣстный Вигель.

Противоръчіе заявлено было открыто, и отсюда такой взрывъ въ массъ общества, который не имъетъ другого подобнаго въ исторіи нашей литературы. И здъсь историческое значеніе произведенія Чаадаева: заявленіемъ своихъ идей онъ открывалъ путь для критическаго сознанія.

Своимъ суровымъ обличеніемъ недостатковъ русской жизни, высотой указанныхъ имъ требованій европейской цивилизаціи Чаадаевъ, какъ немногіе другіе, способствовалъ уничтоженію того національнаго самообольщенія, которое издавна было одной изъ главнѣйшихъ помѣхъ нашему образованію. Выставляя высокій идеалъ общечеловѣческой цивилизаціи, Чаадаевъ побуждалъ общество возвысить и свои стремленія; ночти отчаяваясь въ русской жизни, Чаадаевъ тѣмъ самымъ долженъ былъ вызывать реакцію живыхъ силъ, къ какому бы онѣ лагерю ни принадлежали...

Въ наше время значеніе Чаадаева нѣсколько забыто. Недавно было высказано мнѣніе, что письмо Чаадаева не оказало особенно глубокаго вліянія въ нашей литературѣ и осталось безслѣдно. Едва ли такъ. Прежде всего, историческая роль Чаадаева заключается не въ одномъ этомъ "Письмѣ", погибшемъ, едва увидѣвщи печать, но также въ личномъ вліяніи, которое могло совершаться и внѣ литературы, и въ этомъ смыслѣ положеніе Чаадаева можно сравнить съ положеніемъ Станкевича. Это вліяніе Чаадаева началось съ Пушкина 1) и продолжалось въ тридпатыхъ и сороковыхъ годахъ. Выраженія, въ которыхъ говоритъ о немъ Герценъ, могутъ служить тому достаточнымъ свидѣтельствомъ. Герценъ могъ преувеличивать это значеніе, могъ ошибаться о нравствен-

<sup>1)</sup> Объ ихъ отношеніяхъ достаточно было сказано біографомъ Чаадаева. Тонъ ихъ отношеній виденъ и въ приведенномъ нами письмѣ Пушкина: оно оканчивается гакъ: "Пишите же мнѣ, мой другъ, еслибы даже вамъ пришлось бранить меня. Лучше, — говорить Экклезіасть, — слушать наставленія мудраго, нежели нѣсни безумна<sup>4</sup>.

номъ характеръ Чаадаева, но во всякомъ случат личность, которая своимъ умомъ и мнѣніями могла оказывать впечатлѣніе на такого требовательнаго судью, не могла быть незначительной. Мы приведемъ дальше слова другого замѣчательнаго человѣка того времени, изъ которыхъ видно, что такое же значеніе придавали Чаадаеву и въ совершенно противуположномъ лагеръ. За Чаадаевымъ оставалась память его статьи, и онъ дѣятельно участвовалъ своими мнѣніями въ тѣхъ бесѣдахъ и спорахъ, которые въ то время пріобрѣли важное образовательное значеніе и въ которыхъ, за отсутствіемъ свободной литературы, велось развитіе идей и опредѣлялись мнѣнія.

Поставленный между двумя партіями, существенно идеалистическими, скептицизмъ Чаадаева относительно русской жизни былъ, конечно, ближе къ той, которая настаивала на принцинахъ европейской цивилизаціи, но онъ служиль для объихъ сильнымъ возбужденіемъ къ пров'єрк в понятій. Онъ подаваль примъръ независимости мысли, потому что, несмотря на малодушныя уступки въ минуту страха, онъ сохраняль сущность своихъ мнъній и, какъ извъстно изъ разсказовъ, въ сороковыхъ годахъ общій тонъ его быль таковъ же, каковъ онъ быль въ тридцатыхъ годахъ. У него была готова остроумная насмѣшка, когда національное самомненіе впадало въ крайности, онъ оживляль споръ и освъщалъ предметъ съ новой, неожиданной стороны. То время особенно занято было стремленіемъ опредёлить философски начала національной жизни и доказать ихъ исторически, и еще въ письмахъ 1829 г. Чаадаевъ настаиваетъ на необходимости историческаго изученія. Историческая критика, по его понятіямъ, должна была стать высокой умственной силой: она должна была "уничтожить всв исторические фантомы, разрушить всв ложные образы, для того, чтобы, представивъ уму прошедшее въ его истинномъ свътъ, она могла вывести изъ него какія-нибудь несомнънныя заключенія для настоящаго и съ увъренностью обратить взглядъ на безконечныя пространства, которыя развертываются передъ нею ". "Только возвращаясь (историческимъ изученіемъ) къ своимъ протекшимъ существованіямъ, - говоритъ онъ тамъ же, — массы и отдъльныя лица научатся исполнять свои предназначенія; только въ ясномъ пониманіи прошедшаго они найдутъ силу дъйствовать на свое будущее". "Серьезная мысль нашего времени, — говоритъ онъ въ "Апологіи", — требуетъ именно суроваго размышленія, искренняго анализа тъхъ моментовъ, гдъ жизнь обнаруживалась у народа съ большей или меньшей глубиной, гдъ его общественный принципъ выказался во всей своей истинѣ, — потому что здѣсь будущее, здѣсь элементы его возможнаго прогресса". Этого и доискивались въ слѣдующія десятильтія наши историки; за столкновеніемъ ихъ теорій Чаадаевъ слѣдилъ съ особеннымъ интересомъ. Слишкомъ преувеличенно видѣть въ немъ преобразователя историческаго метода, какъ видитъ его біографъ; но косвенное и возбуждающее вліяніе его пе подлежитъ сомнѣнію.

Его крайнее сомнъніе относительно русской жизни было той точкой перелома, откуда начинался новый періодъ въ нашемъ умственномъ развитіи, перелома, которому въ литературъ художественной соотвътствуетъ появление сатиры Гоголя. Въ дъятельности, какъ и въ личномъ характеръ Чаадаева было много недостатковъ; въ его понятіяхъ было много ошибочнаго, но чтобы судить подобнаго рода недостатки и ошибки мижній, необходимо брать ихъ въ связи съ общими условіями. Чаадаевъ находилъ, что нашимъ умамъ вообще недостаетъ основательности, логики, и онъ быль правъ, потому что дѣйствительно ни одна мысль, касавшаяся общественныхъ отношеній, не находила у насъ правильнаго и полнаго развитія. Многообразныя стѣсненія, связывавшія нашу умственную жизнь и приводившія къ этимъ посл'ядствіямъ, отразились и въ самыхъ построеніяхъ Чаадаева: предоставленный личнымъ силамъ, безъ возможности открытаго развитія своихъ понятій, безъ пров'єрки, Чаадаевъ рядомъ съ высокими идеальными требованіями впадаеть въ самыя странныя заблужденія, отзывавшіяся его личными мистицизмоми, и которымъ не могли ни мало сочувствовать самые горячіе его поклонники.

Мы упоминали о томъ, какъ высоко ставилъ Чаадаева Герценъ, писатель той школы, съ которой Чаадаевъ соглашался въ высокомъ представленіи объ европейской цивилизаціи и во враждебномъ отношеніи къ исключительной національности, этой "географической добродѣтели", отличавшей славянофиловъ и школу оффиціальной народности. Но почти съ неменьшей симпатіей относились къ Чаадаеву люди, которые по всему характеру своихъ понятій должны были быть и были его заклятыми теоретическими противниками. "Почти всѣ мы знали Чаадаева, — говорилъ Хомяковъ въ засѣданіи московскаго общества любителей русской словесности, 28 апрѣля 1860, — многіе его любили, и, можетъ быть, никому не былъ опъ такъ дорогъ, какъ тѣмъ, которые считались его противниками. Просвѣщенный умъ, художественное чувство, благородное сердце, — таковы тѣ качества, которыя всѣхъ къ нему привлекали: по въ такое время, когда повидимому мысль погру-

жалась въ тяжкій и невольный сонъ, онъ особенно быль дорогъ темъ, что онъ и самъ бодрствовалъ, и другихъ побуждалъ, -- темъ, что въ сгущающемся сумракъ того времени онъ не давалъ потухать лампадъ и игралъ въ ту игру, которая извъстна подъ именемъ: "живъ курилка". Есть эпохи, въ которыя такая игра есть уже большая заслуга. Еще болье дорогь онь быль друзьямь своимъ какою-то постоянною печалью, которою сопровождалась бодрость его живого ума... Чёмъ же объяснить его извёстность? Онъ не быль ни деятелемъ-литераторомъ, ни двигателемъ политической жизни, ни финансовою силою, а между твмъ имя Чаадаева извъстно было и въ Петербургъ, и въ большей части губерній русскихъ, почти всёмъ образованнымъ людямъ, не имёвшимъ даже съ нимъ никакого прямого столкновенія"... Хомяковъ, съ своей точки зрънія, приписываетъ извъстность Чаадаева тому, что онъ жилъ и умственно дъйствовалъ въ Москвъ-потому что, "гдъ бы ни былъ центръ государственный, Москва не перестала и никогда не перестанетъ быть общественною столицей русской земли". Москва, конечно, способствовала общирной извъстности Чаадаева тымь свойствомь создавать себы авторитеты, о которомь упоминаетъ біографъ Чаадаева: но лучшій источникъ извъстности Чаадаева быль безь сомньнія вь томь, что когда прошель первый пылъ негодованія противъ него, общество снова обратило на него свою благосклонность по тому чувству, которое въ "сгущающемся сумракъ того времени отдавало уважение проявленіямъ независимой мысли: эти проявленія составляли большую ръдкость.

"Я не умѣю любить свое отечество съ закрытыми глазами, съ преклоненной головой, съ запертыми устами, — говоритъ Чаадаевъ. — Я нахожу, что можно быть полезнымъ отечеству только подъ условіемъ ясно его видѣть; я думаю, что прошло время слѣпыхъ амуровъ, что теперь мы, прежде всего, обязаны своему отечеству истиной. Я люблю свое отечество такъ, какъ Петръ Великій научилъ меня любить его". Мы не скажемъ, что Чаадаевъ не имѣлъ права на эти слова.

## РАЗВИТІЕ НА УЧНЫХЪ ИЗСЛЪДОВАНІЙ "НАРОДНОСТИ".

Внъ точки зрънія системы оффиціальной народности, представлявшей неподвижное преданіе, - сущность умственныхъ интекакіе развивались въ тѣ времена, сводится къ двумъразличнымъ и во многихъ отношеніяхъ противоположнымъ взглядамъ, которые высказывались славянофилами и ихъ противниками. Оффиціальная "народность" была полное подтвержденіе, посильное теоретическое оправданіе и восхваленіе status quo. Живое развитіе литературныхъ идей начало съ того, что покинуло эту почву: поставивши себъ задачей критическое изслъдованіе, оно тімъ самымъ стало въ оппозиціонное отношеніе къ принятому образу мыслей литературному, а также и общественному. Первый, ръзкій примъръ этого выразился въ скептицизмъ Чаадаева. Дальнъйшею ступенью развитія были съ одной стороны славянофилы, съ другой — такъ-называемые западники. Та и другая школы опредёлились полнъе только уже въ сороковыхъ годахъ, и образовались не вдругъ, а мало-по-малу. Переходомъ къ нимъ, отъ прежняго романтическаго либерализма, послужило то распространеніе ифмецкой философін въ тридцатыхъ годахъ, котораго такъ опасался Пушкинъ для нашихъ молодыхъ умовъ, и въ которомъ эти умы действительно отдалились отъ мижній, принятыхъ большинствомъ, и получили подготовку къ новымъ, ими поставленнымъ вопросамъ. Новыя направленія, начавъ съ отвлеченной философін, скоро перешли къ вопросамъ національной жизни, и впервые стремились поставить ихъ критическимъ образомъ, найти имъ философско-историческое основание и вывести практическія последствія.

Но прежде, чемъ перейти къ этимъ двумъ школамъ, мы сде-

лаемъ небольшое отступленіе, чтобы сдёлать краткій очеркъ развитія тёхъ изученій, которыя должны были въ то время давать матеріалъ для того и другого рёшенія о нашей "народности", и указать относительное значеніе этихъ изученій сравнительно съ ихъ послёдующимъ объемомъ.

Новыя литературныя школы отличались отъ прежняго романтизма между прочимъ тѣмъ, что болѣе ясно сознавали тѣсную связь своего теоретическаго образа мыслей съ оцѣнкой практическаго положенія вещей; ихъ идеи не оставались такъ легко одними отвлеченными понятіями или сантиментальными стремленіями,—напротивъ, имъ нетрудно было переводить ихъ на практическое требованіе.

Обѣ школы, какъ ни были различны по содержанію, въ своемъ внъшнемъ положении были одинаково связаны господствующими правами и стеснены въ изследовании. Обе стояли выше этихъ правовъ, и объ становились внъ системы оффиціальной народности, хотя славянофилы были къ ней во многомъ очень близки и иной разъ даже сливались съ ней. Объ школы искали, каждая по-своему, большей свободы общественной мысли, и ихъ должно было нравственно соединить это сходство ихъ критического отношенія къ господствующимъ нравамъ, но, къ сожалѣнію, онъ не съумъли должнымъ образомъ понимать другъ друга (въ особенности славянофилы -- понимать своихъ противниковъ). Въ своемъ содержаніи двѣ школы расходились до противоположности: онъ различно смотръли на русскую исторію, слъдовательно, на все прошедшее и настоящее русскаго общества, но сходились въ томъ, что переживаемое время считали решительнымъ моментомъ, поворотомъ въ общественной исторіи. Особеннымъ пунктомъ разногласія были взгляды на реформу Петра Великаго, которая для однихъ была великое національное событіе, введеніе Россіи на путь европейской цивилизаціи; для другихъ почти бъдствіе, лишившее Россію ея истиннаго національнаго развитія, --- но оба направленія въ настоящую минуту считали дёло "реформы" конченнымъ, одинаково думали, что для русскаго общества наступилъ періодъ самосознанія и самостоятельности. Этою самостоятельностью каждая сторона считала свою собственную школу, особенно славянофилы, которые приписывали своимъ идеямъ спеціально русское, народное значеніе и видели въ нихъ истинное выражение народнаго духа. Это была философско-мистическая въра. Ихъ противники, болъе скептические, видъли недостатки дъйствительности, понимали возможность лучшаго, и этотъ разрывъ съ господствующими недостатками настоящаго считали новой эпохой русской мысли, если еще не русской жизни.

Мы видѣли, что сестема оффиціальной народности также высказывала мысль объ окончательной самобытности нашего развитія, которая опиралась главнымъ образомъ на военномъ и политическомъ значеніи Россіи, но система настаивала на патріархальныхъ началахъ, не допуская никакой свободы для критической мысли.

Такимъ образомъ, это было болѣе или менѣе общее представленіе. Два направленія, о которыхъ теперь говоримъ, конечно меньше придавали значенія аргументу матеріальной силы, но когда западники признавали одну цивилизацію, къ которой падо было примкнуть и русскому народу, — по мнѣнію славянофиловъ, довольно согласному съ тогдашними оффиціальными мнѣніями, для Россіи наступало время заявить начала славянской цивилизаціи, какъ для цивилизаціи западной наступало время паденія.

Съ тѣхъ поръ и донынѣ мы постоянно встрѣчаемся въ нашей литературѣ съ этимъ самомнѣніемъ, неизлеченнымъ бывшими опытами, которое высокомѣрно относится къ Европѣ не только политической, но и умственной, заявляетъ притязаніе учить заблудившійся Западъ и навязываетъ себя славянскому міру: мы теперь обратились къ народнымъ источникамъ своей жизни, и черпая изъ нихъ, наконецъ не нуждаемся въ руководствѣ, начинаемъ свою собственную цивилизацію и можемъ предоставить Европу ея судьбѣ. Эта судьба и теперь представляется многимъ какъ безъисходное заблужденіе, начавшееся разложеніе.

Насколько же оправдывалось это національное высоком ріе фактами нашей общественной и умственной жизни? И съ другой стороны, насколько можно было бы считать діло Петровской реформы законченнымъ?

Каковы были факты, которыми могла опредѣляться степень общественнаго самосознанія и въ особенности факты изученія народной жизни, которое въ ту пору оставалось единственной мѣркой самосознанія, потому что нравы не допускали никакихъ другихъ его проявленій и примѣненій?

При всей исторической заслугѣ передовыхъ людей того времени, должно сказать, что предѣлы "самосознанія" были тогда весьма ограничены.

Противъ него прежде всего и сильнѣе всего говорило внутрениее состояніе самого общества: опо не представляло и тѣни самодѣятельности, безъ которой трудно было бы вообразить вообще какую-нибудь сознательную самобытность національнаго принципа,

о которой говорили славянофилы. Правда, политическая реакція, которая еще продолжалась по прежнему во многихъ государствахъ Европы, могла нѣсколько объяснять заблужденіе нашихъ политиковъ па счетъ общественнаго положенія,—но сопоставленія съ Европой, особенно любимыя славянофилами, съ этой стороны были совершенно неудачны. Должно сказать, что противники славянофиловъ въ этомъ отношеніи понимали вещи гораздо ближе къ истинѣ.

Далье, кругъ людей, въ которыхъ шло умственное движеніе, былъ слишкомъ небольшой, и тв, за невозможностью ставить прямые общественные и народные вопросы, или за необходимостью выяснить первыя теоретическія понятія, были поглощены общими вопросами—поэзіи, искусства, человьчности, науки, нравственнаго воспитанія общества, пробужденія основныхъ интересовъ національнаго достоинства и блага.

Эти люди "сороковыхъ годовъ" въ обоихъ лагеряхъ представляли рядъ замѣчательныхъ умовъ, дарованій и характеровъ, но ихъ было слишкомъ мало, и надо было много времени, чтобы достигнутъ былъ массою общества тотъ уровень общественнаго сознанія, гдѣ оно обнаружилось бы практическими результатами. "Народъ" былъ уже для нихъ тою послѣднею цѣлью, которой должны были служить успѣхи общественнаго прогресса, — но они, какъ и все общество, были отдѣлены отъ этого народа всѣми вѣковыми правами и учрежденіями (начиная съ крѣпостного права). Естественно, что однимъ изъ первыхъ и главнѣйшихъ трудовъ общественнаго сознанія должно было стать изученіе этого народа — научное изслѣдованіе его характера и исторіи, вѣрное художественное воспроизведеніе его жизни.

Въ этомъ и поставляли объ стороны заслугу своего времени. Обращеніе къ народу (хотя весьма еще недостаточное и книжное) казалось достаточнымъ для утвержденія, что наша жизнь въ своемъ развитіи кончила съ реформой, а по мнѣнію славянофиловъ кончила и съ Европой. Но любопытно наблюдать, какъ самыя средства самосознанія заимствовались изъ тѣхъ же возбужденій европейской жизни и науки. Въ самомъ дѣлѣ только европейское образованіе могло внушить русскимъ мыслителямъ тотъ просвѣщенный энтузіазмъ, съ которымъ они служили своимъ идеямъ; только оно давало ихъ мысли логическую силу и научную прочность. Пути, которыми они шли къ цѣли, были весьма различны: Хомяковъ, въ дополненіе къ своей національной теоріи, ради скорѣйшаго сліянія съ народомъ, надѣвалъ знаменитые кафтанъ и мурмолку; Герценъ дѣлался соціалистомъ, другіе фурьетанъ и мурмолку;

ристами, — но и мурмолка была не непосредственнымъ внушеніемъ народной идеи, а тоже западной выдумкой, а именно такой же романтической демонстраціей 1), какъ древніе костюмы нов'єйшихъ немецкихъ "тевтоновъ", и въ сущности была также искусственна, какъ соціализмъ и фурьеризмъ. Вліяніе европейской литературы и образованности было очень сильное, и темъ самымъ указывало недостаточность умственныхъ средствъ русскаго общества. Самый процессъ "самосознанія" совершался по воздійствіямъ европейской науки. Мы вовсе не отвергаемъ при этомъ большого самостоятельнаго труда русской литературы, но хотимъ сказать, что темъ не мене "самосознаніе" вовсе не было деломъ одного собственнаго и самостоятельнаго созерцанія народности, результатомъ "сліянія" съ народомъ, одного "прикосновенія къ почвъ". Въ томъ разнообразіи изученій, которыя, въ особенности съ тридцатыхъ годовъ, обращены были на различныя стороны народной исторіи и современнаго быта, и которыя въ тогдашнихъ условіяхъ — одни могли приготовлять къ правственно-обществениому единству съ народомъ, МЫ встръчаемся съ различными примъненіями европейской науки.

Это вліяніе было весьма давнее. Съ восемнадцатаго въка умственное развитіе нашего общества представляетъ непрерывное и постоянное европейское вліяніе. Это было параллельное движеніе въ литературѣ художественной, гдѣ постепенно усвоивались европейскія формы и идеальныя представленія, и въ научномъ образованіи, гдф съ первыхъ переводовъ, дфланныхъ по приказаціямъ Петра, постоянно переносились въ наши школы и въ наши книги свъдънія изъ научнаго запаса Европы. Въ XVIII-мъ въкъ въ нашей литературъ и образовании отражались, слабымъ образомъ, многоразличныя направленія европейской мысли, теологическія, философскія, правственно-практическія. Это отраженіе европейскихъ тенденцій стало осязательно въ концѣ прошлаго и первыхъ десятилътіяхъ нынъшняго въка. Въ описываемое время это вліяніе становится еще глубже. Если прежде оно д'вйствовало болъе или менъе поверхностно и понятія перенимались, какъ мода, вифинимъ образомъ, то теперь оно начинаетъ проникать въ самыя основанія мивній, создавать школы, словомъ, входить существеннымъ элементомъ въ самый характеръ общественной образованности.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Мурмолка не сливала, конечно, съ народомъ, но не скажемъ, чтобы она была изливня: эта невинная лемонстрація была любонытной пробой оффиціальной народности. Послідняя не выдержала этой проби: народный костюмъ Хомякова ноказался пеприличнымъ, и ему приказивали его спять.

Съ двадцатыхъ годовъ начинается особенная наклонность къ изученію нъмецкой философіи, въ ея послъднихъ школахъ. Начиная съ Канта до Гегеля и его учениковъ правой и лъвой стороны, нъмецкія системы находили болье или менье усердныхъ последователей; система Канта еще въ конце прошлаго и въ началъ нынъшняго столътія излагалась въ нашихъ университетахъ, старыхъ и вновь основанныхъ, непосредственными учениками Канта, приглашенными изъ Германіи профессорами, а также и русскими учеными <sup>1</sup>). Система Шеллинга нашла, кажется, перваго послъдователя въ Велланскомъ въ началъ столътія, и затьмъ въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ имьла цълый рядъ приверженцевъ, которые дѣлали ее основаніемъ своей ученой и литературной дѣятельности <sup>2</sup>). Затѣмъ пришла очередь Гегеля. Извъстно, какъ сильно было увлечение этой философией въ тъхъ кружкахъ, изъ которыхъ вышли потомъ наиболѣе вліятельные люди литературы сороковыхъ годовъ. Гегелевская философія была общимъ полемъ, на которомъ сходились и мъряли свои силы представители обоихъ направленій этой литературы. Философское несогласіе, различное пониманіе отвлеченныхъ положеній предшествовало и сопутствовало тому раздору, который не замедлилъ обнаружиться въ практическихъ возгръніяхъ этихъ партій, въ ихъ понятіяхъ литературныхъ, нравственныхъ и національныхъ.

Нъмецкая философія, вмъстъ съ другими вліяніями новой научной критики, о которыхъ скажемъ дальше, была прекраснымъ подготовленіемъ къ изученію національнаго вопроса. Философія очищала для него путь, устраняя прежнія неясныя представленія, существовавшія по преданію или пріобрътенныя случайно, и вносила извъстную логическую систему; исторія, понимаемая съ новой точки зрънія, становилась изслъдованіемъ внутренней жизни народа, объясненіемъ его національной особенности и въ этомъ широкомъ смыслъ пріобрътала значеніе и объемъ, о которыхъ не помышляли прежніе историки. Вліяніе философскихъ изученій дало иной характеръ научной любозна-

<sup>1)</sup> См. Сухомлинова, Матеріалы; Словарь моск. профессоровь, и Ист. моск. унив. 1855. Кантіанецъ Мельманъ при Екатеринъ, въ 1795 году, былъ даже высланъ обратно заграницу за то, по показанію "Словаря", что "несмотря на свою ученость и другія хорошія стороцы, нерѣдко, увлекаясь новою философією, слишкомъ свободно и пеосторожно высказывалъ одпосторониія и ложныя свои убъжденія относительно предметовъ религіозныхъ".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Свёдёнія о школё пашихъ шеллингистовъ см. въ статьяхъ г. Скабичевскаго, "От. Зап". 1870—1871.

тельности и безъ сомивнія облегчило усвоеніе новыхъ методовъ, какіе выработаны были въ то время въ наукахъ нравственныхъ и историческихъ. Вповь образовавшіеся у насъ умственные вкусы и потребности искали раціональныхъ основаній для понятій народности, государства, общества. Эти основанія доставлялъ тогда, кромів философіи, цілый рядъ другихъ изученій—исторія права, сравнительное языкознаніе и минологія, исторія и этнографія, въ ихъ новой формів, наконецъ политическая экономія, — которыя затізыть нашли мітьсто и въ нашей литературів.

Нъмецкая наука считалась тогда высшимъ пунктомъ, какого достигло развитие человъческаго мышленія; — и какъ бы мы ни смотрели теперь на гордыя притязанія тогдашней философіи, вліяніе ея и вообще европейской науки у насъ было безспорно плодотворно и необходимо, потому что самая наша самостоятельность была немыслима безъ усвоенія критическаго пріема. Наши изсладователи естественно брались за то, что считалось лучшимъ умственнымъ оружіемъ, какое только было тогда въ Европъ. Но вмъсть съ тъмъ, въ ходъ нашихъ изученій и нашего "самосознанія" проникали и тъ частныя направленія, которыя образовались въ европейской наукъ подъ вліяніемъ ея особенныхъ условій. Такъ въ наукѣ нѣмецкой, о которой мы преимущественно говоримъ, высказались тенденціи германскаго общества первыхъ десятильтій, — гдь чувствовались и остатки освободительнаго движенія копца прошлаго въка, и господство реакціонно-романтическаго успокоенія и увлеченія стариной, и наконецъ новые зачатки движенія, соотв'єтствовавшіе событіямъ 1830-го и 1848-го годовъ. Эти особенныя черты времени, которыя мы встрътимъ вообще въ различныхъ областяхъ тогдашней науки, въ философіи и въ наукъ права, въ исторіи, сравнительномъ языкознаніи, политической экономіи, — обыкновенно вліяли на общую постановку вопросовъ, обнаруживались въ личныхъ пристрастіяхъ передовыхъ ученыхъ, въ примфненіяхъ теорій. Понятно, что эти черты европейской науки отражались и у насъ. Мы укажемъ дальше нъкоторые примфры этого рода, и замфтимъ теперь вообще, что не только нѣмецкая (по преимуществу) наука оказала великую помощь нашему пониманію своего прошлаго и своей настоящей дъйствительности, сообщеніемъ общихъ паучныхъ положеній и пріемовъ изследованія, -- но передавала при этомъ и свои частныя направленія. Такъ что не телько самое паше самосознаніе было въ большой степени обязано европейскому знанію, но даже и пЪкоторыя особенныя тенденціи, которыя считались у насъ собственнымъ нашимъ выводомъ, самымъ настоящимъ результатомъ уже достигнутой нами зрѣлости (напр., у славинофиловъ), бывали иногда только повтореніемъ теорій, узнанныхъ въ европейской литературѣ.

Въ развитіи нашей науки о народѣ въ особенности важную роль заняла исторіографія. Исходнымъ пунктомъ ея движенія въ описываемомъ періодѣ была "Исторія государства Россійскаго" 1), которая завершила собой предыдущій періодъ нашей исторической литературы. Историческія понятія Карамзина образовались на идеяхъ и вкусахъ XVIII-го вѣка: онъ понималъ исторію какъ искусство; въ частностяхъ онъ доставилъ много замѣчательныхъ изслѣдованій, но, собственно говоря, не далъ исторической системы; преувеличенная идеализація старины и желаніе начать "исторію государства" съ Рюрика дали совершенно фальшивую постановку первыхъ вѣковъ исторіи; желаніе живописать, разцвѣтить и "раскрасить" кончалось весьма часто реторикой.

Следующій рядь изследователей довольно ясно увидёль эти слабыя стороны Карамзина. Въ этомъ рядё выступаетъ прежде всего Каченовскій (ум. 1842), начавшій свои работы съ перваго десятильтія нынешняго века, когда Карамзинъ писалъ первые томы "Исторіи". Каченовскій сталь во главе такъ-называемой скептической школы. Въ свое время онъ подвергался жестокимъ нападеніямъ всей фаланги писателей, которые клялись именемъ Карамзина; впоследствій, уже по его смерти, Погодинъ считалъ нужнымъ сурово (и не совсемъ прилично) обличать основателя скептической школы; но затёмъ еще новое поколёніе взяло его подъ свою защиту и верне оценило заслугу Каченовскаго для своего времени <sup>2</sup>). Это не былъ большой талантъ;

<sup>1)</sup> Имя Карамзина давно уже употреблялось "нотомствомъ" для прикрытія извѣстныхъ тенденцій, и по этому случаю имя Карамзина сдѣлали какимъ-то фетишемъ. Вопіявшіе за Карамзина въ новѣйшее время запамятовали, какъ относились къ нему ближайшіе преемники его въ русской исторіографіи, и какъ для нихъ уже, сорокъ лѣтъ тому назадъ, при всемъ великомъ уваженіи къ его имени, были видны его слабия сторопы и заблужденія, которыя они мпого разъ и указывали.

<sup>2)</sup> См. разныя статьи г. Кавелина, въ его Сочин., т. И. Ср. отзывъ г. Ръдкина въ его автобіографія: онъ положительно называетъ Каченовскаго "первымъ критикомъ отечественной исторіи", и замѣчаетъ, что "болѣе всѣхъ онъ обязанъ (въ университетѣ) лекціямъ по русской исторіи Каченовскаго, въ отношеніи не столько самаго содержанія, сколько ученыхъ прісмовъ" (Біогр. словарь моск. унив., И, стр. 380). Новую и справедливую оцѣнку Каченовскаго представляетъ еще г. Иконниковъ въ своей книжкѣ: "Скептическая школа въ русской исторіографія и ея противники" (изъ Кіев. унив. извѣстій). Кіевъ, 1871. Ср. университетскія воспоминанія Гончарова.

въ его журнальной дѣятельности было много странностей, тяжеловѣсной пеловкости; раздраженіе выводило его иногда изъ предѣловъ благоразумія; въ своихъ "скептическихъ" мнѣніяхъ въ исторіи онъ обыкновенно переступалъ мѣру; во мнѣніяхъ литературныхъ онъ, угрюмый классикъ и старовѣръ, былъ цѣлью остроумія поклопниковъ Карамзина и веселыхъ романтиковъ при всемъ томъ, дѣятельность Каченовскаго въ русской исторіографіи заслуживаетъ уваженія и не лишена своихъ результатовъ, которыхъ не закроютъ ни нападки его литературныхъ враговъ, ни смѣшныя стороны его журпальной дѣятельности, ни нападки Погодина.

Заслуга Каченовского состояла въ постоянной и упорной защитъ критическаго пріема и права историческаго сомнънія. У него не было ни увлеченія реторикой, ни малѣйшаго желанія "раскрасить" исторію. Единственнымъ авторитетомъ его была научная критика, правила которой опъ извлекалъ изъ примъра нъмецкихъ ученыхъ. Первымъ руководителемъ его былъ Шлёцеръ, высоко имъ цънимый. Каченовскому одному изъ первыхъ приходилось бороться въ защиту Шлёцера противъ невъжественныхъ притязаній людей, которые бросали тінь на этого писателя и его митнія изъ-за того, что онъ быль иностранець, и при этомъ самихъ себя выставляли защитниками отечества, въры и добродътели. Защищая Шлецера, Каченовскій самъ не боялся подобныхъ нареканій и смѣло выступаль противъ Карамзина, когда последній быль на верху своей славы и когда стать противъ него значило павлечь на себя ожесточенную вражду его многочисленныхъ поклопниковъ. Написанный Каченовскимъ разборъ Карамзинскаго предисловія, т.-е. общихъ понятій Карамзина объ исторіи, объ основныхъ ея началахъ и требованіяхъ, объ ея моральномъ значенін, этотъ разборъ 1) вовсе не такъ незначителенъ, какъ хотъли представлять приверженцы Карамзина: въ немъ высказало много върныхъ замъчаній о существенныхъ недостаткахъ Карамзинской манеры и о требованіяхъ исторіи, какъ науки. Въ разборъ предисловія Каченовскій, между прочимъ, замътилъ, что во фразъ Карамзина: "Знаніе всьхъ правъ въ свъть, ученость пъмецкая, остроуміе Вольтерово, ни самое глубокомысліе Макіавелево, въ историкъ не замъняютъ таланта изображать дъйствіе", — французскіе переводчики "Псторін" Карамзина вмъсто "нъмецкая" поставили "обнирнъйшая". Каченовскій ловитъ ихъ на этомъ: "Французская гордость не разсудила за благо упомянуть

<sup>1) &</sup>quot;Вѣсти. Европи", 1515—1819.

объ учености нъмецкой! Нѣтъ, милостивые государи! не обширнъйшая, а именно нъмецкая ученость важна для русскаго историка. Признательный авторъ не скрываетъ, кому онъ обязанъ всѣмъ тѣмъ, что объяснено въ древней нашей исторіи, онъ очень знаетъ, что не имѣвши такихъ предшественниковъ, каковы, напримѣръ, Байеръ, Миллеръ, Тунманнъ, Штритетеръ, а особливо знаменитый А. Шлецеръ, намъ очень мудрено было бы предпринять путешествіе къ храму исторіи; и теперь еще путь къ нему безпрестанно углаживается учеными германцами", и проч.

Дъйствительно, безъ названныхъ ученыхъ мудренъе было бы предпринять путешествіе ко храму русской исторіи. Понятно, что при этомъ важно было не столько количество разрѣшенныхъ ими вопросовъ, сколько критическій методъ. Въ этомъ послѣднемъ много научился отъ нихъ и Карамзинъ, въ своихъ частныхъ изслѣдованіяхъ; но Каченовскій ближе держался къ ихъ пріемамъ, и уже не поддавался той сантиментальности, которая въ Карамзинѣ казалась такъ увлекательна для массы читателей и такъ не нравилась людямъ съ болѣе строгими требованіями.

Новымъ шагомъ въ его ученыхъ мнѣніяхъ было знакомство съ Нибуромъ. Знаменитая книга Нибура о римской исторіи (1811 — 32) произвела на Каченовскаго сильное впечатлъніе какъ цёлая система критики, выходящей изъ историческаго скептицизма. Признанное высокое достоинство трудовъ Нибура было для него ручательствомъ, что наука оправдываетъ тъ скептическіе пріемы, которые были употреблены имъ самимъ. Онъ сталъ пользоваться ими смътье, и уже вскоръ началъ съ меньшимъ довфріемъ относиться къ самому Шлёцеру. Въ нашей литературф Нибуръ былъ, кажется, впервые указанъ Лелевелемъ, въ его статьяхъ объ исторіи Карамзина 1). Затімъ сталъ говорить о новой критикъ Каченовскій <sup>2</sup>). "Мы стоимъ на прагъ неожиданныхъ перемфиъ въ понятіяхъ нашихъ о ходф происшествій на съверъ въ давно-минувшіе въка. Наступить время, когда мы удивляться будемъ тому, что съ упорствомъ и такъ долго оставались во мгль предубъжденій, почти невъроятныхъ. Утышимся же, если мысль сія можетъ показаться непріятною для самолюбія нашего! Примъръ передъ глазами: таковы ли нынъ первые въка Рима, какими представлялись они взорамъ ученыхъ до Нибура?" Онъ думалъ, что можетъ применить те же требования къ русской старинь, и смьло береть на себя отвытственность своихъ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Сѣв. Архивъ, 1822—23.

<sup>2) &</sup>quot;Въстн. Евр." 1826, и далъе.

сомнѣній и отрицаній. "Очень понимаю, — говоритъ онъ, приступая къ изложенію своихъ скептическихъ мивній о Русской Правдъ, противъ послъдователей Карамзина, — на что отваживается изследователь, дерзающій отвергать положеніе, принятое всъми за истину очевидную, несомнительную, не требующую никакихъ доказательствъ, не уязвленную никакими стрълами опроверженій, запечатлівную довіріємь Татищева, Шлёцера, князя Щербатова, Болтина, Карамзина, Раковецкаго, Эверса, скажу болье, за истину, освященную благороднымъ патріотизмомъ соотечественниковъ, гордящихся величественною мыслію, что Россія во времена столь отдаленныя уже им'єла систему своихъ писанныхъ законовъ. Можетъ быть, навлеку на себя тучу возраженій: но я самъ нетерпъливо буду ждать оныхъ... Цицеропъ упоминаетъ о двухъ непреложныхъ законахъ для исторіи: 1) не смъть говорить ничего ложнаго; 2) смъло предлагать истинное" и проч.

Сомнѣнія Каченовскаго, въ самыхъ существенныхъ пунктахъ, оказались несостоятельными; но онъ первый настаивалъ на необходимости строго наблюдать общую вѣроятность историческихъ данныхъ о древнемъ періодѣ, и если преувеличилъ черезъ мѣру свои отрицанія, то первый, конечно, внушилъ болѣе здравый и естественный взглядъ на русскую старину, чѣмъ какой распространяла "Исторія государства Россійскаго". Его отвращеніе къ патріотической реторикѣ особливо замѣчательно въ то время, когда она была всеобщей манерой относиться къ прошедшему (и настоящему). Приведенные выше отзывы его учениковъ и людей, еще заставшихъ конецъ его дѣятельности, удостовѣряютъ, что Каченовскій казался учителемъ исторической критики людямъ, за которыми должно признать пониманіе дѣла и знаніе старой русской исторіи.

За Каченовскимъ, какъ писатель также весьма характеристическій, слѣдуетъ Полевой. Онъ былъ забытъ очень скоро; его сочиненія — разумѣемъ сочиненія его перваго періода, въ "Телеграфѣ" и въ "Исторіи Русскаго Народа" — исполненныя слишкомъ посиѣшно, давно потеряли значеніе и вспоминаются только исторически; ири всемъ томъ "Исторія Русскаго Народа" была по времени явленіе замѣчательное. Какъ у Каченовскаго, такъ и у Полевого главной задачей было примѣнить къ русской исторіи тѣ выводы и методы изслѣдованія, какіе были тогда выработаны евронейской паукой. Въ своемъ журналѣ, который въ первомъ десятилѣтіи онисываемаго періода былъ, безъ сомиѣнія, лучшимъ отголоскомъ тогдашней умственной жизни, онъ постоянно ука-

зываль новыя явленія европейской науки, которыя, по его митьнію, должны были быть восприняты нашею образованностью и примішены къ изученію русской жизни. Его раздражало незнакомство нашего общества съ этими успітхами европейскаго знанія, и онъ съ лихорадочною поспішностью стремился усвоить ихъ нашей литературів. "У насъ—говориль онъ съ досадой въ своемъ журналів—переводять нізмецкую дрянь прошлаго віжа, подъ именемъ исторій, географій, юридическихъ книгъ, и въ голову не придетъ переводчикамъ ни Нибуръ, ни Риттеръ, пи Савиньи". Досада была справедлива.

Полевой вполнѣ признавалъ заслугу Карамзина. "Онъ создавалъ и матеріалы, и сущность, и слогъ исторіи; былъ критикомъ лѣтописей и памятниковъ, генеалогомъ, хропологомъ, палеографомъ, нумизматомъ. Своимъ трудомъ отъ вызвалъ рядъ послѣдователей и издателей матеріаловъ. Таковы гр. Румянцевъ, Калайдовичъ, Строевъ, Погодинъ, Востоковъ. Самая Академія Наукъ какъ будто ожила", и проч. Но Полевой столько же видѣлъ и недостатки Карамзина. Онъ прекрасный разсказчикъ, его великая заслуга состоитъ въ томъ, что по своему изящному изложенію книга его дѣлаетъ исторію доступной для всякаго читателя: но Карамзину совершенно недостаетъ историческо-философской мысли, которая бы давала смыслъ историческому развитію народа: недостаетъ истиннаго отношенія къ предмету—почему онъ переноситъ свои понятія на отдаленную древность; гдѣ онѣ были непримѣнимы; изъ дурно понятой любви къ отечеству подкрашиваетъ исторію и т. д. Упреки были опять совершенно справедливы, и въ "Исторіи Русскаго Народа", писанной какъ будто въ антитезъ "Исторіи государства Россійскаго", найдется не мало замѣчаній, гдѣ Полевой вѣрно исправляетъ ошибки Карамзина, и если самъ не угадываетъ историческаго пріема, то подходитъ къ нему очень близко.

Главными образдами Полевого въ исторической критикъ были, на первомъ планъ, Нибуръ, "первый историкъ нашего въка" (которому онъ нъсколько простодушно и вмъстъ хвастливо посвятилъ свою книгу), затъмъ въ особенности Гизо, Тьерри, Гееренъ. Это были дъйствительно замъчательнъйшія имена тогдашней исторической науки, и изъ нихъ можно видъть, къ чему стремился Полевой въ своей книгъ. Онъ хочетъ писать "философскую" исторію, которая не останавливалась бы на одной внъшности событій, не разсказывала только единичные факты, наружно связанные хронологіей, но раскрывала бы ихъ внутреннія основанія и развитіе, необходимую послъдовательность и т. д.

Поэтому онъ пишетъ исторію не государства, а "народа", старается отыскать въ его судьбахъ общія явленія, управляющія событіями, опредѣлить основныя формы быта, смѣнявшіяся въразличные періоды, и т. д.

Исполненіе не отвѣтило иланамъ, но книга Полевого не лишена отдѣльныхъ весьма вѣрныхъ замѣчаній объ этой "внутренней" жизни и заявила требованія, которыхъ уже не могли обойти послѣдующіе историки. Опровергнуть его теорію было бы не трудно, но для этого нужно было выработать также теорію. Послѣ Полевого изученіе русской исторіи замѣчательно расширяется именно въ теоретическомъ направленіи, въ стремленіи освѣтить общимъ принципомъ отдѣльные факты исторической жизни, на чемъ Полевой настаивалъ 1).

Въ тридцатыхъ годахъ въ нашей наукъ обнаружилось особенное движеніе, можно сказать, начинается новый періодъ въ нашей исторіографіи. Внъшнее основаніе къ этому дала правительственная иниціатива, открывшая возможность новыхъ историческихъ предпріятій: таковы были учрежденіе археографической экспедиціи, мфры для образованія новыхъ профессоровъ въ наши университеты. Изданіе памятниковъ было до тіхъ поръ почти исключительно дъломъ частныхъ лицъ: памятное имя графа Руминцова стоитъ во главъ людей, которые способствовали трудамъ этого рода. Теперь явилась мысль, что собраніе историческихъ памятниковъ должно быть и деломъ правительства, какъ предпріятіе, служащее къ національной славф. Особая экспедиція объёхала значительную часть Россіи и собрала массы матеріала; начались изданія Археографической коммиссіи, которыя стали съ тъхъ поръ основаниемъ для изслъдований о русской древности, -хотя самыя изданія, при тогдашнихъ ученыхъ силахъ, и не были вполнъ удовлетворительны. Съ другой стороны, приняты были мфры къ улучшенію ученаго сословія. Основанъ быль такъназываемый профессорскій институть — въ Дерпть, гдь, какъ полагалось, всего удобиве можеть быть почерппута ивмецкая наука. Образовавшіеся тамъ профессора действовали до недавнихъ годовъ, и нельзя не признать, что большинство изъ нихъ сумъло усвоить правильные научные методы, выработанные ученой Германіей. Затімь много будущихь профессоровь отправлено было для довершенія своихъ изученій заграницу; между ними были

<sup>1)</sup> Полной картины дъятельности Полевого до сихъ поръ ивтъ. Лучшей литературной біографісй его остается извъстная статья Бълинскаго, 1846 (Сочии., т. XII). Много любонытнаго въ восноминаніяхъ Ксеноф. Полевого; по крайнія пристрастія автора заставляють относиться ко многимь его ноказапіямь съ недовъріемъ.

также лица, выбранныя особо для изученія законовъдънія, по мысли Сперанскаго, который, рядомъ съ составленіемъ Полнаго Собранія и Свода Законовъ, хотълъ приготовить школу раціональных в юристовъ. Правительство имфло въ виду практическія цели, по и по его метьню единственнымъ средствомъ къ ихъ достиженію было обращеніе къ німецкой паукі. Въ то время (въ первыхъ тридцатыхъ годахъ) нъмецкіе упиверситеты и паука не казались правительству такъ подозрительны, какъ было прежде и какъ еще случилось послъ. Господствующія школы и личности тогдашней нъмецкой науки шли изъ той среды, которая стремилась успоконться отъ политическихъ волненій; съ одной стороны господствовала умфренная школа Гегелевской философіи, которая искала примиренія съ дъйствительностью и стала государственной прусской философіей, а съ другой была на верху своей славы знаменитая историческая школа права, - школа, по своимъ припципамъ преимущественно консервативная. Сперанскій именно адресовалъ своихъ кліентовъ къ Савиньи, главѣ школы, и отдалъ ихъ подъ его непосредственное руководство. Савиньи и другія знаменитости берлинскаго и другихъ университетовъ Германіи, принадлежавшіе отчасти къ той же школь, стали вообще авторитетами для нашихъ юристовъ и историковъ. Въ біографіяхъ этихъ последнихъ и ихъ собственныхъ разсказахъ о томъ времени можно видъть, какое сильное впечатлъніе производила на нихъ эта наука, которую они видели здёсь во-очію въ ея знаменитъйшихъ представителяхъ, съ авторитетомъ глубокаго знанія и строгой системы: это была умственная сила, которой они готовились быть участниками и въ которой почерпали сознаніе своей задачи и своего достоинства  $^{-1}$ ).

Эти странствованія русских ученых заграницу и близкое ознакомленіе съ німецкой наукой составили, безъ сомнімія, большую образовательную силу. Мы виділи изъ приміровъ Каченовскаго и Полевого, что запросъ на эту науку ясно высказывался въ литературів еще раніве, чімь явилась эта возможность непосредственно черпать изъ німецкаго источника: Каченовскій преклонялся передъ Нибуромъ; Полевой, кромів Нибура, зналь Савиньи, Риттера и проч. Литература едвали не была еще слишкомъ слабосильна, чтобы самой усвоить произведенія этихъ и подобныхъ имъ ученыхъ; Риттеръ и Савиньи на русскомъ языків

<sup>1)</sup> См., напр., біографін Неволина, Рѣдкина, Крылова и проч.: статьи А. Благовѣщенскаго (также одного изъ посланныхъ тогда заграницу), въ Ж. Мин. Нар. Пр. 1835, ч. VI, Исторія и методъ науки законовѣдѣнія: о воспитанникахъ Сперанскаго, въ "Р. Вѣстн." 1871 и друг.

въ то время едва ли бы нашли достаточно читателей. Посланный за границу контингенть усвоиваль результаты немецкой науки изъ прямого знакомства съ замъчательнъйшими личностями и ученіями Германіи: отчасти наши ученые еще застали самого Гегеля, а потомъ его ближайшихъ учениковъ; юристы слушали Савины, Кленце, Эйхгорна, Рудорфа, Ганса; юристы и историки слушали и изучали Ранке, Риттера, Бёка, Шлейермахера и т. д. Были, наконецъ, любознательные люди, которые безъ оффиціальныхъ порученій проходили ту же школу, какъ Ив. Киревскій, нъсколько поздиъе Станкевичъ и многіе другіе. Возвратившіеся ученые запяли канедры права и псторіи въ упиверситетахъ и, вноси новые методы науки вообще, вмфстф съ тфмъ отмфтили новый періодъ и въ изученіяхъ собственной русской жизни. Таковы въ ученой разработкъ права и въ профессорскомъ преподаваніи имена Неволина, Калмыкова, Куницына, Иванишева, Рѣдкина, Крылова, не упоминая людей менъе замъчательныхъ. Уже въ следующемъ десятилетіи результаты новыхъ вліяній оказались на изученін русскаго права и вообще русской исторіи: съ одной стороны впервые примънены были къ древнимъ памятникамъ строгіе пріемы историко-юридической критики, съ другой расширилась общая историческая точка зрвнія. Ближайшее поколвніе ученыхъ, образовавшихся уже въ Россіи, но нодъ вліяніями этой вновь пересаженной науки, ставить изучение русской исторіи совершенно повымъ, оригинальнымъ образомъ: это была первая раціональная критика основных элементовъ старой исторической жизни. Назовемъ въ этомъ новомъ ряду ученыхъ въ особенности Д. Валуева, Н. Качалова, Кавелина, Павлова, Соловьева.

Въ копцъ тридцатыхъ и въ началъ сороковыхъ годовъ продолжались, хотя въ меньшемъ размъръ, пилигримства русскихъ ученыхъ въ европейскіе, особливо иъмецкіе университеты. Такія же вліянія, какъ въ правъ, оказывала нъмецкая наука въ исторіи и филологіи, съ ихъ различными связями и развътвленіями. Наконецъ, для новаго расширенія русской исторіи и изученія народности открывался еще одинъ, до того времени почти неизвъстный путь, — изученіе славянства, получившее первую дъйствительную поддержку въ учрежденіи славянскихъ каоедръ въ университетахъ. Наличныя ученыя средства опять были явнымъ образомъ педостаточны, и для основанія новыхъ каоедръ были опять устроены путешествія будущихъ славистовъ по славянскимъ землямъ. Эти путешественники стали настоящими основателями славянскихъ изученій у насъ: Бодянскій, Григоровичъ, Прейсъ, Срезневскій. П на этотъ разъ правительственная мъра шла за мыслью,

которая уже высказывалась въ ученомъ кругу: необходимость изученія стараго славянскаго міра обнаруживалась при первомъ серьезномъ вниманіи къ русской древности; еще раньше указывали эту необходимость Каченовскій, Вепелинъ; изследованія древнихъ памятниковъ и языка приводили къ этому изученію Востокова, Калайдовича; случайныя встръчи русскихъ съ славянствомъ привлекали любознательность къ изученію этого родственнаго міра, и Пушкинъ черезъ французскія подражанія передавалъ сербскую пародную поэзію; паконець, кь намь стали доходить, въ двадцатыхъ годахъ, отголоски славянскаго движенія, особенно изъ Чехін и Сербін, и въ средъ собственно литературной, внъ университетской школы, являются тъ же славянскія симпатіи, которыя впоследствін развились въ целую теорію, какъ, напр., у Хомякова, Д. Валуева и вообще у первыхъ славянофиловъ. Съ интересомъ научно-литературнымъ связывался, особенно у славянофиловъ, интересъ національно-политическій, сначала неясный, потомъ болѣе опредѣленный. Упомянутые путешественники вернулись изъ своихъ странствій съ первымъ отчетливымъ знаніемъ славянскихъ фактовъ, — съ различной, правда, степенью пониманія историческаго и современнаго національнаго вопроса, но съ одинаковою ревностью къ распространенію новаго ученія, которое дъйствительно бросило корень въ (необширной, впрочемъ) школъ ихъ учениковъ и въ литературъ.

Подъ всѣми этими вліяніями изученіе русской исторіи (все еще въ особенности древней) принимаетъ новое направленіе, которое вполнѣ опредѣлилось къ сороковымъ годамъ. Это направленіе, впервые твердо ставшее на научной почвѣ въ объясненіи внутренняго процесса русской исторіи, характеризуется въ особенности трудами Соловьева, у котораго новая точка зрѣнія была разработана въ наиболѣе обширномъ размѣрѣ съ первыхъ его диссертацій и до цѣлой "Исторіи Россіи".

Смыслъ новаго направленія обнаружился уже при самомъ началь, въ столкновеніи его съ прежней школой. Представителемъ ея быль тогда Погодинъ: онъ почувствовалъ себя оскорбленнымъ и не могъ простить Соловьеву и другимъ ученымъ того же направленія, что они не идутъ подъ его опеку.

Погодинъ есть одинъ изъ самыхъ характеристическихъ представителей въ литературъ различныхъ взглядовъ, отличавшихъ систему оффиціальной народности. Дъятельность его была весьма разнообразна, и во многихъ отношеніяхъ онъ сдълалъ извъстныя пріобрътенія для русской исторіи. Онъ приготовлялся къ своимъ трудамъ въ то время, когда въ разработкъ русской исторіи по-

лучили право гражданства и утвердились критика Шлёцера, многоразличныя изследованія и указанія Карамзина, точныя изысканія ивмецкихъ ученыхъ, какъ Кругъ, Лербергъ, Френъ, вообще когда установлялась предварительная частная критика отдёльныхъ фактовъ и происходили приготовительныя работы, почти исключительно направлявшіяся на древній періодъ. Погодинъ началъ свои труды, усвоивни это наследіе. Немецкіе ученые, какъ Кругъ, вообще тогда мало расположенные ожидать многаго отъ русскихъученыхъ въ серьезной научной критикъ, отдали справедливость изследованіямъ Погодина по русской древности. Предметъ этихъ первыхъ изследованій остался навсегда любимымъ предметомъ Погодина: это быль такъ-называемый норманискій періодъ, въкоторомъ послѣ онъ считалъ себя какъ будто исключительнымъ хозяиномъ. Изследованія Погодина главнымъ направлялись на критику частностей, и въ этомъ смыслѣ онъ разъяснилъ нъсколько отдъльныхъ вопросовъ нашей древней исто-Но критика Погодина была чисто вижшния; опредъляя самъ свои пріемы, онъ назвалъ ихъ "математическимъ методомъ", —иначе говоря, это былъ счетъ по пальцамъ фактовъ, записанныхъ въ лътониси, пріемъ весьма элементарный, при которомъ могла ускользать сущность вопроса, не поддающаяся цифрамъ. Съ "математическимъ методомъ" соединилась вражда ко всякимъ теоріямъ и обобщеніямъ, которыя разъясняли бы самый смыслъ фактовъ, ихъ связь и последовательность, словомъ, внутреннее развитіе явленій: Погодинъ отвергалъ все это, какъ "высшіе взгляды", и въ этомъ смыслѣ полемизировалъ съ новой школой, т.-е. съ Соловьевымъ и другими. Погодину съ тъхъ поръ вообразилось, что его кто-то поставиль дядькой надъ русской исторіей; онъ считалъ себя въ правѣ дѣлать выговоры, замѣчанія, даже не совствы благовидно обвинять. Полемика его противъ новыхъ историковъ, нередко не совсемъ приличная достоинству оберегаемой имъ науки, кончилась тёмъ, что на него перестали обращать вниманіе: такъ спориль овъ противъ Соловьева, впоеледствін противъ Костомарова.

Кромѣ изслѣдованій о древнемъ періодѣ, Погодинъ и въ другихъ работахъ дѣлалъ пѣчто полезное. Опъ издавалъ переводныя книги по всеобщей и русской исторіи, печаталъ историческіе матеріалы, въ своемъ журналѣ давалъ много мѣста историческимъ изслѣдованіямъ. Опъ составилъ, наконецъ, большую историческую коллекцію, гдѣ собралъ не мало замѣчательныхъ памятниковъ старой письменности, матеріаловъ для повѣйшей русской исторіи, разнаго рода древностей, — все это составило богатое "древле-

хранилище", которое Погодинъ продалъ нотомъ въ Публичную Библіотеку, въ Петербургѣ. Наконецъ, Погодинъ содъйствовалъ и изучепію славянства. Вмѣстѣ съ Шевыревымъ, онъ перевелъ "Institutiones linguae slavicae" Добровскаго, въ своемъ журпалѣ печаталъ свѣдѣнія о славянскихъ земляхъ, завязывалъ личныя сношенія съ славянскими учепыми, распространялъ по-своему славянскія тенденціи, и т. п.

Но напрасно искать у Погодина какого-нибудь цёльнаго взгляда на русскую исторію, кром'в того, какой мы указывали. Какъ противникъ "высшихъ взглядовъ" (со временъ Полевого), онъ и не им'ветъ ихъ; онъ разбираетъ иногда остроумно отд'вльныя явленія, во не понимаетъ внутренняго хода развитія. Поэтому, когда онъ хочетъ объяснить историческое движеніе, бросить взглядъ на общую судьбу парода, на главные момепты его исторической жизни, его размышленія оканчиваются общими м'встами о русскомъ величіи, о громадности имперіи, о неиспов'єдимыхъ путяхъ и т. п. Русская исторія представляется ему рядомъ чудесъ, передъ которыми онъ изумляется, благогов'єтъ, приходитъ въ священный ужасъ, наконецъ, даже прорицаетъ. Его крптики еще въ сороковыхъ годахъ зам'єтили эту черту и справедливо называли взглядъ Погодина "мистическимъ созерцаніемъ". Въ научномъ смысл'є оно, конечно, не значило ничего; но опо им'єло другія прим'єненія.

Мистическое созерцание въ истории сопровождалось особой публицистической теоріей, о которой мы упоминали только нѣсколькими словами: теорія сводилась къ панегирику настоящаго. Погодинъ чувствовалъ себя въ лучшемъ изъ міровъ. Сравниван старую русскую исторію съ западной, онъ только въ этомъ убъждался: сколько въ западной исторіи онъ находиль неразумнаго, несправедливости и угнетенія, столько въ русской — разумности, натріархальной простоты и доброд'втели. Исходный пунктъ развитія укалываль онь въ томъ, что на западв государства образовались вследствіе завоеванія, а у насъ вследствіе мирнаго призванія. Это последнее противоположеніе казалось Погодину аксіомой, и онъ извлекалъ изъ нея много выгодныхъ для Россіи послъдствій; но, кромъ того, исторія Россіи совершалась еще рядомъ чудесных вывшательствь и неисповедимых вожденій, и отсюдапроцевтание Россіи. О Западв Погодинъ быль невысокаго мивнія, и самонадъянность нашего историка доходила до того, что Германію онъ называль нашими "пятидесятыми губерніями". Понятно, какіе практическіе выводы следовали отсюда для настоящаго; мораль басни подходила очень близко къ тому, что въ то же

время пропов'ядывала "С'яверная Пчела". Это была высокопарная лесть существующему порядку, и съ другой—вызовы въ повую славянскую политику, которые впрочемъ тогда публик'я оставались не вполит изв'ястны 1). Противники, отдавая справедливость многимъ чисто спеціальнымъ работамъ Погодина, обыкновенно не придавали значенія его общимъ теоріямъ, находя, что онъ только вторитъ системъ оффиціальной народности, и неудивительно также, что это отношеніе къ Погодину и его сотоварищу Шевыреву распространялось въ значительной мъръ на славянофиловъ, которые не довольно ясно отд'яляли себя отъ этихъ тенденцій и этого способа выраженія 2).

Первые труды Соловьева старая школа обвинила въ легкомысліп и почти неблагонам ренности, во всяком случа въ непочтительности къ старшимъ. Взгляды Соловьева были, дъйствительно, сильнымъ ударомъ для старой школы: на глазахъ стража русской исторіи она принимала новый видъ и направленіе. Труды Соловьева старая школа желала нодвести подъ ту же категорію "высшихъ взглядовъ", которые были ей ненавистны, и противъ которыхъ она имъла нъкоторое право возставать по поводу Полеваго. Но школа не видъла, или не хотъла видъть, что теперь это не были уже произвольныя приложенія готовыхъ теорій къ недостаточно изученнымъ фактамъ, а совершенно опредъленныя положенія, которыя выставлялись именно потому, что ихъ подтверждала цълая послъдовательность фактовъ. Погодинъ и другіе историки его стиля, хотя замъчали извъстныя общія явленія старой исторіи, напр., господство между князьями родовыхъ от-

<sup>1)</sup> Ногодинъ уже внослъдствін нанечаталь свои публицистическія рѣчи и статьи, гогдашнія и поздитйшія: Рѣчи, 1830—1872; Историко-политическія письма и записки впродолженін Крымской войны, 1853—1856; Польскій вопросъ, 1831—1867, и наконець: "Собраніе статей, писемъ и рѣчей по новоду славянскаго вопроса", М. 1878, изданное уже послѣ его смерти.

<sup>2)</sup> Подробная біографія Погодина издается Н. П. Барсуковымъ (2 вып. Спб. 1889). О немъ есть уже большое количество некрологовъ и оцънокъ.

<sup>-</sup> Автобіографическая статья въ словарѣ моск, профессоровъ. М. 1855.

<sup>—</sup> Пятидесятильтіе гражданской и ученой службы М. П. Москва, 1872 (списокъ его сочиненій и пзданій).

<sup>—</sup> Некрологи: Бестужева-Рюмина, въ "Др. и Новой Россіи", 1876, № 2,— стр. 147—158; Пикитенскаго, "Виленскій Вѣстинкъ", 1876, № 18; П. Понова (Погодинъ какъ елявянскій публицистъ), въ еборникѣ "Родное Племя", 1876, № 2; Пв. Аксакова, въ "Правосл. Обозрѣнія", 1876, №2, стр. 393—397.

<sup>—</sup> Погодинъ, какъ профессоръ. О. И. Буслаева. Газета Гатцука, 1876, № 16—18.

<sup>—</sup> Погодниъ его отношение къ Кіеву. С. Пономарева, "Кіевлянинъ", 1876, № 9—12. и л. д.

<sup>—</sup> Ср. также "Въстникъ Европы", 1872, августъ, по поводу "Ръчей" Погодина.

ношеній и т. п., но не собрали своихъ понятій во что-нибудь ц'яльное. Старое воззр'яніе высказывалось всего чаще такими произвольными и реторическими разсужденіями, какъ фразы о чудесныхъ путяхъ русской исторіи, какъ сравненія между древней русской и западной исторіей, нли восклицанія о томъ, что призваніе Рюрика "безсмертно въ русской исторіи", что "Москва есть корень, зерно, с'ямя русскаго государства", что славянскіе народы "составляютъ съ нами одно живое ц'ялое, соединены съ нами неразрывными узами крови и языка" (и однако же оторваны отъ насъ?), что своими естественными произведеніями "мы можемъ над'ялить Европу, не им'я нужды ни въ какомъ изъ ея товаровъ" и т. п.

Защищая диссертацію: "Исторія отношеній между русскими князьями Рюрикова дома" (1847), Соловьевъ въ своей ръчи высказалъ мысль, что у насъ заботились до тъхъ поръ особенно о томъ, какъ раздълить русскую исторію, что теперь надо, напротивъ, стараться соединить ея части въ одно цълое, связать раздробленное и неправильно противопоставленное; надо возсоздать наукой живой организмъ русской исторіи, а онъ уже самъ укажетъ на раздъление необходимое и естественное. Современные критики справедливо замечали, что это быль пріемь, до техь поръ невиданный въ русской исторической литературъ, и результатомъ его былъ новый взглядъ на государственную жизнь древней Россіи. При этомъ взглядь отстраняются случайныя, поверхностныя представленія объ эпохахъ русской исторіи и открывается дъйствительное, органическое ея развитіе. Такъ, по мивнію Соловьева, удёлы, которымъ придавалась такая важность, не существовали до XIII-го столътія, и послъ не имъли большого значенія. Такъ онъ ограничиваль вліяніе монгольскаго ига, давая ему весьма второстепенное значеніе. Въ свое изслідованіе онъ не допускаль никакихь мистическихь истолкованій, никакой реторики. Отстранивъ, такимъ образомъ, всѣ случайныя явленія, закрывавшія истинный ходъ развитія, изследователь иметть возможность наблюдать внутреннее движеніе исторіи. Положительное содержаніе взглядовъ Соловьева составляла изв'єстная теорія родового быта, по которой древняя Россія въ своей государственной жизни представляла сначала господство родовыхъ отношеній, которыя постепенно замёняются государственными и окончательно падаютъ при Иванъ Грозномъ, въ его борьбъ съ боярствомъ. Этимъ завершился одинъ періодъ русской исторіи, и съ новой династіей Россія вступаетъ въ новый періодъ своего существованія.

Разсматривая эту пору нашей исторіографіи теперь, черезъ

десятки лѣтъ, когда новый взглядъ уже до значительной степени опредѣленъ, дополненъ и ограниченъ другими теоріями, — мы всетаки должны признать за идеями Соловьева то значеніе, которое было принисано имъ тогдашней критикой. Дѣйствительно, его взгляды впервые начинали у насъ органическую, внутреннюю исторію. Въ научномъ смыслѣ труды Соловьева и его современниковъ и товарищей стояли безъ сомиѣнія выше всего, что имъ предшествовало. Тотъ норывъ къ усвоенію критическаго метода европейской науки, который такъ рѣзко и нѣсколько простодушно высказывается у Каченовскаго и Полеваго, здѣсь уже оканчивается: новый изслѣдователь стоитъ па уровнѣ европейской науки, приступаетъ къ дѣлу уже знакомый съ новыми требованіями исторической критики, понимаетъ и примѣняетъ ихъ не внѣшнимъ образомъ, а вводитъ въ самый процессъ своего разсужденія.

Направленіе, которое можно характеризовать трудами Соловьева, было вообще направленіе, или историческій пріемъ, цълаго ряда болъе или менъе замъчательныхъ изслъдователей, начавшихъ дъйствовать въ то время. Это была группа ученыхъ, которые были свободны отъ старой рутины, которые вносили въ свое изучение новые методы историческаго и юридическаго изслъдованія національной жизни, какъ цівлое воззрівніе; они понимали исторію пе какъ мертвую номенклатуру фактовъ, подкрашенную реторикой, а какъ теоретическое объяснение живого явленія, совершавшагося по извъстнымъ законамъ: старина тъсно связывалась съ настоящимъ, какъ части одного силлогизма. Своимъ общимъ взглядомъ на вещи эта группа не отдълялась отъ живыхъ интересовъ лучией части литературы, и темъ самымъ не лишала себя тъхъ илодотворныхъ возбужденій, какія вообще наука получаетъ отъ жизни. Оттого историческая школа сороковыхъ годовъ и была такъ плодотворна для изученія русской исторіи и современной народной дъйствительности: она не обняла предмета со всёхъ сторонъ, по приступила къ нему съ вёрными пріемами. Многія имена изъ этого ученаго круга останутся памятны въ русской исторіографіи; таковы имена Кавелина, Калачова, И. Павлова, Д. Валуева, Афанасьева, г. Буслаева, К. Аксакова и друг.

При этихъ именахъ вспоминается весь литературный кружокъ конца тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, къ которому нѣкоторые изъ названныхъ лицъ тѣсно примыкали, кружокъ писателей, которые, не бывши спеціалистами русской исторіи, не мало сольйствовали ен успѣху распространеніемъ общихъ воззрѣній евронейской науки, кружокъ, гдѣ соединялись разнообразные умствен-

ные интересы, проникавшіе въ то время въ нашу литературную среду. Чаадаевъ, Грановскій, Герценъ, Бълинскій, наконецъ, славянофилы, съ своей точки врѣнія, ставили изслѣдованію совсѣмъ новыя требованія, чѣмъ ставились до того времени; общій уровень понятій возвышался, а вмѣстѣ съ тѣмъ разработка русской исторіи становилась серьезнѣе и многостороннѣе.

Невозможно отвергать того вліянія, какое въ этихъ условіяхъ оказывала европейская наука. Здёсь уже не можеть быть рёчи о какомъ-нибудь случайномъ вліянін тёхъ или другихъ писателей; напротивъ, тутъ дъйствовалъ весь объемъ новыхъ понятій, принесенныхъ самыми различными изученіями — и нѣмецкой философіей Гегеля, и исторіей права въ смыслѣ Савиныи, и новой національно-бытовой исторіей, въ смыслѣ Гизо и Тьерри, и изученіемъ народной старины, въ смыслів Гримма, и т. д. Славянофилы имфли слабость упрекать Соловьева и другихъ защитниковъ теорін родового быта, что они - последователи немца Эверса, что ихъ направленіе — не русское. Приверженцы теоріи не отвергали, что она впервые дана Эверсомъ, прямо признавали, "старанія повъйшихъ ученыхъ уяснять родовыя отношенія, игравшія столь важную роль въ нервоначальномъ быть пашихъ предковъ... непосредственно связываются съ основной идеей Эверса" и вообще высоко ставили этого ученаго; по изъ всего ихъ отношенія къ Эверсу было видно, что они цівнили его именно потому, что опъ первый сталъ объяснять древній русскій бытъ съ естественной точки зрвнія, принявши для этого въ оспованіе по общему у встхъ народовъ ходу развитія государственнаго быта изъ патріархальныхъ отношеній, и первый показалъ самый способъ разработки древнихъ русскихъ памятниковъ съ этой точки зрфнія. Теорія Эверса была принята нашими учеными именно потому, что всего больше отвъчала тъмъ историческимъ взглядамъ, какіе они пріобрѣтали вообще изъ всего тогдашняго изученія 1).

<sup>1)</sup> Калачонъ, въ Архивъ истор.-юрид. свъдъній о Россіи; Сочиненія К. Аксакова, т. 1, стр. 60—61.

Общія оцівнки и некрологи Соловьева (ум. въ 1879 г.): Памяти С. М. Соловьева. Слова митр. Макарія, прот. Н. А. Сергіевскаго и прот. А. М. Пванцова-Платонова, въ "Правосл. Обозр.", 1879, № 10.

 <sup>—</sup> Памяти С. М. Соловьева. Библіографическій списокъ ученыхъ трудовъ его, сост. Замысловскимъ. Журн. Мип. Просв. 1879, № 11.

<sup>— &</sup>quot;Вѣстинкъ Европы", 1879, N 11.

<sup>--</sup> Др. и Новая Россія, 1879, № 11-12.

<sup>— &</sup>quot;С. М. Соловьевъ", В. И. Герье. Сиб. 1880 (изъ "Истор. Въстинка").

<sup>-</sup> Списокъ ученыхъ трудовъ, составл. Н. А. Поповымъ.

<sup>—</sup> Наконецъ, автобіографическая записка въ "Біограф. Словаръ" моск. профессоровъ. М. 1855.

Новая точка зрѣнія въ особенности направила свое вниманіе на формы быта, на постепенное развитие учрежденій, усложнявшіяся отношенія и т. д. Историки съ успъхомъ внесли тотъ же способъ историческаго объясненія и въ другую область народной жизни, — въ область минологій, обычая и преданія. Въ этомъ отношенін особенно любонытный прим'єръ представили труды Кавелина, изъ которыхъ наиболъе замъчательны въ этомъ смыслъ: "Взглядъ на юридическій бытъ древней Россіи" (1848) и общирный разборъ книги Терещенка: "Бытъ русскаго народа". Въ первомъ изъ этихъ сочиненій онъ представлялъ съ своей стороны теоретическое изследование на той же почве, на которую сталъ Соловьевъ; во второмъ онъ дѣлаетъ для своего времени замѣчательный опыть объясненія пароднаго быта и преданій: примфияя къ народной минологіи, преданію и обычаю способъ изслѣдованія, какой исторія юридическаго быта прилагала къ учрежденіямъ, авторъ не безъ успъха разъяснялъ этотъ предметъ прежде, чъмъ началось спеціальное изследованіе его при помощи сравнительнаго языкознанія и сравнительной минологіи. Историческая критика открывала здѣсь повый предметъ изученія и вступала на чрезвичайно плодотворный путь. Это быль одинь изъ любопытпыхъ опытовъ той внутренней исторіи, къ которой стала теперь стремиться наука. Впослъдствін, этнографическое изученіе у насъ значительно расширилось, но мы и до сихъ поръ не имъемъ исторической картины народнаго быта по плану, черты котораго были обозначены Кавелинымъ. Въ томъ же смыслѣ изученія внутреннихъ процессовъ исторіи исполнялись труды Калачова, Д. Валуева, Аванасьева, и проч. Изследование бытовой истории пріобрѣло въ эти годы интересъ, какого она никогда еще не представляла для нашихъ изыскателей. И здѣсь мы опять сходимся лицомъ къ лицу съ нѣмецкой наукой.

Эта отрасль науки, изученіе этнографіи, народной поэзіи и языка, въ тіз годы соединялась у пасъ по преимуществу съ попятіемъ народности, и распространеніе этого научнаго интереса считалось особеннымъ признакомъ народнаго "самосознанія". До 
изв'єстной степени это было справедливо. Въ прежнія времена, 
конечно, не было такого интереса къ быту простого народа; въ 
восемнадцатомъ в'єк'є у насъ почти также, какъ и везд'є въ Европ'є, 
пренебрегали народомъ, какъ грубой, нев'єжественной толпой; 
два-три благородные челов'єка поднимали голосъ въ защиту его 
отъ крфностного и чиновничьяго угнетенія, начиналось отчасти 
любонытство къ народнымъ пов'єрьямъ, п'єснямъ и быту, по никто 
пе думалъ ввести серьезпо пародные интересы въ литературу; во

времена карамзинской школы народь являлся въ литературѣ только подъ видомъ "добрыхъ посемянъ" въ сантивентальномъ подражаніи мечтамъ Руссо о "пиродномъ состоиніи"; романтизмъ былъ пемпого ближе къ настоящему пароду; наука тѣхъ временъ не видъла интереса этпографіи, — такъ что, когда послѣ Гоголя пародная жизнъ была внервые введена въ литературу, когда обратилась къ народу самая паука, которая стала приглядываться къ его быту, правамъ и обычаямъ, прислушиваться къ пѣсиямъ, сказкамъ, пословинамъ и повѣрьямъ, можно было дѣйствительно ключъ къ "самонознаніо" найденъ. Но оглядывансь теперь на сдѣланное въ этомъ направленіи, пельзя не увидѣть, что то были только пачатки, первыя пробы знавія, и притомъ наиболѣе серьезное въ этой области было сдѣлано въ особенности благодаря опять научнымъ вліяніямъ преимущественно Германіи. Новая этпографическая паука была наукой по преимуществу германской. Могутъ сказать, что не пужно было, разумѣется, выдумывать новыхъ методовъ, когда раціональные методы были уже извѣстны, и мы бы ихъ не заимствовали, еслибы у насъ салихъ пе явилось потребности въ этихъ новыхъ взученіяхъ; справедливо, но въ этомъ заимствованіи обнаруживалась, однако, несамостоятельность нашей ученой литературы. Въ самомъ дѣлѣ, не говоря о недостаточности одного спеціально-этнографическаго изученія для дѣйствительнаго уразумѣнія пародной кизни, нельзя не видѣть, что и здѣсь къ намъ приходили не только паучные методы, но и частныя тенденціи, составлявшій особенность самой нѣмецкой науки въ ту эпоху.

Первое правильное изученіе народной древности и современной бытовой позін составляеть вполнѣ достояніе ХІХ-го столѣтія. Это-—сравнительное языкознаніе, мнеологія, этнографія археологія и пр. Начавъ съ разныхъ сторонь и подъ вліяніемъ различныхъ интересовъ, эти пауки въе больше и больше распиряличност стать цѣлой многообъемлющей наукой народной психологія. Быстрое, въ одео поколѣвіе, создавіе науки сравнительнаго языкознанія было почти внолить дѣломъ нѣмецкихъ ученыхъ. Съ одеой стороны, послѣ розантическахъ указаній Фр. П

Гумбольдта создавали новую науку языка и открывали невѣдомую доселѣ область историческаго изслѣдованія. Уже вскорѣ Францъ Боппъ издалъ знаменитую сравнительную грамматику языковъ арійскаго илемени, раздѣленныхъ громадными пространствами и періодами времени, гдѣ исторія языка указала ихъ тѣсную связь и общее происхожденіе. Въ это сравненіе введены были тогда же и нарѣчія славянскаго языка, и указанъ былъ путь, къ которому должно было пристать русской паукѣ, когда бы она хотѣла слѣдить за древпѣйними временами нарэдпой исторіи.

Съ другой стороны, наука изыкознанія исходила изъ преимущественно національнаго мотива, изъ обращенія къ старинъ вслъдствіе патріотическаго увлеченія идеалами пародной древности, простотой народнаго быта, богатой однако лучшими движеніями здраваго ума и сердца-какъ это было у братьевъ Гриммовъ. Между знаменитыми трудами Якова Гримма особенное вліяніе въ тогданней наук'в пріобр'вли "Н'вмецкая миооло-гія" и "Древности п'вмецкаго права", гд'в онъ научно и вм'вст'в поэтически возстановлялъ германскую древность до-христіанской поры, когда народъ самъ создавалъ свой бытъ, окружалъ его самобытными правственно-религіозными и юридически-бытовыми представленіями, облекая ихъ въ живые мионческіе образы и полные смысла обряды. Гриммъ по справедливости считается основателемъ сравнительной миоологіи. которая — въ союзъ съ сравнительнымъ языкознашемъ-раскрывала, наконецъ, непонятную до того времени тайну народной религи миновъ и преданій. Ставя эту задачу отпосительно германской древности, которая, по доказанному уже племенному родству, должна была представлять много общаго съ древностью славянской, Гриммъ въ своихъ изследованіяхъ нередко касался и этой последней, бросая на нее свътъ новаго научнаго взгляда, и здісь опять данъ быль пункть, гдф русская паука естественно могла примкнуть къ той же точкъ зрънія и методу. Мивологія, какъ понималь ее Гриммъ, была, конечно, совстмъ не то, чъмъ ее считали прежде: становясь исторіей пародныхъ върованій, она обнимала всю умственную и правственную жизнь народа въ первобытныя времена, и такъ какъ народъ вообще стойко сохраняетъ старину, то минологія достигала и до настоящаго, въ которомъ сберегались еще старыя пъсни, повърья и суевърья. Миоологія дълалась исторіей народнаго міровозар'внія: отсюда, это изученіе и считало себя истиннымъ объяспеніемъ народнаго характера и преимущественной школой изученія "народности".

Таковъ былъ, въ двухъ словахъ, новый научный элементъ,

который предстояло воспринять русской паукт. Послт всего того, что сделано было для русской исторін въ прежнихъ трудахъ, установлявшихъ въ ней научныя понятія западной исторіографіи, послт трудовъ Шлёцера, Карамзина, Каченовскаго, Полевого, Эверса, Соловьева, была, наконецъ, усвоена и еще новая сторона европейской науки, открывавшая перснективу въ еще болт глубокіе слои народной жизни 1).

Наши изученія этого рода, вообще говоря, устанавливаются прочно только съ тъхъ поръ, какъ началось знакомство съ пъмецкими изслъдованіями. Только въ одномъ случать, исключеніе можетъ составлять изследованіе старо-славянскаго языка, гдъ извъстная статья Востокова: "Разсуждение о славянскомъ языкъ" (1820 г.) независимымъ образомъ опредълила основныя историческія черты стараго славянскаго языка и его отношеній къ другимъ наръчіямъ; хотя еще долго послъ считался авторитетомъ Добровскій, система котораго въ сущности уничтожалась теоріей Востокова. Свое пастоящее примѣненіе эта послѣдняя получила у насъ только около сороковыхъ годовъ, въ той школф славистовъ, которая образовалась въ то время за границей и заняла вновь открытыя канедры славянскихъ наръчій. Раньше филологические вагляды Востокова были должнымъ образомъ оцънены впервые самимъ Добровскимъ, Копитаромъ, затъмъ Шафарикомъ и вообще западными славянскими учеными. Востоковъ нъсколько разъ примънялъ свою систему къ грамматическому объясненію и критикъ памятниковъ, сдълалъ описанія множества подобныхъ памятниковъ, составилъ богатый словарь старо-славянскаго языка (изданный только поздиве), но цвльныя системы сравнительной грамматики старо-славянского языка и другихъ наръчій всего болье обязаны опять западнымъ ученымъ, посль изследованія Боппа и Потта, Миклошичу, ученику Копитара, Шлейхеру и др. У насъ однимъ изъ первыхъ опытовъ сравнительнаго изученія языка была диссертація Каткова: "Объ элементахъ и формахъ славянорусскаго языка" (1845), послѣ которой можно указать еще нъсколько трудовъ по сравнительной грамматикъ славянскихъ нарфчій и нфсколько работь, принадлежащихъ уже послёднимъ годамъ.

<sup>1)</sup> Къ этимъ же последнимъ десятилимъ пужно отнести и первое раціональное изученіе археологіи памятниковъ; до того времени оно ограничивалось только немногими отдельными примерами. И здесь онять понятіе о древностяхъ каменнаго и проч. вековъ, пріемы изученія ламятниковъ бытовыхъ даны были готовые европейскими изследованіями, — что, конечно, не уменьшаетъ заслуги примененія этихъ пріемовъ къ новымъ фактамъ.

Сравнительный методъ въ минологіи и этнографіи, обозначаемый обыкновенно именемъ Гримма, также былъ примъненъ у насъ довольно поздно. Въ концъ прошлаго и началъ нынъшняго стольтія разсужденія о древней русской минологіи были обыкновенно чистой фантазіей; русскія минологіи составлялись на манеръ старинныхъ французскихъ книжекъ для детей о классической минологіи; авторы минологій брали действительныя или придуманныя названія древнихъ языческихъ "боговъ" и подыскивали имъ какіе-нибудь аттрибуты: кромъ Перуна, явились "Усладъ", "Лель" и т. п. Послъ Карамзина, ограничивались лътописными данными, но произволъ продолжалъ рисовать фантастическіе узоры на этомъ фонъ, который едва считался принадлежащимъ къ исторіи. Первыми серьезными собирателями и истолкователями остатковъ древней минологіи, народныхъ преданій, обычаевъ, произведеній народной поэзім являются Снегиревъ и Сахаровъ. Первый приступалъ къ предмету съ паучнымъ образованіемъ, хотя по другой области и значительно устарьлымъ, но признаки ученой критики, и особенно большая масса приведеннаго въ извѣстность матеріала долго поддерживали значеніе сборниковъ Снегирева. Но, кром'в того, что въ трудахъ Снегирева недоставало настоя-щаго сравнительнаго пріема, — когда въ німецкой литератур'в даны уже были замъчательные образцы его, -- Спегиревъ сохранилъ еще наклопность къ произволу и строилъ выводы, для которыхъ не оказывалось основанія въ источникахъ. У Сахарова не было и этой научной подготовки. Его занятія народной стариной, повидимому, вызваны были съ одной стороны представленіемъ о научной важности предмета, хотя неяснымъ, съ другойтымь инстинктивнымь чувствомь, которое, дыйствуя вны научныхъ мотивовъ, тъмъ сильнъе обнаруживаетъ стремленія времени. Сахаровъ имъетъ несомивнимя заслуги какъ ревпостими археологъ-собиратель, какъ библіографъ, издатель матеріаловъ, долго составлявшихъ необходимую настольную книгу для изслѣдователей народности; но какъ истолкователь народныхъ преданій и поэзіи онъ стоить совершенно внѣ науки. Онъ говорить о старинѣ въ особенномъ мистическомъ топѣ, подражая мнимо-народпому складу, по объясняеть очень мало, и мистическій тонъ быль натяпуть и фальшивь.

Новый шагъ въ изучени народной старины сдѣланъ былъ упомянутыми славистами, внесшими къ памъ близкое знакомство съ славянскимъ міромь и его литературой. Изслѣдованіе ихъ еще не стояло вполиѣ на точкѣ зрѣпія сравнительно-филологическаго метода, но уже знало о немъ, а главное, имѣло въ рас-

поряженіи обширный славянскій матеріаль для сличеній и соображеній и, въ большинств' случаевь, отличалось здравой и осторожной критикой. Таковы были труды Срезневскаго. Бодянскаго, Костомарова (въ работахъ котораго по минологіи и этнографіи находять вліяніе Крейцеровской "Символики", которая въ Германіи послужила только ступенью къ сравнительному методу), Касторскаго, а также Надеждина. Новые изследователи старались исчерпать минологическія и бытовыя извістія, записанныя въ старыхъ памятникахъ, широко пользовались современными народными преданіями не только русскаго, но въ особенности и славянскаго міра, чтобы реставрировать древнюю славянскую народную религію; въ отдёльныхъ случаяхъ прибъгали и къ средствамъ сравнительнаго метода. Но полное примъненіе метода нъмецкой науки сделано писателями, выступившими несколько позднев. Главнъйшія изслыдованія вы этомы направленіи сдыланы были Буслаевымъ и Аванасьевымъ, который умеръ, не усифвши докончить своего обширнаго труда, - перваго цёльнаго труда, какой только представляеть наша литература въ этой любопытной области  $^{-1}$ ).

Минологическія и поэтическія воззрівнія русской старины предстали въ совершенно новомъ видъ. Перспектива шла несравненно дальше, чъмъ достигали предыдущія изследованія, шла до тъхъ до-историческихъ временъ, когда не только русское племя еще не выдълялось отъ цълаго славянства, но и само славянство было близко къ общему арійскому корню, до тъхъ временъ, когда совершалась перван формація языка и вмъств миоологін. Сравнительный методъ указывалъ потомъ дальнъйшую судьбу мина, его различныя перерожденія до той поры, когда начинается лѣтописная исторія, когда старое міровоззрѣніе приходить въ столкновеніе съ христіанствомъ и отчасти исчезаетъ подъ новымъ сильнымъ вліяніемъ, отчасти сохраняется наперекоръ ему и кладетъ въ него свой отпечатокъ. Новая критика была въ состояніи разъяснить много вещей, до тъхъ поръ совершенно непонятныхъ, указать тъсную связь явленій, раньше незамъченную, найти правильную послъдовательность тамъ, гдъ прежде видъли случайность, и т. п. Это и былъ признакъ, критика становилась на върную дорогу. Какая громадная разница раздёляла новый взглядъ отъ прежняго, можно наглядно судить по разбору нъкоторыхъ старыхъ легендъ, сдъланному

<sup>1)</sup> Поэтическія возаржиія славянь на природу. Опыть сравнит, изученія слав, иреданій и вфрованій, въ связи съ мнонческими сказаніями другихъ родственныхъ народовъ. Три тома. М. 1866—1869.

Буслаевымъ въ противоположность прежнему объяснению ихъ Шевыревымъ. Прежий взглядъ оказывался только произвольной реторикой: новая критика открывала въ легендѣ фактъ соединенія двухъ различныхъ теченій народнаго миюа, — уже дѣйствительную черту внутренней исторіи быта.

Въ настоящую минуту то или другое изъ прежнихъ рѣшеній будутъ, конечно, замѣнены, и уже замѣняются, болѣе вѣрными и точными; но изслѣдованія уже стоятъ на прочной дорогѣ сравнительнаго метода, расширеннаго новыми пріемами.

Какъ бывало обыкновенно въ исторіи нашей науки, усвоеніе новаго сравнительнаго метода произошло долго спустя послѣ того, какъ методъ установленъ въ самой нѣмецкой наукѣ. Братья Гриммы были основателями этого направленія въ Германіи: ихъ дѣятельность начинается съ первыхъ годовъ ныпѣшняго столѣтія и наполняетъ всю первую его половину. Капитальный трудъ Якова Гримма, "Нѣмецкая минологія", гдѣ уже собранъ былъ громадный запасъ изслѣдованій, вышла въ 1835 г.; еще ранѣе, 1828, явились "Древности пѣмецкаго права", гдѣ подобная критика была приложена къ объясненію народныхъ юридическихъ понятій, обрядности и обычаевъ. У насъ нервые опыты усвоить методъ являются не раньше конца сороковыхъ или даже начала пятидесятыхъ годовъ, когда дѣятельность Гриммовъ была уже близка къ своему концу.

Какъ замѣчено, сравнительный методъ отразился у насъ не только своей научной основой, но вмѣстѣ и тѣми особенностями личныхъ воззрѣній самого Гримма. Это вліяніе состояло въ извѣстной идеализаціи патріархальной старины. У Гримма она имѣла свои психологическія и общественныя основанія въ условіяхъ времени. Гриммъ началъ свои труды въ первые годы нынѣшняго вѣка (отчасти подъ впечатлѣніями иноземнаго господства) въ непосредственной связи съ романтиками и подъ ближайшимъ вліяніемъ исторической школы права; глубокое изученіе, одушевляемое горячимъ патріотическимъ чувствомъ, такъ привязало его къ этой старипѣ, что онъ самъ жилъ въ ней, паходя въ ней свои идеалы, наивную, но глубокую поэзію, простые, но патріархальноразумные правы; личный характеръ братьевъ Гриммовъ только содѣйствовалъ этой идеализаціи, которая пеизбѣжно отразилась въ самой сущпости ихъ трудовъ, при всей силѣ ихъ критики 1).

Эта идеализація старины, безъ сомивнія, выходила изъ пре-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ср. Гервипуса, Gaschichte des neunzehnten Jahrh. VIII, Erste Hälfte, стр. 57 и д.

дёловъ науки, если вмёшивалась въ рёшеніе практическихъ вопросовъ: въ самомъ дѣлѣ, въ цей есть односторонность, которая слишкомъ поддается преувеличенію, и въ этомъ случав легко переходитъ въ фальшивую и несимпатичную тенденцію. Идеализація Гримма зарождалась въ тяжелыхъ условіяхъ національной жизни, подъ гнетущимъ сознаніемъ чужого господства; германская древность представляла для него не только міръ ноэзін, но и міръ народной самостоятельности и свободы, и онъ оставался въренъ своему идеализму и въ практической дъйствительности. Многія личныя черты мнѣній Гримма повторялись у нашихъ изследователей, и именно привлекательная сторона археологической поэзіи и народолюбія Гримма отразилась, какъ надо думать. въ представленіяхъ Буслаева о высокомъ правственномъ значеніи народной поэзіи; но въ примѣненіяхъ къ народной практической действительности оставались неясности, которыя въ свое время давали поводъ къ недоразумѣніямъ. А́оанасьевъ также тъсно примыкаетъ къ нъмецкимъ этнографамъ-Гримму, Купу, Шварцу; но его исторические интересы не ограничивались далекой стариной, которую такъ легко можетъ закрывать туманъ идеализаціи; ему ближе были другія стороны исторической жизни, гдѣ менѣе выступала практическая дѣйствительность. Но научная критика (хотя бы еще не гполнѣ точная въ Гриммовой школѣ) приносила свою пользу: Буслаевъ расходился въ объясненияхъ народно-поэтической старины съ теоріями, гдѣ безъ достаточнаго критическаго основанія сантиментально прикрашивалась старина, какъ у Шевырева, славяпофиловъ, Безсонова и пр. Славянофилы заняли свое особое место въ исторіи изученія

Славянофилы заняли свое особое мёсто въ исторіи изученія русской народности. Въ теченіе описываемаго періода ихъ мнёнія, хотя и высказались съ рёзкой исключительностью, давшей имъ въ литературё своеобразную роль, но еще далеко не были, или не могли быть высказаны съ должной полнотой. Мы остановимся впослёдствіи на различныхъ мнёніяхъ этой школы, въ особенности настаивавшей на необходимости возвращенія къ народности и утверждавшей свои собственныя народныя качества, и замётимъ здёсь только, что по научному пріему школа мало отдёлялась отъ "западнаго" направленія, которому себя противополагала. Старёйшіе славянофилы, какъ Ив. Кирёвескій, Хомяковъ, затёмъ Самаринъ, К. Аксаковъ воспитались на той же нёмецкой философіи. Въ сороковыхъ годахъ объ враждебныя стороны представлялись какъ бы различными вётвями одной школы, языкъ которой онё одинаково понимали. К. Аксаковъ писалъ свою первую диссертацію въ духё Гегелевской философіи. На

подкладкъ этой философіи развились потомъ другія мижнія славяпофиловъ; идея историческаго предпазначенія народовъ была одинаково знакома объимъ сторонамъ, и онъ расходились только въ ел примъненіи; въ историческомъ изученіи славянофилы также, какъ ихъ противники, направили свое внимание на формы быта, на характеръ учрежденій, въ которыхъ следили внутреннюю исторію народа. Споръ о родовомъ или общинномъ бытѣ древней Руси могь вовсе не быть ръзкимъ вопросомъ между двумя партіями; многія ценныя замечанія славянофиловь по русской исторін могли составлять скорже личную заслугу писателей, чжмъ заслугу школы: Д. Валуевъ, какъ изследователь местничества, могъ идти рядомъ съ Кавелинымъ или Соловьевымъ, которые, съ своей стороны, могли тогда участвовать въ славянофильскихъ изданіяхъ; паучный интересъ къ славянскому міру также быль болже или менње общій ученымъ объихъ сторонъ и т. д. Впоследствіи, стороны опредълились ръзче. Славянофилы утверждали, что до сихъ поръ на русскую исторію смотр'єли черезъ очки иностранной науки, а свой взглядъ они считали истиннымъ русскимъ 1), но ни-

<sup>1)</sup> Вотъ изсколько славянофильскихъ отзывовъ, въ которыхъ любонытно отношеніе къ Карамзину:

<sup>&</sup>quot;Пъмцы первые стали объяснять русскимъ ихъ исторію. Байеръ, Миллеръ, Шлёцеръ. Эверсъ, не припадлежа къ народу, не имъя съ пимъ жизпепной связи, принялись толковать его жизиь. Русскіе сами, получивъ пностранное воззрѣніе, смотрѣли также не по-русски на свою исторію, какъ и на все свое. Ломоносовъ, въ природѣ котораго, впрочемъ, болке другихъ проявлялись русскія движенія, Карамзинъ и другіе изображали русскую исторію такъ, что въ ней русскаго собственно пичего не было видно. Но дальивищее знакомство съ летонисями и грамотами, но бытъ простого народа, сохранившійся въ своей тысячелістией оригинальности подійствовали, паконець, на взгляды нашихъ ученыхъ, и желаніе понять русскую исторію настоящимъ образомъ, желаніе самобытнаго воззрвнія—пробудилось. Политическій взглядь, гдв обыкновенно рисуются князья, войны, дипломатическіе переговоры и законы, взглядь шлёцеровскій и карамзинскій быль, наконець, оставлень, и въ наше время вниманіе обратилось на быть народный, на общественныя, внутреннія причины его жизни". Таково направленіе повыхъ ученыхъ, особенно Соловьева. Но-"желаніе не есть достиженіе, и г. Соловьевъ съ последователями -- все-таки последователь другого ивмца, Эверса" (послъдователемъ перваго ивмца, Илёцера, оставался еще Погодинь). Поэтому и оказывалась надобность въ новой, уже чисто русской точкт эрьнія (Соч. К. Аксакова, І, стр. 59). Аксаковъ не обратиль винманія на то, что вопросъ быль не только въ томъ, что мы учились у измисвъ, но и пъ томь, что таковь быль и ходь целов науки. Исмецкая наука, не знавшая въ ХУН вък в русскои народной жизни, не знала также точно и измецкой жизни: это была точка эрвнія, принадлежавивая всей образованности прошлаго стольтія, а съ возникповеніемь повыхъ историческихъ взглядовъ та же намцы, именно Эверсъ, первые указали пеобходимость поваго пріема: они же "оставили взглядъ илёцеровскій и карамэнискій" и "обратили вниманіе на быть народный, на общественныя, внутреннія причины (вівроятно: пружины) его жизни", какъ авторъ указываль это въ Соловьевв-посльдователь Эверса.

какой особой новой пауки съ ними не явилось, и напротивъ, теперь, какъ и прежде, во многихъ случаяхъ требовалось содъйствіе иностранной науки. Въ собственныхъ мивніяхъ самихъ славянофиловъ, иногда очепь справедливыхъ, не было, однако, "новой науки"; а иногда эти мнвиія не были и справедливы. Не были славянофилы и спеціально народными людьми. Впосл'яствін выяснилось, что они представляли собой, въ идеж, не русскій народъ, -- какимъ до настоящей минуты создала его исторія, а только одну его часть и сторону, притомъ въ чертахъ московскаго семнадцатаго въка. Существенная особенность славянофильства заключалась именно въ томъ, что настоящей Русью, настоящимъ русскимъ народомъ они считали Москву и русскій народъ семнадцатаго въка, и унорно отвергали "петербургскій неріодъ", какъ чужой, нѣмецкій, не народный: такимъ образомъ они отбрасывали цёлый историческій періодъ, и искали идеала внъ и отдъльно отъ него, -- какъ будто въ исторіи возможны такія исключенія того, что намъ лично не нравится. Отсюда ихъ теорія складывалась въ особенный, тесно-національный мистицизмъ.

Въ такихъ и подобныхъ общихъ чертахъ представлялось научное изученіе народности къ тому времени, когда въ нашей общественной жизни наступилъ новый періодъ 1). Нельзя не видъть, что изслъдование народности историческое и этнографическое шло при несомнънномъ вліяніи теорій европейскихъ, даже у тёхъ писателей, которые съ негодованіемъ отвергали все иностранное. Какъ поэтому, такъ и по другимъ причинамъ мудрено было бы говорить тогда, чтобы "самосознаніе", хотя бы теоретическое, было уже достигнуто. Во-первыхъ, въ изученіи народа оставалось слишкомъ много пробъловъ, вслъдствіе которыхъ, даже для образованнаго меньшинства, оставались неясны весьма существенныя стороны народной жизни. Во-вторыхъ, само образованное общество, которое, при умственномъ бездъйствіи или подавленности массъ, одно могло представлять собой деятельную часть націи, - это общество обнаруживало такъ мало самостоятельности или было такъ стъснено въ самыхъ первоначальныхъ не только практическихъ, но умственныхъ дъйствіяхъ, что самостоятельность общества была, конечно, воображаемая...

На дёль, она достигалась только немногими лучшими умами,

<sup>1)</sup> Подробное изложеніе собственно этпографическихъ изученій русской народности было представлено нами въ нашей "Исторіп русской этпографіи", 4 тома, Спб., 1890—92.

и для того, чтобы она могла быть передана обществу, нужно было значительное повышеніе уровня понятій, и кромѣ того, чтобы самые принципы были болѣе выяснены со стороны ихъ практическаго примѣненія. Къ сожалѣнію, литература была въ этомъ отношеніи совершенно связана. Люди сороковыхъ годовъ (въ обоихъ направленіяхъ, о которыхъ здѣсь говорится), напр., сознавали вполнѣ необходимость освобожденія крестьянъ; но понятно, что и затѣмъ оставался еще цѣлый рядъ дальнѣйшихъ освобожденій, которыя нужно было бы пройти обществу, чтобы найти свое первое пормальное положеніе. Объ этомъ послѣднемъ масса общества имѣла еще самыя неясныя представленія, а для людей передовыхъ это была только отвлеченность, теорія, для которой связанная общественная жизнь того времени не давала никакой опоры.

Чтобы опредълить размъры движенія описываемаго времени, нужно сравнить его не только съ тъмъ, изъ чего оно вышло, но и съ тъмъ, что за нимъ послъдовало.

Въ двадцатыхъ годахъ, люди, представлявшіе наибольшую степень общественнаго развитія, бросились на идею политическаго преобразованія. Интересь къ пароду, у лучшихъ людей той поры глубоко искренній и благородный, быль только у немногихъ сознательный, а у большей части былъ интересъ романтическій. Въ томъ періодъ, о которомъ говоримъ, въ понятіяхъ произошла большая перемѣна. Романтическіе взгляды вымирають болѣе и болѣе; прежняя политическая идея, сохранивъ свой смыслъ нравственнаго возбужденія, перестала удовлетворять. Романтическій интересъ къ народу сміняется боліве и боліве положительнымъ, и таково именно было значеніе тъхъ изученій народной жизни, ходъ которыхъ мы указывали. Историческое и этнографическое изученія стремились понять народную жизнь какъ она есть, -- достигали этого, конечно, не вдругъ, делали ошибки, но въ результатъ, въ сороковыхъ годахъ, какъ моментъ развитія, были уже гораздо выше романтической точки зрѣнія дваднатыхъ годовъ.

Правда, историческія изслѣдованія сороковыхъ годовъ вращались почти исключительно на древнемъ періодѣ. Доводить изслѣдованія до новѣйнихъ временъ и ихъ учрежденій и порядковъ— не допускало самое положеніе литературы, въ которой сколько-пибудь откровенная исторія новѣйшихъ временъ была невозможна подъ цензурными запрещеніями; но, съ другой стороны, ученые, вынужденные къ молчанію здѣсь, нашли болѣе широкій интересъ въ изслѣдованіяхъ прошедшаго; отыскивая основныя иден исто-

рическаго развитія, они естественно искали ихъ корпей въ прошедшемъ, и къ поздивищимъ явленіямъ само собой должны были прилагаться послъдствія рышеній, принятыхъ относительно фактовъ основныхъ.

Но внутренніе политическіе вопросы при всіхъ недостаткахъ въ ихъ постановкі двадцатыхъ годовъ, естественно, однако, возникали въ общественномъ развитіи, и потому должны были возвратиться въ послідующемъ его ходів. Заслоненные въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ, опи, однако, продолжаютъ жить, о нихъ помышляетъ (какъ, напр., о крестьянскомъ вопросів, хотя безплодно) сама власть, а наконецъ, ихъ практическія требованія отчасти осуществляются въ послідующія десятилітія,—въ "періодъ реформъ".

Сравнивая, далье, вторую четверть въка съ послъдующимъ временемъ нельзя не видъть, что изученія "народпости" чрезвычайно расширились противъ сороковыхъ годовъ. Выше мы указали, какъ развивалась наша исторіографія отъ Карамзина до Соловьева. Начавъ съ изображенія родового быта, Соловьевъ въ послъдующихъ историческихъ періодахъ сталъ опять по преимуществу историкомъ государства-но уже не патріархальнымъ, какъ Карамзинъ, а раціоналистическимъ. Славянофилы пришли къ другой постановкъ вопроса. Виъсто родового быта и его явленій, они находили въ древней русской исторіи господство общины, и старое государство понимали какъ особый любовный союзъ цвлой великой общины, земли, съ властью; этотъ союзъ существоваль, по ихъ мивнію, въ теченіе всего древняго періода, разорванъ былъ Петромъ Великимъ и долженъ былъ возстановиться, когда русскій народъ возвратится къ истиннымъ началамъ своей жизни, нарушеннымъ реформой: признаки возвращенія они видели, между прочимъ, въ своемъ собственномъ образъ мыслей.

Дальнъйшее развитіе исторіографіи принесло новую точку зрѣнія, которая была одиноково и результатомъ самаго хода науки и отголоскомъ возроставшихъ народныхъ или народническихъ стремленій. Это была такъ-называемая федеративная теорія, въ особенности изложенная Костомаровымъ. Эта теорія, почувствованная уже давно, прежде всего становилась въ противорѣчіе съ историками государственной централизаціи, выставляя кромѣ потока государственнаго развитія потокъ народной жизни, не всегда сливавшійся съ первымъ; она не принимала, что народъ, разъ создавъ государство, уже отказался отъ своей автономіи и отдавалъ ее безповоротно въ руки государства; она не считала государства такимъ идеальнымъ учрежденіемъ, которое

создается разъ навсегда и остается непогръшимымъ авторитетомъ, а напротивъ видъла въ немъ учреждение съ временными формами, характеръ которыхъ опредъляется—въ высшей инстанціи-представленіями и потребностими массъ, — и защищала для этихъ массъ право самоопредъленія. То, что въ народныхъ движеніяхъ прошедшихъ въковъ для теоріи централизаціонной казалось только "анти-государственнымъ" элементомъ, здъсь являлось отраженіемъ естественныхъ инстинктовъ народной жизни, которые, правда, могли принимать ложное направленіе, но сами по себъ были законны и становились анти-государственными только потому, что въ существовавшемъ государствъ не находили себъ правильнаго удовлетворенія. Народныя движенія стараго времени обозначали не борьбу стараго отживающаго элемента (народной автономіи) съ новымъ (государствомъ), которому одному принадлежитъ будущее, а напротивъ борьбу двухъ элементовъ, изъ которыхъ каждый имфетъ свое право; если по обстоятельствамъ времени, по наличнымъ силамъ, фактическій исходъ борьбы оканчивался въ пользу государства, то опъ не уничтожалъ въ будущемъ возвращенія народнаго вопроса и новаго его р'яшенія.

Съ другой стороны, федеративная теорія сталкивалась и съ славянофильской точки зрѣнія. Между ними было не мало общаго въ нъкоторыхъ положеніяхъ, и также въ томъ, объихъ вопросъ о народъ былъ не только дъломъ размышленія, но и впушеніемъ чувства; но была и значительная разница. Для славянофиловъ та русская земля, та великая община, въ которой они видели основание своего національнаго идеала, была земля и община великорусская; средоточіемъ русской исторіи дѣлалась Москва, священный символическій городъ, которому они давали почти мистическое значеніе. Теорія федеративная также знала это значеніе земли, по какъ въ древней Руси она видъла федерацію автоматических вемель, такъ не теряла ихъ изъ виду и въ дальнъйшемъ движеніи исторіи. Съ теченіемъ времени земли теряли свою отдёльность, сливались въ большія массы, наконецъ въ единое государство, но не уничтожались, и русская нація не была однородное цълое, къ которому удобно было бы примънить московскіе идеалы XVII-го вѣка. Русская народность, кромѣ великорусской, имфетъ другія обширныя вфтви, каковы Малоруссія и Бѣлоруссія, которыя и старой исторіей, и языкомъ, и бытомъ значительно отличаются отъ великорусской массы, и соединенныя съ последней отчасти при исключительныхъ условіяхъ, отчасти только въ поздитишее время, не могутъ принимать московской мърки, и, мало того, -- по праву народности развивать свои особенныя черты, — должны въ этомъ отношеніи имѣть извѣстный просторъ и льготу. Въ этихъ условіяхъ московская символика не имѣетъ смысла для иньлиго русскаго народа; она должна ограничиться предѣлами своего племени, и предоставить другимъ племенамъ свойственное имъ развитіе; пунктомъ соединенія цѣлаго вілется не московскій XVII-й вѣкъ, а скорѣе новая Россія.

Если здѣсь въ образованіе историческихъ и этнографическихъ мнѣній вмѣшивались наконецъ и непосредственныя живыя вліянія — начинавшееся броженіе общественныхъ стихій, то еще яснѣе было это вмѣшательство въ области литературы.

Романтизмъ смънился у насъ направленіемъ, обратившимся къ изученію и изображенію народной жизни. Наше обращеніе къ "народности" шло параллельно подобному же явленію, которое возникало тогда въ разныхъ краяхъ Европы: здѣсь оно обнаруживалось или прямо въ видъ политическаго "принципа національностей", или въ видъ общественнаго движенія, которое было съ одной стороны реакціей космополитическому началу революціи (и здѣсь имѣло свою консервативную сторону), а съ другой реакціей противъ нивелирующаго абсолютизма и стремившагося возродиться феодализма (и здёсь оно было демократическимъ и прогрессивнымъ). Въ нашей жизни, въ рукахъ авторитета, это же стремленіе создало систему оффиціальной народности. Но рядомъ съ нею возникали народные интересы среди самого общества. Свободные отъ предвзятой консервативной тенденціи оффиціальной системы, они скорѣе обращались къ народу для самого народа, исходя отъ непосредственнаго чувства къ родинъ и отъ неясныхъ мечтаній о благь народа, въ которомъ начинала чувствоваться національная сущность государства. Движеніе это въ началѣ было весьма неопредъленное и стихійное; --мы видѣли, какъ историки, по теоретическимъ указаніямъ науки, искали проникнуть въ смыслъ народнаго бытія, какъ самоучки-этнографы и археологи пытались понять старину и настоящій народный бытъ, и т. д.; но здорован сила движенія выразилась въ особенности въ литературъ, оригинальными, яркими произведеніями, которыя сразу начали новый литературный періодъ, — произведеніями Гоголя. Народная жизнь въ первый разъ заняла прочное мъсто въ литературъ и для ея изображенія въ первый разъ нашлись настоящія краски въ школь Гоголя. Такимъ же явленіемъ было возникновеніе славянофильства, гдф интересъ къ народу принялъ спеціально-московскій оттінокъ. Наконецъ, то же движеніе выразилось возникновеніемъ малорусской литературы: оно было совершенно параллельно славянскому возрожденію, и любопытно тамъ

болъе, что если народности западно-славянскія находили особый стимуль въ томъ, что были окружены и подавляемы чужой народностью, къ которой принадлежала и государственная власть, то здёсь областная литература возникала въ государстве той же русской народности. Ихъ старая исторія была одна, новая — шла вывств, но въ промежутокъ ихъ раздъленія легла спльная разпица между стверомъ и югомъ, и последній выделился въ такую особность, которая уже чувствовала свое различе отъ великорусскаго племени и не находила удовлетворенія своимъ народнымъ инстинктамъ въ простомъ сліяніи съ сѣверомъ. Малорусская литература брала своимъ содержаніемъ поэтическіе мотивы своего быта и своей южной исторіи — за періодъ отдъльности отъ съвера, собственно и положившій самый яркій отпечатокъ на эту народность. Этнографическое изучение встръчалось здъсь съ явлениемъ, для котораго пужна была совершенно иная мърка. Случилось, что одинъ изъ самыхъ талантливыхъ представителей малорусской литературы быль вивств и замвчательнымь историкомь: въ немъ нашла своего главнаго представителя федеративная теорія въ древней русской исторіи. Объясняя внутреннія политическія отношенія въ древней Руси, теорія служила въ то же время и для объясненія основаній малорусской народной исторіи.

Событія польскаго возстанія вызвали еще повое явленіе того же порядка, — вопрось западно-русской народности, явившійся въ послідніе годы какъ реакція польскому національному господству. Къ сожалівнію, и тоть, и другой вопросы до послідняго времени не были доступны свободной критикі, и, напротивь, стали предметомъ реакціонной эксплуатаціи, которая только запутывала ихъ и бросала на нихъ фальшивый світь. Ніть соминія, что когда кончится эта эксплуатація малорусскаго, біторусскаго, а также и польскаго вопроса и откроется возможность опреділить настоящее положеніе діла, то для исторической науки предстоить еще задача правильніве объяснить многое и въ прошедшемъ.

Новыя колебанія произошли и въ отношеніяхъ къ западнославянскому вопросу. Изученіе славянства у насъ развилось, вкратцѣ, слѣдующимъ образомъ. До учрежденія славянскихъ каоедръ въ университетахъ (1835) и до посылки нѣсколькихъ лицъ для спеціальнаго изученія славянскихъ земель,—знакомство съ славянскимъ міромъ было у насъ весьма ограниченное. Немногіе ученые, какъ Востоковъ, Кеппенъ, Калайдовичъ, знали движеніе новѣйшихъ славянскихъ литературъ; еще немногіе другіе имѣли о немъ болѣе или менѣе неопредѣленныя представ ленія. Правильное изученіе началось только со введеніемъ этого предмета въ университетскій курсъ филологіи.
Эти первые русскіе слависты сдълали очень много для сла-

вянскихъ изученій и для установленія славянов'єд'єнія въ Россіи, но меньше сдълали для объясненія общественныхъ и политическихъ славяпо-русскихъ отношеній. Сами они, изъ общенія съ западно-славянскими литературами, находившимися тогда въ процессъ возрожденія, вынесли романтическія представленія о великомъ значеніи народности, о славянскомъ братствъ и "взаимности", но безъ достаточно яснаго представленія о томъ, чёмъ практически должна была выражаться эта взаимность. Но внъ ученой славистики, идеи о славянскомъ братствъ приводили къ панславистическимъ мечтаніямъ, хотя мало или совствить не проникавшимъ въ литературу, какъ у Хомякова (стихотвореніе "Орелъ"), Погодина, въ Кирилло-Меоодіевскомъ кружкѣ Костомарова. Славянофильская школа нитала къ этимъ панславянскимъ мечтаніямъ теплыя сочувствія; впоследствін въ ея изданіяхъ ("Р. Бесъда") приглашены были къ участію представители западнаго славянства; западный кружокъ относится къ этому панславизму не только съ равнодушіемъ, но даже враждебно. Дъло въ томъ, что казалось неяснымъ содержание этого славянскаго единства: его защитники у насъ, какъ Погодинъ (иногда славянофилы), являлись въ домашнихъ вопросахъ приверженцами оффиціальной народности или археологическими консерваторами, и для непосвященныхъ и постороннихъ (какъ былъ западный кружокъ) союзъ съ славянствомъ казался только подкръпленіемъ этого направленія. Славянофилы отвергали западъ и противопоставляли ему востокъ и славянство; но что дали бы последние взамень общечеловъческаго просвъщенія, котораго западъ былъ дъятелемъ? Наконецъ, славянскія мечтанія увлекали умы въ какое-то фантастическое будущее, когда въ настоящемъ русскому обществу предстояло обезпечивать свои самые настоятельные интересы.

Новый оттёнокъ взглядовъ на славянскія отношенія явился съ новымъ поколёніемъ славистовъ, при ближайшемъ знакомствѣ съ жизнью возрождающагося славянства. Путешествія въ славянскія земли стали дѣломъ довольно обыкновеннымъ; слависты второго поколѣнія могли являться туда болѣе приготовленными или предупрежденными, и хотя у многихъ держалось еще прежнее романтическое отношеніе къ мелкимъ народнымъ литературамъ, но у другихъ являлись впечатлѣнія, не совсѣмъ похожія на прежнее. Были молодые слависты, которые, не увидѣли въ славянскомъ мірѣ той могущественной силы, которою нѣкогда грозился пан-

славизмъ; "единая семья" славянскихъ народовъ оказалась раздроблена и языкомъ, и религіей, и степенью развитія, и политическими интересами; идея "славянской взаимности" была заявлена, но взаимность сдълала мало успъховъ. Въ славянскомъ мірѣ очевидно не было единства, и слависты новаго поколѣнія приходили къ убъжденію, что это единство можетъ быть утверждено только однимъ способомъ — господствомъ или гегемоніей Россіи, или на первый разъ введеніемъ русскаго языка, какъ общаго литературнаго языка для всёхъ славянскихъ племенъ; никакія другія средства не помогуть делу, и усилія славянскихъ племенъ создавать и развивать свои литературы безполезны, даже вредны, потому что отдаляють время объединенія посредствомь русскаго языка. Нельзя придавать большой цены явленіямъ современной западно- и южно-славянской литературъ; въ каждой отдъльной народности литература слишкомъ тъсна, чтобы обнять всеславянскій интересъ, чтобы дать средства для широкихъ созданій поэзіи и науки... Была ли вѣрна или невѣрна новая точка зрѣнія, но любопытна была такая перемѣна понятій въ средѣ самой школы, въ короткій промежутокъ болье олизкаго знакомства съ положениемъ вещей. Разница въ основномъ принципъ была слишкомъ ощутительна. Въ прежнее время, приверженцы славянской идеи радовались возникновенію славянскихъ литературъ, какъ возрожденію народностей, и ихъ разнообразіе казалось тѣмъ разнообразіемъ діалектовъ древней Греціи, которое служило къ большему богатству и красотъ греческаго языка. Теперь, это разнообразіе казалось вавилонскимъ смѣшеніемъ языковъ, которое чѣмъ скорѣе кончится, тѣмъ лучше, т.-е. казалось почти тъмъ же, что видъли въ этомъ прежніе противники славянофильства.

Эта перемѣна отразилась и на домашнемъ "славянскомъ" вопросѣ. Славянофилы колебались въ своихъ отношеніяхъ къ развитію нашихъ мѣстныхъ литературъ, малорусской и бѣлорусской, въ своихъ отношеніяхъ къ польской народности. Они то признавали ихъ право на существованіе, то сомиѣвались... Въ теоріи и теперь повторялось слово "народъ", по обрусительныя наклонности пе разъ становились въ противорѣчіе съ этимъ словомъ.

Въ 1867-мъ происходилъ славнискій съвздъ на московской этнографической выставкв. Есть книга, разсказывающая объ этомъ съвздв, о торжественныхъ встрвчахъ, объдахъ, концертахъ, длинныхъ рвчахъ, заявленіяхъ братскихъ чувствъ и т. д. Но, вообще говоря, значеніе съвзда осталось нёсколько двусмысленно: "братья" увидъли въ своемъ путешествій не только то одно, что хотёли

имъ показать, и едва ли убѣдились въ томъ, въ чемъ хотѣли увѣрить ихъ славянофилы, старые и новые. Въ людяхъ непредубѣжденныхъ съѣздъ подтвердилъ недовѣріе къ фантастическимъ изображеніямъ славянскаго вопроса. Между восточными и западными "братьями" обнаруживались педоразумѣнія, которыхъ нельзя было скрыть.

Такъ, и съ этой стороны практическая жизнь освъщала новымъ свътомъ вопросы народные и племенные, и открывала дъйствительныя отношенія, которыхъ не видно было въ прежнемъ теоретическомъ идеализмъ.

Наконецъ, новыя стороны народной жизни открыты были изученію и сознанію событіями внутренней исторіи последняго времени. Центральнымъ и основнымъ изъ нихъ была крестьянская реформа. Нътъ сомнънія, что источникомъ ея были два побужденія: правственное — сознаніе общественной несправедливости, низводившей громадную часть господствующей націи въ положение безправной и угнетаемой массы, и матеріальное—сознаніе явнаго вреда для государства отъ неправильныхъ экономическихъ отношеній. То и другое выростало издавна въ обществъ, - исторію этого сознанія можно ясно прослъдить въ теченіе посл'єдняго стол'єтія. Т'ємъ не мен'є, оно стало бол'є или менње отчетливо только съ самымъ началомъ реформы, когда въ первый разъ явилась возможность открыто говорить объ этомъ предметъ. Еще памятно недавнее время, когда предстоявшее ръшеніе крестьянскаго вопроса наполнило наше полусознательное существованіе невиданнымъ оживленіемъ, въ которомъ высказались разнообразныя понятія и тенденціи, надежды и досады, вызванныя ожидаемымъ преобразованіемъ, и вмѣстѣ съ тьмъ стало возможно и началось серьезное изследование. Вопросъ былъ такъ важенъ, касался такъ глубоко народной и государственной жизни, что можно безъ преувеличенія сказать, что наше изученіе этой жизни, наше "самосознаніе" начинается только съ тъхъ поръ, какъ разръшался крестьянскій вопросъ. Въ самомъ дълъ, о какомъ "самосознаніи" могла быть рѣчь, когда десятки милліоновъ коренного народа имперіи были юридически, государственнымъ закономъ, устранены отъ всякой возможности какого-либо образованія, какого-нибудь иного сознанія, кром'є гнетущаго чувства своей безпомощности и беззащитности. Кръпостная реформа впервые дозволяла понимать "народъ" въ томъ смыслъ, въ какомъ ему могло быть приписано нравственное значение, когда слово "народъ", какъ обозначение національной идеи, перестало быть странной фикціей, двусмысліемъ и печальной ироніей.

Признаніе гражданскаго достоинства за крѣпостнымъ "народомъ" не могло не сопровождаться большимъ вниманіемъ къ исторической судьбъ народныхъ массъ. Такъ федеративиая теорія, высказанная именно въ этотъ неріодъ освобожденія, исправляла или дополняла въ этомъ смыслъ прежніе взгляды — историковъ государственности в историковъ славянофильскихъ. Исторія народныхъ движеній, козачества, крестьянскихъ возстаній, до тъхъ поръ темная, получала свое объясненіе; это была уже не исторія излишнихъ и только вредныхъ броженій "противо-государственпаго начала", - напротивъ, историкъ паблюдалъ здъсь проявленія подлинной народной стихів, естественныхъ народныхъ влеченій, и находилъ имъ объяснение, почти оправдание. Въ такомъ же смыслѣ началось - опять современно съ крестьянской реформой, - изученіе другого народиаго явленія, раскола. Прежняя исторія трактовала расколъ исключительно только съ точки зрѣнія богословской полемики и оффиціальной народности: это былъ своего рода религіозный бунть толпы, темь более упорной, чемь более она была невъжественна; правительства неизмънно преслъдовали этотъ бунтъ въ теченіе двухсоть літь; къ сожалітнію, преслівдованіе большей частью было безуспінню, хотя необходимо и справедливо, потому что заблужденіе, доходившее до последнихъ крайностей, было вредно и для государства и для неркви. Теперь исторія впервые отнеслась къ расколу безпристрастно, но крайней мфрф безъ предвзятаго осужденія. Она старалась возстановить быть, понятія и обстоятельства, при которыхъ возникалъ расколъ, и приходила къ заключенію, что онъ имфлъ свои основанія вовсе не въ буптовскихъ наклонностяхъ невѣжественной массы, а въ условіяхъ времени, — что по всему характеру тогдашняго религіознаго быта народъ могъ естественно придти къ темъ понятіямъ, которыя казались такъ странны новейшему обличенію и вовсе не были странны въ XVII-мъ вѣкѣ. Изслъдованіе пошло еще далье. Разсматривая ближе народное міровоззрѣпіе семнадцатаго вѣка, при началѣ раскола, оно находило, что тв поиятія, которыя потомъ стали считаться особенностью раскола, были вообще тогданней народной религіей. Корпи ея лежали далеко въ предшествующихъ въкахъ, когда христіанство впервые установилось прочно въ умахъ парода, но - при бъдпости просвъщения - установилось не въ чистотъ строгой догматики, а подъ вліяніемъ старыхъ преданій и грубаго быта. Религіозныя воззрѣнія тѣхъ временемъ върно характеризуются словомъ "двоевъріе", которымъ упрекалъ свое время старый благочестивый писатель, и гдв смвшались оба источника народныхъ

върованій — преданія, упъльвшія отъ язычества, и новые предметы поклоненія, принесенные христіанствомъ. Н'єкогда "двоевъріе" было принадлежностью всей народной массы; поздиже расколь, въ началъ своемь, быль также своего рода народной религіей, упорно хранившей вижшиюю церковную старину; Никоновское исправление книгъ должно было отвергнуть многое въ этой старинъ, такъ какъ опа дъйствительно отступала отъ настоящихъ церковныхъ правилъ. До тъхъ поръ народъ спокойно держался стараго обычая; многія его заблужденія разд'вляли даже лица изъ высшей іерархіи. Когда, при Никонъ, употреблено было принужденіе, народъ естественно бросился на защиту старины, въ которой искренно видълъ "истинную въру". Дальнъйшія преслъдованія вывели расколь изъ естественнаго развитія; подъ анаеемой и правительственнымъ гоненіемъ, онъ, предоставленный собственнымъ средствамъ, рисковалъ на всевозможные религіозвые толки, впадая въ самыя разнообразныя заблужденія, но во все продолжение гонений твердо стояль за то, что считаль своимъ религіознымъ правомъ.

Подобное объяснение раскола было совершенно не похоже на прежнія, безъ сомнѣнія было ближе къ истинѣ и обнаруживало больше теплаго участія къ народу. Въ параллель этому въ литературъ высказалось и новое отношение къ современному расколу, -- заявлена потребность въ религіозной терпимости, необходимость иного порядка въ церковной администраціи и вообще иныхъ отношеній церкви къ государству. Въ этомъ вопрост большая заслуга принадлежить славянофильскими изданіямь, здішнимъ и заграничнымъ, которыя очень върно и настойчиво указывали слабыя стороны существующихъ отношеній. Собственно говоря, здфсь было не много новаго, потому что не только вопросъ въротериимости, но и вопросъ о положении нашей церкви въ государствъ давно былъ достаточно ясенъ для людей образованныхъ, но важно было, что эти мивнія были заявлены въ литературь. Критическая сторона славянофильскихъ мненій въ этомъ вопросе (насколько она была высказана Ив. Аксаковымъ въ статьяхъ "Двя", "Москвы", "Москвича", "Руси", и Самаринымъ, въ его характеристикъ личности и мнъній Хомякова) не можеть не возбуждать сочувствія.

Предметь, затронутый здѣсь, имѣль великую важность, какъ для историческаго, такъ и для современнаго практическаго уразумѣнія русской жизни. Начало къ которому сводятся въ послѣднемъ результатѣ новыя мнѣнія, есть, конечно, начало терпимости или свободы совѣсти, и еслибы мы искали источниковъ

этихъ миѣній — осуществленіе которыхъ могло бы составить высоко важный моментъ нашего "самосознанія", — едва ли бы мы нашли этотъ источникъ гдѣ-нибудь, кромѣ идей европейской образованности. Къ сожалѣнію, мы не находимъ его въ преданіяхъ нашей исторіи 1), и находимъ долгую, упорную и славную борьбу изъ-за этого начала въ исторіи западной, которая и передаетъ намъ въ этомъ отношеніи свои уроки.

Далъе. Къ послъднимъ годамъ принадлежитъ также особенное распространеніе изученій новъйшей исторіи. До сихъ поръ, кром'в исторіи чисто оффиціальной, другая не существовала. Единственнымъ средствомъ, какимъ пріобрѣталось пониманіе новѣйшаго общественнаго развитія, -- было изученіе литературы, та литературно историческая критика, которая возникла у писателей двадцатыхъ годовъ, потомъ продолжалась въ трудахъ Полевого, и паконецъ особенно у Бълинскаго. Вслъдствіе теоріи, что литература есть выраженіе общества, историческій обзоръ художественной литературы дёлался рамкой для исторіи самаго общества, но, конечно, только въ той степени, насколько последняя въ нее входила. Рамка была, однако, тъсна: наша литература, не свободная и до сихъ поръ, не была полнымъ выраженіемъ общества, и исторія поэтическихъ произведеній не разъясняла достаточно его внутреннихъ отношеній. Поэтому, начавшееся последніе десятки леть изученіе исторіи домашней, закулисной, прошлаго и нынфшияго вфка, явилось какъ нфчто совершенно новое, и, повидимому, возбудило большое вниманіе: какъ ни былъ этотъ матеріалъ большею частію отрывоченъ и безсвязенъ, онъ все-таки даваль множество любопытныхъ извъстій, недоступныхъ прежде. Дъйствительная исторія очень затруднительна и до сихъ поръ, и даже многое изъ упомянутыхъ матеріаловъ могло являться въ печати только ради своей безсвязности и отрывочности. Но при всъхъ неблагопріятныхъ условіяхъ разработки матеріала, онъ самъ по себѣ былъ важной новостью: то, что прежде было извъстно лишь по преданіямъ, или узнавалось только изъ иностранныхъ книгъ, становилось общедоступнымъ. Это была ве-

<sup>1)</sup> Находить упомянутый источникь вь воззрѣніяхъ "парода"—едва ли возможно: терпимость парода къ расколу, раскольничьнхъ секть другь къ другу, объясняется, кажется памъ, тѣмъ долгимъ общимъ угнетеніемь, крѣностиммъ, церковнымъ и чиновничьнмъ, которое солижало ихъ въ общей антиватіи къ этому гнету, или же объясняется индифферентизмомъ. По крайней мѣрѣ, эти причини играютъ важную роль, и если въ пародномъ быту наши этнографы указываютъ примѣры вѣротерпимости, то эти инстинкти еще должны воспитаться до сознательнаго правила. Приномнимъ вражду раскольничьихъ сектъ или педавніе случаи панаденій на штундистовъ.

ликая разница съ тѣмъ, что было въ сороковыхъ годахъ, даже два десятилѣтія назадъ. Такъ нашему "національному самосозпанію" недоставало тогда даже самыхъ существенныхъ свѣдѣній о нашей недавней исторіи...

Наконецъ, новый періодъ нашей общественности, особенно заявленіе крестьянской реформы, дали мѣсто еще одному обширному изученію — экономическому. Оно началось, правда, еще раньше, но, крайне стѣсненное прежде въ примѣненіи къ положенію крѣпостного населенія, теперь впервые ставилось серьезнымъ образомъ какъ относительно собиранія матеріала, такъ и относительно его разъясненія. Когда работали крестьянскіе комитеты и редакціонныя коммиссіи, вопросъ дѣятельно разработывался и въ литературѣ. П опять, какъ самое пониманіе ненормальности крѣпостного быта было въ значительной степени воспитано европейской образованностью, такъ теперь европейская наука давала опору теоретическимъ рѣшеніямъ.

Этоть новый предметь общественнаго изученія быль едва ли не важивишимъ изъ всвхъ предшествующихъ по богатству указаній для уразумінія народной дійствительности. Въ первый разъ въ литературъ, и въ мнъніяхъ общества, раскрывалась истинная картина народнаго быта, разоблачаемая отъ умолчаній и отъ лицемърнаго прикрашиванья; историческія и современныя мрачныя стороны народнаго быта въ первый разъ открыто указывались общественной совъсти и еще болье возбуждали сказавшееся сочувствіе къ народной массъ. Вліяніе этого изученія и впечатльніе крестьянской реформы отразились на самыхъ различныхъ сторонахъ общественныхъ понятій. Броженіе политическихъ идей, прошедши съ двадцатыхъ годовъ ступени романтическаго либерализма, тяжелыхъ сомнъній, философско-историческихъ изслъдованій, устанавливалось въ реальный интересъ обще-народнаго развитія. Экономическая справедливость, которая становилась исходнымъ пунктомъ новыхъ понятій, уже заключала въ себъ ръшеніе другихъ вопросовъ народной жизни. Освобожденіе — чтобы быть логически вфрнымъ-предполагало цфлый рядъ новыхъ преобразованій, которыя только и делали его действительнымъ: необходимость общественной равноправности для народа — въ правъ равнаго суда и участія въ земскомъ самоуправленій, въ правѣ на образованіе, — эта необходимость не представляла сомнёнія для людей, искренно искавшихъ общественнаго улучшенія. Мы видъли, какъ нравственное вліяніе крестьянской реформы отразилось на оживленіи м'єстныхъ народностей особенно малорусской, въ основаніи котораго лежало то же стремленіе образованныхъ

классовъ сблизиться съ народомъ и служить его правственнымъ интересамъ. Обществу, которое такъ долго обвиняли въ отдѣленіи отъ народа, открывалась теперь возможность завязать съ нимъ нравственную связь, которой безъ сомнѣнія суждено развиться въ практически-дѣйствительную связь, а эта послѣдняя только и можетъ быть основаніемъ настоящей, а не воображаемой національной образованности.

Не будемъ говорить о рядѣ другихъ реформъ, отмѣтившихъ прошлое царствованіе, — реформъ въ судѣ, администраціи, печати, земствѣ, городахъ. Эти реформы, отчасти задуманныя подъ очевиднымъ вліявіемъ европейскихъ взглядовъ и учрежденій (какъ реформа судебная), тѣсно связаны съ крестьянской реформой, какъ послѣдовательное ея продолженіе, и имѣли подобное же дѣйствіе: онѣ раскрывали еще разъ народную жизнь съ такой реальной ясностью, какой еще не достигало литературное изученіе. Затѣмъ, до какой степени были необходимы эти преобразованія, или насколько ихъ дальнѣйшая судьба удовлетворила ихъ первой идеѣ и ожиданіямъ общества, — объ этомъ безпристрастный читатель можетъ найти достаточно указаній въ литературѣ послѣднихъ годовъ.

Во всемъ этомъ движеніи, совершавшемся со времени Крымской войны, проявлялось уже не мало признаковъ дъйствительнаго самосознанія, въ серьезномъ смыслѣ этого слова, и сравнивъ то, что было пріобрѣтено теперь въ этомъ отношеніи, съ пояятіями сороковыхъ годовъ, нельзя не увидѣть большой разницы. Много, что было тогда однимъ теоретическимъ предположеніемъ, становилось дѣломъ практической жизни; реформы, о которыхъ едва позволялось помышлять литературѣ, совершались на дѣлѣ, изученіе "народности" сдѣлало несомнѣнные успѣхи въ историческихъ, бытовыхъ и экономическихъ изслѣдованіяхъ; началась впервые нѣсколько открытая работа общественнаго мнѣнія и литературы по предметамъ внутренней политики.

Но уже вскорѣ въ исполненіи преобразованій, возбуждавшихъ столько ожиданій, стала, болѣе и болѣе очевидно, брать верхъ реакція консервативныхъ элементовъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ въ развитіи общественнаго мнѣнія является новый поворотъ.

Рядомъ съ тѣми уснѣхами, которыми уже начали у насъ гордиться вслѣдствіе начатыхъ преобразованій, въ одной части общества и литературы развивается сильный скептицизмъ, который недовѣрчиво относился къ ходу вещей и прослылъ "отрицаніемъ".

Объ этомъ отрицаніи, или противъ него, было наговорено и еще говорится такъ много враждебно-фальшиваго, что, быть можеть, не излишне сказать нъсколько словъ объ его истинномъ смыслъ. Прежде всего, "отрицательное направленіе" имѣло различные предметы и уровни; съ конца пятидесятыхъ годовъ въ числъ его представителей стояли нѣсколько замѣчательнѣйшихъ писателей нашихъ (начиная, напр., съ Добролюбова и кончая Салтыковымъ), затьмъ отрицаніе получало другой особенный типъ въ младшемъ покольній, послужившій предметомъ обличенія для столькихъ романистовъ и публицистовъ, и подъ конецъ изуродованный ими до потери человъческаго образа. Въ числъ обличителей "отрицанія" стали въ первомъ ряду даже лучшіе писатели прежняго періода, какъ авторъ "Отцовъ и Дѣтей", который самъ еще незадолго передъ тъмъ съ сочувствіемъ рисовалъ отрицательные типы прошлаго періода и который теперь въ личности Базарова, конечно, изображалъ людей, дъйствовавшихъ около 1860 года. Въ послъднее время вражда къ "отрицанію" доходить до того, что въ эту категорію относять вообще всякую попытку независимой критики, всякое сомнъніе въ върности охранительнаго идеала или въ обширности нашихъ гражданскихъ успъховъ, всякое несогласіе съ грубымъ національнымъ самодовольствомъ и самохвальствомъ. Публицисты извъстнаго свойства не уставали обвинять въ "отрицаніи" и заподозривать огуломъ все, что не принимало ихъ реакціоннаго символа, и имъ долго върила не только мало развитая масса, но, къ сожалънію, и люди вліятельныхъ сферъ. Все то, что нъкогда испугалось начавшихся реформъ, при первомъ признакъ реакціи поспъшило стать за охранительные принципы и съ благонамфреннымъ негодованіемъ возстать противъ "отрицанія".

Здёсь не мёсто указывать всё источники и подробности этого направленія, объяснять частныя свойства и увлеченія нёкоторыхъ его оттёнковь; но нельзя не видёть, что вообще съ конца пятидесятыхъ годовъ и донынё, въ общественномъ мнёніи и въ литературё проходить—съ различной силой—черта сомнёнія и критики, предметомъ которыхъ служить современное состояніе русской жизни.

Для опредъленія сущности явленія не требуется большихъ объясненій. Въ глубинъ отрицанія лежали весьма ясные положенія и идеалы, и желчныя проявленія скептицизма вызывались накопившимся нетерпъливымъ ожиданіемъ реформъ, которое не было удовлетворено ни ходомъ преобразованій, ни настроеніемъ общества, или скрытно враждебнымъ, пли сантиментально поверх-

ностнымъ и готовымъ вернуться на старую дорогу, еслибы такъ сложились обстоятельства. "Отрицаніе" именно было слѣдствіемъ правственнаго вліянія крестьянской реформы. Эта давно жданная лучшими людьми реформа своей основной идеей производила на нихъ столь сильное впечатлѣніе, что невозбужденное чувство не удовлетворялось ни слишкомъ нерѣшительными мѣрами, ни слишкомъ легкимъ отношеніемъ къ дѣлу даже со стороны такъ-называемаго прогрессивнаго общества. Недовольство было вполнѣ естественно, если приномнить всѣ обстоятельства дѣла. При нервыхъ возникшихъ сомнѣніяхъ естественно представлялся прошедшій долгій застой, который слишкомъ вошелъ въ нравы и грозилъ остановить начавшееся дѣло на полдорогѣ... Дѣйствительно, прошло немного лѣтъ, и опасенія стали почти оправдываться 1).

"Просто, мы возмужали и пришли кътому возрасту, когда и человъкъ и народъ пачинають отдавать отчеть себь въ томь, что сублаль и делаетъ-оттого мы стали строже и къ себъ и къ другимъ: стали пытливъе и недовърчивъе. Словомъ, настунило время разсудка, анализа, критики. Этотъ поворотъ въ нашей жизни начался полнымъ отрицаніемъ, сомивніемъ во всемъ, даже въ нашихъ юношескихъ силахъ, и очень немногіе поняли пастоящій смысль этого явленія. Въ литературъ, въ отдальныхъ мизніяхъ послышалась тогда (хоть это было и очень педавно) та странная, нестрая разноголосица, то смъшеніе языковь, которыя наполишли собою послѣднее десятильтие и которыхъ замирающие отзывы слышатся еще и до сихъ норъ. Большинство не вынесло общаго скепсиса, овладъвнаго всъмъ и всъми. Оно испугалось той видимой пустоты, которую въ немъ оставляло скентическое направление времени, и отъ общаго кораблекрушенія предапій, готовыхъ убѣжденій, пепередуманныхъ вѣрованій, каждый спасался куда могь и какъ могь. Отъ действительности кто бежаль въ прошедшее и на немъ успоканвался, разумфется подкрасивъ его по своему крайнему разумбийо; кто бъжаль въ будущее и въ него перенесъ все то, чего недоставало въ настоящемъ. Самое незначительное число осталось при настоящемъ, смотрело на него прямо и старалось разгадать его разумныя требованія...

"Скентическое направленіе—пеобходимый результать отжитого прошедшаго, необходимый прологь ка зарождающемуся будущему,—произвело на насъ благодѣтельное дъйствіе. Недавно еще высказывалось оно рѣзко, отвлеченно, а теперь мы можемъ уже отчасти провидѣть его результаты сквозь хламь и соръ, которымъ еще завалена наша литература. Такъ мы быстро идемъ впередъ! Опо, какъ медицинскіе иды, съѣло, сожгло въ насъ гнилые соки и очистило кровь. Когда ложныя вонятія, взгляды, стремленія, чувства, вся эта формалистика недавняго прошедшаго, въ которыхъ опо силилось увѣковѣчиться, мало-по-малу были расшатаны и разрушены, туманъ исчезъ изъ головы, и прежнія аксіомы сдѣлались по крайней мѣрѣ теоремами,—что оставалось дѣлать! Отбросить всѣ нелѣвые и узенькіе взгляды, всѣ изношенныя чувствійца, служившія теперь лишь для пріятнаго, по совершенно безполез-

<sup>1)</sup> Писателямъ сороковыхъ годовъ, которымъ становилось непонятно современное сомнѣніе, слѣдовало вспомнить, что нѣкогда говорили люди ихъ поколѣнія объ "отрицаніи" споего времени, о тѣхъ проявленіяхъ скептицизма, какія они видѣли въ свое время. Вотъ для примѣра отрывокъ, писанный въ сороковыхъ годахъ. Авторъ, объясияя причины тогдашнихъ проявленій скептицизма, говоритъ:

Человъкъ безпристрастный едва ли скажетъ, чтобы наша общественная действительность не доставляла слишкомъ много основаній для отрицательнаго направленія, чтобы даже самыя крайности его не были порожденіемъ другихъ крайностей. Противники скептическаго направленія (какъ еще недавно оказалось въ отношеній извъстной доли печати къ Салтыкову) не бывають достаточно правдивы, чтобы признавать эти основанія. И, взглянувъ безъ предубъжденія на источники разныхъ отраслей нынъшняго "отрицанія", не теряясь въ "пестрой разноголосицъ мнъній" и не смущаясь "видимой пустотой", которую онъ будто бы производитъ, мы найдемъ, что онъ ставитъ для нашего развитія новыя задачи и требованія. Въ практической жизни, начавшееся преобразование нашего общественнаго быта не удовлетворяло возбужденныхъ желаній, и будущій историкъ замітить, что въ этомъ скептицизм' нашего времени, который шель рядомъ съ реакціоннымъ движеніемъ, именно заключался върный инстинктъ развитія, и что ему предстояло смѣниться положительнымъ направленіемъ, но уже новаго, высшаго порядка.

Такъ, съ двадцатыхъ годовъ и донынѣ, шла постоянная работа общества надъ опредѣленіемъ своихъ элементовъ и ихъ должнаго устройства. Наиболѣе дѣятельна была эта работа въ царствованіе Александра II, когда правительственная иниціатива въ началѣ приняла открыто прогрессивное направленіе, и въ отвѣтъ на это началась оживленная дѣятельность самого общества. Цѣль еще далеко не достигнута: масса, хотя освобожденная, остается безъ нравственнаго обезпеченія, безъ образованія, безъ дѣйствія на нее образованныхъ классовъ и, слѣдовательно, почти безъ возможности участвовать сознательно въ высшихъ ннтересахъ національнаго развитія; общество не имѣетъ свободной иниціативы и простора для своей дѣятельности.

Въ такихъ условіяхъ и донынѣ трудно говорить о самосознаніи общества иначе, какъ разумѣя только разъединенное меньшинство наиболѣе образованныхъ людей, одушевляемыхъ общественнымъ интересомъ, — хотя теоретическія основанія этого самосознанія уже выработались до значительной ясности. Еще труднѣе было говорить объ этомъ въ сороковыхъ годахъ, когда кругъ

наго препровожденія времени, отказаться отъ предубъжденій, предрасположеній къ прошедшему и будущему, и серьезно приняться за дѣло, ища одной истины и ничего больше"... (1846).

Эти слова написаны какъ будто о нашемъ собственномъ времени.

такихъ людей быль еще тѣснѣе, когда невозможно было даже говорить объ основной необходимой реформѣ, произведенной теперь, когда гораздо ограниченнѣе былъ самый запасъ свѣдѣній объ историческомъ развитіи общества и народномъ бытѣ. Съдругой стороны, относительно способовъ, какими достигалось это самоопредѣленіе, должно замѣтить, что если въ своей сущности оно исходило отъ внутреннихъ побужденій развитія, то теоретическая его работа шла постоянно по слѣдамъ европейской науки и опыта.

Вотъ обстоятельства, которыя нужно имъть въ виду, опредъля историческое значение двухъ главныхъ литературныхъ школъ, которыя въ описываемое время образовались внъ системы оффиціальной народности. Усилія и стремленія тогдашней литературы имъютъ такимъ образомъ значеніе именно какъ переходъ отъромантизма двадцатыхъ годовъ къ нашему времени. Понятія и выводы этой литературы не могутъ не казаться намъ неполными, но все же они были великимъ успъхомъ противъ старой традиціонной точки зрънія: своими критическими требованіями эта литература доказывала несостоятельность системы оффиціальной народности и, оставляя позади старый романтизмъ, нашла болъе върную точку зрънія на народную и общественную жизнь, и послъдующее время шло тъмъ самымъ путемъ развитія, который— неръдко замъчательнымъ образомъ— предчувствовали лучшіе люди тогдашней литературы.

## VI.

## СЛАВЯНОФИЛЬСТВО.

Общій взглядъ и теологическая система славянофильства.

Въ то самое время, когда Чаадаевъ пришелъ къ крайнему скептицизму "Философскихъ писемъ", въ литературѣ подготовлялась точка зрѣнія, которая отличалась столько же крайнимъ увлеченіемъ въ совершенно противоположную сторону. Это было славянофильство <sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> Въ первомъ изданіи книги мы говорили, что "еще не пришло время для полной оцѣнки этого направленія", что оно "до нынѣ продолжаетъ свою роль въ литературѣ" и "его первые дѣятели отчасти дѣйствуютъ до сихъ поръ; другіе, которые сошли со сцены, еще не имѣютъ настоящихъ біографій; собранія ихъ сочиненій только начаты". Въ настоящее время многое измѣнилось: со смертію И. С. Аксакова отошель въ исторію послѣдній, младшій, представитель стараго славянофильскаго кружка. Исторія начинается для этого замѣчательнаго направленія,—хотя все еще далеко не полная, какъ бываетъ особенно у насъ неполна всякая исторія недавняго времени. Правда, настоящихъ біографій главныхъ дѣятелей славянофильства мы и теперь не имѣемъ; но законченная дѣятельность даетъ большую возможность вывоводовъ, и частію опубликованы многіе интересные матеріалы.

<sup>—</sup> Полное собраніе сочиненій И. Киртевскаго. Москва, 1861, 2 тома.

<sup>—</sup> Полное собраніе сочиненій А. С. Хомякова. М. 1861 и дал., и новыя изданія. Т. І, разныя статьи. Томъ ІІ. Соч. богословскія. (Прага и Москва). Томъ ІІІ—ІV. Соч. историческія.

<sup>—</sup> Сочиненія Ю. Ө. Самарина. Томъ І. Статьи разнороднаго содержанія и по польскому вопросу. М. 1887.—Томъ ІІ—ШІ. Крестьянское дёло до Высоч. рескрипта 20 ноября 1857 года,—по іюнь 1859 года. 1878, 1885.—Томъ V. Стефанъ Яворскій и Өеофанъ Прокоповичъ. 1880.—Т. VI. Іезунты и пр. 1887.

<sup>—</sup> Полное собраніе сочиненій К. С. Аксакова. Томъ І. (Второе заглавіе: К. С. Аксакова сочиненія историческія). М. 1861. — Т. ІІ. К. С. Аксакова сочиненія филологическія. Часть І. М. 1875. — Т. ІІІ: то же, часть ІІ. Опыть русской грамматики. М. 1880.

<sup>—</sup> Иванъ Серг. Аксаковъ въ его письмахъ. Часть первая. Учебные и служебные годы. Томъ І. Письма 1839—1848 годовъ. Съ портретомъ автора. М. 1888.—Томъ ІІ. Письма 1848—1851 годовъ. М. 1888.

По нашей задачь, мы ограничимся только тою частью ихъ дъятельности, которая принадлежитъ выбранному нами періоду. Понятно, что эта часть не была наиболье характеристична. Славянофилы, какъ и остальная литература, не могли въ то время высказать своихъ мньній достаточно полно; но и тогда они успьли выставить нькоторыя изъ главныхъ своихъ положеній и рызко выдылялись въ литературы какъ особая школа. Намъ приходится въ этихъ началахъ ихъ дъятельности наблюдать задатки дальныйшаго, болье общирнаго развитія ихъ мныній; изъ ихъ поздныйшей дъятельности мы заимствуемъ только немногія необходимыя указанія.

Въ послѣдующее время. — по причинамъ, о которыхъ упомянемъ дальше, — число приверженцевъ славянофильства стало больше; они составили даже какъ бы новую школу въ славянофильскомъ духѣ. Эти новые послѣдователи, хотя иногда значительно отступаютъ отъ первоначальной школы, придаютъ великое значеніе начинателямъ славянофильства, считаютъ ихъ ученіе цѣлымъ умственнымъ переворотомъ, вслѣдствіе котораго русская мысль получаетъ наконецъ самобытность и народность: это—новый періодъ, уничтожающій то подчиненіе Европѣ, которымъ такъ долго страдала наша образованность.

Это была мечта и самихъ славянофиловъ. При началѣ ихъ дѣятельности, имъ казалось, что они именно призваны свергнуть европейское иго и выставить знамя русской самостоятельной мысли, найти истинно народныя основы нашего общественнаго и умственнаго бытія и дать имъ силу. Новѣйпіе послѣдователи думаютъ, что они дѣйствительно это сдѣлали, и что не признаютъ этого только люди, лишенные пониманія, упорствующіе въ заблужденіи, или даже дурные патріоты. Славянофилы относятся

<sup>—</sup> Славянофильство и либерализмъ. Опыть систематическаго обозрѣнія того и другого. П. Линицкаго. Кіевъ, 1882.

<sup>— &</sup>quot;Константинъ Аксаковъ". "Въстникъ Евроин", 1884, мартъ, анръль.

<sup>—</sup> Вл. Соловьевъ. Очерки изъ исторіи русскаго сознанія. "Вѣстникъ Евроны", 1889, май, іюнь и д.

<sup>—</sup> Н. Пановъ. Славянофильство какъ философское ученіе. Жури. минист. просвѣщ. 1880.

<sup>—</sup> О. Миллеръ. Основы ученія первопачальныхъ слапянофилопъ. "Русская Мысль", 1880.

<sup>—</sup> Погодинъ. "Къ вопросу о славянофилахъ" (по новоду перваго изданія настоящей книги). "Гражданинъ", 1873. Также Э. Мамонова въ "Русскомъ Архивъ".

<sup>—</sup> Иностранные отзывы о славянофильствѣ за новѣйшее время: — Mack. Wallace, Russia (въ нѣмецкомъ нереводѣ: Russland. Leipz., 1879);—An. Leroy Beaulieu, L'Empire des Tsars, Paris, 1881, т. 1; — Tomaš G. Masaryk, Slovancké studie. I. Slavjanofilstvi Jv. Vas. Kirėjevského. Прага, 1889 (изъ чешскаго журнала Athenaeum).

къ этимъ людямъ обыкновенно съ высоком врнымъ пренебреженіемъ, ихъ эпигоны—съ озлобленіемъ  $^1$ ).

Пкола, извъстная впослъдствіи подъ именемъ славянофильства, образовалась около второй половины тридцатыхъ годовъ. Ея старъйшими представителями были братья Киръвевскіе (Иванъ Вас. 1806—1856), и Петръ Вас. 1808—1856), Хомяковъ (1804—1860); къ нимъ тъсно примыкали болье молодые: Дмитрій Валуевъ, умершій въ 1845 г.; Аксаковы: Константинъ (1817—1860) и Иванъ (ум. 1887); Ю. Ө. Самаринъ (ум. 1876); далъе, Кошелевъ, Елагинъ. Новиковъ, Чижовъ и др.

Казалось бы, что столь зам'вчательное явленіе въ исторіи нашей образованности, какимъ считаютъ славянофильство, должно имъть свои антецеденты въ предшествующемъ ходъ русской общественной мысли, но до сихъ поръ генеалогія славянофильскаго ученія не была хорошенько опредѣлена ни его послъдователями, ни противниками. Если видъть его сущность въ приверженности къ началамъ древней Руси, во враждъ къ Петровской реформъ, то очень длинный рядъ предшественниковъ его можно найти въ теченіе всего XVIII-го віжа между людьми, у которыхъ сохранялась или непосредственная память, или преданья о временахъ до-Петровскихъ, — этотъ рядъ можно было бы начать пожалуй отъ царевны Софьи и стръльцовъ, и далъе считать въ немъ царевича Алексъя; русскую партію при Аннъ и Елизаветъ; людей стараго въка при Екатеринъ, какъ князь Щербатовъ; далъе, Шишкова и "Бесъду". Какъ ни странны были бы многія изъ этихъ аналогій, онъ не были бы лишены извъстнаго основанія, потому что вражда къ преобразованіямъ Петра и къ "петербургскому періоду" не одинъ разъ высказывалась славянофилами съ крайней настойчивостью, и старина восхвалялась съ самымъ рѣшительнымъ предпочтеніемъ 2). Прибавимъ, что теологическая сторона славянофильскихъ понятій нерѣдко вполнѣ наноминаетъ о религіозной исключительности и теологическихъ притязаніяхъ старой московской Россіи.

<sup>1) &</sup>quot;Заря", "Время" (или "Эпоха") Достоевскаго и т. п.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Г. Ламанскій указываеть слѣдующихъ начинателей и предшественниковъ славинофильства. "Въ этотъ періодъ видимаго упадка внутреннихъ народныхъ силъ, — говоритъ онъ, — въ періодъ, заключенный крымской войною и парижскимъ миромъ, возникла у насъ такъ-называемая школа славянофиловъ, имѣвшая впрочемъ высокодаровитыхъ и замѣчательныхъ предшественниковъ въ Ломоносовѣ и Болтинѣ, Карамзинѣ (послѣдняго періода) и Грибоѣдовѣ, митр. Платонѣ и Голубнискомъ, и въ другихъ нашихъ духовныхъ писателяхъ"... ("День", 1865, № 50 и 51, стр. 1200). Но, очевидно, что напр., Ломоносовъ или Болтинъ, какъ позднѣе Грибоѣдовъ, могутъ только нѣкоторыми сторонами совпадать съ славянофильствомъ, а другими опи совпадаютъ—съ западничествомъ.

Но съ другой стороны не трудно видъть, что это сравненіе было бы неточно. При всемъ пристрастіи къ старинѣ, славянофилы ставять вопросъ гораздо сложнѣе и мудренѣе, чѣмъ консервативные патріоты XVIII-го вѣка. Славянофильство—не простой инстинктъ или преданіе, а пѣлое новое ученіе, дѣйствующее философскими доказательствами, владѣющее средствами той новѣйшей образованности, на которую нападаетъ во имя народной старипы. Оно такъ отличается отъ людей XVIII вѣка и степенью образованія и свойствомъ многихъ общественныхъ стремленій (гдѣ иногда идетъ рядомъ съ лучшими представителями либерализма), что сходство прекращается, и въ славянофильствѣ приходится признать явленіе иного порядка.

Далъе, славянофиловъ нельзя сравнивать съ Шишковымъ и его приверженцами, какъ делалъ Белинскій въ разгаре полемики; они любятъ старину не такимъ наивно-грубымъ образомъ, и многое въ ихъ понятіяхъ было бы для Шишкова китайскою грамотой. Словомъ, источниковъ славянофильства должно искать гораздо ближе: своими сочувствіями оно действительно связано съ преданіями стараго въка и, постоянно твердя о нихъ, успъло даже усвоить иныя непривлекательныя стороны этихъ, собственно московскихъ, преданій, но эта связь-теоретически надуманная, и славянофильство по своему происхожденію есть явленіе существенно новое, характеръ котораго лежитъ въ условіяхъ русской образованности въ первыя десятилътія нашего въка. Его теоретическое содержаніе было развито по пріемамъ и подъ указаніями европейской литературы, именно романтизма и нѣмецкой философіи: въ его основаніи была извъстная нравственно-общественная сила, были здоровые элементы народолюбія, но, столкнувшись въ своемъ развитіи съ тяжелыми общественными условіями, эта сила не сохранила правильнаго направленія и впала въ односторонности, съ которыми осталась до конца.

Извѣстны разсказы автора "Былого и Думъ" о томъ, какъ въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ складывались въ Москвѣ двѣ партіи, вскорѣ овладѣвшія литературой; какъ шли оживленныя бесѣды и споры въ кружкѣ, гдѣ дружелюбно сходились люди, ставшіе вскорѣ потомъ руководителями двухъ различшыхъ направленій въ литературѣ и общественныхъ понятіяхъ.

Содержаніе споровъ вращалось на томъ, что было тогда господствующимъ интересомъ поваго литературнаго покольнія. Это была пъмецкая философія съ тьмъ всеобъемлющимъ значеніемъ, по которому она сосредоточивала въ себь вопросы отвлеченнаго мышленія и частныя примъненія въ предметахъ политической жизни, исторіи, литературы. Къ разсказамъ автора "Былого и Думъ" идутъ параллельно восноминанія Самарина:

"Въ то время. — говорить онъ, — общество московскихъ ученыхъ и литераторовъ распадалось на два кружка, такъ-называемыхъ западниковъ и такъ-называемыхъ славянофиловъ. Первый, и многочисленнъйшій, групировался около новоприбывшихъ изъ-за границы профессоровъ московскаго университета и представлялъ собою отраженіе. въ маломъ размъръ, господствовавшей въ то время. въ нъмецкомъ ученомъ міръ, правой стороны Гегелевой школы. Въ другомъ кружкъ вырабатывалось мало-по-малу воззръніе православно-русское... Представителями его были Хомяковъ и Киръевскіе.

"Оба кружка не соглашались почти ни въ чемъ; тѣмъ не менѣе ежедневно сходились, жили между собою дружно и составляли какъ бы одно общество; они нуждались одинъ въ другомъ и притягивались взаимнымъ сочувствіемъ, основаннымъ на единствѣ умственныхъ интересовъ и на глубокомъ. обоюдномъ уваженіи. При тогдашнихъ условіяхъ, полемика печатная была немыслима и, какъ въ эпоху предшествовавшую изобрѣтенію книгопечатанія, ее замѣняли послѣдовательные и далеко не безплодные словесные диспуты. Споры вертѣлись около слѣдующихъ темъ: возможенъ ли логическій переходъ, безъ скачка или перерыва, отъ понятія чистаго бытія, черезъ понятіе небытія, къ понятію развитія и бытія опредѣленнаго, отъ Seyn, черезъ Nichts, къ Werden и къ Daseyn? Иными словами, что правитъ міромъ: свободно-творящая воля, или законъ необходимости?

"Далье, какъ относится православная церковь къ латинству и протестантству: какъ первобытная среда начальнаго безразличія, изъ которой, путемъ дальнъйшаго развитія и прогресса, вышли другія, высшія формы религіознаго міросозерцанія, или какъ въчно пребывающая и неповрежденная полнота Откровенія, подчинив-шагося въ западномъ міръ латино-германскимъ представленіямъ и вслъдствіе этого раздвоившагося на противоположные полюсы? Наконецъ, въ чемъ заключается разница между русскимъ и западно-европейскимъ просвъщеніемъ, въ одной ли степени развитія или въ самомъ характеръ просвътительныхъ началъ? Предстоитъ ли русскому просвъщенію проникаться болье и болье не только внъшними результатами, но и самыми началами западно-европейскаго просвъщенія или, вникнувъ глубже въ свой собственный православно-русскій духовный бытъ, опознать въ немъ начала новаго, будущаго фазиса общечеловъческаго просвъщенія?

"...Невфроятнымъ покажется, что люди неглупые могли такъ

долго жить и жить умственною жизнью, въ области отвлеченнаго умозрѣнія, повернувшись спиною къ вопросамъ политическимъ. Между тѣмъ, это несомнѣнно...

"О политическихъ вопросахъ никто въ то время не толковалъ и не думалъ. Это составляло одну изъ отличительныхъ особенностей московскаго учено-литературнаго общества сороковыхъ годовъ, которой не могли объяснить себъ люди предшествовавшей эпохи. Они прислушивались и въ недоумъніи пожимали плечами "1).

Итакъ почвой, на которой развивались славянофильскія идеи, была немецкая философія; изъ нея славянофилы заимствовали свою аргументацію, средства борьбы и постановку руководящихъ вопросовъ. Къ спорамъ о чистомъ и определенномъ бытіи, ръшавшимъ вопросъ объ отношеніи знанія и вѣры, непосредственно примыкали споры изъ области философіи исторіи, о значеніи міра восточнаго и западнаго, объ отношении православія къ католичеству и протестантству. Это были вопросы отвлеченные и универсальные. Если въ то время не толковали и не думали о политическихъ вопросахъ, это было довольно естественно: не говоря о томъ, что прикосновение къ политикъ было въ тъ времена не безопасно и для нея не было мъста въ тогдашнихъ нравахъ, она исчезала или подразум валась въ тъхъ всеобъемлющихъ вопросахъ, на которыхъ сосредоточено было все внимание объихъ сторонъ: частные вопросы разръшались сами собой, какъ скоро устанавливались основныя положенія. Въ конців концовъ, развитіе мнъній привело и къ прямымъ политическимъ вопросамъ.

Въ этихъ предварительныхъ состязаніяхъ славянофильское ученіе выработалось уже до значительной выдержанности: когда оно выступило особымъ направленіемъ въ литературѣ, оно явилось въ ней какъ готовый рядъ понятій, которымъ были довольно вѣрны всѣ члены школы. Это было уже довольно поздно, въ половинѣ сороковыхъ годовъ, когда вслѣдъ за "Симбирскимъ Сборникомъ" (наполненнымъ историческими матеріалами), появились "Сборникъ" Валуева и "Московскіе Сборники". Слѣдить постепенное развитіе славянофильства въ печатной литературѣ, поэтому, довольно мудрено. Впрочемъ, еще до этого славянофильскіе писатели примыкали иногда къ людямъ, близкаго съ ними, но тѣмъ не менѣе особаго направленія въ "Москвитянинѣ": Это

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ср. съ этими воспоминаніями біографіи Станкевича и Грановскаго; воспоминанія Свербеева о Чаадаевѣ и Герценѣ (Р. Архивъ, 1868, стр. 976; 1870, стр. 673); "Воспоминаніе студенства 1832 — 1835 г.", К. Аксакова (День, 1862, № 39 — 40); воспоминанія Кавелина объ А. П. Елагиной и проч.

союзничество отразилось на ихъ литературныхъ отношеніяхъ; противники славянофиловъ не всегда могли выдёлить ихъ изъ нисателей этого журнала, не внушавшаго сочувствій, тёмъ больше, что сами славянофилы давали поводъ къ этому см'єшенію, — и когда печатная полемика наконецъ открылась, это новело къ большому раздраженію об'ємхъ сторонъ.

Кружокъ славянофиловъ тѣмъ удобнѣе могъ согласовать свои идеи въ одно ученіе, что это былъ тѣсный кружокъ, связанный дружескими и родственными отношеніями. Ихъ виѣшнее положеніе въ литературѣ могло казаться болѣе выгоднымъ, чѣмъ положеніе ихъ противниковъ. Славянофилы, вообще люди довольно независимые (большей частью, довольно или очень богатые помѣщики, занимавшіе мѣсто между верхними слоями средняго дворянства и настоящей аристократіей), въ литературѣ появлялись рѣдко, не испытывали неудобствъ журнальной дѣятельности, могли сосредоточиться на выработкѣ своего ученія.

Дружескія отношенія двухъ сторонъ, о которыхъ мы упоминали, удержались не надолго. Ръзкая противоположность мижній вызвала, наконецъ, враждебныя личныя отношенія. Если не ошибаемся, первый примъръ нетерпимости поданъ былъ славянофилами, въ рукописномъ стихотворении Языкова противъ Чаадаева 1). Языковъ, поэтъ славянофильства, принялъ такой тонъ, который выходиль уже изъ предъловъ литературнаго спора, -- и хотя отдъльныя лица объихъ партій продолжали встръчаться, но вообще миръ былъ нарушенъ, и литературная полемика уже съ первыхъ славянофильскихъ изданій приняла характеръ недружелюбный и язвительный. Къ сожалѣнію, славянофильство подавало къ нему поводъ и другими обстоятельствами. Выше упомянуто было объего связяхъ съ дъятелями "Москвитянина". Когда на страницахъ этого журнала появились имена Хомякова, Кирфевскаго, извфстнаго тогда славянофильского исевдонима М... З... К..., и проч., рядомъ съ разсужденіями Погодина, Шевырева и проч., и между ними не разъ можно было замътить большое согласіе, противники славянофильства не могли не отнестись и къ нему съ тою же враждой, какую внушаль имь этоть журналь, - представлявшій весьма непривлекательный сборъ казенныхъ взглядовъ оффиціальной пародности.

Сами славянофилы держались при этомъ различно. Многіе изъ нихъ были люди съ широкимъ образованіемъ, для которыхъ встрѣча съ противоположнымъ образомъ мыслей не была непріятна,

<sup>1)</sup> Напечатано было въ біографін послѣдняго, написанной Жихаревымъ.

какъ случай для провърки и новаго доказательства своихъ идей; изъ пихъ Киръевскій самъ прежде принадлежаль къ тому лагерю, противъ котораго онъ сталъ въ новомъ поворотъ своихъ взглядовъ — и, быть можетъ, поэтому онъ и отличался всего больше терпимостью миъній. Но, наконецъ, исключительность теоріи повлекла за собой и въ полемикъ ръзкость, тъмъ болъе неумъстную, что спорить, въ печати, противъ самыхъ основаній ихъ теоріи, противники ихъ не могли безъ нъкоторой опасности, или же не могли вовсе 1).

Славянофилы были притомъ преисполнены гордости своею системой, и противники ихъ не могли простить имъ этихъ притязаній: во-первыхъ, эти притязанія далеко не были ими доказаны и въ полемикѣ затрогивались мотивы, на которые невозможно было прямо отвѣчать; во-вторыхъ, оставалось невыяснено отношепіе славянофильства къ оффиціальной народности.

<sup>1)</sup> Противники знали другъ друга довольно хорошо и не останавливались передъ личными намеками. Критикъ "Моск. Сборпика" и "Москвитянина", упомянутый М... З... К..., нападая на Бълинскаго, попрекалъ его нетвердостью его миъній (въроятно по старой намяти о статьъ Бълинскаго: "Бородинская годовщина") и говорилъ такимъ образомъ: "Вовсе не чуждый эстетическаго чувства — чему доказательствомъ служать особенно прежнія статьи его, — Бізлинскій какъ будто пренебрегаль имъ и, обладая собственнымъ каниталомъ, постоянно живетъ въ долгъ. Съ тъхъ поръ какъ онъ явился на поприщъ критики, онъ былъ всегда подъ вліяніемъ чужой мысли. Несчастная воспріничивость, способность понимать легко и поверхностно, отрекаться скоро и рашительно отъ вчерашняго образа мыслей, увлекаться повизною и доводить ее до крайностей, держала его въ какой-то ностоянной тревогћ, которая обратилась наконецъ въ пормальное состояніе в помѣшала развитію его способностей" (Москвит. 1847, ч. 2). Бълинскій отвічаль "Москвитянину" въ "Современників", и упоминая о разныхъ мелкихъ нападкахъ нерваго, между прочимъ говорилъ: "...Но нока г. Бълинскій не видить никакой нужды горячо спорить за себя съ такими противниками, или прибъгать въ споръ къ ихъ средствамъ. Да и къ чему? Публика и сама съумфеть увидъть разницу между человфкомъ, у котораго литературная двятельность была призваніемь, страстью, который никогда не отділяль своего убіжденія отъ своихъ интересовъ, который, руководстичясь врожденнымъ инстинктомъ истини, имъль больше вліянія на общественное мивніе, чёмь многіе изъ его действительно ученыхъ противниковъ, - и между какимъ-пибудь баричемъ, который изучаль пародъ чрезъ своего камердинера, и думаетъ, что любитъ его больше другихъ, потому что сочиниль или приняль на вкру готовую о немь мистическую теорію, который, между служебными и свътскими обязанностями, занимается также и литературою, въ качествъ дилеттанта... Въ наше время талантъ самъ но себъ не ръдкость; но онъ всегда быль и будеть редкостью въ соединения съ страстнымъ убъждениемъ, съ страстною деятельностію, потому что только тогда онъ можеть быть действительно полезень обществу. Что касается до вопроса, сообразна ли съ способностью страстнаго, глубокаго убъжденія способность измінять его, опъ давно рішень для всіхъ тахъ, кто любитъ истину больше себя и всегда готовъ пожертвовать ей своимъ самолюбіемъ"... (Сочин. XI, стр. 257).

Мы уноминаемъ объ этомъ положеніи славянофильства въ литературѣ потому, что ихъ послѣдователи обыкновенно сваливаютъ вину вражды на такъ-называемую западную партію. На дѣлѣ, это было не совсѣмъ такъ, и если на комъ лежитъ вина того, что два направленія — при всемъ стѣсненномъ ноложеніи литературы — не могли найти общаго дѣла, то скорѣе эта вина лежитъ на самихъ славянофилахъ. Наконецъ, увлекаясь проповѣдью о новыхъ началахъ, о будущемъ паденіи западной цивилизаціи и торжествѣ восточной, школа забывала насущныя потребности времени, когда противъ нея, также какъ и противъ другого направленія стоялъ общій врагъ, обскурантизмъ. Это послѣднее обстоятельство школа слишкомъ часто забывала и потомъ. Намъ кажется вообще, что она отчасти по собственной винѣ сдѣлала для развитія общественнаго мнѣнія меньше, чѣмъ могла бы сдѣлать...

Съ другой стороны, славянофильство, хотя и очень близкое къ господствовавшей оффиціальной народности, не пользовалось благосклонностью высшихъ сферъ, которыя, если не осуждали основныхъ его тенденцій, то въроятно думали, что оно идетъ въ нихъ слишкомъ далеко и берется не за свое дѣло, предпринимая истолкованіе истинныхъ начэлъ русской жизни. Исторія этихъ тогдашнихъ отношеній славянофильства съ властью только теперь начинаетъ раскрываться, — но извѣстно было, что славянофильмъ приходилось испытывать личныя неудобства своего образа мыслей. Правда, неудобства не были чрезмѣрны, но тѣмъ не менѣе онѣ существовали, и литературная дѣятельность славянофильства, въ теченіе описываемаго періода, не разъ терпѣла непріятныя помѣхи. Первый славянофильскій журналь явился только въ 1856 году.

Въ первое время существованія школы была болѣе понятна ея исключительность; это могла быть извѣстная гордость новой найденной мыслью, самоувѣренность людей, убѣжденныхъ въ своемъ ученіи. Съ такими чувствами дѣйствительно славянофилы впервые выступали на свое поприще: сознавая, что являются въ литературу съ новымъ содержаніемъ, и одушевляемые мыслью служить народной идеѣ, они могли преувеличить значеніе этого содержанія и потерять мѣру въ выраженіяхъ. Но эта исключительность и потомъ является почти общей и постоянной чертой школы, и если отчасти объясняется указаннымъ сейчасъ увлеченіемъ и свойствомъ тѣснаго кружка, то существенной причины ея надо искать въ характерѣ самаго ученія.

Какимъ же образомъ составилось новое ученіе? Выше замъ-

чено, что его трудно непосредственно связать съ какимъ-нибудь предшествующимъ направленіемъ: въ прежней литературъ не было ученія съ такими різко опреділенными чертами. Напротивъ, источника его должно въ особенности искать въ новъйшемъ умственномъ движенін. Основатели славянофильства были образованные люди двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ; они начинали съ того движенія, которое действовало въ двадцатыхъ годахъ, и затъмъ довоспитались на нъмецкой философіи: изъ нея они брали способъ разсужденія и по ней составили теоретическія положенія своей системы. Въ этомъ отношеніи славянофилы не отличались отъ своихъ противниковъ и также мало, какъ тѣ, могли похвалиться народной оригинальностью, на которой настаивали. Ихъ философія стремится къ тому, чтобы открыть истинно-народныя начала русской жизни, развить ихъ и дать имъ мъсто въ нашемъ образованін и практическомъ быту. Но они ошибались, когда думали, что идея народа пришла къ нимъ не иначе, какъ отъ самого народа, что они являются единственными върными выразителями его истиннаго духа и стремленій. Патріотическая любовь къ народу несомнънно одушевляла славянофиловъ — какъ и всъхъ лучшихъ людей литературы, — и они стремились уразумъть исторію и современный быть, -- но ихъ неръдко въ значительной степени было къ народу именно теоретическое и искусственное. Они были людьми своего времени, и это отношение къ народу было главнымъ образомъ философско-романтическое. Въ свойствахъ славянофильского ученія д'вйствительно находятся существенные признаки романтическаго происхожденія. При его началь было столько же поэтическаго увлеченія, сколько теоретическихъ основаній, или даже крайне идеалистическій, если не фантастическій, колорить постоянно отличаль славянофильскую теорію. Такую романтическую черту представляетъ стремленіе къ давнему прошедшему; народъ, къ которому они стремились, былъ не столько настоящій ныпфшній народъ, --- которому они, конечно, желали добра, — сколько идеальный, и именно прошедшій, потому что этотъ прошедшій народъ всего удобнье можно было изобразить представителемъ тъхъ началъ, которыя они ставили краеугольнымъ камнемъ системы. Они должны были делать неизбежную уступку исторіи и ділали оговорки о недостаткахъ старины, но на деле она поставляла имъ главный запасъ образцовъ и только прошедшее казалось истиннымъ выраженіемъ русскаго народнаго духа. Ихъ философія была желапіемъ возвеличить московскій бытъ до-петровскаго времени и возвести его на степень новаго

принципа цивилизаціи. Этотъ московскій быть они считали чистымь, безъ примѣси, русскимь и изъ любви къ нему враждебно относились къ Петровской реформѣ и такъ-называемому петербургскому періоду.

Подъ научнымъ и литературнымъ вліяпіемъ времени, особенно подъ вліяніемъ новъйшей философіи исторіи, новая школа не довольствовалась популярными формами романтическаго патріотизма и оффиціальной народностью: она ставила вопросъ гораздо шире, искала національный принципъ, предназначеніе, роль народа въ судьбахъ человъчества и т. д.: все это облеклось теперь въ форму философско-исторической теоріи. И въ чисто литературномъ смыслъ школа тъсно примыкала къ прежнимъ романтикамъ. Старъйшіе изъ славянофиловъ воспитались въ самый разгаръ европейскаго романтизма и его русскихъ повтореній (Пушкинъ уже затронулъ панславистскую тему, которая потомъ обильно повторялась славянофилами). Первыя заявленія школы также были поэтическія — въ стихотвореніяхъ Хомякова, Языкова, поэтовъ пушкинской школы, къ которымъ послъ присоединяются Константинъ и Иванъ Аксаковы.

Положеніе русскаго общества въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ особенно содъйствовало этому порыву идеалистическаго патріотизма. Сухой формализмъ оффиціальной народности насильственно подводилъ подъ свою мърку всъ движенія общественной мысли и чувства и гнетущимъ образомъ действовалъ на живые умы, въ которыхъ была потребность самостоятельной работы и свободнаго убъжденія. Передъ тъмъ только совершилась трагическая судьба предыдущаго покольнія. Но у людей мыслящихъ не потерялась потребность идеала; настоящее не удовлетворяло; прямая практическая деятельность въ смысле пробудившихся общественныхъ стремленій была невозможна, — и умственный трудъ лучшихъ людей новаго покольнія пошель на исканіе общихъ принциповъ, на созданіе отвлеченнаго идеала. Движеніе пошло по двумъ направленіямъ. Оба не удовлетворялись настоящимъ, но одно относилось къ нему прямо отрицательнымъ образомъ и, видя его недостатки, --- безсознательность и безсиліе общества, невъжество народа, -- ожидало спасенія отъ большаго распространенія образованности, отъ усвоенія европейскаго знанія. Другое направленіе также искало лучшаго, но отъ настоящаго бросилось къ прошедшему. Въ прошедшемъ, - которое такъ удобно отдалено отъ насъ, — оно не видъло этого мучительнаго разлада, напротивъ, находило полное единство власти, общества и народа, господство однихъ кръпкихъ преданій, върованій и обычаевъ, —

и на этомъ остановилось. Это направленіе хотіло служить народу черезь самый народь: европейское образованіе, вошедшее нослі Петра и принятое на віру, было фальшивое, потому что не соотвітствовало характеру парода; отділенный реформой отъ высшаго класса, пародъ вірно сохраниль настоящую національную дорогу, но которой шла отверженная высшими классами старина; слідовательно, надо было оставить ихъ судьбі высшіе классы, или стараться обратить ихъ и изучать этотъ народъ, чтобы въ его преданіи найти средства исціленія.

Это было славянофильство.

Понятно, что могло быть много увлекательнаго въ этой мысли служенія народу, въ стремленіи слиться въ одну жизнь съ нимъ, изучить таинственныя пружины его бытія, создавшія его удивительную исторію и сохранившія его цёлымъ, среди столькихъ падавшихъ и падающихъ на него бъдствій. Эта мысль могла казаться гораздо болье энергической, чыть "рабское" слыдованіе за Европой, чемъ повторение чужой образованности, которая оторвала насъ отъ народа, не принесши пользы ни намъ, ни народу; въ этой мысли былъ смѣлый вызовъ укоренившемуся заблужденію (по мивнію славянофиловъ) и надежда стать основателями новаго періода въ національномъ сознаніи. Но съ противной стороны могло казаться, что этотъ путь, хотя оригинальный и великодушный, былъ не особенно смѣлый и кромѣ того ошибочный: могло казаться, что это направление не додумало своихъ выводовъ, боится взглянуть въ глаза действительности и открыто признать ея истинные недостатки; что, восхваляя старину, оно попадаетъ въ то же безысходное положеніе, которое уже стоило національной жизни одного переворота; что, въ концѣ концовъ, это направленіе, отвергая настоящее, создаетъ идеалы, которые ничёмъ не лучше этого настоящаго и могутъ служить только къ большему его утвержденію.

Дъйствительно, славянофильскій идеалъ иногда былъ такъ двусмысленъ въ этомъ отношеніи, что въ нихъ видъли иногда просто союзниковъ обскурантизма...

Нътъ сомнънія, что въ славянофильствъ было теплое отношеніе къ народу, о которомъ забыли и общество, и оффиціальная народность; и эта была лучшая, наиболѣе сочувственная сторона ученія. Къ сожальнію, во взглядахъ славянофиловъ была неясность, вслъдствіе которой ихъ сочувствіе къ народу принесло въ литературъ меньше пользы, чъмъ они предполагаютъ; ихъ исключительная теорія не всегда разбирала, гдѣ враги народа и гдѣ его друзья. Переходя къ обозрѣнію славянофильскихъ миѣній и ихъ значенія въ исторіи общественныхъ понятій, мы ограничимся общими чертами ихъ, предоставляя читателю обращаться за частностями къ самымъ сочиненіямъ.

Общая связь славянофильскаго ученія была приблизительно слѣдующая.

Русская жизнь находится въ пастоящую минуту въ ложномъ положеніи. Петровская реформа нарушила естественный ходъ старей русской жизни; заимствование чужой цивилизации внесло въ нее разладъ. Заимствованная цивилизація, отдаливъ образованные классы отъ народа, сдёлала ихъ безполезными для національнаго развитія, даже вредными, потому что ихъ образованіе взято съ оригинала, который не только чуждъ русскому народному духу, но самъ стоитъ на ложной дорогъ и близокъ къ упадку. Для спасенія русскаго развитія должно уничтожить этотть разладъ и подчинение чужой цивилизации; для этого следуетъ возвратиться къ старому единству, къ темъ началамъ, въ которыхъ развивалась русская жизнь до Петра и на которыхъ она выработала свою кринкую, истинно народную особенность. Народъ, заброшенный и загнанный въ теченіе "петербургскаго періода", сохраниль вѣрно преданія старины въ своемь бытѣ, въ своихъ върованіяхъ и общественныхъ инстинктахъ: поэтому слъдуетъ обратиться къ нему, чтобы найти нужные намъ элементы развитія. Думать о томъ, чтобы поднять народъ до нашего образованія, странно и даже смішно, потому что его внутреннее содержаніе гораздо выше нашей прививной и внішней образованности.

Русскій народъ принадлежить къ одному изъ двухъ міровъ, на которые дѣлится европейская образованность, и въ настоящее время главный его представитель. Эти два міра — восточный греко-славянскій и западный. Между ними лежитъ глубокое и коренное различіе. Образованность западная составилась изъ трехъ элементовъ: римской церкви, древней римской образованности и завоеванія, опредѣлившаго бытовыя формы Запада. Христіанство въ западномъ и восточномъ мірѣ получило весьма различный характеръ. Въ римской церкви, съ тѣхъ поръ, какъ она отдѣлилась отъ общенія съ церковью вселенской, христіанство извратилось вслѣдствіе элемента внѣшней разсудочности, съ которымъ римская церковь опредѣляла и свое ученіе, и свое устройство, и затѣмъ вслѣдствіе происшедшаго отсюда папскаго авторитета, который сталъ выше церкви. Протестантство было естественнымъ результатомъ этого характера церкви, когда она поставила ло-

гическій разумъ выше сознанія вселенской церкви, а затѣмъ совершенно послѣдовательно развились всѣ его секты и направленія; изъ рефермаціи, заявившей право частнаго сужденія, столь же естественно развилось ученіе ¡Штрауса. На той же сухой разсудочности выросла и вся образованность и литература занадной Европы: ея философское мышленіе есть безконечная борьба и смѣна логическихъ отвлеченій, которая, въ концѣ концовъ, производила "общую слѣноту къ тѣмъ живымъ убѣжденіямъ, которыя лежатъ выше сферы разсудка и логики". Государственная жизнь Европы была основана завоеваніемъ, насиліемъ, и отсюда все дальнѣйшее ея движеніе совершалось также рядомъ пасилій, борьбой партій, переворотами.

Совствит иной порядокъ вещей является въ восточномъ грекославнискомъ православномъ мірѣ, главнымъ представителемъ котораго является теперь русскій народъ. Восточное христіанство есть православіе, отличительная черта котораго есть неизмінное храненіе вселенскаго преданія. Православіе есть поэтому единственное истиниое христіанство; его ученія-тъ ученія, которыя собраны и утверждены соборами вселенской церкви, сознаніемъ цълаго христіанства. Духовная философія восточныхъ отцовъ церкви-особенно писавшихъ послъ раздъленія церквей-есть истинная христіанская философія, основанная не на разсудочпомъ механизмъ, а на высшемъ нравственно-свободномъ умозръпіи: эти философы, "держась постоянно въ самомъ, такъ сказать, средоточіи истиннаго убъжденія, отсюда яснье могли видыть и законы ума человъческого, и путь, ведущій его къ истинному знанію". Русскій народъ принялъ христіанство изъ этого чистаго источника, черезъ него получилъ и результаты древней образованности, не въ той односторонней и неполной римской формъ, въ какой они наслъдованы были Западомъ, а получилъ ихъ прямо съ Востока, гдв они уже прошли черезъ христіанское ученіе, были имъ очищены и исправлены. Византійскіе писатели издавна были извъстны русской церкви и стали основаніемъ древнерусской образованности, которая, безъ сомнѣнія, уступала западной во вижинемъ развитіи разума, но превышала ее глубокимъ чувствомъ живой христіанской истины. Въ государственномъ устройствъ такая же разница: начало русскаго государства отличается отъ начала государствъ западныхъ темъ, что у насъ не было завоеванія, а было добровольное призваніе. Этотъ основной факть отражается и на всемъ дальнъйшемъ развитіи общественныхъ отношеній; у насъ не было насилія, соединеннаго съ завоеваніемъ, а потому не было феодализма, не было той внутренней борьбы, какая постоянно дѣлила западное общество, не было сословій; земля была не личной собственностью феодальной аристократіи, но принадлежала общинѣ; наша церковь не враждовала съ свѣтскою властью и не стремилась къ свѣтскому господству, и т. д. Весь бытъ и образованность древней Руси носять на себѣ печать восточнаго православія и мирнаго основанія государства: развитіе шло естественно, религіозное сознаніе было основною нравственною силою и руководствомъ въжизни; народный бытъ отличался единствомъ понятій и единствомъ нравовъ. Государство было обширной общиной, власть принадлежала царю, представлявшему общую волю, тѣсная связь общины выражалась соборами, всенароднымъ представительствомъ, смѣнившимъ древнія вѣча.

Великая ошибка и вредъ Петровской реформы состояли именно въ томъ, что Петръ отвергъ эти народныя начала русскаго развитія и, поставивъ русское образованіе на путь подражанія Европъ, налагалъ на восточный міръ чуждыя ему понятія міра западнаго. Реформа была насильственна и, какъ насиліе, принесла ложные плоды: народное единство было разорвано; государственная жизнь стала совершаться внъ участія народнаго сознанія, развивалась внѣшнимъ образомъ, но падала во внутреннемъ живомъ смыслъ; образованіе высшихъ классовъ отрывало ихъ отъ народа; церковь впадала въ сухой формализмъ; народъ, покинутый, остался одинъ въренъ старымъ основнымъ началамъ, но впалъ въ невъжество, разбился на секты и т. д.

Для того, чтобы жизнь снова пошла своимъ естественнымъ ходомъ, сообразнымъ со всѣмъ исконнымъ характеромъ грекославянскаго православія, нужно возвратиться къ началамъ древней Руси. Нѣтъ надобности отвергать все, что было нами пріобрѣтено отъ Запада, потому что многое, или иное, изъ этихъ пріобрѣтеній было полезно, такъ какъ онѣ "дозволили намъ овладѣть современными пріемами діалектическаго познанія и обогатиться громадною опытностью Запада". Но необходимо отвергнуть самый принципъ западной образованности, и притомъ не только потому, что онъ намъ несвойственъ, но и потому, что онъ оказывается несостоятельнымъ и на самой своей родинѣ.

Начала западной образованности были ложны, потому что отвергали общее сознаніе вселенской церкви. Дальнѣйшая образованность, развившаяся изъ этихъ началъ, въ концѣ концовъ, должна была оказаться ложною. Она пріобрѣла большую разсудочную силу, произвела множество полезныхъ открытій, увеличила внѣшнія удобства жизни, но страдаетъ въ самомъ корнѣ

тьмъ внутреннимъ разладомъ, который происходитъ отъ разъединенія разума и въры. Современная (въ сороковыхъ годахъ) евронейская образованность явнымъ образомъ выказываетъ несостоятельность своихъ началъ, ищетъ во всевозможныхъ философскихъ теоріяхъ и религіозныхъ сектахъ исхода изъ этого положенія, и—въ лучшихъ умахъ—начинаетъ постигать необходимость того начала, которое всегда хранилось въ образованности восточной. Такимъ образомъ, для насъ становится тъмъ пастоятельнъе пеобходимость возвращенія къ этому началу: она подтверждается сознаніемъ самого Запада, къ которому пришелъ онъ послъ многовъкового оныта.

Зрълище, которое намъ представляется въ нашей современпой жизни такъ-пазываемымъ образованнымъ обществомъ, чрезвычайно печально. Это общество не принадлежитъ своему народу; оно рабски принимаетъ чужія понятія, чужіе обычаи, даже чужой языкъ; оно увлекается всемъ западнымъ, какъ бы оно ни было странно и даже нельпо; оно относится съ пренебреженіемъ къ народу, точно къ низшему племени, хотя живетъ трудами этого парода. Для того, чтобы устранить это прискорбное положение общества, возстановить утраченное единство съ народомъ, дать жизни истинное направленіе, осуществить вполнъ наше національное предназначеніе и занять подобающее намъ высокое, независимое и господствующее мъсто въ цивилизаціи, надо обратиться къ народу, изучать его исторію, преданія, нравы и обычаи, слиться съ этимъ народомъ въ одномъ сознаніи: общество должно перевоспитаться, воспринять въ себя снова затерянныя имъ народныя пачала.

Въ такомъ приблизительно смыслѣ говорила школа въ концѣ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ. Къ нашему времени нѣкоторыя изъ этихъ положеній значительно выяснились, дошли до прямого практическаго требованія—и выяснились во многихъ случаяхъ не въ пользу школы. Эта позднѣйшая редакція славянофильскихъ положеній не относится, впрочемъ, къ пашей задачѣ.

Попятно, что эти мысли не всёми высказывались одинаково, и мы старались привести ихъ по возможности въ среднемъ выводѣ, не впося крайностей отдёльныхъ миѣній. Одни изъ послѣдователей школы были болѣе, другіе—менѣе осторожны; одни сохраняли философское спокойствіе, другіе впадали въ раздраженіе и петерпимость, вызывая то же въ противномъ лагерѣ 1).

<sup>1)</sup> Болъе ръзкое изложение этой теории, какъ она высказывалась откровенно въ устныхъ бестдахъ и спорахъ, читатель можетъ найти въ біографіи Чаадаева, со-

Славянофильское ученіе не было ни разу изложено цёльнымъ образомъ, но основная его тема въ различныхъ ея отрасляхъ была развиваема писателями школы довольно согласно. Чувствовалось, что это были люди, которые сговорились въ главныхъ основаніяхъ. Сходство общаго романтическо-православнаго направленія и самое положеніе ихъ въ литератур'ї д'влали для пихъ удобнымъ это соглашение. Выше замъчено, что основатели славянофильства были вообще люди более или мене пезависимые, имъвшіе возможность работать не торопясь, развить на досугъ свою систему, дёлиться взглядами, - прежде чёмъ внести ихъ въ печать. Многія изъ ихъ работъ оставались изв'єстны только зд'єсь, въ своемъ кругу, и даже пріобр'втали своего рода славу, еще не выходя въ литературу — напр., историческія занятія Петра Киржевскаго и его собраніе народныхъ пъсенъ; трактатъ Хомякова о всеобщей исторіи, откуда долго были изв'єстны только отрывки; пъкоторыя статьи К. Аксакова.

Болъе дъятельная пропаганда славянофильства начинается въ половинъ сороковыхъ годовъ. До этого времени имена славянофильскихъ писателей появлялись въ журналахъ и книгахъ только болъе или менъе случайнымъ образомъ, или съ чисто литературными произведеніями, или безъ ясной позднъйшей окраски. Въ 1845-мъ году началось было изданіе "Москвитянина" подъредакціей Ивана Киръевскаго, продолжавшееся, впрочемъ, только нъсколько мъсяцевъ. Въ томъ же году изданъ былъ "Сборникъ" Валуева. Затъмъ слъдовали "Московскіе Сборники" 1846, 1847 и 1852 годовъ; наконецъ, съ 1856-го года "Русская Бесъда", въ которую вошли отчасти и работы прежнихъ лътъ.

Въ изложеніи основныхъ положеній школы одно изъ первыхъ, если не первое мѣсто, принадлежало Ивану Кирѣевскому. Въ началѣ, въ молодую пору его развитія и во время изданія "Европейца" (1832), его образъ мыслей, какъ извѣстно, былъ вовсе не славянофильскій: онъ былъ поборникъ европейскаго просвѣщенія, защитникъ Петровской реформы — совершенно въ томъ смыслѣ, какъ послѣ говорили о томъ противники славянофиловъ. Но уже и тогда 1) въ его мнѣніяхъ были задатки поздставленной г. Жихаревымъ. Оно можетъ объяснить, между прочимъ, почему журнальная полемика двухъ партій принимала въ тѣ времена такой враждебный характеръ.

<sup>1)</sup> Кирѣевскій очень рано задумаль выбрать для себя литературное поприще, и еще въ 1827-мъ г. онъ писалъ къ Кошелеву: "Я буду имѣть вѣсъ въ литературѣ, и дамъ ей свое направленіе... Мы возвратимъ права истинной религіи, изящное согласимъ съ нравственностью, возбудивъ любовь къ правдѣ, глупый либерализмъ замѣнимъ уваженіемъ законовъ и чистоту жизни возвысимъ надъ чистотою слова" и проч. (Сочин. Кир., т. І, біогр., стр. 13).

нъйшаго православно-славянскаго направленія. Перемъна взглядовъ произошла главнымъ образомъ, кажется, подъ вліяніемъ его брата Петра, который съ самаго начала имълъ идеи славянофильского характера, а также подъ вліяніемъ схимника Филарета и духовныхъ лицъ Оптиной пустыни, съ которыми Ив. Киржевскій вошель въ дружескія отношенія. Особеннымъ предметомъ его изученія издавна была философія; онъ продолжаль заниматься ею и потомъ, болъе и болъе увлекаясь своей новой точкой зрѣнія. Работая падъ будущимъ философскимъ сочиненіемъ, онъ прилежно изучалъ отцовъ церкви, для чего уже въ зрѣлыхъ льтахъ выучился по-гречески. "Ученіе о святой Троиць, -- говориль онь, -- не потому только привлекаеть мой умь, что является ему какъ высшее средоточіе всіхъ святыхъ истинъ, намъ откровеніемъ сообщенныхъ, --- но и потому еще, что, занимаясь сочиненіемъ о философіи, я дошелъ до того убъжденія, что направленіе философіи зависить, въ первомь началь своемь, оть того понятія, которое мы имбемъ о Пресвятой Троицъ". Такова была исходная точка его последнихъ трудовъ. Біографъ его не безъ основанія утверждаеть, что переміна взглядовь въ Кирівевскомь не была такимъ противоръчіемъ, какъ можно думать; правда, его историческія представленія о значеніи европейской цивилизаціи и положеніи русскаго образованія очень измінились съ конца двадцатыхъ годовъ, но въ пріемахъ мышленія Кирфевскій и тогда уже не довольствовался чисто-философской діятельностью ума, но искалъ такъ-называемой "цельности возгренія", т.-е. въ работу мысли вносилъ и чувство, въру. "Кто не понялъ мысли чувствомъ, -- говорилъ онъ еще въ 1827-мъ году, -- тотъ еще не поняль ее вполнъ, точно также какъ и тотъ, кто поняль ее однимъ чувствомъ $^{\alpha-1}$ ).

Изъ этого основного принцина естественно выростали тъ взгляды, какіе мы выше излагали. Главная доля общихъ философско-историческихъ положеній школы дана была Киръевскимъ. Въ особенности важны здъсь его статьи: "Обозръпіе современнаго состоянія литературы" (1845), которое должно было служить введеніемъ къ славянофильскому изданію "Москвитяцина"; далъе: "О характеръ просвъщенія Европы и о его отношеніи къ просвъщенію Россіи" (1852), въ послъднемъ "Московскомъ Сборникъ", и наконецъ "О пеобходимости и возможности новыхъ началъ для философіи" (1856), руководящая статья "Русской Бесъды". Здъсь устанавливаются вообще взгляды школы на отно-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Сочиненія, т. I, біографія, стр. 82, 100.

шенія восточнаго и западнаго міра, различныя свойства ихъ образованности, на превосходство православно-славянскаго начала, на необходимость его изученія и введенія въ жизнь, гдѣ оно составить новую эпоху не только въ русской, но и всемірной цивилизаціи.

Другой брать, Петръ Кирвевскій, съ самаго начала отличался своеобразнымъ взглядомъ на вещи, который впоследстви и сообщиль старшему брату. Онъ избраль предметомъ изученія русскую исторію и народный быть. Его литературная д'ятельность ограничилась почти только одной статьей о древней русской исторіи (по поводу изследованій Погодина), въ "Москвитянинъ" 1845 года 1), которан, по мнънію Ивана Киръевскаго, "представляетъ самую ясную картину первобытнаго устройства древней Руси" 2). Здёсь объясняется начало русскаго государства путемъ мирнаго призванія варяговъ, устройство родовыхъ общинъ, княжеское и въчевое управление и т. д., причемъ авторъ пользуется сравненіями изъ древняго быта другихъ славянскихъ племенъ и старается вообще указать параллельность древней ихъ исторіи. Эти взгляды Петра Киртевскаго повторены были его братомъ, а потомъ получили въ особенности развитіе въ сочиненіяхъ К. Аксакова. Плодомъ изученія народнаго быта было обширное собраніе п'єсень, начатое П. Кир'є вскимъ въ 1831-мъ году и возросшее, наконецъ, до весьма обширныхъ размъровъ. Самъ собиратель не усиълъ издать своего собранія, отчасти потому, что хотълъ собрать сколько возможно болъе текстовъ, отчасти, кажется, и по цензурнымъ затрудненіямъ, ----въ тъ времена и подобное изданіе считалось не безопаснымъ 3). Издано было только собраніе духовныхъ стиховъ и нѣсколько отдъльныхъ пъсенъ. Полное издание сборника Киръевскаго, дополненное изъ другихъ источниковъ, еделано было уже впослед. ствін московскимъ Обществомъ любителей Россійской словесности-

<sup>1) № 3,</sup> стр. 11-46.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Сочин., т. II, стр. 263.

<sup>3)</sup> Вотъ отрывокъ изъ письма Ив. Кирѣевскаго къ брату Петру, въ 1844-мъ году. "Если министръ будетъ въ Москвѣ, то тебѣ непремѣнно надобно просить его о пъсияхъ, хотя бы къ тому времени тебѣ и не возвратили экземпляровъ изъ цензуры. Можетъ быть, даже и не возвратятъ, но просить о пропускѣ это не мѣшаетъ. Главное, на чемъ основываться (!), это то, что пѣсни народныя, а что весь народъ поетъ, то не можетъ сдѣлаться тайною (!), и цензура въ этомъ случаѣ столько же спльна, сколько Перевощиковъ надъ погодою. — Уваровъ вѣрно это пойметъ, также и то, какую репутацію сдѣлаетъ себѣ въ Европѣ наша цензура, запретивъ народныя пысни, и еще старинныя. Это будетъ смѣхъ во всей Германін" (Соч., І, біогр., стр. 93). Столько резоновъ нужно было имѣть въ запасѣ для издапія пѣсенъ!

Гадомъ съ Иваномъ Кирфевскимъ стоитъ имя Хомякова, о которомъ нослъдователи школы говорятъ вообще съ самымъ восторженнымъ удивленіемъ. Это былъ человѣкъ съ тонкимъ, парадоксальнымъ умомъ, съ блестящей способпостью къ діалектикъ, легко впадавшей въ софизмы, съ очень разнообразными свъдъніями. Противники отдавали справедливость его уму, но многимъ не были сочувственны и вкоторыя стороны его литературнаго характера. Хомяковъ любилъ поспорить съ людьми противоположнаго лагеря и развертывать въ споръ свои обширпыя свъдънія и діалектическую ловкость, которую иногда употребляль во зло. Это быль энциклопедисть школы, самый разносторонній изъ ея писателей. Опъ быль и богословъ, и историкъ, и этнографъ, и филологъ, и эстетикъ, и сельскій хозяннъ и проч. Опъ въ разныхъ направленіяхъ развивалъ славянофильскую тему и былъ вообще однимъ изъ самыхъ дъятельныхъ и вліятельныхъ членовъ школы. Пфкоторые пупкты славянофильского ученія въ особенности были предметомъ его истолкованій. Таковы его богословскія сочиненія, основная мысль которыхъ заключается въ опредъленіи церковныхъ отношеній Востока и Запада, въ теологическомъ доказательствъ песостоятельности западной церкви, -- католической или протестантской одинаково, -- въ изложении и апологін ученій православія. Во внутреннихъ вопросахъ ему отдается заслуга объясненія вопроса о сельской общинь, который въ особенности выступилъ на сцену и разъяснялся въ славянофильскихъ изданіяхъ при началѣ крестьянской реформы.

Далѣе, славянофилы придаютъ великое значеніе упомянутому выше трактату о всеобщей исторіи, изданному только впослѣдствіи. Затьмъ Хомяковъ касался множества другихъ вопросовъ, теоретическихъ и практическихъ, которые вообще привлекали вниманіе школы.

Самаринъ началъ свою литературную дѣятельность диссертаціей о двухъ проповѣдникахъ временъ Петра, или собственно о направленіяхъ, дѣйствовавшихъ въ русской церкви того времени. Диссертація, впрочемъ, явилась только отрывкомъ обширнаго сочиненія, которое не увидѣло свѣта по обстоятельствамъ, не зависѣвшимъ отъ автора, и опять издано было только въ наше время. Направленіе этой книги уже ясно славянофильское. Затѣмъ Самаринъ относительно мало участвовалъ въ славянофильскихъ изданіяхъ: ему приписывали, между прочимъ, нѣкоторыя критическія статьи славянофильскихъ изданій, направленныя противъ писателей и журналовъ западнаго направленія. Далѣе, опъ является болѣе дѣятельнымъ сотрудникомъ "Русской Бе-

сёды" и "Дня", и наконецъ, въ послѣдніе годы, онъ составилъ себѣ новую публицистическую славу книгами объ "Окраинахъ Россіи" и другими изданіями. Эта послѣдняя дѣятельность Самарина не входитъ въ рамку нашихъ очерковъ, и намъ довольно указать въ ней послѣдовательное выполненіе той же славянофильской программы: дѣло идетъ теперь о практическихъ вопросахъ, трактовать которые было въ прежнее время совершенно невозможно; но самое изученіе предмета сдѣлано, или по крайней мѣрѣ начато было очень давно, въ тѣхъ же сороковыхъ годахъ. Общая теорія о центрѣ и окраинахъ ставится въ извѣстномъ славянофильскомъ смыслѣ, какъ примѣняли ее въ послѣдніе годы изданія Пв. Аксакова.

Въ разработкъ исторической стороны славянофильскихъ взглядовъ, начало которой положено было Петромъ Киръевскимъ, много объщали труды Д. Валуева, автора изслъдованій о мъстничествъ и издателя извъстнаго "Сборника" (1845). Псходя изъ славянофильскаго предположенія о различіи, противоположности западнаго и восточнаго міра. Валуевъ указывалъ необходимость освободиться отъ подчиненія Западу и выработать изъ самихъ себя внутреннія начала своей нравственной и умственной жизни: для этого надо было возвратиться къ изученію нашего прошедшаго, къ изученію племени, къ которому мы принадлежимъ, а также племенъ единовърныхъ, —здъсь должны для насъ открыться отличительныя особенности нашей національности и вообще внутреннее содержаніе восточнаго, греко-славянскаго, православнаго міра, содержаніе, въ разработкъ котораго только и заключается будущее нашей собственной, самобытной образованности.

Другимъ ревностнымъ историческимъ изследователемъ, изъ боле молодого поколенія, быль Константинъ Аксаковъ. Главными темами, къ которымъ онъ любилъ возвращаться, были объясненіе древняго общиннаго быта (въ опроверженіе теоріи Соловьева о родовомъ бытѣ), древняго народовластія, думъ и соборовъ, и обличеніе "петербургскаго періода", которому приписывалось самое губительное вліяніе. Константинъ Аксаковъ былъ пылкая, увлекающаяся, благородная натура, въ которой не было тени искусственности. Народъ былъ первымъ и главнымъ предметомъ его увлеченія; на него онъ возлагалъ всё свои надежды, возвеличивалъ его и въ стихотворныхъ диоирамбахъ (которые, между прочимъ, печатались въ газетъ "День", въ числъ стихотвореній "изъ прежняго періода"), и въ историческихъ изслѣдованіяхъ, гдѣ также его вниманіе и сочувствіе направлялись къ интересамъ народной массы. Въ этомъ смыслъ его мнѣнія не-

рѣдко бывали полезнымъ противовѣсомъ взгляду историковъ государственности и централизаціи, для которыхъ народъ, съ его инстинктивными политическими движеніями, представлялся только противуобщественнымъ элементомъ. Значеніе трудовъ К. Аксакова по древней русской исторіи въ свое время было оцѣнено Костомаровымъ. Но увлеченіе любимой идеей доводило Аксакова, какъ вообще славянофиловъ, до историческаго непониманія. Таковъ взглядъ его на петербургскій періодъ, который кажется ему пронзвольнымъ, лишеннымъ народнаго значенія, вреднымъ. Таковъ и его взглядъ на древніе соборы, важность которыхъ онъ преувеличивалъ и на которыхъ онъ довѣрчиво строилъ особую систему государственнаго устройства: эта система, въ противоположность политическому формализму Запада, исходившему изъ вражды и недовѣрія власти и парода, — отвергала такъ называемыя "гарантін" и основывалась на любовномъ едипствѣ...

Печатные труды Ивана Аксакова за то время были немногочисленны: это были почти исключительно поэтическія произведенія, въ которыхъ развивались славянофильскіе идеалы и дёлались опыты поэзін въ народномъ стиль. Вмьсть съ стихотвореніями и другими чисто литературными произведеніями К. Аксакова, Хомякова, Языкова и нѣк. др., это была особенная поэзія славянофильства, въ которой вообще не столько свободнаго поэтическаго творчества, сколько тенденціознаго чувства. Къ этому времени припадлежать и другіе труды Ив. Аксакова, въ свое время не имъвшіе возможности появиться въ печати. Таково было его изученіе раскола, начатое по оффиціальному порученію. Поздиже опъ издалъ замфчательное изследование объ украинскихъ ирмаркахъ. Изученіе народнаго быта — въ широкомъ смыслѣ — было особеннымъ предметомъ его занятій. Впоследствін, какъ издатель "Дня", "Москвы", "Москвича", наконецъ, "Руси", онъ былъ главнымъ, наконецъ, единственнымъ и последнимъ представителемъ школы по разнымъ предметамъ современной внутренней и частію вижшней политики 1).

Не будемъ нересчитывать другихъ тогдашнихъ послѣдователей школы, которые участвовали въ славянофильскихъ изданіяхъ посильнымъ повтореніемъ и развитіемъ общей темы.

Славинофильскій идеи съ самаго начала находили мало кредита у ихъ противниковъ. Большею частью противники считали излишнимъ опровергать систему, — такъ она казалась произвольной.

<sup>1)</sup> О дъятельности Ив. Аксакова въ качествъ издателя "Руси" укажемъ въ особенности статьи г. Арсеньева въ "Въсти. Европи" нь концъ 80-хъ гг. и также статью по новоду изданія "Переписки" Аксакова.

Вражда къ славянофильству была весьма естественна. Въ то время, какъ лучшія силы литературы стремились пробудить въ обществѣ критическое сознаніе, возвыситься надъ той оффиціальной народностью, которую проповѣдывалъ бюрократическій консерватизмъ, славянофилы вступали въ эту борьбу мнѣній съ такими взглядами, по которымъ ихъ нерѣдко можно было принять за союзникомъ оффиціальной пародности.

Въ половинъ пятидесятыхъ годовъ, когда начиналась новъйшая публицистика славянофиловъ и литература вообще нъсколько оживилась, сами противники желали отдать справедливость лучшей сторонъ ихъ мнъній 1) и желали, кажется, вызвать ихъ на болъе ясное изложение ихъ идей, на соглашение въ томъ, что могло быть общимъ интересомъ объихъ сторонъ. Эти противники не хотъли смъщивать ихъ съ "Москвитяниномъ", какъ то дълалось прежде, съ сочувствіемъ отыскивали у нихъ просвъщенныя понятія о свобод' мысли, необходимости изслідованія и т. п., не раздёляли ихъ мпёній, но охотно признавали въ нихъ то же стремленіе къ истинъ и общественному благу 2). Это были мнънія, высказанныя въ пору ожиданій и надеждъ, когда для объихъ сторонъ только-что появлялась возможность болже широкой литературной деятельности. Но и эти мненія значительно изменились нъсколько лътъ спусти, когда обнаружилось, что школа не могла устоять на почвъ свободнаго изслъдованія, -- какъ этого не допускаетъ самая сущность ея идей.

Это предвидъли уже и противники ихъ въ сороковыхъ годахъ. Этихъ старыхъ противниковъ винятъ, что они несправедливо приравнивали славянофиловъ къ "Маяку", и къ "Москвитянину" Погодина и Шевырева. Но сосъдство было дъйствительно близкое. Съ "Маякомъ" славянофилы имъли общаго — крайнюю вражду къ Западу и теологическія свойства ихъ философіи. Глава славянофиловъ, Киръевскій, считалъ возможнымъ говорить о "Маякъ", который былъ похожъ на "Домашнюю Бесъду" Аскоченскаго. Что касается до "Москвитянина", то съ нимъ славянофиловъ иногда почти невозможно было отличить. "Москвитянинъ", какъ журналъ Погодина и Шевырева, видълъ отличительныя черты русской народности и исторіи въ томъ же, въ чемъ находили ихъ славянофилы: Шевыревъ въ яркихъ краскахъ изображалъ православное благочестіе русской старины, какъ исконную націо-

<sup>1)</sup> Въ свое время это делалъ и Белинскій.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Современникъ, 1856, № 2, стр. 68 и слѣд. Эти мысли высказывались по поводу нѣкоторыхъ страницъ Кирѣевскаго, быть можетъ, больше всѣхъ остальныхъ славянофиловъ признававшаго свободу миѣній.

нальную основу, и утверждаль, что любомудріе древнихъ русскихъ мыслителей превышаеть глубиною философію Гегеля. Кромѣ любви къ старипѣ, достойной служить образцомъ для настоящаго по "пѣльпости воззрѣнія", — "Москвитянинъ" сходился съ славянофилами и въ частныхъ представленіяхъ о русской исторіи: по поводу статьи Погодина, "Параллель русской исторіи съ исторіею западныхъ европейскихъ государствъ", славянофилы находили, что его мысль о корепномъ различіи между исторіей западной и нашей — "неоспорима", и противоположенія Запада и Востока у нихъ очень сходны. "Москвитянинъ" едва ли не впервые распространялъ теорію о "гніеніи" Запада <sup>1</sup>). — которая близко совпадала съ тѣмъ мпѣніемъ, какое имѣли о Западѣ славянофилы. Правда, у славянофиловъ было свое критическое отношеніе къ современной дѣйствительности, на которое "Москвитянинъ" не рисковалъ.

Надобпо всиомнить тогдашиее время, чтобы оцѣнить впечатлѣніе этого союза или близости съ "Москвитяниномъ". Журналъ Погодина не пользовался уваженіемъ, велся плохо, вмѣстѣ съ "Маякомъ" онъ былъ въ литературѣ представителемъ "древняго благочестія" и квасного патріотизма; теперь къ этой тенденціи присоединялась новая школа изъ людей другого порядка, людей съ несомнѣннымъ талантомъ и образованіемъ. Старовѣрство вооружалось философскими доказательствами; во имя народа проповѣдывалось отрицаніе той образованности, которая едва бросала корень въ русскомъ обществѣ, — могло казаться, что оффиціальная народность или обскурантизмъ встрѣчали новыхъ союзниковъ.

Не входя въ подробности тогдашней полемики (которая, притомъ, часто вовсе не могла касаться самыхъ существенныхъ спорныхъ пунктовъ, или могла только намекать на нихъ), остановимся на нъкоторыхъ изъ главнъйшихъ положевій школы.

Славнофильская система имбеть ту особенность, редкую въ общественно-политическихъ взглядахъ нашего времени, что существенное основание ен — теологическое. Сюда сводится и нелюбовь къ Западу, и возвеличение русской, до-петровской старины: мы должны отвратиться отъ Запада, потому что его просвещение намъ чуждо и лишено верховной истичны; должны обратиться къ старинъ, нотому что она, хотя и не всегда сознательно,

<sup>1)</sup> Въ статът Иневырева, о которомъ вообще см. "Очерки Гоголевскаго періода", въ "Современникт" 1855.

была проникнута ученіемъ, заключающимъ въ себѣ эту верховную истину.

Мы не можемъ разбирать здёсь, вёрно ли изображаютъ славинофилы самую эту верховную истину: это—предметъ, исключительно богословскій; скажемъ только о томъ историческомъ и соціальномъ употребленіи, какое они дёлали изъ этой общей мысли.

Они подходять къ этому предмету съ различныхъ сторопъ. Киржевскій несколько разъ возвращается къ нему, и, напримеръ, опредъляя отношенія европейскаго просвъщенія къ нашему, утверждаеть, будто бы самый Западь, истощивь свою латино-германскую цивилизацію, очевидно ищетъ теперь другого, болже широкаго, начала просвъщенія, и что это начало онъ найдетъ именно въ православіи. Еще недавно, лътъ тридцать назадъ 1), говоритъ Кирфевскій, — думали, что вся разница европейскаго и русскаго просвъщенія заключается не въ качествъ, а въ степени; но "съ тъхъ поръ" и въ томъ, и въ другомъ, и въ западномъ, и въ русскомъ просвъщении произошла сильная перемъна. Европейское просвѣщеніе достигло полноты развитія, его особенность ярко выразилась, опредёлились его итоги, и въ результать оказалось "общее чувство недовольства". Правда, науки процвътали, внъшняя жизнь устраивалась, но жизнь лишена была своего внутренняго смысла; анализъ разрушилъ всѣ основы, на которыхъ стояло европейское просвъщение съ самаго начала. Вмъстъ съ тёмъ самый анализъ дошелъ до сознанія своей ограниченности и односторонности и убъдился, что высшія истины лежать внъ круга его діалектическаго процесса. Этотъ результать выражень, по словамъ Кирвевскаго, передовыми мыслителями Запада. И теперь Западу предстоитъ или быть равнодушнымъ ко всему, что выше чувственныхъ интересовъ, а это невозможно и унизительно, или возвратиться къ своимъ начальнымъ убъжденіямъ, но они разрушены анализомъ. Чтобъ избъгнуть этой мучительной пустоты, Западъ сталъ изобрътать разныя новыя начала жизни, мъшалъ старое съ новымъ, возможное съ невозможнымъ. Вообще, современный характеръ европейскаго просвъщенія, по мнънію Киръевскаго, совершенно однороденъ съ той эпохой древней грекоримской образованности, когда, развившись до противоръчія самой себъ, она необходимо должна была "принять въ себя другое новое начало, хранившееся у другихъ племенъ, не имъвшихъ до того времени всемірно-исторической значительности". Каждое

<sup>1)</sup> Писано въ 1852 г.

время имъетъ свой господствующій жизненный вопросъ, и если дъйствительно таково положеніе западной цивилизаціи, то всъ вопросы европейской жизни—вопросы о движеніи умовъ, о наукъ, о формахъ общественнаго устройства,— "сливаются въ одинъ существенный, живой, великій вопросъ объ отношеніи Запада къ тому незамъченному до сихъ поръ началу жизни, мышленія и образованности, которое лежить въ основаніи міра православно-словенскаго."

Такимъ образомъ, вопросъ ставился совершенно категорически. Не только мы должны стать на дорогу, завъщанную намъ нашей стариной, но и для самой Европы эта дорога есть единственный способъ обновить свою цивилизацію, дошедшую до последнихъ предъловъ своего развитія. Это — тема всеобщая у славянофиловъ, съ тою разницей, что одни, какъ самъ Киръевскій, еще признають за Западомь его прежнія заслуги и желають ему возвратиться на путь истинный, а другіе раздражены противъ него за вражду къ Востоку и предоставляють Западъ его гибели! Кирвевскій видить высокія умственныя достоинства западной цивилизаціи, находить нелівной мысль, будто мы должны бросить то, чіть уже воспользовались отъ нея, считаетъ даже нужнымъ и дальнъйшее общение съ ней, — подъ условиемъ върности основному православно-славянскому началу; другіе утверждаютъ прямо, что Западъ гніетъ, что отъ него слѣдуетъ оѣжать, чтобъ не заразиться гніеніемъ, что зараза даже замътна и у насъ. Остановимся пока на умфренномъ выражении этихъ мыслей у Кирфевскаго.

Прежде всего тотъ же авторъ въ началѣ статьи, изъ которой приведена послѣдняя цитата, довольно хорошо понимаетъ новѣйшее движеніе умовъ въ Европѣ. Вотъ отрывокъ:

"Умственныя движенія на Западѣ, — говорить онъ, — совершаются теперь съ меньшимъ шумомъ и блескомъ, но очевидно имѣють болье глубины и общности. Вмѣсто ограниченной сферы событій дня и внѣшнихъ интересовъ, мысль устремляется къ самому источнику всего внѣшняго, къ человъку, какъ онъ есть, и къ его жизии, какъ она должна быть. Дѣльное открытіе въ наукѣ уже болѣе занимаетъ умы, чѣмъ пышная рѣчь въ камерѣ. Внѣшняя форма судопроизводства кажется менѣе важною, чѣмъ впутреннее развитіе справедливости; живой духъ народа существеннѣе его наружныхъ устроеній. Занадные писатели начинаютъ нонимать, что подъ громкимъ вращеніемъ общественныхъ колесъ таится неслышное движеніе нравственной пружины, отъ которой зависитъ все, и потому въ мысленной заботѣ своей стараются перейти отъ явленія къ причинъ, отъ формальныхъ внѣшнихъ вопросовъ хотятъ возвыситься къ тому объему иден общества, гдѣ и минутныя событія дня, и вѣчныя условія жизни, и политика, и философія, и наука, и ремесло, и промышленность, и сама религія, и вмѣстѣ съ ними словесность народа, сливаются въ одну необозримую задачу: усовершенствованіе человъка и его жизненныхъ отношеній " 1).

Эти последнія слова действительно указывали господствующее стремленіе европейской образованности, и еслибы авторъ далъ больше вниманія этой точкѣ зрѣнія, онъ, быть можетъ, не пришелъ бы къ выводу, что она уже кончила кругъ своего развитія. Выводъ не могъ не поражать и, чтобы опровергать его, нужно было бы разсказывать исторію современной Европы, съ великими оыло оы разсказывать исторію современной Европы, съ великими созданіями ея новъйшей науки, съ ея энергическими усиліями къ "усовершенствованію человъка и его жизненныхъ отношеній", — откуда приходили и къ намъ тъ немногія крохи, которыя въ сущности были главной опорой нашего собственнаго умственнаго развитія. Но какъ могли возникнуть въ Кирѣевскомъ эти мысли? Увлекаясь своимъ религіознымъ настроеніемъ и старыми философскими воспоминаніями, Кирѣевскій думалъ, что рѣшенія вопроса о западномъ просвѣщеніи надо искать въ положеніи той отвлеченной философіи на которой сороршалося положеніи той отвлеченной философіи, на которой совершалось нікогда его собственное развитіе. Это положеніе казалось ему неудовлетворительнымъ; онъ видёлъ (справедливо) въ новъйшихъ системахъ колебаніе, непрочность и напрасныя усилія схватить абсолютный принцинъ, котораго философія такъ давно доискивалась. Ему казалось, что это колебаніе обозначаеть посліднія попытки, даже конець той "разсудочной мысли", которою Западъ исключительно жилъ, по его миѣнію; а въ этихъ порывахъ уловить абсолютное, онъ находилъ еще не вполиѣ сознанное стремленіе — именно къ православно-славянскому началу. Во всемъ этомъ върно было одно, — что спекулятивная философія Гегелевой и Шеллинговой школы дъйствительно отживала свое время. Чистое умозръніе этой школы дъйствительно потеряло въру въ новыхъ покольніяхъ. Но это далеко не былъ упадокъ самой "разсудочной мысли". Напротивъ, новый періодъ ея ничъмъ не уступалъ прежнимъ въ научной дъятельности, но только принималъ новое направленіе. На мъсто отвлеченныхъ теолого-философскихъ умозрѣній наука все больше обращалась къ точнымъ положительнымъ изученіямъ—въ многоразличныхъ областяхъ науки. Естествознаніе выступаетъ наконецъ

<sup>1)</sup> Сочин., II, стр. 4-5.

на первый планъ, и пріемы точнаго знанія распространяются и на тѣ области, которыя прежде брала въ свою опеку отвлеченная философія—на исторію, право, общественныя и политическія науки и проч. "Передовые мыслители" были здѣсь, въ этихъ направленіяхъ науки, и едва ли у нихъ Кирѣевскій встрѣтилъ бы тѣ недоумѣнія о послѣдней судьбѣ европейской образованности, о которыхъ упоминаетъ. Самъ онъ, къ сожалѣнію, не указываетъ, кто были мыслители, на которыхъ онъ ссылается.

Направленіе, пріобрѣтавшее теперь все большую силу въ наукѣ, правда, уже не думало объ основаніи новой спекулятивной философіи, но не потому, чтобы "разсудочная мысль" истощилась, а именно потому, что теперь она расширила область изслѣдованія до такихъ размѣровъ, о которыхъ и не помышляла ученость за нѣсколько десятковъ лѣтъ ранѣе. Тѣ приложенія абсолютной Гегелевской философіи, которыми думали прежде опредѣлить содержаніе и пріемы частныхъ наукъ, именно оказывались совершенно неудовлетворительными,—такова была Гегелевская философія исторіи, его ученіе о правѣ, его философія природы,—потому что новѣйшее реально-историческое изученіе и естественныя пауки показали, фактами, грубыя ошибки построеній а ргіогі. "Разсудочная мысль" стала только на высшую ступень противъ прежней.

Такимъ образомъ, разсуждение о положении евронейской мысли, въ этомъ отношеніи, основано было на недоразумѣніи. Кирѣевскій не замфчаль и странности своего вывода, будто разложеніе западной образованности, имъ предполагаемое, совершалось въ теченіе указанных в имъ тридцати літь — слишкомъ короткій срокъ, чтобы въ течение его могъ стать заметнымъ упадокъ многовековой цивилизаціи. Далфе, на такомъ же недоразумфніи основывались сужденія о правственномъ и общественномъ положеніи Европы. Отмѣчая случайные, притомъ мало доказанные факты, школа готова была съ заключеніемъ, что нравы падаютъ, - все по той же причинъ, --- но уже то обширное общественное броженіе, которое ясно высказывалось въ тѣ годы (быть можетъ, слишкомъ поспѣпіными опытами и теоріями) и дѣйствовало въ смыслѣ "усовершенствованія жизненныхъ отношеній" и въ пользу низшихъ классовъ народа, могло бы объяснить, что европейская жизнь не только не утомилась, но полна энергіи: она ставила вопросъ въ высшей степени трудный, съ давнихъ въковъ нетронутый, ставила его не пугаясь громадныхъ препятствій, созданныхъ долгой прошедшей исторіей общества и, кажется, что—песмотря на всѣ, неизбъжныя, ошибки-это было дъло, исполненное высокаго человъческаго достоинства, и конечно пе такое, которое говорило бы о безсиліи, равнодушіи и упадкъ. Далъе, славяпофилы, особенно Киржевскій и Хомяковъ, останавливаются на положеніи религіознаго вопроса, преимущественно въ Германіи, - указываютъ на разладъ въ религіозной мысли, на борьбу различныхъ партій, изъ которыхъ каждая считаетъ себя истинной формулой христіанства, и выводять отсюда, что въ религіозномъ отпошеніи Европа также находится въ безвыходномъ положеніи, и уже ищетъ иного, "не замъченнаго прежде" начала, которое возстановило бы потеряпное нравственно-религіозное равновъсіе. На этотъ разладъ они смотрять съ высоты своего начала, какъ на рядъ жалкихъ заблужденій, изъ которыхъ однако западнымъ людямъ такъ легко было бы выйти, и этой церковной анархіи противопоставляется наше единство и крѣпкое согласіе... Но и это едва ли такъ. Славянофилы сравнивали вещи, очень непохожія одна на другую, потому что действительно жизнь западныхъ церковныхъ общинъ, преимущественно германскихъ, имфетъ чрезвычайно мало общаго съ восточнымъ порядкомъ вещей. Прежде всего, подобное сопоставленіе можетъ впасть въ грубую ошибку уже потому, что церковная дъятельность совершается тамъ на виду, такъ что высказываются всё движенія религіозной мысли, между тёмъ какъ наша церковная жизнь вовсе не допускала сколько-нибудь свободнаго обсужденія церковныхъ дёлъ, такъ что здёсь мы видимъ только единство молчанія, -- самъ Хомяковъ могъ защищать православіе только французскими брошюрами, печатанными за границей; вовторыхъ, дълая сравневія, не вадо было забывать нашего внутренняго церковнаго быта, напр., многомилліоннаго раскола. Быть можеть, тогда представились бы соображенія, при которыхь нельзя было бы подшучивать надъ какой-нибудь куръ-гессенской церковью, не помнящей своего родства съ остальнымъ протестантствомъ.

Далье, западное религіозное мышленіе стояло въ условіяхъ, какихъ еще не подозрѣвало наше общество. Переживавшееся время было замѣчательно особеннымъ распространеніемъ критическаго изслѣдованія: западная религіозная философія стояла лицомъ къ лицу съ этимъ изслѣдованіемъ, и такъ или иначе должна была считаться съ нимъ, отвѣчать на изслѣдованіе своей критикой, защищаться отъ его отрицательныхъ и скептическихъ притязаній, дѣлать ему уступки. Такъ происходили раціоналистическія секты и ученія, которыя имѣютъ весьма достаточное основаніе своего бытія. Славянофилы сурово отвергаютъ это направленіе теологіи какъ "сухой раціонализмъ", "разсудочную религію" и т. п., но

для того, чтобы осудить эти направленія, нужно было ихъ опровергнуть — тѣмъ оружіемъ, которое они употребляютъ. Этого нашими славянофилами не было сдѣлано. Упомянутыя критическія изслѣдованія относятся столько же и къ восточному началу, сколько къ западному; но въ нашей умственной жизни онѣ до сихъ поръ не только не имѣли мѣста, но большею частью остаются вовсе пеизвѣстны. Европейская религіозная образованность не прячется отъ этихъ изслѣдованій и имѣетъ во всякомъ случаѣ ту высокую цѣну, что вступаетъ въ открытую и смѣлую борьбу съ тѣми трудностями, которыя предстояли ей отъ развитія критики и скентицизма.

Догматическіе споры пімецкихъ церквей могутъ казаться скучными и безполезными, какъ вообще мелкіе споры, - по едва ли опи составляютъ особенно важное явление современной религіозной жизни. Несравненно важнье были другіе споры, которые издавна захватывали религіозную жизнь Запада и действовали на самую сущность ея: это - тъ споры, которые мало-по-малу ограничивали важность догматической стороны религи, и давали преобладаніе ея правственной сторонь. На этомъ основаніи Западъ выработаль — въ разныхъ странахъ больше или меньше -- понятіе и чувство терпимости, которая еще слишкомъ мало была извъстна Востоку и безъ сомнѣнія должна бы принадлежать къ существеннымъ чертамъ христіанства, какъ ученія и какъ государственной религіи. Если слова "свобода духа", "цельность воззренія" не одни только слова, то въ нихъ должна заключаться и полная свобода изследованія для техь, у кого известные вопросы возникли. Въ западной образованности уже давно была заявлена и давно выполнялась такая свобода изследованія, и Западу конечно съ большимъ правомъ можно приписать эту свободу духа, которую славянофилы усвоиють одному Востоку.

Вслъдствіе свободы изслъдованія, въ западной религіозной образованности естественно развилось упомянутое стремленіе ея стоять вровень съ наукой, брать въ разсчеть ея результаты, мириться съ ними, когда они припосятъ то или другое видоизмъненіе припятыхъ прежде понятій. Раціонализмъ, столь ненавистный славянофиламъ, есть явленіе неизбъжное тамъ, гдѣ люди не отворачиваются отъ пауки. Для "цѣльности воззрѣнія" нужно, конечно, чтобы результаты науки не противорѣчили религіозному сознанію, и вѣра не должна требовать такихъ уступокъ отъ разума, которыя составляли бы противорѣчіе съ результатами знанія. Отсюда извѣстное видоизмѣненіе религіозныхъ представленій отъ одного историческаго періода до другого; отсюда устраненіе

многихъ заблужденій, напр., среднев вковыхъ представленій о порядкъ природы, которымъ прежде приписывалась почти догматическая важность и которыя теперь оскорбили бы достоинство религіи, если бы имъ давалось и теперь такое же значеніе. Исторія научаетъ, что религіозныя представленія шли такимъ образомъ параллельно съ общимъ движеніемъ образованности, расширялись, освобождались отъ случайныхъ заблужденій, выростали въ достоинствъ. Общее развитіе челов вчества и развитіе религіозныхъ представленій идутъ рядомъ, и возвращеніе назадъ и здъсь точно также было бы упадкомъ и заблужденіемъ, какъ въ другихъ областяхъ цивилизаціи.

Между тъмъ, славянофилы именно этого и желаютъ. Кир вескій говоритъ о необходимости для Европы возвращенія къ воскій говоритъ о необходимости для Европы возвращенія къ во-

Между тѣмъ, славянофилы именно этого и желаютъ. Кирѣевскій говоритъ о необходимости для Европы возвращенія къ восточному началу: онъ для этого предлагалъ особенный путь умозрѣнія (мы упомянемъ о немъ дальше). Другіе славянофилы прямо ожидали, что Европа должна принять православіе; Хомяковъ принялъ живѣйшій интересъ въ обращеніи Пальмера; славянофилы придавали великое значеніе обстоятельству, что у нѣсколькихъ англичанъ явилась мысль о соединеніи англиканства съ православной церковью... Но такъ какъ церковныя формы Запада и Востока были формы историческія, весьма древняго образованія, то ожидаемое усвоеніе восточной формы Западомъ представило бы весьма удивительное явленіе въ исторіи цивилизаціи и возможность его нуждалась бы въ объясненіи.

Киръевскій, вообще едва ли не наиболье спокойный изъ славинофиловъ, не разъ высказывалъ мысль, что хотя для Запада и для нашихъ его послъдователей необходимъ поворотъ къ восточному началу, но что при этомъ не только Западу не должно отказываться отъ пріобрътеннаго имъ запаса образованности, но и намъ не должно покидать того, что мы успъли заимствовать отъ Запада. Другіе славянофилы и тогда, и послъ смотръли на дъло иначе: западная цивилизація была для нихъ только предметомъ вражды; имена европейскихъ писателей, не подходившихъ подъ ихъ вкусъ, особенно имена, пріобрътавшія популярность у насъ въ послъднее время, вызывали въ нихъ издъвательства, весьма неумъстныя по состоянію нашей собственной учености. Такъ, позднъе этому издъвательству подвергались Фохтъ, Спенсеръ, Ренанъ, Бокль "съ братіею". Можно себъ представить, что подобное отношеніе къ европейской литературъ не было способно внушать особенное уваженіе и — довъріе къ практическому вліянію славянофиловъ на общественныя дъла, если бы когда-нибудь таковое предстояло.

Въ связи съ возведеніемъ восточнаго начала въ высшее основаніе челов вческаго мышленія Кир вевскій посвятиль особую статью объясненію "необходимости и возможности новыхъ началъ для философін". Эти новыя начала—восточныя. Такъ какъ для самаго существованія философіи необходима свободная дівтельность разума, то Киръевскій старается доказать, что такая свобода совершенно возможна при этихъ началахъ, -- только разумъ долженъ быть върующій, разумъ и самый способъ мышленія должны возвыситься до сочувственнаго согласія съ върою. Это послъднее дълается такимъ образомъ: "Внутреннее сознаніе, что есть глубинъ души живое общее средоточее для всъхъ отдъльныхъ силь разума, сокрытое отъ обыкновеннаго состоянія духа человьческаго, но достижимое для ищущаго, и одно достойное постигать высшую истину, - такое сознаніе постоянно возвышаеть самый образъ мышленія человъка: смиряя его разсудочное самомитніе, онъ не стъсняетъ свободы естественныхъ законовъ его разума; напротивъ, укръпляетъ его самобытность и вмъстъ съ тъмъ добровольно подчиняетъ его въръ". Передъ тъмъ Киръевскій только-что указалъ, что въ основани восточной философии лежатъ неизмънныя положенія съ ясно обозначенными и твердыми границами, что эти положенія "неприкосновенны" (Соч. II, 307 и слъд.): очевидно, что "самобытности" разума при этомъ быть не можеть, это будеть та же средневъковая ancilla theologiae. Самъ Кирфевскій чувствоваль, что разуму не много будеть туть дела: "для развитія этого самобытнаго православнаго мышленія, - говорить онъ, - не требуется особенной геніальности. Напротивъ, геніальность, предполагающая непременно оригинальность, могла бы даже повредить полнотъ истины" (Соч. II, 331). Странное признаніе, — но весьма послідовательное: въ такой систем философіи, которая уже впередъ им'єтъ свое неприкосновенное основаніе, дібиствительно не потребуется геніальности: придется только наполнять схоластическія схемы. Но какова будеть сама лософія?

Эти основанія восточной философіи давно положены. Кир'вевскій указываеть ихъ у византійскихъ писателей, преимущественно послів разд'вленія церквей, и удивляется, что эта возвышенная философія, несмотря на всів достоинства, была "такъ мало доступна разсудочному направленію Запада, что не только никогда не была оцівнена западными мыслителями, но, что еще удивительніве, до сихъ поръ осталась имъ почти вовсе неизв'єстною (П, стр. 256). Киртевскій, говоря это, забываль, что этихъ восточныхъ философовъ онъ могъ читать только въ изданіяхъ, сдівлан-

ныхъ западными учеными, которымъ вообще мы обязаны своими свъдъніями о византійской древности.

Вопросъ образованности такимъ образомъ связывался съ вопросомъ чисто-церковнымъ. Кирфевскій, какъ мы видфли, пришелъ къ убъжденію, что направленіе всякой философіи зависить отъ того понятія, какое мы имбемъ о св. Троицъ (Соч. І, біогр., стр. 100). Следовательно, вопросъ о философских з направленіяхъ превращался въ вопросъ догматическій, въ споръ испов'яданій, принимающихъ то или другое понятіе объ упомянутомъ догматъ. Именно, различныя понятія о немъ послужили главнъйшимъ поводомъ къ разрыву церквей восточной и западной, къ разрыву двухъ міровъ европейской образованности. Вопросъ объ отношеніи Россіи къ Европъ и ея цивилизаціи, вопросъ о нашемъ національномъ значенін, о нашей будущей роли въ человъчествъ должень быль рёшиться въ теологическомъ трактать. Эту задачу взяль на себя Хомяковь: разръшеніемь ея заняты изданныя заграницей богословскія сочиненія Хомякова. Содержаніе ихъ заслугу писателя Самаринъ указываетъ въ томъ, что Хомяковъ "выяснялъ и выяснилъ идею церкви въ логическомъ ея опредъленіи<sup>" 1</sup>).

Мы не можемъ входить въ разсмотрение этихъ сочинений, исполненныхъ догматическаго и церковно-учительнаго содержанія. Это-защита и возвеличение православной церкви, какъ ственной, сохранившей древній вселенскій характеръ и основное содержаніе церкви, надъ западными испов'яданіями, которыя отпали отъ вселенскаго единства и потеряли истинный смыслъ христіанства. Издатель указываетъ высокую заслугу Хомякова въ томъ, что онъ сталъ на новую, широкую точку зрѣнія въ вопросѣ, который до техъ поръ решался односторонне. Положение церкви, или нашей теологической школы, относительно католичества и протестантства было до сихъ поръ оборонительное, и притомъ такое, что, защищаясь отъ католичества, школа становилась антипапистской, и защищаясь отъ протестантства, становилась антипротестантской: она принимала вопросы такъ, какъ они ставились враждебными испов' даніями, и почти вынуждена была браться противъ нихъ за оружіе, издавна выработанное ими для междоусобной войны. Этимъ путемъ объ школы приняли одназакваску протестантскую, другая католическую; усибхъ одной отзывался невыгодно для другой, и наконецъ, съ теченіемъ этой борьбы, "раціонализмъ просочился въ православную

<sup>1)</sup> Соч. Хомякова, т. II, стр. XXVII.

остыль въ ней въ видѣ научной оправы къ догматамъ вѣры, въ формѣ доказательствъ, толкованій и выводовъ". Такъ, въ восемнадцатомъ столѣтіи одно направленіе представлялось Өеофаномъ, другое—Стефаномъ Яворскимъ, и все, что являлосъ послѣ, груннируется около ихъ капитальныхъ сочиненій и представляетъ какъ бы оттиски съ пихъ, но ослабленные и смягченные. Школа раздвоилась и становилась въ уровень съ противникомъ; Хомяковъ первый взглянулъ на католичество и протестантство съ точки зрѣнія самыхъ основаній церкви, сверху, и потому могъ опредѣлить ихъ.

Богословскіе трактаты Хомякова написаны съ большимъ діалектическимъ искусствомъ и должны занять почетное образное мъсто въ догматической литературъ, котораго, впрочемъ, мы опредълить не беремся 1). Эта литература, какъ всякая спеціальность, им'тетъ свои вопросы, свои условія, и зд'єсь, быть можеть, его аргументы действительно такъ могущественны, какъ изображаетъ Самаринъ. Но решение поставленнаго вопроса заключается не въ одной догматической аргументаціи. Система, строенная Хомяковымъ, быть можетъ, отличается строгою логикою, но остается чистой отвлеченностью и безъ опоры въ исторіи и дъйствительной жизни остается поэтическимъ идеаломъ, или логической фикціей. Система, которую изображаетъ Хомяковъ, есть вмѣстѣ учрежденіе-въ томъ смыслѣ, какъ говорить о немъ Самаринъ (стр. XXVII--XXVIII), но последній самъ сознаеть и доказываетъ, что реальное учреждение далеко не соотвътствуетъ логическо-идеальному построенію Хомякова. Откуда же это противоръчіе, и не есть ли построеніе Хомякова произвольное воображаемое? Существующій характеръ и пониманіе учрежденія не есть, конечно, дело одного нынешняго поколенія, не есть следствіе только его степени разуменія или неразумѣнія; результать целой, весьма продолжительной, исторіи, начало которой даже довольно трудно определить. Самъ Хомяковъ хорошо попималь, что "учрежденіе" можеть становиться въ крайне фальшивыя положенія (стр. 75); не менже ясно понимаетъ Самаринъ (стр. VI—VIII, XXV—XXVI); но какимъ же образомъ раздёлить отвлеченную систему отъ учрежденія, которое именно и служить предметомъ идеальнаго возвеличенія и должно давать для этого основаніе? Жизнь им'веть дівло и должна считаться не съ логической формулой или идеальнымъ представлениемъ прин-

<sup>1)</sup> Они встрѣтили тогда въ нашей литературѣ, сколько знаемъ, одинъ только отголосокъ, въ книжкѣ г. Николая Барсова: "Новый методъ въ богословін. По поводу богословскихъ сочиненій Хомякова", и проч. Спб. 1870.

ципа, а съ реальнымъ явленіемъ, унаслѣдованнымъ отъ прошедшаго въ настоящее. Можетъ быть, что логическая формула и идеальное представленіе соотвѣтствуютъ основному характеру учрежденія, въ первоначальную пору его образованія въ давнопрошедшихъ историческихъ условіяхъ; но съ тѣхъ поръ оно прошло новый многовѣковой путь. Могло ли учрежденіе остаться свободнымъ отъ вліянія исторіи, чтобы на немъ не отпечатлѣлось, и притомъ трудно изгладимымъ образомъ, дѣйствіе условій. въ какихъ оно существовало въ теченіе своей послѣдующей исторіи? Возможно ли, чтобы явленіе, создавшееся въ извѣстную эноху въ духѣ ея понятій, могло въ томъ же смыслѣ и формахъ жить и дѣйствовать въ другое время, послѣ долгаго періода хотя бы "разсудочной" образованности?

Въ частности русскія условія, въ которыя поставленъ вопросъ, таковы, что самое приближение къ его разъяснению крайне затруднительно. Такимъ образомъ широкіе, высокомфрные планы Хомякова могутъ считаться далекою отъ жизни отвлеченностью или фантастическимъ идеаломъ. "Непроницаемая туча недоразумьній, о которой говорить самь его издатель, дыйствительно такъ велика, что люди, которые даже искренно бы желали разъяснить вопросъ, едва могутъ видъть свою цъль и различать другъ друга. Если нужно объяснить великое начало религіи и цивилизаціи, нужно бы, кажется, прежде всего позаботиться хоть о какомъ-нибудь разсъяніи "непроницаемой тучи", позаботиться, такъ сказать, о разръшени домашняго вопроса. То, о чемъ мы говоримъ, будетъ гораздо труднее, чемъ полемика съ г. Лоренси. Между тъмъ сами славянофилы, какъ это кажется многимъ, дотрогиваются изръдка до непроницаемой тучи, но вовсе не разгоняють ее, а иногда сами ее увеличивають.

По разсказамъ современниковъ, отношеніе Хомякова къ предмету было свободное; это было свободное убѣжденіе просвѣщеннаго человѣка, который не боялся противнаго мнѣнія, даже искалъ его, чтобы удовлетворить своей потребности пропаганды или діалектическаго спора. Но школа, къ сожалѣнію, представила слишкомъ много доказательствъ того, что въ ней нѣтъ этого свободнаго отношенія. Если въ сочиненіяхъ самого Кирѣевскаго и Хомякова найдутся выраженія, въ которыхъ проглядываетъ нетерпимость, то у послѣдователей нетерпимость есть правило. Забывая о всѣхъ существующихъ условіяхъ, они высокомѣрно заявляютъ свои принципы въ столь исключительномъ духѣ, что и разъясненіе вопросовъ дѣлается совершенно невозможнымъ. Правда, иногда они заявляютъ свое недовольство современными качествами

"учрежденія", заявляють даже съ нѣкоторою рѣзкостью,—но въ другое время если не сами хватаются за "камень" (Соч. Хом., II, стр. 16), то указывають на этоть камень, за который и хватаются другіе.

Наша литература, по обстоятельствамъ ея положенія, нидо сихъ поръ не могла говорить объ этихъ предметахъ искренностью Н ясностью. Очевидно съ какой-нибудь однако, что въ литературъ развилось, въ параллель всему остальному ея содержанию, извъстное критическое направление. Предметы религіозные были исключены изъ обыкновенной, не спеціальной, литературы, но интересы вопроса существовали; нов'ытія философскія и историко-критическія произведенія ипостранныхъ литературъ более или менее были известны въ образованномъ кругу и накоторыя изъ нихъ производили впечатланіе, котораго не могли устранить произведенія домашнія. Наше критическое направленіе высказалось только отрывочно, урывками, пасколько было возможно; въ цёломъ объемѣ литературы оно было едва замътно, а для обыкновенной массы читателей едва ли и вообще понятно. Но и этихъ немногихъ выраженій, отчасти вызванныхъ другой крайностью, бывало для славянофиловъ достаточно, чтобы обрушиваться на нов'йшую литературу и томъ оказывать просвъщенію истинно медвъжью услугу. Они смъшивали въ одну кучу все, что не нравилось имъ въ новъйшей литературъ, и предавали все огульному осужденію, — и въ томъ числь труды и мысли людей, вфроятно, не уступающихъ имъ въ любви къ истинъ и въ желаніи общаго блага. Въ упоръ имъ, славянофилы выставляли свою систему, позади которой лежалъ "камень". Не должно удивляться, если, наконецъ, стали считать славинофиловъ въ той категоріи, въ которой они сами, конечно, не желали себя считать.

Оговоримся, что факты подобнаго рода принадлежатъ главнымъ образомъ болѣе позднему времени, но эти факты важны тѣмъ, что они вовсе не случайны, и, напротивъ, обличаютъ дѣйствительный характеръ школы, ея исключительность, — которая можетъ смягчаться личными свойствами и образованностью нѣкоторыхъ ея послъдователей, но принадлежатъ къ сущности ученія.

Хомяковъ, кажется, еще болѣе, чѣмъ Кирѣевскій, былъ убѣжденъ въ неизмѣримомъ превосходствѣ ихъ теологической системы и ел прочной опредѣленности. Они почти не считаютъ нужнымъ спорить противъ мнѣній, которыя отвергали ихъ систему въ ередѣ самаго русскаго общества и литературѣ; эти мнѣнія они считають (также у Самарина, стр. XXXVI—XXXVII) какь бы несуществующими, чёмъ-то случайно навъяннымъ чужими вліяніями, непродуманнымъ, пустымъ, и полагаютъ, что могутъ не обращать вниманія даже на критическіе результаты европейскаго изслѣдованія, а просто вести разсчеты съ западными церквами, обличать и обращать. Такъ Хомяковъ и дѣлаетъ, считая свою систему за готовый несомпѣнный кодексъ, которымъ онъ можетъ побѣдоносно обличить Западъ. Онъ съ жалостью говоритъ, напримѣръ, о "правственномъ изнеможеніи" Запада, о "страхѣ, овладѣвшемъ западными религіозными партіями", т.-е. католичествомъ и протестантствомъ, и т. д. (т. II, стр. 76—77). По словамъ его, эти "раціоналистическія секты, въ ужасѣ отъ грозящей опасности, ищутъ союза противъ общаго ихъ врага, невѣрія". Въ этомъ союзѣ онъ видитъ вѣрный признакъ упадка, безсилія и отсутствія истинной вѣры.

"Лътъ сто тому назадъ, ни паписты, ни протестанты даже не подумали бы приглашать другъ друга дъйствовать сообща. Нынъ нравственная ихъ энергія надломлена, и отчаяніе наталкиваетъ ихъ на путь, очевидно, ложный, ибо не могутъ же они не понимать, что если (въ чемъ я не сомпъваюсь) одно христіанство всесильно противъ невърія и заблужденія, то, наоборотъ, въ десять различныхъ христіанствъ, дъйствующихъ совокупно, человъчество съ полнымъ основаниемъ опознало бы сознанное безсиліе и замаскированный скептицизмъ". Но, во-первыхъ, если дъйствительно существуетъ въ западныхъ раціоналистическихъ сектахъ этотъ страхъ, то развъ та же опасность не стоитъ и передъ системой Хомякова? Хомяковъ какъ будто не понимаетъ возможности того, чтобы для нихъ и для нея могъ быть одинъ и тотъ же вопросъ, и ему кажется, что всемогущимъ средствомъ противъ этой опасности, цёлительнымъ бальзамомъ противъ изнеможенія раціоналистическихъ сектъ можетъ просто служить догматика, имъ предлагаемая. Далфе, если дфиствительно этихъ сектъ наступаетъ теперь трудное время, то едва ли есть какая-нибудь бёда въ союзё раціоналистическихъ сектъ, какъ думаеть Хомяковъ. Можеть быть, действительно, известныя стороны этихъ сектъ, какъ чисто историческія формы религіи, изжили свое время, и нынъшнее религіозное движеніе, можетъ есть именно признакъ, что этотъ процессъ совершается; но за этимъ долженъ наступить новый періодъ дальнейшаго развитія которое восприметь въ себя результаты нынфшней борьбы надо думать поэтому, будеть происходить далеко не въ направленія, какое предлагаетъ Хомяковъ. Религіозная исторія, начиная съ среднихъ вѣковъ, показываетъ, что развитіе заключается здѣсь именно въ томъ, что догматика все больше теряетъ значеніе и возростаетъ чисто нравственное вліяніе религіи. Приведенный Хомяковымъ историческій примѣръ поставленъ не совсѣмъ вѣрно. Правда, ето лѣтъ тому назадъ, ни паписты, ни протестанты не подумали бы приглашать другъ друга дѣйствовать сообща; но если считать, что это было хорошо (Хомяковъ именно думаетъ, что тогда "энергія не была надломлена"), то еще лучше было двисти лѣтъ тому назадъ, — тогда паписты и протестанты еще ръзались изъ-за различія своихъ исповѣданій. То, что кажется Хомякову полнымъ упадкомъ, — возможность сближенія между ними, — есть скорѣе успѣхъ, потому что свидѣтельствуетъ о терпимости, объ уваженіи къ чужому вѣрованію.

Главныя богословскія сочиненія Хомякова явились (па французскомъ языкъ) въ началъ пятидесятыхъ годовъ; нъкоторыя теоретическія ихъ основанія обнаруживались, конечно, и въ другихъ, не-богословскихъ, его сочиненіяхъ; наконецъ, общія его мысли высказывались имъ въ тъхъ бесъдахъ, въ которыхъ соединялись въ прежнее время представители обоихъ литературныхъ направленій и которыя замѣняли тогда отсутствіе свободной печати. Въ этомъ пунктъ мивнія также были весьма различны. Противники славянофиловъ, представлявшіе собою примое продолженіе прежняго движенія, воспринимали и распространяли гуманистисторону европейской образованности; они увлекались идеалами европейской поэзін, усвоивали сколько можно результаты европейской науки и стремились внести ть и другіе въ умственный запасъ русскаго общества. Первое время объ стороны витали въ чисто отвлеченной сферъ, но немного нужно было времени, чтобы для тъхъ и другихъ стала чувствоваться практическая действительность. Ихъ иден вскоре начали переходить отъ отвлеченностей къ живымъ интересамъ, сталъ опредъляться ихъ образъ мыслей въ общественныхъ предметахъ. Что касается такъ-пазываемыхъ западниковъ, то съ темъ критеріемъ, какой составился въ ихъ понятіяхъ, для нихъ становилось ясно положение полу-образованнаго общества, которому недостаетъ еще многихъ самыхъ простыхъ принадлежностей просвъщенія; скоро почувствовали и трудность собственнаго положенія, потому что для ихъ дъятельности представлялись неодолимыя препятствія въ правахъ, въ малочисленности дъятелей, въ безучастіи подавленной и необразованной массы. Но темъ больше усиливалось убъжденіе, что только успъхи свободнаго образованія могуть объщать что-нибудь лучшее. И въ это время славянофилы выставляли свое ученіе, которое своимъ неяснымъ, полу-мистическимъ содержаніемъ какъ будто поддерживало именно то, противъ чего первые боролись, старалось оправдать и возвеличить то, въ чемъ они видъли существенное препятствіе для достиженія лучшаго будушаго: противъ европейскаго просвъщенія въ духѣ свободной мысли они выставляли теологическій принципъ; противъ стремленія къ лучшему будущему, въ смыслѣ европейскаго образованія, они рекомендовали прошедшее. Сначала открылся довольно мягкій споръ, потомъ рѣзкая литературная борьба.

Какъ бываетъ неръдко въ подобныхъ случаяхъ, съ объихъ сторонъ была правда и съ объихъ сторонъ ошибки. Славянофилы были правы въ томъ, что, указывая на теологическій принципъ и древнюю Россію, имѣли въ виду и народъ; имъ казалось, что въ своей теологіи и археологіи они отыскиваютъ истинный нервъ народной жизни и возстановляютъ національное начало, столь долго пренебреженное. Дъйствительно, необходимо было напоминать о народъ, — и славянофилы не мало содъйствовали установленію лучшаго отношенія къ народной жизни, чьмъ то было прежде. Но они ошибались въ томъ, что предавались своей точкъ зрънія слишкомъ исключительно. Славянофилы успъли схватить одну черту историческаго прошедшаго, но впадали въ глубокое заблужденіе, когда въ одной чертъ думали видъть все, и когда изъ прошедшаго хотъли сдълать будущее. Идеализируя старину и народъ, они неръдко защищали въ нихъ и то, нельзя было защищать справедливо; отсюда становились возможны упреки и обвиненія въ старовърствъ и обскурантизмъ. Противники ихъ не могли убъждаться исторіей съ теологической точки зрънія; не могли убъждаться подкрашенными изображеніями стараго быта, котораго послъдствія были еще такъ очевидны въ настоящемъ; не могли понять и спокойно выносить фантастическихъ, исключительныхъ и самонадъянныхъ теорій въ виду настоящаго, чувствуемаго зла, которое стояло съ этими теоріями въ какомъ-то родствъ.

Возвратимся къ историческому примъненію теологической системы. Въ школѣ издавна принято было положеніе о противоположности западнаго и восточнаго міра, романо-германскаго и православно-славнискаго. Ее высказывали и Кирѣевскіе, и Хомяковъ, и Д. Валуевъ и затѣмъ всѣ, безъ исключенія, послѣдователи славянофильства до нашихъ дней. Въ нашей славянофиль-

ской школѣ это положеніе было разработано съ большими подробностями: восточное православіе было отожествлено со славянствомъ и составилась историческая теорія, изъ которой слѣдовало, что православіе есть всеобщая религія славянскаго міра: христіанство было припято славянами изъ Византіи, слѣдовательно, въ православной формѣ, и если оно потомъ было утрачено пѣкоторыми племенами, то теперь, для успѣха ихъ новѣйшаго возрожденія, они должны возвратиться къ православію.

Откуда взялось это ръзкое противоположение западной Европы и славянскаго міра? Съ одной стороны, оно было сл'вдствіемъ теологическаго возбужденія: съ другой, было, безъ сомнівнія, навъянно западнымъ нанславизмомъ. Съ начала XIX-го столътія начинается политическое освобождение и національное возрожденіе славянскихъ и православныхъ народовъ. Освобожденіе Сербіи, броженіе народностей въ австрійскихъ земляхъ, возникновеніе чешской и иныхълитературъ, споры венгровъ съ хорватами и пр., создали такъ-называемый панславизмъ. Имъ искренпо увлекались славянскіе патріоты, чаявшіе какого-нибудь освобожденія отъ иноземнаго гнета, и ему повърили многіе изъ публицистовъ западной Европы: мысль что панславизмъ можетъ быть въ связи съ тайными завоевательными планами Россіи (которой въ то время очень боялись, особенно въ Германіи), -- мысль совершенно ошибочная, какъ это фактически доказала потомъ венгерская война, на нѣкоторое время сдълала панславизмъ предметомъ толковъ въ европейской литературф, вопросомъ для. Въ той формф, какую давали этому вопросу и само славянское движение, и европейская печать, панславизмъ нашель последователей и у насъ, еще съ двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ. Въ то тремя написано было Хомяковымъ извъстное стихотворение о полуночномъ орлъ, высоко поставившемъ свое гитало (1832).

Поэтическія мечты такимъ образомъ предшествовали научному знакомству съ славянскимъ міромъ. Въ славянофильскомъ кружкѣ оно только-что тогда начиналось—у Хомякова, у Петра Кирѣевскаго. Эти мечты собственно и дали направленіе послѣдующимъ мнѣніямъ славянофиловъ объ этомъ нредметѣ. Первой пробой серьезнаго изученія былъ извѣстный "Сборникъ историческихъ и статистическихъ свѣдѣній о Россіи и пародахъ, ей единовѣрныхъ и единоплеменныхъ". Пздатель этого Сборника, Валуевъ, былъ воспитанникъ и другъ Кирѣевскихъ, о которомъ остались самые сочувственные отзывы обѣихъ сторонъ. "Смерть похитила его въ самыхъ цвѣтущихъ лѣтахъ, — говорилъ Кавелинъ. Съ юношескимъ благороднымъ самоотверженіемъ, онъ весь отдался наукѣ, и без-

прерывныя занятія ускорили его преждевременную кончину. Валуевъ умеръ очень-очень молодъ, когда силы, не уравновѣшенныя опытомъ и строгою дъйствительностью, быотъ сильнымъ ключомъ, пиа себъ удовлетворенія; когда дъйствительное и возможчомъ, пида себъ удовлетворенія; когда дъйствительное и возможное, настоящее и будущее, сливаются въ одномъ радужномъ цвътъ, и самодовольное воображеніе чаруетъ человъка, обманываетъ его, раскращивая мечту красками существенности. Какъ многіе, и онъ не былъ чуждъ нѣкоторыхъ страпныхъ (т.-е. славянофильскихъ) мыслей и предубъжденій. Но его благородная, любящая натура, положительный складъ его ума рѣзко имъ противорѣчили и не давали имъ развиться до послъднихъ выводовъ въ его головъ и сердцъ"... Валуевъ принялъ ученіе, но не могъ побъдить въ себъ внутреннихъ возраженій противъ его крайностей, и въ той статьт, гдт онъ высказаль свои обще взгляды и говориль о новой русской наукт, Кавелинъ втрои указываль эту двойственность его мнтній. "Изъ того, что онъ безпрестанно и во встать отношеніяхъ противополагаетъ Европу Россіи и славянскому міру, — изъ общаго тона статьи можно думать, что, по его мненію, эта русская наука должна быть противоположна европейской. Впрочемъ, авторъ чрезвычайно остороженъ... Нетерпъніе скоръе видъть осуществленіе своихъ любимыхъ надеждъ томило его, и вотъ онъ видитъ, что время созданія этой науки уже наступаетъ, что появляется зари золотого будущаго, и потомъ онъ опять становится робкимъ передъ голосомъ дъйствительности: онъ понимаетъ эту науку только какъ возможную или только какъ имѣющую быть. Погружаясь въ будущее, онъ тяготится настоящимъ отношеніемъ европейскаго міра къ славянскому; ему кажется, что западная наука заслоняеть насъ; возвращаясь къ взгляду болъе практическому, болъе дъйствительному, онъ чувствуетъ, какъ благодътельно и какъ необходимо было бы Россіи вліяніе Европы, онъ примиряется съ реформою Петра. Оба направленія—д'вйствительное, и не д'вйствительное, вытекающее изъ исторіи и опирающееся на надежду, высказались странномъ смъшеніи, непримиренныя, несоглашенныя собою " 1).

Эта двойственность была неудивительна въ такомъ искусственносоставленномъ ученіи, какъ славянофильское; но Валуева выгодно отличаетъ то, что онъ съ самаго начала направился на фактически-научное изслъдованіе. Таковы его труды о мъстинчествъ плодъ неутомимыхъ изысканій, не отклоияемыхъ предвзятыми

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Соч. Кавелина, II, стр. 42-48.

идеями: таковъ его "Сборникъ", который можно назвать первымъ значительнымъ трудомъ у насъ по изученію славянскаго міра. Этотъ приступъ къ дѣлу былъ такъ естественъ, такъ правиленъ, что въ "Сборникъ" могли войти и труды писателей, нисколько не принадлежавшихъ къ славянофильскому лагерю, напримѣръ, Грановскаго, Кавелина.

"Сборнику" Валуевъ высказалъ Въ предисловіи къ взглядъ на русскую науку, которая должна освътить намъ наше прошедшее и будущее и даже бросить новый свътъ на событія европейскаго міра, — и свой взглядъ на отношенія наши къ Западу. Это-общія славянофильскія идеи, высказанныя съ юношескимъ увлеченіемъ и потому, быть можетъ, особенно характеристическія для опредъленія школы. Валуевъ находить, что діло Петра окончилось въ первой четверти XIX-го стольтія завершеніемъ государственнаго зданія, имъ основаннаго, — и вмъстъ съ тъмъ окончилось, или должно окончиться время европейскаго господства падъ нашей образованностью. Мы начинаемъ обращаться къ самимъ себф, и новфишія событія, вифшнія и внутреннія, указывають новый путь русской жизни. Такими событіями были-появленіе, при помощи Россіи, новыхъ православныхъ государствъ (Греція, Сербія, Молдавія и Валахія), соединеніе армянъ восточнаго испов'єданія въ одну область, возсоединеніе Уніи, заведеніе православныхъ школъ на Востокъ, проповъдь евангелія язычникамъ въ отдаленныхъ краяхъ Россіи; во внутреннихъ дълахъ-изданіе Свода и Полнаго Собранія Законовъ, полюбовное размежеваніе черезполосныхъ владіній, изданіе источниковъ нашей исторіи, постепенное введеніе русскаго языка въ высшихъ классахъ, почти забывшихъ его, появление національныхъ русскихъ поэтовъ въ лицъ Пушкина и Гоголя. Только наша наука еще не последовала этому общему движенію, и особенно наука историческая. Ен задача — познакомить классы общества, воспитанные подъ европейскимъ вліяніемъ, съ тѣми, которыхъ вліяніе почти не коснулось, познакомить Россію съ народами единовърными и единоплеменными, и тъмъ дать ей возможность узнать самую себя.

Цъль, безъ сомивнія, прекрасная; но въ то время, какъ эта наука была еще искомая, или еще только начиналась, Валуевъ уже высказываетъ свои приговоры западной жизни и образованности, и возвеличиваетъ русскую жизнь и образованность—древнюю. Хотя мы и должны еще заимствовать у Запада его виъшнее. матеріальное просвъщеніе, —по, "если понимать подъ просвъщеніемъ пе одни вещественныя улучшенія въ быту человъка,

а то совокупное умственное и нравственное движеніе, которое должно соединять народы въ единство братолюбивой жизни осуществлять въ обществъ чистую мысль христіанства, во сколько она осуществима въ человъкъ, -- то во всяком случат еще останется подъ сомниніемъ, кого съ большею справедливостію можно назвать просвъщенною — Россію ли XV и XVI въка. или ей современную католическую и протестантскую Европу "? 1). Онъ сначала не берется произносить "приговоръ міру латинскому", трудами котораго пользуется наша образованность, — но въ послъдующемъ изложеніи произносить этотъ приговоръ, обвиняя европейское просвъщение, что оно стремится только къ внъшнему блеску и мишуръ, наполняющимъ пустоту жизни просвъщеннаго большинства. Онъ недовърчивъ даже къ лучшему плоду "латинскаго" просв'ященія, къ наукі, потому что, "къ сожалівнію, неръдко и лучшіе умы" - чего они нщуть въ этой наукъ, искусствъ и самомъ просвъщении, которому служатъ? Часто, если и безсознательно, они ищуть того же комфорта, усыпленія мысли и силь души въ ограниченности той или другой системы или рутины, удовлетворенія всёмъ новымъ изысканнымъ требованіямъ просвёщеннаго существованія и его правственнаго сибаритства... И наконецъ не было ли такое развитіе всесторонняго комфорта, удовлетворяющаго всъмъ потребностямъ человъка, основною задачею всего западнаго просвъщенія и всего западнаго человъчества " 2)? Западъ оказалъ, конечно, свои услуги человъчеству, но не ему принадлежить настоящая истина. "Своими опытами и даже своими заблужденіями онъ не менѣе принесъ въ общее достояніе человъчества и служилъ ему, чъмъ сколько служили христіанству, высшему и конечному единству всего человъческаго, другие народы и земли своимъ страдательнымъ и робкимъ бездъйствіемъ, которое, можетъ быть, одно делало возможнымъ въ недозревшемъ духовно человъкъ сохранение въ чистотъ его духовнаго завъта "3). То богатство, которое мы получаемъ отъ Запада, даровое, илн купленное только "утратами изъ своей внутренней жизни" (потому что, увлекаясь блескомъ Запада, мы забываемъ о своемъ народномъ), это богатство непрочно; оно привито къ намъ внъшнимъ образомъ, но не могло перейти въ кровь H жизни, остается чъмъ-то чуждымъ и не объщаетъ никакого живого плода. Мы не можемъ номочь Западу въ его деле, - потому

<sup>1)</sup> Сборникъ, 1845, стр. 2, прим.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стр. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Стр. 3.

что отдёлены отъ него всёмъ прошедшимъ и всёмъ, что есть въ насъ своего и живого: Западъ должепъ самъ "довершить назначенный ему кругъ жизни". А намъ пора подумать о томъ, чтобы изъ самихъ себя выработать начала нашей умственной и правственной жизни, —иначе обрекаемъ себя на вёчную посредственность и умственное песовершеннолетіе, надъ которыми посмется самый Западъ.

Очевидно, что здѣсь новторяются мысли Кирѣевскихъ и Хомякова; въ этихъ мысляхъ уже были задатки всъхъ крайностей и увлеченій славянофильства. Основная мысль высказывается ясно: цивилизація Запада — чисто вибиння забота о комфортъ, лишенная "духовнаго завъта", фальшивая. Развиваемая дальше, мысль была очень похожа на извъстный приговоръ о гніеніи Занада, еще раньше произнесенный тогдашнимъ союзникомъ славянофиловъ, "Москвитяниномъ". Славянофилы, кажется, не выражались объ этомъ предметь такъ сильно, какъ этотъ журпалъ 1), но самыя теоріи трудно было различить, нотому осуждение Запада и у славянофиловъ было достаточно категорическое. Увлеченіе доходило до посл'єднихъ крайностей. Надо было забыть исторію западной образованности, добывавшей ціпою тажкихъ жертвъ, преслъдованій, инквизиціонныхъ костровъ, тъ знанія, которыя выводили насъ изъ ребяческаго нев'яжества, чтобы говорить о Запад'в съ этимъ высокомфріемъ и впередъ хоронить его цивилизацію. Въ людяхъ, иначе понимавшихъ исторію, эти мивнія должим были вызывать самое непріятное впечатленіе, — темъ больше, что была часть общества, которая могла воспользоваться этими возгласами славянофиловъ такъ, какъ они и сами не ожидали. Защитники оффиціальной народности должны были съ удовольствіемъ услышать мысль о гніеніи Запада и еще больше утвердиться въ своей программъ, -- надобно думать, не нохожей все-таки на ту, которую предлагали славянофилы.

Отожествляя православіе и славянство, школа понимала это такъ, что славянское не-православное не есть истинно-славянское,

<sup>1) &</sup>quot;Москвитянинъ" утверждалъ положительно, что Западъ спилъ, и соотвѣтственными красками изображалъ это гніеніе. Вотъ отрывокъ, гдѣ Шевыревъ изображаетъ наше добщеніе" съ этимъ Западомъ: "Въ нашихъ искреннихъ, дружескихъ, тъсныхъ спошеніяхъ съ Западомъ, мы имѣемъ дѣло съ человѣкомъ, носящимъ въ себѣ злой, заразительный недутъ, окруженнымъ атмосферою опаснаго дыханія. Мы цалуемся съ нимъ, обнимаемся, дѣлимъ гранезу мысли, ньемъ чашу чувства—и не замѣчаемъ скрытаго яда въ безпечномъ общеніи нашемъ, не чуемъ въ потѣхѣ пира будущато трупа, которымъ опъ уже нахнетъ" и проч. ("Москвитянинъ", 1841, № 1, стр. 247). Извѣстно, что самая мысль о гніеніи Запада заимствована была изъ французскаго источника.

что для предстоящаго славянскаго единства необходимо, чтобы славяне латинскаго и другихъ исповъданій приняли восточное православіе. Славяне католики, уніаты, протестанты составляютъ расколъ тъмъ болье прискороный, что заблужденіе теологическое усиливается заблужденіемъ національнымъ.

Такъ какъ все построеніе славянофильскаго ученія было предвзятой идеальной теоріей, то указанная мысль была необходима для полноты, и выводы изъ нея сдёланы раньше, чёмъ она могла быть доказана. Есть, правда, историческія свид'ьтельства, указывающія, что у ніжоторых племень, принадлежащих теперь къ католической церкви, христіанство было въ первый разъ принесено изъ Византіи, -- но потомъ должно было уступить господству католицизма. Вотъ единственный фактъ, которымъ могли воспользоваться славянофилы, и они извлекли изъ него цёлую историческую и національную теорію. Но если оставить въ сторонъ вопросъ общаго преимущества восточной церкви надъ западною, не подлежащаго спору. -- какимъ образомъ изъ упомянутаго факта следоваль славянофильскій выводь? Факть этоть действительно быль, но за нимь следоваль другой переходь несколькихъ изъ славянскихъ племенъ въ католицизмъ, судьбы котораго они и раздълили: несмотря на переходъ къ западной церкви, эти племена остались славянскими, имъли свою образованность, достигавшую высокой степени въ Чехіи, въ Польшъ, у славянъ далматинскихъ. Неправославный отдълъ славянства обнимаетъ цълыя обширныя племена, многіе милліоны людей; они разделены были отъ главнаго православнаго племени, русскаго, не только исповъданіемъ, но цълымъ ходомъ своей исторіи, характеромъ быта; ихъ народность развилась въ особый своеобразный типъ, они въка сживались съ своей религіей, дорожили ею, — а по теоріи оказывалось, что все это было только такъ, что ихъ историческое существованіе была одна ошибка. Спрашивается: что же имъ дълать съ своей исторіей, съ тѣми свойствами, какія пріобрѣла ихъ жизнь не только отъ исповъданія, но и отъ цълаго ряда другихъ условій и которыя стали второй ихъ природой? Не споримъ, что славянское католичество, съ латинскимъ богослужениемъ, съ церковной принадлежностью къ чужому центру, можетъ представлять свои ненормальныя стороны; но если народы сжились съ этимъ и дорожать своими религіозными преданіями и вовсе не желають отъ нихъ отказываться? или, если исторія представляла имъ иной выходъ изъ этого положенія вещей, напр., какъ чешскій протестантизмъ, и они предпочитаютъ этотъ путь своей религіозной жизни? или самый католицизмъ преобразуется, и приближается

къ здравымъ требованіямъ времени? или, наконецъ, если эти славянскіе католики и протестанты думаютъ,—и могутъ думать это справедливо. — что теперь пришло время болѣе спокойнаго рѣшенія религіозныхъ несогласій, время вѣротершимости, и народы разныхъ неповѣданій могутъ спокойно соединяться для общихъ интересовъ, оставаясь каждый при своей религіи? — Славянофилы, несмотря на всѣ эти историческія недоумѣнія, настаиваютъ на своей системѣ, и въ результатѣ является одно — религіозная исключительность; вопросъ національнаго единства подчиняется вопросу теологическому.

Но если вообще для людей, не увлеченныхъ духомъ школы, невозможно было номириться съ славянофильской конфессіопальнаго начала и съ выведенными изъ него послъдствіями, то вопросъ, кажется, еще больше запутывался другими миѣніями школы. Та двойственность, на которую мы уже указывали, и которая, напримъръ, то отвергала реформу Иетра и ея результаты, то признавала ея дъйствіе неистребимымъ, или признавала великія заслуги Запада, а потомъ отвергала его <sup>1</sup>), повторяется и здёсь. Ставя выше всего свою теологическую систему, славянофилы въ то же время неоднократно высказывались противъ практического выраженія принципа въ "учрежденіи". Ихъ критика настоящаго положенія учрежденія бывала нередко такова, что съ ней согласится каждый просвъщенный человъкъ, но при этомъ возпикаетъ противоръчіе, котораго они не ръшаютъ. Можно понять, что извъстное начало, переходя въ практическую жизнь, теряетъ высоту своего идеальнаго достоинства, бываетъ не всеми понято, подвергается злоупотребленіямъ и т. п.; но здёсь оказывается, что ръчь идетъ не объ однихъ частныхъ и случайныхъ недостаткахъ, поправимыхъ и неважныхъ, а напротивъ, о недостаткахъ столь крупныхъ, что ими заслоняется самая сущность принципа, отчего онъ теряетъ даже свое вліяніе на общество, перестаетъ направлять его деятельность и т. д. Где же началась порча, и чъмъ она можетъ быть исправлена? Мижије школы состоить, кажется, въ томъ, что порча начинается Петра, въ основанномъ имъ бюрократическомъ государствъ; но, во-первыхъ, исторія раскола доказывала бы противное-что внутренній разладъ въ самомъ учрежденіи начался гораздо раньше; во-вторыхъ, если нервое прикосновение Петра могло произвести порчу, значитъ, учреждение уже тогда не имъло достаточной внутренней силы. Съ исторической точки зрвиія, такого рода измв-

<sup>1)</sup> Подобные примъры у Кирфевскаго, Валуева, и пр.

неніе въ характерѣ учреждепія вообще является результатомъ пе однихъ случайныхъ ввѣшнихъ условій, но самой сущности учрежденія. Въ счетахъ между стариной и реформой гораздо естественьве искать вину совершившагося факта не въ томъ, кто парушалъ старину, а въ слабости самой старины, которую не трудно было устранить тому, кому она мѣшала. Вмѣстѣ съ тѣмъ, славянофилы недостаточно объясняютъ и другое обстоятельство: если есть недостатки въ нашемъ религіозномъ просвѣщеніи, то гдѣ заключается ихъ исправленіе, въ строгомъ ли возстановленіи старины, или въ прививкѣ новыхъ понятій къ прежнему содержанію? Старина была сурово исключительна; она едва ли бы не потребовала именно того, въ чемъ сами славянофилы видятъ стѣсненіе религіознаго просвѣщенія и его современные недостатки. Есть большое основаніе думать, что собственныя требованія славянофиловъ отъ религіознаго просвѣщенія внушаются вовсе не духомъ нашей старины, а именно духомъ той западной образованности, отъ которой они вообще многимъ позаимствовались. Таковы именно кажутся намъ ихъ заявленія объ иномъ устройствѣ отношеній церкви къ государству, о преобразованіяхъ въ церковномъ управленіи, о большей терпимости къ умѣреннымъ сектамъ раскола, о нѣкоторой свободѣ изслѣдованія и т. п. И что, наконецъ, они предложатъ западному славянству, въ которомъ хотятъ вести свою пропаганду, если сами недовольны?...

Въ этихъ послѣднихъ указаніяхъ мы опять имѣли въ виду позднѣйшія заявленія славянофильства, — потому что въ сороковыхъ годахъ славянофилы не могли высказаться достаточно объ этихъ предметахъ; но тѣ противорѣчія, которыя обнаруживались позднѣе, заключались уже и въ первоначальныхъ положеніяхъ школы, въ самой постановкѣ теологическаго принципа.

## VII.

## СЛАВЯНОФИЛЬСТВО.

Исторические и общественные идеалы славянофильства.

Историческая теорія славянофиловъ, какъ естественно ожидать, была тѣсно связана съ теоріей теологической. Какъ въчисто догматическомъ смыслѣ верховная истина принадлежитъ православно-славянскому міру, а ложь—міру западному, такъ и въ жизни исторической православно-славянскій міръ, и въчастности русскій пародъ, представляетъ истинное выраженіе христіанскихъ началъ общества и государства, а міръ западный — ихъ извращеніе.

Въ такомъ смыслѣ вопросъ поставленъ былъ еще братьями Кирѣевскими. Далѣе, эту теорію повторилъ Д. Валуевъ; потомъ развивалъ ее, историко-юридическими соображеніями, славянофильскій полемистъ М... З... К..., въ спорѣ съ Кавелинымъ о роли и значеніи личности въ исторіи русскаго общества; наконецъ, всего ярче высказывалъ ее К. Аксаковъ. У послѣдняго историческая теорія славянофильства получила наиболѣе полную обработку.

Относительно мивній Киржевскаго, достаточно напомнить его слова о древней русской жизни, въ стать в "о характер в просвъщенія Европы и его отношеніи къ просвъщенію Россіи". Вотъ его основныя положенія:

"Обширная русская земля, даже во времена раздѣленія своего на мелкія княжества, всегда сознавала себя какъ одно живое тѣло и не столько въ единствѣ языка находила свое притягательное средоточіе, сколько въ единствѣ убѣжденій, происходящихъ изъ единства върованія въ церковныя постановленія. Ибо ея необозримое пространство было все покрыто, какъ бы одною

непрерывною сѣтью, пеисчислимымъ множествомъ уедипенныхъ монастырей, связанныхъ между собою сочувственными нитями духовнаго общенія. Изъ нихъ единообразно и единомысленно разливался свѣтъ сознанія и науки (?) во всѣ отдѣльныя илемена и княжества. Ибо не только духовныя понятія народа изъ нихъ исходили, но и всѣ его понятія правственныя, общежительныя и юридическія, переходя черезъ ихъ образовательное вліяніе, опять отъ нихъ возвращались въ общественное сознаніе, принявъ одно общее направленіе...

"Потому этотъ русскій бытъ (бытъ, уцѣлѣвшій и теперь въ народѣ) и эта, прежняя, въ немъ отзывающаяся, жизнь Россіи, драгоцѣнны для насъ, особенно по тѣмъ слѣдамъ, которые оставили на нихъ чистыя христіанскія начала, дѣйствовавшія безпрепятственно на добровольно покорившіяся имъ племена славянскія…" 1).

Надежду на будущее процвътание славянскаго народа даютъ, впрочемъ, не какія-нибудь племенныя особенности, — эти особенности могутъ только ускорить или замедлить развитие; свойство плода зависитъ отъ свойства съмени, т.-е. восточнаго, византійскаго христіанства. Оно измънило нравственныя понятія русскаго человъка, и все общественное устройство древней Руси должно было принять направленіе христіанское.

Древняя русская церковь твердо опредёлила границы между собою и мірскимъ государствомъ, не смёшивалась съ его интересами, стояла надъ нимъ какъ высшій идеалъ — и никогда не искала формальнаго господства надъ правительственной властью. Русь была нравственно "святая Русь", и не похожа была въ этомъ на "священную римскую имперію".

Далъе. "Духовное вліяніе церкви на это естественное развитіе общественности могло быть тъмъ полнъе и чище, что никакое препятствіе историческое не мъшало внутреннимъ убъжденіямъ людей выражаться въ ихъ внъшнихъ отношеніяхъ. Не искаженная завоеваніемъ, русская земля, въ своемъ внутреннемъ устройствъ, не стъснялась тъми насильственными формами, какія должны возникать изъ борьбы двухъ ненавистныхъ другъ другу племенъ, принужденныхъ, въ постоянной враждъ, устраивать свою совмъстную жизнь. Въ ней не было ни завоевателей, ни завоеванныхъ. Она не знала ни желъзнаго разграниченія неподвижныхъ сословій, ни стъснительныхъ для одного преимуществъ другого, ни истекающей оттуда политической и нравственной борьбы... Она не знала и необходимаго порожденія этой

<sup>1)</sup> Сочин., т. II, стр. 259 и с. вд.

борьбы: искусственной формальности общественныхъ отношеній и болѣзненнаго процесса общественнаго развитія, совершающагося насильственными измѣненіями законовъ и бурными переломами постановленій. И князья, и бояре, и духовенство, и народъ, и дружины княжескія, и дружины боярскія, и дружины городскія, и дружина земская, — всѣ классы и виды населенія были проникнуты однимъ духомъ, одними убѣжденіями, однородными понятіями, одинакою потребностью общаго блага...

"Вслѣдствіе такихъ естественныхъ, простыхъ и единодушныхъ отношеній, и законы, выражающіе эти отношенія, не могли имѣть характеръ искусственной формальности; но, выходя изъ двухъ источниковъ: изъ бытового преданія и изъ внутренняго убѣжденія, они должны были, въ своемъ духѣ, въ своемъ составѣ и въ своихъ примѣненіяхъ, посить характеръ болѣе внутренней, чѣмъ внѣшней правды, предпочитая очевидность существенной справедливости — буквальному смыслу формы; святость преданія — логическому выводу; нравственность требованія — внѣшней пользѣ... Внутренняя справедливость брала въ древне-русскомъ правѣ перевѣсъ надъ внѣшнею формальностію...

"Въ древней Россіи внутренняя цѣльность самосознанія, къ которой самые обычаи направляли русскаго человѣка, отражалась и на формахъ его жизни семейной, гдѣ законъ постояннаго, ежеминутнаго самоотверженія былъ не геройскимъ исключеніемъ, но дѣломъ общей и обыкновенной обязанности...

"При такомъ устройствъ нравовъ, простота жизни и простота нуждъ была не слъдствіемъ недостатка средствъ и не слъдствіемъ неразвитія образованности, но требовалась самымъ характеромъ основного просвъщенія. На Западъ роскошь была не противорьчіе, но законное слъдствіе раздробленныхъ стремленій общества и человька; она была, можно сказать, въ самой натуръ искусственной образованности... Русскій человькъ, больше золотой парчи придворнаго, уважалъ лохмотья юродиваго. Роскошь проникала въ Россію, но какъ зараза, отъ сосъдей. Въ ней извинялись; ей поддавались какъ пороку, всегда чувствуя ея незаконность, не только религіозную, но и правственную и общественную , и т. д. 1).

Таковы были представленія Киржевскаго о русской старинть 2).

<sup>1)</sup> Въ дальнъйшемъ изложения Киръевскаго укажемъ еще страницы (т. 11, 275—277), гдъ онъ собираетъ найденныя имъ особенности древней Россіп и отличія просвъщенія русскаго отъ западно-европейскаго.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Статья, изъ которой вриводимъ выписки, появилась въ 1852 г. Самыя мысли, конечно, были заявлены Кирфевскимъ въ своемъ кругф гораздо раньше.

Въ томъ же основномъ смыслѣ о характерѣ старой русской исторіи говорилъ славянофильскій полемистъ, писавшій подъ буквѣми М... З... К..., которыя скрывали одно изъ главиѣйшихъ именъ славянофильской школы 1).

По форм'в статьи, состоящей почти только изъ возраженій, въ ней н'втъ посл'вдовательнаго изложенія собственнаго взгляда автора, но въ руководящихъ положеніяхъ заключаются отличительныя особенности славянофильской исторической теоріи. Авторъ статьи, оспаривая теорію Кавелина о родовомъ быт'в и развитіи личности въ древней Россіи, уже заявляетъ теорію общипнаго быта, и древнюю Русь изображаетъ въ идеальныхъ чертахъ общества, построеннаго на истинно-христіанскихъ началахъ.

Вотъ главныя положенія, здёсь выставленныя:

Отвергая мивніе Кавелина о силь родового начала въ древнемъ русскомъ быть и слабости общиннаго, авторъ находитъ, что, сльдя за развитіемъ государства, Кавелинъ упустилъ изъвиду русскую землю, что напротивъ, "общинное начало составляетъ основу, грунтъ всей русской исторіи, прошедшей, настоящей и будущей; съмена и корни всего великаго, возносящагося на поверхности, зарыты въ его плодотворной глубинъ...

"Не общинное начало, а родовое устройство, которое было низшею его степенью, клонилось къ упадку, а такъ какъ въ немъ были зачатки жизни и сознанія, то оно спасло себя и облеклось въ другую форму. Родовое устройство прошло, а общинное начало уцѣлѣло въ городахъ и селахъ, выражалось виѣшнимъ образомъ въ вѣчахъ, позднѣе въ земскихъ думахъ. Древнеславянское, общинное начало, освященное и оправданное началомъ духовнаго общенія, внесеннымъ въ него церковью, безпрестанно расширялось и крѣпло...

"Семейство и родъ представляютъ видъ общежитія, основанный на единствѣ кровномъ; городъ съ его областью — другой видъ, основанный на единствѣ областномъ, и позднѣе епархіальномъ; наконецъ, единая, обнимающая всю Россію государственная община, — послѣдній видъ, выраженіе земскаго и церковнаго единства. Всѣ эти формы различны между собою, но онѣ сутъ только формы, моменты постепеннаго расширенія одного общиннаго начала, одной потребности жить вмѣстѣ въ согласіи и любви, потребности, сознанной каждымъ членомъ общины, какъ верховный законъ, обязательный для всѣхъ, и носящій свое оправданіе

<sup>1) &</sup>quot;Москвитянинъ", 1847 г., ч. II, стр. 135—174 (въ статът "о митияхъ "Современника" историческихъ и литературныхъ"), по поводу статъи Кавелина о юридическомъ бытъ древней Россіи.

въ самомъ себѣ, а не въ личномъ произволеніи каждаго. Таковъ общинный бытъ въ существѣ его; онъ основанъ не на личности и не можетъ быть на ней основанъ (противный взглядъ утверждалъ, что общественное устройство древней Руси было слабо, именно по недостатку развитія личности); но онъ предполашеть высшій акть личной свобовы и сознанія— самоотреченіе.

"Въ каждомъ моментъ его развитія онъ выражается въ двухъ явленіяхъ, идущихъ нараллельно и необходимыхъ одно для другого. Въче родовое (напр. княжескіе сеймы) и родоначальникъ. Въче городовое и князъ. Въче земское, или дума, и царъ.

"Первое служитъ выраженіемъ общаго связующаго начала; второе — личности.

"Положимъ, взаимныя отношенія князей опредѣлялись родовымъ началомъ; по что такое князь въ отношеніи къ міру, если не представитель личности, равно близкій каждому, если не признанный заступникъ и ходатай каждаго лица передъ міромъ? Почему община не можетъ обойтись безъ него?...

"Князь быль для пея не только военачальникь: и въ предпочтеніи одного князя другому видны слѣды не натріархальнаго, до-варяжскаго быта старѣйшинъ, а болѣе возвышеннаго христіанскаго понятія о призваніи личной власти, о нравственныхъ обязанностяхъ евободнаго лица"...

Въ древней Руси христіанство привилось гораздо ближе и сильнъе. чъмъ, напримъръ, у германцевъ, хотя послъдніе и могли быть лучше къ нему приготовлены: "по свидътельству исторіи, которое изъ двухъ племенъ, германское или славяно-русское, приняло христіанство добровольнье, ближе къ сердцу? которое прониклось имъ глубже и принесло ему въ жертву болъе народпыхъ предразсудковъ и безиравственныхъ обычаевъ?.. Если сравнить весь быть Кіевской Руси въ XI-мъ и XII-мъ въкахъ и современный быть любого изъ германскихъ племенъ, въ которомъ изъ нихъ вліяніе поваго ученія окажется наиболье ощутительнымъ?" Кіевская Русь вообще представляется автору въ свътломъ, привлекательномъ видъ сравнительно съ послъдующими временами (и это справедливо). При этомъ сравненіи съ поздивишей Русью, авторъ дълаетъ такое признаніе: "Въ Кіевскомъ періодъ не было вовсе ни тъсной исключительности, ни суроваго невъжества поздиъйшихъ временъ 1). Это не значитъ, — спъщитъ прибавить авторъ, — чтобы исторія пошла назадъ; явились иныя

<sup>1)</sup> Впоследствін К. Аксаковъ совершенно отвергаль присутствіе этихъ недостатковъ и въ поздивінней эпохф.

потреблости, иныя цѣли, которыхъ необходимо было достигнуть во что бы ни стало, теченіе жизни стѣснилось и зато пошло быстрѣе по одному направленію: но Кіевская Русь остается какимъ-то блистательнымъ прологомъ къ нашей исторіи".

Замътимъ еще миъніе о въчъ. Писатели, принимавшіе теорію родового быта, справедливо видъли въ въчъ только весьма несовершенную форму общественнаго устройства, такъ какъ въ немъ не было никакихъ точныхъ опредъленій:— славянофилы находили, что, напротивъ, это и была форма наилучшая. На миъніе Кавелина, что дъла ръшались не по большинству голосовъ, не единогласно, а какъ-то совершенно неопредъленно, — славянофильскій критикъ замъчаетъ:

"Способъ рѣшенія по большинству запечатлѣваетъ распаденіе общества на большинство и меньшинство и разложеніе общиннаго начала; вѣче, выраженіе его (то-есть общиннаго начала), нужно именно для того, чтобы примирить противоположности; цѣль его—вынести и спасти единство. Отъ этого оно обыкновенно оканчивается въ лѣтописяхъ формулою: снидошася вси въ любовь. Способъ рѣшенія едипогласный, отличаемый авторомъ (Кавелинымъ) отъ формы вѣчевыхъ приговоровъ, въ которыхъ не было счета голосовъ и баллотировки, относится къ ней какъ совокупность единицъ къ цѣлому числу, какъ единство количественное къ единству нравственному, какъ внѣшнее къ внутреннему. Съ предубѣжденіемъ автора въ пользу формальной правильности противъ внутренняго согласія и живого единства, нельзя понять ни общины, пи русской исторіи, ни вообще какого бы то ни было историческаго проявленія идеи народа".

Въ заключение своей критики, М... З... К... выставлялъ свои общія положенія; по его собственнымъ словамъ, онѣ наполовину имѣли видъ гипотезъ, еще не были (хотя могли быть) доказаны тогда,—но славянофильская точка зрѣнія выражена въ нихъ очень рѣшительно. Гипотезы шли прямо наперекоръ тѣмъ взглядамъ, которыхъ держались послѣдователи родовой теоріи, и представляли свой особый взглядъ на развитіе "личности". Замѣтимъ, что подъ "развитіемъ личности" для обѣихъ сторонъ вообще подразумѣвалось стремленіе личности къ сознательной дѣятельности въ свободныхъ общественныхъ условіяхъ,—стремленіе къ умственной и политической свободѣ.

По теоріи и гипотезамъ М... З... К..., развитіе личности шло вовсе пе по тѣмъ ступенямъ, какія предполагалъ его противникъ; что развитіе германскаго начала личности (какъ оно принималось въ тогдашнихъ философско-историческихъ и юридическихъ по-

нятіяхъ) само по себѣ не можетъ привести къ предполагаемому результату, то-есть къ нормальному устройству свободнаго общества; что "это начало (идея человѣка, или точнѣе — идея народа) явилось не какъ естественный плодъ развитія личности, но какъ прямое ему противодѣйствіе и проникло въ сознаніе передовыхъ мыслителей западной Европы изъ сферы религи"; что западный міръ выражаетъ теперь требованіе органическаго примиренія начала личности съ пачаломъ объективной и для всѣхъ обязательной нормы — требованіе общины (авторъ разумѣетъ новѣйшія сопіальныя движенія), и что это требованіе "совпадаетъ съ нашей субстанціей", что "въ оправданіе формулы мы приносимъ бытъ", и что въ этомъ точка соприкосповенія нашей исторіи съ западной 1).

Эта общая мысль дополняется въ теоріи М... З... К... слѣдующими положеніями, опредѣляющими историческое развитіе русскаго быта. Общинный бытъ славянъ основанъ былъ вовсе не на отсутствін личности (противники утверждали, что въ старой русской жизни личность поглощалась родомъ, и старая община, какъ, напримфръ, повгородская вфчеван община, пала именно оттого, что въ ней бродилъ только неопредъленный элементъ общественнаго союза, не подкръпленный развитіемъ личности), а на свободном и сознательном вен отречении от своего полновластія; христіанство внесло въ національный славянскій бытъ сознаніе и свободу (?), и община, принявши въ себя начало общенія духовнаго, стала "какъ бы свътскою, историческою стороною церкви". Задача нашей внутренней исторіи опред'вляется именно какъ просвътление народнаго общиннаго начала началомъ общинноцерковнымъ; а исторія внёшняя имёла цёлью основать политическую независимость этого начала не только для Россіи, но и для целаго славянства созданіемъ крепкой политической формы, которая "не исчерпываетъ общиннаго начала, но и не противоръчитъ ему".

Теорія М. З. К., пабросанная въ его стать только въ самомъ бъгломъ очеркъ, очевидно стояла на одной почвъ со взглядами Киръевскаго. Собственно въ литературъ статья М... З... К... въ первый разъ выставляла основныя ученія славянофильства объ историческомъ ходъ русской жизни и его внутреннемъ смыслъ,

<sup>1)</sup> Это—почти та самая точка зрѣнія, которой потомъ держался Герценъ, и въч этомъ было его "славянофильство". Такова его брошюра: "Старый міръ и Россія и друг. Но за этимъ вопросомъ собственно сельской общины (въ ея широкомъ политическомъ развитіи), онъ опять расходился съ славянофилами во всѣхъ подробностяхь споихъ миѣній.

выставляла ихъ въ строгомъ логическомъ построеніи. Приведенные сейчасъ тезисы заключали въ себѣ цѣлую законченную систему, и, какъ увидимъ далѣе, историческія миѣнія славянофильства были главнымъ образомъ развитіемъ этой системы.

Итакъ, программа была дана, хотя самъ авторъ считалъ ее наполовину гипотезой. Но если уже дёло становилось на ночву научнаго изследованія, а не однихъ идеалистическихъ стремленій, то программа требовала доказательствъ-и гипотезамъ не было мфста. Въ виду мнфній противной стороны, нужно было доказывать все, начиная съ чисто-теоретическихъ положеній о развитіи идеи человъка или идеи народа и до историческихъ заключеній о значеніи русской общины. Такъ, была еще чистой гипотезой мысль, что нашъ быть представляеть уже разрѣшеніе вопроса, то есть, примиреніе начала личности и начала объективной нормы, или правильный, объединяющій вст интересы общественный союзъ. Гипотезой было и то положение, что общинный быть славянь основань быль не на отсутстви личности, и что христіанство внесло въ него сознаніе и свободу. Нужно было доказывать и предполагаемыя достоинства старой в в чевой общины, которыя возбуждали сомивніе не только неопредвленностью отправленій этой общины, но и ея дальнъйшей судьбой, въ которой она не могла выдержать исторической пробы, и т. д. Впослъдствін эти вопросы и дъйствительно поднимались въ спорахъ двухъ сторонъ, вызывая самыя несходныя ръшенія, и тема, выставленная славянофилами, не доказана до сихъ поръ... Особенное вниманіе этотъ вопрось возбудиль снова въ пору крестьянской реформы; бытовая крестьянская община встрътила горячихъ защитниковъ и внъ славянофильского лагеря; но эти защитники, отдавая всю справедливость славянофильскому взгляду на бытовую общину, не находили возможнымъ согласиться съ цёлой теоріей, ни съ славянофильскимъ обобщениемъ этого начала на всю національную жизнь, ни съ теологическими толкованіями, ни съ историческими заключеніями... Въ сороковыхъ годахъ, славянофильская тема казалась еще менъе убъдительна. Общее указапіе на значение общиннаго быта въ древнемъ русскомъ быту было справедливо и составляетъ заслугу славянофильскихъ историковъ, какъ и ихъ указаніе на современную сельскую общину; но противники справедливо отвергали преувеличенія, на которыхъ выстроена была вся идеальная теорія русской исторіи. Картина древняго общиннаго быта, нарисованная славянофилами, могла быть очень обслыстительна, — но гдъ доказательства, что такова была д'вйствительно жизнь древней Руси; гдф доказательства той

"свободы", того "сознапія", той "любви", которыя приписывала ей теорія: была ли община въ самомъ дѣлѣ такимъ всепроникающимъ началомъ, или, папротивъ, не уцѣлѣла ли опа просто 
какъ одна изъ тѣхъ формъ быта, которыя могли сохрапиться 
лишь потому. что не мѣшали государственному развитію и ни 
въ чемъ не сталкивались съ требованіями времени, напримѣръ, 
съ развитіемъ велико-княжества, стремленіями московскаго самодержавія, съ реформой Петра и т. п.? Какъ, при великомъ предполагаемомъ значеніи этого начала и непрерывномъ его вліяніи, 
русская жизнь стараго времени могла дойти до такого восточнаго деспотизма въ управленіи и до такой бѣдности умственнаго 
образованія, какія несомнѣнно отличали московскую Русь?

Словомъ, теорія нуждалась въ доказательствахъ. Эту задачу въ особенности взялъ на себя К. Аксаковъ.

Онъ не вдругъ сталъ защитникомъ этой теоріи. Его диссертація о . Іомоносов'в написана еще подъ другими вліяніями; онъ быль тогда чистымъ гегельянцемъ, держался обычныхъ взглядовъ на ходъ русской исторіи и смотр'вль на эпоху Петра, какъ на переходъ отъ исключительной національности къ общечеловъческой цивилизаціи. Но уже вскорф въ его мифніяхъ произошла радикальная перемёна. Въ то же время, когда появилась его диссертація (1846), онъ является участникомъ "Московскихъ Сборниковъ", гдв его статьи, подписанныя псевдонимомь "Имрекь", были уже славянофильской критикой тогдашней литературы. Аксаковъ окончательно остановился потомъ на принятой имъ точкъ зрвнія и сталь горячимь ен проповедникомь. Его давнишній народный патріотизмъ 1) нашелъ въ славянофильствъ самую сочувственную для него формулу: народъ сталъ его господствующей идеей — таковы его стихотворенія, его критическія статьи, публицистика, труды историческіе...

Не входя въ подробности историческихъ трудовъ К. Аксакова, укажемъ на оцънку ихъ. сдъланную Костомаровымъ  $^2$ ), ко-

<sup>1)</sup> Въ біографія Погодина, составляемой г. Барсуковымъ, есть любовытния черты о средь, въ которой выросталь К. Аксаковъ, — о домѣ С. Т. Аксакова. Погодинъ очень солизился съ нямь въ концѣ 1820 годовъ, и въ своемъ дневникѣ отмѣчаетъ въ 1829 году: "Петръ прорубилъ окошко, а Аксаковъ (С. Т.) его заколотитъ", "Жизпъ и труды М. Н. Погодина", книга вторая. Спб. 1889, стр. 315; см. также стр. 214 и далье.

<sup>2) &</sup>quot;Труды Аксакова остапутся навсегда знаменательными для науки русской исторів.—говорить Костомаровь. Онь опровергь теорію родового быта, на которой хотьли построить русскую исторію; онь обратиль вниманіе на другое древнее начало вы русской исторів — ебщинос, вічевое, которое прежде наукою оставлено было вы тінн; оны возвістиль плодотворную мысль удалиться отъ рабскаго подра-

торая впрочемъ требуетъ оговорокъ. Въ томъ, что Костомаровъ считаетъ заслугою К. Аксакова, не все принадлежало лично ему. Такъ самое основное изъ его положеній объ общинномъ началъ въ древней русской жизни было ранъе заявлено школой и, какъ мы видъли въ стать В М... З... К..., заявлено самымъ рынительнымъ образомъ. Общинная идея была принята Аксаковымъ готовая, и ему принадлежить только дальнейшее ея развитіе и, можно прибавить, доведение ен до крайности. Что касается "русскаго возгрѣнія", которому Костомаровъ приписываетъ столь высокую цену трудовъ К. Аксакова, относительно его существуетъ, кажется, некоторое недоразуменіе. Для новейшихъ историковъ, н не принадлежавшихъ вовсе къ славянофильскому лагерю, была вообще ясна необходимость изученія бытовыхъ явленій; это сознаніе вообще являлось въ русской исторической и этнографической наукъ, какъ результатъ ея собственной зрълости, а также какъ результатъ вліяній науки европейской. Не отвергая того, что писатели славянофильской школы деятельно участвовали въ выработкъ этого созпанія, было бы исторически невърно приписать это сознаніе имъ однимъ. Не трудно было бы провфрить научную заслугу обоихъ литературныхъ направленій, обративъ внимание па самые результаты, добытые ихъ новъйшимъ историческимъ изученіемъ. Едва ли можно оспаривать, что наибольшая сумма этихъ результатовъ была пріобрътена не тенденціозными работами въ славянофильскомъ духѣ, а именно болѣе безпристрастными научными изследованіями, не только свободными отъ этой тенденціи, но даже ей враждебными...

У К. Аксакова общія, болѣе или менѣе неопредѣленныя положенія Кирѣевскихъ, коротко высказанные тезисы М... З... К..,

жанія западнымь теоріямь, обратиться кь разработкі народной жизип, и вмісто чуждыхъ, наносныхъ взглядовъ поискать своихъ, народныхъ. Онъ превосходно отгадалъ характеръ Ивана Грознаго и темь открыль путь къ простому и ясному уразумћијю его эпохи; наконець, онъ пашелъ двойственность земли и государства въ русской исторін-идею великую, плодъ того русскаго воззрѣнія, надъ которымъ глумились и издъвались, и безъ котораго неосуществима илодотворность научной дъятельности въ сферъ русской исторіи, ибо никакія событія непонятны, если мы не знаемь воззрівнія, образовавшагося у того народа, который твориль эти событія и участвоваль въ нихъ". Но Костомаровъ находить также ошибки и преувеличенія въ митніяхъ Аксакова, происходившія отъ идеализма, отличающаго послъдователей этой школы. Таковы сужденія Аксакова о земскихъ соборахъ, о правы кормленія и т. п. Самъ Костомаровъ находитъ, что "русское воззрѣніе" Аксакова бывало не совсьмь вфрио, что московскій патріотизмь заставляль его видать въ древней Руси такія совершенства, какихъ она вовсе не имфла, какъ, напр., свободу торговыхъ спошеній, втротеринмость и т. п. (О значенін критическихъ трудовъ К. Аксакова въ русской исторіи. Спб. 1861). Ср. "Въстн. Евр.", 1884, кн. 3-4.

являются въ болѣе обработанной формѣ, съ объясненіями и подробностями. Вмѣстѣ съ тѣмъ, основная идея доводится до ея крайнихъ предъловъ. Личный характеръ дѣлалъ то, что для Аксакова его идеи стали какъ будто исторической религіей.

Въ особенности характеристичны тѣ статьи его по русской исторіи, которыя въ первый разъ напечатаны въ первомъ томѣ собранія его сочиненій. Эти статьи, писанныя около 1850 года, еще не были вполпѣ обработаны для печати и являются въ томъ видѣ, какъ были написаны авторомъ подъ всѣмъ вліяніемъ его чувства, несдерживаемыя тѣми соображеніями, которыми писатель долженъ иногда невольно руководиться, приступая къ печати 1). Миѣнія Аксакова исходятъ изъ слѣдующихъ основаній:

"Россія — земля совершенно самобытная, вовсе не похожая на европейскія государства и страны. Очепь ошибутся тѣ, которые вздумаютъ прилагать къ ней европейскія воззрѣнія и на основавіи ихъ судить о ней <sup>2</sup>). Но такъ мало знаетъ Россію наше просвѣщенное общество, что такого рода сужденіе слышишь часто. Помилуйте, — говорятъ многіе, — неужели вы думаете, что Россія идетъ какимъ-то своимъ путемъ? На это отвътъ простой: нельзя не думать того, что знаешь, что таково на самомъ дѣлѣ..

"Исторія нашей родной земли такъ самобытца, что разнится (отъ западной) съ самой первой своей минуты. Здѣсь-то, въ самомъ началѣ, раздѣляются эти пути, русскій и западно-европейскій, до той минуты, когда странно и насильственно встрѣчаются они, когда Россія даетъ страшный крюкъ, кидаетъ родную дорогу и примыкаетъ къ западной <sup>3</sup>).

"Вст европейскія государства основаны завоеваніемъ. Вражда есть начало ихъ. Власть явилась тамъ непріязненною и вооруженною, и насильственно утвердилась у покоренныхъ народовъ...

"Русское государство, напротивъ, было основано не завоева-

<sup>1)</sup> Если мы не ошибаемся въ своемъ предположения, то надобно сожалѣть, что въроятно цензурныя соображения не дозволили издателямъ напечатать этихъ статей въ нолномъ составъ; см., напр. стр. 15—16.

<sup>2)</sup> Нужно следовательно "русское воззреніе". Но большинство, почти всё противники, которых в упрекаеть далее Аксаковь, если прилагали къ нашей исторіи европейскія воззренія, то въ томъ же смыслё какъ онь самъ—панримёръ, употребляя известные пріемы повейшей исторической критики, выработациме не нами и которыми пользовался самъ славянофильскій историкъ. Теорія родового быта—одно изъ главивиших в преступленій Соловьева въ глазахъ славянофиловъ— хотя бы она и была ошибочна, не делаетъ же въ самомъ деле взглядовъ Соловьева ивмецкими, а это искренно думаль К. Аксаковъ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Петровская реформа.

ніемъ, а добровольнымъ призваніемъ власти. Поэтому, не вражда, а миръ и согласіе есть его начало. Власть явилась у насъ желанною, не враждебною, но защитною, и утвердилась съ согласія народнаго...

"Итакъ, въ основаніи государства западнаго: насиліе, рабство и вражда. Въ основаніи государства русскаго: добровольность, свобода и миръ. Эти начала составляютъ важное и рѣшительное различіе между Русью и Западною Европою, и опредѣляютъ исторію той и другой.

"Пути совершенно разные, разные до такой степени, что никогда не могутъ сойтись между собою, и народы, идущіе ими, никогда не согласятся въ своихъ воззрѣніяхъ. Западъ, изъ состоянія рабства переходя въ состояніе бунта, принимаетъ бунтъ за свободу, хвалится ею и видитъ рабство въ Россіи. Россія же постоянно хранитъ у себя призванную ею самою власть, хранитъ ее добровольно, свободно, и поэтому въ бунтовщикѣ видитъ только раба съ другой стороны, который также унижается передъ новымъ идоломъ бунта, какъ передъ старымъ идоломъ власти; ибо бунтовать можетъ только рабъ, а свободный человѣкъ не бунтуетъ.

"Но пути эти стали еще различные, когда важный вопросы для человычества присоединился кы нимы: вопросы выры. Благодать сошла на Русь. Православная выра была принята ею. Запады пошелы по дорогы католицизма. Страшно вы такомы дылы говорить свое мный; но если мы не ошибаемся, то скажемы, что по заслугамы (!) дался и истинный и ложный путь выры, — первый Руси, второй Западу.

"Ясно стало для русскаго народа, что истинная свобода только тамъ, идъже духъ Господень" <sup>1</sup>).

Очевидно, что это опредъленіе основаній русской исторіи было развитіемъ мысли, которую мы видъли у Киръевскихъ и М... З... К... Но теорія все-таки оставалась теоріей и, за отдъльными исключеніями, фактическое доказательство ея мало подвинулось впередъ. Такъ, относительно положенія о добровольномъ призваніи власти, высказаннаго еще Петромъ Киръевскимъ, Погодинъ тогда же приводилъ факты, показывавшіе, что добровольность въ остальной русской земль, которую стали занимать варяги, была очень сомнительная: новая власть, "желанная", "защитная" по словамъ Аксакова, распространялась рядомъ "воеваній", "примученій" и т. п. Возраженіе не было опровергнуто, но К. Акса-

<sup>1)</sup> Полн. собр. соч. К. Аксакова, I, стр. 7—9.

ковъ продолжалъ идеализировать "добровольное призваніе" и возвелъ его въ цълый возвышенный фактъ народнаго духа... Наконецъ, еслибы и признать это различіе въ основавіи русскаго и западнаго государства, — оно еще не давало права для вывода о совершенной противоположности Запада и Востока.

Эту противоположность, кажется, никто изъ славянофиловъ не изображалъ такими смѣлыми контрастами, какъ Аксаковъ; Западъ осужденъ на рабство, и свобода остается одному Востоку—это странное злоупотребленіе словомъ "свобода" встрѣчается нерѣдко въ его историческихъ разсужденіяхъ.

Далфе, теологическій принципъ славянофильства повторяется и здфсь съ тфмъ же господствующимъ значеніемъ... Окончивъ свой очеркъ древней русской жизни, Аксаковъ предвидфлъ возраженіе. "Намъ скажутъ: неужто же было полное блаженство? Конечно, нфтъ. На землф нельзя найти совершеннаго положенія, но можно найти совершенныя начала. Нфтъ ни въ одномъ обществъ истинимо христіанство истинно, и христіанство есть единый истинный путь. Слфдовательно, этимъ единымъ истиннымъ путемъ и надобно идти. Вся сила въ томъ, что человфкъ призналъ за законъ, за начало. Въ основу русской жизни легли истинныя начала, съ чфмъ, я думаю, нельзя не согласиться", и проч. 1). Передъ тфмъ, онъ рфшилъ, что Западу "по заслугамъ" данъ былъ ложный путь, а намъ—истинный путь вфры. Когда же успфли оказать эти заслуги и Западъ, и русскій народъ? П какія онф были?

Петорическія основанія этого заключенія опять не совсёмъ достаточны. Выше мы упоминали объ общихъ явленіяхъ восточной и западной религіозности, которыя пе укладываются въ мёрку теоріи; также произвольно теорія истолковываетъ и факты русской исторіи. Русская древность представляется Аксакову въ самомъ радужномъ цвётѣ. Русскіе славяне, еще язычники, впередъ уже готовы были къ христіанскому благочестію. Аксаковъ утверждаетъ, что русскій народъ искони обнаруживалъ паклонность къ воспринятію истинныхъ началъ. Въ статьѣ о язычествѣ древнихъ славянъ, Аксаковъ старается доказать, что еще при язычествѣ славяне жили "въ чаявіи христіанства" 2). "Язычество русскаго славянина было симое чистое язычестюю, было, при вѣрованіи въ Верховное Существо, постоянное освященіе жизни на землѣ, ностоянное ощущеніе общаго выстаго смысла вещей и событій.

ј Стр. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Стр. 311 и сафд.

Слѣдовательно, вѣрованіе темное, неясное, готовое къ просвъщенію и ждавшее луча истины". "Когда вспомнишь, какъ крестился русскій народъ, невольно умиляешься душою. Русскій народъ крестился легко и безъ борьбы, какъ младенецъ, и христіанство озарило всю его младенческую душу. Въ его душѣ не было воспоминаній языческихъ, не было огрубѣлой, опредѣленной лжи" и т. д.

Миоологическія изследованія, уже начатыя въ то время, когда писалъ Аксаковъ, показывали, что русская языческая минологія не представляла никакихъ подобныхъ особенностей и имѣла, напротивъ, чрезвычайно много общаго съ цѣлой индо-европейской минологіей, особливо германской и литовской, — что главнъйшая разница русской миоологіи съ другими была та, что она пе успъла пройти всъхъ ступеней развитія, уже пройденныхъ язычествомъ другихъ племенъ, когда была застигнута введеніемъ христіанства. Поэтому-отсутствіе жрецовъ и выработаннаго языческаго поклоненія. Съ другой стороны, введеніе христіанства не было такъ мирно и безмятежно. Какъ ни скупа наша лътопись на фактическія свідівнія объ этомъ предметі, въ ней сохранилось воспоминаніе объ упорствъ язычества въ разныхъ краяхъ древней Руси. Исторія народной поэзіи и преданій свидетельствуєть о множествъ "языческихъ воспоминаній", и писатель даже такого поздняго времени, какъ XIV-е столътіе, черезъ нъсколько въковъ послѣ "озаренія", съ негодованіемъ говоритъ о "двоевъріи", т.-е. полу-языческомъ христіанствъ народа.

Въ другой стать в объ основных чертахъ русской исторіи, Аксаковъ указываетъ отличительную особенность русскаго народа и его исторіи—въ христіанской простоть и смиреніи. "Русская исторія, — говоритъ онъ, — въ сравненіи съ исторіей запада Европы отличается такою простотою, что приведеть въ отчаяние человъка, привыкшаго къ театральнымъ выходкамъ (?). Русскій народъ не становиться въ красивыя позы; въ его исторіи вы не встрътите ни одной фразы, ни одного красиваго эффекта, ни одного яркаго наряда, какими поражаетъ и увлекаетъ васъ исторія Запада; личность въ русской исторіи играетъ вовсе не большую роль; принадлежность личности — необходимо гордость, а гордости и всей обольстительной красоты ея — и нътъ у насъ. Нътъ рыцарства съ его кровавыми доблестями, ни безчелов в чной религіозной пропаганды, ни крестовыхъ походовъ, ни вообще этого безпрестаннаго щегольского драматизма страстей. Русская исторія - явленіе совсёмъ иное. Дёло въ томъ, что здёсь другую задачу задаль себъ народъ на земль, что христіанское ученіе глубоко легло въ основание его жизни. Отсюда, среди бурь и волненій,

пасъ посъщавшихъ, эта молитвенная тишина и смиреніе, отсюда внутренняя духовная жизнь въры. Не отъ недостатка силъ и духа, не отъ недостатка мужества возникаетъ такое кроткое явленіе! Народъ русскій, когда бывалъ вынужденъ обстоятельствами явить свои силы, обнаруживалъ ихъ въ такой степени, что гордые и знаменитые храбростью народы, эти лихіе бойцы человъчества, падали въ прахъ предъ нимъ, смиреннымъ, и тутъ же, въ минуту побъды, дающимъ пощаду. Смиреніе, въ настоящемъ смыслъ, несравненно большая и высшая сила духа, чъмъ всякая гордая безстрашная доблесть. Вотъ съ какой стороны, со стороны христіанскаго смиренія, надо смотръть на русскій народъ и его исторію ... 1).

Настоящее является Аксакову наградой этого смиренія: — , Н Господь возвеличиль смиренную Русь. Вынуждаемая своими драчливыми сосёдями и пришельцами къ отчаянной борьбѣ, она повалила ихъ всёхъ одного за другимъ. Ей дался просторъ на землѣ. Въ трехъ частяхъ свѣта ²) ея владѣнія, седьмая часть земного шара принадлежитъ ей одной. Въ ея предѣлахъ невыносимое знойное лѣто и невыпосимия вѣчная зима; въ ея предѣлахъ солнце восходитъ на одномъ концѣ и заходитъ на другомъ въ одно и то же время. И вотъ гордан Европа, всегда презиравшая Русь, презиравшая и не понимавшая ея духовной силы, увидѣла страшное могущество силы матеріальной, и для нея понятной—и снѣдаемая ненавистью, въ какомъ-то тайномъ ужсасть, смотритъ она на это страшное, полное жизни, тѣло, — души котораго понять не можетъ"... ³).

Тема нашего смиренія была однимъ изъ любимыхъ предметовъ краснорѣчія Певырева, и это новый пунктъ соприкосновенія славянофильства съ "Москвитяниномъ". Извѣстно, до чего Певыревъ доводилъ это восхваленіе русскаго смиренія <sup>4</sup>). Едва ли надо говорить, что притязанія на христіанскую добродѣтель плохо мирились и съ историческими фактами. Россія стала громаднымъ государствомъ едва ли вслѣдствіе смиренія: ея завоеванія съ XV-го вѣка, потомъ войны Ивана Грознаго и царя Але-

<sup>1)</sup> Crp. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тогда еще не были проданы русско-американскія владѣнія.

Cτp. 20 21.

<sup>1)</sup> Въ свое время особенно знаменита была тирада о смяреніи и простотѣ русскаго человъка, въ "Поѣздкъ въ Кирилло-Бѣлозерскій монастырь" (М. 1852). Шевыревь восхищается, какъ не жаденъ русскій человъкъ, не завистливъ: летаетъ вокругь него птица, — опъ не бъегь ея: плаваетъ кругомъ рыба, онъ не ловитъ ея, и "довольствуется скудною, и часто нездоровою нищею", и т. п.

ксъя не были особенно смиренны, а XVIII-е столътіе особливо отличалось не-смиренными завоеваніями, и на этотъ разъ Аксаковъ, повидимому, ничего не имъетъ противъ "петербургскаго періода", вообще столь ему непріятнаго. О томъ, насколько обнаруживала смиренія наша впутренняя исторія, упомянемъ дальше. Относительно новъйшаго настроенія русскаго общества и самихъ славянофиловъ противники должны были, наконецъ, замътить, что ихъ смиреніе такъ высокомърно, что ничъмъ не уступаетъ самой непохвальной западной гордости: и напоминали стихотвореніе Хомякова, гдъ говорится. что—

"Онъ (Богъ)—съ тѣмъ, кто гордости лукавой Въ слова смиренья не рядилъ".

"Западъ весь проникнутъ ложью внутренней, фразой и эффектомъ", — говоритъ Аксаковъ, — но развъ этимъ ограничивается исторія Запада? Древняя русская жизнь, да и новая, была, конечно, проще; но эта простота была только следствіемъ немудренаго патріархальнаго быта, какой въ свое время бываль и во всей Европъ. а вовсе не какой-нибудь особенной врожденной добродътели. Съ другой стороны, "красивый эффектъ" западной жизни былъ естественнымъ спутникомъ цивилизаціи, утонченной формой общежитія; наконець онь бываль естественнымь пріемомъ, манерой національнаго темперамента, напр., темперамента южныхъ племенъ, вообще несравненно болъе живого, подвижнаго, впечатлительнаго, чемъ темпераментъ северный: англичанинъ также могъ бы похвалиться степенностью передъ французомъ или итальянцемъ. Наконецъ, въ "яркомъ нарядъ", если онъ и былъ, также нътъ бъды, какъ въ томъ "комфортъ", который послужиль обвинениемь противь Запада у Д. Валуева.

Изображеніе награды, доставшейся Россіи за ея смиреніе, напоминаеть хвастливый патріотизмъ времень, предшествовавшихъ крымской войнъ... Славянофилы, какъ и масса общества, послѣ этой войны и даже прежде ея окончанія, убѣждались въ фальшивости этого тона 1).

Въ опредълении внутреннихъ отношеній древней Руси, центральнымъ положеніемъ Аксакова является мысль о двойственности земли и государства, которая кажется Костомарову "великою идеею".

"Народъ призываетъ власть добровольно, призываетъ ее въ

<sup>1)</sup> См., папр., стихогвореніе Хомякова: "Россія" 1854 г. (въ "Стих." 1861, стр. 122—123), и позднійшую публицистику "Русской Бесізды".

лицѣ князя-монарха, какъ въ лучшемъ ея выраженіи, и становится съ нею въ *пріязненныя* отношенія. Это — союзъ народа съ властію", или союзъ Земли и Государства.

"Земля, какъ выражаетъ это слово, — неопредъленное и мирное состояніе народа. Земля призвала себъ Государство на защиту, огражденіе; прежде всего отъ враговъ внѣшнихъ, потомъ и отъ враговъ внутрешнихъ. Отношеніе Земли и Государства легло въ основаніе русской исторіи. Въ первыя времена Россія управлялась цѣлымъ родомъ. совокупностью князей въ отдѣльныхъ княжествахъ. и въ каждомъ княжествѣ повторялись тѣ же самыя отношенія. Князей стало много, они сами спорили между собою, и между князьями возможенъ былъ выборъ: поэтому они часто перемѣщались...

"Наконецъ, время княжихъ междоусобій прошло. Явился великій князь, и потомъ царь московскій и всея Руси, наслѣдственный и самодержавный. Отношеніе Земли и Государства, народа и правительства, прежияя взаимная довѣренность — были основою ихъ отношеній. Подобно тому, какъ князь собиралъ вѣче, царь созывалъ земскую думу или земскій соборъ. Народъ не требовалъ, чтобы государь спрашивалъ его мнѣніе. Государь не опасался спрашивать мнѣнія парода... Спрашивали выборныхъ отъ всѣхъ сословій; они говорили: мысль наша такова, а тамъ какъ будетъ угодно государю. Не личное самолюбіе, не гордость западной свободы была здѣсь, а обоюдное искрениее желаніе пользы...

"Во все время русской исторіи народъ русскій не измѣнилъ правительству, не измѣнилъ монархіи. Если и были смуты, то онѣ состояли въ вопросѣ о личной законности государя: о Борисѣ, Лжедимитріѣ и Шуйскомъ. Но никогда не раздавался голосъ въ народѣ:—не надо намъ монархіи, не надо намъ самодержавія, не надо памъ царя. Напротивъ, въ 1612-мъ г. одолѣвъ враговъ своихъ и будучи безъ государя, вновь громко и единогласно призвалъ народъ царя...

"Любонытно, хотя вкратцѣ, взглянуть на этотъ бытъ, на эти незыблемыя, неизмѣнныя отношенія между властію и народомъ, отношенія свободныя, разумныя, не рабскія, и нотому обезпеченныя отъ всякой революціи.

"Государево и земское дѣло—вотъ слова, которыя слышались изъ устъ народа, вотъ слова, которыя слышались изъ устъ государя; какъ часто встрѣчаемъ ихъ въ древнихъ, и отъ государя, и отъ народа идущихъ грамотахъ"...

И затъмъ Аксаковъ дълаетъ краткій очеркъ земли—народа, съ его общиннымъ бытомъ, и государства, съ его правительствен-

ной д'вятельностью. Въ этой жизни не было ни западной аристократіи, ни западной демократіи. "Вся Россія была подъ двумя властями—Земли и Государства, разд'влялась на два отд'вла—на людей земских и людей служенлых».

"Что же соединяло эти два отдёла, что составляло неразрывную связь между ними?.. Вёра и жизнь; вотъ почему всякій чиновпикъ, начиная отъ боярина, былъ свой человёкъ народу; вотъ почему, переходя изъ земскихъ людей въ служилые, онъ не становился чуждымъ Землё. Выше всёхъ этихъ раздёленій было единство вёры и единство жизни, быта, соединявшее Россію въ одно цёлое. Вёрою и жизнію само государство становилось земскимъ".

Въ началъ этого изложенія, Аксаковъ, изображая отношенія между народомъ и призванной имъ властью, ставшія потомъ отношеніями Земли и Государства, восхваляя ихъ "свободное соглашеніе", предвидитъ возраженіе и отвъчаетъ на него:

"Но нѣтъ никакого обезпеченія, скажутъ намъ; или народъ, или власть могутъ измѣнить другъ другу. Гарантія нужна!— Гарантія не нужна! Гарантія есть зло. Гдѣ нужна она, тамъ нѣтъ добра; пусть лучше разрушится жизнь, въ которой нѣтъ добраго, чѣмъ стоять съ помощью зла. Вся сила въ идеаль. Да и что значатъ условія и договоры, какъ скоро нѣтъ силы внутренней? Никакой договоръ не удержитъ людей, какъ скоро нѣтъ на это желанія. Вся сила въ нравственномъ убѣжденіи. Это сокровище есть въ Россіи, потому что она всегда въ него вѣрила и не прибѣгала къ договорамъ" 1).

Итакъ, мы имѣемъ картину древне-русскаго устройства и вмѣстѣ—идеалъ.

Славянофилы часто упрекали своихъ противниковъ, что они принимаютъ готовыя европейскія теоріи, чуждыя русской жизни, и строятъ на нихъ русскую исторію. Въ настоящемъ случаѣ дѣлается нѣчто похожее. Взглядъ Аксакова есть тоже готовая теорія, созданная чувствомъ и приложенная къ русской исторіи раньше, чѣмъ разработка послѣдней давала бы право вывести подобную теорію. Не скажемъ, чтобы она была совершенно произвольна; нѣкоторыя частности ея можно основывать на фактическихъ данныхъ, но цѣлый составъ теоріи остается нроизволенъ. Побужденіемъ къ построенію теоріи служило весьма похвальное сочувствіе къ народу; это сочувствіе украсило его исторію всѣми

<sup>1)</sup> Стр. 9—14. К. Аксаковъ вообще не разъ возвращается къ эгой гемъ, но она достаточно рельефно высказана и въ приведенныхъ нами цитатахъ, и цругихъ мы приводить не будемъ.

идеальными качествами, которыхъ желало бы народу въ дъйствительности; способъ изложенія взятъ былъ самими славянофилами изъ пріемовъ той же западной науки, которая передъ тъмъ именно занята была созданіемъ философіи исторіи, стремилась осмыслить исторію народовъ нравственно-общественными началами, указать особыя идеальныя задачи, поставленныя судьбою или Провидъніемъ каждому изъ народовъ въ его историческомъ бытіи... Но въ то время, какъ противники славянофильства все-таки больше старались держаться фактической почвы, Аксаковъ бросился въ идеализмъ, напоминающій философскую романтику двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ. Его историческая теорія свидътельствуетъ всего больше о сплъ увлекавшаго его чувства.

Аксаковъ върно замъчаетъ присутствіе двухъ элементовъ стараго русскаго быта — Земли и Государства, другими словами: общиннаго самоуправленія и правительственной централизаціи. Но было слишкомъ поспъшно представить старый русскій бытъ, какъ осуществление нравственнаго идеала, какъ истинное христіанское государство. Уже въ то время, когда писалъ Аксаковъ, историческая наука относилась очень недовърчиво къ подобнымъ теоріямъ и искала бол'ве реальнаго объясненія исторіи-въ изученіи условій природныхъ, этнографическихъ, экономическихъ, въ изученіи отношеній народа къ цілому движенію цивилизаціи и т. п. Теорія Аксакова не выдерживала критики и въ ближайшемъ смыслъ. Отношенія "Земли" и "Государства" не были такъ мягки и пріязпенны, какъ изображаеть Аксаковъ. Начиная съ ихъ первой связи, которая вовсе не была столь идиллическая, и до последняго времени, исторія этихъ отношеній, быть можетъ, есть скоръе наоборотъ-исторія постоянной борьбы, чъмъ исторія "любовнаго, свободнаго соглашенія". Древняя община, земская дума, тёсно связанныя Аксаковымъ въ его теоріи, не были такъ связаны въ самой жизни. Костомаровъ приводилъ возраженія, которыя ділали сомнительнымъ изображеніе земскихъ думъ и соборовъ въ теоріи Аксакова. Исторія московскаго самодержавія вообще не подходить подь эту теорію: Государство развивалось вовсе неравномърно съ Землей, и Земля еще въ московскомъ період'в осталась назади, или внизу. Мн віе земскаго собора было не обязательно для власти, следовательно, могло быть приведено къ нулю. Земля, наконецъ, бѣжала отъ Государства, въ казачество, въ расколъ, въ шайки Разина; еще старое московское государство прикрапило крестьянъ къ земла и положило основание кръпостному праву.

Аксаковъ ръшительно возстаетъ противъ "гарантіи", то-есть

гарантіи конституціонной, которою европейскія государства утверждали свои отношенія земли и государства, представителей народа и центральной власти. Гарантія противна Аксакову, какъ свидѣтельство недовѣрія. Но, если и правда, что она не всегда была дѣйствительной опорой противъ захватовъ той или другой стороны, то она все-таки была заявленіемъ права, и есть страны, гдѣ гарантія имѣла издавна очень дѣйствительную силу, какъ въ Англіи... Въ государствѣ, которое идеализировалъ Аксаковъ, гарантіи нечего было бы и ограждать.

Далѣе Аксаковъ вѣрно указываетъ единство быта въ старой Россіи, перазрывную связь, которую полагали между различными слоями народа вѣра и жизнь, или однообразіе понятій и нравовъ. Можно справедливо увлекаться подобнымъ единствомъ, если оно существовало, и противополагать его, какъ идеалъ, тому разладу, который дѣлитъ высшіе классы отъ массы націи, дѣлаетъ ихъ даже совершенно чуждыми народу паразитами. Все это прекрасно, но въ данномъ случаѣ есть историческія обстоятельства, которыя заставляютъ очень ограничить заключеніе Аксакова. "Единство быта", чтобы стать завиднымъ идеаломъ, требуетъ одной, существенно важной оговорки.

Факты показывають, что старый русскій быть могь сохранить свое единство только потому, что это былъ повсюду первобытный патріархальный быть. Основа его міровоззрѣнія была миоически религіозная; ея не касались еще никакіе запросы критической мысли; образованіе было такъ незначительно, что высшіе классы почти ничемъ не отличались отъ низшихъ; характеръ этого образованія быль тоть самый, какимь до сихь поръ отличаются "начетчики" православные и раскольничьи въ простомъ народъ; такіе начетчики бывали одинаково во всъхъ классахъ народа, и ихъ міровоззрѣніе было сходно потому, что основывалось на одинакомъ чтеній и одинакой тъсноть умственнаго горизонта во всемъ, что было внъ этого чтенія; преданіе было поэтому всесильно. Того же рода единство было въ нравахъ: Россія, отдаленная событіями своей исторіи отъ остального міра, впала въ крайнюю національную и религіозную исключительность, которая, конечно, самымъ могущественнымъ образомъ противодъйствовала всякому нововведенію и помогала сохраненію старины. Въ этой исключительности прожиты были цёлые вёка...

Но, очевидно, что этотъ порядокъ вещей не могъ удержаться въ народѣ, которому предстояла бы болѣе широкая историческая жизнь. Еслибы этотъ порядокъ сохранялся неизмѣнно, онъ приводилъ бы къ застою и національному паденію; это была бы

остановка въ развитіи, какую представляли Китай или Турція; если же задатки развитія были, оно неизб'яжно должно было столкнуться съ преданіемъ такъ или иначе. II столкновенія дъйствительно бывали. Уже древняя русская жизнь произвела цѣлый рядъ ересей, въ которыхъ среди ихъ заблужденій тельзя пе видъть стремленія развить предапіе или, отвергнувъ его, найти болье широкое содержаніе. Тотъ или другой видъ отрицанія долженъ былъ составить необходимую ступень въ дальнъйшемъ движенін. Болъе высокая ступень образованности, большее количество свъдъній о природъ, о человъческой исторіи, однимъ словомъ, знакомство съ темъ, что уже въ те времена было пріобретаемо образованностью европейской, - неизбёжно ограничивали и подрывали бы старую традицію во всемъ томъ, что въ ней не соотвътствовало новому научному содержанію. Это произошло бы, еслибъ и не было реформы Петра, или еслибы она не употребляла своихъ суровыхъ и насильственныхъ средствъ. Славянофилы сами утверждали, что Россія и до Петра заимствовала отъ Запада "все хорошее" 1), сохраняя, однако, свою сущность; но на деле заимствовалось тогда далеко не все, что было нужно, и вообще очень немногое, и только поэтому старина и могла спокойно сохраняться: заимствованнаго "хорошаго" было слишкомъ мало, чтобы затронуть ее. Такимъ образомъ, традиціонное воззрѣніе древней Руси не могло бы упѣлѣть большей степени образованія, и сл'єдовательно, единство понятій удержаться не могло: высшіе классы, которымъ доставалась въ первое время большая или вся доля образованности, именно поэтому (а вовсе не по существу самой образованности) должны были отдалиться отъ народа. Это было, безъ сомивнія, прискорбно, но при существовавшем уже различи въ матеріальномъ и юридическомъ положеніи сословій было неизбъжно.

Это вовсе не значило также, чтобы такое раздѣленіе стало роковымъ и неисправимымъ. Матеріальное и юридическое положеніе низшихъ сословій уже измѣняется къ лучшему; рядомъ съ общественною равноправностью открывается возможность большаго успѣха образованности и въ народной массѣ. Стремленія лучшихъ людей современнаго общества идутъ именно къ тому, чтобы возстановить старое единство или, лучше сказать, основать новое — не нагнаніемъ и отверженіемъ западной образованности и не возстановленіемъ старины, а просто расширеніемъ образованности въ самомъ народѣ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Соч. Аксакова, стр. 43.

Паденіе старыхъ обычаевъ было такимъ образомъ естественно. Замътимъ, кромъ того, что старые обычан, относясь къ различнымъ сторонамъ жизни, могутъ имъть и весьма различную цънность: или чисто бытовую, какъ извъстная обстановка частной жизни, или болъе высокую цънность общественно-политическую, какъ выражение извъстнаго политическаго права. Обычаевъ последняго рода имела много, напримеръ, Англія; и утрата такихъ обычаевъ (еслибы ихъ не замвняли другіе, лучшіе) была бы дъйствительно вредомъ, потерей и упадкомъ для національной жизни. Не оправдывая Петровскаго истребленія старыхъ обычаевъ, должно признать, однако, что обычаевъ этого второго разряда едва ли русская жизнь потеряла много при реформъ. Наконецъ, въ судьбъ обычая играетъ роль и еще одно обстоятельство-расширеніе самого государства: сохраненіе стараго обычая въ высшихъ классахъ, начиная съ двора, было удобно въ тесныхъ условіяхъ московскаго быта; оно было труднье въ Петровскомъ государствъ, которое по необходимости сближалось съ Европой, начинало распространяться на страны западной цивилизацій и принимало въ себя множество новыхъ элементовъ, ассимиляція которыхъ (если государство къ ней стремилось) не могла обойтись безъ той или другой уступки и съ его стороны. А славянофилы также, какъ другіе, гордятся завоеваніями п прібр'втеніями повой Россіи.

Естественно, что при такомъ общемъ взглядѣ на древнюю Русь Аксаковъ вообще относился къ явленіямъ ея жизни съ крайнимъ оптимизмомъ. Примѣровъ можно привести очень много. Нравы славянъ были самые кроткіе нравы, язычество русскихъ славянъ—самое чистое язычество, что бы ни говорила лѣтопись о "звѣринскихъ" обычаяхъ нѣкоторыхъ племенъ, о способѣ дѣйствій самихъ князей, что бы ни говорила "Русская Правда" о кровавой мести и т. п. Тѣ же нравы онъ находитъ въ поэзіи былинъ, и если въ ней встрѣчаются не особенно человѣколюбивые подвиги богатырей, у Аксакова готово наивно-казуистическое объясненіе 1). Мнѣній его въ этомъ случаѣ не смущаютъ

<sup>1) &</sup>quot;Такая строгая каль, — говорить онт по поводу "ученія" Марины Добрынею, состоявшаго въ томь, что Добрыня рубить ей руку, ногу и голову съ языкомь, — совершонная съ полнымь спокойствіемъ Добрынею, не можеть служить опредъленіемъ его нравственнаго образа и кидать на него тънь обвиненія въ жестокости. Это обичай всъхъ богатырей того времени; будучи не личнымъ дъломъ, а обычаемъ, подобный поступокъ лишенъ злобы и свпръпости, вытекающихъ уже изъ личнаго ощущенія. Гдѣ постоянно играютъ налицы, конья и стрълы, тамъ главное дъло подвигъ, а жизнь становится дъломъ второстепеннымъ, и большого уваженія къ ней не оказывается", и т. д. (стр. 344). Но что же такое обычай, какъ не результатъ и сводъ частныхъ личныхъ ощущеній?

никакіе факты грубости нравовъ, которыхъ къ сожалѣнію древняя Русь представляетъ не мало.

Аксакову хочется доказать, что древній пародный взглядь уже заключаль въ себъ тъ принципы разумности и свободы, которые у противниковъ славянофильства считались пріобретеніемъ и заслугой европейскаго просвъщенія. Оспаривая въ этомъ смыслѣ мивнія Соловьева (въ разборъ VII-го тома его Исторіи), онъ указываеть на первомъ планъ идею Земли, осуществленную въ земскихъ соборахъ. Далѣе, онъ утверждаетъ, что древняя Русь выразила также свой взглядь на свободу международныхь отношеній и торговли, и ссылается при этомъ на слова московскихъ пословъ шведамъ: "Сотворилъ Богъ человѣка самовластиа и далъ ему волю сухимъ и водянымъ путемъ, гдв ни захочетъ, **ѣхать**: такъ вамъ противъ воли Божіей стоять не годится, всѣхъ номорскихъ и нёмецкихъ государствъ гостямъ и всякимъ торговымъ людямъ землею и моремъ задержки и неволи чинить не пригоже". Аксаковъ ссылается также на подобныя выраженія въ грамот в царя Өеодора къ Елизавет в по новоду того, что англійская торговая компанія не пропускала въ Россію кораблей другихъ, къ компаніи не принадлежавшихъ, и иностранныхъ купцовъ. Далье, Аксаковъ утверждаетъ, что Россія высказывала "извъстный, признанный и другими за нею взглядь, что каждый имфеть право исповъдывать свою въру", по поводу того, что англичанамъ предоставлено было жить у насъ "въ своей въръ". "Въ приведенныхъ нами примърахъ, --- говоритъ Аксаковъ, --- достаточно, кажется, высказывается высокій взглядь русскаго народа. Это русское воззрњије, которое въ то же время есть истинное, общечеловъческое" 1).

Относительно всего этого Костомаровъ замѣчалъ уже преувеличенія Аксакова. Въ самомъ дѣлѣ, земскіе соборы, именно за отсутствіемъ "гарантіи", были весьма непрочнымъ учрежденіемъ; это были послѣднія воспоминанія вѣчевого устройства, не тропутыя властью только потому, что при господствѣ тогдашняго патріархальнаго деспотизма это учрежденіе не могло повести ни къ какому ущербу для парской власти. Потому-то вскорѣ опо и могло такъ легко выйти совершенно изъ употребленія. Мнимый взглядъ древней Россіи на свободу международныхъ сношеній пе оправдывался нисколько ея собственной практикой. Московскіе дипломаты, у которыхъ не было недостатка въ лукавствѣ, могли ссылаться на "самовластіе" человѣка, на его волю ѣхать сухимъ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Сочин., стр. 250—253.

и водянымъ путемъ гдѣ ни захочетъ, — когда такъ нужно было по ихъ соображеніямъ; но очень извѣстно, что для самихъ русскихъ купцовъ эта воля была крайне стѣспена: отправиться, хотя бы для торговли, въ чужое государство было чрезвычайно трудно, почти невозможно. Точно также не оправдывается фактами мнимый взглядъ древней Руси на свободу исповѣданій. Иностранцамъ позволяли жить "въ своей вѣрѣ" (пельзя же было всѣхъ заъзжихъ людей обращать въ православіе), но тѣмъ и кончалась терпимость: это не мѣшало русскимъ считать вѣру западныхъ христіанъ, католиковъ и протестантовъ, поганою, какъ они считали поганымъ магометанство или язычество; нечего и говорить о томъ, что для русскаго было немыслимо перейти изъ православія въ другое христіанское исповѣданіе.

К. Аксаковъ до такой степени увлеченъ, что смъло утверждаетъ, будто древняя Русь нисколько не знала національной исключительности. Приведя слова Нестора, что у всякаго языческаго народа свой обычай, "мы же, христіане, законъ имамы единъ, елицы во Христа крестихомся, во Христа облекохомся", Аксаковъ восклицаетъ: "вотъ когда (и вотъ какъ ясно, глубоко и истинно) уже перейдены были границы той исключительной національности, въ которой пребывали мы, по мнънію Запада 1), до начала прошедшаго стольтія, и которой у наст никогда не бывало "2). Онъ возвращается къ той же мысли въ другомъ мъстъ, отказываясь отъ противоположнаго митнія, которое было высказано имъ прежде, въ диссертаціи о Ломоносовъ. "Напрасно говорили (я самъ напечаталъ это некогда), что Петръ возсталъ противъ исключительной русской національности. Исключительности въ Россіи не было вовсе; все полезное принималось и до Петра, только это не мѣшало русскимъ оставаться русскими". Повторивъ опять цитату изъ Нестора 3), Аксаковъ говоритъ: "Христіанская въра — вотъ союзъ человъческій, вотъ союзъ нашъ. Всѣ христіане братья. Это истинное пониманіе христіанской вѣры есть основаніе всей нашей исторіи" и проч. 4).

Не говоря о томъ, что приведенное мѣсто изъ Нестора не допускаетъ такого тенденціознаго толкованія, заключая только самое общее противоположеніе христіанства другимъ, нехристіанскимъ вѣрамъ, — должно повторить опять, что старая рус-

<sup>1)</sup> Въ этомъ Западѣ Аксаковъ, вѣроятно, считалъ и русскихъ историковъ, которые держались этого миѣнія.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Стр. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Онъ замъчаетъ, что "это важное указаніе принадлежитъ Ю. Ө. Самарину".

<sup>4)</sup> Ctp. 42.

ская исторія слишкомъ часто свидѣтельствуетъ о національной и религіозной исключительности, чтобы противъ нея можно было спорить серьезно. Быть можетъ, кіевскій періодъ, — вообще весьма непохожій на послѣдующія эпохи, — еще представлялъ нѣкоторые факты въ пользу мнѣнія Аксакова, но чѣмъ дальше въ московскій періодъ, тѣмъ псключительность становится суровѣе и нетерпимѣе.

Такимъ образомъ, въ понятіяхъ К. Аксакова древняя Россія была идеальное, истинно-христіанское государство, и если жизнь ея не была полное блаженство, но свойственнымъ человъчеству слабостямъ, то обладала истинными началами и шла по истинному пути. Если этотъ путь не былъ совершенъ до конца, въ этомъ виновата была реформа.

Выше упомянуто, что сначала Аксаковъ имѣлъ о реформѣ иное понятіе, то самое, которое поддерживалось противниками славянофильства. Въ диссертаціи о Ломоносовѣ онъ понимаетъ реформу, какъ необходимый историческій моментъ русской жизни, какъ отрицапіе національной исключительности и воспринятіе общечеловѣческаго развитія. Теперь онъ думалъ совершенно противное и считалъ реформу не иначе, какъ за измъну власти передъ пародомъ, ей никогда не измѣнявшимъ 1).

Петръ совершенно извратилъ ходъ русской жизни. Переворотъ, имъ произведенный, былъ самый важный изъ всѣхъ переворотовъ въ русской исторіи, потому что коснулся самыхъ корней родного дерева. Въ самомъ дѣлѣ: "Пзъ могучей земли, могучей болѣе всего вѣрою и внутреннею жизпію, смиреніемъ и тишиною, Петръ захотѣлъ образовать могущество и славу земную, захотѣлъ, слѣдовательно, оторвать Русь отъ родныхъ источниковъ ея жизни, захотѣлъ втолкнуть Русь на путь Запада—путь ложный и опасный". Благодареніе Богу, что только одна часть Руси оставила путь смиренія,— но эта часть сильна и богата, и отъ пея зависитъ другая. "не измѣнившая вѣрѣ и землѣ родной"... Историки (какъ Соловьевъ) говорять, что Петръ былъ только продолжателемъ, что заимствованія отъ иностранцевъ дѣлались и прежде. Дѣйствительно, заимствованія дѣлались и прежде: при истипно-христіанскомъ взглядѣ русскаго народа на другіе народы (объ этомъ взглядѣ было сейчасъ говорено), русскому народу естественно было принимать "все хорошее": такъ при Димитріи Донскомъ принято огнестрѣльное оружіе, при Іоаннѣ IV кпигонечатаніе, при Оеодорѣ—даже виутреннее военное устрой-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Сочин, езр. 10, консил 15-й и начало 16-и, стр. 49.

ство. Но Петръ все-таки былъ не продолжателемъ: прежде брали полезное, не заимствуя чужой жизни, а Петръ сталъ принимать все, не только полезное и общечеловъческое, по частное и національное, самую иностранную жизнь, перемънялъ на иностранный ладъ всю систему управленія, образъ жизни, одежду, самый языкъ, —такъ, что "даже самое полезное, что принимали въ Россіи и до Петра, непремънно стало не свободнымъ заимство ваніемъ, а рабскимъ подражаніемъ". Къ этому присоединилось насиліе, вслъдствіе котораго реформа стала настоящимъ переворотомъ, революціей.

Въ другомъ мѣстѣ (въ разборѣ І-го тома Исторіи Соловьева) Аксаковъ предлагаеть свое дѣленіе русской исторіи на періоды по столицамъ (кіевскій періодъ, владимірскій, московскій, петер-бургскій) и слѣдующимъ образомъ характеризуетъ послѣдній, петербургскій періодъ. "Государство совершаетъ переворотъ, разрываетъ союзъ съ Землею и подчиняетъ ее себъ, начиная новый порядокъ вещей. Оно спѣшитъ построить новую столицу, свою, не имѣющую пичего общаго съ Россіею, никакихъ русскихъ воспоминаній. Изміняя землі русской, народу, государство измінняетъ и народности, образуется по примъру Запада, гдъ наиболъе развилась государственность, и вводить подражательность чужимъ краямъ, западной Европъ. Гоненіе на все (?) русское. Люди государственные, люди служилые, переходять на сторону государства. Народь, собственно простой народь, остается при прежнихь началахь. Перевороть сопровождается насиліемь. Впослёдствіи, переобразованные верхніе классы дійствують соблазномь разврата, выгодъ и преимуществъ на простой народъ; отъ него по одиночкъ отстаютъ и переходятъ на враждебную сторону, но весь народъ, въ цъломъ, остается тотъ же. Россія раздълилась на двое и на двъ столицы. Съ одной стороны, государство съ своей иностранной столицей Санкт-Петербургомъ; съ другой стороны, земля, народъ, съ своей русской столицей Москвой". Затьмь, дальньйшія отношенія Государства и Земли опредвляются такъ: "Нашествіе Наполеона на Государство и Землю русскую. Государство, въ смятеніи, обращается къ Землѣ и къ Москвѣ, и проситъ о помощи. Москва принимаетъ ударъ. Москва и Земля спасають и себя, и Государство. Несмотря на то, полный плънъ нравственный, подъ игомъ Запада, верхнихъ классовъ, примыкающихъ къ Государству. Наконецъ, наступаетъ борьба. Москва начинаетъ и продолжаетъ дъло нравственнаго освобожденія... Русская мысль начинаетъ освобождаться изъ плѣна: вся (?) дѣя-тельность ея въ Москвъ и изъ Москвы,—и окончаніе долгаго испытанія, а вм'єст'є и торжество и возникновеніе истинной Руси и Москвы, кажется, приближается... Главное, существенное д'єло—нравственная духовная свобода. Она возникаетъ " 1).

Въ приведенныхъ мнѣніяхъ, кажется, сильнѣе, чѣмъ гдѣлибо высказанъ славянофильскій взглядъ на реформу. "Петербургскій періодъ" быль предметомъ оживленныхъ споровъ и противники славянофиловъ собрали много опроверженій страннаго историческаго взгляда. Должно, впрочемъ, сказать, что защитники реформы также не были свободны отъ преувеличеній: восхваляя реформу, они доводили до крайности защиту государственности, и заслуга славянофильства была въ томъ, что, выставляя крайность противоположную, они заставили противниковъ ограничить нанегирикъ реформы и внимательнѣе всмотрѣться въ ея достоинства и недостатки.

Тъмъ не менъе. славянофильскій взглядъ, въ его ръшительной формъ у Аксакова. безъ сомнънія, не выдерживаетъ критики. Здесь, какъ и въ другихъ случаяхъ, Аксаковъ строитъ произвольную систему, которая далеко не оправдывается фактами. Прежде всего, совершенно невфроятной должна показаться съ исторической точки зрвнія, такая необыкновенная "измвна", какою Аксаковъ считаетъ Петровскую реформу. Измъна народности вовсе не такая легкая вещь, въ особенности для такого множества людей, которые пошли вследь за реформой. Петръ и его последователи действительно отказались отъ многихъ обычаевъ, но русская народность не исчернывалась этими обычаями; иначе, это была бы слишкомъ ограниченная мелкая народность. Другіе, напротивъ, думали, и справедливо, что Петръ не только не измѣнялъ русской народности, но былъ однимъ изъ лучшихъ ея выраженій и раскрыль новыя ея стороны, которыя не находили себъ мъста въ прежнемъ порядкъ вещей... Многія его мъры были насильственны, и во многихъ опъ не можетъ быть оправданъ; но другія крутыя парушенія старины были неизбіжно связаны съ самымъ свойствомъ его дъла. Это дъло — дъйствительно переворотъ, революція, но эта революція, во первыхъ, была необходима по всему ходу предшествующей исторіи, и подобные перевороты вообще пе бывають чисто личнымь дъломь одного человъка; во-вторыхъ, революція произведена была самымъ представителемъ той власти. съ которой Земля вошла въ "свободное соглашеніе", которой предоставила полномочія, неограниченныя никакой "гараптіей", и которая по этому самому уже задолго

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Сочин., стр. 23. 41—43. 49—50.

передъ тѣмъ стала "самодержавной". Такимъ образомъ и по своей теоріи Аксаковъ не имѣлъ бы основаній говорить объ "измѣнѣ".

Далъе, состояние до-петровской России вовсе не было таково, какъ изображаетъ Аксаковъ. Онъ говоритъ о могуществъ древней Россіи, основанномъ на "въръ" и "смиреніи", и о томъ, что Петръ стремился къ могуществу "земному",—точно въ самомъ дълъ русские были какими-то новозавътными израильтянами или московское царство было царство небесное. Искренность Аксакова стоитъ внъ всякаго сомнънія; у другого эти простодушныя слова показались бы несноснымъ фарисействомъ... Русь была благочестива, спора нътъ; но какъ благочестие ея имъло свои, и немалые, недостатки, такъ и могущество ея было очень условное: Петръ во-время укръпилъ ен матеріальныя силы, потому иначе ей грозила серьезная опасность отъ ея европейскаго сосъдства. Ошибочно также и то, что Россія до Петра заимствовала у Европы "все хорошее": напротивъ, хорошее приходило въ очень небольшомъ количествъ и очень поздно. Такъ довольно поздно принято огнестрѣльное оружіе; только черезъ сто лътъ послъ изобрътенія Гуттенберга начали у насъ печатать книги, и т. д. Идя темъ же шагомъ, старая Русь въ сто летъ едва ли бы успъла сдълать то, что сдълано было въ одно царствование Петра, и эта медленность, при быстромъ развитіи самой Европы, не могла не представлять большой опасности...

Болъе умъренные изъ славянофиловъ смотръли мягче на реформу, и хотя не одобряли насильственнаго нарушенія обычаевъ, перемъны столицы и т. д., но были довольны тъмъ политическимъ могуществомъ, которое основано было Петромъ Великимъ. Самъ К. Аксаковъ съ удовольствіемъ указываетъ это внѣшнее могущество Россіи, которое считалъ наградой за ея смиреніе. Славянофилы считали это могущество даже необходимымъ для того, чтобы Россія, одна изъ славянскихъ племенъ создавшая сильное государство, могла спасти славянское начало. Противники славянофильства были не только убъждены въ необходимости реформы, но полагали, что истинная русская народность и есть та самая, которая приняла въ себя реформу.

Прошло еще немного времени съ тѣхъ поръ, какъ велись споры о петербургскомъ періодѣ, и въ постановкѣ вопроса, если не ошибаемся, произошла значительная перемѣна, и не въ пользу славянофильской точки зрѣнія. Теперь уже мало такихъ безусловныхъ защитниковъ реформы, какіе были въ сороковыхъ годахъ; но съ другой стороны едва ли кто рѣшится также безусловно

осуждать реформу, какъ осуждаль Аксаковъ. Двѣ крайности сводять свои счеты, и главное, что служило къ ихъ взаимному ограниченію и изв'єстному примиренію, было ближайшее изученіе эпохи. Исторія нашего XVIII-го стольтія сдылала большой сравнительно успъхъ съ того времени, когда писалъ Аксаковъ, и, къ удивленію, даже историки, склонные къ славинофильству или совсьмъ славянофилы (назовемъ г. Бартенева и др.), начинаютъ находить во многихъ дъятеляхъ XVIII-го въка столько русскихъ добродътелей, что онъ уже не вязались съ прежней характеристикой "петербургскаго періода". Чёмъ больше наши историки знакомятся съ событіями временъ Петра и съ самой его личностью, тымь больше открывають въ самомъ Петры чисто русчасто необузданную скую, высоко-талантливую, свободную и натуру съ ея достоинствами и недостатками. Между прочимъ, начинаютъ видъть, что Петръ вовсе не былъ и такимъ врагомъ русскихъ обычаевъ, и, напротивъ, самъ нередко обнаруживалъ любовь къ нимъ 1). Стали измѣняться и понятія о цѣломъ XVIII в. Симпатін XVI-го и XVII-го вѣка, которыя такъ сильны у Аксакова и славянофиловъ вообще, повидимому, начинаютъ совсвиъ выдыхаться, и писатели новъйшаго славянофильскаго оттънка какъ будто начинаютъ искать "добраго стараго времени" ближе, въ XVIII-мъ вѣкѣ, въ "кроткомъ" царствованіи Елисаветы, въ "мудромъ" и "славномъ" правленіи Екатерины. Словомъ, ближайшее изученіе исторіи, принявъ и переработавъ нікоторыя возраженія славянофильства противъ прежнихъ мифній, отвергаетъ, однако, самую теорію, и приводить къ новому взгляду, который едва ли не остается ближе къ прежнимъ взглядамъ - не славянофиловъ, а ихъ противниковъ.

Въ послѣдней цитатѣ Аксакова мы видѣли, какъ онъ понималъ возникновеніе и смыслъ самого славянофильства. Это было возрожденіе истипныхъ русскихъ пачалъ, исправленіе измѣны, совершонной при Петрѣ, начало новаго господства "внутренней правды". Это возрожденіе Аксаковъ представляетъ исходящимъ отъ той же Москвы, которая въ лучшую эноху была государственнымъ и правственнымъ центромъ Россіи.

Это объясненіе источника и начала самого славянофильства было мнѣніемъ всѣхъ послѣдователей школы, точно также, какъ предоставленіе рѣшающей роли — Москвѣ. Славянофилы давно

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) См., напримѣръ. Записки Неплюева.

старались присвоить своему направленію московское происхожденіе. Имъ давно также отвѣчали, что это невѣрно, потому что въ той же Москвѣ, рядомъ съ славянофильствомъ, развивалось и противоположное направленіе, что Москвѣ наравнѣ съ Петербургомъ принадлежали лучшіе представители школы, ставившей совершенно иначе вопросъ русскаго просвѣщенія.

Это пристрастіе къ Москвѣ было понятно. Если въ старыя времена Москва была палладіумомъ истинныхъ русскихъ началъ, теоретически слѣдовало, что и теперь изъ нея должно исходить ихъ возрожденіе. Съ любовью къ Москвѣ связывается вражда къ Петербургу. Ненавистный Петербургъ есть городъ нѣмецкій, оторванный отъ настоящей Россіи и чужой для нея; это—плодъ и сѣдалище измѣны.

Но этотъ спеціально московскій патріотизмъ выдаетъ слабую сторону славянофильства. Едва ли можно сомнъваться, что славянофильство есть нѣчто въ родѣ московскаго партикуляризма, который оно хотело распространить на общія основы русской жизни. Вольшинство славянофиловъ прежней эпохи были москвичи, обжившіеся въ Москвъ и оберегавшіе ея достоинство отъ притязаній новой столицы. Москва дъйствительно во многомъ не похожа на Петербургъ; тамъ цёлы были пенаты старой русской жизни, которые продолжали привлекать народное благочестіе; жизнь и нравы были болже свободны, или распущенно-люнивы, чемъ въ административномъ и слишкомъ военномъ Петербургъ; но вмъстъ съ тъмъ первопрестольная столица во многихъ отношеніяхъ стала городомъ провинціальнымъ, и этого не могли вынести московскіе патріоты. Съ ихъ отвлеченною склонностью къ старинѣ, которой Москва оставалась во многомъ представительницей, соединилось ревнивое желаніе поддержать достоинство Москвы, которой пришлось "главой склониться" передъ новой столицей. Оставалось отвергать всячески Петербургъ.

Не трудно видъть, однако, что притязанія московскаго партикуляризма не имъютъ достаточнаго основанія. Самъ Аксаковъ, вздумавши дѣлить исторію Россіи по столицамъ, нашелъ, что въ теченіе этой исторіи Россія имѣла не меньше иетырехъ столицъ (хотя послѣднюю онъ и считалъ измѣнвической и незаконной). И эти столицы дѣйствительно имѣли свое значеніе: каждое перемѣщеніе столицы означало, что происходило извѣстное передвиженіе національнаго центра тяжести или политическаго интереса. Но странно, что Аксаковъ, объясняя, почему столица перешла изъ Кіева на сѣверъ (во Владиміръ), а потомъ болѣе на западъ (въ Москву), не могъ объяснить, ночему она подвинулась еще на съверо-западъ, въ Петербургъ, -- между тъмъ какъ и для этого последняго были свои причины. Правда, по природнымъ условіямъ мѣстность была неудачная, — климатъ Петербурга тяжелый и вредный; столица была поставлена на краю страныпо для новаго государства нужно было имъть столицу ближе къ западу, для государственной защиты и целей образованія; нужна была и близость къ морю для развитія несуществовавшей прежде морской силы. Эти ближайшія основанія въ свое время имѣли достаточную убъдительность. Но перенесеніе столицы имъло и болъе глубокій національный смысль. Говорять, что Петръ долженъ былъ оставить Москву, которая олицетворяла собой старыя исключительныя предапія, и основать другую столицу, гдѣ бы его не останавливали воспоминанія московскаго царства. И дійствительно, времена этого царства проходили и для національной жизни наступаль новый періодь. Какъ въ прежнее время кіевскій, владимірскій и московскій періоды представляли особый оттфнокъ жизни и, напримфръ, въ московское время самая національность русская им'тла уже иной характеръ, чтмъ въ кіевское и владимірское, такъ и въ "петербургскій періодъ" національное цілое измінялось. Новое громадное развитіе государства вводило новыя стихіи, начинался процессъ новой государственной и народной ассимиляціи, и въ результать образовался новый національный типъ, которому странно было и невозможно навязывать исключительно московскій чеканъ. Въ петербургскій періодъ государство пріобрѣло южный край нынвшней Россіи, юго-западныя и съверо-западныя русско-польскія провинціи, остзейскій край, Польшу и т. д. Въ составъ націи вступали элементы, присутствіе которыхъ не могло на пемъ не отразиться; почти всѣ изъ этихъ новыхъ элементовъ естествените примыкали къ Петербургу, чёмъ примыкали бы къ Москве съ прежнимъ ея исключительнымъ характеромъ: типъ собственно великорусскій, какъ типъ все-таки мъстный, въ повомъ періодъ переставалъ быть исключительной основой государства, и Петербургъ представлялъ собою сліяніе частныхъ пародностей въ бол'ве широкое національное, общерусское цѣлое.

Понятно, что исторія "петербургскаго періода", принесшая указанную переміну въ національномъ бытій, не была только личнымъ діломъ Петра и слідствіемъ его произвола. Геніальная личность можетъ многое, по не все. Обвиненія Аксакова противъ Петра и "петербургскаго періода" доходятъ до ребяческаго унорства и пежеланія видіть факты. Если Аксаковъ и другіе славянофилы съ изкоторою гордостью называли свое паправленіе

московскимъ, то гордость ихъ была заблужденіемъ, потому что эта характеристика означала бы только односторонность школы. Чтобы быть истинно народнымъ и русскимъ, направленію не нужно было быть непремѣнно и исключительно московскимъ; напротивъ, въ истинно народномъ направленіи московскій элементъ могъ и долженъ былъ войти только какъ одна изъ его составныхъ частей: это былъ старый мыстиній элементъ, историческая роль котораго была уже исполнена, и въ новой исторіи русской національности онъ могъ занять только относительное мѣсто 1).

Въ томъ литературномъ період'в еще не успѣли высказаться последствія этой московской односторонности. Но въ новейшее время, когда представилось больше случаевъ примѣненія теоріи къ дъйствительной жизни, односторонность не замедлила обнабыло недружелюбное таково отношеніе ружиться: скаго " направленія къ украинофильству, т.-е. движенію, имфвшему такой же народный смыслъ, только не московскій (между темъ прежде оно относилось къ нему благодушнев). Печальнымъ образомъ славянофильству пришлось говорить въ одинъ голосъ съ "Моск. Въдомостями". А что такое были "Моск. Въдомости" это извъстно 2)... Произошли недоразумънія и въ отношеніяхъ къ славянству: оказалось, что последнее понимало свои съ русскимъ народомъ не совсемъ такъ, какъ хотели бы московскіе славянофилы; оно вовсе не думало, что его, славянская, народность можетъ спастись только обращаясь въ московскую народность... Оказались недоразум внія и въ толкованіи внутреннихъ вопросовъ. Древне-московская окраска славянофильскихъ мнѣній, самыхъ народо-любивыхъ и свободо-любивыхъ, дѣлала то, что этимъ мнѣніямъ все-таки нельзя было сочувствовать вполнъ: въ нихъ оставались черты, не только ослаблявшія ихъ дъйствіе, но и вредившія самой ихъ сущности...

<sup>1)</sup> Аксаковъ утверждаетъ, что въ новъйшемъ (которое онъ считаетъ славянофильскимъ) возрождении русской мысли вся дъятельность идетъ въ Москвъ и изъ Москвы. Напротивъ, съ XVIII-го въка и до сей минуты лучшіе дъятели русской мысли являлись положительно изъ всѣхъ копцовъ Россіи, а многіе изъ нихъ не имѣли пикогда ин малѣйшаго отношенія собственно къ Москвъ: Ломоносовъ. Державинъ, Крыловъ, Кольцовъ, Гоголь, Пушкинъ, Лермонтовъ, Тургеневъ гораздо больше связаны съ Петербургомъ, и т. д.

 $<sup>^{2}</sup>$ ) Это отмъчали мы въ начал $\pm$  1870-хъ годовъ и то же исвторилось въ половни $\pm$  80-хъ.

Какая же была программа, по которой славянофилы располагали примънять свои начала?

До сихъ поръ мы имѣли дѣло почти только съ теоретическими положеніями. Славянофильство, разсматривая современное состояніе нросвѣщенія и изучая русскую древность, приходило къ убѣжденію о противоположности или чрезвычайномъ различіи началъ быта и просвѣщенія на Востокѣ и на Занадѣ, и о необходимости для Россіи возвратиться къ истиннымъ началамъ ея древняго просвѣщенія. Этотъ теоретическій и историческій выводъ былъ существеннымъ результатомъ славянофильской дѣятельности въ описываемомъ періодѣ. Затѣмъ славянофилы не успѣли или не могли развить подробностей своего взгляда въ практическихъ примѣненіяхъ. Такимъ образомъ болѣе ясная программа ихъ мнѣній опредѣляется только впослѣдствіи, и мы приведемъ лишь нѣсколько примѣровъ ихъ общественно-практическихъ мнѣній.

Какъ скоро решена была необходимость возвращения къ старымъ русскимъ началамъ, являлся вопросъ: какимъ образомъ можетъ быть совершено это возвращение? Славянофилы отвъчали на этотъ вопросъ болѣе или менѣе сходно, хотя неопредѣленно. Киръевскій чувствоваль трудность вопроса, и не одинь разъ къ нему возвращался. Въ своей стать 1845 года онъ разбираетъ два существовавшія мибнія о томъ, какъ можетъ быть доставлена зрълость и значительность пашей литературъ, или вообще нашей образованности. Одни думали, говорить онъ, что "полнтышее усвоение иноземной образованности можетъ со временемъ пересоздать всего русскаго человъка, какъ оно пересоздало нъкоторыхъ пишущихъ и не-пишущихъ литераторовъ (?)", что "развите пъкоторыхъ основныхъ началъ должно измънить нашъ коренной образъ мыслей, переиначить наши правы, наши обычаи, наши убъжденія, изгладить пашу особенность (?) и такимъ образомъ сдълать насъ европейски-просвъщенными". Предполагается, что таково было мниніе западной партіи. "Стоить ли опровергать такое мивніе? спраниваеть Кирвевскій, и возражаеть, что особенность умственной жизни народа уничтожить невозможно, какъ невозможно и замѣнить литературными нонятіями коренныя убъжденія народа, — пли, еслибъ это было возможно, это означало бы уничтожение самаго народа. Притомъ, "мысль, вмъсто началъ нашей образованности ввести у насъ начала образованности европейской, уже и потому уничтожаетъ сама себя, что въ конечномъ развигіи просв'єщенія европейскаго ньть начала господствующиго. Одно противорфчить другому, взаимно уничто-

жаясь". Если есть въ западной образованности пъсколько живыхъ истипъ, то эти истины не европейскія, потому что онъ противорѣчатъ всѣмъ результатамъ европейской образованности, -- это сохранившіеся остатки христіанскихъ истинъ, и потому принадлежатъ болве намъ, чвиъ Западу, потому что мы приняли христіанство въ его чистьйшем видь. Поклонники Запада, можетъ быть, и не подозрѣвають этихъ нашихъ началъ, смѣшивая въ нашемъ просвъщении существенное съ случайнымъ, собственное съ искаженіями чужихъ вліяній: татарскихъ, польскихъ, нёмецкихъ и проч. Наконецъ, европейскія начала, привитыя къ нашей жизни, способны произвести на этой чуждой имъ почет только жалкую каррикатуру просвёщенія: это было бы послёднее дёло. Кирфевскій указываеть затфмъ другое мнфвіе, противоположное безотчетному поклоненію передъ Западомъ и столь же одностороннее, хотя гораздо меньше распространенное: оно состоить въ безотчетномъ поклоненіи прошедшимъ формамъ нашей старины, и въ той мысли, что европейское просвъщение когда-нибудь изгладится изъ нашей памяти развитіемъ нашей особенной образованности. Это последнее мненіе Киревскій находить боле логическимъ потому, что оно основывается на уваженіи къ нашей старинной образованности, на сознаніи ея противоржчія съ западнымъ просвъщениемъ и несостоятельности этого послъдняго. Тъмъ не менфе Кирфевскій не соглашается и съ этимъ вторымъ мнфніемъ; потому, говорить онъ, что прошедшія формы нашей образованности были все-таки частныя, преходящія формы, а сл'ёдовательно больше невозвратимы; далъе потому, что мы уже не можемъ забыть разъ пріобрѣтенной западной образованности, и еслибъ забыли, то когда-нибудь должны были бы возвратиться къ ней еще разъ, и наконецъ потому, что это мивніе "отръзываеть насъ отъ всякаго участія въ общемъ дёль умственнаго бытія человька", такъ какъ западная образованность все-таки наслъдовала всъ плоды прежней умственной жизни человъчества. Собственный взглядъ Кирфевского заключается въ томъ, что мы, не отвергая результатовъ западнаго просвъщенія, должны подчинять его истинному началу нашей жизни. Онъ объясняетъ это такъ: "Если европейское просвъщение въ самомъ дълъ ложное, если дъйствительно противоръчитъ началу истинной образованности, то начало это, какъ истинное, должно не оставлять этого противоръчія въ умъ человъка, а напротивъ, принять его въ себя, оцънить, поставить въ свои границы, и подчинивъ такимъ образомъ собственному превосходству, сообщить ему свой истинный смыслъ. Предполагаемая ложность этого просвъщенія писколько

не противоръчить возможности его подчиненія истинъ". Въ другомъ мъсть онъ говорить: "Одинъ изъ самыхъ прямыхъ путей къ уничтоженію вреда отъ образованности иноземной, противоръчащей духу просвъщенія христіанскаго, былъ бы, конечно, тотъ, чтобы развитіемъ законовъ самобытнаго мышленія подчинить весь смыслъ западной образованности господству православно-христіанскаго убъжденія" 1).

Такъ характеризуетъ Кирфевскій положеніе вопроса въ нашей литературь. Насколько върно опредъляль опъ существующія миьнія? Первое очевидно должно представлять (мнимый) взглядъ тогдашнихъ "западниковъ", второе — мни вніе "Маяка". Это последнее онъ находить "более логическимь" — потому что Киревскаго соединяло съ "Маякомъ" общее уважение къ старинъ и убъждение въ ложности западнаго просвъщения. Но надо припомнить себъ мнънія этого полудикаго журнала, -- который въ своемъ "логическомъ" уваженій къ старинъ дошель до того, что буквально пронагандировалъ въру въ въдьмъ и домовыхъ, — чтобы подивиться, какъ могъ Киръевскій говорить о немъ серьезно. Мнѣнія "западниковъ" переданы не совсѣмъ вѣрно, — потому что едвали кто-нибудь изъ нихъ говорилъ, будто "развитіе нъкоторыхъ основныхъ началъ" должно изгладить нашу особенность". Не можемъ припомнить, чтобы кто-нибудь высказывалъ столь решительную мысль, -хотя, конечно, многіе говорили, что образованіе должно изм'єнить многое въ нашихъ понятіяхъ, нашихъ нравахъ и обычаяхъ, -- именно то, что исходитъ изъ недостатка образованія, въ роді, напр., господствующаго доныні множества суевърій, не индифферентныхъ, но часто положительно вредныхъ, грубыхъ обычаевъ, и т. п., существующихъ даже въ тъхъ классахъ, которые по матеріальному положенію могли бы имъть средства къ образованію и смягченію нравовъ. Если западники говорили о пріобрѣтеніи идей и стремленій "общечеловъческихъ", то, конечно, никто изъ нихъ не думалъ, что это должно "изгладить нашу особенность". Славянофилы вообще неръдко преувеличивали мижнія своихъ противниковъ, къ выгодамъ своей полемики, которая потомъ и гордилась опровержениемъ заблужденій, — въ которыхъ обличаемые противники иногда вовсе не были виноваты.

Понятно, что митие Киртевскаго о русской литературт было певысокое. "Произведенія нашей словесности, — говорить онъ. — какъ отраженія европейскихъ, не могутъ имть интереса

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Сочии. Киркевскаго, г. И. стр. 35-39, 331.

для другихъ народовъ, кромѣ интереса статистическаго, какъ показанія мѣры нашихъ ученическихъ успѣховъ въ изученій ихъ
образдовъ. Для насъ самихъ они любопытны какъ дополненіе,
какъ объясненіе, какъ усвоеніе чужихъ явленій; по и для насъ
самихъ, при всеобщемъ распространеніи знанія иностранныхъ
языковъ, наши подражанія остаются всегда нѣсколько ниже и
слабѣе своихъ подлинниковъ". Наши подражательныя упражненія
почти даже вредны,—потому что, оставаясь безплодны для просвѣщенія общечеловѣческаго, "отдѣляютъ насъ отъ впутренняго
источника отечественнаго просвѣщенія". Опъ дѣлаетъ впрочемъ
исключеніе—для сильныхъ талантовъ: "Державинъ, Карамзинъ,
Жуковскій, Пушкинъ, Гоголь, хотя бы слѣдовали чужому вліянію,
хотя бы пролагали свой особенный путь, всегда будутъ дѣйствовать сильно, могуществомъ своего личнаго дарованія, независимо
отъ избраннаго ими направленія" 1).

Невысокое мнѣніе о русской литературѣ было справедливо вообще, потому что она была дъйствительно бъдна. Таково было давно и мивніе противной стороны (Белинскаго "Литературныя мечтанія", 1834), но последняя отдавала себе более верный отчеть о причинахъ бъдности литературы, какъ и о томъ, что въ ней было своего и замъчательнаго. Дъйствительно, русская литература, въ наибольшей долъ, состояла изъ ученическихъ упражненій, но нъсколько покольній ученичества были для нея необходимой школой, чтобы ознакомиться, хотя въ общихъ чертахъ, съ содержаніемъ далеко опередившихъ ее европейскихъ литературъ. Необходимость школы не подлежитъ сомнънію. Вопросъ въ томъ, насколько эта школа была успъшна, оставалась ли литература на одномъ мъстъ или все-таки двигалась впередъ? Безпристрастная критика показываетъ, что движение было, что въ данныхъ условіяхъ оно было правильное и здоровое, какъ и свидътельствовалъ результатъ, -- въ концъ движенія явились писатели какъ Пушкинъ и особенно Гоголь. Въ періодъ самаго сильнаго подражанія, въ чужихъ формахъ, сказывалось однако и чисто-русское содержаніе, и въ немъ все больше созрѣвала національная, самостоятельная мысль; — присутствія ея славянофилы не замъчали, потому что допускали національность только въ своемъ исключительномъ толкованіи. Кантемиръ, Ломоносовъ, Державинъ, фонъ-Визинъ, Озеровъ, Крыловъ, Грибовдовъ, Пушкинъ, Кольцовъ, Гоголь въ этомъ рядъ писателей только упрямое пристрастіе не захочеть видіть постепеннаго развитія обществен-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Стр. 33.

ныхъ понятій и національнаго сознанія. Наконецъ, передъ Гоголемъ преклонились и сами славянофилы.

Итакъ, Кирѣевскій полагалъ, что для возвращенія и водворенія истинной образованности мы должны подчинить европейское просвѣщеніе древнимъ началамъ нашей жизни, истинному греко-славянскому духу. Его мысль раздѣляли и другіе послѣдователи школы.

Въ "Московскомъ Сборникъ" 1847 года Константинъ Аксаковъ помъстилъ (подъ псевдонимомъ "Имрекъ") нъсколько критическихъ статей, предметомъ которыхъ послужили разныя пронзведенія "петербургской" литературы.

Приступая къ разбору повъсти кн. Одоевскаго "Сиротинка", Аксаковъ замъчаетъ: "Всегда съ невольнымъ горькимъ чувствомъ и съ негодованіемъ читаемъ мы такія пов'єсти, гді изображается (будто бы изображается) нашъ народъ; невыносимо тяжело и больно, когда какой-нибудь писатель, народу совершенно чуждый, совершенно отъ него оторванный, лидо отвлеченное, какъ все, что оторвано отъ народа, когда такой писатель, полный чувства своего минмаго превосходства, вдругъ списходительно заговоритъ о народѣ, могущественномъ хранителѣ жизненной великой тайны, во всей силѣ своей самобытности предстоящемъ предъ нами, легко и весело съ нимъ разставшимися. Писатель не трудится надъ темъ, чтобы узнать, понять его; для него узнавать и понимать въ немъ печего; ему стоитъ только снизойти написать о немъ. Противно видъть, когда онъ, для върнъйшаго изображенія, прибъгаетъ къ народному будто бы оттънку ръчи, къ народнымъ выраженіямъ, дошедшимъ до его слуха черезъ переднюю и гостинную. Такой умышленный маскарадъ, такая милостивая поддълка, особенно когда пишутъ для народа, оскорбительна. Въ та-комъ родъ и новъсть кн. Одоевскаго"... <sup>1</sup>). Эта повъсть, описывающая, какъ сирота Настя, взятая барыней изъ деревни и получившая образование въ столичномъ "приотъ", возвращается въ деревню и распространяетъ въ ней цивилизацію, -- дъйствительно въ такомъ родѣ, и Аксаковъ вѣрно выставляетъ всю фальшивость того отношенія къ народу, которое обнаруживаетъ здісь ки. Одоевскій. Конецъ, какъ и пачало разбора, опять приходитъ къ славянофильской темѣ: "Сколько людей, именно въ наше время, именно въ нашей землѣ, такихъ, которые оторвались отъ народа, отъ естественной тяжести союза съ нимъ, умфряющей и утверждающей шаги человѣка, дающей ему дѣйствительность, и пошли

т. "Моск, Сбори", Терит, стр. 4.

летать и поситься, полные гордости и списхожденія, — такихъ людей, которые, будучи одёты въ европейское платье и заглянувъ въ европейскія книги, выучившись болтать на чужомъ языкѣ и приходить, какъ слёдуетъ, въ заемный восторгъ отъ итальянской оперы, подходятъ съ указкою къ бёдному пеобразованному народу и хотятъ чертить путь его пародной и внутренней и внёшней жизни. Хотя бы они поглотили въ самомъ дёлѣ всю европейскую мудрость, но если они оторваны отъ народа и хотятъ оставаться въ этой оторванности, въ этомъ попугайномъ развитіи, если они свысока смотрятъ на него, — они ничтожны ".

По поводу поэмы г. Майкова "Двъ судьбы", Аксаковъ такъ объясняетъ страшную апатію, господствующую въ образованномъ русскомъ обществъ, и на которую жалуется герой поэмы. "Что въ нашемъ поколфніи есть апатія - это правда; но повятна тому причина. Такою апатіею и б'єдностію, такимъ жалкимъ эгоизмомъ-съ одной стороны животнымъ и безчувственнымъ, съ другой — идеальнымъ, сухимъ, иногда даже довольнымъ красивою своею позою, иногда, у болье живыхъ людей, возмущаемымъ чрезъ сомнѣніе, вопросъ, желаніе чего-то лучшаго, — этою апатіею и эгоизмомъ казнятся люди русскіе за презрѣніе къ народной жизни, за оторванность отъ русской земли, за аристократическую гордость просвъщенія, за исключительность присвоеннаго права называть себя настоящимъ и отодвигать въ прошедшее всю остальную Русь. Спъсивое невъжество противополагаютъ они всей древней, всей остальной, и прежней, и ныя вшней Руси, - гордость учениковъ, ставящихъ себя, въ свою очередь, въ учители. Мы похожи на растенія, обнаживнія отъ почвы свои корни: мы сохнемъ и вянемъ. Но насъ спасаетъ глубокая сущность русскаго народа, — тотъ виноватъ самъ, кто не обратился къ ней "... 1).

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 40—41. Эти взгляды Аксакова повторяеть Костомаровъ (въ брошюръ объ Аксаковъ, стр. 4—6), объясняя, что реформа, собственно говоря, пронзвела у насъ двъ народности: одна была старая, другая новая—"народность Евгенія Онъгина", оторванная отъ народа съ своимъ легкимъ, нустымъ и безплоднымъ образованіемъ, "Извъстно, до чего доживается паконецъ Евгеній Онъгинъ, — говоритъ Костомаровъ. Убійственная тоска, доходящая ночти до сумасшествія, спъдаетъ его; еще юный, здоровый, полный силъ, пеудовлетворенной жажды дъягельности, безъ сознанія путей, куда бы можно обратить эту дъятельность, Онъгинъ завидуетъ тульскому засъдателю, страдающему нараличемъ. Почти до такого же состоянія дошла и русская мысль (?), и съ нею русская наука. П хотъла-было она обратиться къ нокинутой, отвергнутой, презрънной старой народности, когда западные учители позволили ей уважать то, что сдълалось достояніемъ черни; да не давалась ей эта народность, какъ отвергнутая Татьяна Онъгину, когда, презръвши деревенскую дъвушку, онъ началь на нее глядъть иными глазами, коль скоро другіе стали уважать въ ней знатную барыню".

Положеніе нашей образованности, вообще довольно печальное по его вившнимъ условіямъ, было бы дъйствительно еще печальнее, еслибы оно было таково, какъ описываетъ К. Аксаковъ, т.-е. еслибы къ его внъшнимъ тягостямъ присоединился еще тяжкій гръхъ такого полнаго забвенія о народъ и непониманія его. Къ счастію, это было не совсёмъ такъ, и обвиненіе, бросаемое славянофилами, справедливое относительно одижхъ сторонъ этой образованности, глубоко несправедливо относительно другихъ. Жизнь и литература со временъ Петра представляли въ "образованномъ обществъ нъсколько различныхъ теченій, -смъшивать которыя было бы противно элементарнымъ требованіямъ исторической справедливости. Были действительно и есть до сихъ поръ люди, къ которымъ приложимы обвиненія Аксакова, люди, оторвавшіеся отъ народа, относившіеся къ нему съ пренебрежепіемъ, люди, нахватавшіе вершковъ познаній и внъшняго лоска европейской моды, и нравственио ничтожные. Это было въ особенности -- почти исключительно -- богатое барство, избалованное, лънивое, испорченное, чуждое и народу, и общественному интересу. Но и въ средъ этого барства были люди, которымъ, въроятно, и славянофильская нетерпимость не откажетъ въ заслугахъ національному правственному интересу, -- люди, задававшіе себъ вопросы о томъ просвъщении, благодаря которому только и могла возникнуть самая мысль объ обращении къ народу и благодаря которому явились первыя средства историческаго изученія (назовемъ хоть Шувалова, Бецкаго, Румянцова и т. д.). Мы упоминали выше, что въ настоящее время историки, съ славянофильскимъ оттъпкомъ, начинаютъ все больше отыскивать въ XVIII-мъ столътіи "русскихъ людей", именно въ той средъ "петербургскаго періода", которую поголовно осуждаль Аксаковь. Дъйствительно, отрываясь отъ народа своимъ образованіемъ, бытомъ и правами, люди этой среды умъли однако понимать другіе національные интересы, напр., интересы политики и просвъщенія, и имъ, между прочимъ, принадлежитъ своя заслуга въ дълъ виъшпяго усиленія государства и введенія науки. И если въ этой, самой отдаленной отъ народа, избалованной и эгоистической средв "пегербургскаго періода" была возможность подобныхъ явленій, то надобно думать, что вина оторванности отъ народа лежала не въ однихъ условіяхъ образованности, а въ обстоятельствахъ иного рода, и болъе сложныхъ... Но внъ этого испорченнаго слоя, между людьми, практически связанными съ народомъ и въ литературѣ, странно не видѣть той связи съ народомъ, которую такъ рѣшительно отвергаютъ славянофилы. Въ среднемъ образованномъ

класст и даже въ высшемъ старые нравы были гораздо сильнте, чёмъ думалъ Аксаковъ; мы уб'яждаемся въ этомъ постоянно, перечитывая записки людей XVIII-го в'яка; эти правы были сильны даже въ началъ нынъшняго столътія... Не видъть связи съ народомъ въ литературъ также было бы совершенно опибочно: неужели былъ чуждъ интересамъ народа Ломоносовъ, Новиковъ, Радищевъ въ XVIII-мъ столътіи? Писатели, еще съ этого въка начавшіе говорить о свобод'в и облегченій для народа, ум'ввшіе говорить народнымъ языкомъ; люди нашего стольтія, -- положимъ, мечтатели, но стремившіеся къ тому же освобожденію, только съ крайней несправедливостью могуть быть названы чуждыми народу и отнесенными въ категорію "народности Евгенія Онъгина". Должно замътить притомъ, что Онъгинъ, котораго такъ часто принимаютъ за типъ своего поколенія, на деле вовсе не есть полный характеръ въ этомъ смыслъ; если современники высказывали такое мненіе объ Онегине, то они дополняли въ своемъ воображенін черты, недосказанныя писателемъ, объясняя разочарованіе и всеобщее сомнініе Онітина тімь подавленнымь состояніемъ общества, которое живо чувствовалось лучшими людьми. Вообще Онѣгина понимали серьезнѣе и глубже, чѣмъ сколько слѣдовало изъ его изображенія у Пушкина <sup>1</sup>). Если рядомъ съ Онъгинымъ поставить Чацкаго, то это одно объяснить, что содержаніе разочарованности было въ обществъ гораздо серьезнъе, чъмъ сколько успълъ выразить Пушкинъ въ своемъ героъ. Взятый какъ онъ есть, Онъгинъ въ самомъ дълъ даетъ невысокое понятіе о представляемомъ имъ поколфніи, и если онъ совершенно въренъ, какъ частный типъ, то не все покольние было таково: обратившись къ двадцатымъ годамъ, о которыхъ здёсь должна идти рѣчь, мы найдемъ цѣлый кругъ людей, которыхъ несправедливо обвинить въ мелкомъ балованномъ разочаровании и которыхъ, напротивъ, отличалъ искренній, благородный, хотя и мечтательный энтузіазмъ. Что же было въ основѣ этого энтузіазма, какъ не чувство народнаго блага и освобожденія?

Правда, въ сравнении съ массой общества этотъ кругъ былъ не великъ; но это вовсе не причина забывать его въ исторіи общества, потому что онъ оставилъ за собой нравственное вліяніе. Къ сожалѣнію, и до сихъ поръ, говоря о лучшихъ стремленіяхъ общества, мы должны понимать кругъ людей, все еще весьма не обширный: самая масса не страдала ни онѣгинскимъ, ни какимъ другимъ разочарованіемъ.

<sup>1)</sup> Извъстны продолжительныя хлопоты нашей эстетической критики съ объясненіемъ этого "типа".

Пстипная причина разочарованія, — въ которомъ Аксаковъ видълъ казнь за оторванность отъ народа, - состояла вовсе не въ оторванности, а въ томъ, что для лучшихъ людей, горячо желавшихъ служить общественному благу, въ данныхъ условіяхъ не представлялось никакой возможности осуществить своего желанія. Это желаніе внушалось естественнымъ патріотическимъ зувствомъ, подъ вліяніемъ идей, развитыхъ европейскимъ образовашемъ, и причина разочарованія лежала именно въ сознаніи, что достижение цъли невозможно, и отсюда слъдовалъ разрывъ не съ народомъ, а съ существующими формами общественнаго быта и выросшими изъ нихъ нравами, съ бюрократическимъ и другимъ гнетомъ, которые пе давали никакого исхода этимъ зарождавшимся стремленіямъ. Такъ (если ограничиться однимъ, допростымъ и яснымъ примфромъ), давнишней целью, къ которой стремилась мыслящая часть общества, было освобожденіе крестьянъ. Самая идея, истекавшая изъ желанія народнаго блага и чувства человъческаго достониства, развивалась, безъ сомнънія, подъ сильнымъ влінніемъ освободительной философіи прошлаго стольтія; эта идея не свидьтельствовала о правственной оторванности отъ народа, но въ концъ концовъ легко могла привести къ разочарованію и апатіи, потому что до самаго нашего времени служение этой идев было невозможно. И гдв же были препятствія къ этому? Конечно, въ учрежденіяхъ и созданныхъ ими нравахъ: съ ними и разрываетъ та часть общественнаго мнвнія, которая представляла прогрессивное развитіе.

Приведенный примъръ есть только одинъ частный случай изъ цълаго ряда нодобныхъ противоръчій. Это столкновеніе понятій, принесенныхъ тьмъ развитіемъ нашей образованности, съ данными формами жизпи, и составляло причину разлада, наполнявшаго существованіе Онфгиныхъ (въ указанномъ выше смысль), Чацкихъ. "лишнихъ людей" и т. д. Въ этомъ смыслъ разочарованіе было бы возможно для самого славянофила, если бы онъ сильнъе почувствовалъ невозможность открытой дъятельности въ смыслъ своихъ идей...

Упомянутые люди не задавались и не утѣшались мистическими теоріями о народѣ и, чувствуя, что ихъ собственныя идеи были дѣломъ образованности, думали, что какъ для высшихъ, такъ и для низшихъ классовъ есть одинаковые общіе интересы — извѣстное общественное освобожденіе и образованіе. Не принимая на себя рѣшать судьбы человѣчества "русскими началами", они думали, что образованіе, состоящее въ усвоеніи научныхъ результатовъ, не только не можетъ стоять въ противорѣчіи съ

пародной сущностью, но что опо даже необходимо для того, чтобы эта сущность могла должнымъ образомъ опредёлиться.

Самому критику "Московскаго Сборника" случилось встрътить и признать явленіе, которое очень не подходило подъ его теорію. Въ обличеніяхъ петербургской литературы, Аксаковъ язвительно нападалъ на Тургенева за его первыя стихотворныя пьесы и ставилъ его въ рядъ "пошлыхъ" (буквально) "петербургскихъ литераторовъ". Но въ то самое время, когда Аксаковъ печаталъ свои приговоры, явился "Хорь и Калинычъ", первый изъ "Разсказовъ Охотника". Аксаковъ замѣтилъ "превосходный" разсказъ и оговорилъ его въ особомъ примъчании: "Вотъ что значить прикоснуться къ землъ и къ народу: въ мигь дается сила!.. онъ прикоснулся къ народу, прикоснулся къ нему съ участіемъ и сочувствіемъ, и присмотрите, какъ хорошъ его разсказъ! Талантъ, таившійся въ сочинителѣ, скрывавшійся во все время, пока онъ силился увърить другихъ и себя въ отвлеченныхъ и потому небывалыхъ состояніяхъ души, этотъ талантъ въ мигъ обнаружился и какъ сильно и прекрасно, когда онъ заговорилъ о другомъ", и пр. 1). Спрашивается, какъ могло совершиться подобное превращеніе, откуда могло явиться это сочувствіе къ народу у "петербургскаго литератора", совсѣмъ отпѣтаго? Первыя пьесы Тургенева могли быть плохи, но, сколько извѣстно, въ промежутокъ между ними и "Записками Охотника" съ авторомъ не произошло никакого превращенія, — онъ оставался и тогда, и послѣ, человѣкомъ того же круга, того же направленія, по мнѣнію Аксакова, совершенно пустого, оторваннаго отъ народа: какимъ же образомъ именно въ средъ этого оторваннаго направленія могло явиться произведеніе, приведшее въ такой восторгъ славянофильскаго критика? Понятно, что одно "прикосновеніе къ народу" не могло дать таланта (оно никакъ не дало его многимъ, и въ томъ числъ славянофильскимъ, писателямъ и поэтамъ, хватавшимся за народъ): человъкъ пустой или съ превратными идеями, обращаясь къ народу, конечно, и здъсь обнаружилъ бы свою пустоту—какъ славянофильскій критикъ показываль это на авторъ "Сиротинки". Остается думать, что Аксаковъ чего-то не усмотрълъ въ осуждаемомъ имъ направленіи, что за отдъльными недостатками его писателей не видълъ его настоящихъ понятій. Критику трудно было сознаться, что возможность уразумёнія и върнаго изображенія народной жизни существуеть и внъ славянофильской школы, въ томъ самомъ паправлении, которое казалось ему безнадежно ложнымъ, вреднымъ, отступническимъ...

<sup>1) &</sup>quot;Моск. Сборинкъ", 1847. Крит., стр. 38—39.

Литературныя мивнія Хомякова въ сущности сходны съ твмъ, что мы видимъ у Кирвевскаго и Аксакова; онъ настаиваетъ на твхъ же темахъ, это — ложность господствующихъ литературно-общественныхъ взглядовъ, безсиліе нашего просвъщенія, оторваннаго отъ народа, необходимость народной точки зрвнія. Было бы слишкомъ длипно собирать въ одно цвлое эти мивнія, разбросанныя въ различныхъ статьяхъ Хомякова, печатанныхъ въ "Москвитянинъ", "Московскихъ Сборникахъ", потомъ въ "Бесвдв" и др. Хомяковъ 1) постоянно возвращается къ одной темв, съ новыми подробностями, съ различныхъ сторонъ; избвтая положительнаго, догматическаго изложенія (кромв его теологическихъ статей), касается всевозможныхъ частностей, бросаетъ мысли, задаетъ вопросы и т. д. Мивнія Хомякова были въ особенности парадоксальны, и иногда онъ ставилъ въ затрудненіе самую школу,—какъ напр., въ своихъ возраженіяхъ на мивнія Кирвевскаго о древней Руси.

Хомяковъ вообще обвиняетъ нашу образованность въ недостаткъ національнаго сознанія, безъ котораго она и не имъетъ силы. Западная образованность, перешедши къ намъ, отторгалась отъ жизни, которан ее произвела, и съ другой стороны не имъла корней у насъ. "Въ такомъ-то видъ представлялось до сихъ поръ у насъ просвъщение и общество. принявшее его въ себя; оба носили на себъ какой-то характеръ колоніальный, характеръ безжизненнаго сиротства, въ которомъ всв лучшія требованія души невольно уступають мъсто эгоистическому самодовольству и эгоистической разсчетливости". Наше отношение къ Европъ есть робкое поклоненіе; мы "добродушно признаемъ просвъщеніемъ всякое явленіе западнаго міра. всякую новую систему и оттънокъ системы, всякій плодъ досуга німецкихъ философовъ и французскихъ портныхъ" (!), не осмъливаемся даже робко спросить у Запада: все ли то правда, что онъ говоритъ, и все ли прекрасно, что онъ дълаетъ? Мивніе иностранцевъ о Россіи опре-

<sup>1)</sup> Одинь современникъ, давно знавшій Хомякова, отдавая должную нохвалу его благородному и кроткому характеру, замѣчаєть: "Хомяковъ быль неумолимый (вѣроятно, неутомимый) спорщикь, какихъ трудно найти. Не было предмета, о чемъ бы не вступаль опъ въ словопреніе и, при необыкновенной намяти, будучи чрезвычайно начитанъ, всегда имѣлъ верхъ во всякомъ спорѣ (авторъ разсказываетъ о временахъ турецкой воины, 1828 г., когда Хомяковъ служиль въ военной службѣ, гусаромъ, и когда опи встрѣчались въ обществѣ военныхъ). Такъ велико было его искусство въ діалектикъ, что одинъ и тотъ же предметъ могъ онъ защищать съ дпухъ противуположныхъ сторонъ, и бѣлое дѣлалось у него чернымъ, а черное бѣлымъ"... (Знакомство съ русскими поэтами. Кіевъ, 1871, стр. 15).

дъляется именно собственнымъ нашимъ преклоненіемъ передъ нами: "Наша сила внушаетъ зависть; собственное признаніе въ нашемъ духовномъ и умственномъ безсиліи лишаетъ насъ уваженія, — вотъ причина всъхъ отзывовъ Запада о насъ".

Эти и подобныя разсужденія славянофиловъ вообще сильно преувеличены. Они могутъ быть върны развъ только относительно упомянутой части высшаго барства, которая, получая французское воспитаніе и пользуясь большими готовыми доходами, д'вйствительно отрывалась отъ народа и поклонялась французскимъ портнымъ. Но противъ этихъ людей напрасно было тратить аргументы. Въ остальной части общества поклонение Западу едва ли имѣло такіе размѣры, тѣмъ болѣе, что громадное большинство издавна и до сихъ поръ состояло изъ людей, "нъсколько беззаботныхъ на счетъ литературы". Но что въ людяхъ, болъе заботившихся о литературъ, западная образованность, научная и практическая, поселяла къ себъ уваженіе, это было вполнъ понятно. и смотръть на нее свысока едва ли прилично было бы людямъ. или народу, которые еще не успъли сколько-нибудь съ нею сравняться. Для иностранцевъ "собственное признаніе" наше было бы, пожалуй, не нужно: и безъ него можно было судить о нашихъ духовныхъ и умственныхъ силахъ. Причина отзывовъ Запада о насъ заключалась, конечно, въ томъ, что онъ (въ одну эпоху) опасался нашей силы, его тъснившей, и въ то же время видълъ у насъ только ограниченную степень образованія; но было еще обстоятельство, не внушавшее къ намъ уваженія: Западъ видълъ въ насъ также общество, мало развитое въ гражданскомъ отношеніи... Что касается "колоніальнаго" характера нашей образованности, то вся исторія челов вческой цивилизаціи указываетъ рядъ заимствованій одними народами у другихъ, а съ другой стороны общія основы науки вовсе не принадлежать какому-нибудь одному народу въ частности.

Славянофиламъ казалось, что стоитъ нашему обществу, "пишущимъ и не-пишущимъ литераторамъ", принять излагаемыя ими народныя начала, и все будетъ пріобрѣтено, и самостоятельная мысль, и роль въ человѣчествѣ, и уваженіе иностранцевъ, и т. д. Скоро сказка сказывается, но умственная самостоятельность достигается не такъ легко: чтобы стать независимо отъ западной цивилизаціи и выше ея, чтобы "подчинить западное просвѣщеніе нашимъ началамъ", — какъ требовалъ Кирѣевскій, — нужно сначала пріобрѣсти необходимую силу, воспринять и переработать содержаніе западнаго просвѣщенія, придать ему собственные вклады. Почеркомъ пера нельзя раздѣлаться съ многовѣковымъ развитіємь, никакой, самый благородный патріотическій энтузіазмъ не замѣнить умственной работы; легко сказать— "подчинить" западное просвѣщеніе,—по если оно не захочетъ подчиниться? Сила чувства заставляла славянофиловъ думать, что это возможно, что они сами въ сплахъ совершить эту задачу, —но на дѣлѣ этого не оказалось...

Хомяковъ, вфроятно, паиболфе самонадъянный изъ славянофильскихъ писателей, думалъ, что уже настоящее время (сороковые года) должно бы быть временемъ нашей самобытности. Онъ даже указываеть задачи науки, которыя мы могли бы ръшить лучше другихъ народовъ, — напримфръ, въ исторіи. Историкъ всегда зависитъ отъ самой жизни народа, которому принадлежить; оттого въ понятіяхъ національнаго историка является необходимая односторонность, какъ следствіе особеннаго склада національныхъ воззрѣній. Сдѣланное однимъ народомъ няется и улучшается другимъ, и мы въ особенности могли и должны были пополнить труды пашихъ европейскихъ братьевъ: "намъ возможнъе даже, чъмъ западнымъ писателямъ (по крайней мъръ, но части историческихъ наукъ), обобщение вопросовъ, выводы изъ частныхъ изследованій и живое пониманіе минувшихъ событій". Но мы, по умственной лізни и непониманію нашей собственной національной высоты, до сихъ поръ еще не уразумѣли этой своей задачи. И Хомяковъ приводитъ образчики вопросовъ и ихъ решенія, которое могло бы быть нами сделано. "Я не скажу, разръшили ли мы, но подняли ли хоть одинъ изъ тъхъ вопросовъ, которыми полна судьба человъчества? Догадались ли мы, что до сихъ поръ исторія не представляеть ничего кром'ь хаоса происшествій, связанныхъ кое-какъ на живую нитку непонятною случайностью? Поняли ли мы, или хоть намекнули, что такое народъ — единственный и постоянный действователь исторіи... Самыя важныя явленія въ жизни челов вчества и великих в народовъ, управлявшихъ его судьбами, остались незамёченными. Такъ, напр., критика историческая не замътила, что при переходъ просвъщенія съ Востока на Западъ, не все было чистымъ барышомъ, и что, песмотря на великія усовершенствованія въ художествъ, въ наукт и въ народномъ быть — многое утратилось, или обмелъло въ мысляхъ и познаніяхъ человъческихъ, особенно при переходъ изъ Эллады въ Римъ и отъ Рима къ романизированнымъ племенамъ Запада. Такъ, не обратили еще вниманія на разноначальность просвъщения въ древней Элладъ... Такъ, раздъление имперіи на двѣ половины, уже появляющееся въ Дуумвиратѣ (мнимомъ тріумвирать) посль перваго кесаря, потомъ яснье выразившееся послѣ Діоклетьяна и при преемникахъ Константина и оставившее

неизгладимыя черты въ духовной исторіи челов'вчества отд'вленіемъ Востока отъ Запада, является постоянно деломъ грубой случайности, между темь, какь, очевидно, оно происходило отъ древнихъ началъ (отъ разницы между просвъщениемъ эллинскимъ и римскимъ) и было неизбъжнымъ и великимъ ихъ послъдствіемъ"... и проч. 1). Вотъ целый рядъ задачъ, будто бы не тронутыхъ западной наукой и на которыя мы должны были отвъчать. Но требовательный судья западной науки ошибался относительно ея положенія. Въ отвътъ Хомякову уже было указано, что мнимыя задачи, нетронутыя западной наукой, составляють въ ней вещь очень извъстную, другія -- давно стали общимъ мъстомъ, напримфръ, что понятіе о народъ, какъ живомъ лицъ, представляющемъ въ своей жизни развитіе какого-нибудь нравственнаго и умственнаго начала, повторялось безпрестанно со временъ Гегеля; что съ тъхъ поръ, какъ стали изучать греческихъ классиковъ, всемъ известно, что греки въ науке и поэзіи были выше римлянъ, что Гомеръ выше Виргилія и т. п., а то, что латинскіе классики выше среднев вковых в писателей, было изв встно даже въ средніе въка; что раздъленіе римской имперіи на восточную и западную давно объяснялось различіемъ греческой и римской цивилизаціи, и т. д. 2).

Въ другой статьъ, Хомяковъ высказываетъ увъренность во всемірномъ призваніи русской земли, но замічаеть, что вопросъ -какъ она можетъ исполнять это призваніе и какіе органы можетъ найти для этого теперь въ частной деятельности — что этотъ вопросъ порождаетъ невольное и справедливое сомнѣніе. Сомнѣніе возбуждалось положеніемъ русскаго общества, слишкомъ забывшаго свою національную сущность и потому не могущаго д'ыйствовать въ истинно-народномъ духв. "Только тотъ можетъ выразить для другихъ свои начала духовныя, -- говоритъ Хомяковъ, -- кто ихъ уразумълъ для самого себя; только стройный и цъльный организмъ духовный можетъ передать кръпость и стройность другимъ организмамъ, разслабленнымъ и разъединеннымъ. Мысль и жизнь народная можеть быть выражена и проявлена только теми, кто вполнъ живетъ и мыслить этою мыслію и жизнію. Таковы ли мы съ нашимъ просебщениемъ?" И Хомяковъ объясняетъ необходимость согласія двухъ силъ, составляющихъ правильное и разумное движение общества: силы жизни, принадлежащей всему составу общества и его прошедшему, и разумной

<sup>1)</sup> Сочин. Хомякова, І, стр. 38—39.

<sup>2) &</sup>quot;Современникъ", 1856, № 6, крит., стр. 6-7.

силы личностей, которая не можетъ ничего создать сама, но постоянно присуща общему развитію и не даетъ ему впадать въ мертвую односторонность. Обѣ силы необходимы; но вторая должна быть связана съ первой живою и любящею върою. Иначе—слѣдуютъ разрывъ и борьба.

Это-связь историческаго преданія, бытового обычая, и разумной свободы личности. Хомяковъ находилъ ихъ правильное согласіе въ древивишей Руси; свобода личности не была ствснена и связывалась съ силой жизни; стихія народная не враждовала съ общечеловъческой (кіевскія и новгородскія связи съ Западомъ, заимствованіе поэзін, искусствъ и т. п.). Иное положеніе вещей начинается поздне кажется, съ Флорентинского собора возникаютъ подозрительность и вражда къ западной мысли. "Борьба 1612 года была не только борьбою государственною и политическою, но и борьбою духовною. Европеизмъ съ его зломъ и добромъ, съ его соблазнами и истиною, являлся въ Россію въ образѣ польской партіи. Салтыковы и ихъ товарищи были представителями западной мысли. Правда, въ нравственномъ отношеній они не заслуживали уваженія: иначе и быть не могло. Нравственно-низкія души легче другихъ отрываются отъ святыни народной жизни"... Но ихъ направление было не совстыъ неправо: это было "требованіе мысли, возстающей противъ стѣснительнаго деспотизма обычаевъ и стихій м'єстныхъ". Представителемъ этого требованія явился потомъ Петръ. Его направленіе "не было совершенно неправо" 1), но оно сдълалось неправымъ въ своемъ торжествъ. "Нечего говорить, что всъ Котошихины, Хворостинины и Салтыковы (то-есть нравственно-низкія души) бросились съ жадностью по следамъ Петра, рады-радехоньки тому, что освободились отъ тяжелыхъ требованій и нравственныхъ законовъ духа народнаго, что они могли, такъ-сказать, расплясаться въ русскій ность: та доля правды, которая заключалась въ торжествующемъ протестъ Петра, увлекла многихъ и лучшихъ; окончательно же соблазнъ житейскій увлекъ всёхъ". Такъ произошелъ разрывъ, о которомъ сказано выше.

Отношеніе воспитаннаго Петромъ общества къ народу Хомяковъ изображаетъ чертами не менѣе рѣзкими, чѣмъ Аксаковъ. "Отрицаніе всего русскаго, отъ названій до обычаевъ, отъ мелочныхъ подробностей одежды до существенныхъ основъ жизни — доходило (въ новѣйшемъ періодѣ нашей исторіи) до крайнихъ предѣловъ возможности. Въ немъ проявлялась какая-то страсть,

<sup>1)</sup> По К. Аксакову, оно было совершенно пеправо, оно было "измъной".

какая-то комическая восторженность, обличающая въ одно время величайшую умственную скудость и совершеннъйшее самодовольствіе. Конечно, эти крайности, повидимому, принадлежатъ болъе первому періоду нашей европензаціи, чъмъ послъднему; но послъдній, при большемъ безстрастіи, заключаетъ въ себъ большее презръніе и полнъйшее отрицаніе всего народнаго 1. Это обнаруживается именно въ отверженіи обычая. Значеніе обычая не довольно опънено. "Обычай есть законъ; но онъ отличается отъ закона тымъ, что законъ является чымъ-то внышимъ, случайно примышивающимся къ жизни, а обычай является силою внутреннею, проникающею во всю жизнь парода, въ совъсть и мысль всъхъ его членовъ", и т. д. 2). Петръ убиваль обычаи, а мы отвергаемъ и не понимаемъ ихъ.

Такимъ образомъ, "сила жизни" (или сила преданія, обычая) и "разумная сила личности" составляютъ историческое движеніе; достоинство этого движенія опредѣляется отношеніемъ этихъ силъ. Самъ Хомяковъ, при всей наклонности къ преданію, находитъ требованіе личности не совсѣмъ неправымъ, объясняя, что это было требованіе разумной мысли, стѣсненной деспотизмомъ обычая и мѣстныхъ стихій. Рядомъ съ этимъ онъ готовъ съ обвиненіемъ, что всего скорѣе отрываются отъ преданія "нравственнонизкія души", а вслѣдъ затѣмъ оказывается, что при Петрѣ "доля правды" увлекала и "лучшихъ" людей. Это опять—безконечный споръ о реформѣ.

Но гдѣ же мѣрка отношеній преданія и разума, чѣмъ опредѣляется "доля правды" и какимъ образомъ нашъ разрывъ преданія и разумной мысли совершился вслѣдствіе "историческихъ случайностей"? Никакой случайности не было въ фактѣ реформы, который составляетъ главнѣйшее основаніе этого разрыва. Реформа, безъ сомнѣнія, имѣла свои преувеличенія и непривлекательныя крайности, но "доля правды", въ ней заключавшаяся, была очень значительна: только это и дало успѣхъ дѣлу. К. Аксаковъ прямо понималъ реформу какъ переворотъ, какъ революцію, и этотъ характеръ явленія казался Аксакову его осужденіемъ, какъ и Хомякову; но хотя переворотъ, революція и бываютъ бурнымъ нарушеніемъ спокойнаго хода жизни, они никакъ не могутъ оттого считаться случайностью и произволомъ лица (какъ Петръ) или общества. Въ теченіи развитія, переворотъ имѣетъ также свое мѣсто, но только какъ крайній порывъ,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Сочин.. I, стр. 152—156.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ же, стр. 164.

вынуждаемый противоположной крайностью предшествующаго застоя. Какъ насильственный переворотъ, реформа не обошлась безъ крайностей, но для правильнаго историческаго пониманія явленія надо предположить, что основаніе ихъ было въ свойствахъ быта временъ московскихъ, какъ дѣйствительно и было. На эту тему уже давно представляемо было немало объясненій. Въ свое время, и сами славянофилы соглашались 1), что въ обвиненіяхъ противъ реформы многое относилось собственно не къ ней, а къ ея дальпѣйшимъ послѣдствіямъ,—послѣдствія часто были плохи: движеніе, данное Петромъ, замедлилось; дѣятельность преемниковъ была ограниченна, посредственна, и въ этомъ замедленіи и ограниченности не сказывалась ли именно реакція старой умственной лѣни и московскаго застоя?

Особеннымъ, нагляднымъ признакомъ внутренняго разрыва въ русской жизни Хомяковъ считаетъ упадокъ обычая и приводить въ образецъ Англію, общественная жизнь которой такъ сильна, благодаря этой върности силъ обычая, "внутренняго закона". Хомяковъ съ прискорбіемъ говорить объ "убитыхъ" обычаяхъ, - какъ-будто въ самомъ дълъ Петровская реформа была одно безсмысленное истребленіе старыхъ обычаевъ. Обычаи по неизбъжному закону падали и смъпялись другими въ теченіе всей исторін: обычан язычества смінялись обычаями полу-языческими, двоевърными, наконецъ, болъе христіанскими; обычаи патріархальной непосредственности смвнялись обычаями болве сложнаго поздивишаго быта; обычаи древнвишей Руси смвнились обычаями московскими, и исторія записала насильственное водвореніе этихъ последнихъ въ другихъ краяхъ Руси, такъ что еще можно было бы спросить: когда народный обычай потерялъ больше-во времена ли московской централизаціи, или во времена Петра? Обычаи бываютъ разнаго смысла и важности, —обычай самоуправленія важнъе какого нибудь мелкаго бытового обычая, -- и эпоха московская едва ли не больше истребила обычаевъ старой народной самобытности и свободы, чъмъ эпоха Петра. Сравнение съ Англіей едва ли справедливо: Англія сильна была именно темъ, что вместь со многими странными бытовыми обычаями сберегла обычаи политической свободы, которые и послужили для нея гарантіей противъ деспотизма власти; у насъ обычаи подобнаго рода исчезли еще до Петра. Противнаго славянофилы еще не доказали <sup>2</sup>). Въ

<sup>1)</sup> Статы М.,. З.,. К.,., въ "Москвитянинв".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ссылки Хомякова на Англію въ наше время все больше теряютъ убъдительпости, потому что к здѣсь сила времени все больше в больше стѣсияетъ область

нашей старинъ Петръ уже нашелъ готовой ту силу центральной власти, которая дала ему возможность исполнять свои планы...

Съ сороковыхъ годовъ начиналось у насъ болье внимательное изучение народности и старины. Это изучение, развивавшееся естественно и постоянно пріобрътавшее все больше научной правильности, могло служить пріятнымъ признакомъ сознательнаго интереса къ народу. Но Хомякову и это не правится. "Правда, говорить онь, — съ некотораго времени многіе стали хлопотать о томъ, чтобы собрать и обнародовать обычаи народные. Такія собранія представять для времень грядущихь любопытное печатное кладбище убитых обычаев. Очевидно (?), это ученая прихоть, нисколько не свидътельствующая объ уваженіи. Конечно, неуваженіе можеть оправдываться совершеннымь неведеніемь; но, съ другой стороны, совершенное невъдъніе не могло бы существовать безъ совершеннаго неуваженія"... 1). Съ славянофильской точки зрѣнія желалось непосредственное возстановленіе обычая: Хомяковъ самъ такъ и делалъ; онъ хотелъ тотчасъ слиться съ народомъ-соблюденіемъ обычая: онъ, говорять, строго соблюдалъ посты, надъвалъ кафтавъ и т. п. Не трудно видъть, что эти средства мало помогали дёлу...

Въ славянофильской критикъ современнаго характера нашей образованности, у Хомякова, какъ у другихъ, оставалось неясно одно существенное обстоятельство. Это-ихъ отношение къ оффиціальной народности. Они были недовольны современной образованностью, разрывомъ съ народными началами; но чего собственно хотъли сами? Чъмъ думали исправить неправившееся имъ отношеніе общества къ народу? Въ чемъ видъли практическую помъху своимъ желаніямъ? Нътъ сомньнія, что ихъ мньній нельзя смфшивать съ казеннымъ, такъ сказать, патріотизмомъ извфстнаго разряда писателей и съ оффиціальной народностью, но трудно сказать также, къ какимъ именно сторонамъ тогдашней жизни относилось ихъ недовольство, черезъ кого должны были действовать впредь внушаемыя ими начала. Среди своего недовольства они были въ извъстнаго рода союзъ съ писателями "Москвитявина" и въ борьбъ съ противниками, представлявшими либеральное направленіе, насколько оно было тогда возможно. Ихъ указанія на свою программу оставались слишкомъ неопредёленны. Въ самыхъ основаніяхъ ихъ теоріи было неисполнимое требованіе-отказаться, въ одно прекрасное утро, отъ "разсудочной"

стараго обычая. Такъ, напр., начинають падать исключительные правы Оксфорда и Кембриджа, которыми Хомяковъ такъ восхищается.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) CTp. 166.

образованности и подчинить ее извъстному догматическому условію. Въ общественномъ вопросъ было поставлено ими столь же мудреное требованіе-повидимому, нужно было, чтобы общество (или государство?), измѣнившее землѣ, также внезапно возвратилось въ древнимъ началамъ и основало свое устройство на одной "любви". Когда это начало "любви", какъ основы государства, было проповъдуемо славянофилами, Хомяковъ, кажется, серьезно огорчился, что противники не оказали должнаго вниманія этой идев 1) и нашли въ ней нечто, такъ-сказать, пастушеское и наивно-мечтательное. Но нельзя было сказать иного о политической теоріи "любви", "свободы въ единствъ и "единства вы свободь". Еслибы даже таковы быль вы самомы дыль принципъ древией русской жизни, то онъ уже давно уступилъ свое мѣсто другимъ, менѣе нѣжнымъ политическимъ принципамъ, въ настоящее время едва ли можетъ возвратиться и справедливо можетъ быть отнесенъ въ область пасторальной поэзіи. Замѣтимъ, что славянофилы старательно отдѣляли свой принципъ любви отъ того движенія, которое начинало появляться въ нашемъ обществъ, какъ интересъ къ народному быту и ясная (хотя высказываемая только отдаленными намеками) мысль о необходимости освобожденія крестьянъ. Этотъ интересъ, очень замътный въ противномъ имъ лагеръ, они считали только модой (какъ изученіе народнаго быта-ученой прихотью), потому что подозрѣвали въ немъ иностранное происхожденіе, слѣдствіе вліянія западной образованности. Это дъйствительно не была идиллическая любовь или мистическое чувство, а пачинавшееся реальное пониманіе общественной справедливости и необходимости государственной...

Къ кому же относилось это требованіе любви? Повидимому, главнымъ образомъ къ обществу, къ образованнымъ классамъ. Но что же могло бы сдѣлать общество? Заявить свою любовь къ народу такъ, какъ это дѣлалъ Хомяковъ, въ своей "наружности" и "домашнихъ отношеніяхъ"? Противники не сочли этого серьезнымъ, — и это раздражало Хомякова до неблаговидной брани, (стр. 173); но къ сожалѣвію нельзя и теперь не видѣть, что сохраненіе обрядности и маскарадное переодѣванье нѣсколькихъ ницъ въ русское платье было бы очень жалкимъ оружіемъ въ пользу народа 2), — это и хотѣли сказать тѣ "печатныя нападе-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Стр. 159 и слъд.

<sup>)</sup> Не вст и славянофилы могли, напр., переодтться; это было возможно для люден независимых ь; но если бы человтьть, находящійся на службт, явился въ рус-

нія" (на мурмолку и кафтанъ), на которыя негодовалъ Хомя-ковъ.

Противники славянофиловъ, не раздѣляя ихъ философско-религіозныхъ воззрѣній, столь же мало раздѣляли ихъ общественныя понятія. Интересъ къ народу быль у техъ и другихъ, но онъ быль различень по своему характеру. Вмъсто чувства здёсь преобладала "разсудочная мысль", и эта мысль довольно скоро пришла къ тому выводу, что для удовлетворенія этому интересу должно не отказываться отъ образованности, а расширять ее, не на себя аскетического самоотрицанія, а бороться съ твми практически действовавшими условіями, которыя делають состояніе народа приниженнымъ и самый народъ безсильнымъ. Не обольщаясь надеждами на мистическое возрождение государства въ смыслъ древнихъ началъ, они видъли, что въ государствъ пемыслима пастораль и что лучшее будущее возможно только съ измѣненіемъ извѣстныхъ нравовъ и учрежденій, словомъ, съ нолитическимъ развитіемъ самого общества. Такъ, одной изъ ближайшихъ цёлей было для нихъ освобожденіе крестьянъ, какъ первый шагъ общественной самостоятельности. Только при извъстныхъ учрежденіяхъ, общественныхъ правахъ (пожалуй, "гарантіяхъ"), возможно то возвышеніе народа, котораго славянофилы хотфли достигать проповфдью чувства. Еслибы когда-нибудь достигнута была цёль славянофильства, государство въ древне-русскихъ формахъ, - противники славянофильства находили въ этомъ очень мало привлекательную перспективу, потому что древнерусскій порядокъ вещей именно быль, по ихъ мнівнію, тімь основаніемъ, изъ котораго произошло безправіе и безсиліе общества и народа; дурныя и слабыя стороны настоящаго были, ихъ мнвнію, именно результатомъ древне-русскаго порядка, продолжающаго донынъ свое вліяніе... Самый этотъ порядокъ быль, по ихъ мивнію, скорве спеціально-московскій, гдв русская стихія была, во-первыхъ, представлена неполно, а во-вторыхъ, къ ней примътаны были элементы татарскіе и византійскіе... Затъмъ, для нихъ представлялъ уже мало интереса вопросъ о томъ, что перешло бы отъ народа въ общество въ то время, когда народъ будеть свободень и въ состояніи заявить свои стремленія. Это былъ гадательный вопросъ будущаго.

Легко было сказать Хомякову: "всемірное развитіе исторіи, осудивъ неполныя и одностороннія начала, которыми она управ-

скомъ плать въ какую-нибудь канцелярію или въ полкъ и т. п., его, конечно, просто исключили бы изъ службы, и т. п.

лялась до сихъ поръ, *требуетъ* отъ пашей Святой Руси, чтобы она выразила тѣ болѣе полныя и всесторониія начала, изъ которыхъ она выросла и на которыя она опирается (стр. 169)—но какая выходила въ этихъ словахъ печальная иронія!

Псторическую оцѣнку славянофильства сороковыхъ и первыхъ иятидесятыхъ годовъ трудно отдѣлять отъ его послѣдующей дѣятельности; первый періодъ его исторіи, нами разсматриваемый, имѣетъ характеръ приготовительнаго разъясненія общихъ началъ, которыя потомъ стали примѣняться ближе къ практической дѣйствительности.

Въ общемъ смыслъ славянофильство перваго періода имъло свою большую историческую заслугу въ развитіи русскаго общества. Родившись подъ несомнѣнными вліяніями романтическихъ стремленій, оно сохранило въ сущности до конца этотъ романтическій, идеальный, мало приложимый къ жизни характеръ; но оно еъ такимъ упорствомъ настаивало на своемъ идеалѣ, такъ искренно въ него върило и горячо его защищало, что успъло дать ему силу въ литературъ и миъніяхъ общества. Этимъ идеаломъ былъ народъ, и здесь была сила этой школы. Не совсемъ върно, но очень сильно она затрогивала чувствительную струну времени. Славянофильское понимание парода было преувеличенное, но въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ оно было заслугой: въ нъкоторыхъ отношеніяхъ было тогда довольно смълымъ дъломъ указывать въ пародъ единственный критеріумъ государственной и общественной жизни; придавать ему такое значеніе, о которомъ не помышляла оффиціальная народность; возвышать и превозносить этотъ "черный" народъ тогда, когда надъ нимъ еще тяготило осуждение государственнаго закона, пренебрежение барства, чиновничества и почти всего, что стояло надъ низшими классами, когда считалось, что онъ годится только служить рабочей силой в толной для парадныхъ праздвествъ оффиціальной жизни. Славинофилы указывали обществу его оторванность отъ народа, ничтожество его въ этомъ раздъленіи отъ истиннаго корпя національной жизни, на необходимость союза, который одинъ дасть обществу правственную силу и дасть его образованію д'яйетвительную плодотворность. Славянофилы указывали исторической наукъ мало тропутую ею задачу-раскрыть внутреннія основы пароднаго характера, которыя одић могутъ пролить свътъ на историческую судьбу народа и государства.

Эти идеальный стороны славинофильского ученія составляють

лучшую и достойную уваженія его заслугу. Его положительныя истолкованія народности часто были ошибочны, самое теологическое основаніе системы поставлено крайне исключительно, историческія объясненія преувеличены или невърны, но за всъмъ тъмъ осталось сильное нравственное впечатлъніе.

Заслуга не была поэтому такъ универсальна, какъ утверждають ихъ послъдователи. Интересъ къ народности—въ различныхъ отношеніяхъ — не былъ исключительной принадлежностью ихъ школы и издавна развился въ литературъ. Славянофилы съ своей стороны усилили его своимъ восторженнымъ чувствомъ, сдълали довольно много частныхъ разъясненій, —но вовсе не были такими преобразователями общественной мысли, какъ имъ самимъ казалось и какъ утверждаютъ ихъ ученики.

Въ исторической и этнографической наукв народный интересъ того времени быль твсно связанъ съ предыдущими изученіями и составлялъ ихъ естественное развитіе и продолженіе. Славянофилы работали здвсь на ряду съ другими, и именно съ писателями враждебной имъ школы. Въ историческомъ изученіи они имвли ту заслугу, что умврили исключительность историковъ государственности и немало способствовали объясненію народной стороны историческихъ событій. Но цвлая историческая теорія ихъ не была принята ни наукой, ни мивніями общества. Въ изученіи народнаго быта, старины, народной поэзіи они также сдвлали многое въ изученіи матеріала и нвкоторыхъ отдвльныхъ вопросовъ, но задумавъ примвнять къ этнографическимъ фактамъ свои идеалистическія истолкованія, они впадали въ ошибки, исправлять которыя приходилось ихъ противникамъ, кого они осуждали за подчиненіе "нвмецкой наукв".

Въ литературъ художественной, движеніе въ смыслѣ народности совершалось опять независимо отъ славянофильства и еще до его возникновенія. Это движеніе уже далеко уходило отъ романтизма и, напротивъ, отличалось несомивннымъ стремленіемъ къ реальному изображенію дѣйствительности и тѣмъ пріобрѣло, наконецъ, яркій общественный смыслъ. Таковы были произведенія Гоголя. "Ревизоръ", "Повѣсти", "Мертвыя Души" не имѣли въ себѣ тѣни славянофильской тенденціи, и напротивъ, когда Гоголь впослѣдствіи сблизился съ представителями школы и, кажется, съ ея идеями, онъ отрекся отъ своихъ прежнихъ сочиненій. Выше было указано, какъ Тургеневъ, писатель вовсе не славянофильской школы, привелъ въ восторгъ К. Аксакова, который только-что успѣлъ произнести надъ нимъ уничтожающій приговоръ. Славянофильскія тенденціи, напротивъ, до сихъ поръ

не произвели ни одного писателя, который бы получилъ вліятельное значеніе въ литературѣ, далъ ей новое направленіе и т. п. 1).

Общественныя понятія славянофиловъ, въ сороковыхъ и въ началѣ пятидесятыхъ годовъ, высказывались почти только общими ваявленіями о ложности нашего образованія и необходимости связи съ народомъ. Въ личной жизни они старались объ этой связи, раздъляли народное благочестіе и рходили въ его интересы (споры Хомякова съ раскольпиками, благочестие Ивана Киръевскаго), уважали обычан (Хомяковъ, К. Аксаковъ и др. надъвали народный костюмъ), были горячими поклопниками Москвы (преднолагая, что въ ней заключенъ палладіумъ прошедшаго и будущаго Россіи), относились съ величайшимъ уваженіемъ къ произведеніямъ народной мысли и поэзіи (труды и странствованія Петра Кир'вевскаго для собиранія п'всенъ); они были противниками крѣпостного права, съ тѣхъ поръ еще были приверженцами сельской общины, и т. д. Славянофильское ученіе имѣло, безъ сомижиія, высокую нравственную цжну относительно массы общества, какъ стараніе пробудить въ немъ какое-цибудь нравственное сознаніе; имѣло цѣну и для литературы и той части общества, гдъ шло уже извъстное брожение понятий, какъ требованіе большаго вниманія къ народпому быту, большаго уваженія къ понятіямъ и желаніямъ народа, - на который действительно всего чаще смотрѣли съ извѣстной долей самодовольнаго снисхожденія: но дальше и не простиралось здёсь вліяніе славянофильства. Оно върно указывало на отчуждение общества отъ народа, но невърно объясияло его причины и средства достигнуть сближенія. Наше просвъщеніе гръшило не тъмъ, что ложны были его принципы, а темъ, что оно было слишкомъ ограниченно и по распространенію въ обществѣ, и по объему содержанія, — и эта ограниченность д'єйствія была вовсе не виной самаго просвъщенія или общества; виноваты были внъшнія стьсненія: отсутствіе школь, удаленіе изъ нихъ народа (особенно крѣпостного крестьянства), чрезмѣрная и подозрительная опека. Самобытности просвъщенія надо было достигать не отверженіемъ этой скудной образованности, а сколько можно большимъ распространеніемъ ея въ массъ; "западнаго" было въ этомъ обществъ тако мало, что смѣшно было приписывать ему столь гибельное

<sup>1)</sup> Славанофилы придавали великое значеніе произведеніямъ С. Т. Аксакова вь особенности, кромф ихъ дійствительныхъ художественныхъ достоинствъ, всліфствіе ихъ благодушнаго отношенія къ старому патріархальному быту. Они, конечно, замічательно талангливы,—но, посвященныя восноминаніямъ, иміжотъ свое спеціальное значеніе. Они и остались одинокимъ явленіемъ.

вліяніе; причина отчужденія отъ народа лежала не въ просвъщенін, а въ бъдственномъ состоянін народа, подавленнаго кръпостнымъ правомъ, и въ политическомъ безсиліи самого общества. По всёмъ этимъ предметамъ, славянофилы распространили немало превратныхъ понятій, и впоследствін ихъ ученія бывали на-руку разнаго рода дешевымъ народолюбцамъ, которымъ удобно было прикрывать собственное ничтожество мнимо-народнымъ либерализмомъ. Заблуждение славянофиловъ обнаруживалось тъмъ историческимъ фактомъ, что первое нѣсколько серьезное вліяніе образованія въ нашемъ обществъ именно создавало глубокін сочувствія въ народу, или инстинктивныя или вполнъ сознательныя, — въ томъ самомъ обществъ, которое славинофилы считали окончательно погибшимъ подъ игомъ "Запада", —и эти сочувствія высказались въ томъ литературномъ лагеръ, въ которомъ славянофилы съ своей точки зрфнія видфли главнфйшихъ враговъ "народнаго начала".

Таково было ихъ положеніе въ литературѣ и общественности. Они сдѣлали много своимъ возбуждающимъ энтузіазмомъ, но вмѣстѣ и не мало запутывали общественныя понятія, чему впрочемъ помогали иногда невольныя неясности ихъ ученія.

Намъ остается упомянуть еще одно обстоятельство. До сихъ поръ мы упоминали о той общественной дѣятельности и мнѣніяхъ славянофиловъ, которыя были извѣстны литературнымъ образомъ. Но они имѣли также практическую дѣятельность, между прочимъ на службѣ. Самаринъ работалъ въ Остзейскомъ краѣ—въ томъ духѣ, который можно узнать теперь изъ "Окраинъ Россіи",— потомъ въ Кіевѣ, при Бибиковѣ, гдѣ его занимало введеніе инвентарныхъ правилъ. Пванъ Аксаковъ, состоя въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, работалъ по дѣламъ раскола—въ томъ духѣ, который можно узнать теперь изъ напечатаннаго отрывка его общирной записки о сектѣ странниковъ. Они показали въ этой дѣятельности столько серьезнаго убѣжденія и такія просвѣщенныя воззрѣнія, что имъ сочувствовали бы и люди, не раздѣлявшіе ихъ образа мыслей.

Но эти воззрѣнія были внушены имъ ихъ новымъ образованіемъ, а не тѣми древне-русскими началами, на которыхъ они хотѣли утверждать свой образъ мыслей. Съ другой стороны, они заблуждались, полагая, что ихъ "русскія" мнѣнія могутъ быть приняты въ той сферѣ, къ которой они обращались.

Хомяковъ желалъ пропагандировать православіе възападной Европѣ; Самаринъ въ изданіи его богословскихъ сочиненій приводить благопріятные отзывы иностранной печати о брошюрахъ

Хомякова. Переписка съ Пальмеромъ осталась выраженіемъ этой пропаганды... Не вдаваясь въ разсужденіе о томъ, насколько мыслима была эта пропаганда и планы соединенія англиканства съ нашей церковью, мы удовольствуемся также цитатой изъ иностранной печати, — которая выясняетъ мнѣніе англичанъ о предметѣ 1). Подобныхъ цитатъ можно было бы собрать не мало. Самъ Пальмеръ ушелъ, кажется, въ католицизмъ.

К. Аксаковъ считалъ равно необходимыми и соединимыми и господствующій порядокъ, и полную свободу печати.

Позднъе описываемаго времени число приверженцевъ славянофильства (съ нѣкоторыми варіаціями) увеличилось. Тогда какъ прежде славянофилы могли имъть только отдъльные и случайные "сборники". потомъ существовало нъсколько изданій, съ болье или менфе явнымъ славянофильскимъ характеромъ 2). Отчасти, это размножение славянофильства происходило оттого, что вообще облегчилось положение литературы и увеличилась, съ пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годовъ, литературная публика; но отчасти и независимо отъ этого размножились приверженцы ученія. Но это едва ли было усивхомъ школы. Новый періодъ ея мало подвинуль доказательство основныхъ положеній; зато слабыя стороны ученія обнаружились ярче, чёмъ когда-нибудь. Къ славянофильству примкнули новыя школы, которыя также заговорили о "народныхъ началахъ", "почевв" и т. п., и не имви ни таланта, ни горячаго убъжденія первыхъ начинателей ученія, распространяли только фразы на тему народности и болже или менже явный обскурантизмъ. Славянофильская публика стала увеличиваться рядами той публики, патріотизмъ которой въ прежнее называли кваснымъ, которая, не вдаваясь въ особыя размышленія, довольствовалась хвастливыми фразами о народности, грозилась Европф. приходила въ восторгъ отъ носфщенія братьевъ-славянъ, собиралась дёлить будущее съ друзьями-американцами, поставляла "обрусителей" и т. д. Съ другой стороны, по некоторымъ предметамъ, славянофилы не разъ говорили въ одинъ "Московскими Въдомостями"... Въ этихъ неблагополучныхъ союзахъ виноваты были тѣ самонадѣянныя односторонности славянофильства, которыя къ сожалѣнію принадлежали къ самой сущпости школы.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) "Daily-News", 17-го сент. 1866 г.

<sup>2)</sup> Кромѣ чисто-славянофильской "Русской Бесѣды" и "Дия" и его преемниковъ до "Руси", здѣсь надо пазвать "Время", потомъ "Эноху", далѣе "Зарю", "Бесѣду", въ пѣкоторые періоды "Голосъ" и др.

## VIII.

## ГОГОЛЪ.

Славянофилы имѣли свою противоположность въ другомъ направленіи, которое они называли "западнымъ", — терминъ не совсѣмъ точный даже въ ихъ смыслѣ, потому что первыя теоретическія возбужденія и "западнаго" направленія, и самого славянофильства, заключались, въ большой степени, въ той же западной нѣмецкой философіи; кромѣ того, "западное" направленіе воспитывалось тѣмъ же изученіемъ самой русской жизни, — только съ другихъ сторонъ; наконецъ, могущественную опору "западному" направленію далъ, между прочимъ, писатель, не заключавшій въ своихъ понятіяхъ ничего "западно"-тенденціознаго и одинаково цѣнимый славянофилами, — именно Гоголь.

Существенное значеніе этого направленія заключалось въ томъ, что оно было главнымъ русломъ тѣхъ идей, въ развитіи которыхъ состояло прогрессивное движеніе общества; оно было тѣмъ направленіемъ, которому принадлежали самыя дѣйствительныя пріобрѣтенія русской общественной мысли, за которымъ было будущее. Оно стремилось внести новыя общественныя понятія; противъ него была вся рутина старыхъ традицій, вполнѣ господствовавшихъ въ обществѣ. Въ этомъ заключались его тогдашнія отношенія. Оно дѣйствовало, не смотря на всѣ окружавшія его препятствія, и отсюда потомъ получило свой смыслъ и свои первые аргументы то движеніе, которое обнаружилось въ нашей жизни въ первый періодъ реформъ.

Два основные элемента давали силу этому направленію въ литературѣ: съ одной стороны это была дѣятельность Гоголя, съ другой того круга, главнымъ лицомъ котораго можно назвать Бѣлинскаго. Ихъ дѣйствіе сливалось въ одинъ результатъ, въ одно сильное правственное вліяніе, глубокій слѣдъ котораго замѣтенъ до настоящей минуты. Можно безъ преувеличенія сказать, что со времени Гоголя и тогдашней критики наша литература впервые получаетъ значеніе настоящей общественной силы, становится дъйствительной литературой, заслуживающей этого имени, высказывающей настоящія жизненныя требованія. Это уже не одинъ эстетическій дилеттантизмъ, служеніе "прекрасному", отвлеченное правоученіе, чѣмъ она была до тѣхъ поръ (за немногими исключеніями); она — сколько было возможно по ея внѣшнимъ условіямъ—затропула настоящіе вопросы жизни, высказала давно зрѣвшія мысли лучшей части общества, наконившуюся скорбь о недостаткахъ жизни и стремленіе къ лучшему порядку вещей, къ болѣе высокой степени гражданскаго и человѣческаго развитія. Это былъ запросъ на преобразованіе...

Два упомянутые элемента дъйствовали здъсь наиболъе сильнымъ образомъ. — такъ что въ нихъ по преимуществу сосредоточивается тотъ моментъ нашего литературнаго развитія. Гоголь — дъйствовалъ силой своего поэтическаго творчества; кругъ Бълинскаго — литературной критикой и другими научными разъясненіями исторіи и общественной жизни. Къ Гоголю примыкаютъ, за исключеніемъ особо стоящаго Лермонтова, всъ лучшіе писатели того времени; главнъйшія стороны литературы, намъ современной, отъ него ведутъ свое начало. Съ критики Бълинскаго начинается современная публицистическая литература.

Опредъленіе литературнаго значенія Гоголя возбуждало интересъ нашей критики съ самаго начала сороковыхъ годовъ. Критика уже тогда върно указала многое въ свойствъ его таланта, въ значеніи его произведеній для русскаго общества: въ смыслъ художественной оцънки все существенное сказано было еще при первомъ появленіи "Мертвыхъ душъ" 1), — по опредъленіе его истиннаго "направленія" вызвало оживленные, даже ожесточенные споры послъ появленія печально знаменитыхъ "Выбранныхъ мъстъ изъ переписки съ друзьями", когда самъ Гоголь отвергъ тъ толкованія, какія давались его произведеніямъ самыми горячими его приверженцами, и отвергъ самыя произведенія свои кромъ "Переписки". — какъ ошибочныя, вредныя, гръховныя.

Къ этой книгъ естественно приводится вопросъ о "направленіи" Гоголя.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Не только въ статьяхъ Бѣлинскаго, по, папр., также въ статьяхъ К. Аксакова. Илетпева и т. д.

Читателю знакома безъ сомивнія исторія "Выбранныхъ Мѣстъ", странное впечатлѣніе, произведенное этой книгой, споры и обличенія, вызванные ею противъ Гоголя со стороны его почитателей, которымъ пришлось защищать великія произведенія отъ самого автора. Вопросъ о личномъ развитіи Гоголя, затропутый по этому поводу, еще не можетъ считаться вполнѣ рѣшеннымъ; по все больше выясняются черты этой исторіи вслѣдствіе постоянно возрастающаго въ послѣднее время новаго біографическаго и критическаго матеріала.

При жизни Гоголя, его направленіе, прежде почти безспорно опредѣляемое его извѣстными нроизведеніями, стало предметомъ споровъ съ появленіемъ "Переписки"; рѣшеніе вопроса было невозможно при жизни писателя, которому еще предстояла дѣятельность (быть могло, съ успѣхомъ въ новомъ направленіи), — примиреніе двухъ сторонъ было немыслимо. Но дѣятельность кончилась и стала дѣломъ исторіи. Первый, довольно богатый матеріалъ для исторіи личнаго развитія Гоголя, доставила извѣстная біографія его, написанная г. Кулишомъ 1), и также сдѣланное имъ изданіе сочиненій Гоголя, гдѣ, въ двухъ послѣднихъ томахъ, помѣщено обширное собраніе его писемъ. Но біографія и самая переписка были далеко не полны: біографія многое умалчивала, отчасти по вынужденной скромности 2); въ переписку не вошли многія характеристическія письма, напечатанныя впослѣдствіи.

Изданія г. Кулиша дали новый поводъ и матеріалъ къ изслѣдованіямъ и воспоминаніямъ о Гоголѣ; многія стороны въ характерѣ и дѣятельности Гоголя стали опредѣляться яснѣе. Впослѣдствіи собралось вообще много мелкаго, но довольно важнаго матеріала,—въ новыхъ письмахъ Гоголя, въ перепискѣ его друзей,—который раскрываетъ подробности его личныхъ отношеній и его взглядовъ <sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Второе, распространенное изданіе ея, подъ именемъ "Записокъ о жизни Гоголя". Спб. 1856—1857, 2 тома.

<sup>2)</sup> Авторъ умалчиваетъ многія имена и обстоятельства; онъ не могъ (или уже слишкомъ опасался) называть ближайшихъ друзей Гоголя, даже назвать Мицкевича (скрытаго подъ буквой М\*\*\*) и его поэмы "Панъ Тадеушъ" (скрытой подъ буквами П\*\*\* Т\*\*\*), которыми разъ поинтересовался Гоголь!

<sup>3)</sup> Указываемъ матеріаль, который мы, между прочимъ, имѣли въ виду въ настоящемъ случаѣ.

Во-первыхъ, новыя, прежде непапечатанныя сочиненія и письма Гоголя.

<sup>—</sup> Последніе годы Гоголя. По поводу "Новыхъ отрывковъ и варіантовъ ко ІІ-му тому М. Д.", В. П. Чижова. "Вестникъ Европы", 1872, іюль. 432 стр., съ извлеченіемъ письма Белинскаго къ Гоголю.

<sup>—</sup> Неизданныя мъста изъ "Переписки съ друзьями". Р. Архивъ, 1866, стр.

При первомъ появленіи "Переписки", книга Гоголя принята была за сознательное отреченіе отъ прежняго направленія, за поворотъ въ другую сторону. Самъ Гоголь положительно объ этомъ говорилъ; онъ находилъ вредными свои старыя сочиненія,

1730—174, и затъмъ въ Полномъ Собранін соч. Гоголя, 1867 (2-е изд. наслѣдниковъ), т. III, и въ 10-мъ изданін, М. 1889, т. IV.

- Повъсть о капитанъ Конъйкинъ, по рукописи, найденной въ Римъ. Р. Архивъ 1865, 2 изд., стр. 1281--94.
- О комедін Гоголя: "Владиміръ 3-й степени", г. Родиславскаго. "Бесѣды въ Общ. любителей россійской словесности". М. 1871, стр. 138—141.
- Письма Гоголя къ Жуковскому, съ 1831 года. Р. Архивъ, 1871, стр. 929, 946, 950—954, 957, 0932, 0933.
  - Инсьма къ И. И. Дмитріеву, 1832. Тамъ же, 1866, стр. 1726-1730.
- Письмо къ М. И. Погодину, 1833. Тамъ же. 1872, стр. 2369 72 (годъ ошибочно поставленъ 1834); то же, что въ изд. Кулиша, V, 174, но съ дополненіемъ цензурныхъ пропусковъ.
- Письмо къ кп. Вяземскому отъ 28 февр. 1847 (а не 1846, какъ напечатано). Тамъ же, 1872, стр. 1328—32. Другое письмо (по поводу статьи кн. Вяземскаго о Гоголѣ),—тамъ же, 1866, стр. 1077—41. Третье, изъ Рима, кажется, до 1842. Тамъ же, 1865, стр. 1295—98.
- Письма къ кн. В. Ө. Одоевскому, 1838—42 г. Тамъ же, 1864, 2-е изданіе, стр. 1030—32 (между прочимъ о цензурѣ "Мертвыхъ Душъ").
- Письма къ П. А. Илетневу о московской цензуръ "Мертвыхъ Душъ", 1842. Тамъ же. 1866, стр. 766—70. См. также у Кулиша, V, 457.
  - Два письма къ Малиповскому, около 1847. Тамъ же, 1865, стр. 1278—82.
  - Замътка въ альбомъ г-жи Чертковой. Р. Старина, 1870, II, стр. 528—529.
  - Записка къ С. Т. Аксакову, около 1839. Тамъ же, 1871, IV, 681.
- Письмо къ актеру Сосицкому, о "Ревизоръ", 1846. Тамъ же, 1872, VI, стр. 441—444.

Во-вторыхъ, критическія изследованія, воспоминанія о Гоголе и упоминаніе о немъ въ переписке разныхъ лицъ.

- Воспоминація о Гоголь (Римь), льтомь 1841 года. П. Анненкова. В. для Чт. 1857, № 2 и 11; повторено въ его "Воспоминаціяхъ и критич. очеркахъ", т. І.
- Критическая статья по поводу "Сочиненій и Писемъ" Гоголя, изданныхъ Кулишомъ, "Современникъ", 1857, № 8.
  - Воспоминанія Л. Арнольди. "Русек. Въстинкъ", 1862, № 1, стр. 54-95.
  - Воспоминанія о Гоголь, г. Грота. Р. Архивъ, 1864, стр. 1065—68.
- Воспоминанія Погодина (о римской жизни Гоголя). Тамъ же, 1865, стр. 1270—78.
- Воспоминанія Соллогуба. Тамъ же, 1865, стр. 1208—214 (упоминается Гоголь), и въ отдільномъ изданін Воспоминаній, Спб. 1887.
  - Восноминанія о Гоголь, Н. В. Берга. Р. Старина, 1872, V, стр. 118—128.
- Первое знакомство Гоголя съ М. С. Щенкинымъ. Тамъ же, 1872, V, стр. 282—283.
  - Воспоминанія г-жи Смирновой о Жуковскомъ. Р. Архивъ, 1871, стр. 1874, 1883.
- Оффиціальное дѣло министерства пароднаго просвѣщенія 1845 г., о назначеніи Гоголю денежнаго пособія, пъ "Сѣверной Почтѣ", 1865, № 277.
- Нисьма Жуковскаго къ г-жф Смирновой о дълахъ Гоголя. Р. Архивъ, 1871, стр. 1858, 1860.

отвергалъ тотъ смыслъ, который придали имъ его почитатели; собственные друзья его, одобрявшіе "Переписку", считали ее "переломомъ" и притомъ такимъ, который былъ необходимъ и вполнъ основателенъ. Устанавливалось вообще мнъніе, что Гоголь, дъйствовавшій прежде въ одномъ направленіи, — общественно-кри-

- Письма Плетнева къ Жуковскому, о дълахъ Гоголя, о литературъ. Тамъ же, 1870, стр. 1273, 1277—80, 1293, 1305—1306. Между прочимъ чрезвычайно замѣчательныя извѣстія о цензурѣ сочиненій Жуковскаго въ 1850 г., стр. 1322—1330.
- Письмо Плетнева къ ки. Вяземскому, 1847, о новой приготовляемой книгъ Гоголя. Тамъ же 1866, стр. 1069. (Это не "Объясненіе на Литургію", какъ предположено въ "Архивъ", а "Авторская исповъдъ". Ср. въ изд. Кулива VI, 405, то самое письмо Гоголя, о которомъ упоминаетъ Плетневъ. Въ письмъ къ Шевыреву, у Кулима VI, 411, Гоголь также говорить, что эта книга будетъ—"чистосердечное изъясненіе моего авторскаго дъла").
- Письмо Жуковскаго къ кн. Вяземскому, по поводу статьи последняго: "Языковъ, Гоголь", въ "Спб. Вед." 1847, №№ 90—91. Тамъ же, 1866, стр. 1074.
- Письмо Булгарина къ Хавскому, по поводу смерти Гоголя. Р. Старина, 1872, V, стр. 481—482.
- W. A. Joukoffsky, von Carl v. Seidlitz, Mitau, 1870, стр. 183—190, 198—199, 202 и въ русскомъ изданіи. Спб. 1883.

Послідніе годы опять особенно богаты изученіями Гоголя, которыя доставляють иногда драгоцівный матеріаль для будущихь комментаторовь и біографовь. За множествомь этихь данныхь укажемь главнівнішее. Таковы нікоторые новые тексты (сообщенные г. Тихонравовымь и г-жей Некрасовой, въ "Р. Старині"), воспоминанія г-жи Смирновой (въ "Nouvelle Revue"); свідінія и объясненія о домашнихь отношеніяхь Гоголя и о его матери, г-жь Білозерской и Черницкой, и пр. Укажемь въ особенности труды г. Шенрока, предпринявшаго новое собираніе матеріаловь для біографіи Гоголя: "Указатель къ письмамь Гоголя, заключающій въ себі объясненіе иниціаловь и другихь сокращеній въ изданіи Кулиша". М. 1886, 2-е изд. 1888, дійствительно необходимый при чтеніи писемь Гоголя, въ изданіи Кулиша пересыпанныхь глухими, и притомь произвольно взятыми, заглавными буквами вмісто имень, а также цензурными умолчаніями:— "Ученическіе годы Гоголя. Біографическія замітки". М. 1857;— "А. О. Смирнова и Н. В. Гоголь", въ Р. Старині, 1888, и др.

Величайшую важность для изученія Гоголя будеть имѣть новѣйшее изданіе его сочиненій, приготовляемое подъ редакціей г. Тихонравова (доныпѣ вышло три тома): это — первое критическое изданіе Гоголя съ текстомъ, провѣреннымъ по рукописямъ и сличеннымъ съ первыми изданіями, съ подробными историко-библіографическими комментаріями о каждомъ произведеніи, наконецъ, съ новыми, не бывшими въ печати сочиненіями и отрывками изъ рукописей Гоголя. Раньше, въ 1886, г. Тихонравовъ сдѣлалъ юбилейное издапіе "Ревизора", съ подробнымъ изслѣдовапіемъ объ исторіи этой ньесы.

Кром'в того, см. біографію Гоголя въ "Русской Библіотек в посвященный Избраннымъ сочиненіямъ Гоголя). Спб. 18..

- Дѣтство и юность Гоголя, Ал. Кояловича, въ "Московскомъ Сборникъ" Шарапова. М. 1887, стр. 202—270.
  - Критическіе этюди, В. Буренина. Спб. 1888.
- Появленіе въ нечати сочиненій Гоголя. Въ "Изследованіяхъ и статьяхъ по русской литературъ и просвещенію", г. Сухомлинова. Т. П. Спб. 1889, стр. 301—342.

тическомъ, которое ознаменовано "Ревизоромъ" и "Мертвыми Душами", — потомъ измѣнилъ этому направленію, бросился въ аскетизмъ и поклоненіе господствующимъ порядкамъ и былъ окончательно потерянъ для искусства. На него обратились суровые осужденія и укоры.

Но одобренія и осужденія современниковъ не давали исторического объясненія. Надо было понять внутренній процессъ, произведшій столь сильную переміну, открыть побужденія, дійствовавшія въ человѣкѣ, проникпуть въ истинный характеръ ero цѣлей. Одинъ изъ лучшихъ его убъжденій H критиковъ, разбирая матеріалы, изданные г. Кулишомъ, старался именно опредълить, могутъ ли падать на Гоголя эти осужденія и каковъ былъ действительно его правственный характеръ и его убъжденія. Не скрывая отъ себя извъстныхъ сторонъ этого характера, не возбуждающихъ сочувствія, авторъ объясняетъ ихъ источникъ и ихъ предълы, но отвергаетъ много другихъ обвиненій, которыя могли быть подняты противъ Гоголя только потому, что до изданія его переписки не была достаточно изв'єстна его внутренняя исторія. Въ заключеніе, критикъ приходилъ къ выводу, что у Гоголя, въ последнемъ періоде его жизни, собственно говоря, не было никакой "измѣны убѣжденіямъ", что исторія его мижній была цёльная исторія, однородная съ начала до конца, что если въ разные періоды его жизни сильнъе выступали у него тъ или другія качества его ума и таланта, то сущность его убъжденій всегда была одна и та же. "Если вы, говоритъ авторъ, — преодолфвъ скуку, наводимую однообразіемъ этихъ писемъ (нисемъ второго періода жизни Гоголя), всмотритесь въ нихъ ближе и точите, сравните ихъ съ письмами прежнихъ годовъ, вы увидите, что во второмъ періодъ сохранилось, кром' молодой веселости, все то, что было въ письмахъ перваго періода, и наоборотъ, въ письмахъ перваго періода вы найдете уже тѣ черты, которыя, повидимому, должны были бы принадлежать второму періоду". Подробное сличеніе нисемъ конца двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ съ нисьмами сороковыхъ годовъ показывало, что основныя мысли и представленія Гоголя въ тъ и другіе годы были чрезвычайно сходны, что въ нервомъ періодъ были уже основанія его позднъйшихъ митній.

Напримѣръ, удивлялись въ "Перепискъ" странной просьбъ автора къ читателямъ—присылать ему всякія извъстія о русской жизни и правахъ и даже всякія чисто личныя свъдънія; но Гоголь еще въ 1829 г. дълалъ своей матери подобныя порученія относительно малороссійскаго быта, требуя отъ нея даже такихъ

мелочныхъ свъдъній, которыя можно бы предположить ему извъстными. Теперь онъ только расширилъ область своихъ запросовъ, въ той мъръ, какъ считалъ болъе широкими и свои планы.

"Переписка" исполнена увъреніями, что человьку нужно только укръпиться въ въръ, и тогда онъ будетъ легко переносить самыя тяжелыя испытанія. Оказывается, что то же самое онъ говорить еще въ 1825 году (16-ти лътъ) по поводу смерти своего отца: "не безпокойтесь, дражайшая маменька! я сей ударъ перенесъ съ твердостью истиннаго христіанина", и проч. Въ такомъ же родъ говорить онъ въ другомъ письмъ къ матери о подобномъ горъ, постигшемъ одного изъ ближайшихъ его друзей.

Гоголя винили въ лицемфріи, когда онъ въ "Перепискъ" въ каждомъ случать своей жизни видълъ непосредственную волю самого Провидънія; но есть письма отъ 1829 года, которыя своимъ тономъ относительно этого предмета ничты не уступаютъ "Перепискъ". Такъ, однажды онъ дълаетъ своей матери признаніе объ одномъ таинственномъ событіи своей жизни, — какой-то безумной и безнадежной любви, — и говоритъ: "Съ ужасомъ осмотрълся и разглядълъ я свое ужасное состояніе. Все совершенно въ мірть было для меня тогда чуждо, жизнь и смерть равно несносны... Я увидълъ, что мнт нужно бъжать отъ самого себя... Въ умиленіи, я призналъ невидимую Десницу, пекущуюся о мнт, н благословилъ такъ давно назначаемый путь мнт...

Его обвиняли въ безмърномъ ханжествъ, когда онъ принимался въ "Перепискъ" поучать своихъ знакомыхъ и читателей, рекомендовалъ имъ изучать его книгу и т. п. Но то же было и раньше. Въ началъ сороковыхъ годовъ онъ уже рекомендуетъ своимъ роднымъ чтеніе его собственныхъ писемъ и даетъ имъ уроки благочестія. Разъ онъ перешелъ въ этомъ всякую мѣру, такъ что мать и сестры глубоко были огорчены его нетерпимымъ, требовательнымъ, суровымъ тономъ; изъ ихъ отвъта Гоголь долженъ былъ увидъть, что мъра перейдена, и тогда въ немъ опять сказывается самое теплое чувство и покорность, совершенно искреннія, какъ прежде онъ искренно поучаль ихъ, ратуя за ихъ душевное спасеніе. Что во всей этой пропов'єди, которою наполнена "Переписка", не было притворства, это ясно изъ цѣлаго ихъ характера; проповъдь перемъщана съ мыслями и чувствами, очевидно задушевными; и потомъ, -- послъ очень многихъ и не легкихъ испытаній его гордости и личнаго достоинства, испытаній, навлеченныхъ "Перепиской", и потомъ онъ нисколько не измъняетъ своего тона съ друзьями. Его конецъ довелъ до печальной очевидности. какъ глубоко укоренилось къ немъ его пастроеніе.

Однимъ словомъ, сличая то, какъ высказывался Гоголь объ этихъ и другихъ коренныхъ предметахъ его убъжденія, въ различные періоды своей жизни, въ самой ранней молодости и въ нослѣдніе годы, сличая это, авторъ упомянутой статьи находитъ, что въ убѣжденіи Гоголя постоянно господствовало одно воззрѣніе, что оно приняло крайнее развитіе въ послѣдніе годы, дошло до фанатизма, но въ сущности не измѣнялось.

Это заключение кажется намъ в врнымъ: личность Гоголя является цъльной, развитіе последовательнымъ, для объясненій котораго незачьмъ предполагать ни "измъны", ни "перелома",-потому что направление его последнихъ годовъ имело основание въ его давнишнихъ попятіяхъ, кромъ которыхъ онъ никогда и не имълъ другихъ 1). Страшное противоръчіе съ самимъ собой, мучившее его въ послъдніе годы, крылось въ немъ съ самаго начала. Это противоръчіе, которое называли борьбой художническаго начала съ аскетизмомъ, было еще въ большей степени борьбой его врожденнаго высокаго побужденія служить обществу, съ тъми ошибочными теоретическими представленіями объ обществъ, съ которыми онъ сжился. Въ личной судьбъ Гоголя отразилась борьба двухъ различныхъ сторонъ общественнаго развитія; какъ великій таланть, онъ принадлежаль его прогрессивной сторонъ, тогда какъ его теоретическія понятія не шли дальше обиходнаго консерватизма, —и здёсь главный источникъ внутренняго разлада, котораго онъ не выдержалъ. Личная исторія Гоголя, какъ писателя, является характеристическимъ фактомъ въ исторін самаго общества.

Нѣтъ надобности много говорить о томъ, какой великій смыслъ имѣли произведенія Гоголя. Это былъ талантъ, равныхъ которому не много можно найти въ нашей литературѣ; люди Пушкинскаго кружка сами въ то время находили, что "Мертвыя Души—безъ сомиѣнія, лучшее изъ всего, что только есть въ нашей литературъ" 2). Для нашей литературы Гоголь открывалъ новую область идей, полагалъ основаніе ея дальнѣйшаго развитія, впервые сообщалъ ей глубокій общественный смыслъ. Эта сатира съ такой яркостью восироизводила обыденную жизнь общества, что изображеніе производило сильное впечатлѣніе: общество не могло не видѣть вѣрности зеркала, и невольно оглядывалось на себя. Какія

<sup>3)</sup> Мы сделали бы оговорку только о личномъ характерт Гоголя, въ которомъ было гораздо меньше наивном искренности и больше разсчитаннаго лукавства, чтмъ предполагалъ авторъ статьи. Фактическія указанія объ этомъ читатель найдетъ въ воспоминаніяхъ Аппенкова

<sup>3)</sup> Слова Илетиева въ нисьм в къ Жуковскому, 1842.

бы ни были собственныя идеи писателя о содержаніи его произведеній, онѣ стали великою силой: изображеніе, созданное могущественнымъ талантомъ, заставляло задумываться; изъ-за ряда смѣшныхъ сценъ и характеровъ бросалась въ глаза правственная нищета этой жизни, отъ которой не на чемъ было отдохнуть. Съ произведеніями Гоголя совершался актъ сознанія, одинъ изъ самыхъ важныхъ, какіе были въ новѣйшей исторіи нашего общества.

Въ общемъ ходъ развитія, дъятельность Гоголя несомивнио составляетъ послъдовательную ступень: она окончательно закрываетъ періодъ искусственнаго романтизма и начинаетъ новый періодъ строго-реальнаго изображенія жизни; но мы напрасно стали бы искать непосредственной связи Гоголевской сатиры съ предыдущей литературой. Вившнимъ образомъ Гоголь тесно связанъ съ Пушкинскимъ кружкомъ; онъ считаетъ Пушкина своимъ учителемъ; его друзья -- люди Пушкинскаго круга; среди ихъ онъ проводить свою жизнь; они считають его своимъ, — но темъ не менъе, его дъло выходитъ изъ ихъ умственнаго и общественнаго горизонта; поэтому самъ Гоголь, привыкшій смотрѣть ихъ глазами, и могъ не уразумъть вполнъ того значенія, какое имъли его произведенія для общественнаго развитія. Въ теоретическихъ понятіяхъ Гоголь отчасти сохранялъ простыя патріархальныя традиціи, отчасти заимствоваль взгляды круга, къ которому примкнуль, но въ своемъ творчеств онъ уже быль челов комъ новаго историческаго слоя. Его друзья на первыхъ порахъ поняли высовій поэтическій таланть Гоголя и его художественную силу, но не поняли общественнаго значенія его произведеній и потомъ отступились отъ нихъ, когда сдёлалось ясно ихъ дёйствіе на общество. Самъ Гоголь также отступился отъ своихъ произведеній, потому что это действіе ихъ превышало уровень теоретическихъ понятій, вынесенныхъ имъ изъ его школы и изъ его отношеній.

Воспитаніе Гоголя шло сначала въ малороссійской патріархальной семью, гдю онъ имюль возможность близко приглядються къ старосвютскому быту украинскаго дворянства, къ нравамь, преданіямь и обычаямь народа, которые потомь дали ему богатый матеріаль для его малорусскихь разсказовь. Ученье въ Нюжинскомь лицею, откуда на вакаціи и праздники онъ юздиль домой, продолжило этоть первый періодь его воспитанія; малорусскіе поэтическіе интересы поддерживались по прежнему, между прочимь, театромь, который Гоголь съ товарищами устроиль въ лицев и тдв, въ числв другихъ пьесъ, давались малорусскія комедін его отца: Гоголь-отецъ составляль ихъ для сцены, устроенной въ Кибинцахъ, имфніе извъстнаго Трощинскаго, который жилъ тогда здёсь на покой. Ученье вълицей, по словамъ Гоголя и по признанію самихъ его паставниковъ, дало ему немного; его свъдънія были необширныя, и главное изъ нихъ онъ, въроятно, пріобрълъ собственнымъ чтеніемъ. Его знанія были случайны и отрывочны; понятно, что у двадцати-лътняго юноши подобнаго воспитанія легко могло не составиться определеннаго образа мыслей, но и въ дальнъйшемъ образовании и обстановкъ не было задатковъ для этого, а между темъ почти тотчасъ но выходе изъ школы онъ уже вступаетъ на литературное поприще. Его мнѣнія о коренныхъ вопросахъ нравственности и общественной жизни оставались и теперь тъ же патріархально-простодушныя мижнія. Въ немъ созрѣвалъ могущественный талантъ, -- его чувство и наблюдательность глубоко проникали въ жизненныя явленія, -- но его мысль не останавливалась на причинахъ этихъ явленій. Онъ рано быль исполнень великодушнаго и благороднаго страмленія къ человъческому благу, сочувствія къ человъческому страданію; онъ находиль для ихъ выраженія возвышенный поэтическій языкъ, глубокій юморъ и нотрясающія картины, но эти стремленія оставались на степени чувства, художественнаго проницанія, идеальной отвлеченности, въ томъ смыслѣ, что при всей ихъ силѣ Гоголь не переводиль ихъ въ практическую мысль улучшенія общественнаго. Подобной мысли у него не было: для устраненія человъческихъ бъдствій, по его мньнію, нужно было только, чтобы люди избавились отъ пороковъ и стали добродътельны, — этимъ бы все исправилось. Въ первое время у него, безъ сомнънія, не было другой мысли объ этихъ предметахъ, а когда стали указывать ему иную точку зрънія, онъ уже не могъ стать на нее и въ последнее время...

Еще вълицев Гоголь высказывалъ свое горячее желаніе быть полезнымъ обществу; онъ чувствовалъ въ себв какія-то необыкновенныя силы и ожидалъ, что сдвлаетъ что-то особенное и выходящее изъ ряда; онъ былъ исполненъ высокими, но неясными стремленіями, — но, какъ онъ говорилъ потомъ не одинъ разъ, онъ вовсе пе думалъ быть писателемъ, и полагалъ, что всего лучше и всего полезнъе употребить свои силы на службъ—той главивнией, чуть не единственной дорогъ, которую могъ тогда выбрать человъкъ его положенія 1). По окончаніи курса онъ ръ-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) См. Записки о жизни Гоголя. 1, етр. 25, 36, 75, 129.

шиль отправиться для этого въ Петербургь. Здёсь онъ дёйствительно поступилъ на службу, по уже скоро увидблъ, что это занятіе не доставляеть ему того удовлетворенія, какого онъ ждаль. Въ немъ скоро сказался писатель. Литературныя предпріятія его начались довольно естественно въ романтическомъ топт ("Италія", "Ганцъ Кюхельгартенъ", 1829), въ которомъ онъ прямо следовалъ господствовавшей тогда школъ. Гоголь скрывалъ свое имя подъ псевдонимомъ, считая свои первыя произведенія пробнымъ опытомъ. Когда вышедшая книжка встретила неблагосклонный пріемъ, Гоголь самъ увидёлъ неудачу, собраль свое изданіе и сжегъ его; книжка сдълалась чрезвычайной ръдкостью и самые близкіе друзья его не знали потомъ ничего объ этомъ первомъ его произведеніи. Слѣдовало потомъ еще нѣсколько небольшихъ пьесъ, и наконецъ новая попытка была уже настоящимъ успъхомъ. Это были "Вечера въ хуторъ близъ Диканьки" (1831), обезпечившіе Гоголю м'єсто въ литератур'є и начавшіе его славу. Гоголю было тогда двадцать два года.

Въ період\$ этихъ первыхъ опытовъ (1829 — 1831) Гоголь успълъ познакомиться съ П. А. Плетневымъ, который между прочимъ присовътовалъ ему извъстный псевдонимъ Рудаго-Панька, поставленный на "Вечерахъ". Съ 1831 года мы видимъ уже Гоголя окончательно связаннымъ съ кругомъ писателей, средоточіемъ котораго былъ Пушкинъ. Черезъ Плетнева, или прямо, Гоголь познакомился съ Жуковскимъ, затъмъ съ Пушкинымъ; далье, мы видимъ въ числь его друзей съ этого времени кн. Вяземскаго, гр. М. Ю. Віельгорскаго, г-жу А. О. Смирнову и ея брата Россети, и др. Почти въ то же время начинаются его другія близкія связи въ Москвѣ съ Погодинымъ и Шевыревымъ, съ М. А. Максимовичемъ, съ которымъ одно время его тъсно соединяла общая любовь къ малороссійской старинѣ и народной поэзіи. Посл'єдній литературный кругъ, съ которымъ онъ н'ьсколько поздиве сталь въ дружескія отношенія, быль кругь славянофильскій — поэтъ Языковъ и семейство Аксаковыхъ. Но главнъйшія связи, дъйствовавшія на развитіе литературныхъ идей Гоголя, находились въ кружкъ Жуковскаго, Плетнева, кн. Вяземскаго и др. Онъ вступилъ сюда юношей, съ любовью принятъ быль въ этотъ кругъ и остался въ немъ навсегда. Для исторіи внутренняго развитія Гоголя этотъ кругь имълъ большое значеніе.

Въ самомъ дѣлѣ, всматриваясь въ образъ мыслей Гоголя, нельзя не увидѣть, что всѣ его коренныя представленія о жизни и литературѣ были именно представленія этого послѣ-Пушкинскаго круга; что, выдѣляясь отъ него оригинальностью таланта,

Гоголь ничьмъ не разнился съ нимъ въ своихъ теоретическихъ понятіяхъ объ искусствъ, о религін, авторитетъ, обществъ, народъ. Гоголь вступилъ въ этотъ кругъ младшимъ членомъ. Когда онъ едва оставилъ школу, люди, составлявшіе этотъ кругъ, были уже признапными главами литературы; это были люди зрълаго развитія, опредъленныхъ понятій, болье обширнаго (если не болье глубокаго) образованія, болье или менье значительнаго положенія въ обществъ. Опи стали для Гоголя высшей школой, довершившей его образованіе.

Выше мы старались опредёлить общій характеръ литературы тридцатых годовъ, и то положеніе, которое приняли въ ней ея корифен — Жуковскій и Пушкинъ. Этимъ опредёляется тотъ порядокъ идей, какой могъ быть здёсь усвоенъ Гоголемъ; нёсколько подробностей могутъ ближе объяснить вліяніе этого круга на внутреннюю исторію Гоголя.

"...Гоголь сдёлался литераторомъ, — говорить авторъ упомянутой выше статьи, —и случайность, которая до сихъ поръ называется необыкновенно счастливой и благотворной для развитія творческихъ силъ Гоголя, ввела его въ кружокъ, состоявшій изъ избраннъйшихъ писателей тогдашняго Петербурга. Первымъ былъ въ этомъ кружкъ человъкъ съ талантомъ дъйствительно великимъ, съ умомъ действительно очень быстрымъ, съ характеромъ действительно очень благороднымъ въ частной жизни. Пушкинъ ободрялъ молодого писателя и внушалъ ему, какимъ путемъ надобно идти къ поэтической славъ. Но каковъ могъ быть характеръ этихъ внушеній? Извъстенъ образъ мыслей, вполнъ развившійся въ Пушкинъ, когда прежніе его руководители смънились новыми друзьями и прежняя непріятная обстановка замінилась благосклонностью со стороны людей, третировавшихъ Пушкина некогда какъ дерзкаго мальчишку. До конца жизни Пушкинъ оставался благороднымъ человъкомъ въ частной жизни; человъкомъ современныхъ (т.-е., тогда) убъжденій онъ никогда не былъ; прежде, подъ вліяніями, о которыхъ вспоминаетъ въ "Аріонъ", — казался, а теперь даже и не казался. Онъ могъ говорить объ искусствъ съ художественной стороны, ссылаясь на глубокомысленнаго Катенина; могъ прочитать молодому Гоголю прекрасное стихотвореніе "Поэтъ и Чернь" съ знаменитыми стихами:

> "Не для житейскаго волненья. "Не для корысти, не для битвъ, и т. д.

могъ сказать Гоголю, что Полевой—пустой и вздорный крикунъ; могъ похвалить пепритворную веселость "Вечеровъ на хуторъ".

Все это, пожалуй, и хорошо, но всего этого мало, а по правда говоря, не все это и хорошо...

"Если мы предположимъ, что въ общество, занятое исключительно разсужденіями объ артистическихъ красотахъ, вошелъ человѣкъ молодой, до того времени не имѣвшій случая составить себѣ твердый и систематическій образъ мыслей, человѣкъ, не получившій хорошаго образованія, должны ли мы будемъ удивляться, когда онъ не пріобрѣтаетъ здравыхъ понятій о метафизическихъ вопросахъ и не будетъ приготовленъ къ выбору между различными взглядами на государственныя дѣла?

"Привычки, утвердившіяся въ обществѣ, имѣютъ чрезвычайную силу надъ дъйствіями почти каждаго изъ насъ. У насъ еще очень сильно то мелкое честолюбіе, которое м'єшаеть челов'єку находить удовольствіе въ средъ людей менье высокаго ранга, какъ скоро открывается ему доступъ въ кружокъ, принадлежащій къ болъе высокому классу общества. Гоголь былъ похожъ почти на каждаго изъ насъ, когда пересталъ находить удовольствіе въ обществъ своихъ прежнихъ молодыхъ друзей (земляковъ и товарищей по лицею), вошедши въ кружокъ Пушкина. Пушкинъ и его друзья съ такимъ добродушіемъ заботились о Гоголь, что онъ былъ бы челов вкомъ неблагодарнымъ, еслибы не привязался къ нимъ какъ къ людямъ. "Но можно имъть расположение къ людямъ и не поддаваться ихъ образу мыслей". Конечно, но только тогда, когда я самъ уже имъю твердыя и приведенныя въ систему убъжденія; иначе откуда же я возьму основаніе отвергать мысли, которыя внушаются мнъ цълымъ обществомъ людей, пользующихся высокимъ уваженіемъ въ цёлой публикі, людей, изъ которыхъ каждый образованнъе меня? Очень натурально, что если я, человъкъ мало образованный, нахожу этихъ людей честными и благородными, то мало-по-малу привыкну я и убъжденія ихъ считать благородными и справедливыми".

Таковы дъйствительно были отношенія Гоголя къ этому кругу, гдѣ онъ вскорѣ сталъ своимъ. Изданные въ послѣдніе годы историческіе матеріалы сообщають, между прочимъ подробности, которыхъ мы напрасно искали бы въ ихъ тогдашнихъ печатныхъ произведеніяхъ, и эти новыя свѣдѣнія подтверждаютъ взглядъ, выраженный въ приведенной цитатѣ.

Кругъ Пушкина и его друзей держался въ литературъ тридцатыхъ годовъ особнякомъ и мало сближался съ другими литературными кругами. Главнъйшіе его представители, Жуковскій и Пушкинъ, пользовались всъмъ авторитетомъ своей славы, который и служилъ знаменемъ для ихъ второстепенныхъ и третьестепенныхъ сподвижниковъ. Со второй половины двадцатыхъ годовъ этотъ кругъ сплотился въ прочно-связанное, почти замкнутое общество со своимъ эстетическимъ и общественнымъ кодексомъ.

Въ этомъ кругѣ уцѣлѣвшіе остатки "Арзамаса" соединялись съ болѣе молодыми представителями романтизма. Изъ Арзамаса перешелъ сюда взглядъ на литературу какъ на отвлеченное художество, взглядъ, приводившій, въ концѣ концовъ, къ полному удаленію литературы отъ вопросовъ дѣйствительной жизни. Пушкинъ при всемъ глубокомъ желаніи быть "полезнымъ народу", недаромъ заявлялъ пренебреженіе къ "черни", т.-е. къ обществу, которое вздумало бы ждать отъ поэзіи участія къ своимъ интересамъ и заботамъ, и высокомѣрно выдѣлялъ привилегію поэта быть рожденнымъ для вдохновенія и сладкихъ звуковъ, безучастныхъ къ "житейскому волненью".

Съ понятіемъ о поэзіи, удаляющейся отъ "черни", соединялся тесно-консервативный взглядь въ предметахъ общественныхъ. Устраняясь отъ дъйствительности, эта литература, особливо у последователей, переставала и понимать ее. Взглядъ кружка развивалъ преданія "Арзамаса"; легкій оттінокъ либерализма, сохранявшійся въ виду Шишковскаго старовфрства и партіи классиковъ, теперь почти исчезъ; по предметамъ общественнымъ мньнія кружка состояли въ преклоненіи предъ господствовавшимъ Жуковскій держался издавна этой точки положеніемъ вещей. зрвнія; у Пушкина съ половины двадцатыхъ годовъ остатки прежняго свободомыслія едва сохраняются, и случалось, что оффиціальная народность находила въ немъ своего пъвца. Пушкинскій кружокъ поклонялся имени Карамзина, и въ этомъ поклоненіи политическія иден историка государства россійскаго были однимъ изъ главифишихъ основаній: кружокъ увлекался славою Россіи, вфрилъ въ ея величіе, не имфлъ никакихъ сомнфній относительно настоящаго, а различные недостатки, нельзя было не видъть, приписывалъ только недостатку въ людяхъ добродътели, неисполненію законовъ.

Въ литературъ тридцатыхъ годовъ, кружокъ Пушкина занималъ господствующее положеніе. Послъднимъ вмѣшательствомъ его въ литературное движеніе того времени была вражда этого круга къ литературной аферѣ, которую вели тогда Гречъ съ Булгаринымъ и Сенковскій. Въ этихъ полемическихъ отношеніяхъ пушкинскій кружокъ высказывалъ очень недвусмысленно свое презрѣніе къ этому униженію литературы; — къ сожалѣнію, у друзей Пушкина не достало характера или умѣнья поддержать

болѣе дѣйствительнымъ образомъ достоинство литературы. Они жаловались, бранили Сенковскаго, но были противъ него безсильны... Къ концу тридцатыхъ годовъ положение кружка стало измъняться; еще при жизни Пушкина начался поворотъ, показывавшій, что его школа перестаетъ удовлетворять нароставшимъ потребностямъ общества. Кружокъ Пушкина (вообще говоря, потому что были исключенія) не понималь уже новаго движенія, возникавшаго на его глазахъ. Такъ, онъ не любилъ Полевого, не съумъвши отличить въ его дъятельности—правда, нъсколько поспѣшной и шумливой — того, что было въ ней серьезнаго. Живая часть публики поняла, однако, рьянаго журналиста, и "Телеграфъ" имълъ вліяніе. Съ другой стороны, нъмецкая философія, которая казалась Пушкину подозрительной, начала оказывать свое дъйствіе; съ первымъ изученіемъ этой философіи, въ литературѣ стали все больше укрѣпляться воззрѣнія, основанія которыхъ были во всякомъ случав шире, чвмъ основанія пушкинской школы. Нѣкоторыя рѣзкости и неряшества, которыя случались у писателей новаго московскаго кружка, напр., у Надеждина, возстановляли противъ нихъ друзей Пушкина, а серьезная сторона новыхъ мнвній отъ нихъ ускользала. Предубъжденіе распространилось и на людей, которые продолжали потомъ движение, начатое Надеждинымъ, — такъ оно распространилось на Бълинскаго и его друзей. Чъмъ дальше, тъмъ больше увеличивалось взаимное непонимание. Кругъ Пушкина, послѣ его смерти, сталъ все больше терять свое дѣятельное значеніе, все больше уединялся; за непониманіемъ новыхъ направленій явилось раздраженіе, вражда; наконецъ-въ

нъсколькихъ случаяхъ—настоящій обскурантизмъ...

"Время тогда (около 1837 года) было очень уже смирное", — разсказываетъ Тургеневъ въ воспоминаніяхъ своихъ объ одномъ изъ достойнъйшихъ членовъ пушкинскаго кружка, Плетневъ. "Правительственная сфера, особенно въ Петербургъ, захватывала и покоряла подъ себя все". Это были "тъ времена, которыя покойный Аполлонъ Григорьевъ прозвалъ допотопными. Общество еще помнило удары, обрушившіеся на самыхъ видныхъ его представителей лътъ двънадцать передъ тъмъ; и изо всего того, что проснулось въ немъ впослъдствіи, особенно послъ 1855 года, ничего даже не шевелилось, а только бродило—глубоко, но смутно—въ нъкоторыхъ молодыхъ умахъ. Литературы въ смыслъ живого проявленія одной изъ общественныхъ силъ, находящагося въ связи съ другими, столь же и болъе важными проявленіями ихъ, не было, какъ не было прессы (политической печати), какъ не было гласности, какъ не было личной свободы, а была сло-

весность, и были такихъ словесныхъ дълъ мастера, какихъ мы уже потомъ не видали".

Кружовъ Пушкина, по своему настроенію, мало чувствовалъ это положение вещей. Въ немъ были прекрасные лично люди; иное они понимали въ этомъ положении, но ихъ отношение къ дъйствительности было вообще слишкомъ связанное и пассивное. Слова Тургенева о Плетневъ раскрываютъ цълую сторону самаго кружка. "Для критики, въ воспитательномъ, въ отрицательномъ значенін слова, ему не доставало энергін, огня, настойчивости, прямо говоря — мужеества. Онъ не былъ рожденъ ... " имопйоо Пыль и дымъ битвы, говоритъ Тургеневъ, для его натуры были столь же непріятны, какъ и опасность, которой онъ могъ въ ней подвергнуться; но настолько же удаляли его отъ этой битвы и внъшнія обстоятельства, его положеніе въ обществъ, связи съ дворомъ. "Оживленное созерцаніе, участіе искреннее, незыблемая твердость дружескихъ чувствъ и радостное поклоненіе поэтическому -- вотъ весь Плетневъ".

Эти черты мы найдемъ болѣе или менѣе и у другихъ членовъ кружка. Но по взглядамъ литературнымъ и общественнымъ, они все больше удалялись отъ того пониманія жизни, для котораго требовалось "мужество"; ихъ литературное содержаніе ограничивалось отвлеченными и безразличными вещами, — поклоненіе "поэтическому" становилось только изящнымъ развлеченіемъ. Этотъ кругъ могъ поддерживать только литературу, отвѣчающую ихъ идеальноромантическому настроенію и ихъ общественному положенію. Она могла витать въ возвышенныхъ областяхъ, но должна была чуждаться прозы жизни, стать вдали отъ общественнаго шума и борьбы. Можно себѣ представить, что такое условіе дѣлало поприще этой литературы одностороннимъ и не очень широкимъ... Это и оказалось впослѣдствіи, въ сороковыхъ годахъ и въ концѣ разсматриваемаго періода.

Въ такого рода обстановку попалъ Гоголь при своемъ вступленіи на литературное поприще. Жуковскій, Пушкинъ, Плетневъ приняли теплое участіе въ молодомъ человѣкѣ, первыя произведенія котораго поражали такой свѣжей оригинальностью. Ихъ художественное чувство оцѣнило своеобразный талантъ, и Гоголь уже вскорѣ дѣлается очень близкимъ къ ихъ кругу. Они заботятся о его матеріальныхъ дѣлахъ, доставляютъ ему мѣста и протекціи, поощряютъ литературные труды. Извѣстно, съ какимъ горячимъ чувствомъ Гоголь говорилъ всегда о Пушкинѣ, котораго считалъ своимъ учителемъ и отъ котораго, вѣроятно, многому учился въ самомъ дѣлѣ. Пушкинскія предапія были для него

святы. Недаромъ случилось, что Пушкинъ далъ Гоголю самые сюжеты "Ревизора" и "Мертвыхъ Душъ"; какъ говорятъ, онъ разсказаль Гоголю случай, бывшій въ город'в Устюжн'в, новгородской губерніи, гдѣ какой-то проѣзжій господинъ выдаль себя за чиновника министерства и обобралъ городскихъ жителей. Самого Пушкина приняль за тайнаго ревизора нижегородскій губернаторъ, когда Пушкинъ провзжалъ черезъ Нижній въ Оренбургъ для собиранія св'яд'вній о пугачевскомъ бунт'я: нижегородскій губернаторъ даже предупреждаль объ этомъ въ Оренбургъ В. А. Перовскаго, который быль пріятелемь Пушкина и самь ему объ этомъ разсказывалъ. На этихъ данныхъ и былъ задуманъ "Ревизоръ", котораго Пушкинъ называлъ себя крестнымъ отцомъ. Въ "Авторской Исповъди" Гоголь разсказываетъ, что Пушкинъ передаль ему сюжеть "Мертвыхь Душь", сюжеть, котораго, по его словамъ, Пушкинъ не отдалъ бы никому другому, кромъ его. Въ письмахъ Гоголя остались выраженія самаго глубокаго уваженія къ Пушкину 1).

Извъстны слова Пушкина о Гоголъ, что никто не умъетъ лучше его подмътить всю пошлость русскаго человъка. Гоголь приводитъ его слова: "какъ съ этой способностью (у Гоголя) угадывать человъка и нъсколькими чертами выставлять его вдругъ всего, какъ живого, съ этой способностью не приняться за большое сочиненіе! Это просто гръхъ! "Убъждая Гоголя сдълать это, Пушкинъ приводилъ примъръ Сервантеса, который только съ "Донъ-Кихотомъ" занялъ свое высокое мъсто въ литературъ... При всемъ томъ Пушкинъ едва ли предвидълъ то значеніе, которое Гоголю предстояло получить въ нашей литературъ. Одинъ современникъ той эпохи (гр. Соллогубъ), замъчаетъ, что, кромъ способности подмъчать пошлость, у Гоголя были еще другія гро-

<sup>1)</sup> Напримфръ, въ напечатанномъ недавно письмѣ Гоголя къ Жуковскому, изъ Рима въ апрѣлѣ 1839 г., онъ говоритъ: "...Я долженъ продолжать мною начатой большой трудъ, который писать взялъ съ меня слово Пушкинъ, котораго мысль есть его созданіе и который обратился для меня съ этихъ поръ въ священное завъщатые". Въ письмѣ къ Плетневу, въ мартѣ 1837 г., по полученіи извѣстія о смерти Пушкина, Гоголь говоритъ: "...Никакой вѣсти нельзя было получить хуже изъ Россіи. Все наслажденіе моей жизни, все мое высшее паслажденіе исчезло вмѣстѣ съ нимъ. Ничего не предпринималъ я безъ его совѣта. Ни одна строка не писалась безъ того, чтобы я не воображалъ его передъ собою. Что скажетъ онъ, что замѣтитъ онъ, чему посмѣется, чему изречетъ неразрушимое и вѣчное одобреніе свое — вотъ что меня только занимало и одушевляло мои силы", и проч. Сочиненія и письма Гоголя, изд. Кулиша, V, стр. 286—287. См. также "Выбрапныя Мѣста" и "Авторскую Исповѣдъ", и Записки о жизни Гоголя, 1. стр. 194 (миѣпіе друзей Гоголя объ его отношеніяхъ съ Пушкипымъ).

мадныя достоинства, и что Пушкинъ никогда въ томъ вполнѣ не убѣдился и во всякомъ случаѣ не ожидалъ, чтобы имя Гоголя "стало подлѣ, если не выше его собственнаго имени"... Пушкинъ ожидалъ отъ произведеній Гоголя большихъ художественныхъ достоинствъ, большого усиѣха въ публикѣ, но не могъ предвидѣть ихъ общественнаго вліянія,—какъ потомъ не хотѣли признать этого вліянія друзья Пушкина и самъ Гоголь.

Въ самомъ дѣлѣ, этого вліянія не предвидѣли ни Плетневъ, ни Жуковскій. Плетневъ ближе и проще зналъ русскую дѣйствительность, чѣмъ Жуковскій; человѣкъ большого практическаго опыта и здраваго смысла, онъ еще могъ предполагать подобное вліяніе Гоголя, даже находить его законнымъ,—хотя только до извѣстныхъ предъловъ. Что касается Жуковскаго, то ему менѣе, чѣмъ кому-плбудь изъ этого круга, понятна была возможность русской сатиры не въ видѣ отвлеченнаго нравоученія, а въ видѣ проявленія настоящей независимости общественной мысли.

Пичныя связи Гоголя съ Жуковскимъ также были очень тѣсны. Жуковскій располагалъ къ себѣ другими сторонами характера. При всѣхъ односторонностяхъ своего поэтическаго мистицизма, Жуковскій отличался благородной, мягкой человѣчностью, готовой на практическую помощь даже въ самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ, — на что не хватало храбрости ни у кого больше изълюдей той среды 1). Гоголь былъ привязанъ къ нему тѣмъ больше, что былъ обязанъ ему въ устройствѣ многихъ своихъ практическихъ дѣлъ. Еще въ письмахъ 1831 года между ними видна самая дружеская короткость; впослѣдствіи она еще увеличилась, особенно во время жизни Гоголя за границей, гдѣ онъ часто пріѣзжалъ къ Жуковскому и гдѣ послѣдній во время болѣзни Гоголя носился съ нимъ какъ съ капризнымъ ребенкомъ 2)... Къ

<sup>1)</sup> Воть два замъчанія, любопытнымь образомъ стоящія рядомъ въ восноминаніяхъ г-жи Смирновой: "Лупная почь, съ ея таинственностью и чарами, ириводила Жуковскаго въ восторгъ. Отношенія его къ старымъ товарищамъ, къ друзьямъ молодости никогда не измѣнялись. Не разъ опъ подвергался неудовольствію государя за свою непоколебимую вѣрность пѣкоторымъ изъ пихъ" (т.-v. къ пѣкоторымъ изъ декабристовъ).

<sup>2)</sup> Въ образчикъ ихъ отношеній можно привести, папр., слѣдующій отрывокъ изъ письма Гоголя къ Жуковскому въ іюнѣ 1836 г., по отъѣздѣ перваго за границу: "Разлуки между нами быть не можетъ и не должно быть, и гдѣ бы я ни былъ, въ какомъ бы отдаленномъ уголкѣ не трудился, я всегда буду возлѣ васъ. Каждую субботу я буду въ вашемъ кабинетъ, вмѣстѣ со всѣми близкими вамъ. Вѣчно ны будете представляться миѣ слушающимъ меня читающаго. Какое участіе, какое заботливо-родственное участіе видѣлъ я въ глазахъ вашихъ. Низкимъ и пошлымъ почиталь я выраженіе благодарности моей къ вамъ. Пѣтъ, я не былъ проникнутъ бла-

последнимъ десятилетіямъ своей жизни, именно въ пору отношеній съ Гоголемъ, Жуковскій, нѣкогда романтическій идеалистъ съ отвлеченной религіей, больше и больше переходилъ въ православнаго мистика, и когда въ Гоголъ стала развиваться его тревожная и мнительная религіозность, общество Жуковскаго могло только поддержать ее и усилить. Въ понятіяхъ о жизни Жуковскій до конца остается идеалистомъ, и легко пов'єрить разсказамъ о немъ г-жи Смирновой: "Такой натуръ (добродушной и дов'єрчивой) пришлось провести сколько літь въ корридорахъ Зимняго дворца! Но онъ быль чисть и светель душею и въ этой атмосферъ"... "Онъ какъ-то зналъ, что есть зло en gros, но не видалъ ero en détail, когда и случалось ему столкнуться съ чъмънибудь дурнымъ"... Въ вопросъ русской дъйствительности, изображеніе которой Гоголь поставиль своей задачей, Жуковскій быль бы плохой совътникъ; скоръе, онъ могъ только поддержать въ Гоголъ его мистическое апостольство, къ которому впослъдствін онъ воображаль себя призваннымъ.

Были наконець въ этомъ кругѣ и люди другого характера, нѣкогда остроумцы и esprits forts, но теперь и остроуміе, и бывшее свободомысліе выдыхались и замѣнялись житейскимъ благоразуміемъ и успокоеніемъ на лаврахъ. Въ своемъ кружкѣ подобные люди еще ходили со своей старой репутаціей; внѣ кружка они переставали быть литературной силой.

Въ тридцатыхъ, а особливо въ сороковыхъ годахъ, большинство этихъ друзей и покровителей Гоголя были люди довольно высоко поставленные, вполнъ или отчасти придворные... Литературные интересы принимали въ этихъ условіяхъ совсѣмъ особый характеръ: онъ сообщился вскорѣ и Гоголю. Кружокъ все больше и больше удалялся отъ главнаго теченія литературы. При Пушкинѣ, — это начиналось враждой къ Полевому, къ Надеждину; въ сороковыхъ годахъ это кончилось враждой къ Вѣлинскому и всѣмъ писателямъ его направленія 1). Единственныя оставшіеся симпатіи были къ "Москвитянину", который пріятенъ былъ своимъ благонравіемъ, своей вѣрностью Карамзину и во-

годарностью; кляпусь, это что-то выше, что-то больше ея: я не знаю, какъ назвать это чувство, но катящіяся въ эту минуту слезы, но взволнованное до глубини сердце говорять, что оно одно изъ тѣхъ чувствъ, которыя рѣдко достаются въ удѣлъ жителю земли. Мы не будемъ разбирать, былъ ли Гоголь вполни искрененъ въ этихъ заявленіяхъ своей преданности; оставляемъ вообще въ сторонѣ опредѣленіе его личнаго характера,—опо мало измѣнило бы выводы о теоретическихъ мнѣніяхъ, какимъ Гоголь паучился въ томъ кругѣ.

<sup>1)</sup> Самъ Пушкинъ, какъ выше было замъчено, былъ запитересованъ Бълинскимъ, но скрывалъ это отъ своихъ друзей.

обще старымъ преданіямъ; остальная литература мало интересовала кружокъ или возбуждала въ немъ крайнюю антипатію. О ней даже мало говорится въ перепискъ кружка; но ръдкія упоминанія показывають, что чувства къ ней были одинаковы у различныхъ его членовъ. Вотъ отрывокъ изъ письма 1845 г. къ Жуковскому, отъ одного изъ его друвей: "Маленькое число тъхъ людей, съ которыми я бывалъ у васъ, теперь странно разрознилось. Нътъ общей любви, общаго интереса и общей цъли. Однихъ охолодило чувство глубокаго презрънія къ господствующимъ идеямъ въ кругахъ литературныхъ. Другіе, недостойно увлекшись соблазномъ корысти, невольно отталкиваютъ отъ себя каждое несовременное 1) сердце. Третьи, какъ златые тельцы, стоятъ на своемъ подножій — боги для унавшихъ передъ ними, болваны для неязычниковъ. Нътъ Моисея и нътъ религи. Я увъренъ, что и Вяземскій испытываеть ощущенія, отъ которыхъ я часто задыхаюсь" и проч. Въ письмъ не говорится бляже, о чемъ именно идетъ ръчь, но несомпънно, что "господствующія идеи" относились именно къ идеямъ Бълинскаго и его круга. Эти враждебныя отношенія и высказались въ 1847, при появленіи "Переписки съ друзьями".

Нѣсколько позднѣе, въ мартѣ 1850 года, Плетневъ писалъ къ Жуковскому "...Норовъ (товарищъ министра народнаго просвѣщенія, Абрамъ Сергѣевичъ) затѣваетъ по моей мысли образовать журналъ для противодѣйствія конеульсивно-скаредной литературѣ нашей. Что вы объ этомъ думаете? Въ распоряженіи министерства не только всѣхъ университетовъ профессора и всѣ академики, но и сильные денежные способы. Итакъ, мнѣ кажется, этою арміею навѣрно побѣдить можно нестройную толпу наѣздниковъ, которые безъ предводителя (?) и поддерживаются однимъ развратнымъ невѣжествомъ провинціаловъ. Очень желаю знать, какъ вы объ этомъ судите"...

Повидимому, нѣчто было уже начато для осуществленія этой мысли. Норовъ устроилъ у себя ученые рауты, на которыхъ собирались профессора и академики, но предпріятіе тѣмъ не менѣе не исполнилось. Самъ Плетневъ долженъ былъ, кажется, уже скоро разочароваться въ своихъ надеждахъ. (Припомнимъ, что , конвульсивно-скаредная питература тогда едва существовала; это было время усиленной цензуры, подъ руководствомъ Мусина-Пушкина, негласнаго комитета и т. д.). Случилось, что въ это самое время Жуковскій прислалъ Плетневу рядъ своихъ статей

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Пропически.

для отдачи въ цензуру и напечатанія. Это были именно статьи по религіозно-правственнымъ и общественнымъ предметамъ, писанныя Жуковскимъ въ посл'єдніе годы жизни—гд'є опъ объясняль свои "основныя начала въ политик и въ философіи и правственности", а именно— "христіанство и самодержавіе, христіанство и православіе". Можно себ'є представить, что могъ написать в'єрующій, строго-консервативный, преданный Жуковскій о предметахъ этого рода 1). Статьи привели Плетнева въ восторгъ. Но на д'єл'є оказалось (письмо Плетнева отъ мая 1850), что тоть же Норовъ, на котораго Плетневъ возлагалъ свои надежды, не пропустилъ статьи Жуковскаго, особенно Плетнева восхитившей; что духовная цензура не пропустила статей Жуковскаго, которыя им'єли отношеніе къ религіи. До такого опыта должны были дойти люди, собиравшіеся спасать литературу... Опытъ былъ слишкомъ поздній, да и напрасный.

Когда въ деятельности Пушкина настала пора чисто художественнаго творчества, интересъ общественный сталь для него довольно безразличенъ; это обстоятельство, которое ставили въ связь съ его новыми отношеніями въ высшихъ сферахъ, начало охлаждать прежнее горячее сочувствіе къ нему въ той части публики, которан искала въ литературъ нравственно-общественнаго смысла. Послъ Пушкина, его кружокъ еще менъе заботился объ этихъ сочувствіяхъ, считая, что литература въ ихъ смыслѣ, чисто поэтическая, совершенно консервативная, и есть настоящая литература, что другой не должно быть, или она будетъ извращеніемъ ея здравыхъ началъ. Такимъ образомъ, теорія чистаго искусства сходилась съ практическимъ отвращеніемъ кружка къ критикѣ дъйствительности, а съ другой стороны это нерасположеніе къ критикъ становилось необходимостью для членовъ кружка по ихъ связямъ въ высшемъ кругу, при дворъ. Въ тъ времена и вообще критика действительности была возможна только въ самомъ ограниченномъ размъръ и была еще мало распространена; а въ этомъ кругу независимый взглядъ на общественную действительность просто быль вещью немыслимой. Что вижинее положение кружка вліяло изв'єстнымъ образомъ на его литературныя мивнія, - этого не могла не зам'втить новая школа; и справедливо не могла этому сочувствовать, потому что здёсь начиналась пенскрепность, подведение требований литературы, такъ высоко оцъняемыхъ самимъ кружкомъ, подъ личные посторонніе разсчеты, впутренняя ложь. Это быль весьма существенный пупкть,

<sup>1)</sup> Эги статьи вошли теперь въ последнее изданіе сочиненій Жуковскаго.

гдѣ двѣ литературныя школы или направленія впослѣдствіи окончательно перестали понимать другъ друга.

Гоголю пришлось испытать на себѣ удобства и неудобства этихъ отношеній. Его матеріальныя обстоятельства почти всегда были не блестящи; онъ вѣчно нуждался въ деньгахъ; когда онѣ бывали, онъ самъ распоряжался ими не совсѣмъ благоразумно; въ позднѣйшіе годы онъ нерѣдко обращалъ ихъ на филантропію. Друзья указали ему одинъ путь для поправленія своихъ дѣлъ,— путь, къ которому онъ потомъ много разъ обращался. Вновь изданные матеріалы прибавляютъ нѣсколько свѣдѣній къ фактамъ, извѣстнымъ изъ біографіи. Напримѣръ:

Въ іюнъ 1836, уже въ первую поъздку за границу, Гоголь пишетъ изъ Гамбурга къ Жуковскому: "Не знаю, какъ благодарить васъ за хлопоты ваши доставить мнѣ отъ императрицы на дорогу. Если это сопряжено съ неудобствами, или сколько нибудь неприлично, то не старайтесь объ этомъ", и проч. Онъ надъется обойтись собственными средствами.

Въ октябръ 1837, опъ пишетъ къ Жуковскому изъ Рима: "Я получилъ дапное мит великодушнымъ нашимъ государемъ вспоможение. Благодарность сильна въ груди моей", и проч.

Въ апрълъ 1839, въ письмъ къ Жуковскому изъ Рима, онъ описываетъ свое безденежье и продолжаетъ: "Я думалъ, думалъ и ничего не могъ придумать лучше, какъ прибъгнуть къ государю. Онъ милостивъ; мнъ намятно до гроба то вниманіе, которое онъ оказалъ къ моему Ревизору. Я написалъ письмо, которое прилагаю" и проч. Онъ совтуетъ предложить на высочайшее прочтеніе "Старосвътскихъ помъщиковъ" и "Тараса Бульбу", какъ такія произведенія, которыя могутъ дать о немъ "правильное понятіе", — именно произведенія, какъ видимъ, удаленныя отъ всякаго непріятнаго столкновенія съ дъйствительностью

Въ 1842, по выходъ "Мертвыхъ Душъ", онъ ожидаетъ опять "милости" 1). Далъе, Жуковскій въ январъ 1845 пишетъ къ г-жъ Смирновой: "Вамъ бы надобно о немъ (о Гоголъ) позаботиться у царя и царицы... Опъ въ безпрестанной зависимости отъ завтрашияго дня. Подумайте объ этомъ; вы лучше другихъ можете ларактеразовать Гоголя съ его настоящей лучшей сто-

т) Вт висьм'в къ Илегиеву; "Я къ вамъ съ корыстолюбивой просьбой.. Узнайте, что дълають экземиляры "Мертвыхъ Душъ", назначенные мною къ представленю... Въ древия времена, когла былъ въ Истербургъ Жуковскій, ми'в обыкнопенно чтоннобуль слъдовало. Это мнъ теперь очень, очень было бы пужно", и проч. Изд. Кулиша. V. стр. 199. Записки. 1, стр. 322.

роны. По его комическим твореніям могуть въ немъ видёть совстьм не то, что онъ есть. У насъ смёхъ принимають за грёхъ, слёдовательно всякій насмёшникъ долженъ быть великій грёшникъ".

Въ апрълъ того же года, Жуковскій пишеть г-жь Смирновой о скоръйшей высылкъ назначенныхъ Гоголю денегь. Ему было назначено на три года отъ Государя по 1,000 рублей, и отъ Наслъдника по тысячъ франковъ 1).

II такъ далѣе.

Гоголю потомъ ставили въ упрекъ это исканіе милостей, выпрашиванье денегъ, которое получало особенно странный видъ, когда появилась въ свътъ "Переписка" — проповъдь мистическаго аскетизма, общественнаго застоя и приниженія. Странное совпаденіе фактовъ заставляло недоумѣвать и сомнѣваться о личномъ характерѣ Гоголя, о полномъ безкорыстіи его дѣйствій. Но теперь можно видъть, что дъло было здъсь не столько въ личномъ характерь, сколько въ цъломъ взглядь на вещи, который быль имъ усвоенъ. Правда, въ характеръ Гоголя нельзя не видъть какой-то искательности, особеннаго желанія им'єть друзей въ аристократическомъ кругѣ; эта искательность довольно обыкновенное дьло, но въ писателъ такой силы можно бы желать больше независимости. Правда также, что, желая выпросить денегъ, Гоголь могъ бы не употреблять такихъ средствъ, какъ рекомендація тьхъ, а не другихъ своихъ произведеній, для достиженія того, а не другого впечатлънія. Но вообще, если онъ искалъ средствъ на упомянутой дорогѣ, это не было такое попрошайничество, какъ о томъ думали, онъ просто следовалъ понятіямъ кружка, въ которомъ жилъ и который самъ тому помогалъ. Литература въ глазахъ кружка, а затъмъ въ глазахъ Гоголя не имъла значенія такой независимой идеальной общественной силы, какое приписывалось ей новыми литературными поколеніями; литература, какъ поэзія ("поэзія есть добродьтель", по словамъ Жуковскаго) и поученіе, служа народному просвъщенію, служила прямо цёлямъ государства, - такъ что занятіе литературой было со стороны писателя такая же "служба", какъ всякая другая. Такъ думалъ еще Карамзинъ. Начавши заниматься исторіей государства россійскаго, онъ желаль быть именно "исторіографомъ",

<sup>1)</sup> См. къ этому оффиціальную переписку, напечатанную въ "Сѣв. Почтъ", 1865 г. Послѣ выхода "Выбранныхъ Мѣстъ", Гоголь папротивъ пишетъ Плетневу: "...Ни отъ кого не бери подарковъ и постарайся отъ этого вывернуться",—но совѣтуетъ "смѣло брать", если предложатъ деньги на вспомоществованіе тѣмъ, кого Гоголь встрѣтитъ идущихъ на поклоненіе св. мѣстамъ. Пзд. Кулиша, IV, 272; Записки, II, 69.

получалъ за то жалованье (правда, скромпое), чины и кресты, и приступая къ печати, непремънно хотълъ, чтобы книга издана была на казенный счетъ... Въ кружкъ Пушкина было очень принято патріархальное представленіе, что литературная діятельность, даже не исторіографія, можетъ и должна быть ноощряема подобнымъ образомъ, и что если поэщреніе замедлилось, его можнобыло искать и выпрашивать. Карамзинъ по крайней мъръ писалъ книгу, первую въ своемъ родѣ, дѣйствительно съ точки зрѣнія государственной, оффиціальной. Теперь стали думать, что юмористическіе разсказы, комедін-также "служба" и, следовательно, также могутъ требовать оффиціальнаго вознагражденія 1). Вниманіе, оказанное высшими сферами "Ревизору" въ то время, какъ въ чиновничьей публикъ раздавались вопли противъ него, - утверждало Гоголя въ этомъ мнѣніи. Впослѣдствіи, сильное впечатлѣніе, имъ произведенное, начинающаяся слава, удостовъряли Гоголя, что дело его крупное дело, и онъ окончательно уверился, что призванъ обличать пороки и злоупотребленія именно въ видахъ правительства и для государственной пользы.

Въ этихъ и подобныхъ понятіяхъ Гоголь несомнѣнно многое заимствовалъ прямо отъ своихъ друзей; другихъ понятій онъ тогда ни отъ кого не слыхалъ. Онъ принялъ понятія кружка и считалъ свои произведенія вполнѣ подходящими подъ ихъ теорію: друзья его, хотя замѣчали высокія достоинства его произведеній, также не предвидѣли въ нихъ ничего такого, что вносило бы въ литературу какой-нибудь совсѣмъ новый, неизвѣстный имъ элементъ.

Въ самомъ дѣлѣ, по первымъ произведеніямъ Гоголя можно было не предвидѣть этого. "Вечера на хуторѣ близъ Диканьки" (1831—1832) была живая, веселая книга, съ богатымъ юморомъ, изображавшая малорусскій бытъ. Въ общественномъ смыслѣ это была вещь безразличная, не поднимавшая никакого вопроса,

<sup>1)</sup> Вотъ собственныя слова Гоголя въ "Авторской Исповьди": ему надо было объяснить себъ цъвь своего труда ("Мертвыхъ Душъ"), чтобы опъ самъ возгорълся къ нему любовью, — "словомъ, чтобы почувствовалъ и убъдился самъ авторъ, что творя творенье свое, онъ исполняеть именно тотъ долгъ, для котораго онъ призванъ на землю, для котораго именно даны ему способности и силы, и что исполняя его, онъ служенть въ то жее самое время такъ же государству своему, какъ бы онъ опъсствительно находился въ государственной службы. Мысль о службъ у меня никогда не пропадала... Какъ только я почувствовалъ, что на поприщъ писателя чогу сослуженть такимъ образомъ свое твореніе, чтобы доказать, что я быль также гражданинъ земли своей и хотълъ служить ей". Изданіе Кулита, 111, стр. 502—503.

хотя, собственно говоря, и въ ней было уже новое, именно любящее отношение къ своему малорусскому народу, безъ всякаго искусственнаго романтизма. "Вечера" были параллельны тому литературному движенію, которое въ эти годы стало обращаться къ изученію народной жизни, — обращаться не всегда върно, но уже не свысока, не съ сознапіемъ превосходства, а съ теплымъ сочувствіемъ. Гоголь около этого времени именно увлежался малороссійской стариной и народной поэзіей, дѣля это увлеченіе съ Максимовичемъ, и безъ сомнѣнія не мало содѣйствоваль народно-этнографическому изученію возбужденіемъ сочувствія и любопытства къ живому народному быту. Этомъ интересъ Гоголя едва ли былъ совершенно раздѣляемъ его петербургскими друзьями.

Въ "Арабескахъ" (1835) юморъ Гоголя коснулся новыхъ сторонъ жизни, и уже въ полную силу его глубокаго таланта. Здѣсь явились "Записки Сумасшедшаго". Въ слѣдующемъ году появился "Ревизоръ" въ печати и на сценѣ. Гоголь достигалъ вершинъ своего творчества, и вліяніе, предстоявшее ему въ литературѣ, уже начало обозначаться. Гоголь становился для новыхъ литературныхъ поколѣній представителемъ иного, болѣе глубокаго значенія литературы.

Но такъ ли думали о немъ его друзья, и самъ Гоголь предполагаль ли эту, болже широкую цёль и смысль своихъ произведеній? Друзья его думали не такъ. Высоко ціня Гоголя, они не видъли въ его трудахъ той особенной значительности, которая обнаружилась вскоръ могущественнымъ вліяніемъ его въ литературъ. "Ревизоръ" былъ для нихъ прекрасная комедія, отличная картина русскихъ нравовъ, одушевленная желаніемъ пороки и злоупотребленія; но для нихъ, и для самого Гоголя осталось мало понятно общественное значение его произведений. Дело въ томъ, что действительный смыслъ этихъ произведеній, вытекавшій изъ ихъ поэтической правды, шелъ гораздо дальше того, что Гоголь и его друзья предполагали по своему литературному и общественному образу мыслей. Этотъ образъ мыслей быль чисто и совершенно консервативный, дъйствіе сатиры Гоголя было далеко не консервативное; и въ этомъ-то Гоголь и его друзья не отдавали себ $\pm$  яснаго отчета  $^{-1}$ ).

<sup>1)</sup> Этотъ общественный смыслъ и для его другихъ почитателей раскрылся не вдругь. Бълнискій, съ нерваго раза высоко поставившій Гоголя, въ первыхъ его произведеніяхъ восхищается только чисто-художественными, отвлеченными достоинствами. Тургеневъ, который еще помнилъ появленіе "Ревизора", замізчаетъ, что ему, какъ віроятно, вообще его сверстникамь, въ то время еще не было попятно все значеніе геніальной комедіи. Это и естественно: потому что значеніе ея опре-

"Нътъ, кажется, сомпънія - говоритъ авторъ цитированной выше статы, - что до того времени, когда начало въ Гоголъ развиваться такъ-называемое аскетическое направленіе, онъ не имълъ случая пріобръсти ни твердыхъ убъжденій, ни опредъленнаго образа мыслей. Онъ былъ похожъ на большинство полуобразованныхъ людей, встричаемыхъ нами въ обществи. Объ отдёльныхъ случаяхъ, о фактахъ, попадающихся имъ на глаза, судять они такъ, какъ велитъ имъ инстинктъ ихъ натуры. Такъ и Гоголь, отъ природы имъвний расположение къ болъе серьезному взгляду на факты, нежели другіе писатели тогдашняго времени, написалъ "Ревизора", повинуясь единственно инстинктивному внушенію своей натуры: его поражало безобразіе фактовъ, и онъ выражалъ свое негодованіе противъ нихъ; о томъ, какихъ источниковъ возникаютъ эти факты, какая связь находится между тою отраслыо жизни, въ которой встречаются эти факты, и другими отраслями умственной, правственной, гражданской, государственной жизни, онъ не размышлялъ много. Напримъръ, конечно рѣдко случалось ему думать о томъ, есть ли какаянибудь связь между взяточничествомъ и нев жествомъ, есть ли какая-нибудь связь между нев' жествомъ и организаціей различныхъ гражданскихъ отношеній. Когда ему представлялся случай взяточничества. въ его ум' возбуждалось только понятіе о взяточничествь, и больше инчего; ему не приходило въ голову понятіе безправности и т. п. Изображая своего городничаго, онъ, конечно, и не воображаль думать о томъ, находятся ли въ какомъ-нибудь другомъ государствъ чиновники, кругъ власти которыхъ соотвътствуетъ кругу власти городничаго и контроль надъ которыми состоить въ такихъ же формахъ, какъ контроль надъ городничимъ. Когда онъ писалъ заглавіе своей комедіи "Ревизоръ", ему върно и въ голову не приходило подумать о томъ, есть ли въ другихъ странахъ привычка посылать ревизоровъ; тъмъ менъе могъ онъ думать о томъ, изъ какихъ формъ вытекаетъ потребность посылать въ провинціи ревизоровъ. Мы см'єло предполагаемъ, что ни о чемъ подобномъ онъ и не думалъ, потому что ничего подобнаго не могъ онъ и слышать въ томъ обществъ, которое такъ радушно и благородно пріютило его, а еще менже могъ слышать прежде, нежели познакомился съ Пушкинымъ. Теперь, напримъръ, Щедринъ вовсе не такъ инстинктивно смот-

дѣлилось тѣмъ сильнымь внечатлѣніемъ, которое она сдѣлала на общество, а внечатлѣніе опредѣлилось не вдругь. Надобно замѣтить, однако, что при всемъ томъ Бѣлинскій, еще *при мазна Пушкина*, видѣлъ въ Гоголѣ новий начинающійся періоть русской литературы.

ритъ на взяточничество... онъ очень хороню понимаетъ, откуда возникаетъ взяточничество, какими фактами оно поддерживается, какими фактами оно могло бы быть истреблено... Гоголь видитъ только частный фактъ, справедливо негодуетъ на него. и тъмъ кончается дъло. Связь этого отдъльнаго факта со всею обстановкою нашей жизни вовсе не обращаетъ на себя его внимація".

Эта связь ускользала отъ Гоголя и его друзей, или они сами иной разъ не хотвли ен видъть; но ее старалось отыскать и отыскивало новое литературное направленіе, и въ этомъ заключается существенная разница ихъ положеній. Новое направленіе (въ кругу Бълинскаго и его друзей) вообще получило въ своемъ развитіи болже серьезную закваску; не довольствуясь фактомъ, оно искало его причины и вскоръ напіло ее въ соображеніяхъ, которыхъ никогда не дълала пушкинская школа (или дълала слишкомъ поверхностно), направлявшая Гоголя; не довольствуясь негодованіемъ на отдільный факть, новое направленіе негодовало на его причины и искало средствъ устранить ихъ, -- отсюда возникаль образь мыслей, совершенно опредъленный, относившійся недовърчиво къ настоящему, горячо стремившійся къ лучшимъ формамъ общественной жизни. Этотъ образъ мыслей быль очень далекъ отъ мивній Гоголя. Тёмъ не менже, Гоголь сталь великой опорой этого образа мыслей и новаго направленія. Онъ дійствоваль какь художникь, какь поэть; его теоретическія ыпьнія могли быть неудовлетворительны, но ихъ не было видно въ его произведеніяхъ, — онъ говориль картинами нравовь, а эти картины раскрывали фальшивыя и вредныя стороны нашего быта съ такою силой, что для новаго направленія эти произведенія, столь привлекательныя со стороны художественной, были въ высшей степени сочувственны по содержанію: он' исполняли половину его задачи, какъ наглядное изображеніе, которое давало уже матеріаль для размышленія тому, кто захотёль бы о томь подумать. Гоголь не выводиль изъ своихъ трудовъ тъхъ заключеній, какія изъ пихъ слъдовали и какія были выводимы новымъ направленіемъ: онъ не могъ вывести этихъ заключеній или, по своимъ теоретическимъ понятіямъ, вывелъ бы ошибочно (какъ случилось впоследствін): въ этомъ и сказывалась разница двухъ покольній, пушкинскаго, въ которомъ онъ воспитался, и поколенія сороковыхъ годовъ. Это были двъ ступени общественнаго сознанія: Гоголь только воспринималь и указываль извъстныя мрачныя стороны жизни; новое направление отыскивало ихъ происхожденіе и думало о средствахъ ихъ удаленія 1).

<sup>1)</sup> Та же неяспость и перфинтельность обпаруживались въ литературныхъ мифинахъ Гоголя. Онъ дфлиль съ пушкинской школой попятія объ пекусствф (съ

Такъ это было въ первое время дъятельности Гоголя; и до копца ея онъ не пріобрълъ другой точки зрвнія. Съ болве зрвными годами у Гоголя является потребность выяснить себъ начала той дъятельности, которая до тъхъ поръ шла у него только въ силу инстинктивной потребности его поэтической природы; къ этому опредъленію вызываль его успъхь его произведеній, ихъ песомнънное и для пего не вполиъ понятное дъйствіе на общество. Но привычки мысли были сделаны. Притомъ, отправившись вскоръ за границу, откуда онъ продолжалъ связи только съ людьми своего первопачальнаго круга, онъ оставался виж движенія, возроставніаго въ литературь, и вив непосредственнаго вліянія жизни — такъ что его теоретическія разсужденія остались совершенно на прежней почеть. Изъ нихъ потомъ и стали развиваться, безъ всякихъ другихъ внушеній, странныя мижнія, какими Гоголь отличался впоследствій. Если опъ сталъ понимать свое отношение къ обществу нъсколько высокомърно, какъ отношеніе учителя правственности, христіанскаго моралиста, то это представленіе мы встр'єтимъ у него еще въ пору "Ревизора", следовательно въ самую свежую пору его деятельности, и основныя иден "Переписки" были готовы уже теперь, а въ этой книгъ получили только окончательную отдълку, свою самую ръзкую форму. Отъ своей основной точки зрѣнія Гоголь шелъ довольно естественно и послѣдовательно. Если онъ призванъ исправлять людскіе пороки, если онъ пропов'єдникъ нравственности, то ему нужно прежде всего подумать о самомъ себъ, нужно, чтобы было твердо его собственное убъжденіе; чтобы осуждать чужіе педостатки и пороки, надо осудить и свои собственные. Путь къ такъ называемому аскетизму и ко всемъ странностямъ "Выбранныхъ Мфстъ былъ готовъ.

которымъ потомъ онь вналь въ свои печальныя заблужденія). дѣлилъ тогда ея литературныя отношенія, имѣль одинхъ союзниковъ и враговъ. Вѣ извѣстной статьѣ о движенів журнальной литературы" въ нушкинскомъ "Современникъ" (1836) онъ довко и умно разоблачаль Сенковскаго; онъ не любилъ натянутаго романтизма Кукольника, презиралъ дѣятелев "Сѣверной Пчелы", по этими отрицательными взглядами почти и кончалась его журнальная программа... Бѣлинскій высказалъ большое сочувствіе этой статьѣ, по тогда же замѣтилъ неполноту ея взглядовъ. См. Соч., 1. И. стр. 269 и слѣд. См. миѣнія Гоголя о Кукольникѣ—изд. Кулиша, V, 152, 173, 323. еще съ 1832 года; о Сенковскомъ и "Библіотекѣ для Чтенія", въ 1834—Кулиша, V, стр. 194—195, 225; о Гречѣ в Булгаринъ, съ 1833 года,—Кулиша, V, стр. 172, 323, 324.

Въ этомъ не трудно убъдиться, внимательнъе всмотръвшись въ развитіе понятій Гоголи.

Онъ уже издавна высказывалъ, что чувствуетъ въ сео́ъ какую-то великую силу, какой не дано другимъ; ожидалъ, что сдѣлаетъ что-то высокое и особенное: это было инстинктивное сознаніе таланта <sup>1</sup>). Но первыя ожиданія были еще неясны, и сначала онъ думалъ удовлетворить своимъ побужденіямъ службой. Только послѣ первыхъ литературныхъ опытовъ для него стало ясно, что его призваніе—литература. И здѣсь онъ думалъ сперва, что можетъ быть ученымъ, педагогомъ, историкомъ, этнографомъ. Опыты въ этомъ направленіи показали въ немъ довольно плохого ученаго, но обнаруживали несомнѣнныя достоинства художественныя. Накопецъ, поэтическій элементъ его природы взялъ окончательно верхъ надъ всѣми другими иптересами, какіе онъ сеоѣ пріискивалъ. Это произошло уже довольно поздно: Гоголь былъ тогда уже авторомъ "Ревизора".

Этотъ извъстный фактъ чрезвычайно любопытенъ тъмъ, что показываеть, какъ много въ поэтической деятельности было именно инстинктивнаго и безсознательнаго. Его умъ и фантворчеству, но готовы къ онъ еще не куда направить ихъ. Онъ бросается на исторію, и съ ничтожными средствами, едва прочитавъ нѣсколько переводныхъ учебниковъ, уже составляетъ широкіе планы историческаго труда; едва ознакомившись съ источниками малороссійской исторіи, начинаетъ писать исторію Малороссіи, и бросаетъ, потому что пока онъ писалъ начало, планъ выросъ еще шире. Въ его историческихъ статьяхъ пътъ настоящихъ историческихъ знаній, набросаны смёлыя рельефныя картины; въ исторіи его занимало созданіе живыхъ образовъ.

Любопытно въ этомъ отношеніи письмо его къ Погодину (въ то время онъ съ нимъ много переписывался объ исторіи), отъ 20 февраля 1833 года <sup>2</sup>). Тутъ цѣлый рядъ плановъ. Онъ задумы-

<sup>1)</sup> Въ "Авторской Исповъди" опъ самъ говоритъ: "...Въ тѣ годы, когда я сталъ задумываться о моемъ будущемъ (а задумываться о будущемъ я началъ рано, въ ту пору, когда всѣ мои сверстники думали еще объ играхъ), мысль о писательствѣ мнѣ никогда не всходила на умъ, хотя мить всегда казалось, что я сдѣлаюсь человъкомъ извистивимъ, что меня ожидаетъ просторный кругъ дъйствій. и что я сдълаю даже что-то для общаго добра" (изд. Кулиша, III, 499).

Эти слова совершенно справедливы; доказательствомъ могутъ служить его самым раниія письма, съ пребыванія въ лицев и въ самую первую пору его литературной двятельности.

<sup>2)</sup> У Кумина, V, стр. 174—176, опо поставлено подъ 1823-й г. и напечатано не вполиъ: болъе полный текстъ въ Р. Архивъ, 1872.

вать издать какую-то книгу, въ родъ географическаго сборника для юношескаго чтенія, но дъло не пошло: "...я не знаю, отчего на меня нашла тоска... Корректурный листокъ выпаль изърукъ моихъ, и я остановиль печатаніе". Тоска нашла, конечно, потому, между прочимъ. что Гоголь взялся за дъло, ему чужое и постороннее.

Послѣ педагогіи. онъ жалуется на исторію <sup>1</sup>). "Какъ то не такъ теперь работается!.. Едва пачинаю, что-нибудь совершу изъ исторіи. уже вижу собственные педостатки. То жалѣю, что не взялъ шире, огромитье объему, то вдруго зиждется совершенно повая система и рушитъ старую. Напрасно я увѣряю себя, что это только начало, эскизъ, что оно не песетъ пятна мнѣ... Чортъ побери пока трудъ мой, пабросанный на бумагѣ. До другого спокойнийшаю времени!"

Этого времени онъ не дождался, исторія осталась втунт, потому что онъ нашель наконець свое настоящее діло. Письмо продолжаеть такь: "Я не знаю, отчето я теперь такъ жажду современной славы. Изъ глубины души такъ и рвется наружу. Но я до сихъ поръ не написаль ровно ничего. Я не писаль тебъ: я помъщался на комедіи".

Такъ, наконецъ, Гоголь доходитъ до того, что именно и составляло главный коренной предметъ его безсознательныхъ исканій. Опъ еще и теперь не чувствуетъ, что "комедія" именно и мѣшала ему при занятіяхъ педагогіей, заставляла вываливаться изърукъ корректурный листокъ географіи, заставляла посылать "къчорту" исторію, которою онъ такъ, повидимому, дорожилъ, наводила на него тоску, отбивала отъ работы.

О комедін онъ разсказываетъ слѣдующее. "Она, когда я былъ въ Москвѣ, въ дорогѣ, и когда я пріѣхалъ сюда (въ Петербургъ), не выходили изъ половы моей, но до сихъ поръ я ничего не написалъ. Уже и сюжетъ было на дняхъ началъ составляться, уже и заглавіе написалось на бѣлой, толстой тетради: "Владиміръ 3-й степени", и сколько злости, смъха и соли!"

Очевидно, здѣсь были всѣ помышленія писателя. Эта комедія никогда не была кончена Гоголемъ <sup>2</sup>), по въ высшей стенени любонытно видѣть въ этихъ подробностяхъ ту внутреннюю работу, которая происходила въ Гоголѣ. "Владиміръ 3-й степени" былъ предшественникомъ "Ревизора". Гоголь, едва проживши въ Петербургѣ три-четыре года, уже покидаетъ свою прежнюю

<sup>1)</sup> Гоголь вообще думаль, что его запятія *одпородны съ* занятіями Погодина! См. напр. письмо 1833 г., у Кулиша, V, стр. 166.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) О неи-въ "Бесфдахъ моск. Общества росс. словесности", вин. 3, 1871.

поэтическую область, и выбравъ новый кругъ наблюденій, съ удивительною мѣткостью попадаетъ на тѣ предметы, которые были напболѣе характеристической чертой времени. Комедія должна была вращаться на нравахъ бюрократіи, и "сколько злости, смѣха и соли" уже предвидѣлъ писатель въ ихъ изображеніи. Въ самомъ дѣлѣ, бюрократія едва-ли когда доходила у насъ до такого могущества и виртуозности, какъ именно въ тѣ времена... Но Гоголь предвидѣлъ трудпости своего плана:

"Но вдругъ остановился. — продолжаетъ онъ, — увидъвши, что перо такъ и толкается объ такія мъста, которыя цензура ни за что не пропуститъ. А что изъ того, когда пьеса не будетъ играна: драма живетъ только на сценъ. Безъ нея она какъ душа безъ тъла. Какой же мастеръ понесетъ на показъ народу неконченное произведеніе? Мить больше ничего не остается, какъ выдумать сюжетъ самый невинный, которымъ бы даже квартальный не могъ обидъться. Но что комедія безъ правды и злости! Итакъ, за комедію не могу приняться. Примусь за исторію — передо мною движется сцена, шумитъ аплодисментъ, рожи изъ ложъ, изъ райка, изъ креселъ и оскаливаютъ зубы, и — исторія къ чорту! И вотъ почему я сижу при люни мыслей".

Затемъ онъ опять заводить съ Погодинымъ речь о Беттигере: "Беттигера... прочелъ въ переводе. Имется ли у него и новая исторія, или только одна древняя?.. Не будеть ли еще чего-нибудь у васъ историческаго, переведеннаго университетскими?.."

Написанъ былъ и явился на сценѣ "Ревизоръ". Извѣстно, какихъ тревогъ стоила Гоголю эта пьеса. Въ "Разъѣздѣ" онъ мастерскими сценами изобразилъ, почти исключительно невѣжественныя, мнѣнія и впечатлѣнія публики, и наконецъ свои высокія понятія объ искусствѣ. Враждебные крики, встрѣтившіе комедію въ публикѣ, глубоко огорчали его. Въ его письмахъ за то время находимъ выраженія глубокаго огорченія.

"Мочи нѣтъ, — пишетъ онъ въ апрѣлѣ 1836 къ Щепкину. Дѣлайте съ нею (комедіей) что хотите, но я не стану хлопотать о ней. Миѣ она сама надоѣла такъ же, какъ хлопоты о ней. Дѣйствіе, произведенное ею, было большое и шумное. Всѣ противъ меня. Чиновники пожилые и почтенные кричатъ, что для меня нѣтъ ничего святого, когда я дерзнулъ говорить такъ о служащихъ людяхъ; полицейскіе противъ меня; купцы противъ меня; литераторы противъ меня. Бранятъ и ходятъ на пьесу... Еслибы не высокое заступничество Государя, пьеса моя не была бы ни за что на сценѣ, и уже паходились люди, хлопотавшіе о

запрещеніи ея. Теперь я вижу, что значить быть комическимъ писателемъ. Малъйшій призракъ истины—и противъ тебя возстаеть, и не одинъ, а цълыя сословія"...

"Таду за границу, тамъ размыкаю ту тоску, которую наносятъ мить ежедневно мои соотечественники, — пишетъ онъ къ Погодину въ мать 1836 г. — Писатель современный, писатель комическій, писатель правовъ, долженъ подальше быть отъ своей родины. Пророку иттъ славы въ отчизить. Что противъ меня уже ртштельно возстали теперь вст сословія, я не смущаюсь этимъ, но какъто тягостно, грустно, когда видишь противъ себя несправедливо возстановленныхъ своихъ же соотечественниковъ, которыхъ отъ души любишь, когда видишь, какъ ложно, въ какомъ невтрномъ видть ими все принимается. Частное принимать за общее, случай за правило! Что сказано втрно и живо, то уже кажется пасквилемъ"...

Гоголь какъ будто самъ умаляетъ значеніе своей комедін, — представляетъ какъ "частное", какъ "случай" то, въ чемъ именно и заключался широкій, типическій смыслъ комедіи, что произвело ея большое и шумное дъйствіе. Онъ какъ будто хочетъ оправдать свою смълость, извинить сатиру; мы увидимъ, что онъ дъйствительно, по своему понятію объ общественныхъ предметахъ, и не предполагалъ за своей комедіей того обширнаго значенія, какое она пріобрътала на самомъ дълъ по своему вліянію на лучшую часть общественнаго мижнія.

Но рядомъ съ этимъ онъ чувствуетъ, что въ пріемѣ "Ревизора" выражается характеръ массы общества, степень ея умственнаго развитія. что эта степень очень низменная и жалкая. Его мысли надо было сдѣлать еще одинъ шагъ, и онъ самъ увидѣлъ бы, что "Ревизоръ" получилъ такой пріемъ именно потому, что выведено не "частное" и не "случай", а типическое явленіе, указать которое значило указать жалкое состояніе нашей общественности и нашихъ внутреннихъ порядковъ.

Въ другомъ письмъ отъ мая 1836 г. онъ ипшетъ: "Грустно мнѣ это всеобщее невѣжество, движущее столицу, грустно, когда видишь, что глупъйшее мнѣпіе ими же опозореннаго и оплеваннаго писателя 1) дъйствуетъ на нихъ же самихъ и ихъ же водитъ за носъ; грустно, когда видишь, въ какомъ еще жалкомъ состояніи находится у насъ писатель. Всѣ противъ него... И кто же говоритъ? Это говорятъ—опытные люди, которые должны бы имѣть насколько-нибудь ума, чтобы понять дѣло въ настоя-

<sup>)</sup> Авторъ разумъть, въроятно, нападенія "Съверной Пчелк".

щемъ видѣ, —люди, которые считаются образованными и которыхъ свѣтъ, по крайней мѣрѣ русскій свѣтъ, называетъ образованными. Выведены на сцену плуты, и всѣ въ ожесточеніи... Прискорбна мнѣ эта невѣжественная раздражительность, признакъ глубокаго, упорнаго невъжествен, разлитого на наши классы. Столица щекотливо оскорбляется тѣмъ, что выведены нравы шести чиновниковъ провинціальныхъ: что же бы сказала столица, еслибы выведены были хотя слегка ея собственные нравы... какъ тогда заговорятъ мои соотечественники!"

Въ концѣ письма уже обозначается тема, на которую теперь направлялись мучительныя мысли Гоголя. "Вду разгулять свою тоску, — говорить онъ, — глубоко обдумать свои обязанности авторскія, свои будущія творенія, и возвращусь... вѣрно освѣженный и обновленный. Все, что ни дѣлалось со мною, все было спасительно для меня. Всѣ оскорбленія, всѣ непріятности посылались мнѣ высокимъ Провидѣніемъ на мое воспитаніе, и нынѣ я чувствую, что неземная воля направляетъ путь мой. Онъ вѣрно необходимъ для меня" 1).

Эти слова были написаны ровно за десять летъ до изданія "Выбранныхъ Мѣстъ", написаны Гоголемъ, только-что издавшимъ "Ревизора" и еще не написавшимъ "Мертвыхъ Душъ". Одного этого письма было бы достаточно, чтобы показать, что въ Гоголъ вовсе не совершалось такого особеннаго "перелома", какой находили въ "Выбранныхъ Мфстахъ" и вооружившіеся противъ него прежніе почитатели, и его собственные піэтистическіе и консервативные друзья. Въ приведенныхъ словахъ были уже всъ задатки его дальнъйшихъ мнъній: человъкъ, упорно занятый своими идеями, онъ развивалъ ихъ съ страстнымъ увлеченіемъ, и всв последующія крайности становятся понятны. Въ періодъ временъ отъ "Ревизора" до "Мертвыхъ Душъ" въ его мивнія не вошло никакихъ совстмъ новыхъ элементовъ, которые могли бы измѣнить и направить иначе его взгляды въ теоретическихъ вопросахъ: онъ остается съ прежними общественными понятіями, которыя такъ мало съ самаго начала соотвътствовали широкому объему его сатиры, -- но эти понятія были таковы, что еслибы онъ были высказаны Гоголемъ въ литературъ, какъ высказывались имъ въ письмахъ къ друзьямъ, онъ безъ сомивнія произвели бы то же самое впечатление и въ 1842 г., какое произвели въ 1847 году. Въ этомъ последнемъ случае действие было

<sup>1)</sup> Изд. Кулина, V, стр. 254—255, 269 и слъд. Подробная исторія созданія "Ревизора" изложена въ изданіи г. Тихоправова.

сильнъе потому, что фактъ былъ слишкомъ пеожиданный, заявленія сдѣланы были въ слишкомъ рѣзкой формѣ, съ слишкомъ большою петерпимостью, и шли отъ писателя, къ которому по его созданіямъ давно привыкли относиться совершенно иначе, предполагать у него иное міровоззрѣніе.

Вытавши за границу, Гоголь въ письмт къ Жуковскому отъ іюня 1836, изъ Гамбурга, говоритъ о своей внутренней жизни въ следующихъ выраженіяхъ, въ которыхъ уже нельзя не заметить, съ одной стороны, явнаго мистическаго элемента, съ другой—высокаго понятія о самомъ себт и своихъ произведеніяхъ, — понятія, очень близкаго къ позднейшему, непріятному и иногда, должно сказать, довольно неленому высокомтрію.

"Мнъ ли не благодарить Пославшаго меня на землю! Какихъ высокихъ, какихъ торжественныхъ ощущеній, невидимыхъ, не замътныхъ для свъта, исполнена жизнь моя! Клянусь, я ито-то сдълаю, чего не дълаетъ обыкновенный человъкъ. Львиную силу чувствую въ душт своей и замттно слышу переходъ свой изъ дътства, проведеннаго въ школьныхъ занятіяхъ, въ юношескій возрастъ. Въ самомъ дѣлѣ, если разсмотрѣть строго и справедливо, что такое все написанное мною до сихъ поръ? Мив кажется, какъ будто я разворачиваю давнюю тетрадь ученика, въ которой на одной страницѣ видно нерадѣніе и лѣнь, на другой нетерпъніе и поспъшность, робкая, дрожащая рука начинающаго и смѣлая замашка шалуна, вмѣсто буквъ выводящая крючки, за которую (которые) бьють по рукамъ. Изрѣдка, можеть быть, выберется страница, за которую похвалить развѣ только учитель, провидящій въ нихъ зародышъ будущаго. Пора, пора, наконецъ, заняться дёломъ".

Небрежное отношеніе къ прежнимъ трудамъ тѣмъ болѣе возвышаетъ труды предстоящіе. Онъ положительно считаетъ себя особымъ, избраннымъ человѣкомъ. "О, какой непостижимо изумительный смыслъ имѣли всѣ случаи и обстоятельства моей жизни! Какъ спасительны были для меня всѣ непріятности и огорченія... Никакое развлеченіе, никакая страсть не въ состояніи были на минуту овладѣть моею душою и отвлечь меня отъ моей обязанности. Для меня пѣтъ жизни внѣ моей жизни, и нынѣшнее мое удаленіе изъ отечества, оно послано свыше, тѣмъ же великимъ Провидѣніемъ, ниспославшимъ все на воспитатие мое. Это великій переломъ, великая эпоха моей жизни"...

Итакъ, если былъ какой-нибудь "переломъ" въ дъятельности Гоголя, онъ совершился, по его собственнымъ словамъ, въ эпоху "Ревизора". Онъ произошелъ велъдствіе непріятностей и огорченій по поводу "Ревизора", и "великой эпохой" было именно то, что Гоголь нашелъ необходимымъ думать о своихъ "авторскихъ обязанностяхъ". Онъ въ первый разъ почувствовалъ необходимость опредълить свой образъ мыслей и свое отношение къ обществу. Дальше увидимъ, какъ онъ опредълилъ ихъ.

Съ отъвзда за границу Гоголь занятъ исключительно "Мертвыми Душами". Въ его перепискъ есть нъсколько упоминаній объ этомъ трудѣ, о которомъ Гоголь постоянно говоритъ, какъ о высшей задачь своей жизни. Въ письмъ Жуковскому Парижа, въ ноябръ 1836, онъ гозорить: "Если совершу это твореніе такъ, какъ нужно его совершить, то... какой огромный, какой оригинальный сюжеть! Какая разнообразная куча! Вся Русь явится въ немъ! Это будетъ первая моя порядочная вещь,вещь, которая вынесеть мое имя". Далье, онъ намекаеть на какой-то новый планъ, который остается очень неясент: "...Еще новый Левіаванъ затѣвается. Священная дрожь пробираетъ меня заранъе, какъ подумаю о немъ; слышу кое-что изъ него... божественныя вкушу минуты... но... теперь я погруженъ весь въ Мертвыя Души". Въ томъ же письмъ онъ опять говорить объ ожидаемой враждъ соотечественниковъ: "Огромно, велико мое твореніе, и не скоро конецъ его. Еще возстануть противъ меня новыя сословія и много разныхъ господъ; но чтожъ мнѣ дѣлать! Уже судьба моя враждовать съ моими земляками. Терпъніе! Кто-то Незримый пишеть передо мною могущественнымъ жезломъ. Знаю. что мое имя послѣ меня будеть счастливѣе меня, и потомки тьхь же земляковь моихь, можеть быть, съ глазами, влажными отъ слезъ, произнесутъ примирение моей тъни"... $^{-1}$ ).

<sup>1)</sup> Воть еще ивсколько примвровь гого, въ какомъ топв Гоголь говориль о "Мертвыхъ Душахъ" въ письмахъ къ друзьямъ.

<sup>1841,</sup> мартъ: опъ сравниваетъ себя съ глиняной вазой — "конечно эта ваза теперь вся въ трещинахъ, довольно стара и еле держится, но въ этой вазъ теперь заключено *сокровище*".

Тогда же, на простой вопросъ, не можеть ли онь прислать стальи для журнала, онь говорить: "Нѣть, кляпусь, грѣхъ, тяжкій грѣхъ отвлекать меня! Только одному невѣрующему словамь моимь и недоступному мыслямь высокимь (!) позволительно это едѣлать. Трудъ мой великъ, мой подвить спасителенъ. Я умеръ теперь для всего мелочнаго; и для презръпшино ли (!) журнальнаго ношлаго занятія ежедневнымь дрязгомъ я должень совершать пепрощислиня престириленія", т.-е. отвлекатьси отъ работы надь "Мертвыми Душами". Вслѣдъ загѣмъ онь, однако, замѣчаеть: "но статья будеть готова и нелѣли черезъ три выслана". Затѣмъ онять: "обиимите Погодина и скажите ему, что я шайчу, что не могу быть полезнымъ ему со стороны журнала, но что онъ, если у него бъется русское чувство любви къ отечеству (!), онъ долженъ требовать, чтобъ я не давалъ ему пичего".

<sup>1842,</sup> марть, о своемь трудь: "Онь важень и великь, и вы не судите о немъ

Очевидно, что Гоголь уже съ этого времени (1836) стоялъ на мистической точкѣ зрѣнія, которую потомъ его собственные друзья называли спасительнымъ, нужнымъ "переломомъ". Отъ мысли, что кто-то Незримый пишетъ передъ нимъ могущественнымъ жезломъ, не трудно перейти къ "душевному дѣлу", которое онъ связывалъ потомъ съ своими произведеніями, и ко всѣмъ странностямъ его позднѣйшаго образа мыслей. Словомъ, сущность его мистическихъ теорій принадлежитъ не времени около появленія "Переписки", а еще времени "Ревизора".

Такимъ образомъ, во внутреннемъ развитіи Гоголя не привзошло ничего поваго, а мнимая перемізна, которую увидівли въ немъ по "Выбраннымъ Мъстамъ", состояла только въ различныхъ ступеняхъ одного и того же образа мыслей. До этой книги Гоголь никогда не высказываль своихъ теоретическихъ мненій, и объ нихъ не знали; теперь опъ ихъ высказалъ резко, угловато, въ минуту особенной экзальтаціи, и книга показалась настоящей измѣной Гоголя его прежнимъ (предполагаемымъ) убѣжденіямъ... Болѣзнь, безъ сомнѣнія, играла роль въ его экзальтаціи; опа усилила его религіозность до фанатизма и галлюцинацій, дала его мнъніямъ піэтистическую окраску; но сущность взгляда на общественные предметы и собственную діятельность всегда была одна я та же. Въ постепенномъ развитіи его мненій можно отличить три періода. Въ начал'в это была чисто поэтическая д'вятельность, слѣдовавшая безсознательно побужденіямъ таланта, и рядомъ съ тъмъ усвоение общественныхъ взглядовъ отъ его друзей Пушкинскаго круга. Этотъ періодъ кончается "Ревизоромъ". Успъхъ "Ревизора" и первое столкновеніе съ "невѣжественнымъ" обществомъ произвели на него сильное впечатлѣніе; онъ сталъ думать о своихъ "авторскихъ обязанностяхъ" и при большомъ всегдашнемъ самомнъніи и всегдашней религіозности понялъ свою дъятельность какъ исполнение свыше данной задачи. Онъ считаетъ себя учителемъ и пророкомъ, авторскій трудъ свой — священнымъ, великимъ трудомъ; въ немъ уже развивается мистическій піэтизмъ, по чисто поэтическія внушенія еще сопротивляются резонерству, и опъ издаетъ первый томъ "Мертвыхъ Душъ". Этимъ заканчивается второй періодъ. Только зоркій глазь Белинскаго увидёль въ "лирическихъ мѣстахъ" поэмы нризнаки неблагопріятные. Успѣхъ "Мертвыхъ Душъ" окончательно утвердилъ Гоголя въ тѣхъ мнѣ-

но той части, которая готовится теперь предстать на свътъ (если только будеть консцъ ся *испостишненмому* странствію). Это больше инчего, какъ только *крыльщо* къ тому *оворну*, который во миъ строится". Изд. Кулиша, V, стр. 437, 438, 495.

ніяхъ о своей роли, какія возымѣлъ онъ уже давно. Свою авторскую работу онъ считалъ теперь настоящей "службой", а себя—такъ сказать, государственнымъ моралистомъ: второй томъ "Мертвыхъ Душъ" долженъ былъ представить какія-то откровенія личной и государственной нравственности. Между тѣмъ, отчасти неувѣренный въ своемъ знаніи русскаго общества, немного забытаго въ "прекрасномъ далекѣ", отчасти "подталкиваемый друзьями" (не терпѣвшими новой литературы), Гоголь издалъ "Выбранныя мѣста", гдѣ высказалъ свою общественную философію съ высокомѣріемъ и петерпимостью фанатика и избалованнаго человѣка, со всѣми крайностями своей мистической религіи и узкаго, довольно нескладнаго консерватизма. Ошибку свою онъ оскорѣ понялъ, но исправить ее былъ уже не въ состояніи; резонерство уже подавляло поэзію, и второй томъ "Мертвыхъ Душъ" остался нерѣшеннымъ вопросомъ...

Таковы были общія черты исторіи Гоголя; обратимся къ подробностямъ.

Отправившись разгулять тоску, опечаливаясь враждой и невѣжествомъ соотечественниковъ, обдумывая свои авторскія обязанности, работая надъ новымъ произведеніемъ, Гоголь, повидимому, никогда не подумалъ о томъ, откуда идетъ это невъжество и какъ следуетъ къ нему относиться. Невежество было несомненно, и конечно прискороно; но можно было видъть, что оно началось не со вчерашняго дня и что въроятно есть сильныя причины, которыя его поддерживали. Гоголь скоробль, что соотечественники не понимали обличенія общественных в недостатковь; но не виділь, что общество, возстававшее противъ него, было въ конецъ испорчено, и что причина порчи заключается не въ однихъ недостаткахъ частныхъ лицъ, но въ самыхъ условіяхъ ихъ гражданскаго быта. Гоголь не видёль, что онъ могь бы не огорчаться враждой этого общества, что ее могло перевъсить горячее сочувствие другой части общества, для которой его сатира являлась началомъ нравственнаго освобожденія и для которой одной, собственно говоря, сатира его имъла свое поэтическое и воспитывающее значеніе. Къ сожалѣнію, Гоголь и впослѣдствіи не видѣлъ, что въ обществъ уже началось раздвоеніе, что возникали новыя понятія объ общественныхъ порядкахъ, -- и сталъ даже нападать на своихъ почитателей... Его собственныя представленія объ общественныхъ порядкахъ были очень тфсныя и одностороннія; онъ изображаль явленія, не понимая ихъ причинь, и теперь, когда онъ сталъ обдуманно выбирать свой путь для дёйствія общество, выбралъ путь странный и невозможный. Не задавая

вопроса объ общихъ основаніяхъ жизни, -- даже находя ихъ настоящимъ совершенствомъ, --Гоголь предполагалъ, что все дъло только въ объяснении людямъ истинной правственности. Онъ хот влъ своими произведеніями достичь именно этой цівли, побуличному исправленію, и ему казалось, къ тогда все будетъ сделано, и все будетъ хорошо: исправится нравственность, и чиновники не будуть брать взятокъ, станутъ справедливо судить, помъщики благодътельствовать крестьянъ и т. д. Ему не приходила мысль, что отъ взятокъ и произвола чиновниковъ можно избавиться только измъпеніемъ самой администраціи и предоставленіемъ обществу какой-нибудь самостоятельности; что справедливаго суда можно было достигнуть только введеніемъ хорошихъ судебныхъ учрежденій, устройства крестьянъ надо было прежде освободить ихъ помѣщиковъ и т. д. Иначе, проповѣдь правственности уподоблялась бы проповеди известнаго повара коту-васьки и, по всей въроятности, столько же была бы успъшна. Въ перепискъ Гоголя нътъ слъда, чтобы его мысль когда-нибудь принимала такое направленіе.

Къ счастію, въ эти годы (1836—42) поэтическая сила Гоголя была еще такъ велика, что ее не могло останавливать и совращать съ пути начинавшееся мистическое резонерство; фантазія еще сохрапила свою независимость, и подъ его перомъ создавались картины русской жизни, изумительныя по своему поэтическому значенію и по своей върности.

Въ 1842 вышли "Мертвыя Души". Извъстно, съ какимъ восторженнымъ сочувствіемъ книга была встръчена въ литературь. Гоголю надо было не понимать тогдашняго положенія литературы, чтобы много заботиться о пападеніяхъ, которыя шли отъ Полевого, Сенковскаго, "Съверной Пчелы". Тъ партіи, между которыми уже пачало тогда дълиться господство въ литературъ, приняли книгу Гоголя съ одинаковымъ сочувствіемъ и восхищеніемъ. Три разные лагеря считали Гоголя своимъ, и его успъхъ— успъхомъ своего круга или своихъ мнъній. Во-первыхъ, его друзья, знавшіе подноготную его личной жизни и его труда: Плетневъ, Жуковскій, кн. Вяземскій и проч. Плетневъ помъстилъ въ своемъ "Современникъ" статью 1), которая была одной изъ лучшихъ статей, явившихся тогда въ защиту и объясненіе "Мертвыхъ Душъ". Начинавшійся славянофильскій кружокъ принялъ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Онъ скрылъ свое имя подъ буквами С. Ш. и подписью "Житомиръ"; онъ хотблъ этимъ устранить отъ статьи перасположение къ нему его литературныхъ противниковъ.

Гоголя съ тамъ же чувствомъ: семья и кружокъ Аксаковыхъ восхищались Гоголемъ; "Москвитянинъ" помъстилъ хвалебную (хотя нелъпую) статью Шевырева; Константинъ Аксаковъ издалъ особой брошюрой настоящій нанегирикъ, гдъ сравнивалъ Гоголя съ Гомеромъ, — и почему-то непринятый Погодинымъ въ "Москвитянинъ". Наконецъ, для Бълинскаго и его круга "Мертвыя Души" были многознаменательнымъ явленіемъ, утверждавшимъ въ литературъ новую эпоху.

Изъ этого всеобщаго сочувствія Гоголь, повидимому, извлекъ очень немного для своихъ теоретическихъ миѣній; напротивь, онъ кажется, еще сильнѣе двинулся на ту дорогу, которая грозила самою серьезною опасностью его поэтической дѣятельности. Онъ начинаетъ усиленно доспрашиваться у своихъ друзей и знакомыхъ искренняго миѣнія объ его книгѣ, доискивается въ особенности осужденій, предполагая найти въ нихъ самую настоящую правду, всего больше интересуется ими и въ печати. Напротивъ онъ, повидимому, очень мало замѣтилъ то, что было сказано его защитниками и поклонниками новаго литературнаго направленія. Можно думать даже, что въ немъ было уже сильно предубѣжденіе противъ направленія Бѣлинскаго, господствовавшее между его друзьями Пушкинскаго круга. Изъ его писемъ не видно, чтобы взглядъ Бѣлинскаго былъ имъ оцѣненъ...

Въ отзывахъ Бѣлинскаго, кромѣ всего ихъ тона, одна подробность не сходилась между прочимъ съ отзывами другихъ панегиристовъ и защитниковъ Гоголя. Бѣлинскій обратилъ вниманіе на извѣстныя "лирическія мѣста" и высказывался противъ нихъ онъ угадывалъ, что есть въ нихъ что-то ложное, и дѣйствительно "лирическія мѣста" были отголоскомъ тѣхъ мнѣній Гоголя, которыя онъ собралъ потомъ въ цѣлую систему въ "Перепискъ". Съ появленіемъ перваго тома "Мертвыхъ Душъ" Гоголь на-

Съ появленіемъ перваго тома "Мертвыхъ Душъ" Гоголь начинаетъ заботиться о продолженіи труда. Въ "Авторской Исповѣди" и въ нѣсколькихъ письмахъ о "Мертвыхъ Душахъ" (въ "Выбранныхъ Мѣстахъ"), Гоголь самъ собираетъ и разсказываетъ всѣ тѣ недоумѣнія, которыя имъ овладѣвали, тѣ мысли, къ которымъ онъ приходилъ. Вмѣсто того, чтобы слѣдовать только непосредственнымъ внушеніямъ своего таланта, онъ всю заботу полагаетъ теперь на то, чтобы теоретически опредѣлить своему труду планъ, дать ему цѣль, разсчитать его дѣйствіе. Эти опредѣленія стоили ему величайшихъ усилій, и понятно, что поэтическая свобода исчезла, и что въ его трудѣ неизбѣжно должны были отозваться эти внѣшнія соображенія, посторонніе разсчеты. Гоголь намѣревался явиться передъ публикой не такъ, какъ

прежде — независимымъ поэтомъ, но выйти въ роли мыслителя, паставника. Понятно, что для этой роли онъ не могъ найти права въ своей поэзін, что его теорію должно было судить по ея доказательствамъ, по ея критикъ... Что же привело Гоголя къ его теоретическимъ вопросамъ?

Причины этой тревожной заботливости надо искать въ различныхъ обстоятельствахъ. Прежде всего, въ религозныхъ сомивніяхъ. Религіозность Гоголя теперь все усиливалась, и онъ сталь бояться соблазна въ техъ урокахъ, которые думалъ давать людямь въ своихъ произведеніяхъ. Съ другой стороны, онъ, кажется, просто отвыкаль отъ русской жизни. Въ 1836 году, проживши несколько леть въ Петербурге, Гоголь замечаеть, что провинція "уже слабо рисуется въ его памяти". Повидимому, теперь и многое другое стало рисоваться слабфе, и Гоголь, живя за границей, ради своего нездоровья, и вообразивъ, что можетъ писать о Россіи только въ Рим'ь, старается, съ наивною серьезностью, подкрыпить свои воспоминація о русской жизни тыми сведеніями, какихъ сталь просить теперь у своихъ пріятелей. Наконецъ, —и это одно изъ самыхъ сильныхъ побужденій, какія являлись въ то время у Гоголя, -- онъ сталъ думать, что его "Мертвыя Души" должны стать для русскаго общества своего рода кодексомъ личной и гражданской правственности. Въ успъхъ "Мертвыхъ Душъ" Гоголь увидёлъ указаніе, что всякое слово, сказанное имъ, будетъ убъдительно, и что теперь именно пришло ему время явиться въ роли учителя и "пророка". Онъ думалъ, что теперь именно онъ можетъ исполнить свою "службу" какъ нѣчто въ родъ государственнаго моралиста. Такому моралисту, конечно, неприлично запиматься однимъ глумленіемъ; консервативные друзья внушали, что его смъхъ можетъ быть вреденъ, что русская жизнь представляеть и свои свътлыя, высокія стороны, и Гоголь ръшилъ (пемпого заднимъ числомъ), что первый томъ его запятъ смёшными и мрачными сторонами русской жизни, а второй представить ея высокія и идеальныя стороны.

Между тёмъ мистицизмъ развивался все больше, не встрёчая никакой сдержки со стороны его друзей; опъ уже съ 1842 года и раньше принимаетъ топъ паставника и "руководителя душъ". Но мёрё того, какъ усиливался піэтизмъ, топъ его становится повелительнёе и высокомёрнёе. "Мертвыя Души" шли туго; въ 1845 опъ сжегъ второй томъ, вёроятно, не сумёвши соединить въ немъ поэзіи и государственной морали. Между тёмъ, ему, кажется, хотёлось скорёе дать обществу свои уроки, испробовать на немъ свою силу,—и съ другой стороны вызвать книгой отзывы

самого общества, которые онъ считалъ нужными для своей работы. Въ 1846 году онъ рѣшился издать "Переписку". Въ немъ окончательно созрѣло убѣждепіе, что его "дѣло—душа и прочное дѣло жизни", что онъ "рожденъ вовсе не за тѣмъ, чтобы про-известь эпоху въ области литературной". Намъреваясь дать своимъ читателямъ "нрощальную повѣсть", онъ утверждалъ, что "долгъ писателя не одно доставленіе пріятнаго занятія уму и вкусу: строго взыщется съ него, если отъ сочиненій его не распространяется какая-нибудь польза душѣ и не останется отъ него ничего въ поученье людямъ".

"Выбранныя Мѣста изъ Переписки съ друзьями" — такая необычайная книга, что все еще любопытно изслѣдовать, какъ могъ дойти до изданія ея писатель, стоявшій во главѣ нашей литературы. Этотъ писатель въ одно прекрасное утро явился передъ публикой съ отреченіемъ отъ своихъ прежнихъ произведеній, съ осужденіемъ тѣхъ, кто ими увлекался, съ высокомѣрною, надутою проповѣдью, наполненною темнымъ мистицизмомъ, при которомъ онъ не считалъ неприличнымъ и нѣсколько выраженій, порядочно площадныхъ. Гоголь издалъ книгу, убѣдившись, — какъ онъ говоритъ, — что его письма приносили людямъ гораздо больше пользы, чѣмъ его сочиненія.

"Переписка" Гоголя есть не только любопытный фактъ его личной исторіи, но и фактъ въ исторіи нашей общественной мысли. Въ личности Гоголя столкнулись двъ стороны этой мысли: творческій инстинкть вель его по той дорогь, гдь были истинные задатки общественнаго самосознанія и лучшіе интересы нашей образованности; но по своимъ понятіямъ, полученнымъ въ средъ его друзей, онъ всего меньше сочувствовалъ интересамъ, былъ, какъ эти друзья, консерваторомъ самаго незамысловатаго рода и поклонникомъ оффиціальной народности. По свойствамъ образованія, Гоголь не могъ выбиться изъ ходячихъ понятій и кончиль темъ, что возсталь противъ того, что было истинно великимъ деломъ его жизни. Мы указывали выше, какъ "Ревизоръ", "Мертвыя Души" были привътствованы усвоены тремя различными кружками литературы; за "Переписку" стояль только одинь изъ нихъ, кружокъ его собственныхъ друзей, бывшій кружокъ Пушкина: для нихъ книга была "совершеніе ожиданнаго событія и они писколько не отвергали ея сущности.

Дъйствительно, книга пе была только личнымъ дъломъ Гоголя и не лежала только на его исключительной отвътственности: она косвенно выражала мнъніе цълаго класса людей, можно сказать,

цѣлой партів. Гоголь особенно любиль входить въ отношенія съ людьми аристократическаго круга, оказывать, по выраженію Павлова, "особенное радушіе и самую человѣколюбивую склонность къ такъ-называемымъ свѣтскимъ людямъ" 1), и должно къ сожалѣнію сказать, что своей книгой онъ давалъ поводъ указывать, кромѣ страннаго піэтизма, и на слишкомъ одностороннее направленіе его сочувствій въ предметахъ общественныхъ.

Большая часть писемъ, заключающихся въ "Выбранныхъ Мѣстахъ", писалась къ этимъ светскимъ людямъ, мужчинамъ и дамамъ; письма писались въ теченіе нъсколькихъ лътъ и, по миьнію Гоголя, приносили пользу, и притомъ гораздо больше, чёмъ приносили его сочиненія. Очевидно, письма пе встрѣчали возраженій, — едва ли бы Гоголь сталъ печатать вещи, подвергнутыя спору и опровергаемыя; что возраженій не было, объ этомъ можно судить и по тому ръшительному, проповъдническому тону, который наконецъ выработаль себф авторъ. Когда Гоголь требовалъ свои письма у корреспондентовъ для помещения ихъ въ эту коллекцію, никто не ділаль никаких замінчаній по этому поводу, напр., о какомъ-нибудь песогласіи съ авторомъ, неудобствъ его совътовъ, ръзкости тона и т. п. Когда Гоголь, составивши сборникъ, высылалъ его для печатанія въ Петербургъ, его тамошніе друзья, первые ознакомившіеся съ характеромъ книги, пе думали остановить Гоголя отъ поступка, во всякомъ случав слишкомъ посившнаго, отъ публикаціи, отибки которой онъ самъ вскоръ ясно увидълъ... Гоголь даже прямо упоминалъ потомъ о "подталкиваньяхъ" его друзей. Они безпрекословно отпечатали рукопись Гоголя, находили книгу въ порядкъ вещей, полезной и даже необходимой...

Изданіе держалось въ большомъ секретѣ, но слухи о новой книгѣ Гоголя быстро распространились; даже московскіе друзья Гоголя испугались ихъ <sup>2</sup>). Появленіе ея произвело не только въ

<sup>1)</sup> Н. Ф. Павловь находиль эту склонность "знаменательной", положившею отличительную нечать на всю книгу Гоголя. "Можеть быть, новъсть ваша (т.-е. прощальная повъсть)—говорить онь въ письмѣ къ Гоголю — займется одинмъ ихъ спасеніемъ. И это понятно, и это извинительно: они кружатся среди міра, въ вихрѣ соблазновъ и прельщеній… чье сердце не возскорбить о жертвахъ суеты? Кому не захочется избавить ихъ отъ этой напасти? Кто, истративъ на нихъ всѣ драгоцѣнности своей любящей души, не позабудеть другихъ, не свытскихъ существъ, и не станетъ отзываться объ нихъ съ такимъ пренебреженіемъ, какимъ наполнены всѣ ваши письма?"

<sup>2)</sup> С. Т. Аксаковъ говоритъ: "Въ концѣ 1816 года... дошли до меня слухи, что въ Петербургѣ нечатается "Переписка съ Друзьями"; миѣ даже сообщили по нѣскольку строкъ изъ разныхъ ея мѣстъ. Я пришелъ въ ужасъ и немедленно напи-

кружкѣ Бѣлинскаго, но и въ кружкѣ Аксаковыхъ чувство негодованія и печали о погибающемъ талантѣ. Явились статья Бѣлинскаго въ "Современникѣ", письмо его къ Гоголю, статьи Н. Ф. Павлова, и пр.

Какъ приняли книгу Гоголя ближайшіе его друзья? Повидимому, Жуковскій только быль въ ней чѣмъ-то невноли доволень, — конечно частвостями. Плетневъ, въ маѣ 1847, когда уже многое было высказано въ нечати по новоду "Перениски", пишетъ къ Жуковскому: "Въ книгѣ Гоголя я не нахожу такихъ ошибокъ, какія вамъ представляются. Она только оригинальна какъ самъ Гоголь и все, имъ издаваемое. Наша публика, конечно, не привыкла къ такимъ явленіямъ и потому приведена въ недоумьніе 1). Но благо, ею произведенное, не двусмысленно. Я знаю многихъ, которые восхищены этою новостью". Илетневъ находитъ только недостатки въ языкъ: "Не думаю, чтобы когданибудь дошелъ онъ до той исправности въ выраженіяхъ, которая отличаетъ школу Карамзина отъ новѣйшихъ русскихъ писателей"...

Итакъ, книга была хоть куда. Жуковскій, хотя и находилъ въ ней нѣкоторые недостатки, былъ въ полномъ удовольствіи отъ статьи кн. Вяземскаго, написанной въ защиту Гоголя. "Статью твою о Гоголевой книгѣ, — пишетъ Жуковскій къ кн. Вяземскому въ іюлѣ 1847, — я читалъ съ необыкновеннымъ удовольствіемъ. Многое даже меня глубоко тронуло... Мастерски написанная статья. Вотъ истинная критика".

Статья кн. Вяземскаго <sup>2</sup>) изображала книгу Гоголя именно какъ переломъ въ его дѣятельности, и притомъ нужный переломъ. Эта статья является именно какъ мнѣніе ближайшихъ друзей Гоголя, какъ объясненіе ихъ общаго взгляда на его литературную дѣятельность, и потому любопытно прослѣдить ея главнѣйшія положенія.

"Она была нужна, — говорить критикъ словами самого Гоголя. Это лучшая похвала книгъ. Такъ нуженъ былъ переломъ. Переломъ этотъ тъмъ полезнъе, что противодъйствие истекло изъ той же силы, которая невольно, но не менъе того, всеувлекательнымъ

саль къ Гоголю большое письмо, въ которомъ просилъ его отложить выходъ книги хоть на пъсколько времени". Зап. о жизни Гоголя, II, стр. 95.

<sup>1)</sup> Плетневъ ошибался; недоумѣпія о *содерэканіи* кииги пе было у людей, имѣвшихъ опредѣленный взглядъ на вещи; у Бѣлинскаго, у Павлова, даже у Аксаковыхъ, недоумѣніе было развѣ только о томъ, *какъ* человѣкъ могъ дойти до подобнаго содержанія.

<sup>2) &</sup>quot;Языковъ. Гоголь", въ "Спб. Вѣдомостяхъ", 1847, № 90—91, 24 п 25 апрѣля. Полное собр. сочиненій кп. Н. А. Вяземскаго, Спб. 1879, т. П, стр. 304—334.

стремленіемъ, дала папубное направленіе". Авторъ винитъ этомъ и самого Гоголя, а главное — его почитателей, на которыхъ и обрушиваетъ все негодованіе. На Гоголь, по его миьнію, лежала обязанность открыто и торжественно разорвать "съ частью своего прошедшаго" -- или съ тѣмъ, что ему придали его ноклопники и подражатели. Самъ по себъ, Гоголь великое дарованіе, онъ занимаеть свътлое и высокое мъсто въ литературъ, но --- "какъ родоначальникъ школы, во что хотели возвести его, онъ быль не только не у мѣста, но даже вреденъ". Самъ по себъ, его голосъ имълъ полезное значеніе, по поклонники его все испортили. Гоголь рано или поздно долженъ былъ "опомниться", и на его крутой новоротъ, который теперь столькихъ людей удивиль и "сбиль съ толку", всего больше подъйствовали его бъщеные приверженцы. Отъ своихъ хулителей, людей безвкусныхъ, Гоголь не могъ научиться ничему; опъ оставилъ безъ вниманія брань, по чрезмфрныя и ложныя похвалы не могли не навесть унынія на него. "Въ нѣкоторыхъ журналахъ имя Гоголя сдълалось альфою и омегою всякаго литературнаго разсужденія. Въ духовной нищетъ своей многіе непризванные писатели кормились этимъ именемъ, какъ единымъ насущнымъ хлѣбомъ своимъ". Гоголю должны были опротивъть его творенія. Въ похвалахъ и идолопоклонствъ, которыхъ онъ былъ предметомъ, были вещи, которыя должны были неминуемо "растревожить и напугать его здравый умъ и добросовъстность". "Его хотъли поставить главою какой-то новой литературной школы, олицетворить въ немъ какое-то черное литературное знамя (?!). Такимъ образомъ съ больныхъ головъ на здоровую складывали всв несообразности, всф нелфпости, провозглашаемыя некоторыми журналами. На его душу и отвътственность обращали всъ гръхи, коими ознаменовались послёдніе годы нашего литературнаго паденія. Какъ тутъ было не одуматься, не оглядеться? Какъ писателю честному не осыпать головы своей пепломъ и не отказаться съ досадою отъ торжества, устроеннаго непризванными и непризпанными <sup>1</sup>) руками? Всѣ эти ликторы и глашатаи, которые шли около него и за пимъ съ своими хвалебными восклицаніями и праздничными факелами, именно и озарили въ глазахъ его онасность и ложность избраннаго имъ пути. Съ благородною рѣшимостью и откровенностью онъ туть же крупо сворошиль съ торжественнаго пути своего и спиною обратился къ своимъ поклонникамъ. Теперь, оторонъвъ, опи не знаютъ за что и приняться.

<sup>1)</sup> Пепризванными и непризнанными-кфмъ?

Конечно, положеніе ихъ непріятно и забавно. Но что же дѣлать? Сами накликали и накричали они бѣду на себя".

Факты изложены здёсь не совсёмъ точно. Литературное направленіе, съ котораго "своротилъ" Гоголь, вовсе не было въ такомъ отчаянномъ положеніи. У людей этого направленія не было никакихъ колебаній; они высказались о книгѣ Гоголя очень скоро и самымъ категорическимъ образомъ, потому что смыслъ и теоретическія нити книги были для нихъ ясны: статья Бѣлинскаго о "Выбранныхъ Мѣстахъ" появилась въ первой послѣдовавшей книгѣ его журнала; затѣмъ письма Павлова въ "Московскихъ Вѣдомостяхъ". Обѣ эти вещи были таковы, что скорѣе заставили оторопѣть самого автора "Выбранныхъ Мѣстъ"...

Далье, кн. Вяземскій не удивляется, что "Гоголь попаль въ руки литературнымъ шарлатанамъ", но удивляется, какъ даже "умные и добросовъстные" судьи сбились съ пути благоразумія въ оценке трудовъ Гоголя. Эго — славянофилы. Авторъ не понимаеть, какъ могли увлекаться Гоголемъ люди, которые отказываются отъ чужеземнаго вліянія и хотять, чтобы мы, напротивь, шли своимъ путемъ, росли въ своихъ началахъ, -- потому что картины своего у Гоголя мрачны и грустны. Самъ авторъ статьи дълаетъ слъдующее любопытное и справедливое признаніе: "Онъ преследуеть, онь за живое задираеть не одню наружныя и прививныя болячки: нътъ, онъ проникает въ глубь, онъ выворачиваетъ всю природу, всю душу и не находить ни одного здороваго мъста. Жестокій врачь, онъ растравливаеть раны, но не придаетъ больному ни бодрости, ни упованія. Нътъ, онъ приводитъ къ безнадежной скорби, къ страшному сознанію "1). Авторъ не видълъ только, что здъсь-то и было могущественное вліяніе Гоголя, --- оно могло причинить скорбь, но вмѣстѣ и возбуждало къ исканію иного, лучшаго порядка идей и вещей.

Авторъ признаетъ, что такой взглядъ, какъ личный и отдельный взглядъ, можетъ иметь некоторую верность, хотя условную и односторонною, но сделать изъ него целое возгрение, основание целаго направления—значитъ придти къ хаосу противорений и ложныхъ выводовъ.

Этотъ хаосъ, по его мнѣнію, и разрѣшается книгой Гоголя. Впрочемъ, авторъ находитъ, что были нѣкоторые недостатки

<sup>1)</sup> Авторъ не принялъ въ соображеніе, что для славянофиловъ изображеніе отрицательной стороны русской жизни было также аргументомъ въ защиту ихъ миѣній: у нихъ не было никакого пристрастія къ той Россіи, которую изображалъ Гоголь. Кромѣ того, они не были нечувствительны къ художественной правдиности и силѣ произведеній Гоголя.

въ кпигъ Гоголя. "Переломъ былъ нуженъ, но, можетъ быть, не такой внезапный и крутой", собственно по неразвитости публики и критиковъ. "Самая истина, если хочетъ доходить до насъ, должна подчинять себя некоторымь условіямь, соразмерять действіе свое съ ограниченностью нашей воспріимчивости, щадить наше упрямство, наши слабости и дурныя привычки". По мибнію автора, многихъ разсердило также то, что книга была для нихъ совершенно неожиданна. "Уже за нѣсколько лѣтъ предъ симъ началось въ Гоголѣ духовное преображеніе. Объ этомъ знали только нѣкоторые пріятели, повпренные его серденных исповыдей. Для нихъ появленіе книги Гоголя—совершеніе ожиданнаго событія". Книга застала публику и критику врасплохъ. "Вообще журнальная критика по поводу новой книги Гоголя явила странныя требованія. Казалось ей, будто она и мы всѣ имѣемъ крѣпостное право надъ нимъ, какъ будто онъ приписанъ къ такому-то участку земли, съ которой онъ не воленъ былъ сойти. На эту книгу смотрѣли какъ на возмущеніе, на изъявленіе предательства и неблагодарности"... Авторъ "Выбранныхъ Мѣстъ" изливаетъ свои сокровеннѣйшія тайны и страданія, а его самопроизвольно судять, разбирають, такъ ли онъ плачеть, не противоръчить ли онъ себъ, "какъ будто скорбь можетъ всегда разсчитывать слова свои". Кн. Вяземскій, впрочемь, не хочеть и говорить о тѣхъ критикахъ, "о которыхъ говорить нечего", а обращается къ тѣмъ судьямъ, на мнѣпіе которыхъ должно обратить вниманіе. И изъ нихъ многіе погрѣшили недостаткомъ справедливости: "Гоголь только тѣмъ предъ вами и виноватъ, что вы не такъ мыслите, какъ онъ. Мы чувствуемъ и толкуемъ о независимости, о свободъ понятій, а въ насъ нътъ даже и терпимости. Кто только мало-мальски не совершенный нашъ единомышленникъ... мы готовы закидать его каменьями". (Авторъ забылъ, что недостатокъ терпимости показанъ былъ прежде всего самимъ Гоголемъ, потому что "Переписка" далеко не отличалась "терпимостью", а, напротивъ, крайней заносчивостью, которая могла впередъ оправдывать его критиковъ).

Авторъ соглашается, однако, самъ, что ошибки были, что переломъ былъ слишкомъ "крутъ", что, напр., "завъщаніе" было не совсъмъ умъстно, что практическія мнънія Гоголя не совсъмъ основательны... "Практическій человъкъ (въ Гоголъ) отсталъ. Взглядъ его не всегда свътелъ и въренъ. Когда дъло идетъ о житейскомъ, онъ не всегда прямо глядить ему въ лицо, а съ угла умозрительной точки, какъ, напримъръ, въ письмахъ: Русскій помъщикъ, Сельскій судъ и расправа, а частью и въ дру-

гихъ письмахъ. Не все то сбыточно, что желательно. Недостаточно написать прекрасныя идилліи и мечтательные проекты о неразрывномъ мирѣ, чтобы возвратить золотой вѣкъ на землѣ". Авторъ считаетъ и миѣнія Гоголя объ Одиссеѣ "благонамѣреннымъ мечтаніемъ".

Вообще, однако, авторъ статьи находить, что если и есть недостатки въ книгъ Гоголя, опи искупаются ея общимъ достоинствомъ; это "не что иное какъ соринки, которыя легко смести однимъ движеніемъ пера. Но цілое есть чистая, світлая храмина". Авторъ сравниваетъ ее съ извъстной книгой Сильвіо Пелтико объ обязанностяхъ челов вка, и духовное состояние Гоголя таково, что человѣку, не исключительно преданному суетнымъ потребностямъ, нельзя не позавидовать этому состоянію. Но на вопросъ, надо ли желать, чтобы Гоголь совствиъ оставилъ прежнюю дорогу, шелъ далбе исключительно по своей новой дорогъ, авторъ отвъчаетъ: "Скажу, не запинаясь: нътъ! Я увъренъ, что между прежнимъ Гоголемъ и нынфшнимъ можетъ послфдовать и последуетъ прекрасная сделка, полезная мировая. Онъ умерилъ и умирилъ въ себъ человъка: теперь нусть умъритъ и умиритъ въ себъ автора. Пускай передастъ онъ намъ все нажитое имъ въ эти последние годы въ сочиненияхъ... чуждыхъ этой исключительности, этого ожесточенія, съ которыми онъ донынѣ преслѣдовалъ пороки и смъшныя слабости людей, не оставляя нигдъ добраго слова на миръ, нигдъ не видя ничего отраднаго и ободрительнаго. Гоголь во многихъ мфстахъ книги своей кается въ безполезности всего написаннаго имъ: это невърно. Написанное имъ не безполезно, а напротивъ, принесло свою пользу, но оно частью вредно, потому что многими было худо понято и употреблено во зло. Онъ первый, особенно "Мертвыми Душами", далъ осъдлость у насъ литературъ укорительной, желчной... Всъ за нимъ, набавляя надъ подлинникомъ, бросились унижать, безобразить человъка и общество, злословить ихъ, доносить на нихъ"...

Итакъ, авторъ статьи совершенно подтверждалъ и одобрялъ отречение Гоголя отъ прежнихъ произведений, и солидарность Гоголя съ друзьями была заявлена несомивнно 1)... Не знаемъ, пріятно ли было петербургскимъ друзьямъ Гоголя увидѣть, что защиту "Переписки" одно время взяла на себя "Сѣверная Пчела": она также хвалила книгу и радовалась, что самъ Гоголь подтверждалъ теперь ея давнишнее мнѣпіе о ничтожествѣ "Мертвыхъ

<sup>1)</sup> Новъйшее подтверждение того же см. въ "Р. Арх.", 1866, стр. 1081-82.

Душъ" и "Ревизора"... <sup>1</sup>). Но кн. Вяземскій ошибался въ надеждахъ на полезный исходъ "перелома". На новой дорогѣ галантъ очевидно оставлялъ Гоголя, и Гоголь еще не совсѣмъ покинулъ старую, истиниую дорогу своего таланта: мы увидимъ дальше, что онъ еще не покончилъ съ "нагубпымъ" направленіемъ и имѣлъ случай убѣждаться въ ошибочности мнѣній "Переписки".

Книга, такимъ образомъ, для объихъ сторонъ дѣлалась полемъ битвы. гдѣ два направленія встрѣтились съ открытой враждой. Прежде чѣмъ слѣдить далѣе за этимъ столкновеніемъ, возвратимся къ самой книгѣ, — именно къ тѣмъ письмамъ, которыя не вошли въ первоначальное изданіе по цензурнымъ причинамъ и были напечатаны только долго спусти. Они тѣмъ любопытнѣе, что ближе раскрываютъ именно общественные взгляды Гоголя. Ко времени изданія "Выбранныхъ Мѣстъ", они, въ сущности не измѣнившись, стали значительно рѣзче и опредѣленнѣе, и Гоголь, прежде никогда о нихъ не считавшій нужнымъ говорить, теперь возвращается къ нимъ нѣсколько разъ и въ выраженіяхъ, не оставляющихъ никакого сомнѣнія.

Въ письмъ о лиризмъ нашихъ поэтовъ Гоголь словами Пушкина объясняеть свои политическія понятія. "Какъ вообще Пушкинъ былъ уменъ во всемъ, что ни говорилъ въ последнее время своей жизни", -- замъчаетъ Гоголь и приводитъ слова его, определяющія значеніе полномощнаго монарха. "Зачемъ нужно, говорилъ онъ, - чтобы одинъ изъ пасъ сталъ выше всвхъ и даже выше самаго закона? Затьмъ, что законъ — дерево; въ законъ слышить человъкъ что-то жестокое и не братское. Съ однимъ буквальнымъ исполнениемъ закона не далеко уйдешь (?); нарушить же, или не исполнить его никто изъ насъ не долженъ; для этого-то и нужна высшая милость, умягчающая законъ, которая можетъ явиться людямъ только въ одной полномощной власти. Государство безъ полномощнаго монарха - автоматъ: много, много, если оно достигнетъ того, до чего достигнули Соединенные Штаты. А что такое Соединенные Штаты? Мертвечина. Человъкъ въ нихъ выветрился до того, что и выподенного лица не стоитъ", и т. д. Нельзя не видъть, что политическое устройство Россіи опредъляется здъсь елишкомъ произвольно, и сравнение съ Соединенными Штатами, употребленное какъ доказательство, болже чѣмъ неудачно. Гоголь принялъ изречение Пушкина буквально и не прибавилъ къ нему никакого своего аргумента. Они оба за-

<sup>1) &</sup>quot;Съверная Ичела" и Сенковскій теритть не могли этихъ произведеній Гоголя.

шли, кажется, дальше, чёмъ сами высшія сферы того времени, потому что, какъ говорять, эти последнія хорошо видели разницу положенія и отдавали больше справедливости Соединеннымъ Штатамъ. Понятно, что при этомъ Гоголь былъ ревностнымъ почитателемъ status quo во всъхъ подробностяхъ его теоріи (нъкоторые практическіе недостатки онъ видёль и объясняль по своему), и полагалъ даже, что Европа придетъ къ намъ учиться. Въ статъв "Сграхи и ужасы Россіи", писанной къ какой-то графинъ, Гоголь утверждаетъ: "Въ то время, когда на однихъ концахъ Россіи еще доплясываютъ польку и доигрываютъ преферансъ, уже незримо (!) образовываются на разныхъ поприщахъ истинные мудрецы жизненнаго дела. Еще пройдеть десятокъ лътъ, и вы увидите, что Европа прівдетъ къ намъ не за покупкой пеньки и сала, но за покупкой мудрости (!), которой не продають больше на европейскихъ рынкахъ"... 1). Въ письмъ кь гр. А. П. Толстому (1845), Гоголь такъ разсуждаеть о тъхъ недостаткахъ, которые онъ видълъ все-таки въ нашей администраціи. Это разсужденіе до крайности простодушно. "Мы съ вами еще не такъ давно разсуждали о встья должностям, какія ни есть въ нашемъ государствь. Разсматривая каждую въ ея законныхъ предълахъ, мы находили, что онъ именно то, что имъ следуетъ быть, вст до единой какъ бы свыше созданы для насъ (!), съ твмъ, чтобы отввчать на всп потребности нашего государственнаго быта, а всё сдёлались не тёмъ отъ того, что всякт, какъ бы наперерывъ, старался или разрушать предълы своей должности, или даже вовсе выступить изъ ея предъловъ. Всякій, даже честный и умный человько (!) старался хотя на одинъ вершокъ быть полномочнъй и выше своего мъста, полагая, что онъ этимъ-то именно облагородитъ и себя, и свою должность. Мы перебрали тогда всёхъ чиновниковъ отъ верху до низу, но секретарей позабыли, а они-то именно больше всъхъ стремятся выступить изъ предъловъ своей должности. Гдъ секретарь заведенъ только въ качествъ писца, тамъ онъ хочетъ сыграть роль посредника между начальникомъ и подчиненнымъ. Гдф же онъ поставленъ дъйствительно какъ нужный посредникъ между начальникомъ и подчиненнымъ, тамъ онъ начинаетъ важничать " и пр. Въ этомъ Гоголь видитъ всю беду, совпадая съ мивніемъ одного своего героя, что секретари ненадежный народъ.

Съ такимъ запасомъ общественной философіи вышелъ Гоголь

<sup>1)</sup> Ср. также, по поводу этихъ мивній Гоголя, письмо его къ Жуковскому, отъ апрыл 1839.

изъ своихъ размышленій, бесёдъ съ друзьями, переписки съ корреспондентами, и съ этимъ запасомъ онъ считалъ возможнымъ явиться передъ обществомъ въ роли строгаго учителя. Не будемъ перечислять другихъ образчиковъ ея, разсёянныхъ въ "Перепискъ", этихъ странныхъ паставленій копить деньги и дёлить ихъ на кучки, говорить мужику: "неумытое рыло", и т. д. Все это друзья благословляли его печатать; все это они считали "нужнымъ" и "полезнымъ переломомъ", хотя "нёсколько крутымъ"!

У Гоголя ифтъ признака мысли о тфхъ общественныхъ вопросахъ, которые уже довольно ясно представлялись образованнымъ людямъ того времени и на которые обратила вниманіе даже строго консервативная высшая сфера. Гоголь настанваеть только на авторитетъ, а всъ недостатки, какіе видълъ въ теченін дёль, сваливаеть на исполнителей, хотя бы даже это были "честные и умные люди". У него нътъ мысли о необходимости улучшенія самыхъ учрежденій, объ изм'єненій въ отношеніяхъ сословій, о воспитаніи въ обществъ большей моральной и гражданской самодъятельности. То, чъмъ исполнены были умы и сердца лучшихъ людей времени, что впоследствін стало основаніемъ общественнаго преобразованія, это было ему совершенно чуждо, онъ ничего не читалъ и не слышалъ объ этомъ: взамънъ того, онъ проповъдуетъ старую, безжизненную мораль, созданную печальными временами и ничтожествомъ общественной жизни. Самъ кн. Вяземскій не могъ одобрить его крѣпостническо-идеальныхъ разсужденій о "русскомъ пом'єщиків" и проч... Гоголь не чувствуетъ, какъ странно читать у него же следующія строки о томъ, почему Пушкипъ при жизни не высказывалъ своихъ политическихъ привязанностей. "Никому не говорилъ онъ при жизни о чувствахъ, его наполнявшихъ, и поступалъ умно. Послъ того, какъ вследствіе всякаго рода холодныхъ газетныхъ возгласовъ, писанныхъ слогомъ помадныхъ объявленій, и всякихъ сердитыхъ, непріятно-запальчивыхъ выходокъ, производимыхъ всякими квасными и неквасными патріотами, перестали в'фрить у Руси искренности всъхъ печатныхъ изліяній, — Пушкину было опасно выходить. Его бы какъ разъ назвали подкупнымъ, или чего ищущимъ челов комъ"... Откуда же могло взяться такое состояніе ц'влаго общества?

Вскоръ послѣ выхода "Выбранныхъ Мѣстъ" явилась въ "Современникъ" (№ 2, 1847) статья Бѣлинскаго, первый энергическій протестъ противъ идей, заявленныхъ Гоголемъ, противъ отреченія его отъ прежнихъ произведеній, противъ подобнаго

употребленія своего авторитета 1). Личныя отношенія Бълинскаго и Гоголя не были близки, но они знали другъ друга. Гоголь прежде обращался къ нему раза два въ нужныхъ случаяхъ 2), зналь, како относится къ нему Белинскій и почему онъ такъ къ нему относится. Статья Бълинскаго не могла поэтому не представлять для него особеннаго интереса. И сколько можно судить по его характеру, она, вфроятно, произвела на него сильное впечатлівніе, - онъ не проговаривается о ней никому изъ своихъ обыкновенныхъ корреспондентовъ и друзей, отъ которыхъ прежде держалъ въ секретъ самыя сношенія свои съ Бълинскимъ. Статья Бълинскаго повела за собой извъстную переписку между ними. Гоголь написалъ первое письмо, и, еще не имъя отвъта Бълинскаго, писалъ къ князю Вяземскому любопытное письмо (отъ іюня 1847 г.), по поводу статьи последняго въ "Спб. Ведомостяхъ". Въ этомъ письмѣ мы встрѣтимъ черты, едва ли не внушенныя чтеніемъ статьи Бѣлинскаго; это-мысль о необходимости разъяснить для общества "государственные" предметы, т.-е. внутренніе общественные вопросы; кром' того - н' сколько неожиданное заступничество Гоголя въ пользу его новыхъ враговъ въ литературъ.

"Ваша статья... о Языковъ и обо мнъ, —пишетъ онъ, —кромъ всъхъ тъхъ достоинствъ и свойствъ, которыя принадлежатъ особенности собственно вашего ума, меня очень тронула тъмъ чувствомъ соучастія, которое принадлежитъ только одной нѣжной и любящей душъ. Одно только меня остановило: мнѣ кажется, что выразились вы нысколько сурово о нѣкоторыхъ моихъ нападателяхъ, особенно о тыхъ, которые прежде меня выхваляли. Мнѣ кажется, вообще, мы судимъ ихъ слишкомъ неумолимо. Бого знаетъ, можетъ быть, въ существъ многіе изъ нихъ добрые люди и влекутся даже нѣкоторымъ, хотя отдаленнымъ, желаніемъ добра: но кого не увлекаетъ самолюбіе, нѣкоторый успъхъ" и пр.

Намъ кажется, что въ этихъ словахъ уже отражалось тайное сознаніе Гоголя, что "нападатели" во многомъ были правы; но онъ боится заявить это сознаніе и передъ самимъ собой, и передъ своимъ корреспондентомъ (который, вѣроятно, былъ въчислѣ людей, не знавшихъ о секретныхъ свиданіяхъ), и обставляетъ предположеніями и оговорками.

Гоголь говоритъ дальше, что, быть можетъ, ихъ самихъ обвинятъ въ гордости, когда они "жестоко оттолкнули" хулителей,

<sup>1)</sup> Сочин. Бъланскаго, т. XI, стр. 80-103.

<sup>2)</sup> См. воспоминанія Анненкова; "Жизнь и переписка Бѣлинскаго"...

когда, быть можеть, имъ нужень быль "совъть" (онъ думаль, что нужень быль ихъ "совъть", напр., Бълинскому!), что онъ самъ не ръшается говорить сурово, такъ какъ видить, что "положенье всъхъ въ нынъшнее время страшно трудно и, къ кому ни приглядишься ближе, всякъ порождаетъ къ себъ состраданье". Имъ овладъваетъ "жалость" къ людямъ страдающимъ или заблуждающимся и отъ недостатка любои "всъ статьи наши 1) не вносятъ надлежащаго примиренія".

Эти послѣднія слова могли быть искренни и если даже, не высказывая пастоящей своей мысли, Гоголь хотѣлъ только косвенно навести своего корреспондента на что-то такое, чего ему хотѣлось, во всякомъ случаѣ очевидно, что у Гоголя являлись новыя мысли, вовсе не въ духѣ "перелома"; какъ будто онъ втайнѣ сознавалъ справедливость возраженій, и въ немъ являлась потребность "примиренія". Но онъ еще не оцѣнилъ всей трудности примиренія, не видѣлъ, какъ далеко лежали корни раздора, съ чьей стороны должны быть сдѣланы уступки, на чьей сторонѣ была большая общественная неправда. Передъ нимъ начинаетъ мелькать слабый проблескъ дѣйствительныхъ общественныхъ вопросовъ, но это все еще только догадка, спутанная давними привычными понятіями.

"...Мит кажется, --пишетъ онъ далъе, --что теперь, въ ныившнее время, болве нужны не статьи пападательныя 2) или защитительныя, которыя невольнымъ образомъ обратятся на чьюнибудь личность и выставять на сцену насъ самихъ, сколько статьи уяснительныя многихъ важныхъ вопросовъ, относящихся къ тъмъ въчнымъ истинамъ, которыя, хотя покуда еще и не раздаются въ обществъ, но къ которымъ поворотъ, однако же, неминуемо долженствуетъ наступить. Я разумью здъсь собственно тъ истины, о которыхъ могуть сказать только люди государственные. Если о нихъ не раздадутся теперь здравыя опредъленія, годныя укрѣпить хотя пѣкоторыхъ, или дать имъ знать, по крайней мърѣ приблизительно, чего держаться, то ихъ пойдутъ скоро коверкать вовсе не-государственные люди и могутъ сбить всъхъ (?) съ толку. Вы видите, что некоторое поползновение къ тому же обнаруживается. Даже и я, человъкъ вовсе не государственный, заговориль о томъ. Итакъ, есть какое-то повътріе, которому всъ подвергаются равномърно. Тъмъ болъе теперь нуженъ голосъ

<sup>1)</sup> Въроятно, Гоголь не хотълъ сказать прямо: "ваши", т.-е. статья "С.-Петербургскихъ Въдомостей".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Какова была статья "С.-Петербургских в Въдомостей"; но Гоголь опять забыль, что "Выбранныя Мъста" были сами очень нападательныя.

мастеровъ того ремесла, въ которое впутываются люди посторонніе".

Словомъ, Гоголь начиналь видёть, что въ обществё возникаетъ интересъ къ тёмъ предметамъ, которые онъ называетъ "государственными", т.-е. интересъ къ общественнымъ дѣламъ, но онъ все-таки думаетъ, что человѣку не-государственному непозволительно говорить объ этихъ предметахъ; онъ для нихъ человѣкъ "посторонній"... Гоголь полагалъ, что здѣсь нуженъ голосъ "мастеровъ государственнаго ремесла", и ждалъ такихъ разъясненій отъ кн. Вяземскаго, котораго считалъ имѣющимъ все, что для этого нужно...

Между тыть, онъ ожидаль отъ него своей рукописи "Выбранныхъ Мысть" съ его замычаніями 1), "потому что, съ моей стороны, все-таки нужпо что-нибудь сказать, хотя разумыется, поприличный и въ такой мыры, въ какой позволительно сказать не-государственному человыку. Нужно, чтобы мы все-таки (?) питали любовь къ своей государственности, а не летали мысленно по всымы землямы, говоря о Россіи; чтобы чувствовали, по крайней мыры, что строенье новаго исходить изъ духа самой земли, изъ находящихся среди насъ матеріаловы". Эта послыдняя мыслы, какы будто отзывающаяся мныніями славянофильскихы друзей Гоголя, брошена, однако, какы-то случайно и недоконченно.

Не будемъ излагать переписку Гоголя съ Бѣлинскимъ и упомянемъ только объ общемъ тонѣ ея <sup>2</sup>). Переписку началъ Гоголь, по прочтеніи статьи Бѣлинскаго въ "Современникъ"; Бѣлинскій, находившійся тогда за границей, отвѣчалъ (15-го іюля 1847 г.) длиннымъ письмомъ, гдѣ высказалъ все, накипѣвшее у него на душѣ и чего не могъ онъ сказать въ печатной статьѣ. Переписка закончилась новымъ письмомъ Гоголя.

Въ первомъ письмъ Гоголь выражаетъ свое прискорбіе по

<sup>1)</sup> Гоголь быль недоволень тымь, что цензура много исключила изъ "Выбранныхъ Мѣстъ", и поручаль своимъ друзьямъ приготовить новое изданіе, уже вполиѣ. Опъ желаль этого, полагая, что многія нападенія происходили оттого, что книга явилась не въ полномъ составѣ; что "по клочку, обгрызенному цензурой, о ней нельзя судить". Онь въ особенности просилъ кн. Вяземскаго пересмотрѣть книгу, исключить изъ нея то, что было въ ней рѣзкаго и проповѣдническаго, вообще сгладить, смягчить и дополнить, какъ только онъ найдетъ нужнымъ. "Не будемъ считаться мыслями,— говорытъ онъ при этомъ,—онѣ не наши и не припадлежатъ намъ: онѣ посылаются Богомъ" и проч. См. письмо отъ 28-го февраля 1847 г. Въ письмѣ отъ іюня 1847 г. онъ проситъ е присылкѣ просмотрѣнной рукописи, которую теперь хотѣлъ еще дополнить самъ по "государственнымъ" предметамъ.

<sup>2)</sup> Жизнь и переписка Бѣлинскаго, т. II, гдѣ почти вполиѣ приведено письмо Бѣлинскаго къ Гоголю.

поводу статьи Бѣлинскаго, — не потому, что ему прискороно было униженіе его, а потому, что въ ней слышится голосъ разсерженнаго человѣка. Онъ не понимаетъ, за что вдругъ всѣ разсердились на него — восточные. западные, нейтральные. "Это правда, — говоритъ Гоголь, — я имѣлъ въ виду небольшой щелчокъ каждому изъ нихъ, считая это пуженымъ, испытавши надобность его на сооственной кожѣ (всѣмъ намъ нужно побольше смиренія)", но онъ никакъ не думалъ, чтобы щелчокъ вышелъ такъ грубъ, неловокъ и оскорбителенъ. Затѣмъ онъ объясняетъ, что не легко судить книгу, гдѣ замѣшалась сооственная душевная исторія человѣка; укоряетъ Бѣлинскаго за "оплошные выводы"; оправдывается отъ обвиненія въ пристрастіи и своекорыстіи, и наконецъ снова выражаетъ прискоро́іе, что противъ него питаетъ озлобленіе человѣкъ, котораго онъ все-таки считалъ за добраго человѣкъ.

Отвътъ Бълинскаго болъе или менъе извъстенъ. Это, безъ сомнънія, самое характеристическое изъ всего, что написано Бълинскимъ, и самый ръзкій протестъ изъ всьхъ, какіе вызвала книга Гоголя. Онъ яркими красками изображаетъ Гоголю смыслъ его книги въ тогдашнемъ положении русскаго общества — объясняетъ ему, почему онъ имълъ такое великое значение для этого общества и такихъ страстныхъ поклонниковъ: въ немъ видели одного изъ великихъ вождей страны на пути сознанія, развитія, прогресса. "Теперь же, — говоритъ Бълинскій, — я не въ состояніи дать вамъ ни малъйшаго понятія о томъ негодованіи, которое возбудила. ваша книга во всъхъ благородныхъ сердцахъ, ни о тъхъ вопляхъ дикой радости, которые издали при появленіи ея всѣ враги ваши, и не-литературные-Чичиковы, Ноздревы, Городничіе... и литературные, которыхъ имена хорошо вамъ извъстны". Онъ успокоиваетъ Гоголя, что "щелчки" неспособны были бы возбудить въ немъ это негодование, хотя и "щелчки" своимъ же почитателямъ и друзьямъ за ихъ привязанность — дъло не совсъмъ христіанское и смиренное. Онъ объясняетъ Гоголю, что главный источникъ негодованія противъ "Переписки" и ея автора—само содержаніе книги: въ то время, какъ лучшіе люди общества начинають сознавать педостатки и несправедливости существующихъ порядковъ, когда они всеми силами души стремятся къ улучшенію общественныхъ отношеній, къ уничтоженію крѣпостного права, тълесныхъ наказаній и пр. и пр., — въ это время великій писатель — "является съ кпигою, въ которой во имя Христа и церкви учитъ варвара-помъщика наживать отъ крестьянъ болъе денегъ, учитъ ихъ ругать побольше... И это не должно было привести меня въ негодование?.. Да еслибы вы обнаружили покушеніе на мою жизнь, и тогда бы я не болье возненавидьль вась, какь за эти позорныя строки"... Бълинскій объясняеть, какь опасно довольствоваться наблюденіями надъ русской жизнью изъ "прекраснаго далека", изъ котораго можно видьть предметы какими угодно. Въ конць письма онъ еще разъ объясняетъ Гоголю, что споръ между ними вовсе не личный споръ оскорбляемыхъ самолюбій. "Тутъ дѣло идетъ не о моей или вашей личности, но о предметь, который гораздо выше не только меня, но даже и васъ; тутъ дѣло идетъ о истинъ, о русскомъ обществъ, о Россіи. И вотъ, мое послъднее заключительное слово: если вы имъли несчастіе съ гордымъ смиреніемъ отречься отъ вашихъ истинно великихъ произведеній, то теперь вамъ должно съ искреннимъ смиреніемъ отречься отъ послъдней вашей книги и тяжкій гръхъ ея изданія въ свътъ искупить новыми твореніями, которыя бы напомнили ваши прежнія" 1).

Отвътъ Гоголя на это письмо свидътельствуетъ о сильномъ душевномъ упадкъ. "Я не могъ отвъчать на ваше письмо, говоритъ онъ. Душа моя изнемогла, все во миъ потрясено; могу сказать, что не осталось чувствительныхъ струнъ, которымъ не было бы нанесено пораженіе, еще прежде, нежели я получиль ваше письмо. Письмо ваше я прочелъ почти безчувственно, но, тьмъ не менье, быль не въ силахъ отвычать на него. Да и что мнь отвычать? Богь высть, можеть быть, въ вашихъ словахъ есть часть правды"... Онъ высказываетъ свои недоумфнія: онъ получилъ уже около пятидесяти писемъ о своей книгъ, и нътъ двухъ человъкъ, мнѣнія которыхъ были бы согласны, а между тъмъ на всякой сторонъ есть люди благородные и умные. Онъ убъждается только, что не знаетъ Россіи, что многое въ ней измѣнилось и что ему нельзя издать двухъ строкъ о Россіи "до тъхъ поръ, покуда, пріъхавши въ Россію, не увижу многаго собственными глазами и не пощупаю собственными руками". Онъ не уступаетъ, однако, всей правды своему противнику, думаетъ, что и онъ можетъ быть о многомъ въ заблужденіи, и пр.

Кромѣ приведеннаго письма, которое было получено Бѣлинскимъ, былъ еще другой отвѣтъ Гоголя, гораздо болѣе обширный, но, кажется, оставшійся непосланнымъ. Въ бумагахъ Гоголя нашлось послѣ его смерти письмо, изорванное въ мелкіе клочки, изъ которыхъ многіе были потеряны, такъ что біографъ и издатель Гоголя, Кулишъ, только съ трудомъ могъ составить изъ

<sup>1)</sup> Бѣлинскій двумя словами упомянуль въ своемъ письмѣ и о защитѣ "Выбранныхъ Мѣстъ" въ "Спб. Вѣдомостяхъ". Къ автору этой защиты онъ уже издавна не былъ расположенъ. Соч. Бѣл., т. II, стр. 272 (статья о "Современникъ", 1836 г.).

нихъ отрывочное изложение <sup>1</sup>). Это и есть отвѣтъ Бѣлинскому, гдѣ Гоголь старался по всѣмъ пунктамъ опровергнуть обвинение и оправдать свою книгу и свой образъ мыслей, и гдѣ относится къ Бѣлинскому гораздо суровѣе и рѣзче, нежели въ посланномъ письмѣ.

До сихъ поръ остается неизвъстно, который изъ двухъ отвътовъ написанъ раньше: писалъ ли Гоголь свой длинный отвътъ тогда, когда успъль оправиться отъ первыхъ тяжелыхъ впечатлѣній, произведенныхъ письмомъ Бѣлипскаго, и уже собраль вст свои аргументы, чтобы отвергнуть обвиненія, слишкомъ его затронувшія; или же, какъ думають другіе, онъ начальбыло длиннымъ обличениемъ Бълинскаго, но не въ силахъ былъ довести его до конца, бросилъ его, и въ сознаніи своей безпомощности послаль ту короткую записку, о которой мы сейчась говорили. Но такъ или иначе, въ своемъ длинномъ отвътъ Гоголь говорить другимъ тономъ и самъ выступаетъ обвинителемъ противной стороны. Отвъчая Бълинскому, Гоголь долженъ быль въ первый и чуть ли не единственный разъ говорить о томъ рядѣ вопросовъ, которые занимали тогда людей другихъ мнѣній и которые были ему выставлены Бѣлинскимъ. Поэтому, отвътъ Гоголя сталъ изложениемъ его понятий о русской общественной жизни и ея тогдашнихъ требованіяхъ.

Гоголь старается быть доказательнымъ, дѣлаетъ иногда возраженія, отчасти справедливыя; но въ цѣломъ аргументація его далеко пе убѣдительна и, несмотря па рѣзкія фразы, которыя опъ еще употребляетъ, диктаторскій тонъ "Переписки" очевидно подорванъ.

"Съ чего начать мой отвътъ на ваше письмо, если не съ ванихъ же словъ: "ономнитесь. вы стоите на краю бездны!" Какъ далеко вы сбились съ прямого пути! въ какомъ выворочен-помъ видъ стали передъ вами вещи! въ какомъ грубомъ, невъжественномъ смыслъ приняли вы мою книгу!" и пр., — такъ начинаетъ Гоголь свое обличеніе. Бълинскій справедливо могъ бы

<sup>1)</sup> Это письмо напечатано г. Кулишомъ въ "Запискахъ о жизпи Гоголя", И, 108—213, и въ "Сочин и Инсьмахъ Гоголя", т. VI, стр. 370—387. Но г. Кулишъ ощибается, повидимому, полагая, что именно объ этихъ "оправдательныхъ статьяхъ" идетъ рычь въ письмъ Гоголя оть 10 йоня 1847 г. къ Плетиеву. Иясьмо Бёлинскаго, сколько мя знаемъ, помьчено 15-го йоля 1847 г.; стало-быть, объ "оправдательныхъ статьяхъ" не могло еще идти рычи. Въ письмъ къ Плетиеву подразумывается, выроятно, "Авторская Исповыдь", потому что въ ней именно Гоголь хотыль изложить "повысть своего писательства". А "Оправдательныя статьи" вовсе не заключаютъ этои повысти, и все содержание ихъ—отвыты и возражения на письмо Бёлинскаго.

отв'тить, что самая книга не допускала иныхъ толкованій. Гоголь сожальеть потомь, что Былинскій вдался въ "этоть омуть политической жизни", оставивъ свое прекрасное дъло - "показывать читателямъ красоты въ твореньяхъ нашихъ писателей, возвышать ихъ душу до пониманія всего прекраснаго... и такимъ образомъ невидимо действовать на ихъ души". Самъ Гоголь до того удалился отъ интересовъ общественной жизни, что дъятельность Бълинскаго кажется ему политическимъ омутомъ! Онъ не думаеть о томъ, что творенья писателей получають свой интересъ только въ связи съ жизнью и съ этимъ "омутомъ"; забываеть, что его собственныя произведенія имфли великій смысль именно тѣмъ, что рисовали эту дѣйствительную, неподкрашенную жизнь, и повторяетъ эстетическую теорію своихъ друзей, которые говорили, что поэзія— "даръ неба", не имъющая отношенія къ земнымъ предметамъ и къ пошлой действительности. "Дорога эта (показываніе красотъ) привела бы васъ къ примиренію съ жизнью, дорога эта заставила бы васъ благословлять все въ природъ ". Но Гоголь самъ испыталъ, что поэзія не есть одно эпикурейское наслажденіе, что въ ней можетъ высказываться самая тяжелая скорбь и личная, и общественная...

Онъ отвъчаетъ потомъ на слова Бълинскаго о томъ, что натему обществу нужна цивилизація. "Вы говорите, что спасеніе
Россіи въ европейской цивилизаціи; но какое это безпредъльное
и безграничное слово! Хоть бы вы опредълили, что такое нужно
разумъть подъ именемъ европейской цивилизаціи! Туть и фаланстьеры (?), и красные, и всякіе (?), и всъ другъ друга готовы съъсть, и всъ носятъ такія разрушающія, такія уничтожающія начала, что трепещетъ въ Европъ всякая мыслящая голова
и спрашиваетъ невольно: гдъ наша цивилизація? Пустой призракъ
явился въ видъ этой цивилизаціи"... На это можно было бы
развъ только подивиться, что Гоголь, проживши такъ долго въ
Европъ, ухитрился не увидъть европейской цивилизаціи, и дожидался, "хоть бы ему опредълили ее". Ясно, что о "фаланстьерахъ", "красныхъ" и "всякихъ" онъ имълъ очень смутныя
представленія, и что вообще объ европейской жизни доходили
до него только темные слухи...

Гоголь справедливо возражалъ на рѣзкое черезъ мѣру заключеніе Бѣлинскаго о степени религіозности русскаго народа. Справедливо могъ онъ заявлять объ отсутствіи постороннихъ видовъ при изданіи книги, объ одномъ желаніи опредѣлить свои собственные взгляды и узнать характеръ русскаго общества, хотя соглашается, что книга "была издана въ торопливой поспѣш-

ности", что онъ "попалъ въ излишества". Но странно читать его упреки Бѣлинскому, что тотъ "получилъ легкое журнальное образованіе", что "не кончилъ даже университетскаго курса", потому что собственное образованіе Гоголя было еще легче; или упреки, что нельзя судить о русскомъ народѣ тому, кто "прожилъ вѣкъ въ Петербургъ", какъ будто судить о немъ слѣдовало тому, кто прожилъ вѣкъ въ Римѣ. На слова Бѣлинскаго о необходимости уничтоженія крѣпостного права, Гоголь говоритъ, будто миѣнія Бѣлинскаго о помѣщикѣ отзываются временами Фонвизина: "съ тѣхъ поръ много, много измѣнилось въ Госсіи, и теперь показалось многое другое". Очевидно, этотъ вопросъ не существовалъ для Гоголя.

"Многіе, —продолжаеть онь, —видя, что общество идеть дурной дорогой, что порядокъ дель безпрестанно запутывается, думають, что преобразованіями и реформами, обращеніемь на такой и на другой ладъ можно поправить міръ... Мечты!" Общество, продолжаетъ Гоголь, слагается изъ единицъ; пусть каждая единица исполняеть свой долгь, пусть вспомнить челов вкъ о своемъ небесном гражданствы, и покуда каждый не будеть скольконибудь жить жизнью небеснаго гражданства, до тъхъ поръ не исправится и земское гражданство. Если мы всъ будемъ исполнять свои обязанности, все пойдеть хорошо: "владъльцы разъъдутся по помъстьямъ; чиновники увидятъ, что не нужно жить богато (!), перестанутъ брать взятки; а честолюбецъ, увидя, что важныя мъста не награждають ни деньгами, ни богатымъ жалованьемъ... " (въ рукописи недостаеть нъсколькихъ словъ), въроятно, сдълается образцомъ добродътели... Очевидно, между прочимъ, что, по мнѣнію Гоголя, одно предположеніе, что "владыльцы разъѣдутся по помѣстьямъ", совершенно разрѣшаетъ крестьянскій вопросъ.

Въ письмъ, какъ мы сказали, видно раздраженіе и желаніе обвинить самого Бълинскаго въ нельпыхъ мньніяхъ и въ несправедливости. Но если, по собственнымъ словамъ Гоголя, онъ самъ "напалъ и нападаетъ" на свою книгу,—странно было удивляться, что на нее напалъ Бълинскій. Партизаны Гоголя и въ то время (какъ, напр., авторъ статьи "Сиб. Въдомостей"), и впослъдствіи винили его противниковъ за нетерпимость, за грубое обращеніе съ тъмъ, что было, хотя и не вполнъ правымъ, то искреннимъ и глубокимъ убъжденіемъ Гоголя, стоившимъ ему сильпыхъ душевныхъ страданій. На вст эти обвиненія можно привести слова, сказанныя по другому новоду однимъ изъ друзей Бълинскаго. "Безпощадная потребность разбудить человъка является

только тогда, когда опъ облекаетъ свое безуміе въ полемическую форму, или когда близость съ нимъ такъ велика, что всякій диссонансъ раздираетъ сердце и не даетъ покоя" 1). Таково именно было отношеніе Бѣлинскаго къ Гоголю въ этомъ случаѣ. Защитники Гоголя забывали о характеръ самой книги, вызывавшей нападенія. Высокомѣрный тонъ придавалъ невыносимо рѣзкое удареніе мнѣніямъ Гоголя; надо было принимать это за самодовольство цѣлой системы, что именно и вызывало суровый отпоръ. Не надо далѣе забывать, что Гоголь во всеуслышаніе и съ тѣмъ же высокомѣріемъ проповѣдывалъ и такія вещи, противъ которыхъ было немыслимо спорить въ литературѣ. Наконецъ, эти проповѣди исходили отъ писателя, сильно возбудившаго общественную мысль своими прежними произведеніями и употреблявшаго при этомъ тотъ авторитетъ, какой доставили ему эти произведенія, имъ, однако, теперь отвергаемыя и осуждаемыя.

Изъ всего содержанія мнѣній Гоголя, высказанныхъ имъ и въ книгѣ, и въ частной перепискѣ, очевидно, что это были мнѣнія, отличавшія систему оффиціальной народности. Соединеніе такихъ мнѣній въ одномъ лицѣ съ высокимъ поэтическимъ талантомъ, создавшимъ пѣкогда "Мертвыя Души" и "Ревизора", производило и этотъ разрывъ Гоголя съ его школой и почитателями, и мучительную нравственную борьбу, совершавшуюся въ самомъ Гоголѣ. Чѣмъ же кончилась эта борьба?

Относительно принциповъ этотъ споръ давно рѣшился. Не далѣе какъ черезъ два-три года по смерти Гоголя для общества наступилъ новый періодъ, когда несостоятельность системы, которую онъ защищалъ съ такимъ увлеченіемъ, бросалась въ глаза. Но въ ту пору личная борьба Гоголя осталась неконченной, неразрѣшенной.

Гоголь до конца остался въ противоръчіи между своими теоретическими понятіями и внушеніями его поэтической природы. Вст посльдніе годы жизни онъ работаль надъ вторымь томомь "Мертвыхь Душь", но не удовлетворялся и истребляль написанное. Изданные потомъ отрывки сохранились только случайнымь образомъ. Передъ смертью онъ совершиль еще одно сожженіе посльдній акть его борьбы. Есть, однако, возможность угадывать, въ какомъ направленіи шли его мысли.

<sup>1)</sup> Эти слова сказаны Герценомъ по поводу мистицизма II. В. Кирфевскаго: первый говорить, что у него не доставало духу спорить противъ этого мистицизма, и затфмъ дфлаетъ приведенное замфчаніе.

Во время изданія "Переписки" у его почитателей возникло опасеніе, почти ув'вренность, что талантъ Гоголя погибъ невозвратно. Не только почитатели его въ смыслѣ Бѣлинскаго, но и кружокъ Аксаковыхъ 1) непугались за Гоголя. Эти сомивнія дошли до Гоголя, и въ его письмахъ 1847 года ифсколько разъ повторяются увфренія, что опъ не измфияль своему прежнему направленію (онъ уже начиналь понимать дійствительную странность своей книги и возможность опасеній). Въ январъ 1847 г. онъ говоритъ С. Т. Аксакову, который быль въ числъ людей, очень смущенныхъ появленіемъ "Переписки", и не скрывалъ этого отъ Гоголя: "Въ письмъ вашемъ замътно большое безпокойство обо миж... Вновь повторяю вамъ еще разъ, что вы въ заблужденіи, подозр'ввая во мн'в какое-то новое направленіе. Отъ ранней юности у меня была одна дорога, по которой иду. Я быль только скрытень, потому что быль неглупь, -- воть и все". Какъ бы онъ ни объяснялъ теперь эту одну дорогу, это уже не было похоже на категорическое отречение отъ прежнихъ трудовъ въ "Перепискъ". Относительно книги Гоголь уже сознается въ излишней посифиности, но ссылается также на "неблагоразумныя подталкиванья со стороны друзей"—что, въроятно, было справедливо.

Въ письмъ къ Шевыреву, въ мартъ 1847, онъ, между прочимъ, увъряетъ: "Покуда не заговоритъ общество о тъхъ предметахъ, о которыхъ говорится въ моей книгъ, мнъ физически невозможно двинуть свою работу". Такъ онъ объясняетъ книгу теперь, и въ это время ему, въроятно, въ самомъ дълъ хотълось узнать состояніе общества, въ которое прежде онъ мало вникалъ и которое, во время жизни за границей, еще больше для него затемнялось. Гоголь не зналъ, что общество, т.-е. литература, уже высказывались объ этихъ предметахъ, сколько могли, и онъ могъ бы понять высказанное, еслибы поискалъ. Въ это время нишетъ онъ другому корреспонденту: "...Такъ какъ вы питаете искренно доброе участіе ко мнѣ и къ сочиненіямъ моимъ, то считаю долгомъ извъстить васъ, что я отнюдь не перемпияля направленія моего. Трудъ у меня все одинъ и тотъ же, ть же "Мертвыя Души", и одна изъ причинъ появленія нынъшней моей книги была-возбудить ею тъ разговоры и толки въ обществъ, вслъдствіе которыхъ непремьню должны были выеказаться многія, мнф незнакомыя, стороны современнаго русскаго человъка"... Это — тъ же слова, какъ въ предыдущемъ письмъ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Изд. Кулиша, VI, 420 и др.

Гоголь, очевидно, придумываеть post facto оправданіе, забывая, что въ книгѣ онъ не вызываль толки и разговоры, а напротивъ, диктаторски рѣшалъ и проповѣдовалъ, накопецъ, что книга составилась изъ писемъ за нѣсколько лѣтъ, не предназначавшихся прежде для печати. Онъ косвенно сознавался, что слишкомъ поспѣшно произносилъ свои приговоры о "незнакомыхъ сторонахъ русскаго человѣка".

Въ апрълъ 1847 онъ нишетъ опять къ Шевыреву: "Слово о моемъ отречени отъ искусства. Я не могу понять, отчего поселилась эта нельния мысль объ отреченін моемъ отъ своего таланта и отъ искусства 1), тогда какъ изъ моей же книги можно бы, кажется, увидъть было... какія страданія я долженъ былъ выносить изъ любви къ искусству"... Онъ говорить, что сталъ только "строже" къ своему искусству. Слово было слишкомъ неопредъленно, и если "строгость" была причиной осужденія прежнихъ произведеній, то она именно и должна была поселить "нелъпую мысль"; но дальнъйшія, уже не преднамъренныя слова письма опять напоминають прежняго Гоголя. Объясняя, какъ выше, необходимость изданія своей книги, чтобы заставить русское общество высказаться, онъ говорить: "Одно средство-выпустить запосчивую, задирающую книгу, которая заставила бы встрепенуться всъхъ. Повърь, что русскаго человъка, покуда не разсердишь, не заставишь говорить. Онъ все будеть лежать на боку и требовать, чтобы авторъ попотчиваль его чёмъ-нибудь примиряющим съ жизнъю (какъ говорится). Безделица! какъ будто можно выдумать это примиряющее съ жизнью. Повърь, что какое ни выпусти художественное произведение, оно не возымфетъ теперь вліянія, если нфтъ въ немъ именно тфхъ вопросовъ, около которыхъ ворочается нынѣшнее общество"... Это было совершенно справедливо.

Въ это же время Гоголь пишетъ къ Щепкину съ обыкновенными настойчивыми заботами о томъ, чтобы "Ревизоръ" исполнялся какъ можно лучше, пишетъ подробныя наставленія и пр. <sup>2</sup>).

Нѣсколько позднѣе, въ августѣ 1847, Гоголь пишетъ опять о своемъ направленіи къ С. Т. Аксакову, съ которымъ уже не могъ говорить, какъ съ другими, съ точки зрѣнія "Переписки". "Да,—говоритъ онъ,—книга моя нанесла мнѣ пораженіе, но на это была воля Божія... Я получилъ много писемъ очень значительныхъ, гораздо значительнѣе всѣхъ печатныхъ критикъ. Не-

<sup>1)</sup> Гоголь, повидимому, въ самомъ дѣлѣ не сознавалъ того, что́, одпако, было слишкомъ яспо сказано въ "Перепискѣ".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Изд. Кулиша, VI, стр. 324, 325, 353. 362. 375.

смотря на все различіе взглядовъ, въ каждомъ изъ нихъ, также какъ и въ вашемъ, есть своя справедливая сторона... Къ чему вы также повторяете нельпости, которыя вывели изъ моей книги недальнозоркіе, что я отказываюсь въ ней отъ званія писателя, неремѣняю призваніе свое, направленіе и тому подобные пустяки? Книга моя есть законный и правильный ходъ моего образованія внутренняго... Опрометчивая, а по вашему, несчастиня, книга вышла въ свѣтъ. Она меня покрыла позоромъ, по словамъ вашимъ. Она мнѣ точно позоръ, по благодарю Бога за этотъ позоръ": онъ не увидѣлъ бы безъ нея ни своего самоослѣпленія, ни объяснилось бы многое, что ему нужно было знать для "Мертвыхъ Дунгъ"...

Перечитывая все это, нельзя не видъть, что послъдствія "Переписки" были неожиданны и тяжелы для Гоголя. Эта книга была для него пробнымъ камнемъ, и то, что пришлось ему услышать по ея поводу, произвело въ немъ сильное нравственное потрясеніе. Онъ продолжаеть свою религіозную заботливость о душевномъ дѣлѣ", но въ его мысляхъ произошло несомивнио больное смятеніе. Съ первыхъ голосовъ, услышанныхъ по поводу книги, онъ понялъ, что надълано много ошибокъ, что его высоком врный тонъ не оправдывается ничемъ и становится просто неприличенъ и страненъ. Онъ съ первыхъ словъ отказывается отъ этого высоком врія, даже въ выраженіяхъ, черезъ м вру унизительныхъ, но старается спасти главныя идеи и оправдать внутреннія побужденія. Самое різкое изъ этихъ оправданій то, которое предназначалось быть отвътомъ Бълинскому: очень въроятно, что письмо Бѣлинскаго подѣйствовало на него всего сильнѣе. Особенно тяжелы были ему опасенія, что онъ потерянъ для искусства; онъ нѣсколько разъ принимается увѣрять близкихъ, что это несправедливо. Эти увъренія могли быть двусмысленны, когда онъ обращался къ Шевыреву и другимъ подобнымъ друзьямъ, восхищавшимся "Перепиской"; но когда онъ увѣрялъ въ этомъ С. Т. Аксакова, очевидно, онъ могъ говорить о своей върности именно тому направленію, которое Аксаковъ одобрялъ. Съ первыхъ отзывовъ онъ понялъ, что общественный вопросъ рѣшается не такъ легко, какъ ему казалось, и онъ уже находитъ нужнымъ, чтобы "мастера ремесла" объясняли публикъ "государственные вопросы. Но эти письма 1847 года обнаруживаютъ большую нетвердость представленій Гоголя о предметахъ общественныхъ и "государственныхъ". Онъ столько услышалъ вещей, ему незнакомыхъ, что не могъ овладъть ими, и колеблется между разными настроеніями: то ему кажется, что онъ хотёль

и долженъ былъ внести "примиреніе"; то онъ самъ видитъ, что "примиряющаго" не выдумаешь, когда его нѣтъ въ жизни; то онъ обрушивается на своихъ обвинителей, то жалуется на подталкиванья друзей; то коритъ самого себя и защищается только тѣмъ (слишкомъ сильнымъ, но, въ сущности, неубъдительнымъ) аргументомъ, что "всѣ люди могутъ ошибаться"; то, наконецъ, падаетъ духомъ и въ безвыходномъ состояніи своей мысли пишетъ только: "душа моя изнемогла; все во мвѣ потрясено!"

Гоголь быль дъйствительно въ безпомощномъ состояніи. Въ немъ боролись два теченія самой жизни, два общественныя направленія: одному онъ принадлежаль всьми побужденіями своего таланта; къ другому влекли его теоретическія понятія, какимъ онъ научился издавна, которыя усиливаль его возраставшій мистицизмъ. Онъ самъ безъ сомнънія былъ серьезнѣе всѣхъ своихъ друзей пушкинскаго круга, и какъ бы ни мало возбуждали сочувствія тѣ мысли, къ какимъ онъ приходилъ въ это время, онъ выдерживаль изъ-за нихъ тяжелую внутреннюю борьбу. Никому изъ его друзей не приходилось переживать страшныхъ недоумѣній, какія заставляли его истреблять свой многольтній трудъ; не разумѣя истинныхъ основъ его таланта, они только "подтальивали" его въ томъ направленіи, въ которомъ онъ пришелъ къ своей по-истинѣ "несчастной" книгѣ.

"Переписка" наглядно разъясняетъ ту странную область, въ которой блуждали мысли Гоголя въ послѣднемъ періодѣ его

"Переписка" наглядно разъясняетъ ту странную область, въ которой блуждали мысли Гоголя въ послъднемъ періодъ его жизни. Трудно опредълять годами, когда въ немъ является та или другая мысль. Собственно говоря, его послъднее направленіе весьма естественно вытекало изъ его прежняго содержанія, и зерно странныхъ заблужденій лежало въ его давнишнихъ понятіяхъ: ошибка была въ томъ, что онъ не переработалъ ихъ тъми средствами, которыя были для него возможны—болье серьезнымъ образованіемъ и болье близкимъ изученіемъ развивавшихся нравственныхъ потребностей общества. Увлеченный успъхомъ, избалованный и приводимый въ заблужденіе друзьями, онъ вообразилъ, что можетъ легко ръшать вопросы, которые однако ему не были по силамъ, и бросается въ дешевый дидактизмъ; друзья—"полталкивали".

Въ сороковыхъ годахъ въ немъ все больше развивается мистицизмъ. Это была старая черта его мыслей и характера, и мы видѣли, что она довольно ясно высказывается еще въ письмахъ. 1836 года. До изданія перваго тома "Мертвыхъ Душъ" мистицизмъ уже развился въ Гоголѣ самымъ очевиднымъ образомъ. Онъ видитъ въ своей личной судьбѣ непосредственную волю и

вмѣшательство Провидѣнія; вслѣдствіе того, приписываетъ себѣ сверхъестественныя силы; вслѣдствіе того видитъ въ своемъ трудѣ настоящее откровеніе <sup>1</sup>). Мистицизмъ не былъ, такимъ образомъ, причиной перемѣны Гоголемъ своего направленія, какъ иногда думали; мистицизмъ дѣйствовалъ на общественныя мнѣнія Гоголя

<sup>1)</sup> Вотъ иъсколько образчиковъ этого мистицизма и мивній Гоголя о продолженій "Мертвыхъ Душь", до изданія нерваго гома и послъ.

<sup>1840,</sup> декабрь, въ письмѣ С. Т. Аксакову: "Много *чуднаго* совершилось въ моихъ мысляхъ и жизни... Дальнъйшее продолжение (М. Душъ) выясняется въ головѣ моей чище, величествениѣе, и теперь я вижу, что, можетъ быть, со временемъ выйдетъ кос-что колоссальнос" (Кул., V, 426).

<sup>1841,</sup> мартъ, въ нему же: "Да, другъ мой, я глубоко счастливъ. Несмотря на мое бользиенное состояне... я слышу и знаю дивныя минуты. Созданіе чуднос творится и совершается въ душт моей... Здѣсь явно видна мив святая воля Бога: подобное внушеніе не происходитъ отъ человѣка: пикогда не выдумать ему такого сюжета (!)", и пр. (Кул., V, 436).

<sup>1841.</sup> августъ, къ А. С. Данилевскому: ..... О, въръ словамъ моимъ! Властью высшею облечено отнынъ мое слово. Все можетъ разочаровать, обмануть, измѣнить тебѣ, но не измѣнитъ мое слово" (Кул., V, 447).

<sup>1842,</sup> февраль, И. М. Язикову: "...Чувствую сь каждымъ днемъ и часомъ, что ивть выше удбла на свътъ, какъ званіе монаха... Здоровье мое сдълалось значительно хуже" (Кул.. V. 459).

<sup>1842</sup>, апръль, къ Н. Д. Бълозерскому: "...Я теперь больше гожусь для монастыря, чъмъ для жизни свътской" (Кул., V, 468).

<sup>1843,</sup> поябрь, въ письмѣ къ Языкову, уже полное господство мистицизма. Гоголь даетъ ему наставленіе о молитвѣ, которой подчиняется все поэтическое творчество. Это цѣлый длинный трактатъ: "...Вотъ какія произойдуть чудеса. Въ первый день еще ни ядра мысли нѣтъ въ головѣ тноей (!!); ты просишь просто о вдохновеніи. На другой или на третій день ты будешь говорить не просто: "Дай произвести миѣ", но уже: "Дай произвести миѣ въ такомъ-то духѣ". Потомъ, на четвертый или пятый: "съ такою-то силой". Потомъ окажутся въ душѣ вопросы: какое впечатлѣніе могутъ произвести задумываемыя творенія и къ чему могутъ послужить? И за вопросами въ ту же минуту (!) послѣдують отвѣты, которые будутъ прямо отъ Бога (!)", и проч. (Кул., VI. 32).

<sup>1844.</sup> февраль, къ Шевыреву, о мистическомъ искусствъ "уходить въ себя",— которому Гоголь уже научился (Кул., VI, 44). и т. д.

<sup>1844.</sup> декабрь, къ г-жѣ Смириовой, о своихъ прежнихъ сочиненіяхъ: "они всѣ написаны давно, во времена глуной молодости" и пр. (Кул., VI, 147; Записки о жизни Гоголя, II, 43).

<sup>1845.</sup> іюль, къ ней же: "Я не люблю моихъ сочиненій, досель бившихъ и напечатанныхъ, особенно Мертв. Душъ... Вовсе не губернія и не ньсколько уродливыхъ номъщиковъ, и не то, что имъ приписываютъ есть предметъ М. Душъ. Это нокамъстъ еще тайна, которая должна была вдругъ, къ изумленію встьхъ, раскрыться въ последующихъ томахъ" и пр. (Кул., VI, 204).

<sup>1846,</sup> май, къ Языкову, по поводу пѣмецкаго перевода Мертв. Душъ: "Дай только Богъ силы отработать и выпустить второй томъ. Узнаютъ они (нѣмцы) тогда, что у насъ есть мпого того, о чемъ они никогда не догадывались и чего мы сами не хотимъ знать" (Кул., VI. 249).

только косвеннымъ, второстепеннымъ образомъ. Опъ сообщилъ Гоголю то высокомърое представление о себъ, какъ избранномъ оруди Провидънія, — которое придало его мити ямъ такую вопіющую ръзкость и нетерпимость; кромъ того, ставя на первомъ планъ "небесное гражданство", мистицизмъ дълалъ Гоголя еще менъе понятливымъ къ настоящему, земному гражданству, и слъдовательно тъмъ болъе воспричивымъ къ консервативнымъ толкованіямъ.

Рядомъ съ мистицизмомъ, но независимо отъ него является у Гоголя другой рядъ мыслей, который главнымъ образомъ и привелъ странныя мнѣнія, принятыя за переломъ, за перемѣну направленія. Увлеченный успѣхомъ "Мертвыхъ Душъ", Гоголь сталъ думать, что ему необходимо выяснить свои нравственныя и общественныя основанія. Онъ увидёль себя во главѣ литературы: за исключеніемъ немногихъ старыхъ враговъ, литературныя партіи соединялись въ общемъ удивленіи предъ его произведеніями и онъ сталь думать, что ему слідуеть достойнымь обра-зомь поддержать это положеніе; "Мертвыя Души" стали представляться ему въ перспективъ, какъ цълый кодексъ морали, который онъ дастъ отъ себя обществу въ поучение и руководство. Въ началъ, это могло быть и, въроятно, было совершенно наивное и добросовъстное желаніе, — въ которомъ Гоголь забыль только одно: необходимость свободы для его таланта, невозможность для него никакихъ постороннихъ вмѣшательствъ, соображеній и стѣсненій. Мистическое настроеніе укрѣпило его въ убѣжденіи, что онъ — призванный учитель общества; и постороннія соображенія — узкая дидактическая цёль, поставленная имъ для своего труда -извратили все его дело. Вместо чисто-поэтического труда, у него началась работа теоретическая, ему чуждая и непосильная. Эта работа направилась на двоякаго рода предметы: на общія разсужденія о челов'вческой природів, и на особенныя свойства и потребности русскаго общества.

Его моральный кодексъ долженъ былъ обнять всѣ стороны русскаго человѣка, и хорошія и дурныя (пріятели уже замѣчали ему, что онъ слишкомъ много говорилъ о послѣднихъ); Гоголь рѣшилъ, что ему нужно опредѣлить высокое и низкое въ нашей природѣ, наши недостатки и достоинства, а чтобы опредѣлить природу русскаго человѣка, слѣдуетъ узнать природу и душу человѣка вообще.

"Съ этихъ поръ, — говоритъ онъ, — человѣкъ и душа человѣка сдѣлались больше, чѣмъ когда-либо, предметомъ моихъ наблюденій. Я оставилъ на время все современное; я обратилъ вниманіе

на узнанье тѣхъ *отмитьхъ законовъ*, которыми движется человѣкъ и человѣчество вообще. Книги законодателей, душевѣдцевъ и наблюдателей за природой человѣка стали моимъ чтеніемъ. Все (?), гдѣ только выражалось познанье людей и души человѣка, отъ исповѣди свѣтскаго человѣка до исповѣди анахорета и пустынника, меня занимало, и на этой дорогѣ, нечувствительно, почти самъ не вѣдая какъ. я пришелъ ко Христу, увидѣвши, что въ немъ ключъ къ душѣ человѣка... Повъркой разума новѣрилъ я то, что другіе понимаютъ ясной вѣрой и чему я вѣрилъ дотолѣ какъ-то темно и неясно", и пр. 1). Мы скажемъ дальше, насколько удовлетворительна могла быть "повѣрка разума"; довольно замѣтить теперь, что путемъ этихъ общихъ разсужденій Гоголь съ другой стороны подходилъ къ тому же мистицизму.

Второй предметъ, занявшій Гоголя, было собственно русское общество, его особенности, его настоящее и его потребности. Отношеніе Гоголя въ этому вопросу усложнялось различными обстоятельствами. Прежде мы упоминали, что Гоголь искони, съ семьи и лицея, воспитался въ патріархальномъ консерватизм'є, который потомъ еще усилился авторитетомъ его друзей въ пушкинскомъ кружкъ: его общественная философія составилась уже въ эту пору. Его произведенія были по своей сущности если не прямымъ протестомъ противъ господствовавшей рутины понятій, то сильнымъ возбужденіемъ общественной мысли противъ этой ругины; но этого не сознавали ясно ни Гоголь, ни сами его друзья. Только посль они увидьли, что дъйствіе произведеній Гоголя на публику оказывалось не совсемъ то, какого они ожидали; оно нереходило мёрку, которая имёлась у нихъ для "изящной словесности". Самъ Гоголь по всей въроятности долженъ былъ чувствовать извъстное внутреннее удовлетворение отъ обширнаго вліянія своихъ произведеній (выше упомянуто объ его секретныхъ свиданіяхъ съ Бълинскимъ), по едва ли могъ относиться искренно къ своимъ почитателямъ изъ новой литературной школы, и потомъ больше и больше долженъ былъ вторить своимъ ближайшимъ друзьямъ. Для этихъ друзей имя Белинскаго было целью самой искреппей и самой полной ненависти; они должны были внушать свои взгляды и Гоголю и возстановлять его противъ его почитателей новаго направленія. Гоголю указывали, что его сочиненіямъ дается превратный смысль, что эти сочиненія, къ сожальнію, слишкомъ останавливаются на темныхъ, отрицательныхъ сторо-

<sup>1)</sup> Изд. Кулиша, III, 505 ("Авторская Исповедь"). Записки о жизни Гоголя, II, 168. принимають эту "поверку разума" буквально...

нахъ русскаго общества, и онъ еще разъ убъждался, что ему не должно ограничиваться темными сторонами, а слъдуетъ также изобразить лучшія свойства и достоинства русскаго человъка...

Наконецъ, присоединяются щекотливыя отношенія къ властямъ. Выше упомянуто, какъ онъ съ самаго начала связалъ тъсныя отношенія съ людьми извъстнаго круга и полу-оффиціальнаго значенія; какъ онъ, ради своей литературной "службы", считаль себя въ правъ на прямыя пособія со стороны властей и черезъ друзей своихъ добивался этихъ пособій довольно настойчиво. Теперь понятіе о литературной "службъ" развилось вполнъ. Онъ "почувствовалъ, что на поприщъ писателя можетъ также сослужить службу государственную"; обдумывая свое сочиненіе, полагаль, что оно "можеть действительно принести пользу", и чемъ дальше, темъ больше убеждался, что ему "не случайно слъдуеть взять характеры, какіе попадутся", но должно выставить, кром'в низкихъ, и высшія свойства русской природы. "Съ тъхъ поръ, какъ мнъ начали говорить, что я смъюсь не только надъ недостаткомъ, но даже деликомъ и надъ самымъ челов вкомъ, въ которомъ заключенъ недостатокъ, и не только надъ всемъ человекомъ, но и надъ местомъ, надъ самою должностію, которую онъ занимаетъ (чего никогда я даже не импьло и въ мысляхъ), я увидалъ, что нужно съ смъхомъ быть очень остороженымь", и пр. 1). Въ самомъ деле, литературный чиновникъ, литературное "значительное лицо", какимъ Гоголю должно было считать себя съ этой точки зрѣнія, не могло уже предаваться сміху, которому бы вторила легкомысленная толпа, не знающая высшихъ соображеній: Гоголь думалъ размірять и раздавать, по заслугамъ, свой смъхъ и свои одобренія, какъ наказаніе и награду—съ точки зрвнія государственной пользы. Это было, конечно, заблужденіе, но оно было еще тімь прискорбніве, что Гоголь, безъ сомнѣнія, руководился при этомъ и своими личными отношеніями къ властямъ. Онъ не быль въ этихъ отношеніяхъ наивенъ 2), и мы виділи выше, какь въ одной просьбі о деньгахъ онъ рекомендуетъ указать начальству именно mn, а не другія изъ своихъ сочиненій, слідовательно, очень соображаль, что другія могуть начальству не совсёмь понравиться. Заявляя свои права на пособія и милости, онъ понималь, что на него за то ложатся извъстныя обязанности, что онъ долженъ отплатить именно начальству за эти милости. И онъ принялся

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) "Авторская Исповъдь", Кул. т. III, 503-504.

<sup>2)</sup> Напомнимь опять характеристику, сдъланиую Анненковымъ.

отплачивать 1): отсюда — осторожное обращение со смѣхомъ, отсюда — изображение высшихъ свойствъ русской природы въ тѣхъ идеально-добродѣтельныхъ образцовыхъ лицахъ, которыми онъ сталъ населять продолжение "Мертвыхъ Душъ", — словомъ, именно то выдумывание "примиряющихъ съ жизнью вещей", которое онъ самъ осуждалъ въ одномъ изъ приведенныхъ выше писемъ.

Въ такихъ направленіяхъ шли мысли Гоголя въ его послѣднемъ періодѣ. Этотъ періодъ начался гораздо раньше изданія перваго тома "Мертвыхъ Душъ", но на первомъ томѣ еще не успѣло отразиться вліяніе этихъ мыслей, онѣ еще не успѣли до такой степени овладѣть имъ, и присутствіе этихъ мыслей можно замѣтить развѣ только въ такъ-называемыхъ "лирическихъ мѣстахъ". На второмъ томѣ ихъ вліяніе было очевидно...

Почитатели Гоголя не даромъ опасались гибели таланта: дъйствительно, работа Гоголя спутывалась придуманными цълями, и тамъ, гдъ выступала его тенденція, поэзія удалялась...

Художественный писатель можеть, конечно, сообщать своей работь сознательную тенденцію, но при этомь необходимо, чтобы тенденція была искреннимь убъжденіемь, чтобы она была върна лучшимь интересамь жизни и чтобы сила мысли и знанія не уступала силь таланта. Въ какомъ положеніи быль Гоголь въ этомь случав; чтобы върно понять положеніе общества и лучшіе интересы его, которымъ должно служить искусство?

Мы замѣтили, что теоретическая работа, имъ предпринятая, была ему непосильна. Въ самомъ дѣлѣ, предположивъ, что онъ не вмѣшивалъ сюда пикакого грубаго матеріальнаго разсчета, онъ былъ очень мало, даже вовсе не приготовленъ къ правиль-

Въ 1846, въ письме къ г-же Смирновой объясняеть, почему не представлялся государь, который быль гогда въ Риме: "Государь долженъ увидеть меня тогда, когда я на своемъ скромномъ поприще сослужу ему такую службу, какую совершають другіе на государственныхъ поприщахъ" (Кул., V, 461; VI, 173, 233).

<sup>1)</sup> Въ 1842, онъ пишеть ки. Дондукову-Корсакову, что "ни въ какомъ случай не позволиль бы себъ написать ничего противнаго правительству, уже и такъ меня глубоко облагодътельствовавшему".

Въ 1845, въ письмѣ къ гр. Уварову, онъ выражаетъ сожалѣніе, что хотя въ основаніи его труда легла добрая мысль, но она выражена не зрѣло и не такъ, какъ бы слъдоволю: "не даромъ бельшинство принисываетъ ему скорѣе дурной смислъ, чѣмъ хорошій": онъ соболѣзиуетъ, что "въ неоплатномъ долгу" — у правительства; надѣется на будущій трудъ, предметъ котораго "не чуждъ былъ и вашихъ собственныхъ (гр. Уварова) номышленій", утѣшается мыслью, что со временемъ, когда трудъ будетъ конченъ, власть скажетъ о немъ: "этотъ человѣкъ умѣлъ быть благодарнымъ и зналь, чѣмъ высказать миѣ свою признательность".

ному рътенію вопросовъ, въ зависимость отъ которыхъ онъ самъ поставилъ теперь свою работу. Онъ корилъ Бълинскаго недостаточностью образованія, но его собственное было еще недостаточне. "Я началъ поздно свое воспитаніе, — говоритъ самъ Гоголь, — въ такіе годы, когда другой человькъ уже думаетъ, что онъ воспитанъ", и дъйствительно, у него было запасено слишкомъ немного матеріала для правильныхъ сужденій объ общественной жизни, которую онъ хотёль разъяснить соотечественникамъ: "силъ много, но умфнья править этими силами мало" 1). Въ "Авторской Исповъди" онъ говоритъ: "...Надобно сказать, что я получиль въ школѣ воспитаніе довольно плохое, а потому и не мудрено, что мысль объ ученьи пришла ко мнъ въ зреломъ возрасте. Я началъ съ такихъ первоначальныхъ книгъ, что стыдился даже показывать и скрывалъ всѣ свои занятія " 2). И справедливость этого признанія вполнѣ подтверждается указаніями его біографіи и сочиненій. Правда, онъ говоритъ (и его біографъ довърчиво повторяетъ его слова), что онъ изучалъ книги законодателей и душевъдцевъ, но чтеніе подобныхъ книгъ безъ научной подготовки можетъ или остаться безплоднымъ или вести къ заблужденіямъ, а существованіе подготовки более чемъ сомнительно. Въ сочиненияхъ Гоголя не замътно результатовъ этого чтенія, и философія ограничилась самымъ обыкновеннымъ піэтистическимъ консерватизмомъ, въ родъ философіи Шевырева... Долгая жизнь въ Европъ, повидимому, нисколько не познакомила его съ дъйствительнымъ состояніемъ европейской образованности 3), и, напр., понимание итальянской жизни, въ которой ему нравилась живописная сторона неподвижнаго быта, можеть служить образчикомъ его взглядовъ тамъ, гдь онъ еще пріобрыть какое-нибудь знакомство съ жизнью. Другія страны были ему знакомы не болье, чымь обыкновенному туристу; онъ по слухамъ, отъ своихъ же пріятелей, имълъ нъкоторыя представленія о томъ, что тамъ творится, и эти представленія были крайне неясны; къ Германіи онъ питалъ чуть не ненависть 4), но онъ и не зналъ ея. Языками онъ владълъ и, въроятно, пользовался мало; по-нъмецки едва ли могъ читать. Европейская литература, в вроятно, также мало ему была любо-

<sup>1)</sup> Въ письмѣ 1847, изд. Кул., VI, 392, 393.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Изд. Кулиша, III, 505. Ср. нисьмо къ Шевыреву, 1844, тамъ же, VI, 121, и Записки о жизни Гоголя, I, 23—24.

<sup>3)</sup> Ср. воспоминанія Анненкова, Арнольди и др.

<sup>4)</sup> См., напр., его отзывы еще въ боле светлую нору, 1839—40 г., у Кул., V, 374, 408, и отъ 1844 г., VI, 136.

нытна и извъстна, какъ европейская жизнь; въ ръдкихъ случаяхъ, гдв онъ упоминаетъ о ней, видны только произвольныя обычныя фразы, не совстви правильно приложенныя 1). Наконецъ. люди, расположенные судить о Гогол'в благопріятно, утверждають, что онь, имья "претензію знать все лучше другихь", собственно говоря, имълъ очень неясныя представленія о самой русской жизни. "Онъ не зналъ нашего гражданскаго устройства, нашего судопроизводства, нашихъ чиновническихъ отношеній, даже нашего купеческаго быта"; "онъ не обращалъ вниманія на внѣшнее устройство Россіи, на всѣ малыя пружины, которыми двигается машина"; "Гоголь не желалъ научиться чемунибудь отъ другихъ и не любилъ никакихъ противоръчій - такъ поступаль онь въ техъ случаяхъ, когда дело касалось важныхъ, самыхъ важныхъ вопросовъ въ наукъ, въ искусствъ, или даже какомъ-нибудь новомъ изобрътении ума человъческаго", и проч. 2). По словамъ того же автора, Гоголь въ этихъ предметахъ былъ чистый самоучка, и какъ обыкновенно бываетъ, самоучка, не знавшій дёла какъ следуеть, но самолюбивый и упрямый: онъ или отыскивалъ вещи, давно извъстныя, или впадалъ въ фантазіи и грубыя ошибки. Такъ, не говоря о множеств странныхъ притязаній и практическихъ совътовъ, какими преисполнена "Переписка", онъ даже въ сужденіяхъ о предметахъ литературныхъ теряль всякую почву. Довольно было бы указать въ "Выбранныхъ Мъстахъ" пророчества объ "Одиссев", которой онъ предвъщаль роль какого-то откровенія не только для общества, но даже для "народа" (!): такъ спутывались у него самыя простыя понятія о литературѣ, если не было здѣсь слишкомъ грубой лести Жуковскому. Такъ онъ ръшаетъ споры между европеистами и славянофилами, предпочитая тъмъ и другимъ Шевырева, и, пожалуй, Вигеля 3); такъ, онъ находитъ, что у насъ совершенно возможна полная свобода мысли 4), и т. д.

Всѣ эти и подобные недостатки въ теоретическомъ образовани могли не вредить и не вредили Гоголю, пока онъ слѣдовалъ непосредственнымъ влеченіямъ своего таланта, но когда онъ

<sup>1)</sup> Напр., когда онъ говоритъ въ "Перепискъ", будто къ такимъ писателямъ, какъ Гёте, Шиллеръ, Бомарше, Лессингъ, "даже не перешли и отголоски того, что бурлило и кипъло у тогдашнихъ писателей-фанатиковъ (?), занимавшихся вопросами политическими", и проч. Кул.. III. 381. Кромѣ Гёте. у остальныхъ было какъ разъ наоборотъ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Воспоминанія Л. Арнольди, стр. 69—71.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) См. "Выбраними Мфста", и также изд. Кулиша. VI, 267, 408-409.

<sup>4)</sup> Въ письмъ къ Лзикову, Кул., VI, 449.

поставиль на первомъ планѣ именно свои теоретическія разсужденія, паденіе было неминуемо. Онъ самъ, напротивъ, думаль, что великое созданіе еще впереди и что оно изумитъ всѣхъ своими неожиданными красотами и открытіями. Онъ такъ былъ убѣжденъ въ этомъ, что поторопился издать "Выбранныя Мѣста" именно какъ образчикъ тѣхъ откровеній, которыя предстояли читателю во второмъ томѣ. Самый фактъ изданія "Выбранныхъ Мѣстъ" съ этими ожиданіями достаточно показываетъ, какъ мало зналъ Гоголь состояніе русскаго общества. Никто изъ его друзей не подумалъ, въ теченіе долгой переписки до этого, сдѣлать Гоголю никакого указанія; даже Аксаковы поддались впечатлѣнію отъ его мистически-диктаторскихъ писемъ.

Пріемъ "Переписки" въ литературѣ сильно озадачилъ и поразилъ Гоголя. Тутъ только сталъ онъ подозрѣвать громадность ошибки, но передѣлывать себя было уже трудно...

Повидимому, онъ убъдился теперь, что изъ "прекраснаго далека" не совсъмъ удобно изучать общество и надълять его своими поученіями; съ возвращенія изъ Іерусалима, онъ уже не покидалъ Россіи и ревностно работалъ надъ "Мертвыми Душами". Исторія ихъ до сихъ поръ не вполнѣ выяснена. Извѣстные теперь тексты представляютъ предварительную, еще не законченную работу, притомъ со многими пропусками противъ того, что онъ читалъ своимъ друзьямъ около 1849 года. Друзья, слышавшіе тогда его чтеніе і), были отъ него въ восторгѣ, который, конечно, еще мало ручается за дѣйствительное достоинство произведенія Гоголя; эти друзья,—за исключеніемъ Аксаковыхъ,—восторгались и "Перепиской". Но если мы не знаемъ послѣдняго текста второго тома, то мы имѣемъ предварительные тексты, которые даютъ возможность судить объ общемъ характерѣ работы Гоголя.

Второй томъ "Мертвыхъ Душъ" представляетъ именно отраженіе тѣхъ мыслей, какія занимали Гоголя въ послѣднемъ періодѣ его жизни. Въ немъ остался слѣдъ обѣихъ сторонъ его внутренней жизни, — и свободные порывы таланта, и вялыя попытки провести придуманное поученіе. Разсказъ явно ведется съ цѣлью убѣдить читателя въ той морали, которую излагала "Переписка". Главная тема— "прочное дѣло жизни". Надо бросить всякія теоріи, особенно вольнодумныя; пусть всякій довольствуется своимъ положеніемъ, исполняетъ свои обязанности, — тогда достигнется частное и общее благосостояніе. Не нужно слишкомъ за-

<sup>1)</sup> Они названы въ Зап. о жизни Гоголя, II, стр. 226-230, 249.

ботиться о школь, она мало помогаеть, даже сбиваеть съ толку: человъкъ, учившійся "на мъдные гроши", но составившій себъ большое состояніе своего рода кулачествомъ, добываніемъ денегъ даже изъ всякой дряни, -- кажется Гоголю однимъ изъ достойнъйшихъ типовъ русскаго общества. Не нужно никакихъ преобразованій-все и безъ того хорошо; надо только, чтобы исполнялись законы, чтобы каждый жилъ по-христіански, избъгалъ губительной роскоши и т. п. Въ числъ новыхъ лицъ, выведенныхъ во второмъ томѣ, являются, и должны были занять большую роль, между прочимъ, такія лица, которыя должны были представлять "лучшія свойства русскаго человъка", служить идеалами. Это - добродътельный откупщикъ и милліонеръ Муразовъ, добродътельный генералъ-губернаторъ, трудолюбивый Костанжогло. Муразовъ-милліонеръ и вмѣстѣ христіанскій подвижникъ, добродѣтельно добывшій милліоны на откупахъ; генераль-губернаторъ, говорящій своимъ подчиненнымъ буквально такія нравственно-мистическія и длинныя ръчи, какими преисполнена "Переписка"; "дивное созданіе Улинька"; съ другой стороны, наказаніе порока, въ лицъ Чичикова, козни чиновниковъ, обращение "върующаго" кутилы на подвигъ добра, съ помощью благодътельнаго откупщика, --- все это такія безжизненныя, натянутыя фигуры, все это такъ фальшиво, что бросается въ глаза явное и прискорбное паденіе великаго дарованія, загнаннаго на несвойственную ему дорогу, точно, вмѣсто Гоголя, читаешь "правственно-сатирическій романъ" тридцатыхъ годовъ...

Въ отдёльныхъ мёстахъ, гдё Гоголь оставался самимъ собой, черты, достойныя прежняго времени; у него и здѣсь являются томъ "Мертвыхъ Душъ" но въ цѣломъ, второй представлялъ что-то тяжелое, натянутое, фальшивое и скучное. И это была "тайна", съ которой онъ носился передъ своими друзьями, "чудное созданіе", "нъчто колоссальное", "сокровище", которымъ онъ надъялся поразить русское общество и сослужить государственную службу! Это быль "переломь", отъ котораго пришли въ восторгъ его петербургскіе друзья, обрадовавшись, что Гоголь, наконецъ, торжественно "отрекался" отъ своихъ почитателей  $^{1}$ ).

Работа надъ вторымъ томомъ шла въ то же время, какъ готовилась "Переписка" — совершенно та же тенденція, много сходства даже въ отдъльныхъ выраженіяхъ; это — тенденція, ко-

<sup>1)</sup> Ср. въ "Занискахъ о жизни Гоголя" I, 337, гдѣ исторія миѣній Гоголя объясняется какъ "ясновидѣніе земной жизни" и "тоска но иной лучшей жизни"...

торую сталъ вырабатывать себ $\mathring{a}$  Гоголь въ "прекрасномъ далек $\mathring{a}$ "  $^{1}$ ).

Вторая редакція составлялась, повидимому, довольно долго, и нозднѣе "Переписки". Нѣкоторыя подробности, здѣсь прибавленныя, могутъ принадлежать тому времени, когда Гоголь велъ переписку съ Бѣлинскимъ. Одинъ критикъ замѣчалъ, что, передѣлывая одно мѣсто въ первой главѣ 2-го тома, Гоголь очевидно имѣлъ въ виду Бѣлинскаго <sup>2</sup>). Именно, въ описаніи сосѣдей Тентетпикова, ему надоѣдавшихъ, вмѣсто "брандера-полковника, мастера и охотника на разговоры обо всемъ", во второй редакціи является "рѣзкаго направленія недоучившійся студентъ, набравшійся мудрости изъ современныхъ брошюръ и газетъ", съ "европейски открытымъ обращеніемъ", и затѣмъ, "начитавшійся всякихъ брошюръ, недокончившій учебнаго курса эстетикъ" упоминается въчислѣ членовъ противузаконнаго общества, — какъ будто намекающаго на общество Петрашевскаго. Можно было бы еще прибавить, что подобными чертами Гоголь хотѣлъ уколоть Бѣлинскаго, когда писалъ свой длинный обличительный отвѣтъ ему, оставшійся непосланнымъ <sup>3</sup>).

Кажется, полный "переломъ". Но петербургскіе пріятели Гоголя очень ошиблись, предполагая, что Гоголь можетъ сдѣлать въ этомъ направленіи что-нибудь достойное прежней славы его таланта. Фальшивая тенденція, подложенная въ эту работу, давала только слабые результаты. Но, повидимому, пріятели ошиблись и въ прочности "перелома". Правда, Гоголь, вѣроятно, до послѣдняго времени сохранилъ вражду къ новому образу мыслей <sup>4</sup>), но онъ начиналъ сознавать и свои ошибки. Друзья продолжали передъ нимъ преклоняться <sup>5</sup>) и только помогали его самолюбію; но при всемъ упрямствѣ въ своихъ фантастическихъ идеяхъ, онъ уступалъ времени, и тонъ его писемъ значительно измѣняется.

<sup>1)</sup> Идеалъ Костанжогло былъ издавна въ мысляхъ Гоголя; пусть сравнить читатель разсужденія Гоголя (во 2-мъ томѣ "Мертвыхъ Душъ") о помѣщичьемъ хозяйствѣ, напр., съ его разсужденіями въ письмѣ къ его пріятелю А. С. Данилевскому, въ августѣ 1841 г. (Кул., V, 446—447. Это точно отрывокъ изъ 2-го тома).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Г. Чижовъ, въ "Въстникъ Евроим", 1872, іюль, стр. 432-439.

<sup>3)</sup> Ср. "нынѣшнія легкія брошюрки, написанныя Богъ вѣсть кѣмъ" (?), или "современныя брошюры, писанныя разгоряченнымъ умомъ, совращающимъ съ прямого взгляда", и т. п. Кулиша. VI, 384, 386. По всей вѣроятности, Гоголь имѣлъ весьма неясное представленіе о томъ, что могли говорить эти "брошюры".

<sup>4)</sup> См., напр., письмо къ Жуковскому отъ конца 1849 г., въ изд. Кулиша, VI, 497.

<sup>5)</sup> Объ ихъ странныхъ отношеніяхъ къ Гоголю см. воспоминанія Н. Берга.

Его ближайшіе друзья, Шевыревъ, А. О. Смирнова и другіе, восхищались вторымъ томомъ, и это, копечно, еще мало ручалось за его достоинства. Но Гоголь читалъ второй томъ и Аксаковымъ, которые вовсе не были поклонниками "Переписки". Когда Гоголь сталъ въ первый разъ читать у нихъ "Мертвыя Души", С. Т. Аксаковъ пришелъ въ невольное смущеніе, опасаясь увидъть паденіе таланта Гоголя; Гоголь смъщался, понявши его мысль: но чтеніе 1-й главы второго тома привело Аксаковыхъ въ полный восторгъ. Когда С. Т. Аксаковъ, по просъбъ Гоголя, сообщилъ ему нъсколько замъчаній о прочитанномъ, Гоголь очевидно былъ ими обрадованъ: "Вы замътили мнъ, -- говорилъ онъ, -- именно то, что я самъ замѣчалъ, но не былъ увъренъ въ справедливости моихъ замъчаній. Теперь же я въ нихъ не сомнъваюсь, потому что то же замътилъ другой человъкъ, пристрастный ко мнъ . Пристрастіе состояло въ томъ, что Аксаковъ-отецъ считалъ "Переписку" позорной книгой, и сказалъ объ этомъ Гоголю.

Черезъ нѣсколько времени Гоголь прочелъ у Аксаковыхъ ту же главу во второй разъ: "мы были поражены удивленіемъ,— передаетъ С. Т. Аксаковъ.— глава показалась намъ еще лучше и какъ будто паписана вповъ". До лѣта 1850 г. Гоголь прочелъ имъ четыре главы.

Повидимому, талантъ еще не покидалъ Гоголя и служилъ ему, когда опъ давалъ ему просторъ. Онъ пробивался во второмъ томъ при всей нескладности его тенденціи. Даже въ самую темную пору "Переписки" талантъ-какъ будто противъ его собственной воли-указывалъ Гоголю истинныя свойства русской дъйствительности, и у него вырывались признанія, очень мало похожія на весь тонъ его мыслей, и хотя, зам'ятивъ ихъ, онъ спфинтъ прибавить къ нимъ ніэтистическій комментарій, онъ не можетъ скрыть ихъ грустной правды. "Вотъ уже почти полтораста лёть протекло съ техъ поръ (говорить онъ въ одномъ месте "Переписки"), какъ государь Петръ I прочистилъ намъ глаза чистилищемъ просвъщенія европейскаго, даль въ руки намъ всъ средства и орудія для д'єла, и до сихъ поръ остаются такъ же пустыны, грустны и безлюдны наши пространства, такъ же безпріютно и неприв'єтливо все вокругъ насъ, точно какъ будто бы мы до сихъ поръ еще не у себя дома, не подъ родною нашею крышею, но гдф-то остановились безпріютно на профажей дорогф, и дышеть намъ отъ Россіи не радушнымъ, роднымъ пріемомъ братьевъ, но какою-то холодною, занесенною вьюгой почтовой станцією, гдъ видится одинъ ко всему равнодушный станціонный

смотритель, съ черствымъ отвѣтомъ: "Нѣтъ лошадей!" Отчего это? Кто виноватъ?" ¹). Но Гоголь не въ состоявіи объяснить себѣ этого явленія, не подозрѣваетъ, что виноваты въ немъ условія нашей жизни, стѣсненіе образованія, отсутствіе общественности, словомъ, тѣ самыя вещи, которыя онъ самъ тутъ же возводитъ въ апотеозу... И во второмъ томѣ также тенденціозныя сплетенія не разъ прерываются совсѣмъ инымъ тономъ, иными мыслями и картинами. Такъ, Гоголь заставляетъ своего генералъ-губернатора говорить чиновникамъ назидательно-піэтистическую рѣчь, совершенно невозможную; но картина русскаго управленія въ этой рѣчи поражаетъ своей правдой и можетъ напомнить настоящаго Гоголя ²)...

"Переломъ", отъ котораго друзья Гоголя ожидали новой, высшей его дѣятельности, не удавался; но талантъ Гоголя былъ дѣйствительно надломленъ — и его физическимъ истощеніемъ, а еще болѣе той ложью понятій, которую въ теченіе столькихъ лѣтъ Гоголь въ себѣ воспитывалъ, а друзья усердно поддерживали. Мудрено предположить, чтобы Гоголь въ состояніи былъ вынести происходившую въ немъ борьбу и снова дѣйствовать въ литературѣ съ прежнею силою; напротивъ, и сожженіе второго тома передъ смертью было, вѣроятно, результатомъ этого мучительнаго сознанія, послѣднимъ порывомъ его прежняго свободнаго поэтическаго чувства.

Печальная литературная судьба Гоголя показала, какъ сильно измѣнилось состояніе литературы. Прошло только пятнадцать лѣтъ со смерти Пушкина; въ началѣ этого періода Гоголь, подъ чисто художественными возбужденіями Пушкина, создавалъ свои величайшія произведенія, основавшія новый періодъ русской литературы; въ концѣ, когда Гоголь захотѣлъ построить систему изъидей оффиціальной народности, подложенныхъ мистицизмомъ и поддержанныхъ консервативными друзьями бывшаго пушкинскаго круга, и дѣйствовать въ ихъ смыслѣ на новое общество, его пред-

<sup>1)</sup> Выбран. Мѣста, въ изд. Кулиша, III, стр. 402. То же впечатитне онъ повторяетъ въ "Авторской Исповъди". Говоря о своемъ желаніи изучить Россію, онъ замѣчаетъ: "Провинціи наши.. меня изумили... Тамъ даже имя Россія не раздается на устахъ... Словомъ, во все пребыванье мое въ Россіи, Россія у меня въ головѣ разсѣевалась и разлеталась. Я не могъ никакъ ее собрать въ одно цѣлое; духъ мой упадалъ, и самое желанье знать ее ослабѣвало". Тамъ же, III, стр. 514. Бѣлинскій замѣтиль эти противорѣчія съ остальнымъ содержаніемъ "Переписки", въ своей статьѣ но поводу этой книги.

<sup>2)</sup> Въ "Р. Старинъ", 1872, напечатанъ быль третій варіантъ 2-й части (три первыя главы), но потомъ явилось заявленіе, что это поддълка. Ср. "Въстн. Евр.", 1873, августъ и сентябрь.

пріятіе рушилось самымъ прискорбнымъ образомъ. Гоголь остался великимъ именемъ въ литературѣ— по тѣмъ произведеніямъ, которыя создавалъ свободной силой своего таланта, подъ живыми, хотя и не вполнѣ сознаваемыми, вліяніями дѣйствительности; но исторія литературы считаетъ паденіемъ тотъ періодъ, когда, отказавшись отъ прежней дѣятельности, онъ сталъ проповѣдывать общественную философію, отжившую свое время еще въ тридцатыхъ годахъ.

## IX.

## БЪЛИНСКІЙ.

Съ тридцатыхъ годовъ начинаетъ развиваться направленіе, достигшее своей зрълости въ сороковыхъ годахъ и всего чаще соединяемое съ именемъ Бълинскаго. Славянофилы въ свое время называли его "западнымъ", теперь чаще называютъ его направленіемъ "сороковыхъ годовъ". Имя Бѣлинскаго можетъ справедливо оставаться за этимъ направленіемъ, не потому, онъ былъ руководящимъ его представителемъ (въ этомъ же смыслъ дъйствовали тогда и другіе писатели, достаточно отъ него независимые и, можетъ быть, больше его талантливые), но Бълинскій быль одинь изъ самыхъ пламенныхъ приверженцевъ выхъ идей и, безъ сомнвнія, самый двятельный распространитель и защитникъ ихъ въ литературф. Онъ очень рфдко, только въ немногихъ исключительныхъ случаяхъ ставилъ свое имя подъ своими статьями, но это имя было извъстно всъмъ, и послъдователямъ, и врагамъ его: на немъ въ особенности сосредоточивались горячее сочувствіе новыхъ покольній, самая ожесточенная ненависть старыхъ литературныхъ партій и вражда новой школы, враждебной "западному" взгляду.

Направленіе Бѣлинскаго, или точнѣе, той цѣлой литературной школы, которой онъ принадлежаль, какъ мы уже замѣчали прежде, составляетъ главное русло нашего литературнаго и общественнаго развитія въ сороковыхъ годахъ. Въ этомъ направленіи въ особенности собрались результаты предыдущаго развитія и изъ него вышла затѣмъ слѣдующая ступень нашей общественности. По направленію Бѣлинскаго и другихъ писателей той школы можно всего больше судить о характерѣ и объемѣ тогдашней русской общественной образованности; это было ея лучшее

выраженіе, лучшая сила. Историческая жизненность этого направленія опредъляется тъмъ, что оно было ближайшимъ автецедентомъ прогрессивныхъ стремленій третьей четверти столътія. Съ тъхъ поръ существенно измънилось отношеніе литературы къ обществу, литература перестала быть какой-то случайной принадлежностью, вибшнимъ украшеніемъ общественной жизни, напротивъ, тъсно примкнула къ ней; различныя школы, расходясь въ самыхъ коренныхъ своихъ мибніяхъ, не спорять о томъ, что действительность, жизнь, общество должны быть единственнымъ содержаніемъ литературы, и объясненіе ихъ-существенной ея задачей; литературныя партіи съ тъхъ поръ стали партіями общественнаго характера... Это явленіе произведено было многими различными обстоятельствами, но деятельность Белинскаго въ особенности содъйствовала тому, что литература усвоила этотъ реальный общественный характеръ, который, конечно, и останется за ней.

Не предпринимая здѣсь полной оцѣнки дѣятельности Бѣлинскаго и цѣлаго его направленія, мы постараемся указать общія черты положенія этого направленія въ тогдашней литературѣ и разъяснить главныя условія, при которыхъ только можетъ быть достигнута справедливая оцѣнка литературныхъ и общественныхъ мнѣній и стремленій Бѣлинскаго 1).

Въ новъйшее время Бълинскій и его направленіе вызывали самыя разнообразныя сужденія. Въ первые годы послѣ его смерти имя его долго не произносилось въ литературѣ: смерть его совпала съ началомъ усиленно строгаго надзора за литературой, надзора, который, вѣроятно, прекратилъ бы дѣятельность Бѣлинскаго, еслибъ она не была прекращена смертью; имя его стало тогда опальнымъ, и на нѣсколько лѣтъ оно не было вспоминаемо пи друзьями, ни врагами. Впервые послѣ того оно было названо въ 1856 году, и когда люди новаго поколѣнія, наслѣдовавшаго стремленія Бѣлинскаго, и его друзья съ глубокимъ сочувствіемъ собирали воспоминанія объ энергическомъ дѣятелѣ, въ другихъ литературныхъ лагеряхъ заговорила и старая вражда. Какъ критикъ, онъ слишкомъ высоко цѣнилъ достоинство литературы и безпощадно преслѣдовалъ въ ней всякіе застарѣлые предтуры и безпощадно преслѣдовалъ въ ней всякіе застарѣлые предтуры и безпощадно преслѣдовалъ въ ней всякіе застарѣлые предтуры и безпощадно нреслѣдовалъ въ ней всякіе застарѣлые предтуры на предтуры на предтуры на предтуры на предтуры на предтуры на предтурь на предтуры на предура на предтуры на предтуры на предтуры на предура на предур

<sup>1)</sup> Віографіи Бѣлинскаго носвящена моя кинга: "Жизнь и переписка Бѣлинскаго". Снб. 1876, 2 тома. Тамъ читатель найдетъ и указанія литературы о Бѣлинскомъ. Изъ болѣе позднихъ сочиненій укажемъ Анненкова, "Замѣчательное десятилѣтіе", въ "Восноминаніяхъ и критич. очеркахъ". Снб. 1881, т. III, стр. 1—224.

разсудки, мѣшавшіе ея развитію, всякую фальшивую тенденцію и притязательную бездарность, и потому враговъ у него было много. Такъ, противъ него были крайне ожесточены всъ люди, остававшіеся отъ старыхъ литературныхъ школъ, начиная съ шишковской и карамзинской, бывшіе романтики, писатели, принадлежавшіе некогда къ пушкинскому кругу и, къ удивленію, въ особенности ненавидъвшіе Бълинскаго, несмотря на все его поклоненіе Пушкину; наконецъ, писатели "Маяка" и тъ литературные подонки, которые нѣкогда имѣли своего рода силу въ лицъ Греча и Булгарина. Также были ожесточены противъ Бълинскаго писатели стараго "Москвитянина", тенденція котораго, представляемая Погодинымъ и Шевыревымъ, въ свое время не мало потерпъла отъ Бълинскаго. Наконецъ, особый лагерь, враждебный Бълинскому, представляли славянофилы — враги, которыхъ, впрочемъ, самъ Бълинскій выдъляль изъ ряда другихъ противниковъ, какъ людей кръпкаго и опредъленнаго убъжденія.

Бѣлинскій умеръ рано; его противники продолжали дѣйствовать въ литературъ и сохранили все озлобление, которое нъкогда питали противъ него. Категорія чистыхъ обскурантовъ, представители которой (въ видоизмѣнившейся съ тѣхъ поръ формѣ) есть до сихъ поръ, когда случалось, говорила о Бълинскомъ съ прежраздраженіемъ. Славянофилы почти не удостоивали его упоминанія и опроверженій, направивъ полемику на новыхъ противниковъ; только изръдка имя его называлось или подразумъва-лось въ числъ "отступниковъ" <sup>1</sup>). Погодинъ еще долго спустя кориль Бълинскаго легкомысліемь, "атеизмомь", "соціализмомь" (въ которомъ Бълинскій вовсе не былъ, на дълъ, виноватъ) и другими предосудительными мнфніями. Понятно, что старыя школы, давно потерявшія всякую нравственную связь съ новымъ движеніемъ, не могли и послѣ признать историческаго значенія Бѣи въ ихъ сужденіяхъ видны прежнія досады. Но линскаго, вражда переходила и къ новымъ школамъ, напримъръ, къ той школь, выродившейся изъ славявофильства, выражениемъ которой служили журналы "Время", "Эпоха", "Заря", "Гражданинъ". Еще недавно были здъсь высказаны обличения "атеизма" и другихъ неблаговидныхъ свойствъ направленія Бѣлинскаго.

Съ другой стороны, произошло извъстное превращение съ нъкоторыми изъ людей, принадлежавшихъ по своему развитию прогрессивной школъ сороковыхъ годовъ и даже связанныхъ пъкогда съ кругомъ Бълинскаго. Забывъ свое прошедшее и обра-

<sup>1) &</sup>quot;День".

тившись въ ревностныхъ консерваторовъ, они естественно спутали свои отношенія къ прежней литературѣ, и когда новое движеніе заявляло свое тѣсное историческое единство съ Бѣлинскимъ и съ Гоголевскимъ періодомъ, они утверждали, что этого единства нѣтъ, что Бѣлинскій не думалъ и не призналъ бы того, что видятъ въ немъ или выводятъ изъ него теперь; или же указывали въ самой дѣятельности Бѣлинскаго заблужденія, происходившія отъ его крайнихъ увлеченій, и слѣдовательно, вредъ; или, просто избѣгали опредѣлять ближе свое отношеніе къ Бѣлинскому, опасаясь непріятныхъ для себя сближеній.

Дъятельность этихъ и подобныхъ людей, нъкогда близкихъ Бълинскому и обратившихся къ нашему времени въ умъренныхъ и неумфренныхъ консерваторовъ и въ явныхъ обскурантовъ, наводила многихъ на мысль, что эти люди и должны въ самомъ представлять собой тенденціи "сороковыхъ годовъ", ихъ настоящій объемъ и характеръ; являлись невыгодныя заключенія о цёломъ литературномъ періодё, въ которомъ начинали видёть своего рода романтизмъ, исполненный превратными идеальными мечтами, но не выдерживавшій перваго прикосновенія къ настоящей жизни. Нынфшніе, обратившіеся въ консерватизмъ, писатели "сороковыхъ годовъ" иногда высказывали какъ будто свою солидарность съ Бълинскимъ, и потому упомянутое мижніе о "сороковыхъ годахъ" отражалось и на сужденіяхъ о Бѣлинскомъ: писатели новыхъ поколеній въ самомъ Белинскомъ начинали открывать вещи, ихъ не удовлетворявшія, въ другихъ писателяхъ того времени-еще больше и историческій выводъ становился довольно неблагопріятнымъ.

Очевидно, что значенія Бѣлинскаго и теперь, какъ прежде, не могутъ признать литературныя партіи, въ самомъ основаніи враждебныя его воззрѣпіямъ, не могутъ признать безъ ущерба собственнаго; но время дѣлаетъ свое, и безпристрастный наблюдатель не можетъ не видѣть въ литературѣ слѣдовъ глубокаго вліянія, оказаннаго Бѣлинскимъ и его друзьями: отъ нихъ по преимуществу идетъ начало того критическаго направленія, которое составляетъ лучшую сторону современной литературы. Внимательное изученіе новѣйшей литературы покажетъ, что если старыя школы теперь окончательно потеряли кредитъ, если стали невозможпы романтизмъ, чистое славянофильство сороковыхъ годовъ, если литература находитъ свою главную силу въ изученіи и пенодкрашенномъ изображеніи дѣйствительности, то въ этомъ всего сильнѣе дѣйствовали (въ области критики) стремленія Бѣлинскаго и его круга. Изученіе фактовъ устраняетъ и тѣ недоразумѣнія, какія есть еще относи-

тельно характера и дёятельности самого Бёлинскаго; оно покажеть, каковъ быль собственно этотъ характеръ, что въ его дёятельности было только слёдствіемъ условій времени и обстоятельствъ, что нужно было ему преодолівать, съ какими понятіями общественными иміть дёло; покажетъ также, могъ ли бы онъ быть солидаренъ съ людьми, которые нікогда принадлежали одному дёлу съ нимъ, а потомъ, ставши защитниками обскурантизма, позволяли злоупотреблять его именемъ.

Исторія молодого кружка, въ которомъ развивался Бѣлинскій и много другихъ товарищей его деятельности, чрезвычайно любопытна, какъ нъчто единственное и небывалое въ исторіи нашей образованности. Этотъ кружокъ, — составившійся, впрочемъ, не вдругъ и имъвшій различныя комбинаціи, — состояль изъ молодыхъ людей, большей частью очень даровитыхъ; съ первыхъ шаговъ въ литературѣ, онъ обнаружилъ оригинальную и горячую дѣятельность и уже вскоръ пріобръль господствующее положеніе. Въ средѣ кружка совершался дѣлый актъ литературнаго развитія, высоко интересный по обстоятельствамъ времени и внутреннему смыслу. Обстоятельства были очень неблагопріятныя, но пробудившаяся потребность общественной мысли вызывала работу умственныхъ силъ, которая совершалась несмотря на всѣ трудныя условія и приходила къ своей цёли, къ сознанію общественнаго положенія и къ освободительнымъ идеямъ. Это соединеніе цълаго ряда замьчательных дарованій, - раздылившихся потомы на школы "западную" и славянофильскую, - какъ будто вознаграждало потерю силъ, понесенную обществомъ въ двадцатыхъ годахъ, и процессъ развитія, тогда прерванный, возобновился съ новой энергіей. Д'ьятельность новаго покольнія почти не имьла никакой прямой связи съ этимъ прежнимъ движеніемъ, въ первое время была поглощена чисто отвлеченными предметами, была совершенно чужда всякихъ политическихъ интересовъ, но въ концъ приходила къ тому же общественному вопросу, который ставила съ другой точки зрвнія и подъ другими побужденіями эпоха двадцатыхъ годовъ. Сороковые года, когда новыя направленія опредѣлились, отличаются, и въ "западной", и въ славянофильской школь, стремленіемъ къ критическому изученію русской жизни и заявленіемъ новыхъ умственныхъ и общественныхъ потребностей, — хотя понятыхъ объими сторонами весьма различно.

Исторін кружка, къ которому принадлежаль Бѣлинскій и къ которому примкнуло всего больше тогдашнихъ молодыхъ силъ,

какъ будто представляетъ въ сокращении цёлый фазисъ развития, пройденный новымъ поколеніемъ, и высшій пунктъ, достигнутый тогда русской образованностью. Это направление въ большинствъ своихъ дъятелей начало съ самаго спокойнаго консерватизма, съ полнаго признапія существовавшихъ формъ жизни, но затімъ быстро проходило различныя ступени критической мысли, и окончило отрицаніемъ этихъ формъ, иногда весьма решительнымъ, и стремленіемъ къ иному идеалу общественности. Что здѣсь выражалась исторически созрѣвшая мысль и дѣйствительная потребность развитія, доказывалось темь, что въ то же время и въ другихъ областяхъ литературы, вполнъ независимо отъ вліянія идей, развившихся въ кругъ Бълинскаго и его друзей, совершались явленія, которыя содъйствовали его стремленіямь и въ томъ же смыслѣ влінли на общество. Такова была дѣятельность Гоголя, Лермонтова, Кольцова, явленія совстить иной области, но совершенно параллельныя направленію Белинскаго и его друзей; критика Бълинскаго разъяснила ихъ и съ своей стороны усилила ихъ литературное значеніе.

Кружокъ составился нервоначально изъ молодежи московскаго университета, въ началъ тридцатыхъ годовъ; это была пора особеннаго оживленія, какія возвращаются отъ времени до времени въ нашихъ университетахъ. Влестящій періодъ московскаго университета былъ еще впереди, но и тогда преподавание двухътрехъ профессоровъ, въ особенности М. Г. Павлова и Надежоткрыло для ихъ слушателей вовый міръ, полный интереса. Это была нъмецкая философія школы Шеллинга и Окена. Это было первое умственное возбуждение и оно нашло самую благопріятную почву. Молодой кружскъ представляль редкое и счастливое соединение ума и дарований и уже вскоръ связанъ быль одними идеальными стремленіями: это была любовь къ наукъ, увлеченіе ноэзіей, потребность нравственно-идеальнаго совершенствованія, желаніе служить ніжогда въ рядахъ общества ділу истины и правственнаго достоинства. Въ первомъ брожении трудно было отличить тв направленія, которыя потомъ должны были разделить кружокъ на два различные и, наконецъ, резко враждебные лагеря. Действительно, въ начале мы находимъ здесь ридомъ Бѣлинскаго и К. Аксакова: оба были восторженные романтическіе идеалисты, не подозрѣвавшіе тогда, какъ далеко разойдутся они впослъдствін. Различіе мижній возникало изъ однихъ первоначальныхъ основаній, подъ различными вліяніями дальнъйшихъ размышленій, характеровъ и внечатлъній жизни.

Бълинскій одно время стояль почти на настоящей славянофильской точкъ зрънія...

Понятія кружка, изъ которыхъ выросли потомъ воззрѣпія Бѣлинскаго, имъли свое послъдовательное и логически законное развитіе. Это должно замътить въ виду того мньнія, которое хочетъ представить взгляды Бѣлинскаго какъ случайное заимствованіе, какъ личный произволъ или какъ теорію, не имѣвшую никакой связи съ жизнью. Кружокъ тридцатыхъ годовъ началъ дъйствительно съ чистой теоріи, не имъвшей связи съ нашей жизнью и заимствованной изъ чужого источника. Но, во-первыхъ, научная, и въ особенности чисто отвлеченная теорія есть общее достояніе, которымъ можетъ пользоваться всякая образованность; во-вторыхъ, усвоение ея направлено было на изучение и совершенствование нашей внутренней жизни, и гдъ начиналось ея вліяніе на понятія о д'биствительности, гд'в оказывалось ея прикладное значеніе, эта чужая теорія была понята у насъ и переработана независимо. Это заимствованіе изъ чужого источника было однимъ изъ тѣхъ безчисленныхъ и неизбѣжныхъ заимствованій, на коеще долго будетъ обречена наша отстаюв**ър**оятно, щая образованность. Домашняя наука не представляла равнаго научному богатству какой-нибудь изъ главныхъ европейскихъ націй и состояла большею частью изъ старыхъ клочковъ той же западной науки, прилаженныхъ къ требованіямъ нашей патріархальности. Защитники русской "самобытности", попрекавшіе Бѣлинскаго и его друзей ихъ "западными" теоріями, забывали историческія преданія пашей образованности. Западная наука была единственнымъ источникомъ, откуда наука могла вообще быть воспринята; заимствование было освящено даже авторитетомъ, стоявшимъ во главъ народа: само славянофильство признавало, что намъ не должно отказываться отъ пріобрътеннаго и когда разъ необходимость "западной" науки была допущена, когда мы постоянно пользовались ея практическими нримъненіями, то поздно было спрашивать отчета теоретическихъ понятіяхъ, какія она создавала и вводила въ обращеніе: кто быль недоволень результатами ея вліянія, тоть долженъ былъ бы опровергать ихъ на той же почвъ. Если научно-теоретическіе результаты не подходили подъ требованія традиціонной системы, это еще не могло говорить противъ ихъ разумности; впослъдствіи традиціонная система даже внѣшнимъ образомъ начала подавлять эти результаты, но для людей размышляющихъ было ясно, что этотъ снособъ дъйствій мало убъдителенъ...

Но главное было въ томъ, что заимствованная теорія не осталась у нашихъ прозелитовъ неизмѣнной и неподвижной: напротивъ, они усвоивали ее какъ живое убѣжденіе, провѣряли ее собственной мыслью, приложеніями къ жизни, отбрасывали выводы, которые казались невѣрными, и извлекали новые, — теорія была самостоятельно переработана, и послѣднія воззрѣнія ихъ далеко не были похожи на начало. Понятно, что при сходствѣ общихъ понятій у различныхъ членовъ круга составились разнообразные оттѣнки мнѣній, въ которыхъ отражалось различіе характеровъ, склада ума и жизненнаго опыта. Однимъ словомъ, занятая теорія нисколько не сдѣлалась условной доктриной, а напротивъ, вошла какъ отвлеченное основаніе, какъ методъ, приложеніе и развитіе котораго были уже дѣломъ самостоятельнаго труда.

Теорія, послужившая исходнымъ пунктомъ въ образованіи мнѣній у людей "сороковыхъ годовъ", была, какъ извѣстно, Гегелевская философія. Университеть, гдъ представителями философін были Павловъ и Надеждинъ, сообщилъ своимъ питомцамъ вкусъ къ этимъ изученіямъ и предварительную школу. Ученики Павлова и Надеждина сумели воспользоваться школой и, покинувъ Шеллинга и Окена, которымъ следовали и дальше которыхъ не шли ихъ руководители, самостоятельно взялись за изученіе Гегеля. Это была новъйшая, последняя ступень немецкаго мышленія, и знакомство съ ней произвело въ пашихъ адептахъ то же сильное, увлекающее впечатлъніе, какое эта философія оказывала тогда на своей родинъ. Мы приводимъ, въ примъчаніи, разсказъ Гервинуса о томъ всеобъемлющемъ господствъ, какимъ пользовалась Гегелева философія въ Германіи двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ; изъ этого разсказа понятно будетъ и ея действіе у насъ <sup>1</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Упомянувъ о томъ, какъ пѣмецкая философія возстала противъ богословскихъ георій Шлейермахера, Гервинусь продолжаєть:

<sup>&</sup>quot;Это возстаніе противъ Шлейермахера было совершенно понятно... Философія должна была отомстить теологіи за 2000-лѣтнее угнетеніе; она чувствовала теперь свою силу, и въ этомъ сознаніи ей хотѣлось подчинить своему свѣтскому законодательству религію и ея науку; относительно этой науки философія думала, что владьеть всѣмъ ея содержаніемъ, но хотѣла возвысить его изъ низшихъ формъ чувства и представленія (на которыхъ утверждалъ теологію Шлейермахеръ) къ висшей формъ яснаго понятія. Со времени реформаторской дѣятельности Капта, философія утвердила свое глявное пребываніе въ Германіи, и съ того времени здѣсь прежде всего поступали въ горнило всѣ великія задачи науки, и, обработанныя здѣсь, отправлялись отсюда на философскіе рынки всей Европы. Со времени диктатуры Гегеля, которая была теперь (около 1~30-го года) во всей силѣ, это госнодство нѣмецкой философіи

Довольно вспомнить безусловное господство Гегелевой философіи въ Германіи, гдѣ былъ тогда главный источникъ нашихъ научныхъ заимствованій, чтобы видѣть, какъ естественно было увлеченіе нѣмецкой философіей въ молодомъ поколѣніи тридцатыхъ годовъ. Это было высшее умственное явленіе, какое могла представить тогдашняя Европа; никакая иная система стараго и новаго времени не могла идти въ сравненіе съ этой универсальной философіей, которую, казалось, нужно было только понять и изучить, чтобы достигнуть вершины человѣческаго мышленія... Конечно, въ тогдашнихъ мнѣніяхъ учениковъ Гегеля объ его си-

въ особенности казалось неодолимимъ, прочно утвержденнымъ первенствомъ. Въ 1818 Гегель быль приглашень въ Берлинь, въ это средоточіе научной жизни, гдѣ теологія и философія, правов'ядівне и языкознаніе соперничали въ непстощимых усиліяхъ труда. Строгая серьезность этого человѣка, исполненнаго вѣры въ самого себя, преданнаго своей задачь какъ священному дълу, и неприступная носледовательность и правильность его ученія собрали здісь вокругь него всю ревностную молодежь, которой въ безурядицъ романтическихъ увлеченій требовалась цыльтельная дисциплина ума, или требовалось философское освящение ея спеціальной науки, или спасительное убъжище изъ безотрадной общественной жизни. Защита и благоволеніе властей къ учителю и ученикамъ еще больше увеличивали вліяніе ученія: опо сдълалось модой для дилеттантовъ, обязанностью для вступавшихъ на службу, необходимостью для искавшаго занятій. Около того времени, когда возникли Berliner Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik (1872), передовая школа, подъ начальствомъ нѣсколькихъ старшихъ подмастерьевъ, расположилась около предводителя, какъ завоевательное войско, и, часто не ушедши дальше формуль тарабарскаго техническаго языка, проповъдывала міру, что эта философія можеть дать все: искусство и науку, истинную церковь и истинное государство. Въ чрезвичайно обширномъ кругу любознательныхъ ученыхъ, серьезныхъ чиновниковъ, даже образованныхъ дёловыхъ бюргеровъ въ Германіи эта школа распространила чувство обязанности, необходимости поладить съ этой новой върой; школа старалась разъяснить смыслъ ученія даже нъкоторымъ французамъ, которые увидъли въ Гегелъ-Спинозу, помноженнаго на Аристотеля, и видъли его на вершинъ пирамиды, которую складывала вся наука въ нослъднія три стольтія. За учителемь была признана слава, что онь въ своей системь какъ бы силелъ въ искусную ткань всв нити современнаго образованія, что онъ украсиль ее всёми драгоценностями и достоинствами науки того поколенія, что онъ подчиниль своей системь умственную работу классического періода нымецкой литературы, что онъ собраль въ ней просвътленное чувство, живое наблюдение, смълое мышление, просвъщение и всемірную образованность, всь илоды этого богатаго времени, что опъ, казалось, далъ ивмецкой умственной жизни мъсто отдыха, откуда она увидъла твердую ціль, а по митию самой школы—прочное завершеніе діла. Потому что это ученіе иміло, кажется, притязаніе—положить все будущее въ оковы своей системы: оно говорило, что міровой духъ достигь своей цели: оно утверждало, что оно завершило борьбу конечнаго сознанія съ абсолютнымь, борьбу, наполняющую всю петорію философіи, - что оно соединило въ себт результаты встхъ прежнихъ системъ, которыя были простыми ступенями единой истины.—что оно примирило вев мивнія, принцины и противорфчія, — что послф столькихъ испробованныхъ формъ нашло послфднюю, абсолютную форму, въ которой (послъ того какъ Шеллингъ указалъ абсолютное

стемъ было большое заблужденіе; но тѣмъ не менѣе система имѣла законныя права на свою славу, и въ свомъ смыслѣ была дѣйствительно завершающимъ явленіемъ въ тогдашней наукѣ...

Введеніе Гегелевой философіи было дѣломъ Станкевича, извѣстнаго даровитаго юноши, которому вообще принадлежало большое умственное и нравственное вліяніе въ молодомъ кружкѣ. Его имя въ особенности связано съ развитіемъ Бѣлинскаго и потомъ Грановскаго. Гегелева философія стала всепоглощающимъ интересомъ. Друзья Станкевича, посвященные имъ въ философію Гегеля, увлеклись ею какъ откровеніемъ науки. Она была постояннымъ предметомъ ихъ бесѣдъ и горячихъ споровъ. По разсказамъ современника, — "нѣтъ параграфа во всѣхъ трехъ частяхъ Логики, въ двухъ Эстетики, Энциклопедіи и пр., который бы не былъ взятъ отчаянными спорами нѣсколькихъ ночей. Люди, любившіе другъ друга, расходились на цѣлыя недѣли, не согласившись въ опредѣленіи "перехватывающаго духа", принимали за обиды мнѣнія объ "абсолютной личности" и о ея по-себъ бытіи. Всѣ ничтожнѣйшія брошюры, выходившія въ Берлинѣ и другихъ

содержаніе философіи) метода становится тождественна съ содержаніемъ, любовь къ знанію становится дібствительным знаніемь, любовь къ мудрости ділается мудростью. Въ то время не стали бы слушать человѣка, который бы сталъ напоминать школѣ собственныя слова учителя, который самъ признавался, что какая бы то ни было философія никогда не можеть выдти изъ своего настоящаго міра. Тогда не стали бы слушать человъка, который бы предостерегаль отъ исключительнаго признанія какойнибудь одной системы, съ той точки зранія, что разнообразіе формъ и смана представленій въ этомъ мір'є есть условіе его существованія, и что притязаніе найти середнну этихъ противоположностей, спокойствіе этихъ колебаній, чтобы дать одному опредъленному представленію абсолютное, а не относительное достоинство, - есть заблужденіе, исполненіе котораго означало бы ступень къ смерти въ вещахъ и пораженіе всьхъ духовныхъ силь. Тогда не стали бы слушать человька, который выразиль бы сомивніе въ томъ, удобно ли предпринять такое всеобъемлющее метафизическое зданіе именно въ то время, когда при совершенно новомъ разділеніи труда и болье глубокомъ вниманіи во всьхъ отрасляхь умственной діятельности совершался всеобщій неревороть, который не благопріятствоваль какому-нибудь завершенію знанія, нотому что онъ скоръе быль началомь совершенно новаго рода научнаго изследованія. Этого инмба непогрешниости не могло разсенть то обстоятельство, что это, забывшее о времени, философское рицарство во многихъ изъ своихъ смізыхъ предположеній, — какъ, напр., въ догадкахъ Гегеля о разстояніи планетъ, или въ его доказательствъ старости міра, -- потериъло донъ-кихотскія пораженія. или что спеціалисты паходили въ частныхъ развитіяхъ системы источники и результаты поставленными вавывороть. Тогда стали бы смёнться надъ челонёкомъ, который усумнился бы, не разделить ли и эта философія недолговечную судьбу всехъ явившихся нь носледнее время системь, и это умственное господство, установленное въ нору удаленія отъ безотрадной современной исторіи, не распадется ли въ ту минуту, когда болье знаменательный чась ударить на великихъ часахъ времени?" Gervinus, Gesch. des neunz. Jahrh. VIII, crp. 24-27.

губернскихъ и увздныхъ городахъ нвмецкой философіи, гдв только упоминалось о Гегелв, выписывались, зачитывались до дыръ, до пятенъ, до паденія листовъ въ нъсколько дней"... Русскіе гегеліанцы устроили себ'ь особенный языкъ: "они не переводили на русское, а перекладывали цёликомъ, да еще для большей легкости оставляя всв латинскія слова in crudo, давая имъ православныя окончанія и семь русскихъ падежей"... Понятно, что на первыхъ же порахъ стали сказываться и невыгодныя стороны ухищренной философской отвлеченности. "Рядомъ съ испорченнымъ языкомъ шла другая ошибка болъе глубокая. Молодые философы наши испортили себъ не однъ фразы, но и пониманье: отношение къ жизни, къ дъйствительности сдълалось школьное, книжное; это было то ученое пониманье простыхъ вещей, надъ которымъ такъ геніально смѣялся Гёте въ своемъ разговорѣ Мефистофеля со студентомъ. Все въ самомъ дълъ непосредственное, всякое простое чувство было возводимо въ отвлеченныя категоріи и возвращалось оттуда безъ капли живой крови, бледной алгебраической тънью. Во всемъ этомъ была своего рода наивность, потому что все это было совершенно искренно. Человъкъ, который шелъ гулять въ Сокольники, шелъ для того, чтобы отдаваться пантеистическому чувству своего единства съ космосомъ, и если ему попадался по дорогѣ какой-нибудь солдатъ подъ хмѣлькомъ или баба, вступившая въ разговоръ, философъ не просто говорилъ съ ними, но определялъ субстанцію народную въ ея непосредственномъ и случайномъ явленіи. Самая слеза, навертывавшаяся на въкахъ, была строго отнесена къ своему порядку, къ "гемюту" или къ "трагическому въ сердцъ"... То же въ искусствъ. Знаніе Гёте, особенно второй части Фауста (оттого ли, что она хуже первой, или оттого, что трудне ея) было столько же обязательно, какъ имъть платье. Философія музыки была на первомъ планъ. Разумъется, о Россини и не говорили, къ Моцарту были снисходительны, хотя и находили его дътскимъ и бъднымъ, за то производили философскія слъдствія надъ каждымъ аккордомъ Бетховена... Наравнъ съ итальянской музыкой дълила опалу французская литература и вообще все французское, а по дорогѣ и все политическое".

Это крайне идеалистическое настроеніе не могло удержаться надолго въ людяхъ съ такимъ живымъ талантомъ и дѣятельной мыслью, какъ были люди этого кружка, и въ особенности Бѣлинскій. Впослѣдствіи, они освободились отъ этого настроенія. Но и на этой степени идеализмъ молодыхъ гегеліанцевъ, въ его болѣе серьезныхъ примѣненіяхъ, былъ новостью и успѣхомъ въ

литературных понятіях. Новыя философскія изученія устраняли съ перваго раза ту произвольную неопредѣленность, почти безсодержательность романтических теорій, которая господствовала въ поэзіи и критикъ предыдущаго покольнія, и въ первый разъ дали возможность опредѣленной и раціональной критики. Подъ внушеніемъ идей этого перваго періода Бѣлинскій написалъ знаменитыя "Литературныя Мечтанія" (1834), въ которыхъ, съ этой новой точки зрѣнія, онъ отрицалъ у насъ существованіе настоящей литературы и опредѣлилъ, чѣмъ должна быть литература, заслуживающая этого имени. Эта обширная статья, написанная съ большимъ одушевленіемъ, была достойнымъ началомъ его критическаго поприща 1).

Не будемъ пересказывать подробностей того, какъ постепенно складывались мивнія Бѣлинскаго <sup>2</sup>). На пути своего развитія онъ проходиль нѣсколько различныхъ ступеней. Его противники, и въ сороковыхъ годахъ, и въ семидесятыхъ, много разъ принимались обвинять Бѣлинскаго въ отсутствіи прочныхъ убѣжденій, въ легкомысленной и быстрой перемѣнѣ взглядовъ: говорили, будто бы онъ "внезапно" измѣнялъ свои мнѣнія о "самыхъ высокихъ предметахъ человѣческаго вѣдѣнія", изъ одной крайности впадалъ въ другую, дѣлаясь, напримѣръ, изъ "пламеннаго христіанина — отчаяннымъ (?) безбожникомъ и пропагандистомъ" <sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> У насъ нътъ литературы, -- говоритъ онъ въ концъ статън, -- я повторяю это съ восторгомъ, съ наслаждениемъ, ибо въ сей истинъ вижу залогъ нашихъ будущихъ успъховъ". Въ этихъ словахъ сказана основная мысль статьи, и Бълинскій быль конечно правь, видя въ ясномъ сознаніи б'ёдности литературы залогь ея будущаго успъха. "Присмотритесь хорошенько къ ходу нашего общества, - продолжаетъ онъ-и вы согласитесь, что я правъ. Посмотрите, какъ новое поколеніе, разочаровавшись въ гепіальности и безсмертіи нашихъ литературныхъ произведеній, вмѣсто того, чтобы выдавать въ свътъ недозрълыя творенія, съ жадностью предается изученію наукъ и черпаетъ живую воду просвѣщенія въ самомъ источникъ. Въкъ ребячества проходить видимо. И дай Богь, чтобы онь прошель скорфе. Но еще болфе, дай Богь, чтобы поскорфе всф разувфрились въ нашемъ литературномъ богатствф! Благородная нищета лучше мечтательнаго богатства! Придеть время-просвъщение разольется въ Россіи широкимъ потокомъ, умственная физіономія народа выяснится и тогда наши художники и писатели будуть на все свои произведенія налагать печать русскаго духа. Но теперь памъ нужно ученье! ученье! ученье! "... Сочин. Бълинскаго, т. І, стр. 130-131.

<sup>2)</sup> Объ этомъ см. вообще "Очерки Гоголевскаго періода", "Современникъ" 1855— 1856; Апненкова, "Замѣчательное десятилѣтіе" (1838—1848), и біографію Станкевича въ "Воспом. и критическихъ очеркахъ", т. ПІ, Сиб. 1881, и въ моей книгѣ: "Жизнъ и переписка Бѣлипскаго", Спб. 1876.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Такія слова находятся въ поздивищихъ обвиненіяхъ Погодина, который, по собственнымъ словамъ его, "задинмъ числомъ" припялся обличать Бѣлинскаго: въ прежнее время можно было рисковать очень суровымъ отпоромъ со стороны обличаемаго.

Въ разныхъ видахъ, эта тема много разъ повторялась въ литературъ. Но насколько правды въ этихъ обвиненіяхъ? Бълинскій, дъйствительно, въ разное время имълъ весьма несходныя миънія о "самыхъ важныхъ" предметахъ человъческаго въдънія; иногда могло казаться, что перемёна мнёній совершалась довольно скоро (увидимъ, дальше, почему это могло казаться), -- но только по неразумънію, пристрастію, или злому намъренію можно говорить о "неосновательной" измънчивости его мнъній. Самъ Бълинскій совершенно върно указалъ причину измънчивости своихъ мнъній, когда на подобныя обвиненія славянофильскаго писателя (М... 3... К...) отвъчалъ, что вопросъ о томъ, сообразна ли съ способностью страстнаго, глубокаго убъжденія способность измънять его, "давно ръшенъ для всъхъ тъхъ, кто любитъ истину больше себя и всегда готовъ пожертвовать ей своимъ самолюбіемъ"... Бълинскому дъйствительно приходилось жертвовать и самолюбіемъ, и тяжело выносить воспоминание о прежнемъ заблуждении. Такъ было, напримъръ, съ извъстной статьей о "Бородинской годовщинъ " 1). Когда говорятъ теперь объ измънчивости мнъній Бълинскаго, то берутъ обыкновенно его мнжнія тридцатыхъ годовъ и ставять рядомь мижнія конца сороковыхь; — но въ томь и дело, что между этими крайними пунктами прошелъ цёлый періодъ развитія, смѣна нѣсколькихъ послѣдовательныхъ ступеней, которыя совершенно объясняють окончательный результать. Нъсколько внимательное наблюдение этого періода могло бы показать, что сміна совершалась нисколько не произвольно, и напротивъ очень естественно и съ такою постепенностью, что, читая статьи одну за другой, въ хронологическомъ порядкъ, трудно замътить перерывъ, -- какъ это было уже давно указано однимъ изъ критиковъ Бълинскаго. Самый замътный перерывъ въ понятіяхъ Бълинскаго произошелъ послѣ упомянутой статьи о "Бородинской годовщинъ , --- но и это объясняется обстоятельствами дъла. Бълинскій быль не измънчивь, а напротивъ крайне упоренъ въ тъхъ мнъніяхъ, которыя казались ему правильными; но, съ другой стороны, если ему доказывали или онъ самъ убъждался, что его взглядъ былъ ошибоченъ, онъ не лицемърилъ, не прибъгалъ къ столь обыкновеннымъ уловкамъ сохранить хоть наружную правоту, и открыто сознавался въ заблужденіи. Статья о "Бородинской годовщинъ", какъ разсказываютъ современники, была написана именно въ пору крайняго увлеченія, когда онъ, раздраженный ръзкимъ противоръчіемъ другихъ, еще сильнъе, въ

¹) 1839 r.

послѣднее опроверженіе противниковъ и въ досадѣ на нихъ, высказалъ свои понятія: но противорѣчія, имъ слышанныя, запали въ его мысль, онъ обдумалъ ихъ, и мнѣнія противника, наконецъ, побѣдили его упорство. Потомъ онъ самъ искалъ случая, чтобы сознаться въ томъ передъ самимъ противникомъ.

Бѣлинскій быль журналисть; по природѣ, это быль человѣкъ, глубоко дорожившій правдой и потому стремившійся высказываться, убъждать, дъйствовать на другихъ; въ теченіе своего поприща онъ высказывался постоянно, такъ что въ его сочиненіяхъ отразился и сохранился весь процессъ его внутренняго развитія, всѣ его ступени, - отдѣльно каждая очень не похожія одна на другую. Но только люди, не испытавшіе на себъ этого процесса, не имъющіе понятія о борьбъ съ сомнъніемъ, могутъ видёть въ этомъ отсутствіе серьезности. Подобныя обвиненія особенно безсмысленны со стороны людей, для которыхъ убъжденіе не существуеть или бываеть діломъ практическаго разсчета. "Средній человъкъ", который сегодня — благонамъреннъйшій консерваторъ, завтра -- застольный либералъ, послъ завтра -- обскуранть, вообще не понимаеть, какъ можеть другой человъкъ измънять свои мивнія не по тонкимъ соображеніямъ обстоятельствъ, а только по внушенію собственной мысли и чувства, какъ для него бываеть дъломь совисти — отказаться оть прежняго мнънія, когда ошибочность его будетъ доказана. Для людей, не безпокоющихъ себя особыми заботами объ истинъ, непонятно, что сомнъніе можеть простираться на самые важные предметы человъческого въдънія и что только имъ достигается сознаніе: благочестиво осуждая сомнъвающихся, они забывали, что сомнъніе - вовсе не выгодное занятіе, потому что легко могло даже навлекать большія практическія неудобства... Исторія мніній Білинскаго именно любопытна какъ исторія развитія понятій, въ тогдашнихъ условіяхъ нашей образованности, у человъка даровитаго, проникнутаго горячимъ желаніемъ истины и общественнаго блага, и который, начавши признаніемъ даннаго порядка вещей, мало-помалу путемъ размышленія и жизненнаго опыта приходилъ къ его отрицанію и стремился къ инымъ идеаламъ. Чего стоило Бѣлинскому это развитіе, объ этомъ онъ намекаетъ самъ, отвѣчая славянофильскому критику М... З... К... на обвиненія въ легкой перемънчивости его мнъній. Мы указывали сейчасъ эти слова; прибавимъ теперь заключение: "Что касается до вопроса, сообразна ли съ способностью страстнаго, глубокаго убъжденія способность измѣнять его, онъ давно рѣшенъ для всѣхъ тѣхъ, кто любить истину больше себя и всегда готовъ пожертвовать ей

своимъ самолюбіемъ, откровенно признаваясь, что онь, какъ и другіе, можетъ ошибаться и заблуждаться. Для того же, чтобъ върно судить, легко ли отдѣлывался такой человѣкъ отъ убѣжденій, которыя уже не удовлетворяли его, и переходилъ къ новымъ. или это всегда бывало для него бользненнымъ процессомъ, стоило ему горъкихъ разочарованій, тяжелыхъ сомивній, мучительной тоски, для того, чтобы судить объ этомъ, прежде всего надо быть увѣреннымъ въ своемъ безпристрастіи и добросовѣстности"... 1).

Должно замътить, что это постепенное видоизмънение и окончательное образованіе взглядовъ Бѣлинскаго не было только его личной исключительной исторіей, но принадлежало, въ большей или меньшей степени, всему кругу, съ которымъ онъ дёлилъ свое развитіе. Всѣ люди этого круга (за исключеніемъ двухътрехъ, имъвшихъ свой особый путь развитія) начинали отвлеченной философіей, полнымъ консерватизмомъ или безучастіемъ въ общественныхъ вопросахъ, и всв пришли потомъ къ тому же критическому пониманію тогдашней общественности. Бълинскаго отличала только энергія, которую онъ вносиль въ дёло своихъ убъжденій, страстное увлеченіе тъмъ, что казалось ему истиной, неспособность останавливаться на полдорог в между двумя разными точками зрѣнія, — какъ это бываетъ у большинства. Наконецъ, у Бълинскаго вся эта исторія была на виду; по самому характеру его деятельности она высказалась съ первой исходной точки до последняго результата, — когда у другихъ она проходила незамѣтно.

Путь развитія быль вмѣстѣ съ тѣмъ и очень естественный. Бѣлинскій и его друзья не могли остановиться на ихъ первой философско-идеалистической точкѣ зрѣнія. "Псключительно умозрительное направленіе, — справедливо замѣчаетъ свидѣтель той 
эпохи, — совершенно противоположно русскому характеру:... русскій духъ переработалъ Гегелево ученіе, и наша живая натура, 
несмотря на всѣ постриженія въ философскіе монахи, беретъ 
свое". Различныя обстоятельства содѣйствовали тому, что отвлеченная мысль стала сближаться съ дѣйствительностью и принимать иное направленіе.

Изъ своей философской школы Бѣлинскій вынесъ хорошую логическую дисциплину, опредъленныя и широкія воззрѣнія на литературу; собственный критическій тактъ, замѣчательнымъ достоинствамъ котораго отдавали и теперь отдаютъ справедливость

<sup>1)</sup> Сочиненія, XI, стр. 257—258.

сами его противники, уже рано доставляль ему върную точку зрънія на произведенія литературы. По этимъ теоретическимъ пріемамъ, онъ стоялъ уже гораздо выше старыхъ романтиковъ; и его понятія общественныя оставались строго консервативными, въ силу извъстныхъ толкованій Гегелевой философіи, изъ которыхъ выводилось оправданіе существующаго. Съ этими взглядами Бълинскій явился еще и въ первыхъ статьяхъ "Отечественныхъ Записокъ", гдъ эта точка зрънія была доведена до послъдняго предъла, за которымъ послъдовалъ упомянутый выше поворотъ.

Бълнискій не могъ долго оставаться при этихъ мифиіяхъ. Прежде всего, собственное размышленіе не дало Бѣлинскому остановиться на "примиренін", которому онъ могъ еще предаваться въ пору юношескаго оптимизма и подъ вліяніемъ мягкой, идеалистической по преимуществу природы Станкевича. Та "дъйствительность", которую теперь они толковали теоретически, должна была выисняться при каждой встрече съ практическою жизнью, и Бълинскому должны были бросаться въ глаза неодолимыя препятствія къ примиренію этой действительности съ разумностью. Бѣлипскій, усвоивши себѣ положенія Гегелевой философіи (хотя, не зная по-нѣмецки, узнавалъ ее изъ вторыхъ рукъ), былъ въ особенности чутокъ къ слабымъ сторонамъ этой философіи. Современникъ разсказываетъ такой примеръ. "Однажды, проспоривши целые часы противъ боязливаго паптеизма берлиндевъ, Белинскій всталь и сказаль своимъ дрожащимъ и прерывающимся голосомъ: "Вы хотите увърить меня, что цъль человъка - привести абсолютный духъ къ сознанію самого себя, и вы довольствуетесь этою ролью; что касается до меня, я не такъ глупъ, чтобы служить покорнымъ оружіемъ кому то бы то ни было. Если я думаю, страдаю, я думаю и страдаю для себя. Вашъ абсолютный духъ, если онъ существуетъ, мнъ чуждъ. Мнъ нътъ до него дъла, потому что у меня пѣтъ съ нимъ ничего общаго"... Съ тѣхъ норъ, - прибавляетъ тотъ же современникъ, - какъ начали проновъдывать нелъпость дуализма, первый даровитый человъкъ, занявшійся у пасъ нѣмецкой философіей, замѣтилъ, что она--реалистическая только на словахъ, что въ сущности опа оставалась... монастыремъ, куда люди бъжали отъ міра, чтобы погрузиться въ отвлеченности".

Жизненный опыть рапо сталь указывать Бѣлинскому ту тяжелую сторону дѣйствительности, которая не легко поддается теоретическимъ примиреніямъ. Еще мальчикомъ онъ узналъ на сеоъ тягость семейнаго деспотизма, въ провинціальномъ захо-

лусть видълъ немало темныхъ сторонъ русской жизни, видълъ ту настоящую дъйствительность, правдивое изображение которой въ литературъ онъ встрътилъ потомъ какъ первый залогъ зрълости литературы. По разсказамъ извъстно, что еще будучи студентомъ, онъ написалъ драму, въ которой выведены были сцены кръпостного права и гдъ между прочимъ слуга убиваетъ своего господина: какъ говорятъ, эта драма, представленная Бълинскимъ въ университетскій совътъ, послужила поводомъ къ различнымъ притъсненіямъ и, наконецъ, къ исключенію Бълинскаго изъ университета.

Съ перевздомъ въ Петербургъ, мнвнія Белинскаго объ общественныхъ предметахъ стали въ особенности измѣняться въ томъ смыслѣ, какой они окончательно приняли въ послѣдніе годы. Петербургъ имѣлъ на него отрезвляющее дѣйствіе отъ самообольщенія теоретическими построеніями: впечатлѣнія "дѣйствительности" были здѣсь особенно близки, и надо было быть особенно расположену обманывать себя, чтобы не принять этихъ впечатлѣній и остаться на прежней идеалистической точкѣ зрѣнія. Журнальная дѣятельность указала ему и оборотную сторону оффиціальнаго просвѣщенія, на которое онъ нѣкогда возлагалъ свои надежды...

Въ реалистическихъ взглядахъ утверждало его и наблюденіе литературы. Въ одной изъ самыхъ первыхъ своихъ статей (о русской повъсти и повъстяхъ Гоголя) Бълинскій высоко поставилъ Гоголя, какъ писателя, начинающаго новый періодъ литературы. Появленіе "Мертвыхъ Душъ" завершило кругъ произведеній Гоголя, съ которыми дъйствительно вошелъ въ литературу новый элементъ: имъ, безъ сомнънія, принадлежало большое вліяніе и въ образованіи тъхъ общественныхъ взглядовъ, которые въ послъдніе годы одушевляли критику Бълинскаго. Замъчено было, что параллельно съ тъмъ, какъ развивалась дъятельность Гоголя, происходило измѣненіе въ отзывахъ Бѣлинскаго о состояніи нашей литературы: онъ больше и больше покидаетъ отрицаніе нашей литературы, наследованное отъ Надеждина, и переходитъ къ убъжденію, что у насъ есть или начинается дъйствительная литература, у которой есть свое развитіе и исторія: онъ находитъ въ литературъ серьезный общественный смыслъ, и рядомъ съ этимъ покидаетъ теорію чистаго искусства. Содержаніе сочиненій Гоголя было таково, что иллюзіи относительно "дѣйствительности" были невозможны, и Бълинскій въ своей критикъ приходилъ къ такъ - называемому отрицательному общественному направленію совершенно параллельно съ тѣмъ, что дѣлалось тогда въ самой поэтической литературѣ.

Но были и болье прямыя вліянія, дъйствовавшія на образь мыслей Бълинскаго: они выходили изъ среды самого кружка, въ его послъднемъ составъ.

Въ то первое время, когда собирались вокругъ Станкевича молодые любители философіи, въ другомъ кружкѣ ихъ сверстниковъ зарождалось другое направленіе, также теоретическое и идеальное, но съ перваго раза обратившееся къ вопросамъ иного характера. Это направленіе, представителями котораго были Герценъ и Огаревъ, и особенно первый, было, какъ и направленіе Станкевича, результатомъ и домашнихъ условій, и вліяній европейской литературы: и неясные въ началь, инстинктивно-понятые отголоски движенія двадцатыхъ годовъ, и поэзія Шиллера, и новъйшая нолитическая и соціальная литература (но не германская философія) положили основаніе образу мыслей, несходному съ интересами кружка Станкевича и направленвому всего болже на предметы политическіе. Но когда люди обоихъ этихъ направленій встрътились (нъсколько позднъе, около 1840 года) и, начавши спорами, успъли отчасти объяснить себя другъ другу, то оказалось, что въ ихъ стремленіяхъ было много родственнаго, что вскоръ и сблизило ихъ до дружескихъ отношеній и наконецъ до полнаго согласія общихъ взглядовъ. Одни поступились философскимъ идеализмомъ, другіе принялись съ своей стороны за Гегеля и научились философскому методу, и для обоихъ обозначилась одна общая цъль --- ввести въ литературу и въ умы общества тѣ идеи, къ которымъ они приходили изученіемъ европейской образованности.

Развитіе Герцена было самобытно и исключительно, какъ была самобытна его высоко-даровитая природа. Не повторяя извъстныхъ фактовъ его біографіи и его собственныхъ разъясненій, довольно замѣтить, что сильный умъ, блестящій талантъ писателя и рѣдкое остроуміе соединялись въ немъ съ обширнымъ образованіемъ, — качества, которыя потомъ нашли успѣхъ и признаніе въ европейской литературѣ 1). Съ самаго начала его сознательной жизни, мысли его получили политическое направленіе въ смыслѣ самаго рѣшительнаго либерализма: опъ изъ дома вынесъ вражду къ крѣпостному праву, а затѣмъ и отрицаніе цѣлой общественности того времени. Конечно, онъ могъ только отчасти высказывать въ литературѣ свой взглядъ на вещи, но въ его произ-

<sup>1)</sup> Ср. его біографію, паписанную Альтгаузомь, въ Unsere Zeit, 1872.

веденіяхъ всегда слышалась свъжая освободительная струя, возбужденіе къ критикъ, вражда къ застою, обскурантизму и общественной несправедливости. Его остроумная, живописная, топкая манера съ перваго раза дала большую популярность выбранному имъ псевдониму. Его эпциклопедическая образованность дълала его сочиненія прекраснымъ воспитательнымъ средствомъ для умовъ, въ которыхъ была потребность живого знанія. На Бѣлинскаго онъ имълъ несомивниое вліяніе, противодыйствуя крайностямъ его пдеализма: статья о "Бородинской годовщинъ" поссорила ихъ, но вскоръ, когда самъ Бълинскій увидълъ свою ошибку и свое странное положение, они тъмъ больше сблизились. Ихъ соединялъ одинаковый энтузіазмъ; но Герценъ далеко превосходилъ его своимъ многосторониимъ образованиемъ, знакомствомъ съ новъйшей исторіей и новъйшей литературой, и въ этомъ отношеніи, кажется, не мало помогалъ Бълипскому. Если не ощибаемся, онъ между прочимъ указалъ Бълипскому звачение произведений Жоржа-Занда, къ которымъ тотъ прежде относился съ большимъ предубъжденіемъ и враждой. Во внутреннихъ вопросахъ, между ними, кажется, уже скоро не было пикакихъ споровъ...

Къ концу тридцатыхъ годовъ, въ московскомъ университетъ наступаетъ новая оживленная пора, вследствіе прівзда молодыхъ профессоровъ, окончившихъ за границей свои приготовленія къ каоедръ: съ ними вошелъ въ нашу умственную жизнь новый запасъ европейскаго научнаго знанія и глубокаго интереса къ успъхамъ русскаго просвъщенія. Станкевичъ, проводившій послъдніе годы жизни за границей, умеръ въ 1841 году. Въ Москвъ образовался новый кружокъ, болъе зрълаго характера, въ которомъ собрались также прежніе друзья Станкевича. Чтобы характеризовать его, довольно назвать имя Грановскаго, который тёсно сдружился со Станкевичемъ за границей и, по собственнымъ словамъ, много занялъ отъ него въ своемъ развитіи и напоминалъ его своею мягкою, идеальною человъчностью. "Въ числъ друзей Грановскаго, — говоритъ его біографъ, — вскоръ явился человъкъ, сдълавшійся для него дорогимъ на всю его жизнь. Въ 1842 году переселился въ Москву изъ Новгорода А. И. Герценъ. Живой, умный, разнообразно образованный, полный интересовъ научныхъ и общественныхъ, даровитый и остроумный, онъ соединялъ въ себѣ все, что дѣлало его бесѣду и сообщество привлекательнымъ и живительнымъ для Грановскаго и друзей его. Тѣсный кружокъ друзей собирался часто вмѣстѣ. Каждый изъ нихъ много читалъ. Всякое значительное явленіе, къ какой бы области знанія, искусства, литературы ни принадлежало оно, было извъстно одному

изъ нихъ. Прочтепное и узнапное въ спорахъ и бесѣдахъ дѣлалось общимъ достояніемъ друзей. Рядомъ съ веселой бесѣдой,
нутками и остротами, друзья обмѣнивались мнѣніями, мыслями,
новостями. Въ частыхъ бесѣдахъ обобщались ихъ понятія и мнѣнія.
Въ этомъ кружкѣ образованныхъ и одушевленныхъ живыми интересами людей нерѣдко появлялись замѣчательнѣйшіе и даровитѣйшіе изъ нашихъ литераторовъ и артистовъ... Друзья не довольствовались наслажденіемъ мыслью и знаніемъ. Они были
дѣятельны въ той мѣрѣ, въ какой современныя условія допускали научную и литературпую дѣятельность. Иной изъ нихъ
издавалъ газету, другой переводы, третій писалъ статьи для
журнала"...

Грановскаго зналъ Бълинскій еще раньше, въ Москвъ, до отъъзда нерваго за границу. Теперешній московскій кружокъ остался въ дружескихъ связяхъ съ Бълинскимъ и послъ переъзда его въ Петербургъ: Московскій кружокъ (Герценъ, Грановскій, Кудрявцевъ, писавшій подъ псевдонимомъ Нестроева, В. Боткинъ и др.) ностоявно участвовали въ журналъ, гдъ работалъ Бълинскій, — спачала въ "Отечественныхъ Запискахъ", потомъ въ "Современникъ". Эти силы дъйствовали въ одномъ общемъ направленін: всѣ, болѣе или менѣе воспитавшіеся въ идеальныхъ стремленіяхъ, проникнуты были желаніемъ работать для просвѣщенія и гуманности: всв одинаково понимали недостатки русскаго общества въ этомъ отношеніи и находили единственное средство для лучшаго будущаго въ широкомъ распространеніи образованія, и, въ дальнъйшей перспективъ, - убъждены были въ необходимости развить въ обществъ понятіе о необходимости болъе совершенныхъ формъ общественнаго устройства. Бълинскій, безъ сомивнія, многое заимствовалъ отъ умственной и правственной связи съ этими друзьями московскаго круга, хотя оставался своеобразенъ и независимъ. Такъ отъ вліянія Герцена въ значительной степени произошелъ его поворотъ съ консервативно-идеалистической точки зрънія и болье строгій и внимательный взглядъ па свойства нашей общественности. Отсюда шелъ новый взглядъ его на французскую литературу, противъ которой опъ былъ предубъжденъ въ прежнее время по пристрастію къ мивніямъ нвмецкой философія: такъ, онъ сталь восторженнымъ поклонникомъ художественнаго таланта и общественной тенденціи Ж. Занда. Интересъ къ современной исторіи, къ политическимъ и соціальнымъ движеніямъ европейскаго общества съ новой стороны дополнилъ и исправилъ прежиня мифин Бфлинскаго и окончательно утвердиль его понятін о томъ, что нужно для успѣховъ русской обще-

ственности и образованія... Впосл'єдствіи люди, относившіеся къ недружелюбно по старой памяти (какъ Погодинъ), называли его, съ цёлью лишняго осужденія, соціалистомъ. Собственно говоря, не было бы большой бізды, еслибы это обозначеніе было върно, - потому что весь тогдашній "соціализмъ", какой и былъ, быль не больше какъ однимъ изъ тъхъ идеальныхъ увлеченій, которыя въ особенности развиваются въ извъстные періоды, какъ необходимая потребность наполнить пустоту и бъдность общественной жизни, и въ этомъ смыслѣ совершенно законны; нашъ такъ называемый "соціализмъ" того времени, будучи невипенъ какъ чисто идеалистическая вещь, былъ столько же невиненъ и въ практически-гражданскомъ отношеніи, потому что онъ никогда не выходилъ изъ области теоретическихъ мечтаній. Что касается до Бълинскаго, то ему соціализмъ былъ извъстенъ только съ этой точки зрвнія. Въ вопросахъ внутренней жизни русскаго общества, которые все больше начинали его занимать въ послѣдніе годы, онъ довольно ясно видѣлъ положеніе вещей; его такъ называемое отрицаніе обращалось противъ самыхъ дійствительныхъ золъ нашего общественнаго и народнаго быта, противъ кръпостного права, бюрократическаго произвола, обскурантизма и т. д., и эти, слишкомъ осязательныя и слишкомъ часто напоминавшія о себъ явленія вполнъ поглощали его общественный интересъ.

Въ сороковыхъ годахъ кружокъ друзей, которые лѣтъ десять передъ тъмъ съ юношескимъ энтузіазмомъ увлекались нъмецкой философіей и были мало замѣтны въ литературѣ, еще полной романтическими преданіями, - этотъ кружокъ съ своими новыми развътвленіями, хотя все еще немногочисленный, занималь въ литературъ господствующее положение. Разнообразная дъятельность Герцена, университетское преподаваніе и историческія сочиненія Грановскаго, труды по русской исторіи Соловьева, Кавелина, Павлова. Калачова, изучение европейской нов вишей исторіи, политико-экономические интересы, изучение новой европейской литературы—въ работахъ Боткина, Кудрявцева, Влад. Милютина, Анненкова, Фролова и т. д., — все это вносило въ литературу содержаніе, полное глубокаго значенія. Эта діятельность, проникнутая однимъ общимъ характеромъ, — стремленіемъ къ просвъщенію, къ объясненію русской жизни, къ нравственному освобожденію, — съ перваго раза, какъ она могла установиться нъсколько правильно, привлекла къ себъ ту часть общества, въ которой были лучшіе задатки и въ которой подобныя стремленія еще оставались неяснымъ инстинктомъ. Бълипскому

дѣятельности принадлежала важная роль: онъ не былъ въ этомъ цѣломъ кругу господствующею личностью, — которой и вовсе не было; многимъ онъ даже обязанъ былъ другимъ, — но это былъ человѣкъ страстнаго убѣжденія, неутомимой дѣятельности, и онъ безъ сомнѣнія сдѣлалъ больше всѣхъ другихъ въ распространеніи тѣхъ понятій, которыя составляли содержаніе и особенность такъназываемаго "западнаго" направленія.

Главная сила таланта Белинскаго состояла въ живомъ повиманіи искусства, въ тонкомъ эстетическомъ чувствъ; проницательность его критики много разъ замфчательнымъ образомъ оправдывалась. Главная заслуга Бълинскаго—созданіе русской критики, и вмъстъ — эстетической исторіи литературы. Съ первой статьи, которою онъ началъ свое критическое поприще, онъ установляетъ теоретическія понятія о литератур'в, изъ которыхъ, путемъ последовательнаго развитія, образовались его позднейшіе взгляды. Въ своихъ эстетическихъ представленіяхъ онъ началъ съ теоріи безсознательнаго творчества, но по мфрф того, какъ спадаль философскій туманъ и разъяснялось для него жизненное назначеніе искусства, Бълинскій отклоняется отъ первоначальной точки зрънія и даетъ все больше мъста теоріи сознательнаго творчества, требованіямъ жизни и общества. Онъ понимаетъ теперь искусство уже не какъ безсознательное и эгоистическое витаніе художника, въ его исключительной сферъ, но какъ одно изъ выраженій жизни, разумѣніе которой и служеніе ей обязательны для художника, какъ для всякаго мыслящаго человъка. Цъня въ литературъ одно изъ главнъйшихъ средствъ общественнаго развитія, особенно въ тъ времена, когда только въ литературъ общественная мысль могла сколько-нибудь высказываться, - критика переходила на публицистическую почву, или, точн ве говоря, впервые поставила дъствительную задачу, предстоящую литературъ, — которая до того времени довольствовалась у насъ ролью или отвлеченной, или элементарно-дидактической, или дилеттантской. Какъ бы дальше ни совершалось движеніе, что бы ни пропов'ядывала литература, но съ тъхъ поръ она уже стояла на почвъ дъйствительныхъ интересовъ жизни, выражала существующія въ ней направленія, а не служила только одному развлеченію. Въ этомъ измѣненіи значенія литературы въ обществѣ, — большая доля заслуги принадлежала именно Бълинскому.

Дъятельность Бълинскаго въ этомъ отношеніи, и вообще дъятельность этого круга находила опору въ естественномъ возрастаніи самой литературы. Въ сороковыхъ годахъ литература представляла любопытное зрѣлище новой возникавшей жизни. Тотъ протесть противъ застоя и стъсненія образованности и общественной жизни, — къ которому приходилъ кругъ Бёлинскаго, — выражался въ то же время въ литературѣ поэтической. Когда выработывалось теоретически попятіе о необходимости реальнаго содержанія, о необходимости изученія самой жизни, объ изгнаніи романтической фантастики, -- въ нашей поэзіи являются таланты первостепенной силы, идущіе въ этомъ самомъ направленіи: Гоголь, Кольцовъ, Лермонтовъ. Всв они являются совершенно независимо одинъ отъ другого, изъ различныхъ круговъ общества, изъ разслоевъ образованія и, наконецъ, независимо отъ кри-EZIHPNI. тической школы круга Бълинскаго 1). Гоголь и Кольцовъ явились внъ всякаго вліннія европейской литературы, даже съ самымъ ограниченнымъ образованіемъ, - но это не пом'єшало ни тому, ни другому изображать народную жизнь съ такой поэзіей и нравы общества съ такою правдой, какихъ еще не видела наша литература. Здёсь являлась, наконець, та чистая дёйствительность, которой доискивалась философская теорія. Съ Гоголемъ литература окончательно становилась на ту дорогу, которой такъ долго искала ощупью, и совершенно свободная отъ чужихъ вліяній. пріобрѣтала чисто русское содержаніе. Развитіе Лермонтова шло инымъ путемъ, съ одной стороны подъ сильнымъ вліяніемъ Байрона, съ другой - въ общественномъ кругу, очень далекомъ отъ народной жизни, но несмотря на то и Лермонтовъ замъчательно угадывалъ народно-поэтические мотивы (въ "Пъснъ о Калашниковъ"), какъ тогда это удавалось одному Кольцову и какъ удавалось только очень немногимъ впоследствіи. Вместе съ темъ, во многихъ стихотвореніяхъ и въ "Геров нашего времени" онъ самыя глубокія помышленія лучшихъ умовъ своего затрогивалъ времени.

Это совпаденіе теоретическаго развитія понятій съ фактами поэтической литературы указывало, что въ этихъ явленіяхъ была глубокая историческая послідовательность. Въ самомъ ділів, среди полнаго торжества понятій оффиціальной народности, подлів той литературы, — "писанной слогомъ помадныхъ объявленій", по выраженію Гоголя, — которая доказывала, что мы живемъ въ лучшемъ изъ міровъ, являлась другая литература, которая, повиди-

<sup>1)</sup> Только Кольцовъ быль дружески связанъ съ кружкомъ Станкевича и отчасти развился подъ его вліяніемъ,—но сущность его ноэзіи образовалась раньше и самостоятельно.

мому ничёмъ не нарушая господствующаго тона, мало замётно для большинства, вносила совершенно новыя начала. Гоголь, слёдуя въ своихъ общественныхъ взглядахъ преданіямъ пушкинскаго круга, не номышляя ни о какомъ изслёдованіи существующихъ формъ, даже заискивая передъ властями, издаетъ глубокую сатиру, гдё дёйствительно сквозь смёхъ слышались слезы: противъ воли автора въ его изображеніяхъ говорило отрицаніе описываемой имъ жизни, такъ что самъ Гоголь не могъ впослёдствіи вынести этого значенія своихъ произведеній и отрекся отъ нихъ... Поэзія Лермонтова, исполненная глубокаго и сильнаго чувства, въ своемъ соприкосновеніи съ жизнью общества была только поэзія скорби, безнадежности и озлобленія. Въ его произведеніяхъ встрёчали выраженіе своего чувства тѣ "лишніе" люди, которые съ своими порывами къ общественной дёятельности, съ своими идеалами и стремленіями, даже съ своимъ образованіемъ, находили себя совершенно чужими въ господствующихъ нравахъ. Въ поэзіи Кольцова, пародная "муза" опять не имѣла никакихъ пѣсенъ для народности оффиціальной...

Общественная важность элементовъ, внесенныхъ въ литературу этими писателями, очевидная уже изъ ихъ параллельнаго и независимаго другъ отъ друга развитія, и изъ содержанія самыхъ произведеній, обнаруживалась далѣе и тѣмъ, что эти элементы послужили основаніемъ дальнѣйшаго литературнаго развитія. Къ Гоголю особенно примыкаетъ такъ-называемая "натуральная школа", которая послѣдовала его указаніямъ и стала рисовать русскую дѣйствительность, не подкрашивая ее фальшивыми красками. Лермонтовскіе мотивы въ большой степени вошли въ изображеніе типовъ новаго образованнаго поколѣнія сороковыхъ годовъ. Кольцовъ навсегда устранилъ прежнія книжныя поддѣлки народно-поэтическаго склада и указалъ, чѣмъ можетъ быть поэзія въ настоящемъ народномъ стилѣ.

быть поэзія въ настоящемъ пародномъ стиль.

"Натуральная школа" (не забудемъ, что ея послъднимъ завершеніемъ былъ тогда Тургеневъ, съ "Записками Охотника") шла по дорогь, указанной Гоголемъ, уже сознательно. Естественно, что она вызвала противъ себя вражду всъхъ старыхъ партій, между прочимъ и прежней пушкинской школы; къ ней педружелюбно отпосились и славянофилы. Однимъ непріятно было видъть въ ней несомивное развитіе гоголевской сатиры, за которой, напримъръ, ближайшіе друзья Гоголя, по всему складу своихъ понятій, не хотъли признать ея отрицательнаго значенія, или по крайней мъръ одобрить его: другимъ пепріятно было замътить очевидную связь "патуральной школы" съ образомъ мыс-

лей, отличавшимъ "западное" направленіе: въ ней, не безъ основанія, чуяли вліяніе Бѣлинскаго. Въ самомъ дѣлѣ, одной изъ главныхъ заслугъ его критики было то, что она съ перваго взгляда угадала и разъяспила все высокое значеніе Гоголя, и тѣмъ безъ сомнѣнія въ большой степени увеличила его вліяніе. Для писателей "натуральной школы" непосредственное впечатлѣніе произведеній Гоголя усиливалось всѣмъ вліяніемъ Бѣлинскаго.

Такимъ образомъ, литература и критика дъйствовали взаимно одна на другую, и литературные вопросы совершенио измънили свой характеръ. Романтические стилисты должны были сойти со сцены; явилось требование общественнаго содержания въ литературныхъ произведенияхъ, и Бълинскому почти исключительно принадлежитъ установление новыхъ литературныхъ идей. Задача писателя—не только художественная, но и общественная; онъ обязанъ служитъ лучшимъ интересамъ человъческой мысли, нравственнаго и гражданскаго достоинства въ своемъ обществъ, потому что и содержание искусства тождественно съ этими интересами. Бълинский, хотя крайне стъсненный въ своей литературной дъятельности внъшними препятствиями, успълъ выразить и утвердить новый складъ не только литературныхъ, но и общественныхъ понятий; для новыхъ поколъний онъ сталъ правственновоспитательной силой.

Изучая мивнія Белинскаго, нужно иметь въ виду, что эти мивнія въ то время не могли быть изложены съ достаточной полнотой 1); поэтому, для полнаго пониманія ихъ надо предпринять "чтеніе между строками" и дополнять критическія его мивнія теми мыслями, которыя были имъ высказаны безъ вившнихъ стесненій.

Взятая въ цѣломъ, система мнѣній Бѣлинскаго и всего круга, которому онъ принадлежалъ, была продолжающимся развитіемъ идей, появившихся въ русскомъ образованномъ обществѣ въ двадцатыхъ годахъ: это была новая ступень того же критическаго обращенія къ вопросамъ нашей внутренней жизни и того же стремленія къ формамъ общественности, болѣе совершеннымъ въ гражданскомъ смыслѣ. Посредствующимъ звеномъ между стремленіями двухъ поколѣній было "Письмо" Чаадаева; его скептицизмъ и европейскія симпатін были тѣмъ содержаніемъ, которое нужно было переработать, чтобы идти дальше. Новое направ-

<sup>1)</sup> Образчикомъ того, съ какимъ жаромъ могъ бы онъ говорить о предметахъ литературы и общественной жизни, служитъ его переписка и въ особенцости замѣ-чательное письмо къ Гоголю.

леніе, пройдя свою предварительную школу въ идеализм'в Гегелевой философін, вскор'в заявило свои общественные взгляды: достигнувъ своей зрълости, оно ръшительно покинуло дорогу оффиціальной пародности, не удовлетворяясь ея результатомъ - существовавшимъ характеромъ умственной и общественной жизни. Но дъятельность для людей этого направленія была тогда возможна исключительно въ области предметовъ и интересовъ литературныхъ; поэтому, Бълинскому оставалось бороться противъ старыхъ литературныхъ партій, олицетворявшихъ въ себ'є консервативную рутину. Господствующая система понятій оффиціальной народности не могла подлежать критикъ; въ этомъ отношении новое направленіе было совершенно связано; въ спорахъ съ старыми литературными партіями оно по необходимости должно было умалчивать объ этой сторонъ ихъ мньній, выражая только свое несочувствіе къ "квасному и кулачному патріотизму"; чисто литературная часть діятельности старых в нартій была подорвана уже вскорт новымъ направленіемъ. Главнымъ противникомъ, съ которымъ предстояло бороться, оставались славянофилы 1). Кружокъ, къ которому принадлежалъ Бфлинскій, боролся съ ними въ особенности потому, что видёлъ въ славянофильств' силу, равную себъ по умственному оружію и общимъ философскимъ основа ніямъ (другіе равны не были), но въ его мифпіяхъ видфлъ тф же начала оффиціальной народности, только въ формѣ, облеченной въ философскія доказательства, ухищренной и доктринерской.

<sup>1)</sup> Но поводу славянофильства Погодинь выставляль противь меня въ "Гражданинъ" (1873) цълый рядъ обвиненій, между прочимь въ томъ, что я то включаю въ славянофильство его, Погодина, и "Москвитянинъ", то выдъляю ихъ,—и что я не узналь литературы предмета. По самъ обвинитель, конечно, запамятоваль эту литературу, потому что выдъленіе "Москвитянина" изъ славянофильства сдълано вовсе не мпою въ нервый разъ, а гораздо ранъе,—сначала, отчасти самими настоящими славянофилами, а потомъ, между прочимъ, нъкоторыми критиками, совершенно благопріятными славянофильству.

Въ сороковыль годахъ, папротивъ, часто смѣшивали "Москвитянипъ" Погодина и Шевырева и славянофиловъ въ одну партію, по гой простой причинѣ, что въ то время отчасти не внолнѣ еще опредълилась ихъ разница, отчасти потому, что славянофилы, не имѣя собственнаго изданія, прибѣгали къ "Москвитянниу". Впослѣдствіи, чтобы высказываться безъ чужихъ дополненій, славянофилы начали издавать свои "Сборныки".

А существенная разница между ними, говоря вкратцѣ, была та, что въ понятияхъ "Москвитянина" было гораздо больше лести оффиціальной народности (или казенной, какъ разъясиялъ Погодинъ,—вее равно), чѣмъ славянофилы считали приличнымъ, и что въ "Москвитяннивъ" былъ еще особый, такъ сказать, юродивый элементъ (опровержение системы Конерника и т. п.), котораго славянофилы также удалялисъ.

Выше мы имѣли случай упоминать, какъ легко было въ сороковыхъ годахъ смѣшивать славянофильство съ миѣніями Погодина и Шевырева; иногда славянофилы вступали въ "Москвитянинъ", не отказываясь отъ солидарпости съ его другими миѣніями. Понятно, что большинство читателей въ то время совершенио ихъ смѣшивало, и критика не могла не трактовать ихъ вмѣстѣ. Но положеніе круга Бѣлинскаго въ этомъ спорѣ было далеко не благопріятное: ихъ противники являлись въ слишкомъ тѣсномъ союзѣ съ понятіями, до которыхъ нельзя было касаться.

Сноръ, происходившій между двумя сторонами, представляль собой, въ сущности, давнее историческое столкновение двухъ началь, которыя можно опредълить какъ консервативное преданіе и потребность прогресса, какъ національную исключительность и стремленіе къ усвоенію европейской образованности. Теперь этотъ споръ велся въ области теоретическихъ понятій, до которыхъ достигъ небольшой слой наиболье образованныхъ людей. Объ стороны исходили изъ однихъ первоначальныхъ философскихъ изученій. Философія Гегеля была такъ абстрактна, что изъ нея, въ практическомъ примънении, можно было извлекать самые несходные выводы. Славянофилы выводили изъ нея свое ученіе въ духъ правой стороны Гегелевой школы; ихъ противники, отчасти наскучивъ философской казуистикой, отчасти подъ вліяніемъ другого порядка идей, вынесеннаго изъ общественно-политическихъ изученій, — отвергли ея консервативные выводы и развивали ея основанія дальше въ томъ духѣ, въ какомъ стали излагать это ученіе въ самой Германіи наиболье смылые послыдователи школы. . (Образчикомъ остаются, напр., извъстныя герценовскія "Письма объ изученіи природы",—въ которыхъ многія страницы написаны какъ будто теперь какимъ-нибудь изъ писателей, основывающихъ философію на началахъ естествознанія). Разница въ пріемахъ философскаго разсужденія, естественно, сопровождалась разницей, даже противоположностью въ выводахъ-во всей системъ мнъній. Славянофилы и кругъ друзей Бълинскаго разошлись и въ теологіи, и въ исторіи, и въ понятіяхъ общественныхъ.

Мы видѣли, въ какомъ духѣ славянофилы развивали свою теологическую систему. Для ихъ противниковъ эта аргументація не была убѣдительна ни въ теоретической, ни въ исторической части 1). Относительно первой противники славянофильства стояли

<sup>1)</sup> Понятно, что здѣсь рѣчь идеть не объ однихъ печатныхъ разсужденіяхъ сторонъ. Въ печати прямая постановка этихъ вопросовъ была тогда немыслима. Но по временамъ противники встрѣчались, и печатную полемику замѣняли устныя бесѣды и препирательства,—изъ которыхъ кое-что проскользало и въ литературу.

на совершенно иной точкъ зрънія: чистому супранатурализму славянофиловъ они противопоставили бы право свободнаго изследованія; теологической теоріи, которой принудительность возмущала въ нихъ самые глубокіе инстинкты ума и чувства, противопоставили бы "молодыхъ гегеліанцевъ", раціоналистовъ, тюбингенскую школу. Даже для тъхъ членовъ круга, которые сами отличались религіознымъ идеализмомъ, какъ Грановскій, не имъла ничего сочувственнаго догматика славянофиловъ, на которой они утверждали самыя важныя положенія объ исторіи и цивилизацін запада и востока, и которая въ девятнадцатомъ стольтіи хотъла сохранить значеніе, принадлежавшее ей въ десятомъ въкъ. Дъленіе человъческой цивилизаціи на два развитія, по раздвоенію догматики, было невообразимо для противниковъ славянофильства, по всемь ихъ историческимъ понятіямъ. Въ міре византійскомъ, поставленномъ такъ высоко славянофилами, они видъли только застой и упадокъ. Если русскому народу не приходились духъ и формы Запада, — спрашивали они, — то что же общаго имълъ русскій народъ съ жизнью византійской? Гдѣ была органическая связь между славянами, варварами отъ молодости, и греками, варварами отъ дряхлости? И что такое Византія, какъ не тотъ же Римъ, но Римъ временъ упадка, безъ славныхъ воспоминаній, безъ раскаянія? Въ теологическомъ устройствъ Византіи они видъли тотъ же существенный характеръ, какъ въ западномъ міръ, только болье вялый и апатическій; въ ея устройствь гражданскомъ-только неограниченный деспотизмъ и страдательное повиповепіе, поглощеніе личности государствомъ, государства императоромъ. Южные славяне были въ продолжительныхъ и тъсныхъ связяхъ съ этой Византіей: что же они изъ этого вынесли? Гдф цивилизующая сила византійскаго принципа, у самихъ грековъ, и у всъхъ тъхъ народовъ, которые принимали этотъ принципъ?

Такимъ образомъ, несогласіе мнѣній распространялось и на историческую часть вопроса. Какъ славянофилы восхваляли древнюю Русь, такъ ихъ противники считали русскую старину, періодъ господства византійскихъ заимствованій, — временемъ патріархальнаго деспотизма и невѣжества, для заключенія котораго необходима была реформа. Бѣлинскій и его друзья не убѣждались контрастомъ греко-славянской и западной цивилизаціи, который выставляло славянофильство: съ одной сторопы, опи искали и не находили тѣхъ великихъ истинъ, которыя предполагались въ древнерусской цивилизаціи, и находили только развитіе внѣшней силы въ Московскомъ царствѣ, византійско-восточнаго склада, и нравы, описанные Котошихинымъ; съ другой, удивлялись, какъ славяно-

фильство могло такъ легко и странно относиться къ тому, что выработано умственной и политической исторіей Европы... Наконецъ, они только смѣялись надъ тѣмъ, какъ близкій по духу славянофиламъ "Москвитянинъ", особенно устами Шевырева, обличалъ "развратъ мышленія" и безстыдство знанія", овладѣвшіе Европой...

Противъ писателей "западнаго" направленія, и противъ Бѣлинскаго особенно, не разъ впоследстви выставляемы были обвиненія въ этомъ пренебреженіи къ древней Руси и непониманіи ея, въ такомъ же непониманіи и несправедливомъ отношеніи къ народной поэзіи, къ возникавшей малорусской литературь, наконецъ, къ цълому славянскому міру; рядомъ съ этимъ винили ихъ въ крайнемъ поклоненіи Петру Великому, реформъ, государственному началу (даже въ "централизаціи"!), за которымъ они признавали право, какъ за силой, и т. п. Винили даже въ несочувствіи вообще къ народному. Устраняя это посл'єднее обвиненіе, какъ основанное, относительно круга Бълинскаго, на явномъ недоразум вній, о других в обвиненіях надо зам втить сл вдующее. Во-первыхъ, обвинители отчасти приводятъ мнвнія Белинскаго безъ должнаго разбора, смъшивая въ одно его первыя сочиненія и последнія, тогда какъ первыя были только началомъ, приготовленіемъ, которое послів было имъ нокинуто. Во-вторыхъ, мнівнія Бѣлинскаго объ этихъ предметахъ всего чаще высказывались въ полемикъ, слъдовательно, въ болъе обыкновеннаго ръзкой формъ, и, разсчитанныя на опровержение противнаго мнинія, по необходимости выставляли больше одну спорную часть предмета. Вътретьихъ, недостатки Бълинскаго были недостатками времени: въ то время не было ни тъхъ научныхъ изслъдованій, которыя теперь расширили наши историческія представленія, ни тъхъ явленій литературныхъ, которыя такимъ же образомъ измѣняли прежніе взгляды, - каково, напр., последующее развитіе этнографическихъ изученій и т. п. Въ мижніяхъ Бълинскаго бывали действительныя ошибки и крайности, но зато кому мы больше всего обязаны тъмъ, что остановлены были другія крайности, гораздо болье вредныя?

Вникнувъ въ понятія Бѣлинскаго, мы увидимъ, что въ свое время, сказанное имъ имѣло свои основанія, могло или должно было быть сказано; увидимъ, что были въ его мнѣніяхъ и ошибки, но увидимъ также ихъ причину, и потому умѣримъ и обвиненія, или совершенно ихъ отвергнемъ. Славянофилы и ихъ друзья въ "Москвитянинъ" нустили въ ходъ мысль о "гніеніи Запада": отчасти, эта мысль была и полемическимъ ударомъ "западному"

направленію. Люди этого направленія находили пропов'я о гніеніи Запада просто безсмысленной, когда она шла, напр., отъ Шевырева, и виъстъ вредной, потому что она самымъ грубымъ образомъ вторила обскурантизму, котораго у насъ всегда бывало вдоволь. Серьезнъе относились они къ этому обвиненію, когда оно шло отъ настоящихъ славянофиловъ, какъ Хомяковъ, Киревскій. На положение о гніеніи Запада они отвъчали различными объясненіями. Прежде всего, они находили, что мысль не нова и даже принадлежить не намъ, а нъкоторымъ писателямъ самой Европы. "Европа, — говорили они, — не дожидалась ни поэзіи Хомякова, ни прозы редакторовъ "Москвитянина", чтобы понять, что она теперь наканунъ переворота, возрожденія или полнаго разложенія. Сознаніе упадка нынъшняго общества, это-соціализмъ, и конечно, его писатели заимствовали свой приговоръ противъ современной Европы не изъ сочиненій Шафарика, Коллара или Мицкевича. Соціализмъ былъ извъстенъ въ Россіи лътъ десять раньше того, чёмъ стали говорить о славянофилахъ"... Но если указанный источникъ могъ существовать для Хомякова или Киръевскаго, то для другихъ проповъдниковъ гніенія Запада послужили другіе источники, также западные, только имъвшіе гораздо менъе смысла или вовсе его неимъвшіе, напр., писанія всякихъ ретроградныхъ партій, феодаловъ и клерикаловъ, которымъ современная Европа казалась близкой къ гибели по крайнему развитію либерализма: это совершенно сходилось съ твиъ, что подобныя ретроградныя партіи думали о Европъ и у насъ.

Но откуда бы ни взялась, эта мысль была крайней нелвпостью, какъ аргументъ противъ нашего заимствованія западной образованности. Если даже върить западнымъ пессимистамъ, то гибель грозила въ Европъ только извъстнымъ общественнымъ формамъ, но вовсе не самой цивилизаціи, не собраннымъ ею богатствамъ науки и искусства. Западный пессимизмъ у людей консервативныхъ или ретроградныхъ партій былъ ясенъ, и мы уже повторяли его во времена Магницкаго; у соціалистовъ онъ исходилъ изъ чувства общественной справедливости, которое было плодомъ той же цивилизаціи, и имълъ опредъленную задачу — распространеніе выгодъ цивилизацін на массы. У насъ пропов'яники гијенји Запада даже не поняли или не захотели понять настоящаго значенія этихъ западныхъ отрицаній современной европейской жизпи и напрасно ссылались на западныхъ отрицателей (какъ послъ стали ссылаться на Гартмана), потому что западные отрицатели, конечно, не удовлетворились бы тъми разръшеніями этого вопроса, какое предлагали наши философы. Западное недовольство европейской жизнью было недовольство взрослаго человѣка, результатомъ, который былъ бы еще очень и очень хорошъ для мальчика или юноши, и наша проповѣдь европейскаго гніенія производила тѣмъ болѣе тяжелое впечатлѣніе, что наша собственная образованность была слишкомъ скудная.

Бѣлинскій, между прочимъ, остановился на этомъ предметѣ по поводу "Русскихъ Ночей" кп. Одоевскаго, гдѣ одно изъ дѣйствующихъ лицъ, Фаустъ, излагаетъ это гніеніе Запада. Бѣлинскій указываеть сходство его мижній съ славянофильскими, признаеть, что есть очень мпого върнаго въ его изображенияхъ общественныхъ бъдствій европейской жизни, напр., пролетаріата и т. п., но приводить цълый рядъ возраженій на общую мысль, и въ заключение такъ характеризуетъ сомнъния этого Фауста, то-есть и кн. Одоевскаго. "Да, ужасно въ нравственномъ отношеніи состояніе современной Европы, — говорить Бѣлинскій. Скажемъ болъе: оно уже никому не новость, особенно для самой Европы, и тамъ объ этомъ и говорятъ, и пишутъ еще съ гораздо большимъ знаніемъ дела и большимъ убежденіемъ, нежели въ состояніи д'влать это кто-либо у насъ. Но какое же заключеніе должно сделать изъ этого взгляда на состояние Европы? Неужели согласиться съ Фаустомъ, что Европа, того и гляди, прикажетъ долго жить, а мы, славяне, напечемъ блиновъ на весь міръ, да и давай поминки творить по покойницѣ?.. Подобная мысль, еслибъ о ея существованіи узнала Европа, никого не ужаснула бы тамъ... Нельзя такъ легко делать заключенія о такихъ тяжелыхъ вещахъ, какова смерть—не только народа (морить народовъ намъ ужъ нипочемъ), но цёлой, и притомъ лучшей, образованнвишей части свъта. Европа больна, — это правда, но не бойтесь, чтобы она умерла; ея бользнь отъ избытка здоровья, отъ избытка жизненныхъ силъ; это бользнь временная, это кризисъ внутренней, подземной борьбы стараго съ новымъ: это-усиліе отръшиться отъ общественныхъ основаній среднихъ въковъ и замънить ихъ основаніями, на разум'в и натур'в челов'вка основанными. Европ'в не въ первый разъ быть больною: она была больна во время крестовыхъ походовъ и ждала тогда конца міра; она была больна передъ реформацією и во время реформаціи, —а въдь не умерла же, къ удовольствію господъ душеприказчиковъ ея! Идя своею дорогою развитія, мы, русскіе, им'вемъ слабость всв явленія западной исторіи мырить на свой собственный аршинь: мудрено ли послѣ этого, что Европа представляется намъ то домомъ умалишенныхъ, то безнадежною больною? Мы кричимъ: "Западъ! Востокъ! Тевтонское племя! Славянское племя!" и забываемъ,

человичество... Мы предвидимъ наше великое будущее, но хотимъ непремѣню имѣть его на счетъ смерти Европы: какой по-истинѣ братскій взглядъ на вещи! Не лучше ли, не человѣчнѣе ли, не гуманнѣе ли разсуждать такъ: насъ ожидаетъ безконечное развитіе, великіе успѣхи въ будущемъ, но и развитіе Европы и ея успѣхи пойдутъ своимъ чередомъ? Неужели для счастія одного брата непремѣнно нужна гибель другого? Какая не философская, не цивилизованная и не христіанская мысль! "... 1).

Бълинскій опровергаетъ затѣмъ и другія мнѣнія Фауста, приводившія его къ сомнѣніямъ о судьоѣ Европы, и его замѣчанія достаточно разъясняютъ дѣло. Надо замѣтить, что у славянофиловъ и въ "Москвитянинѣ" гибель Европы утверждалась еще гораздо болѣе категорически (хотя, быть можетъ, съ меньшими доказательствами), чѣмъ у ки. Одоевскаго, и нужно представить себѣ условія тогдашней литературы, чтобы судить о впечатлѣніи, какое должны были производить эти обвиненія западной образованности, и безъ того заподозрѣнной у насъ, какъ источника всякой порчи. Безъ этого нападенія на западную Европу были совершенно безвредны и, дѣйствительно, служили поводомъ къ самому веселому остроумію Герцена.

Мы видъли прежде, какимъ образомъ споръ о родовомъ и общиниомъ быть выросталъ въ сноръ партій до спора о самомъ принципъ цивилизаціи. Писатели "западнаго" направленія могли быть неправы въ исторической части предмета, видя родовой быть тамъ, гдъ были другія бытовыя формы, — но вопросъ этимъ не исчерпывался. Говоря о поглощении личности родовымъ бытомъ, "западное" направление разумъло то поглощение личности бытовыми формами (какія именно онъ были, въ этом смысль было ночти безразлично), которое кончалось политическимъ безправіемъ и рабствомъ. Общинный быть, защищаемый славянофилами, не предотвратилъ также этого рабства. Славянофилы отвергали европейское понятіе о личности, смѣшивая его съ узкимъ эгоизмомъ и не желая видъть его другого значенія, которое представлялось цълымъ рядомъ историческихъ осободительныхъ идей, достигнутыхъ развитіемъ личности на Западъ. Но сами славянофилы не разрѣшали вопроса объ отношеніи личности и государства или разрѣшали его очень странно. Настаивая на общинѣ, они не объясняли, какимъ образомъ она могла имъть цивилизующее вліяніе и почему внутренній общественно-политическій резуль-

<sup>1)</sup> Сочии. Бънинскаго, IX. стр. 56 и слъд.

тать ея быль такь ограничень. Общинный быть не помѣшаль образоваться чисто-деспотическому характеру московскаго царства, не помѣшаль потомъ подавленію зачатковъ свободной общественности, которые были въ древнихъ учрежденіяхъ... "Западное" направленіе думало, что община сдѣлала мало, что, не спасни древней свободы, и нотомъ не спасла крестьянина отъ крѣпостного права, и что ея дальнѣйшее существованіе (которое, безъ сомнѣнія, было бы желательно) едва ли можетъ быть прочно безъ свободы личности. Оно думало при этомъ, что самый нашъ интересъ къ общинѣ начался только тогда, когда западный соціализмъ, забывши старую европейскую общину, вновь теоретически построилъ ее, — тогда только и мы вспомнили о своей старой, еще уцѣлѣвшей общинѣ.

На указанія о поглощеніи личности бытовыми формами (тѣми или другими) въ древней Руси славянофилы отвъчали, въ упомянутой прежде статьъ М... З... К..., своеобразной теоріей, по которой, напротивъ, личность въ древне-русской жизни была развита, но съ тъмъ вмъсть столь проникнута христіанскимъ смиреніемъ и интересомъ общины, что отрицала самоё себя и передавала все свое содержаніе одному верховному главъ цълой земской общины... "Москвитянинъ, — говоритъ (намекая на эту статью М... З... К...) одинъ современникъ, — заимствовалъ свои аргументы изъ старыхъ русскихъ лътописей, изъ греческаго катехивиса и гегелевского формализма. Славянофильскій авторъ полагаетъ, что начало личности было развито въ древней Россіи, но что личность, просвъщенная греческою церковью, обладала высокимъ даромъ самопожертвованія и добровольно переносила свою свободу на личность государя... Онъ выражаетъ собой состраданіе, благоволеніе и свободную индивидуальность. Каждый отказывался отъ личной самостоятельности и вмёстё съ тёмъ спасалъ ее въ представител'в личнаго начала, государъ". Упомянутый современникъ самымъ рѣшительнымъ образомъ возстаетъ противъ этой "испорченной діалектики", противъ этого "безнравственнаго злоупотребленія словъ", безнравственнаго потому, что оно дѣлается сознательно. "Что значатъ эти метафорическія рѣшенія, которыя представляють только самый вопросъ навывороть? Къ чему эти образы, эти символы, вмѣсто самыхъ вещей? Развѣ, славянофилы изучали лътописи Византіи затъмъ, чтобы привить себъ эту византійскую язву? Мы не греки временъ Налеологовъ, чтобы спорить объ opus operans и opus operatum въ то время, когда къ намъ въ дверь стучится великое и неизвъстное будущее"... "Философская метода славянофиловъ не пова; въ тридцатыхъ годахъ такимъ же образомъ говорила правая сторона гегеліанцевь; ивть такой нельпости, которой нельзя было бы ввести въ формы пустой діалектики, давая ей видь глубокой метафизики... Славянофильскій авторъ, говоря о верховномъ представительствъ личности, только нарафразировалъ очень извъстное опредъление рабства, которое даетъ Гегель въ своей Феноменологін (Herr und Knecht). Но онъ преднамфрению забыль, какъ Гегель выходить изъ этой низшей ступени человъческого сознанія... Надобно зам'єтить, что этотъ философскій жаргонъ, по форм'я принадлежащій наукі, а по содержанію — схоластикі, встрічается также у іезунтовъ. Монталамберъ, отвъчая на запросъ о жестокостяхъ, совершонныхъ папскимъ правительствомъ въ римскихъ тюрьмахъ, говорилъ: Вы говорите о жестокостяхъ паны, но онъ не можетъ быть жестокъ, ему запрещаетъ это его положеніе; онъ, памъстникъ Інсуса Христа, можетъ только прощать, быть милосердымъ, и действительно паны всегда прощаютъ... Накоторая заставляеть презирать челов вческое слово , смътка, и проч.

Таковы были мивнія людей "западнаго" направленія о славяпофильской теоріи, выраженной въ стать М... З... К... 1). Мнепія Белинскаго были совершенно съ этимъ солидарны, и его собственныя опроверженія славянофильства были писаны съ той же общей точки зрѣнія. Съ теоріей М... З... К..., въ которой теологическій принципъ древней Руси также занималь важное мъсто, соединялось извъстное учение о "принижении личности" и о "смиренін", будто бы составлявшемъ главнъйшую черту въ національномъ характерѣ древней Руси, ея высокое достоинство, причину величественнаго развитія ея исторіи и ея превосходство надъ западнымъ міромъ. Эту теорію въ то время въ особенности пропов'єдывалъ Шевыревъ, а впосл'єдствіи К. Аксаковъ. Б'єлинскій довольно ёдко отвёчаль однажды на теорію смиренія обзоромъ главитимихъ фактовъ нашей исторіи, изъ котораго оказывалось, что едва-ли смиреніе и "любовь" помогли образованію русскаго государства, и что они вообще далеко не составляли отличительнаго качества руководящихъ лицъ русской исторіи и никакъ не могутъ считаться особеннымъ свойствомъ или даже исключительнымъ содержаніемъ русской народности <sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Ср. статью Кавелина: "О юридическомъ бытѣ древней Россіи", по новоду которой славянофильскій критикъ выставляль эту теорію, и отвѣтъ Кавелина на его возраженія.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Соч., т. XI, стр. 30 и слъд.

Разногласіе въ философскихъ понятіяхъ, въ мятніяхъ о теологическомъ принципъ и западной цивилизаціи приводило къ разногласію объ отношеніяхъ русскаго народа къ Западу и о русскомъ національномъ развитіи. Когда славянофилы противополагали Россію Западу, "западная" школа ставила ихъ въ ту тъсную связь, гдъ нравственнымъ соединеніемъ служили общечеловъческіе принципы и идеалы. Для Бълинскаго и его друзей не были ни убъдительны, ни привлекательны толки о предназначеніи русской цивилизаціи, долженствующей будто бы преодолъть и замънить европейскую. Эти толки казались имъ мистической фантазіей. Въ общемъ счетъ Бълинскій признавалъ извъстную пользу славянофильскаго движенія, хотя только условную и относительную, тамъ, гдъ оно указывало недостатки русскаго европеизма: но затъмъ идеалы славянофиловъ, обращенные назадъ, считалъ только вреднымъ романтизмомъ, удаляющимъ отъ здраваго пониманія современныхъ потребностей нашего образованія.

Въ новъйшее время Бълинскаго, какъ и другихъ людей того направленія, какъ Грановскій, Герценъ и т. п., неръдко упрекали въ космополитизмъ, въ чемъ-то такомъ, что какъ будто дълало ихъ людьми чуждыми русской жизни, мало ее понимавшими, искавшими для нея чужихъ идеаловъ, и т. п. Нътъ ничего страниве этого обвиненія. Эти обвиненія принадлежать въ особенности тъмъ ультра-національнымъ мыслителямъ, высшая философія которыхъ заключается въ извъстномъ мнъніи, что мы всъхъ можемъ закидать шапками. Къ сожальнію, должно сказать, что первые поводы къ этимъ обвиненіямъ даны были отчасти самими славянофилами, а также ихъ союзниками въ "Москвитянинъ". Друзья Бълинскаго съ негодованіемъ говорили о наклонности, дъйствительно иногда являвшейся у ихъ противниковъ — прямо или косвеннно винить "западное" направленіе, витстт съ любовью къ Европт, въ недостаткт любви къ отечеству, —и напротивъ, приписывать самимъ себѣ привилегію патріотизма. Славянофилы и ихъ союзники въ "Москвитянинъ" вообще терпѣть не могли такъ называемой ими "петербургской" литературы, желчно отзывались о натуральной школъ, Тургеневъ, кн. Одоевскомъ, и т. д. Было очень возможно, что въ начинавшейся послъ Гоголя школъ, которая обратилась къ изображенію народной и общественной действительности, были ошибки, неточности, невыдержанность; но невозможно было отвергать ви у этихъ писателей, ни у Бълинскаго, Грановскаго, Герцена, и пр. полной искренности и самаго одушевленнаго патріотизма. Ихъ враги въ "московской" литературѣ не постояли, однако, за такими обвиненіями, и кругъ Бѣлинскаго справедливо могъ извлекать отсюда недовфріе въ цѣлой школѣ.

"Положеніе натуральной школы, — говорить Бѣлинскій по этому поводу, -- между двумя непріязненными ей партіями (партіей старыхъ противниковъ Гоголя и его школы и партіей славянофильской) по истинъ странно: отъ одной она должна защищать Гоголя, и отъ объихъ-самоё себя; одна нападаетъ на нее за симпатію къ простому народу, другая нападаетъ на нее за отсутствіе къ нему всякаго сочувствія... 1). Оставимъ въ сторонъ разглагольствованія критика "Москвитянина" о народѣ, а сами замътимъ только, что враги натуральной школы отличаются, между прочимъ, удивительною скромностью въ отношени къ самимъ себъ и удивительною готовностью отдавать должную справедливость даже своимъ противникамъ. Недавно одинъ изъ нихъ, г. Хомяковъ, съ ръдкою въ нашъ хитрый и осторожный въкъ наивностью, объявиль нечатно, что въ немъ чувство любви къ отечеству "невольное и прирожденное", а у его противниковъ-, пріобрътенное волею и разсудкомъ, такъ сказать, наживное" (Моск. Сборникъ, 1847, стр. 356). А вотъ теперь г. М... З... К... объявляетъ, въ пользу себя и своего литературнаго прихода, монополію на симпатію къ простому народу! Откуда взялись у этихъ господъ притязанія на исключительное обладаніе всёми этими добродетелями? Гдъ, когда, какими книгами, сочиненіями, статьями, доказали они, что они больше другихъ знаютъ и любятъ русскій народъ? Все, что делалось литераторами для споспешествованія развитію первоначальной образованности между народомъ, дълалось не ими. Укажемъ на "Сельское Чтеніе", издаваемое княземъ Одоевскимъ и г. Заблоцкимъ... Знаемъ, что гг. славянофилы смотрятъ на это изданіе почему-то не очень ласково и не высоко ценять его; но не будемъ здёсь спорить съ ними о томъ, хороша или дурна эта книжка: пусть она и дурна, да дело въ томъ, что литературная партія, на которую они такъ нападаютт, сделала что могла для народа и тъмъ показала свое желаніе быть ему полезною, а они, славянофилы, ничего не сделали для него". Белинскій ссылается потомъ на Даля, который принадлежаль тогда къ "петербургской" литературъ и котораго мудрено было обвинить, что онъ не знаетъ и не любитъ русскаго народа, и т. д. <sup>2</sup>). Когда прошла пора "натуральной школы", то сама критика, продолжавшая дёло Бълинскаго, указала слабыя стороны этой

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Славянофилы гонорили о ней, что "она не обнаружила никакого сочувствія кь народу и такъ же легкомысленно клевещеть на него, какъ и на общество", и т. п.

Сочин., т. XI. стр. 252 и елъд,

школы, но за ней нельзя и теперь отвергнуть большой литературной заслуги: критика Бѣлинскаго и солидарная съ ней школа повѣствователей окончательно утвердили и развили въ литературѣ начала, внесенныя Гоголемъ, и дали имъ сознательное значеніе. Для того времени, когда дѣятельность самихъ славянофиловъ, дѣйствительно, еще немного заявила себя внѣ полемики, слова Бѣлинскаго могли быть очень справедливы.

Другой писатель "западнаго" направленія (Герценъ), полемизируя съ "Москвитяниномъ", подъ псевдонимомъ Ярополка Водянскаго (въ стать в "Москвитянинъ и вселенная"), намекаетъ на одинъ факть отношеній славянофильства къ его противникамъ, по поводу стихотворенія Языкова "Сержантъ Сурминъ". "Кажется, — говорить Ярополкъ Водянскій, —успоконвшаяся отъ суеть муза г. Языкова ръшительно посвящаетъ нъкогда забубённое перо свое поэзіи исправительной и обличительной. Это истинная цёль искусства; пора поэзіи сдълаться трибуналомъ de la poésie correctionelle. Мы имъли случай читать еще поэтическія произведенія того же исправительнаго направленія, ждемъ ихъ въ печати; это-громъ и молнія; озлобленный поэтъ не остается въ абстракціяхъ; онъ указуетъ негодующимъ перстомъ лица — при полномъ изданіи можно приложить адресы!.. Исправлять нравы! что можеть быть выше этой цёли? развё не ее имёль въ виду самоотверженный Кодебу и авторъ "Выжигиныхъ" и другихъ нравственно-сатирическихъ романовъ?" Здѣсь идетъ рѣчь о томъ стихотвореніи Языкова, о которомъ разсказывается въ біографіи Чаадаева и Грановскаго; въ последней упомянуты и другіе факты, въ которыхъ обнаруживались подобныя отношенія славянофиловъ и ихъ союзниковъ къ "западному" направленію <sup>1</sup>).

Но мнимый крайній европеизмъ Бѣлинскаго, въ сущности, вовсе не быль такой крайній, какъ объ этомъ говорили и еще говорять. Чтобы въ этомъ убѣдиться, достаточно познакомиться ближе съ его понятіями, и не останавливаясь исключительно на нѣкоторыхъ особенно рѣзкихъ (или могущихъ казаться рѣзкими) выраженіяхъ, какія случаются у Бѣлинскаго, обратить вниманіе на спокойное изложеніе его понятій, какъ они сложились въ концѣ его дѣятельности 2)... По поводу славянофильскихъ заботъ о національности Бѣлинскій думаетъ, что эти заботы вовсе не

<sup>1)</sup> Погодинъ въ указанной выше статът упоминаетъ объ этихъ отношеніяхъ темной фразой: "Бывали случан и періоды охлажденія между иными, вслѣдствіе недоразумѣній или крайностей, которыя другимъ казались опасными и даже вредными для двяда (?), въ данныхъ обстоятельствахъ". "Гражданинъ" 1873, № 11.

<sup>2)</sup> Таковы, напр., его обозрѣнія литературы за 1846 и 1847 годъ. Сочин., т. XI.

нужны, что гдъ пародъ имъетъ дъйствительныя внутреннія силы, ему печего хлопотать о своей паціональности: она, какъ природа, будетъ проявляться сама собой. По мивнію его, славянофильскія мечтанія о древней Руси—чисто маниловская фантазія, что изъ нашей жизни невозможно вычеркнуть періодъ Петра Великаго, потому что самый этотъ неріодъ есть уже исторія, которая вошла въ нашъ національный характеръ. "Не объ изм'вненіи того, что совершилось безъ нашего въдома и что смъется надъ нашею волею, должны мы думать, а объ измънении самихъ себя на основаніи уже указаннаго намъ пути высшею насъ волею. Дъло въ томъ, что пора намъ перестать казаться и начать быть, пора оставить, какъ дурную привычку, довольствоваться словами и европейскія формы и внъшность принимать за европеизмъ. Скажемъ болѣе: пора намъ перестать восхищаться европейскимъ потому только, что оно не азіатское, но любить, уважать его, стремиться къ пему потому только, что оно человъческое, и на этомъ основанін, все европейское, въ чемъ нѣтъ человѣческаго, отвергать съ такой же энергіею, какъ и все азіатское, въ чемъ нътъ человъческаго. Европейскихъ элементовъ такъ много вошло въ русскую жизнь, въ русскіе нравы, что намъ вовсе не нужно безпрестанно обращаться къ Европъ, чтобъ сознавать наши потребности: и на основаніи того, что уже усвоено нами отъ Европы, мы достаточно можемъ судить о томъ, что намъ нужно" (XI, 23). Мнимая борьба человъческаго съ національнымъ есть, въ сущности, только борьба новаго съ старымъ, современнаго съ отживающимъ. "Собственно говоря, борьба человъческаго съ національнымъ есть не больше, какъ риторическая фигура, но въ дъйствительности ея нътъ. Даже и тогда, когда прогрессъ одного народа совершается чрезъ заимствование у другого, онъ тъмъ не менъе совершается національно. Иначе пътъ прогресса. Когда народъ поддается напору чуждыхъ ему идей и обычаевъ, не имъя въ себъ силы перерабатывать ихъ самодъятельностью собственной національности въ собственную же сущность, — тогда онъ гибнетъ политически" (XI, 39). Итакъ, хлопотатъ намъренно о народности, наперекоръ европейскому, безполезно и ни къ чему пе ведетъ; по эти толки имъютъ свое основаніе, — именно въ пробудившемся желаніи изучить свою собственную д'вйствительность... Причина фальнивыхъ понятій славянофильства о нашемъ на-

Причина фальнивыхъ понятій славянофильства о нашемъ нанастоящемъ лежала, по мивнію Белинскаго, между прочимъ въ неправильной оцвикъ Петра. Къ объясненію реформы онъ возвращался ивсколько разъ и постоянно въ томъ смыслъ, что Петръ не только не былъ враждебенъ національности, но есть именно ен лучшій представитель. Таково было еще мнѣніе Чаадаева; теперь оно развивалось новыми соображеніями и у Бѣлинскаго, и у другихъ писателей "западнаго" направленія. Одинъ
нзъ нихъ высказывалъ внослѣдствіи эту мысль въ такой рѣпительной формѣ: "Петровскій періодъ сразу сталъ пародите періода царей московскихъ. Онъ глубоко взошелъ въ нашу исторію,
въ наши нравы, въ нашу плоть и кровь; въ немъ есть что-то
необычайно родное намъ, юное; отвратительная примѣсь казарменной дерзости и австрійскаго канцелярства пе составляетъ его
главной характеристики. Съ этимъ періодомъ связаны дорогія
намъ воспоминанія нашего могучаго роста, нашей славы и нашихъ бѣдствій; онъ сдержалъ слово и создалъ сильное государство. Народъ любитъ успѣхъ и силу".

Въ спорахъ объ этомъ предметѣ славянофилы выиграли развѣ

Въ спорахъ объ этомъ предметъ славянофилы выиграли развъ одно—они побудили смотръть строже на способы исполненія реформы; но сущность мнъній Бълинскаго и его друзей останется гораздо върнъе исторіи, чъмъ мнънія славянофильства. Что касается обвиненій въ пристрастіи къ реформъ, какія продолжаются и до сихъ поръ, то очень часто Бълинскій оказывается виноватъ только въ томъ, что не былъ знакомъ съ тъми документами и изслъдованіями, какіе изданы были послъ его смерти.

Не вполнъ правы и тъ обвиненія, которыя поднимаемы были противъ мнъній Бълинскаго о народной поэзіи. Бълинскій, дъйствительно, думалъ о ней далеко не такъ, какъ думаютъ теперь; онъ не восторгался ею безусловно, находилъ въ ней много грубаго и неизящнаго. Но обвиненія поднимаются вообще съ поздивішей точки зрѣнія на предметъ, тогда у насъ неизвѣстной. Существенной причиной новаго взгляда на народную поэзію было введеніе новыхъ пріемовъ изученія, которыхъ въ то время еще не было и которые притомъ не нами были и выдуманы. Бѣлинскій начинаетъ говорить о народной поэзіи съ тридцатыхъ годовъ; единственная большая статья его объ этомъ предметѣ написана въ 1841-мъ году. Главными авторитетами въ дѣлѣ русской народной поэзіи были тогда Сахаровъ, Снегиревъ, Макаровъ и т. п. Сахаровъ, имѣвшій самыя странныя понятія о предметѣ, самоучка, который не останавливался присочинять къ народной поэзіи собственные добавленія и орнаменты; Снегиревъ, некритичность котораго довольно извѣстна; Макаровъ, котораго теперь странно даже называть въ числѣ изслѣдователей и котораго, однако, и поздпѣе 1841 года пускали даже въ серьезныя ученыя изданія (напр., въ "Чтенія" московскаго общества). Даже Надеждинъ, человѣкъ обширной учености и съ несомнѣнными заслугами въ

русской археологіи и этнографіи, до последняго времени быль очень далекъ отъ тъхъ понятій о русской народно-поэтической старинь, какія считаются правильными въ наше время. Бълинскій не занимался стариной, но зналъ то, что сделано было тогдашними спеціалистами этого дёла. Онъ не могъ видёть въ различныхъ ея подробностяхъ того археологически-бытового значенія, какой открыли въ нихъ позднъйшія изслъдованія съ помощью сравнительнаго языкознанія, минологіи и археологіи, и судиль о произведеніяхъ народной поэзій по общимъ историческимъ даннымъ и по ихъ непосредственному смыслу и эстетическому впечатлівнію въ данную минуту, - точка зрівнія не полная, хотя эта послѣдияя сторона ея, въ свою очередь, напрасно совсѣмъ забывается современными изследователями. Съ другой стороны, Бълинскій въ своихъ разсужденіяхъ объ этомъ предметь имьль въ виду то, какъ отражались толки о народности на самой литературь. Онъ еще съ тридцатыхъ годовъ началъ высказываться противъ фальшивой и поверхностной погони за "народностью", справедливо обличалъ внъшнія поддълки подъ народность, считая ихъ поваго рода романтической мишурой, а въ то время было очень много произведеній такого рода, гдв народность состояла въ подборф различныхъ народныхъ поговорокъ и прибаутокъ, въ трактирныхъ сценахъ, въ "маленько-мужицкомъ языкъ", выражался тогда "Маякъ", и пр., и гдъ этой мнимо-народной одъвалось самое немудреное, а внѣшностью нерѣдко пошлое мнимо народное содержание 1). Въ томъ же смыслѣ Бѣлинскій не имфлъ сочувствія къ тогдашней малороссійской литературѣ, которую также считаль дѣломъ народно-романтической прихоти и моды. Въ самомъ деле, по тогдашнимъ трудно было ожидать, чтобы малороссійская литература могла быть или стать достояніемъ и потребностью народа, средствомъ его образованія; а малорусской литературы въ болье широкомъ

Т) Его взглядъ на литературную народность выраженъ еще пъ статът о повъстяхъ Гоголя ("Телескопъ", 1835; Сочин. І, 226). "Повъсти г. Гоголя народны въ высочайшей степени; по я не хочу слишкомъ распространяться о ихъ народность, ибо 
народность есть не достоинство, а необходимое условіе истиню-художественнаго 
произведенія, если подъ народностью должно разумѣть върность изображенія нравовъ, 
обычаевъ и характера того или другого народа, той или другой страны. Жизнь 
всякаго народа проявляется въ своихъ, ей одной свойственныхъ формахъ, слъдовательно, если изображеніе жизни върно, то и пародно... Право, нора бы намъ перестать хлопотать о пародности (въ 1835!), такъ же какъ пора бы перестать инсать, 
не имѣл таланта, ибо эта народность похожа на "Тѣпь" въ басиъ Крылова; г. Тоголь о ней нимало не думаетъ, и она сама напрашивается къ нему, тогда какъ 
многіе изъ всѣхъ силъ гоняются за пею, и ловятъ одну тривіальность".

объемѣ онъ не считаль возможной, какъ не считаютъ ея возможной славянофилы и даже умѣренные украинофилы. По мнѣнію Бѣлинскаго, когда высшіе классы малорусскаго народа, лучшіе его таланты, какъ Гоголь, присоединялись къ русскому обществу и образованію, было бы напрасной тратой силъ стремиться къ основанію особой малорусской литературы: Гоголь не усумнился писать по-русски и прекрасно сдѣлалъ, потому что на малорусскомъ языкѣ не были бы возможны даже такія малорусскія повѣсти, какъ "Тарасъ Бульба", о другихъ нечего и говорить.

Словомъ, "народность" въ глазахъ Бёлинскаго была высокимъ достоинствомъ, необходимымъ признакомъ истинно-художественаго произведенія, когда писатель дёйствительно схватывалъ черты народнаго характера и языка; но всякая поддёлка, подражавшая народности съ одной внёшней стороны, оскорбляла въ немъ чувство художественности, какъ грубое малеванье, особенно когда съ этимъ внёшнимъ подражаніемъ народности связывалась грубая поддёлка подъ народный складъ мысли: такъ-называемый "квасной и кулачный" патріотизмъ, который выдавали и выдаютъ еще за самый народный, былъ ему въ высшей степени противенъ.

Ему не нравились и болье изысканныя поддълки подъ народный характеръ и народныя воззрънія, когда, напр., славянофильскіе поэты излагали въ стихотворной формъ свои тенденціи. Такъ Бълинскій судиль о стихотвореніяхъ Хомякова, въ которыхъ особенно много этой изысканной притязательности. Рядомъ съ Хомяковымъ, онъ очень върно характеризовалъ и произведенія другого славянофильскаго поэта Языкова 1).

Но, несмотря на то, что Бёлинскій быль однимь изъ самыхъ крайнихь представителей "западнаго" направленія, онъ относился къ славянофильству съ безпристрастіемь, какого не оказывали ему противники его изъ этой школы. Онъ оспариваль ихъ миённія о русской исторіи, цивилизаціи, національности, но, отдавая справедливость ихъ искреннему и самостоятельному уб'єжденію, признаваль, хотя относительную, но значительную пользу ихъ д'ятельности. Начало славянофильства Б'єлинскій видить въ миёніяхъ Карамзина. Изв'єстно, что въ глазахъ Карамзина Іоаинъ ІІІ былъ выше Петра Великаго, а до-петровская Русь лучше Россіи новой. Вотъ источникъ такъ-называемаго славянофильства, которое мы, впрочемъ, во многихъ отношеніяхъ считаемъ весьма важнымъ явленіемъ, доказывающимъ, въ свою

<sup>1)</sup> См. обозрѣніе русской литературы за 1844 г.; Сочин., т. IX.

очередь, что время зрълости и возмужалости нашей литературы близко. Во времена детства литературы всехъ занимаютъ вопросы, если даже и важные сами по себъ, то не имъющіе никакого дельнаго примененія Такъ-называемое къ жизни. славянофильство, безъ всякаго сомнънія, касается самыхъ жизненныхъ, самыхъ важныхъ вопросовъ нашей общественности. Какъ оно ихъ касается и какъ оно къ нимъ относится — это другое дъло. Но прежде всего, славянофильство есть убъжденіе, которое, какъ всякое убъжденіе, заслуживаетъ полнаго уваженія, даже и въ такомъ случат, если съ нимъ вовсе не согласны". Значеніе славянофильства Бѣлинскій считаеть чисто-отрицательнымъ. "Дъло въ томъ, что положительная сторона ихъ доктрины заключается въ какихъ-то туманныхъ мистическихъ предчувствіяхъ побъды Востока надъ Западомъ, которыхъ несостоятельность слишкомъ ясно обнаруживается фактами действительности, всеми вмъстъ и каждымъ порознь. Но отрицательная сторона ихъ ученія гораздо болье заслуживаеть вниманія не въ томъ, что они говорять противъ гніющаго будто бы Запада (Запада славянофилы ръшительно не понимаютъ, потому что мъряютъ его на восточный аршинъ), но въ томъ, что они говорятъ противъ русскаго европеизма, а объ этомъ они говорятъ много дельнаго, съ чъмъ нельзя не согласиться хотя на половину, какъ напр., что въ русской жизни есть какая-то двойственность, следовательно, отсутствіе нравственнаго единства; что это лишаетъ насъ рѣзко выразившагося національнаго характера, какимъ, къ чести ихъ, отличаются почти всѣ европейскіе народы; что это дѣлаетъ насъ какими-то междоумками, которые хорошо умфють мыслить пофранцузски, по-нъмецки и по-англійски, но никакъ не умъютъ мыслить по-русски, и что причина всего этого въ реформъ Петра Великаго. Все это справедливо до извъстной степени... "1). Бълинскій ділаеть дальше весьма справедливыя замізчанія о положительных в мивніях славянофильства и вобще, въ обстоятельствахъ тогдашней литературы, очень върно опредълялъ его значеніе. Также вфрно онъ объясняль и мнимый крайній европеизмъ своего собственнаго направленія, тѣ "западные очки", которыми обыкновенио попрекали это направленіе.

"Важность теоретических вопросовъ, — говорить онъ въ той же статьѣ, — зависить отъ ихъ отношеній къ дѣйствительности. То, что для насъ, русскихъ, еще важные вопросы, давно уже рѣшено въ Европѣ, давно уже составляетъ тамъ простыя истины

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Сочиненія, XI, 20 и слъд.

жизни, въ которыхъ никто не сомнъвается, о которыхъ никто не спорить и въ которыхъ всв согласны. И что всего лучше-эти вопросы ръшены тамъ самою жизнію, или, если теорія и имъла участіе въ ихъ рѣшеніи, то при помощи дѣйствительности. Но это нисколько не должно отнимать у насъ смёлости и охоты заниматься рътеніемъ такихъ вопросовъ, потому что пока не ръшимъ мы ихъ сами собою и для самихъ себя, намъ не будетъ никакой пользы въ томъ, что они решены въ Европе. Перенесенные на почву нашей жизни, эти вопросы тѣ же, да не тѣ, и требують другого решенія. Теперь (1847) Европу занимають новые великіе вопросы. Интересоваться ими, следить за ними намъ можно и должно, ибо ничто человъческое не должно быть чуждо намъ, если мы хотимъ быть людьми. Но въ то же время для насъ было бы вовсе безплодно принимать эти вопросы, какъ наши собственные. Въ нихъ нашего только то, что примънимо къ нашему положенію; все остальное чуждо намъ, и мы стали бы играть роль донъ-Кихотовъ, горячась изъ-за него. Этимъ мы заслужили бы скорже насмъшки европейцевъ, нежели ихъ уваженіе. У себя, въ себъ, вокругъ себя, вотъ гдъ должны мы искать и вопросовъ, и ихъ ръшенія. Это направленіе будеть плодотворно, если и не будетъ блестяще. И начатки этого направленія видимъ мы въ современной русской литературъ, а въ нихъ — близость ея зрѣлости"...

Близкую зрудость литературы Булинскій вообще видуль въ обращеній ея къ изученію русской действительности, и особенно явленій общественныхъ. Въ этомъ смыслѣ онъ усердно защищалъ отъ всякихъ нападеній "натуральную школу", которая въ первый разъ съ интересомъ и съ любовью стала изучать и изображать низшіе общественные классы. Это не нравилось въ особенности старымъ литературнымъ школамъ и извъстному обширному слою общества, который, издавна, по прямымъ и косвеннымъ вліяніямъ кръпостничества и чиновничества, привыкъ презирать "пеобразованнаго" мужика. "Что за охота наводнять литературу мужиками?" повторяетъ Бълинскій вопросъ людей этого рода и старается объяснить правственное значеніе, религіозный долгъ и общественную необходимость участія и интереса къ низшимъ классамъ, "отъ которыхъ мы отворачиваемся, какъ отъ парій, отъ падшихъ, какъ отъ прокаженныхъ" 1). "Посмотрите, -- продолжаетъ онъ далъе, -- какъ въ нашъ въкъ вездъ заняты всъ участью низшихъ классовъ, какъ частная благотворительность

<sup>1)</sup> Сочин. IX, 340 и с.гбд.

всюду переходить въ общественную, какъ вездъ основываются хорошо организованныя, богатыя в рными средствами общества, для распространенія просв'єщенія въ низшихъ классахъ, для пособія нуждающимся и страждущимъ, для отвращенія и предупрежденія нищеты и ея неизовжнаго следствія безнравственности и разврата... Это общее движеніе, столь благородное, столь человъческое, столь христіанское, встрътило своихъ поридателей въ лицъ поклонниковъ тупой и косной патріархальности... Но это ли не отрадное въ высшей степени явленіе новъйшей цивилизаціи, успѣховъ ума, просвѣщенія и образованности? Могло ли не отразиться въ литературѣ это новое общественное движеніе, въ литературъ, которая всегда бываетъ выраженіемъ общества! Въ этомъ отношении литература сделала едва ли не больше: она скорве способствовала возбуждению въ обществъ такого направленія, нежели только отразила его въ себъ, скоръе упредила его, нежели только не отстала отъ него". Въ другомъ мъстъ, Бълинскій защищаетъ это направленіе отъ другого упрека-въ утилитарности, и объясняетъ, что общественная полезность нисколько не мѣшаетъ эстетическому достоинству произведеній, что искусство въ этомъ отношеніи можетъ идти совершенно рядомъ съ наукой. "Политико-экономъ, вооружаясь статистическими числами, доказываеть, дъйствуя на умъ своихъ читателей или слушателей, что положение такого-то класса въ обществъ много улучшилось или много ухудшилось вследствіе такихъ-то и такихъ-то причинъ. Поэтъ, вооружаясь живымъ и яркимъ изображеніемъ действительности, показывает въ верной картине, действуя на фантазію своихъ читателей, что положеніе такого-то класса въ обществъ дъйствительно много улучшилось или ухудшилось отъ такихъ-то и такихъ-то причинъ. Одинъ доказываетъ, другой показываетъ, и оба убъясдають, только одинъ логическими доводами, другой — картинами. Но перваго слушаютъ и понимаютъ немногіе, другого—всѣ. Высочайшій и священнийшій интерест общества есть его собственное благосостояніе, равно простертое на каждаго изъ его членовъ. Путь къ этому благосостоянію — сознаніе, а сознанію искусство можетъ способствовать не меныпе науки. Тутъ и наука, искусство И необходимы "...

Такимъ образомъ выяснялась совершенно положительная цёль литературы и истинный смыслъ, какой она должна имѣть въ жизни общества. Относительно современной ему литературы Бѣлинскій не былъ въ заблужденін; онъ видѣлъ, что въ этомъ самомъ существенномъ отношеніи наша литература еще только

приближается къ своей зрѣлости, по что ея дальнѣйшее развитіе намѣчено, и успѣхъ развитія будетъ зависѣть уже только отъ внѣшнихъ условій, въ которыя она будетъ поставлена, отъ того, получитъ ли она необходимый просторъ. "Литература наша дошла до такого положенія, что ея успѣхи въ будущемъ, ея движеніе впередъ зависятъ больше отъ объема и количества предметовъ, доступныхъ ея завподыванію, нежели отъ нея самой. Чѣмъ шире будутъ границы ея содержанія, тѣмъ больше будетъ пищи для ея дѣятельности, тѣмъ быстрѣе и плодовитѣе будетъ ея развитіе. Какъ бы то ни было, но если она еще не достигла своей зрѣлости, она уже нашла, нащупала, такъ сказать, прямую дорогу къ ней—а это великій успѣхъ съ ея стороны" (XI, 43).

Таковы были мивнія Бълинскаго, насколько они были тогда высказаны имъ въ печати. Основнымъ его желаніемъ, съ самаго начала и до конца, было — просвъщение, въ европейскомъ или, точнъе, общечеловъческомъ смыслъ. Его тяжело поражало невъжество и забитость массъ, свътское невъжество высшихъ классовъ, обскурантизмъ, возведенный въ систему, ничтожество общественной жизни. Въ одномъ просвъщении онъ видълъ надежду на лучшее будущее. Съ теченіемъ его деятельности его мивнія все больше выяснялись; изученіе дійствительности, котораго онъ требоваль оть литературы, определялось все более точно, какъ изученіе общественныхъ отношеній и стремленіе къ равному для всъхъ благосостоянію. Отвлеченные идеалы стараго времени, идеалы истины, добра и красоты развились въ положительныя стремленія... Условія тогдашней литературы не давали Б'єлинскому возможности изложить сколько-нибудь полно свои понятія, -- онъ излагаль ихъ въ тъсныхъ предълахъ, какіе доставляла литературная критика, единственная возможная форма тогдашней публицистики; но его понимали и въ этихъ предёлахъ, и онъ имълъ чрезвычайно обширное нравственное вліяніе и въ литературъ, и въ умахъ новыхъ поколъній. Что было за этими предълами, т.-е., въ чемъ именно состояли общественныя мивнія Бѣлинскаго, объ этомъ въ свое время читатели догадывались; намъ это извъстно теперь по разсказамъ современниковъ, близко его знавшихъ, и по тому немногому, что извъстно изъ вещей, писанныхъ Бѣлинскимъ не для печати. Таково въ особенности письмо его къ Гоголю, по поводу "Переписки съ друзьями", почти единственный документъ этого рода. Это письмо—представляющее въ пашей литературъ ръдкій примъръ открытой свободной ръчи — замъчательно въ высокой степени по энергіи чувства, какимъ оно проникнуто, и благородному отрицанію общественной

несправедливости. Это письмо должно быть въ намяти у всякаго, кто сталъ бы опредълять воззрънія Бълинскаго...

Въ томъ развитіи нашей литературы, наполняющемъ тридцатые и сороковые года, когдя она не столько служила отголоскомъ массы общества, сколько упреждала его (по справедливому замѣчанію Бѣлинскаго), сколько дѣйствовала силами небольшого круга своихъ лучинхъ дъятелей, --- Бълинскому принадлежала своя обширная доля. Это не быль человъкъ ученый, и ему иногда не доставало свъдъній 1), но, несмотря на то, онъ могъ занимать одно изъ господствующихъ мъстъ въ литературъ его направленія, въ которой, между прочимъ, дъйствовали тогда нъсколько людей съ замѣчательнымъ талантомъ и обширнымъ образованіемъ. Бѣлинскаго равняла съ ними и иногда ставила выше ихъ сила убъжденія и увлекающее дъйствіе на другихъ. Его большая заслуга состояла въ томъ, что его усиленныя и твердыя стремленія много содъйствовали литературной дъятельности этого круга сложиться въ опредъленное направление. Въ частности, его заслуга была въ томъ, что онъ началъ настоящую критику въ русской литературь, распространиль здравыя теоретическія понятія объ искусствъ и много способствовалъ развитію той литературной школы, которая образовалась подъ вліяніемъ Гоголя и утверждалась на здравомъ изученіи дъйствительной жизни.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, Бѣлинскій былъ настоящимъ основателемъ исторіи русской литературы съ XVIII-го вѣка. Онъ положилъ конецъ тому безсистемному взгляду, при которомъ исторія литературы была только реестромъ произведеній и послужнымъ спискомъ писателей съ голословными одобреніями или порицаніями, и первый далъ исторіи литературы дѣйствительно историческій характеръ послѣдовательнаго развитія. Его эстетическія оцѣнки старыхъ и новыхъ писателей сохраняютъ свою цѣну до сихъ поръ и не могутъ быть обойдены новой критикой. Позднѣе противъ Бѣлинскаго и въ этомъ отношеніи были подняты обвиненія, утверждавшія, что онъ дѣлалъ много ошибокъ, особенно вслѣдствіе того, что мало занимался чисто фактической стороной предмета и препебрегалъ "преданіями", которыя именно помогли бы ему вѣрнѣе понять литературныя отношенія прежняго времени <sup>2</sup>). Подобныя

<sup>1)</sup> Въ этомъ опъ, конечно, уступалъ многимъ и изъ свояхъ друзей, и изъ противниковъ,—последние не одинъ разъ этимъ его упрекали; должно сказать, однако, что, уступая противникамъ въ учености, опъ былъ гораздо боле образованный человекъ, чемъ, напр., писатели "Москвитянина". Притомъ, опъ и не брался за предметы чистой учености.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) См., напр., "Р. Вѣстникъ", 1861, № 6. Но приведенные образчики ошибокъ Бѣлинскаго, папр., о Станкевичѣ, не припадлежатъ къ особенно важнымъ.

обвиненія повторялись не разъ, и въ нихъ еще слышится отголосокъ другихъ обвиненій, которыя поднимали противъ Бѣлипскаго его враги изъ старыхъ литературныхъ партій, — что онъ не знаетъ "преданій", а вмѣстѣ пе уважаетъ и старыхъ писателей...

На эти обвиненія довольно сказать нісколько словъ. Дібіствительно, внѣшняя фактическая сторона литературной исторіи у Бълинскаго разработана мало, даже совсъмъ не затронута, но, во-первыхъ, не ее онъ имѣлъ въ виду, она была дѣломъ второй важности, когда нужно было прежде установить самую сущность историческаго вопроса, къ которой могла бы потомъ примкнуть фактическая разработка. Последняя действительно и началась уже только послѣ того, какъ была выяснена сущность историческаго развитія. Правда, мало-по-малу эта разработка раскрыла много новыхъ подробностей, напр., именно указала много прежде нитей, связывавшихъ литературу незамъченныхъ жизнью, и точне выяснила постепенность развитія литературныхъ элементовъ, какъ напр, и тесную связь литературы пореформенной съ XVII въкомъ; но это была уже совсъмъ иная сторона задачи. Бълинскій писаль исторію художественной литературы, его точка зрвнія была эстетическая, и здвсь новая разработка прибавила очень немного, а въ техъ изследованіяхъ, на которыя направились теперь историки, литература принималась уже въ самомъ обширномъ смыслѣ, не только художественная, но и всякая, и новая исторія становилась исторіей уже не столько литературы собственно, сколько исторіей образованія, общественной жизни и нравовъ, -- главный интересъ ея быль культурный, а не художественный. Во-вторыхъ, пользоваться "преданіями" было и не такъ удобно. Преданія, о которыхъ идетъ ръчь, бываютъ, обыкновенно, въ буквальномъ смыслъ преданія, изустные разсказы людей, близкихъ къ тѣмъ или другимъ лицамъ и фактамъ прошлой литературы. Пользоваться преданіями можно было бы только двумя путями: или, если бы сами обладатели преданій собрали и изложили ихъ, или же надо было добывать отъ нихъ эти преданія личными разспросами. Первое было бы самое естественное; по слишкомъ извъстно, что наши владельцы преданій (въ ть времена) именно ничего не дълали въ этомъ отношеніи: въ началъ это еще могло быть неудобно по близости времени, но они не сдѣлали этого и послѣ. Для примъра довольно сказать, что обладатели преданій не дали біографіи ни Пушкина, отъ котораго сами получили большую долю своего заимствованнаго свъта, ни Жуковскаго, который впоследствій нашель біографа въ своемь нименкомь, а не русскомъ другъ, пи Гоголя, біографія котораго составлена не близкъ нему лицомъ. Только въ последние годы "предания" начинаютъ показываться, вызываемыя всего больше новыми изслъдованіями, — но и то большей частью въ видъ сырого матеріала, переписки и т. п. Личныя сношенія съ обладателями преданій не всегда удобны, а иногда совершенно невозможны. Извъстно, напримъръ, какъ относились къ Бълинскому друзья Пушкина, отъ которыхъ онъ будто бы "могъ" получить сведенія о Пушкине, думаемь, напротивь, что при той злобъ, какую владъльцы преданій питали къ Бълинскому, самая ихъ бесъда была бы невозможна... Нельзя забыть и того, что, пакопецъ, ошибки, въ которыхъ упрекаетъ Бълинскаго авторъ упомянутой статьи, вовсе не такъ крупны, чтобы заслонять достоинство его труда. Историческія и эстетическія положенія Бълинскаго, которыя въ свое время старымъ партіямъ показались настоящимъ святотатствомъ ("Карамзинъ тобой ужаленъ, . Томоносовъ — не поэтъ и т. н.), уже вскоръ стали господствующими понятіями, и чтобы должнымъ образомъ оцвнить этотъ фактъ, надобно еще припомнить, что представляла наша критика и исторія литературы до Бълинскаго.

Только черезъ нъсколько лътъ послъ смерти Бълинскаго явилась первая возможность говорить о немъ въ литературъ, назвать его имя... Первыя воспоминанія о Бълинскомъ и очеркъ дъятельпости "критика Гоголевскаго періода" сдъланы были уже новымъ литературнымъ поколъніемъ. Эта одънка, очень высоко ставившая Бълинскаго, вичшена была сознаніемъ его непосредственнаго вліянія на развитіе повыхъ силъ, готовившихся действовать въ литературѣ, и эта оцѣнка была, безъ сомнѣнія, справедлива. Въ лучшей части образованнаго общества и литературы остается до сихъ поръ это отношение къ Бълинскому, какъ писателю, для котораго его деятельность была деломъ жизни, страстнаго убежденія и глубокаго патріотизма. Поздивищее покольніе начинаеть требовательнъе относиться къ Бълинскому -- съ различныхъ точекъ зрвиія, — указывало некоторыя односторонности и крайности его мивній, по большей частью эти недостатки находять свое объясненіе и оправданіе въ условіяхъ времени, въ которое пришлась далтельность Балинскаго, и въ свойствъ техъ насущныхъ вопросовъ, которые предстояло тогда разъяснять литературъ. Между прочимт, на Бълинскомъ отражались новъйшіе толки о "людяхъ сороковыхъ годовъ", и та недовърчивость, которая возникла относительно ихъ по сохранившимся образчикамъ того времени; видя, какъ очень многіе изъ этихъ посліднихъ могиканъ "сороковыхъ годовъ" не только не сохранили прежнихъ идеально-благородныхъ взгляловъ и стремленій, но возыміти стремленія прямо противоположныя, теперь стали думать, что идеи сороковыхъ годовъ вообще были шатки и непрочны, если оканчивались подобнымъ результатомъ. Спранивали, что, вітроятно, и онъ не остался бы тіть, чіть быль. Такіе вопросы вообще безполезны, но такъ какъ въ ихъ условной постановкі ищутъ нагляднаго объясненія діта, вводя въ нашу жизнь людей изъ "царства мертвыхъ", то въ отвіть на такой вопрось мы привели бы слова одного современника той эпохи, человітка, стоявшаго и тогда, и посліть от другомь лагерть, чіть Бітлинскій, именно въ лагеріть близкомъ къ славянофильству. Вотъ слова этого современника:

"Горячаго сочувствія стоилъ при жизни и стоитъ по смерти тотъ, кто самъ умълъ горячо и беззавътно сочувствовать всему благородному, прекрасному и великому. Безстрашный боецъ за правду, Бълинскій не усумнился ни разу отречься отъ лжи, какъ только сознаваль ее, и гордо отвъчаль тъмъ, которые упрекали его за измѣненіе взглядовъ и мыслей, что не измѣняетъ мыслей тотъ, кто не дорожитъ правдой. Кажется, онъ даже созданъ былъ такъ, что натура его не могла устоять противъ правды, какъ бы правда ни противоръчила его прежнему взгляду, какихъ бы жертвъ она ни потребовала... Смёло и честно звалъ онъ первый геніальнымъ то, что онъ таковымъ созналъ и, благодаря своему критическиму чутью, ошибался редко. Также смело и честно разоблачалъ онъ, часто наперекоръ утвердившимся мненіямъ, все, что казалось ему ложнымь и напыщеннымь, заходиль иногда за предълы, но въ сущности, въ основахъ не ошибался никогда... Теоріи увлекали его, какъ и многихъ, но въ немъ было всегда нѣчто высшее теорій, чего нѣтъ во многихъ. Вполнѣ сынъ своего въка, онъ не опередилъ, да и не долженъ былъ опережать его... Если бы Бълинскій прожиль до нашего времени, онъ и теперь стояль бы во главъ критическаго сознанія, по той простой причинъ, что сохранилъ бы высшее свойство своей натуры: неспособность закоснъть въ теоріи противъ правды искусства и жизни " 1).

<sup>1)</sup> Сочиненія Аполлона Григорьева, т. І. Сиб., 1876, стр. 579.

## X.

## ЗАКЛЮЧЕНІЕ.

Въ предыдущемъ изложеніи далеко не исчерпана исторія литературныхъ мнѣній выбранпаго періода, обозначены только главнѣйшія черты этой исторіи, нѣкоторыя стороны едва затронуты; но существенный смыслъ литературнаго движенія уже сказывается и въ тѣхъ фактахъ, какіе были здѣсь приведены, если обратить внимапіе на связь явленій, на отношеніе литературы къ массѣ общества и на отношеніе литературныхъ школъ сороковыхъ годовъ къ послѣдующему періоду.

Несомивнию, во-первыхъ, что ходъ литературы былъ послвдовательный и прогрессивный, въ томъ смыслѣ, что чужія формы и навѣянные мотивы все больше устраняются, что литература все тѣсиѣе примыкаетъ къ жизни, и содержаніе ея съ каждой новой ступенью становится глубже и серьезиѣе.

Въ двадцатыхъ годахъ еще сохраняются остатки старинной школы, но господствуетъ романтизмъ, псевдо-классической чужой формой и съ большимъ количествомъ чужого содержанія. Какъ литературная форма, нашъ романтизмъ былъ шагомъ впередъ противъ старой школы, но по понятіямъ общественнымъ онъ быль въ сущности консервативенъ. Правда, пушкинская школа первое время была нѣсколько склонна къ политическому либерализму, отчасти подъ байроновскими впечатленіями, части подъ вліяніемъ того круга, съ которымъ Пушкинъ въ молодости быль дружески связань; но вскорь она покинула свои первыя увлеченія и мирилась съ данными формами жизни. За Пушкинымъ остается великая заслуга, что съ него начинается первая возможность истипнаго сближенія поэтической литературы съ жизнью, что въ немъ впервые масса общества находила действительнаго

поэта, который затронуль долго глохнувшіе въ ней и не развивавшіеся поэтическіе интересы, что въ его поэзіи впервые являлись върныя черты народнаго быта, преданій и исторіи: въ художественномъ развитіи литературы, дъятельность Пушкина стала эпохой. Но со стороны общественнаго содержанія пукцинская школа еще мало отдълилась отъ прежняго предація и отличалась отъ него только тъмъ, что, переживши свой періодъ увлеченій, познакомнящись отчасти съ возможностью иныхъ взглядовъ, она хотъла теперь являться сознательно-консервативной, хотъла поддерживать свою точку зрънія какъ обдуманную, снабженную аргументами теорію, а въ понятіяхъ художественныхъ имъла гораздо болъе высокое, хотя еще оченъ отвлеченное, представленіе о нравственномъ достоинствъ искусства.

Это быль исходный пункть. Въ литературъ уже скоро обнаруживается движение болъе критическаго и прогрессивнаго характера, различными нитями связанное съ политическимъ либерализмомъ двадцатыхъ годовъ, или, точне, съ темъ общимъ настроеніемъ, изъ котораго этотъ либерализмъ произошелъ. Для политическихъ интересовъ въ разсматриваемомъ періодъ, и особенно въ его началъ, не было никакого мъста; но въ образованнъйшемъ литературномъ кругу укръплялось возникшее раньше стремленіе выяснить общественные принципы, усвоить обществу понятія европейской образованности и т. д. Продолженіемъ и отголоскомъ либерализма двадцатыхъ годовъ была, во-первыхъ, журнальная дъятельность Полевого, которая въ свое время оставалась освъжающимъ элементомъ въ наступившемъ глухомъ періодѣ общественности. Такимъ отголоскомъ былъ, во-вторыхъ, скептицизмъ Чаадаева. Наконецъ, болѣе отдаленнымъ, но очень живымъ отраженіемъ были упомянутыя нами прежде мнінія одного изъ московскихъ кружковъ въ тридцатыхъ годахъ (ранняго кружка Герцена), уже тогда принявшаго политическое направленіе. Но, независимо отъ этихъ болѣе или менѣе замѣтныхъ связей разсматриваемаго періода съ предыдущимъ, во всемъ составъ литературы развивалась очевидная наклонность къ изученію общественныхъ отношеній, въ весьма различныхъ и, повидимому, не имъвшихъ между собой никакой связи отношеніяхъ.

Новыя литературныя школы, образовавшіяся въ московскихъ кружкахъ 30-хъ и 40-хъ годовъ, въ началѣ далекія отъ всякаго общественно-политическаго интереса и даже совершенно безучастныя къ нему, мало-по-малу къ нему приходили: очевидно было, что сознательная мысль общества, работа которой выразилась въ этихъ школахъ, съ какихъ бы отвлеченностей она

ни начинала, въ концѣ концовъ приходила сама собой къ тому, что такъ или иначе становилось очереднымъ моментомъ развитія. Критика Бѣлинскаго, сначала теоретически и отвлеченно, потомъ въ самомъ реальномъ смыслѣ настаивала на необходимости изучать жизнь и дѣйствительность, и только въ ней находила истинное и глубокое содержаніе литературы. Съ "западнымъ" направленіемъ согласны были въ этомъ и славянофилы. Обѣ школы различно оцѣнивали непосредственную дѣйствительность, но одинаково считали ея изученіе истиннымъ содержаніемъ литературы и одинаково видѣли свою цѣль въ развитіи общественнаго самосознанія; въ ихъ общественныхъ взглядахъ было сходно понятіе о пеправильности многихъ существующихъ отношеній, напр., крѣпостного состоянія, о необходимости поднять народную массу правственно и матеріально, о необходимости большей свободы для науки и печатнаго слова и т. д.

Вълитературъ ученой развиваются съ особенной силой интересы, которыхъ она до тъхъ поръ почти не знала. Исторія, археологія и этнографія больше и больше обращались къ изученію народныхъ элементовъ. Любознательность археологическая и этнографическая мало-по-малу освъщалась принципомъ болѣе широкимъ, чѣмъ прежде, переходила въ увлеченіе, въ пристрастіе ко всему народному; довольно поверхностное сначала, несвободное отъ странныхъ преувеличеній, это пристрастіе переходило въ сочувствіе къ народу въ общественномъ смыслѣ, въ такое же убъжденіе о ненормальности его гражданскаго положенія и необходимости измѣнить это положеніе въ смыслѣ болѣе благопріятномъ для нравственнаго достоинства того "народа", который былъ теперь упомянутъ даже єъ оффиціальной программѣ русской жизни. и для развитія національнаго содержанія.

Наконецъ, параллельное явленіе того же рода происходило въ литературѣ поэтической, въ беллетристикѣ. Великое историческое зпаченіе Гоголя состояло въ томъ, что въ его произведеніяхъ впервые являлась картина живой непосредственной дѣйствительности, изображенная съ такою правдой и такъ ярко, какъ этого еще не бывало въ русской литературѣ. Какъ мы видѣли, по теоретическимъ понятіямъ, даннымъ его образованіемъ, Гоголь былъ вполиѣ человѣкомъ пушкинской школы, часто консервативныхъ миѣній: но по геніальной отгадкѣ, данной его талантомъ, его картина, вѣрно схватившая пошлыя стороны жизни, ея бѣдность и вмѣстѣ испорченность, пріобрѣтала смыслъ, далеко превышавшій его собственныя теоретическія соображенія. Онъ самъ предчувствовалъ этотъ обширный смыслъ своего дѣла (это выска-

зывается въ извъстныхъ "лирическихъ мъстахъ" Мертвыхъ Душъ и во множествъ его заявленій въ письмахъ къ близкимъ о своемъ высокомъ предназначеніи), но по своей точкъ зрѣнія не могъ опредълить его правильно. Отсюда вышелъ извъстный разладъ, отрицаніе Гоголемъ своихъ собственныхъ произведеній, — фактъ, печальный въ его личной исторіи, но характеризующій положеніе вещей. Критика и наиболѣе серьезные или впечатлительные люди общества извлекли изъ его произведеній тотъ выводъ, который не былъ ясенъ самому автору: къ этому выводу приводили серьёзныя наблюденія надъ жизнью, въ немъ соглашались понятія мыслящихъ людей. Этотъ выводъ былъ — ненормальное, подавленное состояніе русской жизни, бѣдность общественныхъ интересовъ, недостатокъ образованности, необходимость преобразованій, которыя подняли бы нравственный и умственный уровень, устранили бы общественную несправедливость, тяготъвшую надъ громадною частью націи.

Литература съ различныхъ сторонъ приходила къ мысли о народѣ; она проникалась любопытствомъ и сочувствіемъ къ его исторіи, къ его настоящему; хотѣла сблизиться съ нимъ, и на первое время старалась ознакомиться съ нимъ по крайней мѣрѣ тѣми средствами, какія были для нея возможны... Это было возвращеніе тѣхъ же идей, какія одушевляли лучшихъ людей прежняго времени,— но идей, очищенныхъ и развитыхъ новыми изученіями: онѣ были теперь болѣе или совершенно независимы отъ вліяній европейскаго либерализма, были болѣе свободны отъ платонической романтики, направлялись на дѣйствительные вопросы народнаго блага, пріобрѣтали настоящій общественный смыслъ.

Такимъ образомъ, ходъ того направленія литературы, за которымъ мы въ особенности слѣдили въ настоящихъ очеркахъ, былъ весьма послѣдовательнымъ развитіемъ одной основной идеи—постепенно выроставшаго общественнаго сознанія, критики существующаго порядка вещей, интереса къ народной массѣ, какъ основанію національнаго цѣлаго. Все, что стояло внѣ этого направленія, не имѣло иного значенія, кромѣ значенія старой рутины, привычнаго продолженія отживавшихъ преданіи; новыя стремленія представляли собой результатъ развитія, естественный и логически законный въ общественномъ отношеніи, и имъ принадлежало будущее. Здѣсь была правда, требованіямъ которой должно было быть дано удовлетвореніе, для того, чтобы просто возможно было дальнѣйшее развитіе, и общественное, и національное.

Къ сожалѣнію, необходимость удовлетворить новымъ потребностямъ общества была понята только тогда, когда на это указало и объ этомъ напомнило внѣшнее потрясеніе, толчокъ, данный Крымскою войною... Трудно сказать, сколько бы длилось прежнее положеніе вещей безъ этого внѣшняго толчка, — такъ какъ сознательное стремленіе къ преобразованію быта принадлежало передъ тѣмъ лишь незначительному меньшинству, не имѣвшему вліянія практическаго.

Въ самомъ дѣлѣ, внѣшнее положеніе новыхъ просвѣтительныхъ и преобразовательныхъ стремленій было въ томъ періодѣ очень незавидно. Литература, ихъ выражавшая, встрѣчала пониманіе и сочувствіе только въ незначительномъ меньшинствою общества; въ остальной его части видѣла она или невниманіе, или положительную вражду и преслѣдованіе.

Это обстоятельство имфетъ весьма существенную важность для правильной оцфики тогдашняго состоянія общественной мысли и вообще образованности. Противъ этого меньшинства было то большинство, понятія котораго выражались системой оффиціальной народности. Мы видъли выше общія черты этой системы и указывали отчасти, какимъ образомъ она относилась къ новому порядку идей. По своимъ основаніямъ система оффиціальной народности была не случайною принадлежностью одного извъстнаго времени или частнымъ взглядомъ отдъльныхъ лицъ, но именно была давно слагавшимся взглядомъ и выраженіемъ мнёній огромнаго большинства общества: въ этомъ періодѣ они получили только извъстную законченность, сведены были въ одно цълое. Это были понятія патріархальнаго общества, мало затронутыя реформой. Наследіе еще до-петровской старины, оне идуть черезь все восьмнадцатое стольтіе, до новаго времени, мало измынясь при новыхъ формахъ государственнаго управленія, при новыхъ обычаяхъ и правахъ. Реформа Петра Великаго, которой принадлежитъ та заслуга, что въ ней были первые ростки дальнъйшихъ умственныхъ успфховъ, почти писколько не измфнила понятій объ отношеніяхъ общественныхъ. Петръ могъ ставить интересъ государства, силу закона выше собственнаго интереса и собственной силы, но общество привыкло къличному господству и къличному произволу власти. Петръ нашелъ государство деспотическимъ и такимъ же оставилъ его. Понятія общества остались неизмѣнны, хотя бы можно было ждать, что заявленная Петромъ мысль о преимуществъ государственнаго интереса надъ личнымъ авторитетомъ получитъ свое значение, что заявленная имъ необходимость науки будетъ признана и наука будетъ оказывать свое дъйствіе на умы... Результать этого рода явился только довольно поздно.

Въ то время, о которомъ мы говоримъ, стали думать, однако, что петровская реформа уже совершила свой циклъ, что она исчернана, что для русской жизни наступаетъ періодъ самобыт-Это была та новая мысль, которая проводилась въ системъ оффиціальной народности и отличала послъднюю правительственныхъ взглядовъ прежняго времени. Мысль о томъ. что реформа завершалась, была, впрочемъ, распространена и внъ этого. Такъ думали и люди, слъдовавшіе системъ оффиціальной народности, и люди новаго, критическаго направленія; только тѣ и другіе понимали это каждый по-своему. Первымъ казалось, что намъ нечему учиться у Европы собственно потому, что она преисполнена заблужденій и порчи умственной, правственной и политической, и что начала нашей жизни, благочестивыя и патріархальныя, несравненно лучше и выше. Вторые думали, что оставаться подражателями Европы потому, что и самимъ пора работать надъ началами ея цивилизаціи, примънить которыя къ нашей жизни можемъ только мы сами; что, усвоивая европейскую образованность, — высшую, какой только достигло человъчество, -- пора внести въ ея запасы и собственный нашъ вкладъ; по мнвнію нвкоторыхъ, этотъ вкладъ былъ уже и готовъ... Первые высказывали точку зрѣнія большинства и принадлежащаго ему уровня образованности: въ ихъ мнѣніяхъ отражалось то иногда грубое, иногда наивное высокомъріе, съ какимъ тогда очень часто смотръли у насъ на западную Европу, на основаніи того военнаго преобладанія, которое действительно тогда было и шаткости котораго еще не предвидъли. Вторые выражали взглядъ меньшинства: онъ могъ быть относительно вфренъ для тъхъ немногихъ образованнъйшихъ людей, которые стояли на уровнъ европейской науки и могли относиться къ ней съ извъстною самостоятельностью, — но онъ былъ до крайности ошибочень и неприложимъ къ массъ общества...

На дѣлѣ, положеніе образованности было далеко не таково. Заимствованіе европейской образованности, которое подразумѣвали, говоря о реформѣ Петра, далеко не могло считаться дѣломъ завершоннымъ во второй четверти прошлаго столѣтія.

Въ теченіе XVIII-го стольтія, какъ мы замьтили, характеръ общественныхъ понятій почти писколько не измѣнился. Измѣнились только внѣшнія формы. Прежде чѣмъ образованіе могло распространиться настолько, чтобы водворить иныя общественныя понятія, реформа, введенная принудительными средствами, только

укрѣпляла старыя формы власти и полную подчиненность общества; прежде, чёмъ последнее могло уразумёть образовательный смысль реформы (а по своимъ старымъ понятіямъ, оно не могло уразумъть его скоро), оно было уже вынуждено къ принятію пововведеній; новыя административныя учрежденія развили, на мъсто прежняго патріархальнаго подчиненія, казарменную и канцелярскую дисциплину; бюрократическое управленіе стало усиливаться все больше и захватило, наконецъ, всъ отправленія общественной жизни и уничтожило последние остатки старыхъ порядковъ, гдъ еще были нъкоторые слъды патріархальной свободы - хотя, напримъръ, обязательная служба дворянства была единственнымъ вынужденіемъ къ нъкоторому школьному ученію. Канцеляріи и въ своемъ подлинникъ, которому у насъ подражали, не были учрежденіемъ благопріятнымъ для духа общественности; у насъ онъ привели окончательное порабощение общества. Наука развивалась очень медленно; введенная какъ дело государственной надобности, она долго оставалась какъ будто только наружной приставкой къ русской жизни, въ видъ "де-сіансъ" академіи, члены которой также выписывались изъ-за границы, какъ выписывались разные другіе мастера, художники и ремесленники: выписанные академики естественно чувствовали себя чужими этому обществу, держались особымъ кружкомъ, и ихъ наука, собственно говоря, оставалась чужда русской жизни или пускала въ ней только ръдкіе ростки. Мало-по-малу запасы образованія увеличивались; съ теченіемъ времени оно приносило свои ближайшіе плоды, когда еще въ первой половинѣ XVIII-го вѣка въ средѣ русскихъ людей стала прививаться научная любознательность и пытливость (Татищевъ, Ломоносовъ), но положение науки вовсе не было обезпечено, за ней не было признано самостоятельнаго права и необходимой для нея свободы: понятно, что въ области гуманистическихъ наукъ у насъ до самаго поздняго времени не было ни одного русскаго ученаго, который бы занялъ высокое положение въ наукъ обще-европейской. При этомъ педостаткъ собственной научной силы, наша наука все-таки должна была еще выдерживать отголоски европейскихъ реакцій, подвергаться преслъдованіямъ, которыя были печальной проніей, потому что преслъдование падало на младенца, едва выходившаго изъ колыбели: таково было, напримъръ, обскурантное преслъдование университетовъ при Александръ І-мъ и проч. Главнымъ умственнымъ вліяніемъ оставалась европейская литература...

Словомъ, если принцинъ науки и былъ допущенъ въ русскую жизнь реформой, то наука еще не заняла въ ней подобающаго

мѣста, ея осязательное вліяніе оказывалось только въ пезначительномъ меньшинствѣ и не успѣло много измѣнить стараго характера общественныхъ понятій, господствовавшихъ въ массѣ.

Въ теченіе всего XVIII-го и нынѣшняго столѣтія исторія нашей образованности и съ нею литературы представляетъ картину крайней шаткости, неопредѣленности, боязливости и пеполноты.

Государство развивалось почти исключительно; внѣшнія силы и объемъ его выростали съ каждымъ царствованіемъ; авторитетъ власти, наслѣдованный отъ полу-восточнаго московскаго царства, все усиливался. Отъ Европы государство прежде и охотнѣе всего приняло военное устройство и пріемы канцелярской администраціи; съ ихъ помощью оно стягивало національныя силы, которыя и пошли на внѣшнее укрѣпленіе государства, на завоевательныя войны. Прежде всего, и надолго усвоена чисто практическая сторона европейской образованности, которая нужна была для необходимой, конечно, цѣли—утвержденія государства,—а затѣмъ и цѣнилась почти исключительно только съ этой стороны. Общество играло роль чисто служебную, безъ всякихъ учрежденій, которыя давали бы ему какую-нибудь долю самодѣятельности. Государство поглощало въ себѣ всѣ національныя силы, матеріальныя и нравственныя...

На исключительное служение государству направилась и дъятельность начинавшейся литературы. На первое время это было вполнъ естественно и необходимо: литература, какъ выраженіе возникавшей общественной мысли, не могла не стать, совершенно искренно, на сторонъ того авторитета, который выступилъ на борьбу съ невѣжествомъ, -- могла, пожалуй, и не видѣть непригодности нъкоторыхъ средствъ, какія были употреблены въ этой борьбъ. За немногими исключеніями самостоятельной мысли, литература оставалась въ чисто служебномъ положеніи, въ соотвътстви съ служебнымъ положениемъ самой массы общества. Это последнее въ большинстве владело еще столь ограниченнымъ образованіемъ, жило въ столь патріархальныхъ нравахъ, что его не тревожили никакіе запросы—ни умственные, ни общественные. Долгое время литературѣ приходилось исполнять относительно этой массы только обязанности элементарнаго обученія; въ бол'ве образованномъ меньшинствъ умственные запросы также не были еще довольно сильны, и литература вращалась въ томъ же кругъ идей: поэзія была торжественной одой и восхваленіемъ настоящаго; сатира, въ большой мфрф только по чужимъ образцамъ. вооружалась противъ недостатковъ жизни, насколько это позволялось, и молчала о всемъ томъ, что столько же или гораздо болѣе заслуживало бы сатиры, но о чемъ не смѣла и помыслить литература, какъ и самое общество.

Такъ продолжалось въ теченіе всего XVIII-го вѣка. Литература панегириковъ была безконечна: торжественная ода надолго установила тонъ, въ которомъ литература относилась къ общественнымъ событіямъ: литература привыкла говорить только по торжественнымъ случаямъ, восхвалять героическія добродѣтели и подвиги. Позднѣе сатира пробовала касаться болѣе серьёзныхъ предметовъ, по ей не было мѣста въ тогдашнихъ правахъ; иногда ее останавливала сама власть, находившая неприличнымъ и дерзкимъ вмѣшательство литературы въ то, что считалось исключительно дѣломъ правительства; но иногда останавливало и само общество, нападавшее на "Ябеду", на "Ревизора" и т. д.

Къ сожальнію реформа Петра осталась въ сущности единственнымъ фактомъ, гдъ авторитетъ съ энергіей дъйствовалъ въ пользу образованія. Реформа внушала уваженіе позднъйшимъ правителямъ, которые не могли не чувствовать, что на ней утверждалось повое возрастаніе Россіи, и не могли не преклоняться передъ ея величіемъ; но сами они не были способны продолжать ее достойнымъ образомъ. Русская жизнь въ XVIII-мъ въкъ уже не находила такого могущественнаго руководителя, какимъ былъ Петръ; въ правительственныхъ сферахъ движеніе продолжалось какъ будто только силой инерціи. То, что дълалось для образованіи въ XVIII-мъ въкъ, едва ли не былъ тотъ минимумъ, безъ котораго уже нельзя было обойтись...

Разъ возбужденная, русская образованность была почти предоставлена самой себъ, но лучшія силы общества, хотя въ очень тъсномъ кругу, съумъли поддержать ее и дать ей серьезное развитіе: въ умахъ общества, какъ и въ литературт возникаетъ потребность критики и самостоятельной деятельности. Таково въ особенности литературное и общественное возбуждение временъ Екатерины, отъ котораго идутъ уже осязательныя нити развитія до новъйшаго времени. Но это критическое направленіе, повторяемъ, было дъломъ меньшинства, исключеніемъ; а правиломъ было упомянутое отношеніе литературы къ общественному вопросу — служебное, панегирическое, консервативное, основанное на тъхъ данныхъ, которыя вообще произвели систему оффиціальной народности. Эти данныя были-и авторитетъ власти, и преобладаніе внешней государственной деятельности, ослешлявшей умы блескомъ и завоеваніями, и слабое развитіе умственныхъ интересовъ въ массѣ общества.

Итакъ, легко видъть, что система оффиціальной народностикакъ мы паходимъ ее во второй четверти ныпъніняго стольтія -выростала естественно изъ долговременныхъ представленій самого авторитета и изъ долговременныхъ привычныхъ мыслей у большинства. Всв подробности системы легко развивались изъ общаго, господствовавшаго понятія о положеній Россіи относительно Европы и изъ тъхъ частныхъ обстоятельствъ, какія представлялись у насъ въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ. Характеристической чертой системы и вмъстъ большинства (въ противоположность направленію критическому) стало самомниніе, которому и не мудрено было придти къ мысли, что Петровскій періодъ нашего развитія, періодъ усвоенія европейскаго образованія кончился, что мы не только можемъ обойтись безъ Европы. но даже выше ея и по здравымъ началамъ нашего быта (патріархальный миръ и благочестіе съ одной стороны; революція и безбожіе съ другой), и даже по матеріальному благосостоянію (мы "кормили Европу" нашимъ хлъбомъ и держали въ страхъ нашей военной силой). При полномъ убъждении въ върности этого взгляда, -- а оно развивалось легко, когда не допускалась критика, — очевидно, что другой взглядъ, который бы являлся съ какими-нибудь сомивніями относительно этихъ предметовъ, долженъ быль встръчаться или пренебреженіемъ, какъ легкомысліе, или враждой и гоненіемъ, какъ злонамъренность. Такъ въ самомъ дълъ и относились люди господствующаго образа мыслей къ новымъ литературнымъ школамъ.

При такомъ отношеніи огромнаго большинства къ меньшинству, господствующаго образа мыслей ко взглядамъ, едва пролагавшимъ себъ путь въ литературъ, дъйствительности къ теоретическому идеалу, не трудно видеть, въ какомъ прискорбномъ заблужденій находились об'й теорій новыхъ литературныхъ школъ, и славянофильской, и даже западной, когда онъ съ своей стороны (каждая по-своему) также думали видъть въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ завершение Петровскаго періода, находить въ настоящемъ готовую, въ принципъ, самобытность русской цивилизаціи, уже достаточно воспринявшей начала европейскаго образованія, или даже открывать, какъ славинофилы, въ нашемъ настоящемъ бытъ идею, далеко превосходящую то, что могла представить цивилизація Европы. Славянофилы, собственно говоря, еще могли спокойнъе смотръть на окружающую дъйствительность, которая въ сущности во многомъ была върна семнадцатому въку; ея грубыя стороны они могли перетолковывать

благопріятнымъ образомъ и подкрашивать картину. Но для другой школы и это было невозможно.

Это заблуждение литературныхъ школъ имъло разныя причины. Во-первыхъ, критическая мысль, которая руководила ими-сколько волею, а болье того неволею - слишкомъ ограничивалась чисто теоретическими вопросами, и отъ нея ускользало реальное положеніе вещей. Гоголевскій періодъ показался западной школь, не безъ основанія, вступленіемъ литературы на прямую дорогу единства и согласія съ жизнью; но она преувеличила его значеніе и сочла его за весь искомый результать литературнаго развитія. Съ другой стороны, гдф для писателей этой школы становилась ясной общая бъдность литературы, ограниченность ея дъйствія на массу общества, гдъ для нея самой были чувствительны внъшнія препятствія, мізшавшія ен успізамь, — люди этого направленія какъ будто хотели уйти отъ тяжелаго сознанія, успокоиться отъ него на высотъ своихъ теоретическихъ надеждъ и идеаловъ, хотъли впередъ видъть въ нихъ истинную русскую мысль, и, убъжденные въ върности добытыхъ теоретическихъ результатовъ, думали, что этими результатами уже теперь долженъ быть обозначенъ новый періодъ въ развитіи цѣлаго общества. Какъ будто они хотъли обмануть себя "насъ возвышающимъ обманомъ" или, сознавая противоръчіе, думали силой своего убъжденія и въры объяснить и внушить другимъ свои стремленія. Они были правы, когда — относительно своего тъснаго круга, собравшаго въ себъ лучшіе умы и таланты тогдашняго общества, — считали пройденными извъстныя ступени историческаго европейскаго развитія; но не были правы, когда не приняли въ разсчетъ, сколько времени еще потребуется для того, чтобы въ массъ общества привились и распространились тъ понятія, которыя отличали ихъ самихъ, привились настолько, чтобы можно было признать за ними скольконибудь дъйствительную силу. Бълинскій не видълъ того открытаго заявленія господствующихъ идей, которое выразилось рядомъ репрессивныхъ мфръ съ 1848 г.; но другіе писатели этого круга должны были горько сознаться въ ошибкахъ своего прежняго довърчиваго идеализма.

Общественно-критическое направленіе двухъ передовыхъ школъ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ было на дёлё одиноко и безсильно противъ окружавшихъ его препятствій. Пересмотрѣвъ нѣсколько примѣровъ того, какъ относились къ литературѣ и новымъ стремленіямъ образованности завѣдывавнія ею власти, мы вмѣстѣ увидимъ и отношеніе большинства къ этой литературѣ, нотому что уномянутыя власти выражали господствующія поня-

тія большинства, именно понятія системы оффиціальной народности.

Тѣ годы представляють множество столкновеній этого рода. которыя наглядно указывають, какъ въ самыхъ разнообразныхъ предметахъ критическое направленіе или просто малѣйшіе признаки самостоятельнаго вкуса и противорѣчія принятому взгляду встрѣчались съ недовѣріемъ, запрещеніемъ и преслѣдованіемъ.

Въ 1833 сдълался министромъ просвъщения Уваровъ, нъкогда "арзамасецъ". Въ апрълъ 1834 подвергается запрещеню "Московский Телеграфъ", Полевого 1), замъчательнъйний журналъ своего времени, за митературно-критическую статью объизвъстной пьесъ Кукольника: "Рука Всевышняго отечество спасла", статью, которая "дала поводъ нъкоторымъ давнимъ врагамъ этого журнала прямо указать на него, какъ на органъ вредный и вольнодумный". Журналъ былъ запрещенъ, и самъ Полевой съ жандармомъ привезенъ въ Петербургъ къ отвъту.

Фактъ кажется прискорбнымъ, но мы упоминали выше, что кружокъ стараго "Арзамаса" и друзья Пушкина были довольны. Жуковскій, съ сомнительной игрой словъ, былъ радъ, что Телеграфъ "запрещенъ", хотя жалѣлъ, что его "запретили". Правда, что статья о пьесѣ Кукольника была только поводомъ или послъдней каплей, переполнившей чашу, но чрезвычайно странно читать 2) процессъ запрещенія въ совѣщаніи Уварова съ Бенкендорфомъ.

Въ издаваемомъ теперь дневникѣ А. В. Никитенка, въ параллель къ этому, записаны слова Уварова о томъ же предметѣ, въ высшей степени характеристичныя.

Въ 1834, подъ 5 апръля, Никитенко пишетъ:

"Московскій Телеграфъ" запрещенъ по приказанію Уварова.

"Вездъ сильные толки о "Телеграфъ". Одни горько сътуютъ, "что единственный хорошій журналъ у насъ уже не существуетъ".

— По дъломъ ему, — говорятъ другіе: — онъ осмъливается бранить Карамзина. Онъ даже не пощадилъ моего романа. Онъ либералъ, якобинецъ — извъстное дъло и т. д., и т. д. "

<sup>1)</sup> Еще ранѣе были случаи запрещенія (въ 1830 г.) "Литературной Газеты". столь извъстнаго въ свое время изданія барона Дельвига, за напечатаніе переводнато истверостишія въ память іюльских дней во Франціи, и запрещеніе "Евронейца", журнала Ив. Кирѣевскаго. По словамъ г. Бартенева, Дельвигъ "ногибъ" за эти четыре стиха объ іюльской революціи (Дельвигъ умеръ въ томъ же 1830 году). "Р. Арх." 1872, стр. 2025. Подробности этого обстоятельства еще не были, кажется, разсказаны въ литературѣ.

<sup>2)</sup> Приведенный у Сухомлинова, "Изследованія и статьи", т. И.

Подъ 9 апръля Никитенко продолжаетъ: "Былъ сегодня у министра... Министръ долго говорилъ о Полевомъ, доказывая необходимость запрещенія его журнала.

- Это проводникъ революціи, говориль Уваровъ, онъ уже нѣсколько лѣтъ систематически распространяетъ разрушительныя правила. Онъ не любитъ Россіи. Я давио уже наблюдаю за нимъ; но мнѣ пе хотѣлось вдругъ принять рѣшительныхъ мѣръ. Я лично совѣтовалъ ему въ Москвѣ укротиться и доказывалъ ему, что наши аристократы не такъ глупы, какъ онъ думаетъ. Послѣ былъ сдѣланъ ему оффиціальный выговоръ: это не помогло. Я сначала думалъ предать его суду: это погубило бы его. Надо было отнять у него право говорить съ публикою это правительство всегда властно сдѣлать и притомъ на основаніяхъ вполнѣ юридическихъ, нбо въ правахъ русскаго гражданина нътъ прави обращаться письменно къ публикъ. Это привилегія, которую правительство можетъ дать и отнять, когда хочетъ.
- Впрочемъ, продолжалъ онъ, извѣстно, что у насъ есть нартія, жаждущая революціи. Декабристы не истреблены; Полевой хотѣлъ быть органомъ ихъ. Но да знаютъ они, что найдутъ всегда противъ себя твердыя мѣры въ кабинетѣ государя и его министровъ. Съ Гречемъ и Сенковскимъ я поступилъ бы иначе: они трусы, имъ стоитъ пригрозить гауптвахтой, и они смирятся. Но Полевой, я знаю его: это фанатикъ. Онъ готовъ претерпѣть все за идею. Для него нужны рѣшительныя мѣры. Московская цензура была непростительно слаба" 1).

Эти слова чрезвычайно ярко характеризують все положеніе литературы. Можно представить себѣ ту "революцію", которую готовиль Полевой въ Москвѣ въ 1830 годахъ и противъ которой понадобились такія экстренныя мѣры; можно представить также, каковъ могъ быть въ тѣ времена "судъ" надъ журналомъ. Інтература оказывается вообще не естественнымъ выраженіемъ умственныхъ и поэтическихъ стремленій общества и народа, а привилегіей, даваемой изъ снисхожденія и которая всегда можетъ быть отнята, потому что въ "правахъ" русскаго гражданина нѣтъ права "обращаться письменно къ публикъ".

Въ 1836 произошло извъстное запрещение "Телескопа", Надеждина, за напечатание "Философическаго письма" Чаадаева. Извъстно, и самъ Чаадаевъ признавалъ, что мъра, принятая противъ него, была почти мягкой въ сравнении съ тъмъ ожесточениемъ, съ какимъ приняла статью въ первую минуту московская

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) "Русская Старина", 1859, августь, стр. 281—282.

публика. Послѣдняя шла въ своей нетерпимости дальше, чѣмъ самыя власти.

Въ 1842 году самъ Кукольникъ, столь высоко цѣнимый, подвергся строгому выговору за повѣсть изъ Петровскихъ временъ "Сержантъ Ивановъ, или всѣ за одно", гдѣ отыскано было "желаніе выказать дурную сторону русскаго дворянина и хорошую—его двороваго человѣка"; самое сочиненіе названо въ выговорѣ "ничтожнымъ". Повидимому, только усердныя извиненія Кукольника сняли съ него немилость начальства 1).

Множество случаевъ подобнаго рода, крупныхъ и мелкихъ, происходило раньше и позже. Укажемъ нѣсколько примѣровъ— съ людьми, которыхъ благонамѣренность не могла бы подлежать сомнѣнію. Въ 1832 году вышли "Русскія сказки" извѣстнаго Даля. Книжка была захвачена, и авторъ арестованъ, потому что въ одной сказкѣ открыли какіе-то намеки, которыхъ, вѣроятно, вовсе не было. Впослѣдствіи изданіе его "Пословицъ", уже въ началѣ пятидесятыхъ годовъ, встрѣтило сначала большія цензурныя затрудненія; цензурныя опасенія относительно ихъ ощутилъ даже одинъ изъ членовъ русскаго отдѣленія академіи наукъ. "Пословицы" Даля изданы были уже въ позднѣйшее время, безъ всякой опасности для народной нравственности.

Мы упоминали прежде, какъ тѣ же условія тяжело подѣйствовали на дѣятельность И. В. Кирѣевскаго, журналъ котораго "Европеецъ" (1832) прервался на второй книжкѣ, по подозрѣніямъ въ крайнемъ либерализмѣ; какъ въ сороковыхъ годахъ Кирѣевскій затруднялся простымъ изданіемъ своего сборника пѣсенъ, невинность которыхъ надо было доказывать. Извѣстны болѣе или менѣе различные случаи подобнаго рода, происходившіе съ другими славянофильскими писателями, Хомяковымъ, И. С. Аксаковымъ и пр.

Гоголь также не избътъ неудобствъ цензурныхъ. "Мертвыя Души", проходя черезъ цензуру, потеряли небольшой кусокъ, который только впослъдствіи былъ присоединенъ къ собранію его сочиненій. "Переписка" потеряла цълый рядъ писемъ, напечатанныхъ уже только въ 1867 г.

Когда-нибудь в роятно собраны будутъ подробности о томъ, какъ д в йствовали т в же условія на такъ-называемую художественную литературу, на "свободное творчество", на "искусство для искусства". Но изв в стно вообще, что "свобода творчества", о которой такъ много заботилась наша художественная критика,

¹) "Р. Старина" 1871, III, 793—794.

была, къ сожалѣнію, нерѣдко слишкомъ фиктивной, какъ это показывають довольно и нѣкоторые изъ приведенныхъ сейчасъ примѣровъ <sup>1</sup>). Этого обстоятельства до сихъ поръ не оцѣнила достаточно ни исторія нашей литературы, ни художественная критика, такъ горячо защищающая свободное искусство.

Дъятельность того литературнаго круга, къ которому принадлежалъ Бълинскій, была въ особенности подвергнута недовърчивому надзору. Въ примъръ укажемъ нъсколько случаевъ, извъстныхъ относительно Грановскаго и дающихъ понятіе о положеніи вещей. Грановскій, изъ всъхъ писателей того круга, въ особенности отличался тою ровною мягкостью и тактомъ, которые могли бы внушить довъріе къ его профессорской и литературной дъятельности; но и эти свойства не спасали его отъ подозръній и стъсненій, — и главное, эти подозрънія шли не отъ однихъ только руководящихъ властей: многое, стъснявшее дъятельность Грановскаго, исходило даже отъ людей той самой университетской среды, которой онъ принадлежалъ, отъ людей общества, большинству котораго не были ни понятны, ни сочувственны его стремленія.

Уже вскорѣ послѣ того, какъ Грановскій основался въ Москвѣ, онъ сталъ пріобрѣтать ту извѣстность и нопулярность, которыми онъ пользовался потомъ въ кругу слушателей и образованнаго общества. Въ 1843 году онъ читалъ публичный курсъ, сопровождавшійся небывалымъ успѣхомъ. Но "профессорскому поприщу Грановскаго среди успѣховъ уже грозила опасность (въ 1843 году), —замѣчаетъ его біографъ. Оно было до того непрочно, что онъ уже вынужденъ былъ помышлять о перемѣнѣ службы". Въ письмѣ къ одному изъ друзей онъ сообщаетъ, что отъ него требовали апологій и оправданій въ видѣ лекцій: "реформація и революція должны быть излагаемы съ католической (!) точки зрѣнія и какъ шаги назадъ. Я предложилъ не читать вовсе о революціи. Реформаціи уступить я не могъ. Что же бы это была за исторія?.."

Въ эту пору оживленной дѣятельности, Грановскаго сильно занимала мысль издавать съ своими друзьями журналъ. Онъ подалъ (въ іюнѣ 1844) просьбу о разрѣшеніи ему издавать жур-

<sup>1)</sup> Въ интидеситыхъ годахъ, въ числѣ появившейся тогда рукописной литературы, была пебольшая, довольно остроумно написанная статья, которая ходила съ именемъ Погодина, и гдѣ было собрано много любонытныхъ примѣровъ цензурной практики сороковыхъ и начала пятидеситыхъ годовъ. См. еще "Очерки изъ исторіи цензуры", г. Скабичевскаго, въ "Отеч. Запискахъ" за ихъ послѣдніе годы.

наль "Ежемъсячное Обозръніе". Отвъть послъдоваль только въ 1845 году; онъ быль кратокь и ясенъ: "не нужно".

Въ кругу "интеллигенціи" Грановскій и его друзьи встръчали не одно противоръчіе мнъній, но настоящую вражду, которая могла вліять и на ихъ общественное положеніе. Въ мартъ 1845 Грановскій пишеть къ одному изъ друзей, "обо миж кричатъ, что я интриганъ и тайный виновникъ всѣхъ оскорбленій. какія наносятся славянству" (річь идеть віроятно о разных университетскихъ дѣлахъ и отношеніяхъ), что эти обвиненія распространяются и на его друзей, что, напримфръ, Белинскаго обвиняють въ томъ, что онъ своими статьями подрываетъ народность (?), семейную правственность и православіе. Въ письмѣ къ Киртевскому, сохранившемся въ бумагахъ Грановскаго, онъ съ "необычайнымъ раздраженіемъ", по словамъ біографа, говорить объ отношеніяхь къ нему его учено-литературныхъ про-"большей части сотрудниковъ Москвитятивниковъ, именно нина", — по милости которыхъ отчасти онъ "ославленъ врагомъ церкви и Россіи"...<sup>1</sup>).

Подобныя столкновенія приходилось испытывать линскому и другимъ писателямъ этого круга. И опять должно сказать, что не только руководящія власти выказывали подозрительность къ нему, или принимали репрессивныя мъры противъ лицъ этого круга, но въ самомъ обществъ, въ другихъ литературныхъ партіяхъ, не только партіяхъ, ничтожныхъ по своему умственному и нравственному характеру, но и въ настоящей "интеллигенціи", эти писатели встръчали вражду чисто обскурантнаго свойства. Одна независимость мысли, одно нъсколько послѣдовательное проведеніе критическаго взгляда на жизнь были достаточны для того, чтобы этимъ писателямъ была придана репутація, въ нашихъ условіяхъ самая неблагополучная. Иногда почти трудно сказать, кто шелъ впереди въ этихъ инкриминаціяхъ литературы, недовърчивыя ли власти, или неразумная публика. Въ 1848-мъ году, когда умеръ Бълинскій, друзья его находили, что онъ умеръ во-время.

Такъ поставлена была литература художественная, историческая и критическая. Практическіе общественные вопросы почти не находили мъста въ литературъ иначе—какъ въ видъ повторенія оффиціальныхъ свъдъній, или въ видъ безусловнаго панегирика; допускались только предметы, которые самимъ властямъ казались индифферентными. Нъсколько примъровъ покажутъ, до

<sup>1)</sup> Біографія Грановскаго, стр. 142, 143, 148 и проч.

какихъ размфровъ доходило обязательное молчаніе литературы объ этихъ предметахъ.

Въ 1829-мъ одинъ изъ петербургскихъ цензоровъ былъ выдержанъ 8 дней на гауптвахтѣ за пропущение статьи объ упадкѣ питейныхъ сборовъ въ Курской губернии.

Въ 1841-мъ извъстный академикъ Кеппенъ напечаталъ статейку подъ названіемъ "Почтовыя сообщенія", которая возбудила негодованіе управлявшаго почтовымъ въдомствомъ князя Голицына (извъстнаго министра народнаго просвъщенія при Александръ I). Онъ жаловался Уварову на дерзость Кеппена—входить въ разборъ "коренныхъ почтовыхъ законовъ" и осуждать дъйствія почтоваго управленія. "Это—попытка того либеральнаго духа западной Европы (!), который стремится подвергать дъйствія правительства контролю свободнаго кпигопечатанія... Кеппенъ и теперь уже возглашаетъ въ той же статьъ: наступаетъ и для насъ время развитія силъ народныхъ!..."

Въ 1845-мъ явилась статейка о строившейся тогда московской желъзной дорогъ. Управляющій путей сообщенія, "нисколько не порицая ея содержанія, вполнъ благонамъреннаго, испросилъ однакожъ высочайшее повельніе, чтобъ впредь ничего не печаталось объ этомъ предметъ безъ его предварительнаго одобренія".

Въ 1828-мъ дана была льгота литературѣ: разрѣшено было нечатать разборы театральныхъ пьесъ, что прежде совершенно не допускалось, такъ какъ актеры считались людьми, состоявшими на службѣ, и сужденіе объ ихъ достоинствахъ или недостаткахъ принадлежало только ихъ начальству. Печатаніе этихъ разборовъ должно было, впрочемъ, происходить съ разрѣшенія начальника ІІІ-го отдѣленія собственной Е. И. В. канцеляріи.

Сужденія о "политических видахь" правительства съ 1826 г. были строжайше запрещены всёмъ изданіямъ, кром'є тёхъ сужденій, которыя заимствуются изъ оффиціальныхъ изданій, академической газеты и "Journal de St-Pétersbourg", издаваемаго при министерств'є иностранныхъ дёлъ; потомъ къ этимъ газетамъ присоединена была "С'єверная Пчела", куда политическій отдёлъ доставляемъ былъ изъ одного оффиціальнаго в'єдомства.

Въ началѣ описываемаго періода изданъ былъ, въ 1826 году, уставъ, изготовленный адмираломъ Шишковымъ; въ 1828 этотъ уставъ былъ замѣненъ другимъ, нѣсколько болѣе снисходительнымъ. Но и послѣдній, какъ мы видѣли, былъ достаточно стѣснителенъ и сохранилъ, кромѣ главной, нѣсколько спеціальныхъ цензуръ; именно: духовную цензуру—для книгъ духовнаго содержанія; цензуру медицинскаго вѣдомства—для лечебниковъ;

цензуру III-го отдъленія—для театральныхъ пьесъ, и наконецъ цензуру особаго спеціальнаго комитета—для разсмотрѣнія учебныхъ руководствъ.

Вскорѣ къ этимъ различнымъ цензурамъ присоединились новыя спеціальныя цензуры — министерства финансовъ, военнаго, двора — по тѣмъ предметамъ, которые касались этихъ вѣдомствъ. Впослѣдствіи такое же отдѣльное право предварительнаго цензурнаго просмотра книгъ и статей дано было управленію военно-учебныхъ заведеній, кавказскому комитету, ІІ-му отдѣленію собственной канцеляріи, археографической коммиссіи (!), главному попечительству дѣтскихъ пріютовъ, петербургскому оберъ-нолиціймейстеру, управленію государственнаго коннозаводства и президенту академіи наукъ. Наконецъ, то же право предоставлено было еще и другимъ вѣдомствамъ.

было еще и другимъ въдомствамъ.

Въ министерство Уварова установились и другія стъсненія литературы. Разръшеніе новыхъ журналовъ было до чрезвычайности затруднено; у ученыхъ обществъ отнято было издавна присвоенное имъ право—самимъ цензировать свои изданія, и проч.

своенное имъ право—самимъ цензировать свои изданія, и проч. Общій результатъ всѣхъ этихъ мѣръ не могъ быть благопріятень для литературы. Это рѣзко выразилось даже чисто внѣшнимъ образомъ. Число книгъ уменьшилось: оно чрезвычайно упало
по отдѣламъ философіи и естествознанія и возвысилось только
по предметамъ чисто практическаго свойства—по сельскому хозяйству и юридическимъ наукамъ; по отдѣлу періодическихъ изданій размножились только изданія хозяйственно-промышленныя, медицинскія и модныя, и уменьшилось число изданій учено-литературныхъ. Въ теченіе пятнадцати лѣтъ, за 1833—1847 годы,
средняя годовая цифра выходившихъ книгъ, разсчитанныхъ по
пятилѣтіямъ, понизилась съ 10,365, въ началѣ этого періода,
до 9,158 въ концѣ его.

Этотъ результатъ самъ по себъ довольно удивителенъ, потому что надо же предполагать, что съ теченіемъ времени все-таки возростала любовь къ чтенію, увеличивалось число образованныхъ и читающихъ людей; можно бы было предполагать, что по крайней мъръ не упадетъ общая численность выходящихъ книгъ, каковы бы ни были ихъ содержаніе и внутренняя цѣнность. Но если одинъ подобный результатъ показывалъ, какъ трудны были внѣшнія условія литературы до 1848 года, то условія эти стали еще труднѣе въ послѣдующіе годы. Новыя стѣснительныя мѣры приведены были европейскими событіями 1848—49-хъ годовъ. Къ удивленію, у насъ нашли возможнымъ распространять на русское общество тѣ опасенія, какія пробудило революціонное

движение въ западной Европъ, и даже сочли нужными немедленныя и решительныя меропріятія для противодействія предполагаемымъ вреднымъ идеямъ. Цензура, и прежде достаточно строгая. дошла до последняго предела суровости въ действіяхъ такъ-называемаго комитета 2-го апръля 1848, который явился высшимъ контролемъ падъ дъйствіями цензуръ обыкновенныхъ. Литература была обезличена, лишена содержанія — насколько возможно. Къ прежнимъ ограниченіямъ, исключавшимъ изъ ея области разнообразные общественные вопросы, присоединились новыя запрещенія. Нечего говорить о томъ, что невозможны были ни мал'яйшія упоминанія о европейскихъ событіяхъ, кром'є техъ, какія являлись въ оффиціальныхъ изданіяхъ и "Съверной Пчель", что современная исторія была вообще закрыта отъ литературы, запрещенія распространились и на такіе предметы, гдѣ они были совершенно неожиданны и гдв на первый взглядъ трудно объяснить себъ ихъ мотивъ. Такъ, напримъръ, являлись запрещенія писать о древнихъ правахъ и обычаяхъ русскаго парода, -- вследствіе чего должень быль прекратиться "Этнографическій Сборникъ", важное изданіе, тогда начатое Географическимъ Обществомъ; запрещено было касаться смутныхъ эпохъ древней русской исторіи. какъ, напр., періодъ междуцарствія, эпохи народныхъ волненій и т. д. Выраженіе даже чисто литературныхъ мивній бывало не безопасно, какъ случилось, напр., съ Тургеневымъ въ 1852, вследствіе написанной имъ газетной статьи о Гоголе.

Параллельно съ этимъ, столько же мъръ предосторожности найдено было нужнымъ принять противъ учебныхъ заведеній. "Въ 1849-мъ году возникли слухи о предстоящемъ закрытіи университетовъ и другихъ высшихъ учебныхъ заведеній. Дворянскій институть въ Москвѣ быль дѣйствительно закрыть. Число студентовъ и вольныхъ слушателей въ каждомъ университетъ должно было ограничиться тремя стами. Илата за слушание лекцій была возвышена. Издавались строгія инструкціи для способа преподаванія въ учебныхъ заведеніяхъ и надзора за нимъ. Профессора университетовъ должны были представлять подробныя программы своихъ лекцій для предварительнаго просмотра стороны начальства"... "Московскій университеть обращаль на себя подозрительное вниманіе. Собирались свъдънія о его преподавателяхъ, объ ихъ образв мыслей, ихъ лекціяхъ, о настроеніи и духѣ университетскаго юношества... ходили уже слухи о предстоящемъ закрытін упиверситета" 1). Даже Уваровъ, управленіе

<sup>1)</sup> Біогр. Гран., стр. 238—239, 242—243, и друг. Ср. напечатанные въ послёднее время изкоторые документы изъ того времени. каковы, напримёръ, распоряже-

котораго, какъ мы видъли, нельзя было обвинить въ недостаточности надзора за литературой и настроеніемъ умовъ, счелъ нужнымъ удалиться изъ министерства.

Въ современной литературъ, существовавшей въ такихъ условіяхъ, мы, понятно, не найдемъ никакого отголоска на это положеніе вещей. Тяжелое время отзывалось для внимательнаго наблюдателя въ крайней безсодержательности литературы, а съ другой стороны въ мрачныхъ поэтическихъ мотивахъ, въ рядъ типовъ, какъ "Гамлеты щигровскаго увзда", "лишніе люди" и т. п., въ отдаленныхъ намекахъ, понятныхъ только посвященнымъ. Только впоследствін, съ новаго царствованія, стала высказываться вся тягость пережитого общественнаго положенія. Мы упоминали, что около половины пятидесятыхъ годовъ, еще въ концъ царствованія импер. Николая, стала распространяться рукописная литература, составившая первое зерно развившейся потомъ публицистики и гдф, между прочимъ, бывали замфчательныя характеристики тогдашняго порядка вещей 1). Другіе отголоски и картины времени остались въ мемуарахъ и дневникахъ той эпохи, выходящихъ теперь изъ-подъ спуда. Въ высокой степени любопытны въ этомъ отношени многіе эпизоды въ издаваемомъ. нын в дневник в А. В. Никитенка. Изв встепъ характеръ этого писателя: ни въ дъятельности, ни въ сочиненіяхъ его не было тъни какого-нибудь особаго либерализма; это быль человъкъ умъреннаго образа мыслей, но понимавшій неотложную необходимость просв'єщенія; въ то время, когда писаль онъ приводимыя ниже строки, онъ самъ былъ цензоромъ. Онъ говоритъ о тридцатыхъ годахъ, когда съ особеннымъ удареніемъ были высказываемы взгляды въ духъ оффиціальной народности, и поражается тъмъ внутреннимъ противоръчиемъ, какое было въ понятияхъ этой системы о просвъщении. "На что заводить университеты?" -- спрашивалъ Никитенко. Въ то время посылалось двадцать молодыхъ людей за границу для усовершенствованія въ наукахъ-, а что они будуть дёлать туть, возвратясь со своими познаніями, съ благороднымъ стремленіемъ озарить свое поколівніе світомъ истины?" Онъ вспоминаетъ времена Магницкаго и Рунича, но и взгляды 1830-хъ годовъ мало чёмъ отъ нихъ отличаются 2).

ніе Бутурлина (предсѣдательствовавшаго въ комитетѣ 2 апрѣля) отъ 5 мая 1848 въ "Русской Старинѣ", 1872, V, стр. 784; инструкція ректорамъ и деканамъ факультетовъ, 24 октября 1849,—тамъ же VI. 448, и проч.

<sup>1)</sup> Мы назвали выше одну подобную записку, посвященную тогдашней цензуръ и ходившую по рукамъ съ именемъ самого Погодина.

<sup>2) &</sup>quot;Апраля 4. Третьяго дня я читаль попечителю мою вступительную лекцію:

Въ этихъ замъткахъ, писанныхъ въ первой половинъ тридцатыхъ годовъ, въ высокой степени любопытны, наконецъ, указанія на нравственное состояніе общества, приводимое тогдашней системой: эги указанія подтвердились всёмъ дальнёйшимъ ходомъ нашей общественности подъ вліяніемъ режима оффиціальной народности. Никитенко уже въ то время отмъчаетъ нравственный упадокъ: отсутствие всякаго действительнаго общественнаго мибнія, выражавшееся полнымъ недопущеніемъ какой-либо гласности, и слъдовательно полное владычество канцелярскаго произвола подъ покровомъ тайны, при крайнемъ распространении лихоимства. Строгая охрана кръпостного права, продажный судъ и т. д., должны были оказывать свое действіе развитіемъ эгоистическихъ интересовъ: Никитенко прямо говоритъ объ исчезновеніи обществолюбія и челов колюбія. Онъ объясняеть безвыходное положеніе людей, проникнутыхъ стремленіемъ къ самопознанію, --и указываетъ, въ чемъ заключалось дъйствительное "отторжение отъ почвы", о ко-

<sup>&</sup>quot;О происхожденій и дух'в литературы", которую отдаю въ печать. Онъ сов'єтоваль ми'в вычеркнуть п'єсколько м'єсть, которыя, по собственному его сознацію, иснолнены и правственной, и политической благонам'єренности.

<sup>—</sup> Для чего же? — спросилъ я.

<sup>—</sup> Для того, — отвъчалъ онъ, — что ихъ могутъ худо перетолковать — и бъда цензору и вамъ...

<sup>&</sup>quot;Пеужели, въ самомъ дѣлѣ, все честное и просвѣщенное такъ мало уживается съ общественнымъ порядкомъ! Хорошъ же послѣдній! На что же заводить университеты? Непостижимое дѣло! Опять велѣно отправить за границу для усовершенствованія въ наукахъ двадцать избранныхъ молодыхъ людей, а что они будутъ дѣлать тутъ, возвратясь со своими познаніями, съ благороднымъ стремленіемъ озарить свое поколѣніе свѣтомъ истины...

<sup>&</sup>quot;...Было время, что нельзя было говорить объ удобреніи земли, не сославшись на текеты изъ Свящ, писанія. Тогда Магинцкіе и Руничи требовали, чтобы философія преподавалась но программ'я сочиненной въминистерств'я народнаго просв'ященія: чтобы, преподавая логику, старались бы въ то же время ув'трить слушателей, что законы разума не существують, а, преподавая исторію, говорили бы, что Римъ и Гредія вовсе не были республиками, а такъ чёмъ-то похожимъ на государства съ пеограниченною властью, въ родѣ турецкой или монгольской. Могла ли наука принести какои-нибудь плодь, будучи такъ изпращаема? А теперь? О, теперь совствиъ другое дело. Теперь требують, чтобы литература процивтала, по никто бы инчего не писаль ни въ прозъ. ни въ стихахъ: требуютъ, чтобы учили какъ можно лучше, но чтобы учащіеся не размышляли, потому что учащіе-что такое? Офицери, которые (суропо) управляются съ истиной и заставляють ее вертъться во всъ стороны передъ своими слушателями. Теперь (1833 г.) требують отъ юпошества, чтобы оно училось много и притомъ не механически, по чтобы оно не читало кингъ и никакъ не смъло думать, что для государства полезиве, если его граждане будуть имвть сватлую голову, вмаето сватлымъ пуговицъ на мундправи ("Р. Старина", 1889, авг., стр. 270-271),

торомъ десятки лѣтъ спустя стала говорись, такъ неразумно, одна литературная партія  $^{1}$ ).

"Можетъ быть, и всегда гакъ было, но отъ иныхъ причинъ. Причина ныпъшнаго правственнаго паденія у насъ, но моему наблюденію, въ политическомъ холь вещей. Настоящее покольніе людей мыслящихъ пе было таково, когда, исполненное свъжей юношеской силы, оно впервые вступало на поприще умственной дъятельности. Оно не было проникнуто такимъ глубокимъ безвъріемъ, не отпосилось такъ цинично ко всему благому и прекрасному. Но (прежнее) объявило себя врагомъ всякаго умственнаго развитія, всякой свободной дъятельности духа. Не уничтожая ни наукъ, ни ученой администраціи, оно однако до того затруднило насъ цензурою, частыми преслъдованіями и общимъ направленіемъ къ жизни, чуждой всякаго правственнаго самонознанія, что мы вдругъ увидъли себя въ глубинѣ души какъ бы запертыми со всъхъ сторонъ, отторжеснимми отъ точью, гдъ духовныя силы развиваются и совершенствуются.

"Сначала мы судорожно рвались на свъть. Но, когда увидъли, что съ нами не шутять, что отъ насъ требують безмолвія и бездъйствія, что таланть и умъ осуждены въ насъ цѣпенть и гнопться на днѣ души, обратившейся для нихъ въ тюрьму; что всякая свѣтлая мысль является преступленіемъ противъ общественнаго порядка, когда, однимъ словомъ, намъ объявили, что люди образованные считаются въ нашемъ обществѣ наріями; что оно пріемлеть въ свои нѣдра одну бездушную покорность, а солдатская дисциплина признается единственнымъ началомъ, на основаніи котораго позволено дѣйствовать—тогда все юное покольніе вдругь правственно оскудѣло. Всѣ его высокія чувства, всѣ иден, согрѣвавшія его сердце, воодушевлявшія его къ добру, къ истинѣ, сдѣлались мечтами безъ всякаго практическаго значенія—а мечтать людямъ умнымъ смѣшно. Все было приготовлено, настроено и устроено къ нравственному преуспѣянію—и вдругъ этотъ складъ жизни и дѣятельности оказался несвоевременнымъ, негоднымъ; его пришлось ломать и на развалинахъ строить канцелярскія камеры и солдатскія будки.

"Но скажуть, въ это время открывали повые университеты, увеличили штаты учителямъ и профессорамъ, посылали молодыхъ людей за границу для усовершенствованія въ наукахъ.

"Это значило еще увеличивать массу несчастимх», которые не знали куда даться со своимъ развитымъ умомъ, со своими требованіями на высшую умственную жизнь.

"Вотъ картина нашего положенія: оно незавидно...

"Конечно, и у насъ есть люди, нынѣ дѣйствующіе въ другомъ духѣ, но ихъ очень мало и они слишкомъ безсильны, слишкомъ робки, слишкомъ недовѣрчины къ собственнымъ чистымъ побужденіямъ, чтобы могли перетянуть вѣсы на сторону добра; есть затворники, постинки, которые рѣшились пребыть до конца вѣрными своимъ идеямъ и лучше задохнуться, чѣмъ измѣнить имъ. Но эти люди—исключеніе, и они несчастиѣе нервыхъ, ибо не вкушаютъ сладости даже минутнаго забвенія. Ничего удивительнаго, если ниые изъ молодыхъ людей доходять до самоубійства" ("Р. Старина", тамъ же, стр. 283—285).

<sup>1) &</sup>quot;Въ странномъ положени находимся мы. Среди людей, которые имъютъ претензію дъйствовать на духъ общественный, пѣтъ никакой правственности. Всякое довѣріе къ высшему норядку вещей, къ высшимъ началамъ дѣятельности исчезло. Нѣтъ ни обществолюбія, ни человѣколюбія, мелочной отвратительный эгонзмъ проновѣдуется тѣми, которые призвапы наставлять юпошество, насаждать образованіе или двигать пружинами общественнаго порядка.

Мы не будемъ сообщать другихъ подробностей объ этомъ тягостномъ и печальномъ періодѣ русской литературы и образованности, еще для многихъ памятномъ по личному опыту, и упомянемъ только объ одномъ обстоятельствѣ, которое находится въ связи съ административными мѣрами того времени относительно преподаванія и литературы. Это—такъ-называемое дѣло объ обществѣ Петрашевскаго. Начатое въ 1848-мъ и конченное въ 1849-мъ году, оно послужило особеннымъ поводомъ къ репрессивнымъ мѣрамъ, такъ какъ полагали, что имъ несомнѣно доказывается превратное направленіе умовъ, заимствованное изъ революціонныхъ европейскихъ ученій и стремившееся къ ниспроверженію существующаго порядка.

Теперь, когда это время отдалено отъ насъ длиннымъ рядомъ лътъ и многими общественными опытами, окажется, можно говорить о немъ спокойно и составить о немъ правильное историческое понятіе. Для безпристрастныхъ людей, - какихъ бы то ни было мнъній, — теперь, въроятно, ясно, что броженіе, происходившее въ упомянутомъ обществъ, на дълъ не представляло такой опасности, какт, это предполагается или даже считается несомнъннымъ въ современномъ "Мнѣніи" Липранди, имѣвшемъ, по его собственнымъ словамъ, вліяніе и на самый исходъ дела 1). Теперь ясно, что общество, -- настолько не тайвое, что въ него попадалъ всякій, кто хотълъ, между прочимъ, легко проникли и агенты самого . Типранди, — вовсе не было опаснымъ заговоромъ, который бы могъ угрожать существовавшему порядку ниспровержениемъ и вообще имълъ какую-нибудь возможность практическаго дъйствія въ соціалистическомъ направленіи, отличавшемъ это общество. Въ упомянутомъ "Мнъніи" кружокъ Петрашевскаго изображается именно какъ обширный заговоръ, но изображение это утверждается съ одной стороны на такихъ мелочныхъ фактахъ, а съ другой на такихъ далекихъ аналогіяхъ и сравненіяхъ, несостоятельность которыхъ бросается въ глаза <sup>2</sup>). Существенное обвиненіе, основанное на дъйствительныхъ фактахъ, заключается въ двухъ главныхъ пунктахъ: во-первыхъ, въ усвоении и распространеніи соціалистических видей, въ чтеніи и рукописномъ переводъ соціалистическихъ книгъ, а во-вторыхъ, въ недовольствъ

<sup>1)</sup> Это "Мићије" напечатано въ "Русской Старинћ" 1872, т. VI.

<sup>2)</sup> Такъ, авторъ "Миънія" ставить взгляды общества въ связь съ различными безпорядками, напримъръ, случаями неповиновенія крестьянъ помъщикамъ (?) и т. п., фактами, очевидно, не имъющими никакого отношенія къ кружку людей,— большей частію вичъмъ не вліятельной молодежи,— занимавшихся книжными соціальными теоріями.

(выражавшемся изустно и въ частной перепискѣ) многими тогдашними учрежденіями и въ разговорахъ о необходимости преобразованій, какова, напримѣръ, отмѣна крѣпостного права 1).

По господствовавшимъ ионятіямъ времени, эти обвиненія стали столь серьезными, что получили для обвиняемыхъ самый печальный исходъ. На дёлё, весь соціализмъ названнаго общества заключался въ чисто теоретическомъ увлеченіи Фурье, Сенъ Симономъ, Кабе и другими соціалистами этого рода, которое высказывалось чтеніемъ книгъ и разговорами, было совершенно безвредно въ практическомъ смыслё (такъ какъ ничего не могло бы, да и не пыталось, дёлать) и тёмъ болёе безобидно, что большинство "общества" состояло изъ людей самой первой молодости, у которыхъ все это увлеченіе только и могло быть дёломъ платоническаго идеализма. Правда, глава общества не былъ юношей и отличался большой рёшительностью мнёній, но и его планы были настолько далеки отъ всякой возможности практическаго примёненія, что могли не возбуждать опасеній.

Но, разсматривая это брожение умовъ съ точки зрѣнія общественной исторіи, нельзя не допустить, что оно въ большой степени было такимъ преувеличеніемъ, которое вытекло изъ крайности стъсненій, тяготъвшихъ въ теченіе предыдущихъ десятильтій надъ образованіемъ и литературой. Какъ скоро въ общество проникли извъстные элементы умственной жизни, общественнаго интереса, они должны были развиваться: они развивались бы болже правильно, еслибъ имъ данъ былъ какой-нибудь просторъ; они переходять въ крайность, въ ръзкое противоръчіе съ окружающимъ, когда обставлены препятствіями, когда ихъ хотять задержать и заглушить. Это такая же необходимость въ органическомъ рость общества, какъ и въ развятіи физическаго организма. Молодыя покольнія всегда и вездь наиболье чутки къ созрывающимь потребностямъ общества; имъ уже видны недостатки старины, съ которой они еще не успъли связаться долгой привычкой; предъ ними впереди жизнь, для которой они стремятся завоевать лучшіе принципы и порядки; вмёстё съ тёмъ у нихъ меньше, или вовсе нътъ опыта, который бы помогъ имъ оценить условія и обстоятельства, разсчитывать возможности и шансы, и больше молодого энтузіазма, который не останавливается предъ затрудненіями и рискомъ; оттого, молодыя поколівнія, - въ такихъ періодахъ, когда общество только-что устанавливаетъ свое полити-

<sup>1)</sup> Между прочимъ, однимъ изъ особо важныхъ обвиненій было чтеніе и сообщеніе другимъ письма Бълинскаго къ Гоголю.

ческое существованіе, -- всего чаще попадають въ коллизію между старымъ и новымъ порядкомъ вещей и делаются жертвами этого столкновенія. Какъ ни случайны и, повидимому, произвольны бываютъ формы подобныхъ движеній, тѣмъ не менѣе не трудно видъть, что въ этихъ фактахъ совершается не случайное явленіе, а историческій процессъ. Соціализмъ молодого покол'внія сороковыхъ годовъ былъ такимъ, слишкомъ юношескимъ, порывомъ къ общественному самосознанію, стремленіемъ выяснить себ'в и усвоить интересы общества и работать для нихъ: за невозможностью спокойнаго и открытаго развитія, эта потребность удовлетворяема была чистой теоріей, даже въ тъхъ фантастическихъ формахъ, какими отличался тогдашній соціализмъ. Рядомъ съ этимъ, однако, "соціализмъ" имѣлъ свою сильную сторону въ критикъ существующихъ общественныхъ отношеній, и подъ этими вліяніями также возникали въ умахъ болфе или менфе ясныя представленія о непосредственной русской действительности, и вопросъ о необходимыхъ для русской жизни практическихъ преобразованіяхъ понять быль такь, какь онь еще раньше ставился прежнимь покольніемъ, и какъ потомъ онъ быль поставленъ въ наше время (реформы крипостная, судебная и проч.).

Приводимъ въ сноскѣ замѣчанія одного изъ ближайшихъ свидѣтелей и участниковъ этого броженія: здѣсь вѣрно указано психологическое развитіе этихъ увлеченій въ молодомъ поколѣніи сороковыхъ годовъ, и историческая связь этого броженія со всѣмъ теченіемъ тогдашней общественности и состоянія умовъ 1).

<sup>1)</sup> Изображая характеръ одного изъ полу-дѣйствительныхъ героевъ своего разсказа, человѣка тогдашияго молодого поколѣнія, характеръ, удивлявшій людей житейскаго благоразумія своими странностями, удаленіемъ отъ общества, скентическимъ раздраженіемъ и проч., авторъ говоритъ:

<sup>&</sup>quot;Никому не приходило въ голову поискать причинъ въ атмосферѣ не только того исключительнаго круга, въ которомъ опъ вращался, по вообще всей русской жизни того времени, неотразимыхъ причинъ тому, что каждая эпергическая, дѣятельная личность бросалась во всѣ нелегкія—отъ мрачнаго мистицизма до полудикаго бреттёрства, отъ чаадаевскаго отрицанія всей нашей исторической жизни до бѣгства въ отцамь іезунтамъ, отъ помѣщичьнхъ жестокостей до безпросыннаго пьянства...

<sup>&</sup>quot;Не крупные факты, не радикальные катаклизмы въ общественной или личной нашей жизни ужасны,—папротивъ, въ нихъ есть всегда изчто освъжающее, какъ въ разразившейся грозъ,—ужасны ежедневныя, будничныя пошлости и подлости, опутывающія цынкою сътью всть общественныя отношенія, пріобрътающія силу авторитета, заслоняющія собою благородные человъческіе идеалы"...

Въ другомъ мѣстѣ тотъ же авторъ касается историческихъ обстоятельствъ, въ которыхъ составлялось настросніе молодого покольнія сороковыхъ годовъ:

<sup>&</sup>quot;Дъягельная работа общественнаго сознанія, начавшаяся гораздо раньше, вслідствіє исторических условій, не могла развиваться свободно и правильно, а потому

Атмосфера, конечно, была ненормальна, и отсюда выходили тѣ заблужденія, о которыхъ говоритъ цитируемый авторъ, и тѣ одностороннія увлеченія и крайности, въ которыя впадали люди съ тѣми или другими стремленіями къ идеалу, къ осмысленному принципу. Историческое и моральное оправданіе или объясненіе этихъ увлеченій и заключается въ особенныхъ условіяхъ времени.

пріобрѣла неестественную папряженность, ушла въ меньшинство и вмѣстѣ съ нимъ погибла (движеніе двадцатыхъ годовъ). Преемственность развитія была нарушена, образовался перерывъ, въ темпотѣ котораго люди бродили ощунью, стараясь опознаться, гдѣ они, въ какихъ мѣстахъ и чтѐ такое они сами... Начались робкія, неумѣлыя понытки опредѣлить свое и, поставленное на метафизическіе подмостки мудреной нѣмецкой работы... Всѣ схватились за Гегеля и комментировали его по своему. Это направленіе привело насъ къ замѣчательнымъ тонкостямъ психологическаго анализа и къ разъѣдающей рефлексіи, парализовавшей каждый смѣлый шагъ въ сторону отъ торной дороги.

"Среди повсюдной тишины едва слышались воркованія безд'яльнаго эппкурензма и одинокія, подавленныя жалобы личныхъ страданій...

"Въ этой ночи народилось и выросло покольніе людей, на долю которыхъ выпало много тяжелыхъ дней и горькихъ упрековъ. Они еще дътьми зорко присматривались къ торжествовавшей кругомь ихъ безсознательности и, ставъ юпошами, увидьли, что на родной почвъ имъ дълать печего. Отсюда пачинается блъдный, худосочный типъ "лишнихъ людей" въ одну сторону, и тоже ненормальныхъ проповъдниковъ далекаго идеала въ другую... Разумъется, вст они прошли искусъ идеалистической философіи, —и въ ту минуту, когда съ Гегелемъ въ рукахъ добивались отвътовъ на "проклятые вопросы", —до ихъ слуха долетали другія рти. Въ нихъ не было холода абстрактныхъ умозртній, а книтла ключомъ живая человъческая кровь и ртивался тяжелый вопросъ труженика: "на сколько же обокралъ меня лавочникъ одинъ разъ при разсчетт за мою работу, и въ другой, когда я на этотъ заработанный грошъ купилъ у него фунтъ хлѣба по установленной таксѣ?"

"Этого было довольно.

"Вся сила молодыхъ умовъ ушла туда, на усвоеніе этого вновь открывшагося передъ ними міра, —міра насущныхъ вопросовъ, энергическихъ протестовъ, растравленныхъ ранъ настоящаго горя и обольстительныхъ построеній всеобщаго будущаго счастія человѣчества... Загорѣлась страстная отвага мысли... А газеты изъ Парижа, начиная съ 24-го февраля, припосили какое-то нервическое раздраженіе... Онѣ читались парасхватъ во всѣхъ петербургскихъ кофейныхъ; доходило часто до того, что кто-инбудь одинъ овладѣвалъ листкомъ, становился на столъ, окруженный толпою, и во всеуслышаніе читалъ декреты временного правительства и рѣчи Луи Блана въ Люксембургскомъ дворцѣ... Домашніе газетчики тоже, кажется, дали слово поддерживать недоразумѣніе: вмѣсто простой передачи фактовъ, они—думая, что такъ и надобно дѣйствовать,—издѣвались и глумились не только падъ событіями, но даже надъ именами, называя, напримѣръ, Барбеса—Балбесомъ...

"Теперь, оглядываясь на это далекое прошлое, позволительно спросить,—нормальна ли была тогдашняя атмосфера, нормально ли было состояніе молодыхъ головъ и могло ли быть нормально сужденіе объ ихъ заблужденіяхъ?"

("Алексъй Слободинъ. Семейная исторія", П. Альминскаго. Сиб. 1873. стр. 304. 358—359. Авторъ—Пальмъ, недавно умершій. нъкогда одинъ изъ "петрашевцевъ", хотя не очень стойкихъ).

стъснявшихъ или отнимавшихъ правильное удовлетворение правственно-общественныхъ потребностей. Восходя далъе конца сороковыхъ годовъ, мы найдемъ то же явленіе и раньше. Люди, умомъ или талантомъ стоявшіе выше толпы, жившіе идеалами, не находили себъ мъста въ обычныхъ правахъ, не могли своболно лышать въ спертомъ воздухъ бъдной общественной жизни и удержаться въ области своего призванія, которая въ сущности еще не была признаваема обществомъ. Пушкинъ не хотвлъ въ своемъ обществъ быть только писателемъ; въ душъ онъ гордился и наслаждался своей поэтической славой, быль самимъ собой въ ближайшемъ кругъ сочувствующихъ друзей, но среди "общества" хот влъ быть св втскимъ челов вкомъ, потомкомъ древняго рода, но не писателемъ. Гоголь надолго бъжалъ изъ русской жизни, въ лучную пору своего творчества, по какому-то странному инстинкту; не смогъ помирить геніальнаго таланта съ господствующимъ характеромъ общества и кончилъ аскетизмомъ и мистикой. Лермонтовъ велъ въ своемъ обществъ жизнь чисто внъшнюю, лучшіе свои помыслы скрываль про себя и относился къ обществу съ презръніемъ, пногда циническимъ. Не будемъ приводить другихъ примфровъ, въ которыхъ нфтъ, къ сожалфнію, недостатка въ прошедшемъ нашей литературы. Самый "соціализмъ" не теперь только впервые появился въ ряду умственныхъ интересовъ нашего общества. Молодыя покольнія тридцатыхъ годовъ уже увлекались соціалистическими теоріями; не говоря о Герценъ и его кружкъ въ московскомъ университетъ, даже В. П. Боткинъ говориль о себь 1), что въ тридцатыхъ годахъ онъ быль "соціалистомъ": это была форма умственной потребности, особый видъ идеализма, восполнявшаго, въ данныхъ условіяхъ общественности, отсутствіе всякаго живого движенія... Молодое покольніе конца сороковыхъ годовъ, мечтавінее, что нашло-хотя въ далекомъ будущемъ — положительный идеалъ, ради его забыло объ окружающемъ и стало жертвою своего увлеченія. Мы видъли отчасти, какъ это положение вещей дъйствовало на людей двухъ передовыхъ литературныхъ школъ того времени, людей серьезныхъ настолько, чтобы не увлекаться фантастическими идеалами; трудпость положенія подавляла ихъ сознаніемъ безпомощности, въ даниую минуту, того дела, которому посвящены были все ихъ силы.

Такимъ образомъ, это брожение умовъ, которое при всей ограниченности его размѣровъ и при всей юношеской его наив-

<sup>1) &</sup>quot;Жизнь и переписка Бѣлинскаго".

ности не замедлили въ то время поставить въ прямую связь съ тогдашней европейской революціей и изображать столь же опаснымъ, и которое стало поводомъ къ новымъ репрессивнымъ мѣрамъ, — само было слѣдствіемъ прежнихъ мѣръ этого рода, которыя не давали никакого правильнаго исхода возроставшимъ потребностямъ и интересамъ.

Особливо прискорбная сторона этого положенія вещей состояла въ томъ, что какъ по старой скудости просвъщенія, такъ и вследствіе тогдашнихъ меропріятій, умственные интересы заглушались и стояли очень низко въ огромномъ большинствъ общества: непониманіе или крайне узкое, внѣшнее пониманіе науки, недовъріе ко всякой новой мысли, выходящей изъ принятой рутины. не только недостатокъ сочувствія, но положительная вражда къ новымъ стремленіямъ литературы, были принадлежностью цълой обширной массы. Тѣ же взгляды высказывались въ той части самой литературы, которая вполнъ-и намъренно, и безнамъренно-слъдовала за оффиціальной народностью и вообще можетъ служить характернымъ образчикомъ тогдашняго большинства. Разные слои этой литературы, пачиная "Москвитяниномъ" или романтизмомъ Кукольника, кончая "Маякомъ" или "Съверной Пчелой", представляли разныя степени этого большинства, отъ нъкоторой образованности, съ извъстнымъ пониманіемъ пости науки, до низшихъ ступеней образованія, граничившихъ съ невъжествомъ, и до тъхъ ступеней общественной нравственности, какія представляла "Съверная Пчела". И если руководящія въдомства были недовърчивы къ новымъ литературнымъ школамъ, находили ихъ вредными, гнали ихъ, а большинство было къ этому равнодушно или тому сочувствовало, то интересы просвъщенія сталкивались здъсь не съ случайнымъ произволомъ, а съ цёлымъ взглядомъ на вещи, съ цёлымъ умственнымъ уровнемъ огромнаго большинства такъ-называемаго образованнаго общества. Исполнители не только делали то, что отъ нихъ требовалось, но сами были убъждены въ справедливости требованій, и взгляды Бутурлина, Ширинскаго-Шихматова, Мусина-Пушкина и пр. принадлежали имъ не только какъ администраторамъ, но и какъ людямъ извъстнаго общественнаго круга и образованія. Мы указывали, что критическая школа казалась "скаредной", принисываемое ей знамя казалось "чернымъ", ея дъятельность казалась зловредною и такимъ людямъ, отъ которыхъ было бы ожидать более просвещеннаго взгляда, людямъ, которые сами стояли въ первыхъ рядахъ литературы, друзьями и литературными наперсниками Пушкина...

Словомъ, критическое направленіе было мало вразумительно и чуждо большинству, которое чувствовало себя въ лучшемъ изъ міровъ и потому считало критику дѣломъ не только ненужнымъ и пустымъ, но злонамѣреннымъ, не понимало въ ней внутренняго побужденія искать истины, а находило только недоброжелательную хулу на вещи, заслуживающія одного удивленія, непозволительное своеволіе и вольнодумство. Самъ Гоголь, который въ своихъ теоретическихъ заблужденіяхъ съ начала и до конца былъ близокъ къ подобной точкѣ зрѣнія, чувствовалъ, однако, силой своего таланта, это положеніе вещей, и не разъ съ глубокимъ чувствомъ жаловался на тяжелое положеніе писателя, который хочетъ изображать жизнь такою, какова она есть, и не хочетъ только льстить обществу 1).

1) Мы приводили уже иткоторыя цитаты этого рода. Напомнимъ еще одно мѣсто, въ копцт перваго тома "Мертвыхъ Душъ", мѣсто, въ которомъ онъ сдѣлалъ печальную, по слишкомъ справедливую характеристику огромной части тогдашняго (а также, кажется, и теперевняго) русскаго общества:

"Но не то тяжело-говорить онь, разсуждая о геров своей поэмы, -что будуть педовольны героемъ; тяжело то, что живетъ въ душф неотгразимия увъренность, что тамъ же самымъ героемъ, тамъ же самымъ Чичиковымъ, были бы довольны читатели. Не загляни авторъ поглубже ему въ душу... а нокажи его такимъ, какимъ онъ показался всему городу, Манилову и другимъ людямъ,-и всъ были бы радевіеньки, и приняли бы его за интереснаго человфка. Нфтъ нужды, что ни лицо, ни весь образъ его не метался бы какъ живой передъ глазами: за то, по окончанін чтенія, душа не встревожена ничемъ, и можно обратиться вновь къ карточному столу, тъщатему всю Россію. Да, мон добрые читатели, вамъ он не хотълось видать обпаруженную человаческую базность. Зачьма, говорите вы, ка чему это? Развъ мы не знаемъ сами, что есть много презръпнаго и глупаго въ жизни? И безъ гого случается памъ часто видъть то, что вовсе не утъщительно. Лучше же представляйте намъ прекрасное, увлекательное; пусть лучше позабудемся мы. "Зачъмъ, ты, брать, говоринь миф, что дела въ хозяйстве идуть скверно?"-говорить номфщикъ приказчику: "Я, братъ, это знаю безъ тебя; да у тебя рачей разва изтъ другихъ, что ли? Ты дай мив нозабыть это, не знать этого-я тогда счастливъ". И вотъ, та деньги, которыя бы поправили сколько-пибудь дало, идуть на разныя средства для приведенія себя въ забвеніе. Спить умъ, можеть быть, обратвій бы виезанный родникъ великихъ средствъ; а тамъ имъніе бухъ съ аукціона, —и пошелъ помѣщикъ мабываться по міру"...

Очевидно, что эта тема могла быть развита еще дальше, въ гораздо болве широкихъ примърахъ и примъпеніяхъ.

"Еще падеть обвинение па автора,—продолжаеть Гоголь,—со стороны такъ называемых патріотовъ, которые спокойно сидять себѣ по угламъ и занимаются совершенно посторонними дѣлами, пакопляють себѣ капитальцы, устранвая судьбу свою на-счеть другихъ; по какъ только случится что-пибудь, по мижнію ихъ, оскорбительное для отечества, появится какая-пибудь кпига, въ которой скажется иногда поръкан правда, опи выбѣгуть со всѣхъ угловъ какъ пауки, увидѣвые, что запуталась въ паутину муха, и подымугь вдругъ крики: "Да хороно ли выводить это на свѣть, провозглашать объ этомъ? Вѣдь это все, что ни описано здѣсь, это все наше,

Гоголь быль правъ въ этихъ жалобахъ и справедливо могъ сказать русскому обществу, не только по поводу своего героя, который вызваль въ немъ эти печальныя размышленія: -- "Вы бонтесь глубоко устремленнаго взора; вы странитесь сами устрена что-нибудь глубокій взоръ, вы любите скользнуть по всему недумающими глазами"... Въ самомъ дёлё, сколько разъ въ то время, и послъ, до настоящей минуты, происходилъ этомъ обществъ переполохъ, пауки выбъгали изъ угловъ, и раздавались крики объ оскорбленномъ патріотизм'є по поводу книги, статьи, говорившихъ о нашей исторіи, нашей общественной жизни и т. д. не въ томъ тонъ, къ которому привыкли описываемые Гоголемъ патріоты. Въ тъ годы эта патріотическая чувствительность была развита еще сильнее, во всёхъ кругахъ общества, низшихъ и высшихъ, и можно себъ представить положение той литературы, которая пыталась говорить правду, хотёла указывать обществу идеалы болье высокаго достоинства.

Общій характеръ быта, среди котораго надо было дѣйствовать новымъ стремленіямъ литературы, безъ сомнѣнія, не могъ самъ по себѣ не стѣснять и ея собственное развитіе, и ея вліяніе. По необходимости, она ограничивалась только тѣми предметами, какіе оставались доступны; по необходимости, мысли ея не были досказаны, а такъ какъ это бывало постоянно, то, быть можетъ, оттого онѣ и не были до конца додуманы; лишенныя правильныхъ возраженій другой стороны, ограниченныя своими, такъ сказать, алгебраическими формулами, не находя себѣ опоры въ жизненномъ опытѣ, эти мысли не могли развиться до своего естественнаго результата. Цензурная опека ограничивала даже чисто научныя стороны литературы, до полной невозможности серьезнаго изслѣдованія. Нѣсколько фактовъ могутъ достаточно показать, какъ съ разныхъ сторонъ и до какой прискорбной степени ограничивалось и то содержаніе литературы, какое было.

Мы видёли, къ какимъ результатамъ приводила цензурная практика за пятнадцать лётъ, 1833—1847. Число книгъ разительно уменьшилось по научнымъ отдёламъ, уменьшилось даже по отечественной исторіи, теоріи словесности, и проч., и увеличилось только по предметамъ чисто практической полезности.

<sup>—</sup>хорошо ли это? А что скажуть иностранцы? Развѣ весело слышать дурное миѣніе о себѣ? Думають: это не больно? Думають: развѣ мы не патріоты?" На такія мудрыя замѣчанія, особенно на счеть миѣнія иностранцевь, признаюсь, ничего нельзя прибрать въ отвѣтъ"...

Авторъ прибралъ, впрочемъ, одинъ отвътъ—извъстную исторію о двухъ обитателяхъ, Кифъ Мокіевичъ и его дътищъ.

Правда, вкусъ къ отвлеченной философіи въ это время упадалъ въ самой литературъ, но тъмъ не менъе философскія изученія, въ которыхъ теперь больше начинала привлекать ихъ реальная сторона, были все-таки невозможны, какъ только сближались съ какими-нибудь вопросами действительности и какъ-нибудь задевали принятыя мивнія. Вопросъ религіозной философіи былъ совершенно ви области разсужденій, онъ являлся въ литератур в только въ форм'в догматическихъ сочиненій, писанныхъ спеціалистами. Подъ конецъ, философія вообще признана была за науку опасную, и послъ 1849 года была исключена изъ университетскаго преподаванія (вм'єсто нея введено преподаваніе логики и психологіи, поручаемое, кажется, вездф, преподавателямъ богословія). Репутацію опасныхъ издавна имѣли и науки естественныя, о которыхъ думали, что онъ имъютъ спеціальную способность приводить къ матеріализму. Геологін ставилось въ особую обязанность не противоръчить традиціонному понятію о происхожденіи и возрасть земли. Впоследствии, въ новое царствование, нужна была нъкоторая смълость со стороны цензурнаго въдомства, чтобы снять запрещеніе, лежавшее на целомъ ряде, между прочимъ, весьма знаменитыхт, европейскихъ книгъ по естествознанію, а также по исторіи, которыя до техъ поръ не имели никакого доступа въ нашу литературу. Ту же судьбу дълила политическая экономія, которой приписывали способность вести къ вольнодумству, такъ какъ она вмѣшивалась въ дѣло государственнаго хозяйства съ непрошенными разсужденіями, и къ соціализму <sup>1</sup>).

Далье, опасна казалась и классическая древность, которую теперь такъ восхваляють защитники классицизма, какъ путь къ благонамъренности. Въ министерство кн. ППиринскаго-ППихматова, Уваровская система смънилась другою: обученіе греческому языку въ гимназіяхъ было прекращено; исторія классическаго міра считалась вовсе не такъ важной и полезной, какъ полагали прежде, и нъкоторые педагоги были того мпьнія, что греческую и римскую исторію до Августа было бы полезно почти исключить совсьмъ изъ курса исторіи, такъ какъ исторія, писанная язычниками и республиканцами, каковы были Геродотъ и Оукидидъ, Титъ Ливій и Тацитъ, должна была оказывать вредное вліяніе на юные умы. Очень близкій съ этимъ взглядъ выражала, напр., программа, составленная въ 1848—1849 году для военно-учеб-

<sup>1)</sup> Эти пеблагопріятныя понятія о политической экономіи были тогда довольно распространены и очень сходны съ теми, которыя въ двадцатыхъ годахъ повели къ гоненію противъ профессоровъ петербургскаго упиверситета, Германа и Арсеньева, преподававшихъ политическую экономію и статистику.

ныхъ заведеній генералъ-майоромъ Ростовцевымъ, который вовставаль противъ "безотчетнаго, можно сказать, поклоненія событіямъ исторіи грековъ и римлянъ, которое такъ долго, и такъ несправедливо, господствовало и въ книгахъ, и въ школахъ": онъ хотёль отдавать справедливость тому, что было замёчательнаго въ древнихъ классическихъ государствахъ, но предостерегалъ "ложнаго блеска", имъ придаваемаго, и говорилъ, что, "не теряя уваженія къ обоимъ народамъ, достигшимъ высокой степени образованія (то-есть, къ грекамъ и римлянамъ), мы, теперь, не плъняемся уже безотчетно республиканскими, нерѣдко, такъ сказать, миширными, театральными добродьтелями многихъ героевъ Грецін и Рима", и т. п. 1). Такъ какъ, по вышеуказаннымъ основаніямъ, изученіе древнихъ греческихъ писателей, языческихъ и республиканскихъ, представлялось и для университетовъ полезнымъ въ нравственномъ смыслъ, или ненужнымъ, указанію начальства, вмісто чтенія классиковь вводимо было чтеніе греческихъ писателей византійскаго періода, какъ важныхъ для насъ по своему нравственному и религіозному содержанію 2)...

Въ преподаваніи исторіи всеобщей уже раньше особыя требованія, смысль которыхь состояль вь томь, что преподаваніе должно было противодействовать либеральнымъ взглядамъ европейскихъ историковъ. Такъ, отъ Грановскаго еще въ 1843-44 году требовали, чтобы онъ излагалъ реформацію и революцію съ католической (!) точки зрвнія. Несколько леть спустя, новый министръ народнаго просвъщенія указываль необходимость "хорошаго руководства къ изученію всеобщей исторіи, написаннаго въ русскомъ духѣ и съ русской точки зрѣнія " з): эта русская точка зрвнія была та же самая, что католическая въ предыдущемъ примъръ. Взгляды, составлявшіе эту такъ-называемую русскую точку зрвнія, были действительно таковы, какъ намекаль на это Грановскій въ своей запискъ о новой программъ преподаванія всеобщей исторіи. Взгляды, примѣняемые къ преподаванію, дъйствовали и въ цензуръ. Тъ историческіе предметы, для которыхъ требовалась католическая точка зренія, наконецъ, просто отсутствовали въ литературф. Это были цфлые періоды исторіи, цёлыя явленія историческаго развитія. Нов'єйшая исторія была окончательно невозможна въ русской книгъ. Книги евро-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Вѣсти. Евр. 1866, III, Педаг. Хрон. стр. 14. Біогр. Грановскаго, 244, и слѣд. "Наставленіе для образованія воспитанциковъ военно-учебныхъ заведеній", Спб. 1849, стр. 103—108.

<sup>2)</sup> Такъ было, но крайней мфрф, въ петербургскомъ университетф.

<sup>3)</sup> Біогр. Грановскаго, стр. 245 и след.

пейской знаменитости, какъ сочиненія Шлоссера, Гервинуса и т. п., были запрещены даже въ подлинникѣ. Впослѣдствіи, съ нѣкоторымъ трудомъ были допущены первыя извлеченія изъ Маколея, и т. д.

Это повторилось въ самой русской исторіи. Тѣ взгляды, какихъ давно уже держались тогдащие консерваторы, или люди, выражавшіе мивніе большинства, - эти взгляды вполив высказапись въ репрессивныхъ цензурныхъ мърахъ, принятыхъ послъ 1849 года. Русская исторія должна была пзображать и доказывать извёстныя начала, которыя давались готовыми; въ историческихъ сочиненіяхъ должны были устраняться черты и эпохи, въ которыхъ можно было видъть что-либо неблагопріятное этимъ началамъ. Извъстна печальная исторія по поводу перевода книги Флетчера о Россіи XII-то впка, — исторія, результатомъ которой было прекращение на много лътъ издания "Чтений московскаго общества исторіи и древностей" подъ ихъ тогдашней редакціей и удаленіе Бодянскаго изъ московскаго университета. Къ числу неблагопріятныхъ подробностей, устранявшихся изъ литературы, отнесены были всв періоды народныхъ волненій, исторія переворотовъ XVIII-го столътія: даже древній быть, минологія, этнографическое изученіе народныхъ обычаевъ возбуждали недовфріе, и печатаніе изслідованій затруднялось и останавливалось 1). Новъйшая исторія была невозможна, за исключеніемъ чисто оффиціальной. Исторія церкви—также. Расколь быль разділень между двумя спеціальными въдомствами: министерствомъ внутреннихъ дълъ, свъдънія котораго, и даже печатныя изданія. были обык-

Такъ смотрѣли низшія вѣдомства на этнографическіе труды, очевидно, нодъ вліяніемъ ходячихъ понятій. Всего удивительнѣе то, что образъ мыслей Сахарова быль вь высшей степени натріотическій, и именно въ тогдашнемъ духѣ. Онъ былъ преданнѣйшій поклонникъ тогдашней системы (см. любонытныя нодробности его мпьній тамъ же, въ "Р. Архивѣ", стр. 903 и слѣд., особенно 915 и др.).

<sup>1)</sup> Въ запискахъ извъстнаго археолога Сахарова ("Р. Арх.", 1873, стр. 930) находимъ извъстіе, что даже Сахаровъ встръчалъ неблагопріятимя препятствія при изданіи своихъ книгъ. По поводу своего изданія: "Сказанія русскаго народа о семейной жизпи своихъ предковъ" (описаніе народныхъ обычаевъ), виходившаго еще въ 1836 году, Сахаровъ замѣчаетъ: "Въдная книга! Сколько она прошла мытарствъ, судовъ, пересудовъ, толковъ!" А г. Саввантовъ, одинъ изъ друзей Сахарова, сообщившій его записки въ "Русскій Архивъ", прибавляетъ: "Дъйствительно, дѣло доходило до того, что Сахарову угрожали уже Соловками, и бѣда уже висѣла надъ его головою; но участіе, принятое въ немъ кп. А. Н. Голицынымъ, избавило пашего археолога отъ дувнеснасительнаго пребыванія въ отдаленной обители"... По ходатайству кп. Голицына, подъ начальствомъ котораго онъ служилъ врачомъ въ почтовомъ вѣдомствѣ, Сахаровъ нотомъ получилъ даже высочайшую награду.

новенно "совершенно секретны", и другимъ въдомствомъ, которое являлось только съ богословско-полемическими обличеніями.

Наконецъ, вопросы общественные, наблюдение современныхъ явлений, ихъ историческое объяснение были совершенно закрыты отъ литературы; многочисленныя спеціальныя цензуры (до 17-ти), нодъ строгимъ надзоромъ комитета 2-го апрѣля, исключали всякую возможность касаться множества предметовъ общественной и государственной жизни или прилагать къ нимъ какую-нибудь критику.

Такими трудностями обставлена была дізтельность литературы, и всего больше были эти трудности въ сороковыхъ и первыхъ пятидесятыхъ годахъ, когда замъченный успъхъ новыхъ направленій вызвалъ еще болье суровыя мьры. Огромное большинство общества не было на сторонъ этихъ новыхъ направленій; или мало интересовалось ими, или относилось къ нимъ недружелюбно, потому что предпочитало не тревожить своего соннаго спокойствія никакими размышленіями. Но эти трудности не остановили развитія новой литературы, и ея внутренняя сила ни въ чемъ не обнаруживается такъ наглядно и ясно, какъ именно въ томъ, что она не только удержалась при этихъ условіяхъ, успъла, наконецъ, оказать вліявіе на умы. Стъсненная въ самомъ содержаніи изслідованій, она выработала довольно опреділенныя представленія объ историческомъ ходѣ и современномъ состояніи русской жизни, о томъ, что нужно для ея здраваго развитія, и уже вскоръ привлекла къ себъ горячее сочувствие людей, въ которыхъ были возбуждены болье глубокіе интересы. Въ литературь новыхъ школъ господствовали по преимуществу общіе историческіе, литературно-художественные вопросы, но они ставились въ такомъ широкомъ смыслѣ, что заключали въ себѣ цѣлое нравственное и общественное міровоззрѣніе, и литература пріобрѣтала широкое воспитательное значеніе. Внъшнія стъсненія не остановили, по крайней мѣрѣ, въ извѣстномъ тѣсномъ кругѣ людей, развитія ихъ мыслей. То, чего нельзя было говорить въ печати прямо, говорилось косвенно, намеками. Одинъ историкъ нашей цензуры дълалъ по этому поводу такое замъчаніе: "Невозможно исчислить случаевъ удержанія или смягченія цензурою всъхъ горькихъ сатирическихъ выходокъ въ сороковыхъ и даже тридцатыхъ годахъ; но неръдко ей это не удавалось; случалось, что подъ вымышленными именами... сатира обманывала бдительность цензуры, и уже публика разгадывала ея истинное значеніе". Одна оффиціальная записка, поданная въ 1848 году, указывала, что въ этой литературъ "каждое слово есть обинякъ", что "литература наша, и особенно нѣкоторые изъ петербургскихъ журналовъ, исполнены этихъ обиняковъ ѝ намековъ, прозрачныхъ для смышленыхъ читателей". То, что не могло быть досказано въ книгѣ и намеками, досказывалось въ разговорахъ. Чтеніе иностранной литературы, которая, въ самыя строгія цензурныя времена, проникала контрабандой, довершало распространеніе понятій, на которыя литература только указывала, и давало этимъ нонятіямъ ясность и опредѣленность. Правда, книги были рѣже, чѣмъ впослѣдствіи, обращеніе ихъ было трудиѣе; но самое преслѣдованіе, которому онѣ подвергались, придавало имъ тѣмъ больше значенія, онѣ читались усердвѣе и пріобрѣтали ревностныхъ послѣдователей ученіямъ, которыя при другомъ положеніи вещей, вѣроятно, не нашли бы такого обширнаго успѣха.

Въ такомъ отношении стояли другъ къ другу два направленія понятій - старое и новое, строго консервативное и прогрессивное, узко-національное и національное въ гораздо болже широкомъ смыслъ, одно, принадлежавшее огромному большинству, другое — незначительному меньшинству. Въ понятіяхъ большинства и органовъ, выражавшихъ его мысли, литературныхъ и нелитературныхъ, господствовавшій порядокъ вещей быль наилучшій, какой только можетъ существовать: предполагалось, что мы народъ избранный, который не нуждается въ Европъ и превосходство котораго она, если иногда и не признаетъ, то только по безсильной зависти, что вслъдствіе того новое направленіе умовъ, проявлявшееся въ обществъ и наклонное къ сомнъню и отрицанію, есть просто злонам вренное покушеніе внести раздоръ въ это мирное благоденствіе. Люди консервативныхъ мивній могли совершенно искренно не понимать этого паправленія, его побужденій и желаній, и приходили къ выводу, что единственный источникъ его - самоволіе мысли, которое и пужно было поэтому обуздать и смирить. Когда новое направленіе, естественнымъ ходомъ образованности, начинало ближе присматриваться къ явленіямъ нашей общественности, — другое направленіе оставалось еще вътой степени умственнаго развитія, когда критика вовсе не составляетъ потребности. Какъ ни мало выражалось въ литературъ содержаніе новаго направленія, по люди консервативныхъ мнъній угадывали, что сущность его въ этомъ пунктѣ была прямо противоположна ихъ понятіямъ, и потому относились къ нему съ враждой и съ суровымъ противодъйствіемъ. По всему складу ихъ понятій, по всей давнишней практикъ этого рода нельзя было, конечно, и ждать, чтобы они предоставили противной сторонъ свободу высказываться.

Отношенія были натяпутыя, и новое паправленіе было слишкомъ слабо внёшнимъ образомъ, вліяніемъ въ обществі, чтобы можно было предвидіть ихъ изміненіе безъ вмінательства какихъ-нибудь особыхъ обстоятельствъ. Тягостное положеніе литературы могло продолжаться безъ конца: одна сторона не могла бы слишкомъ скоро придти къ иному взгляду на вещи, другая не иміла средствъ измінить свое внішнее положеніе. Новымъ обстоятельствомъ, которое произвело довольно сильный, временной повороть общества, была—Крымская война.

Извъстно, какимъ высокомъріемъ исполнено было русское общество въ началъ этой борьбы, съ какой самоувъренностью разсчитывало на непобъдимость своихъ силъ и на посрамленіе врага. Это было вполнъ согласно съ тъмъ, что думало это общество въ теченіе нъсколькихъ десятильтій, въ чемъ его убъждали и воспитывали: могла ли быть страшна Европа, къ которой привыкли относиться съ такимъ чувствомъ своего превосходства? Другая, меньшая часть общества, именпо люди новаго направленія, смотрёли на вещи гораздо болёе трезво, далеко не самонадёянно и, какъ показали послёдствія, очень вёрно. Они думали, что Европа, съ которой приходилось бороться, если не превосходила насъ энергіей національнаго чувства, военнаго мужества, то, въ счетъ силъ, имъла надъ нами несомнънное преимущество болъе высокой цивилизаціи, болье высокаго гражданскаго развитія, что въ предстоявшей борьбъ должна была соперничать не только сила оружія, но и сила образованности. Меньшинство съ опасеніями ожидало событій, которыя должны были решить не одинь политическій международный вопросъ, но вызвать и решеніе нашего внутренняго вопроса о судьбъ русской образованности и направленіи общественнаго развитія.

Какъ дъйствовали событія на людей этого меньшинства, можно видъть (чтобы привести фактическое указаніе), напримъръ, изътого, какое впечатлѣніе производили они на Грановскаго. Мы особенно охотно обращаемся къ этому примъру, потому что Грановскій (какъ ни смотрѣли на него въ свое время крайніе консерваторы), человѣкъ отъ природы мягкій, примиряющій, всего меньше могъ быть обвиненъ въ рѣзкости мнѣній. Съ людьми болье крайнихъ взглядовъ Грановскій доходилъ даже до настоящаго разрыва, защищая свои идеалистическія теоріи; онъ далеко не былъ неумѣреннымъ и въ своихъ мнѣніяхъ о предметахъ общественныхъ.

Грановскій, какъ всѣ люди новыхъ литературныхъ школъ, былъ крайне удрученъ мѣрами, какія принимались съ 1848 года

противъ литературы, просвъщенія, университетовъ. Сколько могъ, онъ старался защищать ихъ дёло, когда представлялся къ тому какой-нибудь случай. Иногда, онъ съ горечью высказываль друзьямъ безотрадное чувство, которое имъ овладъвало 1). Ему совершенно ясно было значеніе тъхъ явленій, которыя онъ видълъ кругомъ, ясно было и значеніе того столкновенія, которое привело къ восточной войнъ... "На западъ скоплялась гроза и надвигалась на Россію, — разсказываетъ біографъ Грановскаго. Русское общество исполнилось тревожныхъ и неясныхъ ожиданій. Началось передвиженіе войскъ пашихъ, начались уже столкновенія съ турецкими войсками. Торжество русскаго флота при Синопъ (18-го ноября 1853 г.) возбудило радость въ русскомъ обществъ, но порождало вибстб и преувеличенныя, легкомысленныя надежды. Въ кругахъ московскаго общества Грановскій встрівчаль людей, говорившихъ о врагахъ, выступавшихъ противъ Россіи: мы ихъ шапками забросаемъ. Когда союзный флотъ французскій и англійскій уже готовился войти въ Черное море, въ Москвѣ не только многія изъ дамъ, но и изъ воиновъ, доживавшихъ въ ней свой вѣкъ, толковали, что враги недоумѣваютъ, что имъ дѣлать, и хлопочуть только о томъ, какъ выпросить себъ пощады и мира у Россіи... Грановскій, съ напряженнымъ вниманіемъ следившій за ходомъ готовившихся и грозно развивавшихся событій, за общественнымъ мнѣніемъ Европы, за планами и переговорами европейскихъ правительствъ, за приготовленіями къ войнъ, раздражался и оскорблялся невъжественными или легкомысленными толками и мивніями, раздававшимися вокругъ него. Опасность, грозившая Россіи, была для него ясна. "Чёмъ приготовились мы для борьбы съ инвилизаціей, высылающей противъ насъ свои силы?" задавалъ онъ горькій вопросъ людямъ, легко в фровавшимъ въ счастливый для Россіи исходъ возникшей борьбы...

<sup>1)</sup> Въ 1850 г. онъ нисалъ къ одному изъ споихъ друзей: "Положеніе наше становится нестеринмъе день ото дня. Всякое движеніе на Западъ отзывается у насъ стъснительной мѣрой. Доносы идуть тысячами. Обо мнъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ два раза собирали сиравки. Но что значитъ личная опасность въ сравненіи съ общимъ страданіемъ и гнетомъ". Онъ упоминаеть о мѣрахъ, которыя приняты были относительно университетовъ: замѣчаетъ, что господствовавшая тогда система "громко говорила, что она не можетъ ужиться съ просвъщеніемъ": упоминаетъ о программъ новаго преподаванія для кадетскихъ корнусовъ. "Гезуиты позавидовали бы военному недагогу, составителю этой программы. Священнику преднисано внушать кадетамъ, что величіе Христа заключалось преимущественно въ покорпости властямъ. Онъ выставляется образцомъ подчиненія и дисциплины. Учитель исторіи долженъ разоблачать мишурныя добродѣтели древнихъ республикъ и показать величіе пепонятой историками римской имперіи, которой недоставало только одного—наслѣдственности!.."

"Съ этого времени онъ находился въ особенно возбужденномъ состояніи. Грозныя событія, переживаемыя тогда Россією, начали вызывать въ лучшимъ умахъ русскаго общества сознаніе положенія и недостатковъ общественнаго устройства Россіи. Для Грановскаго такое сознаніе становилось мучительнѣе, чѣмъ когданнбудь. Въ то тяжкое время мысль его обращается чаще всего къ великому преобразователю Россіи, къ Петру... Онъ горячо любилъ русскихъ и Россію, онъ зналъ и высоко цѣнилъ многія стороны русскаго характера, но понималъ и всѣ ихъ недостатки. Съ горечью замѣтилъ онъ, что русскій народъ умѣетъ славно умирать за отечество, но жить для него не умѣетъ. Россіи нужны преобразованія, ей нуженъ преобразователь — вотъ что глубоко сознавалъ и глубоко чувствовалъ онъ въ послѣднее время своей жузни" 1).

Это послѣднее время вообще наводило его на самыя мрачныя мысли. Оно отнимало всѣ надежды на дѣятельность, которыя онъ питалъ съ давняго времени. "Есть съ чего сойти съ ума. Благо Бѣлинскому, умершему во-время" — говорилъ онъ въ 1850 году. "Сердце ноетъ при мысли, чѣмъ мы были прежде и чѣмъ стали теперь" — писалъ онъ къ одному другу въ 1853 г., указывая на то, какъ тогдашнія условія русской жизни не давали мѣста ни малѣйшему проявленію тѣхъ научныхъ, общественновоспитательныхъ стремленій, которыя въ особенности у Грановскаго отличались кроткимъ идеализмомъ.

Настроеніе Грановскаго было общее настроеніе всего круга людей того же образа мыслей. Оно видоизм'внялось по разницамъ личнаго характера, ясности и силы уб'вжденій: но для вс'вхъ это были годы тяжелаго испытанія, опасеній за судьбу русскаго развитія, горькаго чувства подавленныхъ надеждъ, —и результатомъ всего было глубокое уб'вжденіе въ необходимости иного порядка д'влъ, необходимости широкихъ и энергическихъ преобразованій, которыя одни могли вывести Россію изъ ея фальшиваго и опаснаго положенія и обезпечить лучшее будущее.

Прошло два-три года, и съ окончаніемъ войны въ русскомъ обществѣ произошла метаморфоза — наступили знаменитые годы нашего "прогресса". Общій тонъ мнѣній чрезвычайно измѣнился: во-первыхъ, невозможно было не признать превосходства той "цивилизаціи", о которой говорилъ Грановскій; во-вторыхъ, новый правительственный періодъ давалъ возможность ожидать смягченія опеки, и это оказало вліяніе не только на людей, которые

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Т. Н. Грановскій, біогр. очеркъ, А. Станкевича. М. 1869, 270—275.

прежде боялись высказывать свои мысли, но и на людей, которые привыкли совсёмъ "не смёть свое сужденіе имёть". Въ первое время поваго царствованія еще продолжалась та же цензурная практика, но пріемы ея стали сами собою смягчаться, литератур'в давалось все бол'є простора, и она тотчасъ воспользовалась новыми благопріятными условіями.

Если обратимъ вниманіе на то, что говорилось въ обществъ со второй половины 1850-хъ годовъ, что стало высказываться въ литературѣ и встрѣчать всего больше одобренія въ самой публикѣ, встрепенувшейся къ "прогрессу", — мы увидимъ, что въ сущности это были именно тѣ взгляды, которые господствовали въ литературныхъ школахъ сороковыхъ годовъ. Когда начались эти разнообразныя заботы о русскомъ прогресст, въ сущности это было то же самое, что говорили нъкогда Бълинскій, Грановскій и ихъ друзья. Мнѣнія этой школы, которыя пезадолго передъ тъмъ считались у большинства дерзкимъ вольнодумствомъ, умничаньемъ кабинетныхъ людей, стали теперь какъ будто вновь открытой истиной и вскоръ потомъ общимъ мъстомъ, которымъ смѣло пользовался каждый, кому, искренно или неискренно, хотьлось не отстать отъ вѣка. Наша общественная дѣйствительность стала теперь представляться вовсе не въ томъ блистательномъ видь, какою считали ее прежде: сколько прежде большинство находило ее благополучной, столько теперь стали отыскивать въ ней недостатковъ; самообличение полилось потоками. Извъстно, какъ это движение въ либеральную сторону захватывало даже людей, вовсе не склонныхъ къ какому-нибудь либерализму и которые, нъсколько лътъ спустя, поторопились вернуться къ прежнему, находя, что это и проще и можетъ быть, при снова измънившихся обстоятельствахъ 1), гораздо выгоднѣе... Но если, мимо этихъ каррикатурныхъ сторонъ того времени, въ которыхъ уже тогда люди болье проницательные угадывали ту же безхарактерную податливость мало развитого большинства, если обратить вниманіе на то, что занимало людей, болье серьезно и горячо принимавшихъ общественный интересъ, и что становилось предметомъ правительственныхъ пачинаній, то параллель съ идеями "сороковыхъ годовъ" становится несомнѣнна. Въ этомъ и заключается ихъ историческій смысль. Въ нихъ было именно стремленіе къ тому преобразованію, которое совершалось теперь въ различныхъ областяхъ общественной и государственной жизни. Освобожденіе крестьявъ: уничтоженіе взяточничества—не моральными

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Реакція съ 1861—62 года.

проповъдями, а здравыми учрежденіями и контролемъ общественнаго мивиія; преобразованіе судовъ; извістный просторъ для общественной самод'вятельности; введеніе гласности какъ для д'вятельпости административной и судебной, такъ и для другихъ предметовъ общественнаго значенія, и рядомъ съ тімъ большая свобода для печати; паконецъ, сколько возможно болѣе широкое образованіе для всёхъ классовъ общества—все это было ясно сознапнымъ убъжденіемъ сороковыхъ годовъ. Правда, писатели того времени не могли развить всего этого прямо, не сказали этого въ положительной формъ, но имъ помъщала въ этомъ только вившияя невозможность, тв цензурныя препятствія, которыя вообще не дали имъ высказать внолнъ своего образа мыслей. Для читателей серьезныхъ былъ и тогда, въ общихъ чертахъ, ясенъ тотъ характеръ общественной и государственной жизни, какого опи должны были желать по ихъ взгляду на вещи. Многіе изъ тѣхъ писателей продолжали действовать и после, и когда въ пятидесятыхъ годахъ опи говорили объ общественныхъ преобразованіяхъ, они высказывали не вновь придуманныя, а давнишнія свои мысли. До какой ръзкой ясности доходили понятія этого круга въ сороковыхъ годахъ, можетъ служить примфромъ не разъ нами указапное письмо Бѣлинскаго къ Гоголю.

Итакъ, если въ сороковыхъ годахъ эти люди были гонимы, если имъ ставили въ укоръ, что они будто по недоброжелательству не хотятъ признавать порядка вещей, составляющаго общее благополучіе, на дѣлѣ они только лучше другихъ понимали истинный интересъ народа и государства: они не хотѣли повторять льстивой лжи о всеобщемъ благополучіи и видѣли тѣ слабыя стороны общества и государства, которыя нуждались въ перемѣнѣ и по требованію разумной справедливости, и по требованію національнаго самосохраненія. Первое испытаніе, которое встрѣтилось потомъ націи, подтвердило ихъ предвидѣнія и повело общество на путь преобразованія, какого они давно желали.

Такова правственно-общественная заслуга инсателей сороковыхъ годовъ и ихъ историческое значеніе. Не будемъ говорить о томъ, какой урокъ слѣдуетъ изъ ихъ исторіи: историческіе уроки сами собой ясны тѣмъ, кто умѣетъ попимать общественныя явленія и относится къ пимъ съ честнымъ желапіемъ истипы, и безполезно указывать ихъ тѣмъ, кто смотритъ на міръ "ковыряя пальцемъ въ носу", какъ выражается великій реалисть Гоголь, или кому пѣтъ дѣла до истины и до интересовъ общества.

Намъ остается упомящуть тѣ, не вполнѣ благопріятныя заключенія о литературной эпохѣ сороковыхъ годовъ, какія вызы-

вала поздивишая двятельность ивкоторыхъ писателей, принадлежавшихъ той эпохв по началу своего поприща; мы уже касались отчасти этого предмета, и ограпичимся пемногими замѣчаніями. "Московскія Вѣдомости" и "Русскій Вѣстникъ" (съ пестидесятыхъ годовъ) издавались людьми сороковыхъ годовъ, и это заставляло нѣкоторыхъ думать, что въ идеяхъ сороковыхъ годовъ была извъстная пеустойчивость, неясность, неполнота, когорыя и сдълали возможнымъ превращение ихъ прежняго либерализма въ пъчто не только консервативное, по даже просто обскуравтное. Можно было бы прибавить другіе прим'яры подобныхъ превращеній. Но следуеть отличать идеи и лица. Первыя мы имбемъ передъ собой въ тъхъ подлинныхъ заявленияхъ, какін паходимъ въ литературъ 40-хъ годовъ, въ біографіяхъ и мемуарахъ лучшихъ представителей того времени. Отношенія разныхъ лицъ къ этимъ идеямъ были, какъ понятно, различны: въ пору самыхъ 40-хъ годовъ бывали различны оттынки мийній Бълинскаго или Герцена съ одной стороны и Грановскаго, Соловьева, Кавелина съ другой; взгляды тъхъ, кто особенно увлекался соціальными отношеніями настоящей минуты, получали иной тонъ, чемъ у техъ, кто останавливался на изученіяхъ историческихъ. Тъмъ не менъе во взглядахъ этихъ лицъ было общее, чго давало имъ солидарность работы и вліянія. Если вносл'ядствій ниые люди 40-хъ годовъ являются въ роли, не отвѣчающей этому предацію, это им'ветъ свои историческія объясненія. Издатели , Русскаго Въстника" и "Московскихъ Въдомостей" (въ томъ видь, какой получили эти изданія съ 60-хъ годовъ) въ первое время своей новой роли ссылались даже на свою традицію 40-хъ годова: для нервыхъ годовъ "Р. В'єстника" это и было справедливо (хотя въ литератур'ь 40-хъ годовъ опи не занимали важпой роли), но не было справедливо для послъдующихъ, и любонытно, что, напр., относительно Каткова Бълинскій уже замъчалъ неяспости характера 1). Достоевскій въ 40-хъ годахъ пріобрълъ ("Бъдными Людьми") свою славу какъ писатель извъстпаго гражданско филаптропическаго характера, навъяннаго Гоголемъ (и французскимъ соціальнымъ романомъ), но о другихъ его произведеніяхъ Бѣлинскій еще тогда отзывался какъ о "нервической ченухѣ", которая и впослѣдетвіи запяла много мѣста въ его произведеніяхъ, особливо публицистическихъ. Эти и подобные прим'вры, гдв превращение слишкомъ опредвлялось личными

<sup>1) &</sup>quot;Жизнь и перевиска Бълинскаго"; "Катковъ и его время", С. Невъдънскаго. Снб. 1888.

свойствами, еще не говорять противъ силы, искрепности и исторической важности идей сороковыхъ годовъ, какъ онф понимались лучшими людьми того времени. Съ другой стороны можно было бы привести многочисленные примфры. гдф превращенія не последовало и гдф, напротивъ, сущность взглядовъ не только сохранялась, но и развивалась далфе.

Но, дъйствительно, есть пункты различія, гдъ люди "сороковыхъ годовъ" уже не сходились съ повыми покольніями, гдъ взгляды первыхъ могли не удовлетворять вторыхъ даже въ томъ случав, еслибы не отступали, повидимому, отъ своего первопачальнаго типа. Первые были больше идеалисты и, по необходимости, отвлеченные либералы, когда вторые больше чувствовали реальныя стороны жизни, науки и искусства. Эта разница попятна. Первые начинали то дело, которое продолжали вторые, и продолженіе естественно встр'вчало новыя стороны предмета, ближе опредъляло прежнія, отъ вещей общихъ приходило къ частностямь, отъ отвлеченныхъ-къ практическимъ. Съ другой стороны памфнилось паправленіе европейской мысли, которая продолжала оказывать сильное вліяніе на содержаніе нашей образованности. Первые больше были подъ вліяніемъ отвлеченно-философскихъ, общеисторическихъ изученій, или встрѣчались съ ученіями соціальными въ ихъ самой крайней идеалистической форм у французскихъ соціалистовь, которые могли дать только самыя общія черты своего отдаленнаго идеала. Вторые уже не видъли безусловнаго господства отвлеченной философіи, и больше знакомы были или съ ен последними развитіями у левой стороны гегеліанства, или съ новыми изследованіями въ области естественной философіи и соціологіи; изученія историческія припали болье широкій и положительный характеръ, который представляла теперь сама европейская литература, и который обпаруживался также и въ нашихъ собственныхъ изученіяхъ своего прошедшаго; политикоэкономическія ученія нов'яйшаго времени оставили почву отвлеченнаго соціализма, и говорили о достиженіи лучшаго устройства экономическихъ отношеній уже не фантастическими, но въ д'ійствительности возможными средствами, напр., извъстными учрежденіями, развитіемъ коопераціи вні государственной иниціативы или подъ ея прямымъ въдъніемъ, и т. д. Новое положеніе печати, во всякомъ случать болье благопріятное, чымь прежде, произвело также разницу условій, вліяніе которой отражается и па сужденіяхъ о литератур'в сороковыхъ годовъ. Наконецъ, самыя событія, преобразованія, совершавшіяся въ новый правительственный періодъ, могли производить, и производили на тъхъ и дру-

гихъ различное внечатлъніе. Первые мечтали нъкогда о лучшихъ временахъ, о большей свободъ для общества, литературы и науки, но такъ мало видъли кругомъ себя условій для этого, такъ мало надъялись въ свое время па исполнение своихъ мечтаний, и съ другой стороны вынесли изъ-за нихъ такъ много мелкихъ и крупныхъ испытаній, что этихъ людей, очевидно, должна была удовлетворять гораздо меньшая доля исполненія ихъ желаній, омеци пачиналея прямо общественный опыть почти начинался прямо съ этого новаго порядка вещей. Для первыхъ было важно одно то, что признанъ былъ тотъ или другой общій принципъ: по тому, что они видъли въ прежней русской общественности, и это казалось уже, и дъйствительно было, важнымъ пріобрътеніемъ, и утомившаяся энергія не увлекалась новыми исканіями. Для вторыхъ, новыя начала, вводимыя въ жизнь, казались уже дъломъ пеобходимости, условіемъ національнаго существованія, которому безъ этого грозила, по ихъ мижнію, серьезная опасность ослабленія и упадка, въ виду европейскаго сос'єдства и враждебнаго соперинчества. Съ этой точки зрвнія, справедливость которой едва ли подлежитъ сомивнію, не довольно было одного неяснаго, обоюднаго заявленія новыхъ началъ, по было необходимо энергическое ихъ выполнение, потому что только это последнее могло быть сколько-пибудь дёйствительнымъ средствомъ противъ многоразличныхъ золъ. продолжающихъ искажать и обезсиливать внутрепиюю русскую жизнь. Чёмъ больше вторые имели случаевъ убъждаться въ слабости реформы, тъмъ больше ихъ взгляды дълались исключительными и тъмъ меньше становилось согланиение съ идеалистическимъ оптимизмомъ.

Таково отношеніе двухъ періодовъ прогрессивнаго направленія пашей литературы или, пожалуй, двухъ литературныхъ и общественныхъ поколѣцій. Если притомъ многіе изъ людей если не вполиѣ принадлежавшихъ, то все-таки прикосновенныхъ къ школѣ сороковыхъ годовъ впослѣдствін не выдержали своего прогрессивнаго направленія и, напр., изъ англоманско-либеральнаго "Русскаго Вѣстника" пятидесятыхъ годовъ могли произойти позднѣйшіе "Русскій Вѣстникъ" и "Московскія Вѣдомости", и послѣднія могли пріобрѣтать не менѣе нламенныхъ поклонниковъ, чѣмъ имѣли въ пору своего либерализма, то очевидно, что отступленіе бывшихъ либераловъ на попитный дворъ можетъ разсматриваться не только какъ ихъ личное дѣло, но и какъ явленіе общественнаго свойства. Если въ отступленіи и былъ разочеть на личный нитересъ, то возможность нопулярности, пріобрѣтаемой на новомъ полѣ, показывала, что въ самомъ обще-

ствъ взяли верхъ иные инстинкты, и нисатели, послъдовавние за ними, возвращались въ ту же толну, изъ которой выдълнлись иѣкогда, какъ руководители ея къ лучшимъ цѣлямъ. Въ этой массѣ снова заговорили ея давнишния свойства, та умственная лѣнь, ненавистъ къ тому, что не льститъ ея грубому самодовольству, тъ инстинкты застоя, которые пѣсколько десятилътий тому назадъ обошлись обществу такъ дорого.

Насъ отдъляеть отъ литературныхъ школъ сороковыхъ годовъ целый періодъ новаго развитія, въ которомъ совершилось много важныхъ событій, общественныхъ и литературныхъ; тенерь привыкли считать описываемое нами время давнимъ прошлымъ, которое мы далеко опередили, по, какъ ни важны многія изъ совершившихся перемънъ, въ сущности наше время, по своему содержанію, еще не такъ далеко уніло отъ этого давняго прошед шаго и не исполнило тъхъ задачъ, которыя это прошедшее ставило нашему общественному развитію и литературъ. Не будемъ говорить о тъхъ понятіяхъ гражданской жизни, которыя были уже прочно усвоены лучшими людьми той эпохи и которыя до сихъ поръ еще не были признаны нашимъ временемъ и не получили мъста въ учрежденіяхъ. Вопрось образованія, хотя самимъ обществомъ было положено не мало прекрасныхъ намфреній и дъйствительнаго труда для его разъясненія, —все еще находится въ самыхъ пеблагопріятныхъ условіяхъ. Въ умахъ и правахъ общества, и въ самыхъ учрежденіяхъ, не существуетъ то понятіе, безъ котораго немыслимы серьезные успъхи въ образованіи, -- понятіе о свободъ научнаго изслъдованія. Положеніе науки, правда, съ тъхъ поръ нъсколько улучшилось, но сущность его осталась та же. Какъ тогда, паука все еще находится подъ недовърчивымъ надзоромъ; ея отрасли все еще дълятся на полезныя и вредныя, желательныя и нежелательныя; некоторыя все еще не имеють места въ русской литературъ и на русскомъ языкъ. Такимъ образомъ, существованіе нашей науки до сихъ поръ случайно и непрочно, и опа продолжаетъ оставаться въ вассальномъ отношени къ европейской образованности, которое оставляетъ за нами репутацію умственнаго несовершеннольтія и, къ сожальнію, не безъ основанія: отсутствіе возможности свободнаго изследованія поневоле дівлаеть бівдной нашу научную литературу и, ставя цівлую нашу образованность въ подчинение европейской, отражается ущербомъ для самаго національнаго достоинства.

Подобныя пеутъщительныя явленія представляеть правственное состояніе общества. Можеть казаться перъдко, что трудь, положенный въ сороковыхъ годахъ на его нравственное возрож-

деніе и продолженный въ послідующія десятилітія лучшими силами литературы, не принесъ своихъ плодовъ — даже въ средъ наиболъе образованнаго класса, изъ котораго выходитъ теперь столько поборниковъ застоя и обскурантизма, и который, однако, стоптъ во главъ народа. Въ послъдніе десятки лътъ мы много разъ могли видѣть, что преданія сороковыхъ годовъ теряли свое влінніе, что преобразованія прошлаго царствованія, которыя при всей ихъ пеполнот были проблескомъ общественнаго совершенствованія, нодвергались отрицанію и даже осм'янію, и въ параллель къ этому въ литературъ совершались явленія, свидътельствовавшія о несомп'виномъ рецидив'в застоя: въ господствующей массъ общества пътъ тъпи идеальныхъ увлеченій, какія составляють залогь развитія, и взамфиь распространяется безсодержательное, эгоистическое одичаніе... Отрадный противовъсъ этому находимъ въ лучней сторонъ литературы, гдъ еще до надовъ- Пв. Аксаковъ изъ одного лагеря, Салтыковъ изъ другого; находимъ въ горячемъ стремленіи молодыхъ поколѣній къ обравованію, въ порывахъ принести свои силы на служеніе народу: вдесь идетъ живая струя идеализма, составляющая новейнее преемство движенія сороковыхъ годовъ. Мы хотели бы настоящимъ трудомъ напомнить объ источникахъ этого современнаго идеализма: изучение преданій нашего собственнаго діла подкрізнляетъ его сознаніемъ правственной солидарности и исторической прочности.

Въ нашей литературъ, къ сожалънію, и донынъ слишкомъ часто чувствуется этотъ педостатокъ свободнаго движенія, который связывалъ мысль и стъснялъ работу лучшихъ писателей, въ наукъ и поэзіи, въ изученіи прошедшаго и въ изображеніяхъ пастоящаго. Излагая нъкоторые основные факты изъ исторіи нашего общественнаго самосознанія за вторую четверть въка, мы не могли не встръчаться съ прискорбными явленіями подобнаго рода. Скучно приноминать, что это навлекало настоящимъ очеркамъ нелъныя обвиненія—въ неуваженіи къ нашей литературъ, въ желаніи бросать тънь на ея славныя имена, въ непризнаніи того, что есть въ ней высокаго и замъчательнаго и т. д., обычный пріемъ невъжества, которому трудно отвъчать вразумительнымъ для него образомъ. Эти очерки — не исторія художественной литературы; ихъ цълью было указать общественную сторону нашего литературнаго развитія, которое съ этой точки эрънія не было достаточно разъяснено. Мы старались прослъдить трудную обрьбу общественнаго сознанія среди крайне неблаго-

пріятныхъ условій, которыя извращали иногда и самое направленіе искусства. Указанные факты оставляють иногда, или даже часто, пеблагопріятное впечатлівніе, но неужели падо было скрывать или подкрашивать ихъ? П пеужели это носліднее было бы уваженіемъ къ литературів— и къ исторіи?

Литература считается отраженіемъ общества и, дъйствительно, взятая въ цъломъ, она отражаетъ и состояніе умовъ неподвижнаго, живущаго обычаемъ большинства, и положеніе той части общества, которое, покидая старое, ищетъ путей дальнъйшаго развитія. Процессъ развитія, разъ возникшій, такъ настоятеленъ, что совершается даже наперекоръ всей силѣ еще господствующей старины. Въ своемъ изслъдованіи мы хотъли показать, по какимъ мотивамъ, въ какой мърѣ и цъною какихъ усилій литература даннаго періода могла служить образованію общественныхъ понятій въ новомъ направленіи и создать то преданіе, къ которому восходятъ лучшія общественныя стремленія нашего времени.

То, чего мы глубоко желали бы для нашей литературы, — будетъ понятно читателю, у котораго есть питересъ къ ся широкому и свободному развитію и прецевтанію.

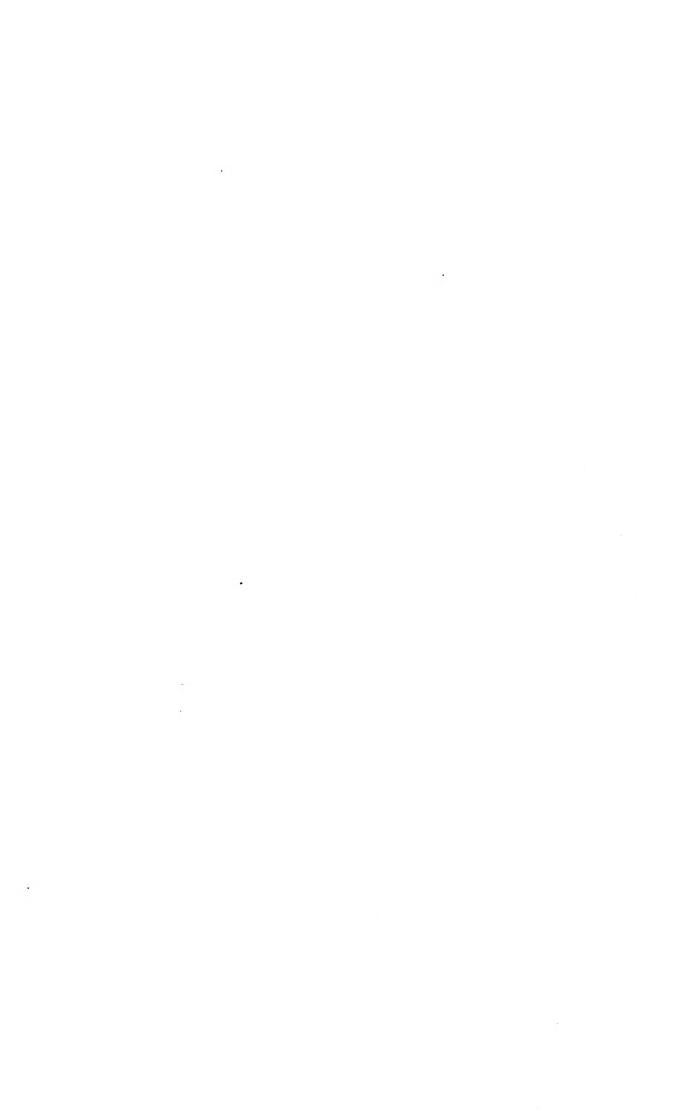

## ПРИЛОЖЕНІЕ.

## Значеніе Гоголя

## въ созданіи современнаго международнаго положенія русской литературы.

Историческія поминки о дізтелях литературы и искусства, какъ настоящія номинки о Гоголь, нерьдко имьють двойственный характеръ-и отраднаго воспоминанія о великомъ д'єл'є, какое было совершено мыслителемъ или художникомъ, и рядомъ, а это нер'вдко, скорбнаго воспоминанія о той тяжелой внутренней и вившней борьбь, какую приходилось выпосить не только мыслителю и д'ятелю общественному, но и д'ятелю поэзіи, борьбъ. гдѣ опъ, въ концѣ поприща, въ послѣдніе дни жизни, самъ пе имълъ отрады достигнутаго успъха, или наконецъ впадалъ въ страшное сомнѣніе: быль ли правилень тоть путь, какимъ была создана его слава, и не была ли эта слава гръхомъ и преступленіемъ, когда на дёлё эта слава была именно добрая и правильная. Оба эти впечатльнія проходять и въ восноминаціяхь о Гогол'ь: мы уже видимъ теперь весь объемъ благотворнаго д'вла, нсполненнаго имъ для отечественной литературы, и все еще рѣшаемъ трудный психологическій вопросъ о томъ мучительномъ душевномъ разладъ, какой тяготълъ надъ нимъ въ послъдніе годы его жизни и подъ гнетомъ котораго онъ кончилъ эту жизнь.

Біографія его извъстна; довольно сказать о главныхъ сторонахъ его внутренней жизни и творчества, которыя были основными чертами его біографіи и его великаго историческаго значенія.

Гоголь быль однимъ изъ первостепенныхъ дѣятелей на всемъ пространствѣ русской литературы. Вспоминая его историческую роль, прежде всего приходитъ на мысль сравнить положеніе цѣлой литературы въ ту минуту, когда закончилась его дѣятельность, и теперь, въ его посмертный юбилей. Въ цѣломъ, поло-

женіе и роль русской литературы за этотъ историческій періодъ чрезвычайно изм'внились. Полъ-в'вка тому назадъ русская литература была почти чензвъстна въ Европъ; объ ней доходили на западъ только смутные слухи, повторились, по словамъ самихъ русскихъ, немногія имена, но въ ней не находили никакого особеннаго интереса, — между прочимъ и справедливо, потому что приходилось бы встръчать немало прямыхъ отголосковъ того же европейскаго движенія. Въ пастоящую минуту передъ нами п'вчто совершенно вное и ральше небывалое: русская литература въ глазахъ европейскихъ читателей и критики запяла свое независимое, своеобразное положеніе; русскіе пов'вінніе писатели являются во множествъ переводовъ, производятъ сильное впечатлъніе, имена ихъ становятся общензвъстными; смыслъ русской литературы становится попятенъ или по крайней мфрф его усиливаются понять; одно знаменитое имя русской литературы пріобрізло извістность буквально всемірную, и въ русской книгѣ какъ будто хотятъ искать вѣшаго слова.

Извъстны эти имена, получившія за послъдніе десятки лътъ великую популярность въ европейской литературь: прежде всего, кажется, сталь широко извъстень Тургеневь, затьмъ Достоевскій, частью Гончаровь, всего болье гр. Л. Н. Толстой, наконень писатели молодого нокольнія, изъ нихъ особливо Максимъ Горькій... Если мы стапемъ исторически доискиваться, откуда развивается тоть впутренній смыслъ, который является привлекающей силой русской литературы въ настоящее время, песомивнию однимъ изъ источниковъ этого глубокаго впутренняго значенія должно признать именно Гоголя.

Могутъ сказать, что Гоголь не имѣлъ и не имѣетъ однако ни большой извѣстности въ европейской литературѣ, ни большого вліянія. Дъйствительно, Гоголь не только мало извѣстенъ, но былъ повидимому и мало нопятенъ европейскому читателю: въ немъ слишкомъ много спеціально, технически, русскаго, чуждаго европейскому пониманію — нерѣдко примо какъ иная ступень культуры. Подобнымъ образомъ европейскому читателю ночти недоступенъ Салтыковъ, еще одинъ изъ великихъ писателей русской литературы; въроятно часто не совсѣмъ доступенъ и Л. Н. Толстой въ своихъ разсказахъ и драмахъ изъ пародной жизни. По относительно Гоголя мы имѣемъ въ виду собственный процессъ развитія самой русской литературы (онъ еще мало извѣстенъ западной критикъ): Гоголь могущественно участвовалъ въ созданіи того правственнаго настроенія, которое паряду съ генізлинымъ художественнымъ творчествомъ дало ему первенствую-

щую роль въ русской литературь: это настроеніе и сообщило дальный шему развитію литературы тоть же высокій тонь общественнаго интереса и правственнаго чувства и отсюда въ значительной мфрф шло то правственное и поэтическое обанніе, какое на нашихъ глазахъ русская литература производить въ евронейскомъ обществф.

Какимъ же образомъ занадная критика объясняетъ тѣхъ русскихъ писателей, которые находятъ въ Европѣ столько ноклонниковъ? Говоримъ о критикѣ потому, что она, очевидно, старается привести къ сознанію непосредственныя впечатлѣнія массы. Прежде всего поражало конечно обиліе и оригинальность русскаго художественнаго творчества: дѣйствительно, писатели, которыхъ мы назвали, представляютъ собою высокую и рѣдкую степень художественнаго дарованія, — оно само по себѣ могло быть залогомъ успѣха, — но затѣмъ, чему служило это художественное творчество, какія идеи и настроенія чувства оно воплощало?

Изъ многочисленныхъ отзывовъ европейской критики, которые здёсь не время перебирать, возьмемъ отзывы одного писателя, вфроятно наиболфе извфстнаго изъ европейскихъ критиковъ русской литературы и, быть можетъ, одного изъ самыхъ сведущихъ. Мы разумъемъ виконта Мельхіора де-Вогюэ. Господствующимъ представленіемъ его относительно русскихъ писателей является то, что они (какъ сказалъ бы въроятно и Тэнъ) прежде всего отражають въ себъ свою расу. Вогюэ нъсколько разъ повторяеть эту мысль: этой рась онь принисываеть основы той оригипальности, которая очевидно въ его глазахъ не находитъ себъ ничего подобнаго въ его соотечественникахъ, писателяхъ французскихъ. У Тургенева онъ находитъ "une âme slave", славянскую душу: въ Достоевскомъ видитъ "un vrai scythe", истаго скиоа, и т. п. Конечно, критику было бы не легко объяснить съ точностью свойства именно "славянской" души и въ концѣ кондовъ проще было бы говорить о дуні русской, о русском національномъ характерѣ; и еще труднѣе было бы объяснить съ нѣкоторымъ вѣроподобіемъ "скинскую" душу Достоевскаго, такъ какъ о скинахъ не только виконтъ де-Вогюэ, но и мы сами имфемъ пока довольно смутное понятіе,—но очевидно во всякомъ случать, что этими далекими эпитетами французскій критикъ хотѣлъ указать то ископное, первобытное, глубокое и оригипальное въ русской пародности, въ русскомъ племени, что пашло свое выражение въ нашихъ великихъ писателяхъ.

Намъ самимъ подобныя опредѣленія кажутся слишкомъ мало говорящими вслѣдствіе самой ихъ обширности. Правда, съ ши-

рокой, именно междунлеменной, точки зрвнія, опредвленіе литературы очевидно должно начаться указаніемъ особенностей расы, — но не съ одной только этнографической стороны. Раса не есть ивчто данное и неподвижное; это — явленіе историческое. Какія были исконныя евойства славянской расы, мы въ сущности не знаемъ; изъ этихъ предполагаемыхъ свойствъ развилось, напримъръ, великое разпообразіе современныхъ славянскихъ народовъ; на первобытную основу пали цвлыя тысячелътія исторіи и отънскивать именно "скиба" въ Достоевскомъ столь рискованно, что даже какъ будто смънно. Это, конечно, реторическая фигура, но цвль ея сдвлать особое удареніе на стихійной оригинальности русской литературы сравнительно съ европейскими.

И эта оригинальность не подлежить сомп'янію. При всемъ громадномъ вліяній европейскаго литературнаго движенія, вооруженнаго великими силами геніальнаго творчества въ паукт и поэзін, русская литература, какъ только прошла свои учебные годы въ восемнадцатомъ вѣкѣ и началѣ девятнадцатаго, обнаружила тв особенности, какія сообщали ей весь пародный характеръ и складъ русской жизни. Когда эти особенности высказались въ цёломъ рядё писателей, даровитыхъ иногда до истинной геніальпости, не мудрено, что европейскому литературному міру бросились въ глаза эти особенности, у нихъ дома или совсвмъ пев вдомыя, или очень давно пережитыя, забытыя и потому опять повыя. Русскій писатель, пер'ядко очень просв'ященный и знакомый съ литературнымъ движеніемъ европейскимъ, работалъ однако въ своей средѣ и для своей среды; изъ нея онъ волею или даже неволею заимствоваль особую складку ума, впитываль лучнія чувства, и условія жизни проєв'ященнаго челов'яка въ натріархальной сред'в создавали то особенное настроеніе, которос не однажды было предметомъ удивленія, а затёмъ теплаго сочувствія у читателя европейскаго. Въ глазахъ последняго, отличія "расы" были палицо. На самомъ ділів, по общимъ свойствамъ, наша раса была и есть такая же европейская; между міромъ евронейскимъ и русскимъ вовсе пѣтъ той преграды, которая раздівляеть издавна и поныпів племена арійскія и пеарійскія. Но была громадная разпица историческихъ условій. Исторів уже съ давнихъ в'єковъ развела русскій народъ отъ народовъ западной Европы множествомъ культурныхъ отличій, которыя стали наконецъ казаться принадлежащими самой расв. Прежде всего исторія ноставила народы на разныхъ концахъ европейскаго материка. На западѣ въ тѣсномъ сравнительно пространств'в разм'встилось и всколько пародовъ на старыхъ развалинахъ Рима въ оживленномъ развитии международныхъ и внутреннихъ политическихъ отношеній, въ сильномъ соревнованіи умственномъ, изъ котораго выросла еще отъ среднихъ въковъ и Возрожденія богатая литература и наука. Русская жизнь ничего этого не знала. Когда Европа вступала на блистательный путь научныхъ открытій, когда она создавала Шекспира, изящиую литературу и свободную мысль XVII и XVIII въка, въ русскомъ пародъ и даже высшемъ его класев сполна господствовали средніе ввка. И вдесь, съ давнихъ вековъ, складывалась своеобразная жизнь. Русскому пароду пришлось выпести и наконецъ одолъть азіатское иго. Политическое объединение русскаго народа въ государство, въ трудныхъ историческихъ условіяхъ XV вѣка, при скудости средствъ, безъ всякой чужой помощи, было уже великимъ національнымъ подвигомъ не только политическимъ, по и правственнымъ, притомъ подвигомъ, совершеннымъ въ европейскомъ духѣ, - потому что не только взяль верхъ европейскій нолитическій смысль надъ азіатскимъ стаднымъ инстинктомъ, но и евронейское національное чувство, воспитанное христіанствомъ. Съ самаго начала, въ страшныхъ бъдствіяхъ татарскаго нга русскій пародъ пикогда правственно не подчинялся и считалъ себя всегда правственно выше своихъ завоевателей. Въ русскомъ народномъ сознаніи Русь была "святая"; азіятскій инов'єрный востокъ быль "поганый". Это сопостановление длилось цёлые вёка, и въ русскомъ пародъ среди всъхъ испытаній жило сознаніе своего національнаго превосходства и съ тѣмъ вмѣстѣ нравственнорелигіознаго долга. Новое основавшееся государство бывало очень несовершенно, бытовыя формы и нравы бывали первобытны; съ каждымъ въкомъ увеличивалось разстояніе, дълившее насъ отъ культуры европейской; въ Европъ насъ считали варварами, да и теперь легко усматривають между нами скиновъ; -- но если педоставало культуры, въ русской народной массъ складывались другія черты, имѣвшія свою нравственную цѣну. Единственная. широко распространенная литература до-Петровскихъ временъ было душеспасительное чтеніе, были церковныя книги, приноровлявшіяся наконецъ къ пародному попиманію, легенда, иногда болье или менье суевърная, по стаповившаяся общимъ убъжденіемъ и правиломъ жизни. Госнодствующимъ міриломъ душевнаго спасенія, т.-е. нравственности, было церковисе благочестіе, по недостатку знаній становившееся иногда слишкомъ впѣшнимъ и въ семнадцатомъ въкъ создавшее пеодолимый для государства сепаратизмъ раскола; а съ другой стороны эта пародная масса, предоставленная самой себъ, создавала богатую пародную поэзію,

которая въ наши дни доставила въ высокой степени цъпный матеріалъ для науки и стала цъльиъ откровеніемъ народности для идеалистовъ-патріотовъ... Когда новъйшее общество стало отдавать себъ отчетъ въ этомъ состоянін народнаго быта, возникло, какъ извъстно, цълое направленіе, увидъвшее единственную возможность правственнаго спасенія испорченнаго общества въ "единеніи" съ народомъ, наконецъ единеніи абсолютномъ, въ "хожденін въ народъ", въ "опрощеніи" и т. д.

Мы не думаемъ сказать, чтобы здёсь была открыта абсолютная истипа; по указываемъ на это явленіе, — въ западной Европъ невъдомос и небывалое, - какъ на свидътельство того, что самимъ русскимъ обществомъ было почувствовано что-то великое, освъжающее, наводящее на глубокіе запросы въ томъ правственномъ содержаніи, какое создавалось в'єковымъ инстипктомъ и чувствомъ громадной народной массы. Соціологовъ привлекала сельская община, въ которой видълась нанацея для разръшенія земельнаго вопроса, привлекала артель, готовая форма рабочаго союза. Неотъемлемой чертой патріархальной древности являлась народная нъсня. Нигдъ въ Европъ не сбереглось такого громаднаго обилія народной пѣсни, которое у пасъ до сихъ поръ не исчерпано усердными этпографами, и эта поэзія исполнена величайшаго интереса. Въ живыхъ текстахъ уцёлёли остатки настроенія и обычая отдаленивинихъ эпохъ; въ народной лирикв передаются въ ноэтическихъ образахъ отражения глубокаго человъчнаго чувства, которыя производять темь более сильное внечатление, когда мы отдаемъ себъ отчеть въ условіяхъ, среди которыхъ совершалось это наивное, по задушевное и передко потрясающее творчество. Европейскіе ученые, которымъ, изрѣдка, случалось знакомиться съ подлиниыми памятниками этой поэзін, изумлялись нередъ великимъ богатствомъ и поэтическимъ достоинствомъ этого натріархальнаго творчества, которое на западѣ Европы давно уже изсякло и забылось...

Такова была "раса" и среда.

Западная критика пе ошиблась, когда въ великихъ новъйнихъ инсателяхъ русской литературы видъла отголоски этой "расы", только, быть можетъ, не вполив сознавала пути ея дъйствія... Въ самомъ дълъ, когда являлся въ нашей литературъ писатель геніальной силы, какъ Пушкинъ, Гоголь, Толстой или писатели великаго дарованія, какъ Тургеневъ, Достоевскій и проч., опи не могли оставаться чужды той средъ, которая ихъ окружала: сознательно и безсознательно они воспринимали ея впечатльнія и (что бы ни говорили такъ называемые чистые эстетики)

истинно-великія дарованія всегда извлекають изъ жизни ен лучніе и возвышенные правственные элементы. Въ русской литературѣ являлось при этомъ еще особенное условіе. Образованные поди повѣйнихъ временъ не были конечно людьми натріархальныхъ временъ, какъ ихъ предки — бояре и дворяне XVI и XVII вѣка: успѣхи евронейскаго гуманнаго образованія, и здравый личный инстинктъ внушали имъ новое отношеніе къ народной массѣ: громадное большинство этой массы были крѣностные и еще со второй половины XVIII вѣка въ кругу образованныхъ людей слышатся убѣдительные призывы къ освобожденію. При тогданнемъ положеніи вещей высказать эту мысль объ освобожденіи бывало не внолиѣ безонасно, иногда невозможно, и если тѣмъ не менѣе эта мысль высказывалась, это было очевидно знаменательнымъ выраженіемъ правственнаго достоинства литературы, и если этимъ настроеніемъ диктовалось само художественное творчество, какъ въ иѣкоторыхъ пьесахъ Нушкина, въ "Запискахъ охотника" Тургенева, въ "Антонѣ Горемыкъ" Григоровича, литература выступала здѣсь на самое высокое изъ ея дѣлъ—на защиту человѣческаго достоинства въ безправномъ, униженномъ и оскорбленномъ.

Союзъ литературы съ народною средою былъ исепъ.

Этотъ союзъ обпаруживался и въ содержаніи и въ формъ. Отпосительно содержанія, это единеніе ничьмъ не могло быть доказано такъ сильно, какъ упомянутой настойчивой мыслью объ освобожденіи крестьянъ, мыслью, которая одинаково одушевляла людей двухъ главныхъ литературныхъ направленій до самаго акта освобожденія. Рядомъ съ этимъ шло усиленное стремленіе къ изученію народной жизпи, создавшее съ одной стороны многочисленные опыты художественнаго изображенія народнаго быта, — составившіе потомъ цѣлую яркую полосу нашей литературы, — съ другой массу научныхъ изслѣдованій о русской старинів и народности. Въ этихъ опытахъ художественнаго воспроизведенія, начиная еще въ восемнадцатомъ вѣкѣ съ Новикова и Радищева и продолжая потомъ Жуковскимъ, Пушкинымъ, Гоголемъ и наконецъ ихъ школой, сказалась уже та особенная черта русской литературы, которая почти неизвѣстна и даже мало попятна въ литературъ, которая почти неизвѣстна и даже мало попятна въ литературъ западно-европейской — чрезвычайно непосредственная, ясная, нерѣдко задушевная близость русскаго писателя къ народу и его жизни... Вслѣдствіе того, что наша художественная литература была еще слишкомъ молода, она еще не успѣла утратить нониманія патріархальныхъ настроеній народа, что для литературы европейской становилось почти невозможно. Послѣдния уже въ теченіе многихъ вѣковъ развивала и наконецъ выработала лите-

ратурное художество, исполненное некусственной манерности и условнаго изыка, когда вмъстъ съ тъмъ и народная масса, въ значительной мфрф культурная или нолу-культурная, нотеряла натріархальную поэзію, которая могла бы быть привлекательна для образованнаго общества. Тургеневъ разсказывалъ, что извъстный Мериме, знакомый съ нашей литературой, изумлялся въ произведеніяхъ Пушкина библейской простоть его языка (въ "Ниръ Петра Великаго"), которал для европейскаго писателя была бы немыслима. По своей новости и но малому сравнительно распространению въ обществѣ наша литература не выработала и допынь той условной и часто изысканной рычи, какая свойственна литературамъ Занада, но сохранила близость съ богатымъ источникомъ живой народной рѣчи. Мы были свидътелями того, что величайшій русскій писатель пастоящаго времени рѣшался даже совсимь отвергнуть свой прежий художественный трудъ, разсчитанный на болве высокій уровень читателей, чтобы виредь посвящать его всей массь читателя народнаго: цьлый рядъ его произведеній изъ пародной жизни и легенды былъ написанъ вив обычныхъ условностей формы и языка, чтобы быть доступнымъ каждому только грамотному читателю; при этомъ писатель не остановился даже нередъ угловатыми и грубыми пріемами народной рвчи.

Все это должно было казаться чрезвычайно оригинальнымъ, страннымъ, быть даже мало понятнымъ для читателя европейскаго, способнаго узнать русскую литературу. Поражали и содержаніе, и форма, и языкъ. И естественно, что европейскій критикъ, желавшій объяснить себѣ эти своеобразныя черты нашей литературы, приходилъ къ заключенію, какъ виконтъ де-Вогюэ, что источникъ этихъ особенностей есть "раса", что русскіе писатели обладають "славянской душой" и т. д. Мы сказали выше, что дѣло не столько въ "расъ", сколько въ исторической національности. Русская литература дѣйствительно есть созданіе русской паціональной жизни и, въ основныхъ намятникахъ, выраженіе ел лучнихъ правственныхъ настроеній и стремленій.

Въ періодъ времени, почти совпадающій съ неріодомъ посмертнаго юбилея Гоголя, дійствіе русской литературы вышло за преділы русской территоріи и русскаго языка... Если у насъ, въ пашемъ собственномъ кругу, еще не очень давно слышалось педовольство педостаточной самостоятельностью нашей литературы относительно вліяній европейскихъ, то современный успіхъ ел въ Европів, съ упомянутыми славянскими и скиоскими эпитетами, указываеть достаточно, что въ этомъ педовольстві быль извъстный обманъ зрънія. Наша литература долго не знала критики международной, и нонятно, что на свъжій, притомъ чужой глазъ, можетъ открываться и то, что нами самими не замъчается. Иностранная критика, болье или менье компетентная, видъла иногда связь русскихъ литературныхъ явленій съ занадными, и даже нъкоторую зависимость, по вмъстъ съ тымъ находила въ нихъ необычайную и неизвъстную въ Европъ оригинальность и силу. Такъ ръшался вопросъ о самостоятельныхъ элементахъ русской литературы.

Если мы спросимъ себя, гдъ источникъ, первое начало этой самостоятельности, отвътъ представляется прежде всего педавнимъ историческимъ признаніемъ великой національной заслуги Пушкина. Онъ дъйствительно привилъ нашей литературъ самобытное художественное творчество, но онъ еще не исчерпалъ задачи; вторую долю ея исполнилъ Гоголь. Не разъ поднимался вопросъ о томъ, кто изъ двухъ великихъ писателей былъ ближайшимъ вдохновителемъ того движенія, какое совершалось во второй половинъ стольтія; кому принадлежало здъсь основное вліяніе — Пушкину или Гоголю. Предпочесть ръшительно того или другого было бы деломъ произвольнымъ и празднымъ. Литературныя явленія всегда бывають столь сложны, что чёмь болёе мы находимъ действующихъ факторовъ, темъ ближе бываемъ къ истинъ. Тъ, кто хотълъ сдълать Пушкина единственнымъ основателемъ новъйшей русской литературы, между прочимъ приводили восторженныя слова самого Гоголя, который признавалъ Пушкина своимъ учителемъ; приводили слова Тургенева, который, въ другомъ поколѣніи, считалъ себя ученикомъ Пушкина. Въ самомъ дълъ, Пушкинъ былъ могущественнымъ дъятелемъ новой русской литературы; онъ завершилъ старый, подготовительный періодъ ея развитія и впервые открылъ путь ея самостоятельнаго, національнаго творчества. Но затімъ Гоголь въ свою очередь быль не менже знаменательнымь деятелемь. Сколько бы самъ онъ ни считалъ Пушкина своимъ учителемъ, ученикъ и учитель были такъ различны, что поставить ихъ въ непосредственную преемственность нѣтъ возможности. Самъ Гоголь указывалъ, что сюжетъ "Мертвыхъ Душъ" былъ данъ ему Пушкинымъ, но тотъ же Гоголь разсказываетъ, что когда онъ прочелъ Пушкину первый очеркъ изъ этихъ "Мертвыхъ Душъ", Пушкинъ быль поражень картиной, для него, очевидно, совершенно неожиданной. По собственнымъ словамъ Гоголя, при этомъ чтеніи "Пушкинъ, который всегда смъялся при моемъ чтеніи (онъ же быль охотникь до смѣха), началь понемногу становиться все су-

мрачнъе и сумрачнъе, а наконецъ сдълался совершенно мраченъ. Когда же чтеніе кончилось, онъ произнесъ голосомъ тоски: Боже, какъ грустна наша Россія"... Въ этомъ впечатлѣніи сказалась вся разница двухъ писателей и разница ихъ литературнаго вліянія. Въ геніальномъ дарованіи Гоголя были черты, какихъ у Пушкина не было. Кром'в необычайной наблюдательности, съ которой опъ умѣлъ схватывать и изображать характеры и которая сдълала его родоначальникомъ русскаго литературнаго реализма, его взглядъ на дъйствительность отличался тъмъ особеннымъ (по "расъ" — малорусскимъ, по литературно-исторической манеръ отчасти романтическимъ) юморомъ, который дълалъ его способнымъ "сквозь видимый міру смѣхъ" указать "незримыя, певѣдомыя ему слезы"; другими словами, подъ виѣшней формой шутливаго разсказа снять завъсу съ тяжелой, мрачной картины тутливаго разсказа снять завъсу съ тяжелон, мрачной картины дъйствительной жизни и глубоко затронуть личное правственное чувство и чувство общественное. Таковы были уже тъ петербургскія повъсти, которыя были одними изъ первыхъ произведеній Гоголя и побудили Бълинскаго тогда же признать въ немъ великаго русскаго писателя; таковъ былъ дальше "Ревизоръ" и, наконецъ, самое великое изъ его произведеній, "Мертвыя Души"... Впоследствін Гоголь въ періодъ его мрачнаго настроенія (съ половины сороковыхъ годовъ) упорно отрицался отъ этой общественной стороны своихъ произведеній, будто бы вносившей въ высокое искусство легкомысліе насм'єшки и каррикатуры, но общество ни тогда, ни послъ не убъдилось его отрицаніями и донынъ продолжаетъ считать именпо эти его произведенія вънцомъ его творчества и однимъ изъ лучшихъ созданій всей русской литературы.... Чтобы отвергать эти творенія, Гоголю надо было отказываться отъ себя самого. Дъйствительно, съ самыхъ юныхъ лътъ имъ владъло очень туманное, но упорно въ немъ жившее сознаніе, что онъ призванъ и долженъ совершить ибчто великое для своего отечества. Сознаніе не было ясно, но уже въ ту пору онъ задавалъ себъ этотъ вопросъ, съ пренебрежениемъ смотрълъ на тъхъ товарищей, которые не тревожили себя никакими вонросами о жизни; онъ называлъ ихъ презрительнымъ именемъ "существователей", какъ потомъ съ препебрежительной ироніей говорилъ о людяхъ общества, "нъсколько беззаботныхъ насчетъ литературы", и т. п.

Въ первые годы своей нетербургской и московской жизни, когда только-что написаны были "Вечера", Гоголь, въ сущности еще юноша, двадцати двухъ-трехъ лѣтъ, норажалъ своихъ знакомыхъ, опытныхъ литераторовъ старшаго поколѣнія, какъ Илет-

невъ и С. Т. Аксаковъ, своимъ глубокимъ взглядомъ на великое значеніе искусства; и что они понимали въ немъ необычайную творческую силу, объ этомъ свидътельствуютъ отзывы изъ того времени и Плетнева и Аксакова, и самое то обстоятельство, что онъ, только-что начинавшій писатель, былъ уже принятъ какъ равный въ кругу Пушкина и Жуковскаго. На что же направлена была эта творческая сила? Именно на то примъненіе искусства, когда оно стремится, не довольствуясь спокойнымъ эпическимъ изображеніемъ жизни или же лирикой личнаго чувства, ставить нравственный вопросъ общественной жизни, проникнуть сквозь вижшнюю оболочку общественныхъ нравовъ въ ихъ подлинную иодкладку, указать нравственную извращенность и рядомъ съ ней причиняемое этимъ страданіе. Результатомъ было впечатлѣніе не только художественное, но и общественное. Впоследствіи, въ своемъ консервативномъ піэтизмъ Гоголь укорялъ себя за слишкомъ большое обиліе въ его произведеніяхъ характеровъ пошлыхъ и отсутствіе лицъ идеальныхъ, возвышающихъ душу и примиряющихъ съ жизнью; утверждалъ, что его сатирическія изображенія были каррикатурами (хотя и позднѣе онъ сознавалъ, что примиренія не выдумаешь, еели его нѣтъ въ дѣйствительности),— но эти позднѣйшія самообвиненія были совершенно несправедливы. Что его картины русской жизни не были ложны и не были каррикатурой, это очень хорошо видѣло само русское общество и во главѣ его императоръ Николай I, потребовавшій исполненія на сценъ "Ревизора"; масса общества создала Гоголю литературный успъхъ, съ которымъ могъ равняться только успъхъ одного Пушкина. Литературная критика (за исключеніемъ тѣхъ немногихъ, которые изъ извѣстнаго рода услужливости старались умалить общественное значение писателя, или искренно не понимали реализма Гоголя по привычкъ къ романтической напыщенности), литературная критика, въ лицѣ Бѣлинскаго, встрѣтила Гоголя съ настоящимъ энтузіазмомъ, восхищалась въ немъ пе только удивительнымъ художественнымъ мастерствомъ, но высоко оцѣнила въ немъ это общественное значеніе въ которомъ видѣло залогъ общественнаго сознанія, никогда раньше не сказавшагося въ нашей литературъ съ такою убъждающею силою. Критика вовсе не думала упрекать Гоголя за недостатокъ "идеальныхъ лицъ", — потому что возвышенный идеалъ нравственный и общественный самъ собою возникалъ передъ читателемъ, какъ тре-буемый инстинктомъ чувства въ противуположность картинамъ отрицательной дъйствительности. И самъ писатель не однажды указывалъ читателю путь къ этому идеалу. Не разъ онъ прерывалъ теченіе сатиры или изображенія гнетущихъ явленій жизни и, какъ бы самъ утомленный тяжелой картиной, оставляя роль повъствователя, высказывалъ свое личное чувство въ лирическихъ отступленіяхъ или моральныхъ истолкованіяхъ. У писателя оказывался такой запасъ теплаго чувства, такая глубина человъчности, что, повидимому, мелкая шуточная исторія переходила въ драму, или въ трогательное повъствованіе, въ которомъ читатель не могь оставаться равнодушнымъ... Въ первыхъ петербургскихъ повъстяхъ мы находимъ уже яркія проявленія этой стороны его таланта.

Какой задушевностью пропикнуть разсказь о тихомъ, незамътномъ, какъ будто ничтожномъ существовании "Старосвътскихъ помъщиковъ"; какое сильное впечатлъніе производила исторія "Шинели", отпятой грабителями у бъднаго стараго чиновника. Напомнимъ эпизодъ: "Только если ужъ слишкомъ была невыносима шутка, когда толкали его подъ руку, мѣшая заниматься своимъ дѣломъ, онъ произпосилъ: "Оставьте меня! Зачѣмъ вы меня обижаете?" И что-то странное заключалось въ словахъ и въ голосъ, съ какимъ онъ были произнесены. Въ немъ слышалось что-то такое, преклоняющее на жалость, что одинъ молодой человъкъ, недавно опредълившійся, который, по примъру другихъ, позволилъ-было себъ посмъяться надъ нимъ, вдругъ остановился, какъ будто пронзенный, и съ тъхъ поръ какъ будто все перемънилось передъ нимъ и показалось въ другомъ видъ. Какая-то неестественная сила оттолкнула его отъ товарищей, съ которыми онъ познакомился, принявъ ихъ за приличныхъ свътскихъ людей. И долго потомъ, среди самыхъ веселыхъ минутъ, представлялся ему низенькій чиновникъ съ лысинкою на лбу, съ своими проникающими словами: "Оставьте меня! Зачѣмъ вы меня обижаете? И въ этихъ проникающихъ словахъ звенѣли другія слова: "я братъ твой". И закрывалъ себя рукою бѣдный молодой человекъ, и мпого разъ содрогался онъ потомъ на въку своемъ, видя, какъ много въ человѣкѣ безчеловѣчья, какъ много скрыто свирипой грубости въ утонченной образованной свитскости и, Воже! даже въ томъ человъкъ, котораго свътъ признаетъ благороднымъ и честнымъ"... Шутовская исторія ссоры Пвана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ заканчивается печальной нотой, которой не ожидаеть читатель и которая бросаеть тень на весь разсказь. Въ удивительныхъ "Запискахъ Сумастедтаго", въ смѣшной и страшной картинѣ безумія опять проходить въ концъ воспоминание несчастнаго безумца о матери —у нея одной опъ надъется найти защиту. Финалъ "Записокъ"

есть ңёлая трагедія, одинъ изъ самыхъ поразительныхъ эпизодовъ всей русской литературы. Въ "Театральномъ Разъйздв" въ носледнихъ заключительныхъ словахъ автора Гоголь высказалъ свои собственныя думы о значеніи литературы. Авторъ говоритъ, что "не могла выносить равнодушно его душа, когда совершеннъйшія творенія честились именами пустяковъ и побасенокъ": "Ныла душа моя, когда я видълъ, какъ много тутъ же, среди самой жизни, безотвътныхъ, мертвыхъ обитателей, страшныхъ недвижнымъ холодомъ души своей и безплодной пустыней сердца; ныла душа моя, когда на безчувственныхъ ихъ лицахъ не вздрагиваль даже ни призракь выраженія оть того, что повергало въ небесныя слезы глубоко-любящую душу, и не коснёль языкь ихъ произнести свое въчное слово "побасенки!" Побасенки!.. А вонъ протекли въки, города и народы снеслись и исчезли съ лица земли, какъ дымъ унеслось все, что было, а побасенки живутъ и повторяются понынъ и внемлють имъ мудрые цари, глубокіе правители, прекрасный старецъ и полныи благороднаго стремленія юноша"... И въ концъ защита его собственнаго дъла.

Въ "Театральномъ Разъезде" Гоголь въ ряде тонко написанныхъ сценъ собралъ разнообразныя впечатленія читателей и зрителей его пьесы и особенно остановился на тъхъ обвиненіяхъ, какія посыпались на него со стороны приверженцевъ литературной рутины, а также и отъ представителей рутины чиновнической, привыкшей утверждать, что все обстоитъ благополучно, и привыкшей къ тому, чтобы всякое злоупотребление было шито и крыто. Пьеса, гдв въ первый разъ въ русской литературъ сказана была объ этомъ жестокая правда, возбудила въ затронутомъ лагеръ страшное негодование: писателя обвиняли въ опасномъ колебаніи авторитета власти; враждебные критики упрекали его въ грубой каррикатуръ, въ пустомъ глумленіи и т. д.... Съ твердымъ сознаніемъ правоты своего дела онъ говорилъ: "Бодрей же въ путь! И да не смутится душа отъ осужденій... не омрачась даже и тогда, если бы отказали ей въвысокихъ движеньяхъ и въ святой любви къ человъчеству! Міръ — какъ водоворотъ: движутся въ немъ въчно мнънья и толки; но все перемалываетъ время: какъ шелуха, слетаютъ ложныя, и, какъ твердыя зерна, остаются недвижныя истины... И почему знать, можетъ быть, будеть признано потомъ всеми, что въ силу техъ же законовъ, почему гордый и сильный челов вкъ является ничтожнымъ и слабымъ въ несчастіи, а слабый возрастаетъ, какъ исполинъ, среди бъдъ, — въ силу тъхъ же самыхъ законовъ, кто льетъ часто душевныя, глубокія слезы, тотъ, кажется, болѣе всѣхъ смѣется на свѣтѣ"!...

Еще раньше, какъ мы упомянули, подъ впечатлѣніемъ первыхъ повъстей Гоголя Бълинскій уже увидьль въ немъ великаго писателя русской литературы (Гоголю было тогда около двадцати-пяти лътъ; критикъ былъ годомъ моложе); "Ревизоръ" и "Мертвыя Души" подтвердили его восторженное предсказаніе. Самъ Гоголь въ "Мертвыхъ Душахъ", въ извъстныхъ лирическихъ мъстахъ, говорилъ уже съ увърепностью о томъ, чего ждетъ отъ него Россія, и передъ нимъ рисовалась картина будущаго предстоящаго величія русскаго народа... Въ ту минуту казались преувеличенной самонадъянностью слова писателя о самомъ себъ; но, когда писатель и его дъло стали достояніемъ исторіи, эти, какъ будто фантастическія слова становятся драгоценнымь свидетельствомь беззаветной, самоотверженной преданности писателя своей высокой задачь, свидьтельствомь его пламенныхъ ожиданій величія русскаго народа и государства... Финаль первой части "Мертвыхъ Душъ" есть извъстная фантастическая картина Руси, которая несется впередъ какъ "бойкая, необгонимая тройка", "вся вдохновенная Богомъ". "Русь, куда жъ несешься ты? дай отвътъ. Не даетъ отвъта... и косясь постораниваются и даютъ ей дорогу другіе народы и государства".

Мы были свидътелями, что дъйствительно другіе народы, "косясь", дають дорогу между прочихъ и русской литературъ.

Таковъ былъ писатель. Великое значение Гоголя заключается въ томъ, что онъ впервые направилъ геніальное художественное творчество не на отвлеченныя темы искусства, не на одинъ спокойный, часто какъ бы безстрастный эпосъ, но именно на прямую, житейскую, обыденную действительность и вложиль въсвой трудъ всю страсть исканія правды, любви къ простому честву, защиты его права и достоинства, обличенія всякаго нравственнаго зла, окружающаго нашу жизнь. Онь сталь поэтомъ дъйствительности и его великій успъхъ былъ уже не только однимъ дъломъ эстетическаго вкуса, но и дъломъ чрезвычайно сильнаго общественнаго впечатленія... Если взглянуть на дальнейшій ходъ русской литературы, для насъ представляется несомнъннымъ, что интересъ этой литературы къ изображенію впутреннихъ движеній личной жизни и къ изображению явлений общественныхъ, осужденіе общественных пеправдъ и исканіе нравственнаго идеала, все это жизненное стремленіе общества-въ чисто художественной области всего больше восходить именно къ Гоголю. Такъ, очевидно, что первое произведение Достоевскаго: "Въдные люди" было прямо варіантомъ "Шинели" Гоголя; какъ его изображенія людей, потерявшихъ впутреннее равновъсіе ("Двойникъ" и проч.), близки къ "Запискамъ Сумасшедшаго"; такъ-называемая "натуральная" школа сороковыхъ годовъ уже въ то время приписывалась внушеніямъ Гоголя. Цълый тонъ послъдующей литературы, направленной на изученіе общественныхъ явленій, свидътельствуетъ о нравственномъ вліяніи Гоголя...

Пзвъстна тяжкая внутренняя борьба, какую переживаль Гоголь въ свои послъдніе годы въ поискахъ истиннаго смысла искусства. Онъ былъ не въ силахъ разръшить поставленной имъ себъ задачи; неудовлетворенный тъмъ, что было имъ создано раньше, онъ приходилъ къ отрицанію своихъ прежнихъ великихъ произведеній, своего "смѣха", которому онъ прежде давалъ такую красноръчивую защиту; онъ впадалъ въ роковое противоръчіе съ самимъ собой, внадалъ въ явныя и печальныя заблужденія, которыя (по выходъ въ свътъ "Выбранныхъ Мѣстъ") вызвали страстное негодованіе восторженныхъ поклонниковъ его прежнихъ произведеній,— но и среди этихъ глубоко печальныхъ ошибокъ, получившихъ для него истинно трагическое значеніе, оставалась одна черта, которая обезоруживала и примиряла: это—возвеличеніе искусства, которое становилось для него дъломъ прямо религіознаго служенія.

Въ тяжелыхъ внъшнихъ условіяхъ, въ какія становилась русская литература въ силу своей исторической судьбы, она, въ высшихъ моментахъ ея развитія дъйствительно совершала высокое правственное служение. Въ періодъ, слѣдовавшій за Гоголемъ, русская литература представила рѣдкое богатство высокихъ талантовъ, которые явились какъ будто за темъ, чтобы выполнить драгоцънные завъты Пушкина и Гоголя; явились дъятели, когда поставлена была ясная задача. Это были дарованія сильныя, оригинальныя; каждый писатель шелъ своимъ путемъ, внося свои особенныя художественныя свойства, но ихъ всёхъ одушевляють тѣ же общія идеалистическія стремленія, которыя теперь внушаютъ удивление и симпатии въ литературахъ западной Европы. Западнымъ критикамъ видится здѣсь "славянская душа", мерещатся "скиоы": это, проще,— результатъ внутренией душевной работы лучшихъ силъ русскаго общества, нашедшей свое выраженіе въ литературь, гдь сошлись давнія исканія нравственнаго чувства и художественнаго творчества, общечеловъческие просвътительные идеалы, частію поддержанные ученіями той же Европы, но въ целомъ развитые собственной работой, и съ этимъ вместе простая, человъчная близость къ своему народу. Трудъ литературы быль тяжель; онь требоваль нерѣдко истиннаго самоотверженія, но въ концѣ концовъ отсюда и могли произойти тѣ возвышенныя созданія, проникнутыя теплымъ идеализмомъ, исканіемъ правды и поразительною простотою художественнаго творчества; одно достигалось давней нравственной работой общества, другое—давнимъ любящимъ отношеніемъ къ народу. Однимъ изъ великихъ внушителей этого знаменательнаго движенія былъ многострадальный Гоголь.

## ПРИМЪЧАНІЯ.

- Къ стр. 22 и мн. др. Сочиненія Бѣлинскаго цитируются по изд. Солдатенкова. М., 1859 1861. Въ 1900 г. предпринято "Полное собраніе сочиненій В. Г. Бѣлинскаго", въ 12-ти томахъ, подъ редакціей и съ примѣчаніями С. А. Венгерова. Вышло семь томовъ Т. XII предположено посвятить литературѣ предмета и указателямъ.
- Къ стр. 23, 24 и др. Вопросъ о "романтизмъ" Жуковскаго, какъ и о характеръ того вліянія, какое Жуковскій оказаль на русскую литературу, подвергся коренному пересмотру въ замъчательной книгъ акад. А. Н. Веселовскаго "В. А. Жуковскій. Поэзія чувства и сердечнаго воображенія". Сиб. 1904. Въ виду ея важности, въ смыслъ пеобходимаго дополиенія къ характеристикъ, данной А. Н. Пыпинымъ, на пей слъдуетъ остановиться подробнъе, указавъ ея общій характеръ и опредъленіе того направленія, къ которому, по мнънію новъйшаго изслъдованія, долженъ быть отнесенъ Жуковскій.
  - А. Н. Веселовскій не рѣшается назвать свой трудъ біографіей. Исчернавъ всф до сихъ поръ извфстные матеріалы и много документовъ, явившихся въ его извлеченіяхъ впервые, авторъ предполагаеть возможность открытія новыхь фактовъ. Предпочитая назвать свою работу "реальной характеристикой", онъ говоритъ: "Будущій біографъ поэта будетъ, безъ сомивнія, богаче меня фактами, либо не открытыми досель, либо недосмотрыными мною. Последней возможности я не отрицаю: но для меня всего важне вопросъ: угадалъ ли я общее настроеніе, отвътилъ ли требованіямъ объективности безпристрастнымъ выборомъ матеріала, предоставляющимъ читателю выводы и оцфику? Къ этой объективности я стремился, сознавая, что она всецфло недостижима. Я старался направить анализь не столько на личность, сколько на общественно-психологическій типь, къ которому можно отнестись отвлеченнѣе, виѣ сочувствій или отверженій, которыя такъ легко заподозрить въ лицепріятін".

Авторъ предпочитаетъ представить читателю въ каждомъ отдѣл номъ случаѣ подлинный фактъ, чѣмъ растворить его хотя бы въ скусной, но неизбѣжно расплывчатой авторской передачѣ. Это

несомивино, даеть особую выразительность и силу тамь обобщеніямь автора, которыя являются естественнымъ результатомъ значительнаго подбора фактовъ. Въ этомъ отношеніи книга г. Веселовскаго полна мъткихъ и сильныхъ опредъленій, глубокихъ по захвату содержанія и оригинальныхъ по формъ. Прежде всего это можно сказать по поводу выясненія литературныхъ направленій, изв'єстных подъ названіями "сентиментальныхъ" и "романтическихъ", характеристика и разграничение которыхъ служили камиемъ преткновенія для цфлаго ряда изследователей литературы, виджиникъ настоятельную необходимость опредълиться въ этихъ понятіяхъ. Съ Жуковскимъ связывали обыкновенно предетавленіе, какъ о напболже типичномъ выразителж чувствъ и идей, настранвавшихъ человъка "страстно, дъвственно и недъягельно" и входивнихъ прежде въ понятіе романтизма. Понятіе это было неопределенно, какъ для сверстинковъ Жуковскаго, такъ и для ближайшаго (да и поздивйшаго) къ нему литературнаго покольнія; въ немъ, по выраженію автора, было болье инстинкта, чтил сознанія.

Въ главъ "Эпоха чувствительности" авторъ даетъ характеристику гого "новаго стиля", который сталь водворяться въ евронейскихъ литературахъ съ первой трети восемнадцатаго въка. Его зарождению предшествовало соотвътственное настроение общественной исихики, какъ отражение совершившагося соціальнаго переворота. Новое настроеніе вызвало протесть противъ разсудочной искусственной культуры, законы которой создавались въ въ чопорныхъ съ виду европейскихъ салонахъ, ственяя чувство требованіями обрядоваго приличія, фантазію—условными литературными формами. Требованія свободы личности проникли въ сознаніе и воплотились въ идеалъ человѣка-добраго по природѣ, непспорченнаго цивилизаціей. Чувство ставится выше разсудка (Руссо, Стериъ). Создалось цалое учение о чувства и сердца, о природъ и естественности, природъ-наставницъ добру, милосердію, правственности, ученіе о євобод'є страстей и пдеал'є демократін. Последователи поваго ученія, въ жизни и литературе, распадались на двъ группы: одна группа характеризуется лучше всего дъятелями иъмецкаго Sturm und Drang'а местидесятыхъ-восьмидесятыхъ годовъ восемиаднатаго въка. Ихъ характерифиний признакъ — вдохновенный энтузіазмъ, паправленный на дѣятельный подвигь и борьоу. "Они сознають себя свободными отъ всъхъ разсудочныхъ суевърій, которыя до тьхъ поръ считались пормой жизии: изъ мъщански-растворениой условной культуры ихъ тянетъ къ природъ, къ народу и его иъсиъ, къ идеализованной народной стариить, въ просторъ всемірной поэзін, къ обновленію литературныхъ формъ". Рядомъ съ ними стоятъ люди другого склада: если тъхъ можно было назвать бурными энтузіастами чувства, этихъ лучие всего опредалить, какъ мирныхъ энтузіастовъ чувствительности, замкичтыхъ въ восторженномъ апализъ своихъ ощущеній, баюкающихъ себя тихими мечтами и нъжными звуками. "Они боготворять Клопштока, піэтисты и мистихи, могуть пристроиться ко всякой церковно-религіозной реакціга ужиться и съ

нолитической, поо отошли отъ общественности въ міръ своего крошечнаго "я", въ абстракцію "человѣчности", внутренней "свободы", въ уединеніе, въ природу, вѣщающую о благости Творца".

Эта сфера чувствительности, приводящая къ соотвътственнымъ идеаламъ любви и дружбы (amitié amoureuse), къ мелаихоліи задумчивости, къ неопредъленности въ выборъ цвътовъ и красокъ, съ предпочтеніемъ всего пеяркаго, половинчатаго въ литературъ, выработала свои сюжеты и свой поэтическій языкъ. Въ этихъ признакахъ видъли романтизмъ, и на его счетъ относили ту систему представленій и образовъ, которая питала типичную для того времени балладу. Но это не романтизмъ съ его теоретической обоснованностью, а доромантизмъ (итальянцы называли его ргеготаптісіято на почвъ чувствительности).

..Такъ, -- говоритъ авторъ, -- создалось литературное теченіе, вызвавшее къ бытію груды череновън скелетовъ, сонмы призраковъ и мыслей на кладонить, все это закутанное ночью или освъщен--ыла онувдуэн иквунимольн амализом а.И. оюнул. йовичмурь вон бленныя барышин, любили рисовать могильный холмъ, на которомъ вынисывали свое имя. Слезы и мысли о смерти, безотчетное уныніе стали литературной манерой, въ меланхолію играли ("мрачныя удовольствія меланхолическаго сердца" Шатобріана); у чуветвительниковь явился повый этикеть, наслаждение своимь сердцемъ нормировалось разсудкомъ, и новый флагъ перадко прикрываль вождельнія старой, чувствительной эклоги. Настроеніе охватило не только молодое покольніе Франціи и Италіи, но и стариковъ: галантная Аркадія перестала ворковать и пастроплась на слезы; такой эклектикъ, какъ Монти, иншетъ "Entusiasmo malinconico". Пиндемонте чувствителенъ въ своихъ "Poesie campestri"; одинь итальянскій журналисть изь іезунтовь водить нась, въ сопутствін Юнга, по Сатро-Santo въ Бергамо: пьеса озаглавлена: "Красоты Кладбища" (Il bello sepolerale).

-втил амизой воода він вжардон итрональнод вжийо в йот а В., ратурнымъ вліяніямъ явились и у насъ произведенія, проникнутыя новымь настроеніемь, обпаружившія, что и у нась наступиль свой періодъ сердца. Уже Державина коснулись Юнгъ и Оссіанъ. Карамзинъ, окруженный французскими и ифмецкими сентименталистами, явился "организаторомъ" цълой школы нашего сентиментализма. "Самъ опъ шелъ по чужимъ слѣдамъ, по его школа всего лучие выдаеть слабости ремесла". Князь Шаликовъ весьма показателень для этой школы, которая послужила переходомь къ настоящему творцу новаго направленія. Засентиментальничаль, такъ опредъляеть авторъ новыя литературныя явленія,—и Жуковскій, единственный настоящій поэть эпохи нашей чувствительности, единственный, испытавшій ея настроеніе не литературно только, но страдой жизни, въ ту пору, когда сердце требуетъ опеки любви, и позже, когда оно ищеть взаимности. И этоть опыть оставиль глубокіе сліды на человікть, даль особый новороть его чувству, навсегда связавъ его "воспоминаніями"; мотивы сентиментальной поэзіп ноддерживали его настроеніе, но оно наложило на нихъ нечать искреиности, изящной задумчивости, которая перебиваетъ условность голосомъ сердна. Этотъ поэтическій cliché, отзвукъ испытаннаго и выстраданнаго, связаль его: настали иныя времена, проглянуло и позднее счастье, а печальное cliché повторяется среди шалостей Арзамаса и новыхъ увлеченій, "Отчетовъ о лунь" и эпитафін "бълки". Точно Leitmotiv, отъ котораго поэть не можетъ отвязаться".

Послъдующія главы разсказывають жизнь Жуковскаго въ связи съ гъми виъшними и виутренцими условіями, среди которыхъ происходилъ ростъ личности и развитіе поэтическаго таланта. За періодомъ юпыхъ лѣтъ, когда совершился первый опытъ сентиментальнаго увлеченія и сложился идеаль дружбы "вървой и въчной", послъдовала пора самообразованія, въ которомъ общественные вопросы сознательно отодингались на второй планъ, уступая мъсто самоусовершенствованію и самоуглубленію въ сферъ интересовъ личнаго счастья: въ идеалф будущаго видную роль запимаетъ счастье семьи, если она будетъ, и затъмъ уже исполненіе общественныхъ условій. Важнымъ средствомъ къ исканію совершенства является дружба. "Черта интересная для неихологін поэта, у котораго такъ много было мечтательности и самоваблюденія, такъ много полетовъ къ небу-н любви къ недагогическимъ таблицамъ, къ кропотливымъ, порой призрачнымъ выкладкамъ. какъ обезнечить себя матеріально: такъ много порядка-фантазін". Внимательному и детальному анализу подвергаеть г. Веселовскій эволюцію общественныхъ взглядовъ Жуковскаго. Это не былъ гражданскій ифеноифвець (выраженіе кн. Вяземскаго). По отзыву Ал. Тургенева, — "у него все для души: душа его въ талантъ, и таланть вь душь". Ко второй половиць жизви воззрынія Жуковскаго отлились въ благодушиую систему обществевности, въ основь которой лежить теорія гуманистической личности, "души", прогрессь опредъляется "временемъ", "Промысломъ", его желательный характеръ - "умъренность" ("умъренность, покорность", "Иввень въ Кремль"), сдерживающее начало — историческое преланіе. Время — единственный, "в'тримі, спльный, но медленный создатель лучшаго", оно "послушно одному Богу". Исторія "говорить властителямь: будьте согласны съ вашимъ въкомъ: идите съ нимъ вифстф: впереди, но ровнымъ шагомъ: отстанете, опъ васъ нокинетъ, повлечете его быстро впередъ-писпровергиете все и себя: осмалитесь преградить ему дорогу - онъ васъ раздавить". Историческое преданіе. — въ міросозерцаній Жуковскаго, - то-же, что воспоминаніе: одно хранить лучшіе опыты сердца, которыхъ не забыть, другое — въковые оныты пародной жизии, ихъ же не прейдени. Промыслъ и общественные перевороты, нарушающіе умфренность прогресса, сопоставляются въ апологь, написанномъ Жуковскимъ для Н. Тургенева, пострадавшаго въ событіяхъ 14 декабря 1825 года: въ нереворотахъ многіе гибнуть, для лучшихъ они-испытаніе свыше: такъ сгораеть въ горив голикъ. "а золото горитъ и не ронщетъ на судьбу и вфритъ тому, что безъ огия не быть ему чистымъ, и радуется иламени, которое возноситъ его достоинство". Опъ хлоноталъ о Н. Тургеневъ, привималъ участіе нь личной судьбѣ декабристовь, по ихъ движеніе осуждаль

Чрезвычайно характерно отпошеніе Жуковскаго къ Пушкину. Извъстна та взаимная сердечная близость, которая свизывала обоихъ поэтовъ. Послъ смерти Пушкина Жуковскому, вмъстъ съ Дуббельтомъ, былъ порученъ разборъ его писемъ и бумагъ. Къ протоколу Дуббельта Жуковскій написаль объясинтельную записку, въ которой, исходя изъ понятныхъ въ настоящее время соображеній, счель пужнымь защитить покойнаго поэта оть по-ности. "Благоволили ли вы,—спрашиваетъ Жуковскій посл'ядияго, взять на себя трудъ когда-инбудь съ нимъ говорить о предметахъ политическихъ?" Вы слышали о пихъ отъ другихъ, "вмъсто оригинала вы припуждены довольствоваться переводами, всегда невърными и весьма часто испорченными, злонамъренныхъ переводчиковъ". И Жуковскій излагаеть политическое credo Пушкина: Первос: Я уже не одинь разъ слыналь, что Пушкинь въ государъ любить одного (Николая) своего благотворителя, а не русскаго императора, и что ему для Россіп падобно было совстмъ иное. Увъряю васъ, напротивъ, что Нушкинъ (здъсь говорится о томъ, что онъ былъ въ последние годы) решительно убежденъ въ необходимости для Россіи чистаго, неограниченнаго самодержавія, и это не по одной любви къ ныпѣшпему Государю, а по своей внутренней вфрф, основанной па фактахъ историческихъ (этому теперь есть и инсьменное свидътельство въ его собственноручномъ письмъ къ Чаадаеву, "Хотя я лично сердечно привязанъ къ императору, но я далеко не всамъ восторгаюсь, что вижу вокругъ себя; какъ писатель-я раздражень, какъ человѣкъ съ предразсудкамия оскороленъ. Но кляпусь вамъ честью, что ин за что на свътъ я не захотъть бы перемънить отечества, ни имъть другой исторіи, какъ исторію нашихъ предковъ, такую, какъ намъ Богъ послаль",—изъ инсьма къ Чаадаеву). Второе: Пушкинъ былъ рѣшительнымъ противникомъ свободы кингонечатанія, и въ этомъ онъ даже доходить до излишества, ибо полагаль, что свобода книгопечатанія вредна п въ Англіп. Разумфется, что онъ въ то же время утверждаль, что цензура должна быть строга, но безпристрастна, и что опа, служа защитою обществу отъ писателей, должна также и писателя защищать отъ всякаго произвола. Третье: Пушкинъ быль врагь іюльской революціи. По убъжденію своему онь быль карлисть; онъ признаваль короля Филиниа необходимымъ для спокойствія Европы, по права его опровергаль и пезыблемость законнаго наследія коропы считаль главивійшею онорою гражданскаго порядка. Накопець, четвертое: онь быль самый жаркій врагь революціи польской и въ этомъ отношеніи, какъ русскій, быль почти фанатикь ("быль почти фанатическій врагь польской революціи и пенавиділь революцію французскую, чему доказательство нашель я еще недавно въ инсьмахъ его женъ"). - Таковы были главныя политическія убѣжденія Пушкина, изъ коихъ всѣ другія выходили, какъ отраєли. Они были извъстны мик и всымь его ближнимъ изъ нашихъ частыхъ, непринужденныхъ разговоровъ... И они были таковы уже прежде 1830 года". Ичшкинъ созръль, мужаль умомъ, онь только-что достигь своего полнаго ноэтическаго развитія (его литературные враги, а за ними публика, говорили, что онъ упаль—и это въ то время, когда написаны его лучшія произведенія), и что бы опъ ни написаль, еслибъ несчастныя обстоятельства всякаго рода не упали на него обваломь, не раздавили его, "нерваго поэта Россіи"!

Изслѣдователи Пушкина могли бы составить любонытный комментарій къ этой оцѣнкѣ взглидовъ ноэта,—комментарій, который выясниль бы, какую роль играли въ ней интересы "души" сравнительно съ истиннымъ образомъ Пушкина.

"Цъпность этого документа, -- говоритъ г. Веселовскій, -- опредълнется его назначениемъ: опъ писанъ для Бенкендорфа, въ оправданіе Пушкина, въ интересахъ его семьи, въ защиту всѣхъ. кто близко стоялъ къ нему. Въ этомъ смыслъ характеристику легко заподозрить въ преднамфренномъ шаржф, но не касаясь оцфики взглядовъ самого Иушкина, я допускаю и безсознательный, невольный шаржъ-идеализаціи, къ чему, какъ никто, былъ способенъ Жуковскій. Эта черта давно и хорошо извѣстна его пріятелямъ: все, что входило въ кругъ его симпатій, выростало или поэтизировалось въ его мфрку. Жуковскій зналь своего Пушкина. который, казалось, зръль въ его глазахъ къ тъмъ цълямъ общественнаго служенія и возвышенной поэзін, которыя онъ ему ставиль. Эти цъли выяснились для Жуковскаго изъ того ограниченнаго круга идей, въ которыхъ онъ выросъ и созрѣлъ и которыя начинаетъ приводить въ систему. Мы видъли, какъ онъ упорядочиль свои общественные взгляды,-ими онъ мфрить Пушкина: и въ области духовно-нравственныхъ вопросовъ, волновавшихъ его со времени его юношескаго дневника, онъ пытается разобраться, привести ихъ къ органической цельности. Опи окончательно опредълять какъ его взглядъ на возвышенную поэзію-религію, такъ п его отринательное отношение къ Онфгинымъ, Печоринымъ и къ теченіямъ русской литературы, современной последней поре его дъятельности".

Послъднія главы имъють огромное значеніе для опредъленія Жуковскаго въ исторіи русской литературы. Уже изъ вышеприведенныхъ соображеній автора можно заключить, что полное отнесеніе Жуковскаго къ теченію романтизма должно было значительно пострадать. Сводя итоги детальной разработки отношеній Жуковскаго къ тъмъ направлениямъ западной литературы, которыя она отразила, авторъ приходить къ выводу, что въ послъдующіе періоды жизни поэть не выходиль изъ тахъ же теченій септиментализма, въ которыя онъ вступиль въ началѣ своей литературной дъятельности. До конца онъ піэтисть съ идеаломь schöne Seele, выспренней дружбы, поэзія для него религіозное откровеніе, явлиющее "святость жизни... во всей ен краст пебесной"; слова -одбод и и и весоп в в нествение и в нествен дътели замъняется требованіемъ, что поэтъ долженъ быть чистъ душой, тогда слово его будеть благодатно. Изъ сферы септиментализма перешло къ Жуковскому пристрастіе къ мечтательности, загробнымъ образамъ и таинственной лупф и то настроеніе меланхолій, которое онъ тщился превратить въ попятіе—христіанской грусти.

Нозволимъ себъ остановить впиманіе читателя на отрывкахъ замъчательной по глубинъ эрудиціи и блеску ападиза характеристикъ романтизма, сдъланной акад. Веселовскимъ.

"Съ воззрѣніями романтической школы, пріемами, программой падо познакомиться ввиду того, что у пасъ говорено было о "романтизмѣ"—о романтизмѣ Жуковскаго 20-хъ годовъ.

"Что такое поэзія, искусство? Жизнь, природа — отраженіе безконечнаго, но отражение неполное, призрачное; угадать полноту идеала въ оболочкъ конечнаго можеть лишь мистически-вдохновенное чувство поэта: Шеллингъ назоветъ его интеллектуальнымъ прозрфијемъ; романтики приноминали выраженје стараго мистика Бёме Der Blitz, молніеносное откровеніе. Оно-то и раскрываеть смысль реальности, которан сама по себѣ мертва; "абсолютнореальна – поэзія", философія – ея теорія, "совершенная форма пауки должна быть поэтпческой"; "пастоящій поэть всезнающь: онъевътъ въ маломъ видъ" (Новалисъ). Но это восторженное сознаніе чередуется съ другимъ, проническимъ: сознаніемъ противорѣчій пдеала и его земпыхъ формъ. Такое воспріятіе дъйствительности, нолное контрастовъ и грустно-веселаго юмора, и есть прекрасное, оно даетъ ціность жизни, какъ символа невыразимаго, недоступнаго намъ, совершеннаго. Поэзія настранваеть насъ благоговъйно, ведеть къ религін: "есть особый умственный, поэтическій органь для познанія божественнаго, которое становится непосредственымь достояніемъ чувства, чаянія совѣсти", говоритъ Новалисъ: "поэзія продуктивная религія". ІІ, наоборотъ: религіозное настроеніе-"высшее и чистъйшее художественное наслаждение" (Тикъ). Идеаломъ является проникновеніе поэзін въ природу, въ практику личной и общественной жизни, развитой повыми спросами культуры. Періодъ "геніевъ" поставиль на очередь вопрось о значеніи чувства, до тфхъ поръ сжатаго, упорядоченнаго требованіями традиціонной нравственности въ вопросахъ любви и брака, и рѣшлъ ихъ въ смыслѣ широкой свободы: Якоби проповѣдывалъ "илатоническую бигамію", Гёте выступиль съ своими Wahlverwandschaften; романтики перепяли это р'вшеніе, воплотивъ его въ жизпь и ноэзію (Люцинда Фр. Шлегеля), пграя такими обновленными, сказочными, по рискованными темами, какъ любовь брата къ сестръ (романтики Шелли, Байронъ-и праисторическій мотивъ кровосмфшенія).—Къ отождествленію: религія—поэзія (философія) пристали другія: когда сердце, отвлекаясь оть всей действительности, становится самому себф идеальнымъ объектомъ, зарождается религія, говоритъ Новались; вст частныя вожделтнія силываются въ одно, целью котораго становится высшее существо, Богъ, и страхъ Божій объемлеть всё чувствованія и стремленія. "Если такимъ - объектомъ будетъ любимая женщина - это будетъ прикладная религія". Игра спитеза продолжается: чувственное — матеріалъ, оно условіе искусства, поэзін-религін; отсюда: религія, какъ скрытая. невыясинвшаяся чувственность. Въ результатъ получалось міросозерцаніе, напоминающее исихическое настроеніе XII-XIII вѣковъ: чувственный мистицизмъ, въ котсромъ элементъ илотскаго бываль теоретически заглушень-самообузданіемь страсти, наслажденіемъ жертвы, и чувственность граничила со святостью (Вернеръ).

"Жизнь и поэзія—одно" пѣлъ и Жуковскій: какъ п романтики, опъ препебрегъ и позабылъ "пизость пастоящаго", но для пего жизнь наполнялась септиментальной семьей, уютной меданхоліей. И для пего поэзія— сестра религіи, но какъ ея призракъ и отраженіе, не какъ пастроеніе, которое привело романтиковъ изъ безформенности поэтизма, Гетевскаго пантеизма, абстрактнаго религіознаго чувства (Шлегель), къ историческому и философскому обоснованію религіи, какъ необходимой формъ сознанія, и художественному католицизму. Исканіе кончилось, жажда положительной вѣры пашла успокоеніе, при воздъйствіи raisons poétiques, raisons de sentiment; первое заглавіе Шатобріановскаго Genie du Christianisme было: Красоты христіанской религіи. Шли отъ искусства къ религіи. Луковскій въ ней выросъ лишь и старается проработаться отъ убѣжденія къ благодати пеносредственной вѣры.

"Романтики—енмволисты (къ символизму спустился и реалистъ Гете—въ Наидоръ: во второй части Фауста); еимволисты по призванію и теоріи. Конечное кругомъ насъ — лишь символъ безконечнаго; поэзія прозръваеть соотвътствія неба и земли, духовнаго и вещественнаго, пителлекта и чувства, сознательнаго и безсознательнаго, чудеснаго и раціональнаго, жизни и смерти, Аполлона и Діониса. Во всемъ раскрывается единая органическая сущность міра, полярныя противоръчія мирятся, потому что одна и та-же епла бъется въ человъческомъ пульсть и управляеть вращеніемъ свътиль; классическій образъ "андрогина" оживаеть, съ таниственнымъ значеніемъ, въ фантазіи романтиковъ.

Was in den Himmelskreisen sich bewegt,
Das muss auch bildlich auf der Erden walten,
Das wird auch in des Menschen Brust erregt,
Natur kann nichts in engen Grenzen halten,
Ein Blitz, der aufwärts aus dem Centro dringet,
Er spiegelt sich in jeglichen Gestalten,
Und sich Gestirn und Mensch und Erde schwinget
Gleichmässig fort und eins des andern Spiegel,
Der Ton durch alle Creaturen klinget.

(Tieck, Genoveva: Schlachtfeld).

"Какъ чаровница Винфреда въ Geneveva'ъ, такъ и романтики чуютъ впутрениюю связь явленій, видимо разд'ъленныхъ въ природ'ъ:

Wie Stern' im Abgrund die Metalle formen, Wie Geister die Gewächse figurieren, Wie sich Gedank' und Wille korporieren, Wie Phantasie zum Kern der Dinge dringt, Durch Einbildung Unmögliches gelingt, Wie jeder Stein uns stumme Grusse beut, Alle Dinge nur sind der Geisterwelt ein Kleid. "Единство мира не только въ органическомъ сосуществованіи настоящаго, но настоящаго и прошедшаго: новое можеть быть только обновленіемъ, развитіемъ стараго, нбо общество, государство—живой, самъ себя обусловливающій организмъ: возвращеніе къ народной старинѣ и идеаламъ средневѣкового уклада было у романтиковъ не однимъ только поэтическимъ спросомъ, а неканіемъ органической связи съ прошлымъ, нарушенной посторонними вліяніями. Прошлое обязываетъ. Игра тапиственныхъ созвучій и соотвѣтствій обнимаетъ всю исторію человѣчества: мы когда-то уже были, чын-то двойники, идущіе на встрѣчу другимъ, Суапе у Новалиса та-же Матильда (Heinrich von Ofterdingen), Пзида та-же Rosenblüthe (Die Lehrlinge von Sais).

Und was man glaubt es sei geschehn, Kann man von weitem erst kommen sehn (Heinrich v. Ofterdingen).

Старые мотивы метемисихозы и двойничества являлись въ новомъ освъщении, связывая личность идеей атавизма, прирожденности, унаслъдованной доли. Романтическая драма рока не наслъдіе классической, обновленной Шиллеромъ, а звено того мірового синтеза, который грезился романтикамъ, который инталъ ихъ Sehnsucht. Ваккенродеръ и Брентано сравнивали себя съ инструментомъ, на струнахъ котораго играетъ судьба.

"Такое міросозерцаніе должно было создавать новое "чудесное", отмѣнявшее старыя, неподвижныя рамки классическаго. Въ два послѣднихъ десятилѣтія XVIII вѣка протестъ противъ его разсудочной цивилизаціи выразился поднятіемъ интереса ко всему духовному, сверхъестественному: къ магіи и жизненному элексиру, къ вызыванію духовъ и всему демоническому, Фаустамъ и Мефистофелямъ. На первыхъ порахъ даже такія реальныя завоеванія науки, какъ открытіе кислорода (1774 г.) и гальванизма (1789 г.) послужили матеріаломъ для спиритуалистическихъ построеній. Животный и земной магнетизмъ представился той силой, которая связываетъ органическое и неорганическое, духовное и тѣлесное въ одно живое цѣлое. Отсюда увлеченіе астрологіей, она также раскрывала единство міра; "я совершенно увѣренъ, что наша судьба привязана къ небу и звѣздамъ", писалъ брату Вильгельмъ Гриммъ.

"Шиллеръ пишетъ своего Geisterseher, романы Шипса и Со спустили на площадь новомодную фантастику, тогда какъ народная фантастика сказокъ и преданій проходила въ поэзію съ Вилапломъ и балладами Бюргера.

"Такъ собирались матеріалы для романтическаго чудеснаго и сложилась его теорія. Шлегель поставиль требованія новой "минологіи", которой христіанство и его легенды. Кальдеронь и народныя сказки, и восточная фантазія отдадуть свои мотивы. И сказка, легенда, забытое народное преданіе поднимаются въ цѣиъ. "Невидимое дитя" Гофмана явится къ дѣтямъ бѣднаго дворянина Бракеля, которыхъ учитель Тинте душилъ чернильной мудростью

и будеть играть съ инми, сказывать сказки, учить наслаждаться въ полѣ каждой былинкой, въ небѣ каждой звѣздой. Въ сущности все въ здѣшиемъ мірѣ иносказаніе, сказка, понять и изобразить которую можно только, какъ сказку, говоритъ Новалисъ. Для него она "канопъ ноэзін", она, "какъ сновидѣпіе, безъ связи, смѣсь чудесныхъ фактовъ и созвучій, какъ музыкальная фантазія, гармоническіе отголоски эоловой арфы, какъ сама природа".

Mondbeglänzte Zaubernacht, Die den Sinn gefangen hält, Wundervolle Märchenwelt, Steig auf in der alten Pracht.

(Tieck, Octavian, Prolog).

Соотвътствія безконечны, и фантазія работаетъ: у романтиковь все wunderbar, wundervoll, wundersam, wunderlich, seltsam, все чудо, вызываетъ предчувствіе о чемъ-то неуловимомъ, настранваетъ на пдею безконечнаго. Но чудесное не въ одномъ таинственномъ, освъщенномъ луною, и не въ загробныхъ образахъ; оно повсюду: у Гофмана оно дъется среди бъла дня, изъ каждаго повседневнаго, видимо филистерскаго акта выглядываетъ змъйкафея, точно поверхъ жизни невидимо идетъ какая-то другая, подсказывая и отрицая, вызывая поочередно приливы пантенстическихъ восторговъ и юмора. Чувствительный Стернъ былъ въ модъ у сентименталистовъ, Стернъ-юмористъ нашелъ признаніе у романтиковъ.

"Когда за объективной видимостью таится другая, незримая, она не описательна, не вызываеть непосредственно и на рефлексію: надо чтобы въ читатель явилось то особое расположеніе чувства, то настроеніе (Stimmung), которое сдёлало бы его внутрение зрячимъ, способнымъ угадывать безконечное въ конечномъ, невыразимое въ призрачномъ. Поэты-описатели рисовали природу, сентименталисты размышляли надъ нею, у романтиковъ-символистовъ она не реальна: Новалисъ желалъ бы изобразить ее въ видъ дріады или ореады; у Гофмана художникъ пишетъ съ натуры группу деревьевъ, а зрителю кажется, "что изъ-за густыхъ листьевъ выглядывають разнообразивйшія фигуры, то геніп, то странныя животныя, то цвфты",-и художникъ поясияетъ, что именно этотъ способъ писать этюды и вносить въ пейзажъ поэтический, фантастическій элементь, элементь неуловимых ассоціацій, втягивающихъ человъческую жизнь въ тъсное единение съ окружающею ее живою и живущею реальностью. У Тика слагаются причудливые образы: изъ весеннихъ облаковъ киваютъ ручки, на каждомъ нальць по розь ("Frühling und Leben": Aus den Wolken winken Hände,—An jedem Finger rote Rose), смъются алыя уста—смъются розы: далъе фантастическое перенесение: розы выростаютъ на стебль, "поцьлуями, поцьлуями любви осыпань кусть" (mit Küssen, mit Liebesküssen der Busch bestreut. "Frühlings-und Sommerluft"); золотыя полосы стелять по голубому небу, путь солнцу (Magelone), а восторгь, въ который приводить лесное приволье,

выражается такъ, какъ будто самъ поэтъ быль частью лѣса, обвѣяннаго вѣтромъ и итичьей пѣспей:

Mit Fingern, mit Zweigen, mit Aesten, Durchrauscht vom spielenden Westen, Durchsungen von Vögelein, Freun wir uns frisch in die Wurzeln hinein. (Wald, Garten und Berg).

"Начиная съ романтиковъ, которымъ вторилъ Гёте, напвный исихологическій нараллелизмъ народной пѣсии началъ раскрываться новому спросу: выразить невыразимое.

"Это требовало и новыхъ средствъ языка и стиха. Уже движеніе Sturm und Drang'a поставило задачей созданіе "геніальнаго" стиля, сильнаго и вещественнаго, чернавшаго изъ Ганса Сакса и народной рѣчи, не боявшагося повообразованій и свободной конструкцін, элизій и пиверсій. Таковъ стиль молодого Гёте. Романтики пошли далъе. Дъло не въ рисункъ, а въ возбуждении пастроенія; здёсь починь романтиковь непстощимь вь опытахь. Новые эпитеты: обновляется потуски вшій у сентименталистовъ эпитеть "золотой"; рядомъ съ нимъ "красный" и "зелепый": rotes Leben, rote Sehnsucht; grüne Flammen-весенняя листва (Тикъ). Синкретизмъ и символизмъ чувственныхъ ощущеній: звуки свізтятся, птицы - оперенные звуки; синій цвфть — цвфть страданія ревности, красный — дъятельности и любви; у Гофмана занах темно-красной гвоздики вызываетъ мечтательность, точно слы шишь издалека набъгающіе и отливающіе звуки англійскаго рожка (Kreissleriana, 5); А. В. Шлегель изобредъ скалу соответствій между гласными и рядомъ вызываемыхъ ими ощущеній; а-красный цвътъ, юность, радость, блескъ, о-пурпуръ, благородство, великольніе, солнце, і-небесно-голубой цвыть, глубокая любовь и т. д. При этомъ игра въ арханзмы языка, не всегда удачные, по возбуждающіе представленіе чего-то не своего, далекаго, стариниаго, легендарнаго, туманнаго; любовь къ созвучіямъ, риемы ради созвучія и риемы; если-бы ихъ изобиліе и затемняло смысль, оно мелодически настранваетъ. "Почему именно содержание должно быть-содержаніемъ поэтическаго произведенія?" спрашиваль Тикъ (Sternbalds Wanderungen). "Можно представить себъ разсказы безъ связи, но въ ассоціаціи, какъ сновидфиія; стихотворенія, полныя красивыхъ словъ, но безъ всякаго смысла и связи, развѣ та пли другая строфа будутъ понятны; точно разнородные отрывки" (Новалисъ).

"Романтики—музыкальные импрессіонисты: недаромъ ихъ герои, графы или бродяги, немыслимы безъ арфы или мандолины, будь они въ Италіи или въ Исландіи. "Языкъ точно отказался отъ своей тѣлесности и разрѣшился въ дуновеніе, выразился А. В. ПІлегель о Тикѣ; слово будто не произпосится и звучитъ пѣжиѣе пѣнія",

.... dass alle Pulse zu Klängen werden, Dass alle Gedanken in Tönen irren, Gefühl und Wunsch und Wahnsinn durcheinander wirren (Tieck, Genoveva).

"Звучныя слова неопредъленнаго значенія производять то-же внечатленіе, что и музыка, говорить Новались; въ жизни дущи опредъленныя мысли и чувства-согласныя, неясныя чувствованіягласные звуки, "Музыка потому выше другихъ искусствъ, что въ ней шичего не понять, что она, такъ сказать, ставитъ насъ въ пепосредственныя отношенія къ міровой жизни (Universum); сущность поваго искусства можно бы такъ определить: оно стремится облагородить поэзію до высоты музыки" (Захарія Вернеръ въ нисьмѣ 1803 года). Для Гофмана музыка-самое романтическое изъ встхъ искусствъ; ея объектъ-безконечное, это праязыкъ природы, на которомъ одномъ можно уразумсть песню песней деревьевь и цвѣтовь, животныхъ, камней и водъ. Какъ музыка-праязыкъ природы, такъ въ другомъ мфетф образный языкъ поэзіи и религін приравнивается къ языку первобытнаго человфка, отвфтившему дъйствительности, утраченной нами съ переходомъ безсознательнаго въ область сознанія, но вѣчно истивной и еще живой, которую человъку предстоить спова открыть.

"И еще одна старая тема обновилась въ сюжетности романтиковъ: миоъ объ Аріопѣ и чудодѣйственной, зиждущей силѣ его пѣсии.

"Исканію настранвающей выразительности отвѣтило и разнообразіе лирическихъ формъ, введенныхъ въ оборотъ, романскихъ и восточныхъ и навѣянныхъ народной пѣсней; романтики мастера терцины и сонета. Преобладаніе импрессіонизма надъ рисункомъ сказалось въ свободномъ отношеніи Тика къ вопросамъ синтаксиса, у романтиковъ вообще такимъ-же отношеніемъ къ формамъ традиціонной поэтики, различавшей извѣстные роды, сцепическіс пріемы; они, казалось, связывали своей излишней опредѣленностью, тѣлесностью: надо смѣшать ихъ, играть ими, тогда только они будутъ "подсказывать". Арабеска, эта панвно-музыкальная, въ самой себѣ вращающаяся линія, представлялась Фр. Шлегелю древиѣйшей формой человѣческой фантазіи.

"Отъ романтиковъ перейдемъ еще разъ къ Жуковскому. Онъ не символистъ ихъ стиля, въ сравнении съ ними его можно бы назвать классикомъ; онъ простъ; его чудесное носитъ спеціальный характеръ Юнговыхъ Ночей и Оссіана: оно либо лунпое, загробное, либо просто сказочно-страшное. И его притягиваетъ "цевыразимое", "пензреченное"; оно и есть прекрасное: не даромъ онъ гакъ часто возвращался къ толкованію афоризма Руссо: il n'y a de beau que се qui n'est pas. Есть слова для "блестящей красоты" говоритъ онъ,

Но то, что слито съ сей блестящей красотою, Сіе столь смутное, волнующее насъ, Сей внемлемый одной душою Обворажающаго гласъ, Сіе къ далекому стремленье, Сей миновавшаю привътъ Какъ прилетъвшее внезанно дуновенье Отъ луга родины, гдѣ былъ когда-то цвѣтъ,

Святая молодость, гдв жило упованье), Сіс шепнувшеє душь воспоминанье О миломъ радостномъ и скорбномъ старины, Сія сходящая святыня съ вышины, Сіе присутствіе Создателя въ созданьт, — Какой для шилъ языкъ?... Горф дувіа летить, Все пеобъятное въ единый вздохъ тфенится, И лишь молчаніе понятно говорить.

(Невыразимое).

"Прелесть природы въ ея певыразимости", писалъ въ 1821 г. Жуковскій, но средства выраженія у него не тѣ, что у романтиковъ. Я сказалъ выше, что сентименталисты, по существу не зрячи (visuels), но къ сентименталисту Жуковскому мы поставили бы иныя требованія: онъ не только любитель и знатокъ живописи, но смолода и страстный рисовальщикъ. Для него, какъ поэта, это не безразлично.

"...Рисунки Жуковскаго, когда они не наброски вычерчены обстоятельно и нѣсколько сухо; его привлекали виды Kleinleben и далекія перспективы: рѣже фигуры и лица; видно исканіе выразительности въ нозѣ, исканіе правды; недостаетъ красокъ, освѣщенія. Здѣсь дополненіемъ служитъ текстъ дневниковъ: особенно дневникъ 1821 года представляетъ рядъ красочныхъ этюдовъ съ натуры, зачерченныхъ словомъ, нерѣдко до мелочей. Мы знаемъ, что многое изъ этихъ замѣтокъ нашло нотомъ литературную обработку и нопало въ исчать, но въ дневникѣ висчатъѣнія наскоро, повторяясь, — свѣжѣе, сочнѣе, прче; присутствуешь нри моментѣ, когда видѣнное не только зарисовывается, но и вызываетъ цвѣтовые образы, сравненія и—размышленія, когда на смѣну художника является, съ его рефлексіей, нечальный сентименталистъ.

"Вечеръ на Lago Maggiore: полумысяць надъ холмомъ, какъ колесициа. Востокъ и Западъ. Радужныя небеса... Звъзды на горахъ. Вътеръ. Воды, измъняющіяся вмъсть съ небомъ. Тихія облака. Одно облако на небъ Цвътъ Альновъ и горъ отъ розоваго къ голубому" (1821 г. 16 августа). "Во весь день Mont-Blanc въ клубящихся облакахъ. Въ часъ заката облака вспыхнули п разошлись, и выступила пламенная голова великана. Теперь ночь, передовые головы черны, надъ шими рядъ черныхъ головъ и звѣздное небо; Арва шумитъ; прекрасная сельская картина; псчезаніе предметовъ" (21 августа). Образъ громадной головы не покидаетъ насъ и позже. Видъ изъ С. Мартина: "необыкновенная яркость полумысяца (полумфенць пріятнфе полной луны); тумань, какь дымь, и звизды, какъ искры отъ пожира. Сходъ въ долину. Кладбище. Одинъ крестъ. Маленькая церковь. Нъсколько домовъ. Дорожки, Мфеяцъ. Летучая мышь. Ифтухъ. Огромные Альны. Востокъ чисть и ясень; на немь формы Альповь. Всв прочія вершины только темныя, а Mont Blanc уже св'ятель. Оть луны около вершины тынь, а на вершинт ныть; развы снизу... Вершины озаряются. все неодинаковаго цвъта съ прочимъ, розово-свътлыя, а другія голубовато-цвътныя. Роса нала, облака вились и неревивались около вершинъ, съ однихъ дымомъ, а съ другихъ хвостомъ шлема, покрывалома, всклокоченною бородою, часть точно летающія головы опрокинутых великиновь, какъ гиганты, упавшие павзничь съ прикованными къ грудимъ руками и погами, остатки древняго боя гигантовъ". И далће то-же: облака, "какъ головы", "бороды но скаламъ; въ этотъ вечеръ точно собраніе духовъ"; "на Монбланъ вихорь иламенныхъ тучъ. Лица опрокинутыхъ великановъ впереди: поле сриженія": "вихорь облаковъ, словно духи. Нъсколько темныхъ облаковъ у ступеней прокрадываются. Между тъмъ кузнечини, світжій воздухъ, яркія звізды, посреди пеба нізсколько нарящихъ летучихъ облаковъ, стукъ цфиовъ, шумъ воды, уединеніе, колоколь. Все точно въ тонкомъ, светломъ покрове (22 августа); "падъ Тунскимъ озеромъ Оссіановская картина: точно групны туманныхъ вонновъ съ дымящимися головами" (9 сентября). Огромное дерево, какъ призракъ съ раскинутыми руками: "туманы въ разныхъ видахъ, словно привидънія ... облако, какъ привидъніе къ каскаду, какь деть руки"; "выходъ луны изъ-за утесовъ, словно *10.108а* на "огромномъ туловищъ" (10 и 11 сентября). — Онисаніе водопадовъ-фотографическое: сколько струй, какія быются, а не бросаются; надъ нами радуга-красавица (22 августа; ел. 10 и 16 септября). "Удивительный вечерь на берегу озера, *тронувшій* душу до слеза: штра на водахъ, чудееное измъненіе; неизъяснимость" (27 августа); прусть от прелести и одиночества" (28 августа). Еще еравненія для облаковъ: "бълыя облака, какъ вата или nyxъ на сипихъ горахъ" (2 сентября), "какъ взбитая nmaили вата", "какъ кудри". Вмъсто образа-рефлексія: "ръка, тихо сходящая по плотинь - образь мудраго правленія; плотина, стоячая вода, прососы—разрушеніе" (6 сентября); "смотря на Аарекую долину, мысль о имившнихъ правителяхъ: они стоятъ не за себя, а за министровъ". Удивительная магія разоблаченія горной вершины при восход' солнца, "точно какъ посвищение въ какое-нибудь таннство; богиня-природа", "вечеръ облачный едва-ли не прелестнье яснаго. Душа и несчастіс, душа и счастіс. Революція и порядокъ. Вечеръ облачный и лунный" (9 септября). Затминіе горъ вызываеть сравнение съ смертью (17 сентября), другое — заходъ солица: "Бога покидаеть на время видимое творсиіс"; "видя угасающую природу, приходишь въ мысль, что душа и жизнь есть что-то не принадлежащее тълу, а высшее; пока опъ въ немъ, по тъхъ поръ и красота; удалились - формы тъ-же, по красоты уже ивть; ничто такъ не говорить о смерти въ величественномъ смысль, какъ угасающія горы" (21 и 22 сентября). "Красота не въ природѣ, а въ душф человфка; свътъ и душа; революція и горы"; по этому поводу размышленіе о грекахъ, сражавшихся за освобожденіе" (23 септября). — 24 септября: "Плаванье въздождь съ сильнымъ попутнымъ вътромъ. Шумъ дождя и отъ разръзыванія волнъ лодкою. Впереди волны падуваются, иногда рвы, изръдка пъпа; езади какъ будто преслъдуютъ, и больтія струп пъны. Сзади дождь, впереди пристань, сбоку небо! Колыханье. Въ сплыный вътеръ и въ бурю весло и руль, но когда все напрасно, брось все: есть nocia. Il y a du sublime à être debout sur une nacelle et s'avancer

au milieu des vagues". — Человъческая жизнь показывается въ этихъ изизажахъ лишь урывками, не нарушая общаго внечатлънія мечтательнаго покоя и "одиночества", плодящаго "грусть". "Послъ объда прелестная прогулка берегомъ Рейссы: крестъ, старикъ и лодка; на мосту несравеннюе захожденіе солица; зеленая роща въ огнъ... утки, рыбакъ, тростникъ" (20 септября).

"Пройдеть десять слишкомъ леть, и мы встретимъ теже характерныя черты и пріемы въ дневникѣ и письмахъ 1832 и 1833-го годовъ. "Башин, какъ привидинія. Облака, пожираемыя горами" (29 августа 1832 г.); "чуветво великато и прекраснато оттого такъ мучительно, что желаль бы съпимь елиться: жажда при видѣ Рейна, стремленіе при видѣ Альповъ — музыка, поэзіл" (5 сентября). "Прелестный вечерь: яптарное западное небо. Яркая звъзда, какъ глазъ, паполненный слезою"... (29 сентября/11 октября); "пъсни — горніе крики" (20 поября/2 декабря); "сравненіе сстественной и откровенной релийи съутесомъ безъ дороги и съ дорогою" (13 декабря); "нижніе пологіе берега, какъ призраки, черное облико, кикъ орелъ посреди свъта. Золотые края облаковъ надъ Юрою; снъжная тонкая бахрама на ближних облаких, какт складки занавњеи" (12/24 марта 1833 г.); "небо и озеро слиты прозрачнымъ туманомъ, сквозь который сивжныя горы, какъ волицебный міра" (14/26 марта); "облако надъ Юрою съ золотою гривою" (16/28 марта).—"Горная философія" письма изъ Швейцарін—обращикъ рефлексій, разбросанныхъ въ дневникъ.

"Итальянскія внечатлівнія Жуковскаго сдержаниве, Италія не претворила его, какъ Гёте и, хотя и въ другомъ направленіи, романтиковъ. Онъ не того въ ней и искаль, хотя писаль Козлову, что покидаеть Италію, какъ любовинкъ невъсту, которую любить страстно. "Все это можеть обдълаться въ стихи или хоть въ прозу, нбо, какъ говорить Гёте, Lied und Freude wird Gesang". Но итальянцы ему не понравились, онп—"природные актеры. И что за языкъ! Одушевленная живость, но мало привлекательнаго для сердца, которое не можеть быть притяпуто безъ простоты и чисто-сердечія". Въ Венеціп его обуяли историческія воспоминанія, и башня въ лунную ночь показалась ему призракомъ.

"Передъ нами вся палитра Жуковскаго-художника; его "описанія" любили, и онъ гртшилъ ихъ изобиліемъ. Пензажъ набросанъ au trait, наложены краски; художникъ озабоченъ освъщеніемъ, игрой цвъта и тъпи, чутокъ къ переливамъ отъ "розоваго къ голубому", отъ "розово-свътлаго" къ "голубовато-цвътному". Это сторона правды, едва-ли впрочемъ такъ ярко отразившаяся "въ его живописныхъ описаніяхъ природы", какъ говорилъ Гоголь; еамъ Гоголь, Марлинскій куда какъ цвътнъе. Жуковскому удается кроткій лирическій пензажъ съ "дышущимъ" озеромъ, по которому лодка оставляетъ серебряныя струп, либо съ тъпью, идущею по слъдамъ пъшехода, или пензажъ съ въчнымъ противоръчіемъ, вносимымъ въ него человъкомъ, какъ напр., изображеніе Бородинской ночи. Таковъ отвътъ Жуковскаго-поэта на требованіе sentiment, Gemüth, выраженія de l'âme humaine dans celle de la nature. При этомъ его фантастика старая, временъ Громо-

боя: по прежнему светить лупа или полумесяць, который еще пріятиве, а въ его світь горы, облака, деревья обращаются въ гигантскія головы, пламенныя или дымящіяся, въ хвостатые шлемы, духи и привидѣпія съ простертыми руками. Нѣтъ богатства ассоціацій, пантенстически обинмающихъ весь міръ, везд'в раскрывающихъ символы-подъ опасеніемъ заслонить живую природу дріадами и ореадами. Не въ ифмецкихъ-ли романтиковъ мфтитъ Жуковскій, когда въ дневникъ 1839 г. (23 апръля/5 мая) ставить вопросъ: "отчего живописная поэзія въ особенности припадлежить Англін, ифсколько Швейцарін, мало Италін и Францін, Германінболье финтастическая? Искусство украшать природу особенно въ шомъ, чтобы ее прятать".--Размышленія по поводу (тихо сходящая ръка-и мудрое правленіе, революція-и горы и т. д.), разсынанныя въ дневникахъ, стоятъ какъ-бы на порогѣтого ноэтическаго отождествленія, гдѣ чувственное и мысленное, природный и волевой акты сливаются — въ параллелизмахъ пародной пѣсни и въ наптенстическихъ формулахъ романтиковъ. И Жуковскій чувствуеть мучительное желаніе слиться съ прекраснымъ и великимъ въ природъ, по останавливается передъ ней въ сентиментальной рефлексін, въ грусти "отъ прелести и одиночества" и ставитъ вопросы о "душть и счастьть" и жизни, угасающей, какъ гаснутъ горы, когда "Богъ покидаетъ на время видимое твореніе".

"Слышится старая, грустно-баюкающая, младенчески-задушевная дума Жуковскаго. Она невольно просилась на музыку; не даромъ музыка была для него чѣмъ-то "божественнымъ", несущественнымъ, манящимъ на воспоминанія, открывшимъ тотъ "незнаемый край", откуда сму "свѣтится издали радостно, ярко звѣзда унованья".

Общій взглядь А. Н. Веселовскаго сводится къ тому, что Жуковскій вышель изъ исевдо-классической школы, быстро устунившей вліянію сентиментальной. Послѣдияя оформила его чувство, "по онъ хочеть высказаться точнѣе въ своей неопредѣленности, разнообразиѣе въ своемъ одпообразіи. Онъ ищеть новыхъ способовъ выраженія"... Но по существу, по внутрениему содержанію (п. въ частности, по качеству "пародности" своихъ произведеній), Жуковскій остался— "въ преддверін романтизма".

Поэзія Sturm und Drang'a, бурных в стремленій и геніальничанья, съ ся эпергическими заявленіями личности и протестомъ противъ всяких условностей, коспулась Жуковскаго не своей исихологіей, а литературной стороной: интересомъ къ народной старин в (Бюргерь), міровой литератур в и поэтическому экзотизму (Гердеръ, Форсъ)....

Итакъ, Жуковскій остался въ "преддверіп романтизма". Онъне символисть стиля романтиковъ, въ сравненіи съ которыми его скорѣе можно назвать классикомъ. Его чудесное не изъ области романтизма: оно либо лунное, загробное, либо просто сказочностранное; приходять на намять Юнговы почи и Оссіанъ. Изслѣдованіе народности въ произведеніяхъ Жуковскаго приводить автора къ выводу, что народность не лежала въ сферѣ его непосредственпыхъ интересовъ. И она являлась для него линь однимъ изъ средствъ выразить свое личное настроеніе. Въ этомъ отношеніи Жуковскій всю жизнь оставался лирикомъ. Онъ явился у насъ нервымъ поэтомъ непосредственнаго чувства. Осталась та правда настроенія, которая, по слову изслідователя, составляеть завітъ Жуковскаго; — "это стало требованіємь, и эта правда пройдетъ "віжовъ тапиственную даль".

- Въ качествъ дополнительныхъ матеріаловъ слъдуетъ отмѣтить "Уткинскій сборникъ". І. Письма В. А. Жуковскаго, М. А. Мойеръ и Е. А. Протасовой. Съ 4 нортретами. Подъ редакціей А. Е. Грузинскаго. Изд. М. В. Беэръ. М., 1904.
- Нов'вішія (юбилейныя) изданія сочиценій Жуковскаго: подъред. А. Кирипчникова, М., 1902, А. Д. Алферова, М., 1902;—Архангельскаго, Сиб., 1902.
- В. А. Жуковскій и его отношеніе къ декабристамъ, Рус. Ст., 1902.
- Къ стр. 24.—Рус. Арх. 1870, стр. 1.237: "Неизданные стихи Жуковскаго (Смерть Інсуса)"—переводъ кантаты Рамлера "Der Tod Iesu" (Berlin, 1814).
- Къ стр. 25 и д. Исторіп романтизма на русской почвѣ посвящены работы: Н. И. Замотина "Романтизмъ двадцатыхъ годовъ XIX стол. въ русской литературѣ", Варшава, 1903, п Н. К. Козьмина "Очерки изъ исторіп русскаго романтизма", Сиб., 1903. Первая изъ работъ изслѣдуетъ литературную почву "романтизма 20-хъ годовъ" въ въ концѣ XVIII и началѣ XIX вѣка и восходитъ къ литературной теоріи "романтизма 20-хъ годовъ" въ русской журнальной критикъ; вторая представляетъ попытку изученія: Н. А. Полевого, какъ выразителя литературныхъ направленій современной ему эпохи.
- Къ стр. 31.—"Очерки русской литературы" Полевого были изданы въ 1839.— Сочинения Жуковскаго, изд. VIII (подъ ред. П. А. Ефремова) М., 1885.
- Къ стр. 32.—Письма Ив. Кирфевскаго—Русск. Арх. 1870.
- Къ стр. 38 п д.—"Статьи о Пушкинъ по поводу изд. 1855 г. въ Современникъ 1855" [Н. Г. Чернышевскій] Критическія статьи (Пушкинъ, Гоголь, Тургеневъ, Островскій, Левъ Толстой, Щедринъ и др.). "Современникъ", 1854—1861 гг. Изданіе М. П. Чернышевскаго., Сиб., 1893.—Съ 1905 предпринято полное собраніе сочиненій Н. Г. Чернышевскаго.
  - Литература о Пушкинѣ необыкновенно разрослась въ связи съ чествованіемъ столѣтняго юбилея со дня рожденія поэта. Наиболѣе полный библіографическій обзоръ ся см. у В. В. Сиповскаго, "Пушкинская юбилейная литература 1899—1900 гг. Критико-библіографическій обзоръ". Изд. Пушкинскаго Лицейскаго общества, Сиб., 1902; см. также работы В. В. Каллаша. Въ 1900 г. предпринято изданіе сочиненій Пушкина Академіей Паукъ: Т. І (два изданія "Лирическія стихотворенія 1812 1817"); т. ІІ, 1905 (Лирическія стихотворенія 1818 1820"). Также подъ ред. П. А. Ефремова, т. І—VІП, Сиб., 1903—1905.
    - "Пушкинъ" В. Стоюпина, Спб, 1899 (3-е изд.).
  - Статья В. Якушкина "Радищевъ и Пушкинъ" вошла въ его книгу "О Пушкинъ, статьи и замътки", М., 1899.

- Рѣчь А. Кирипчникова "Пушкинъ какъ европейскій поэтъ" вошла въ его книгу "Очерки по исторін повой русской литературы", Сиб., 1896; о Пушкинъ вообще см. 2-ое изд. въ 2-хъ т., т. 2-й, М., 1903.
- -- Статья В. Д. Спасовича "Пушкинъ и Мицкевичъ у намятника Петра Великаго" вошла во второй томъ его "Сочиненій", въ 10 томахъ. Спб., 1889—1902.

См. также "Остафьевскій архивъ князей Вяземскихъ", т. І, Спб.. 1899.

- Къ стр. 17.—Къ вопросу о національномъ и народномъ значеніи Пушкинской поэзін см. акад. А. Н. Веселовскаго "Пушкинъ національный поэтъ" Нзвѣстія отд. русск. языка и словесности Ими. Акад. Наукъ, 1899, ки. 1.
- Къ стр. 51.—Въ предыдущемъ изданія "Характеристикъ" (1893) къ словамъ: "Въ этихъ осужденіяхъ есть тѣмъ болѣе грубая, что иногда, вѣроятно, сознаваемая ошибка"—сдѣлана ссылка на отзывы гг. Морозова и Трубачева. Изъ статей П. О. Морозова о Пушкинѣ: "Пушкинъ въ русской литературъ", Дѣло, 1887, 1, 2:— "Пушкинъ въ русской критикъ" (актовая рѣчь), Спб., 1887; г. С. Трубачевъ—составитель книги "Пушкинъ въ русской критикъ 1820—1880 г.", Спб., 1889, (1-ое изд.).
- Къ стр. 52. "Современникъ 1855" "Критическія статын" Н. Г. Чернышевскаго, см. выше.
- Къ стр. 56.—Въ предыдущемъ пзданіи "Характеристикъ" (1893) къ словамъ: "Современные панегиристы, полагая, что Пушкинъ недостаточно оцѣвенъ былъ критикой 40-хъ и 50-хъ гг. и пр., ссылаются даже на рѣчь Достоевскаго" сдѣлано подстрочное примѣчаніе: "такъ дѣлаетъ даже г. Кприпчинковъ; см. его рѣчъ". Рѣчь, читанная Кирничниковымъ 29 япваря 1887 г.—"Пушкинъ, какъ европейскій поэтъ" помѣщена, какъ указано выше, въ его "Очеркахъ по исторіи новой русской литературы", Сиб., 1896.
- *Къ стр. 62.*--Книга Анненкова "Пушкинъ въ Александровскую эпоху".—Спб., 1874.
- Къ стр. 66.—Ръчь В. О. Ключевскаго-"Русская Мысль" 1880, кн. 6.
- Къ стр. 70. Пародія на стихотвореніе Пушкина "Чернь". Подное заглавіе и текстъ:

## Трудолюбивый муравей.

(Историческо-политическо-литературная Газета, издаваемая нъ городъ NN Яковомъ Ротозъевымъ и Өомою Низконоклонинымъ).

## Поэтъ.

(Посвящено Ө. Ө. Мотылькову).

Самовластительный губитель Забавъ и доблестей своихъ, То добрый геній, то мучитель, Мертвецъ средь радостей земныхъ И гость веселый на кладбищѣ, Поэтъ! скажи миѣ, гдѣ жилище, Гдѣ домъ твой, дивный чародѣй?

Небрежной лирою своей Ты насъ то мучить, то терзаеть, То радуешь, то веселишь; Къ ногамъ порока упадаешь, Добро презрвніемъ даришь; То надъ неопытною дівой, Какъ старый грешникъ, шутишь ты... Скажи, зачемъ твои волненья, Твои безумныя сомитиья; Зачемь въ тебе порокъ и зло Блестящимъ даромъ облекло Судьбы счастливой заблужденье? Зачемъ къ тебе, суетъ дитя, Всползли, взгифздилися пороки? Лжи, лести, низости, уроки Ты проповѣдуеть шутя? Съ твоимъ божественныхъ искусствомъ Зачемь, презренной славы льстець, Зачёмъ предательскимъ ты чувствомъ Мрачишь лавровый свой вѣнецъ?" Такъ говорила чернь слешая, Поэту дивному внимая; Онъ горделиво носмотрълъ На вопль и крики черни дикой, Не дорожа ея уликой, Какъ юный, девственный орель; Удариль въ струны золотыя, Съ земли далеко улетѣлъ, Въ передней у вельможи стлъ, И пфени дивныя, живыя Въ восторгъ радости запълъ.

Безсмысловъ.

## С.-Петербургъ, 1832.

"Здѣсь, ясно, дѣло идетъ о "Литературной Газетѣ", которую издавалъ Дельвигъ (его, очевидно, должно разумѣть подъ именемъ Якова Ротозѣева), литературный кліэнтъ Пушкина (котораго хочетъ пародія означить именемъ Өомы Низконоклоница). Прозвища "Мотыльковъ" и "Безсмысловъ", очевидно, относитъ она также къ нему".

(Примъчаніе Н. Г. Чернышевскаго. Статья о Пушкинъ "Современ.", 1855; см. Полн. собр. соч.).

- Къ стр. 71.—Статьи Анненкова "Общественные идеалы Пушкина"—Вѣсти. Евр., 1880, кн. 6; "Литературные проекты Пушкина" Вѣсти. Евр., 1881, кн. 7.
- Къ стр. 75.—"Воспоминанія и критическіе очерки" (1849—1868) Апненкова, три тома, Сиб., 1877—1880.
- Къ стр. 76.—Сочиненія А. С. Пушкина, въ 7 т., изд. Литер, Фонда, Спб., 1887.
   Полное собр. сочиненій кн. П. А. Вяземскаго въ 11 т., изд. гр. С. Д. Шереметева, Спб., 1878—86.

Къ стр. 91—92.—О Пушкинъ и байронизмъ въ русской литературъ см. кингу Алексъл И. Веселовскаго: "Западное вліяніе въ новой русской литературъ": 3-е переработанное изд., М., 1906. Ее же слъдуетъ имъть въ виду и при чтеніи дальнъйшихъ главъ, особенно о Чаадаевъ; много библіографическихъ указаній. См. также В. Д. Спасовича "Сочиненія" т. И, Сиб., 1889 — статья "Байронизмъ у Пушкина", стр. 291—340.

Къ стр. 107.—О Магинцкомъ существуетъ общирная литература (см. Иконпиковъ. "Опытъ русской исторіографін", Кіевъ, 1872, т. І, кн. 2); изъ поздивйшей литературы: Сухомлиновъ, "Изслъдованія и статьи по русской литературъ и просвъщенію", т. І, Сиб., 1889; Загоскинъ, Н. П. "Исторія Имп. Казанскаго Университета за первыя ето лътъ его существованія", въ 3 томахъ, Казань, 1902—1904, — въ т. 3-мъ—"эпоха попечительства Магинцкаго".

Къ стр. 111.— Семевскій, В. П. "Крестьянскій вопросъ въ Россіп въ XVIII и первой половинъ XIX в.", Сиб., 1888.

Къ стр. 117.-Кинга маркиза Кюстина-"La Russie en 1839", Р., 1843.

Къ стр. 118.—Русск. Арх., 1868, стр. 989 — 991: "Воспоминанія о П. Я. Чаа-даевъ", Д. Свербеева.

Къ стр. 122.—Книга И. Н. Тургенева—"La Russie et les russes". 3 v., Р., 1847. Къ стр. 128.—Инсьма и отрывки, выключенные Гоголемъ изъ "Выбранныхъ мѣстъ" см. въ собраніи сочиненій Гоголя подъ ред. И. С. Тихонравова и В. И. Иненрока, 10-е изд. Сиб., 1896.

Къ стр. 130. — Русск. Арх., 1869, стр. 1557 — 58. — "Письмо Булгарина къ И. П. Липранди": "Н. И. Гречъ безъ мальйшей деликатности распоряжается "Съверною Ичелою", какъ своею фамильною собственностью, поручаеть хозяйственную часть кому угодно, припимаетъ сотрудниковъ, платитъ имъ — не говоря миѣ ни слова! Даже заграницей завербоваль онь какого-то сорванца, который присылаеть ему выржаки изъ газеть и разныя писанныя силетии, которыхъ я не вижу и не знаю! Прежде за это илатило III отд. соб. Его Величества капцелярін, куда и поступають эти заугольныя извѣстія, а теперь "Сѣверная Ичела" должна платить этому сорванцу 1.000 рублей серебромъ! Типографія "Съверной Ичелы" должна имъть лучнихъ наборщиковъ въ городъ, а между тъмъ въ ней один мальчики, ученики и одинъ только безтолковый чухонскій наборщикъ! Однакожъ листь "Ичелы" обходится болфе пежели въ 60 рублей серебромъ, хотя миъ типографія пикогда не показала подробнаго отчета. Вычитается изъ дохода "Ичелы", въ массъ, та сумма, которая пужна на содержаніе дома и проч., и проч., и проч. До сихъ поръ и все молчалъ, и деликатность мою И. И. Гречь принимаеть за свое право распоряжаться въ "Ичелъ", какъ хозяннъ, устраняя меня совершенно! По моему разсчету И. И. Гречъ въ 30 летъ перебралъ изъ дохода "Ичелы", более мосто, около 300.000 рублей ассигнаціями. Онъ меня трактусть, какъ сотрудника! Я докажу, что я не сотрудникъ, а такой же хозяннъ въ "Пчелъ" какъ, и Гречъ!

> "Н. И. Гречь вовсе не цѣннтъ никакихъ заслугъ моихъ въ "Ичелъ", но я имъю доказательства, что публика цѣнитъ мои труды. И. И. Гречь надѣется на своихъ сильныхъ пріятелей, что затретъ

меня и уничтожить въ "Ичелъ": по я не боюсь этого, ибо правота, не взирая на всъ интриги, дойдеть до сердна Государя! Онь меня лично знасть и знасть еще по нокойному К. К. Мердеру".

Къ стр. 130—131.—Имфется въ виду драма Кукольника "Рука Всевышняго отечество спасла", Сиб., 1834: за неодобрительный о ней отзывъ "Моск. Телеграфъ" Полевого быль запрещень. Тогда же получила распространеніе эпиграмма:

"Рука Всевышняго три чуда совершила: Отечество спасла, Поэту ходъ дала И Полевого задушила".

(Объ этомъ вообще см. "Изслъд. и статьи" Сухомлинова, Сиб., 1889 ("Н. А. Иолевой и его журналъ "Московскій Телеграфъ"), а также у В. Я. Богучарскаго—"Изъ прошлаго русскаго общества" Сиб., 1904, стр. 306—317).

- Къ стр. 132.—Русск. Стар., 1870. II. стр. 384: "Записки М. И. Глинки 1804—1854 (сообщ. Л. И. Шестаковой)". Точнѣе: "прикажетъ государь. завтра буду акушеромъ".
- Къ стр. 140.-Къ сдъланнымъ указаніямъ можно добавить:
  - Шильдерь, Н. "Императорь Александрь І. его жизнь и царствованіе", 4 т. Сиб., 1897—1898. 2-ое изд. Сиб., 1902;—"Императорь Николай І", Сиб., 1903.
  - Никитенко, А. В. "Моя повъсть о самомъ себъ". Записки и дневникъ (1804—1877), въ 2-хъ т., Сиб., 1904 (изд. 2-ое).
    - Записки Д. Н. Свербеева (1799—1826). въ 2-хъ т. М., 1899.
    - Бурцевъ "За сто лѣтъ". Лонд.. 1897.
  - Богучарскій, В. "Изъ прошлаго русскаго общества", Спб., 1904.
  - Бороздинъ, А. К. "Литературныя характеристики. Девятнадцатый въкъ", въ 3-хъ т., т. І. Сиб., 1903.
  - Общественныя движенія въ Россіи въ первую половину XIX в., т. І.—Статьи и матеріалы В. И. Семевскаго, В. Я. Богучарскаго, П. Е. Щеголева. Спб., 1905.
  - "Изъ исторіи общественныхъ теченій въ Россіи". Статьи М. В. Довнаръ-Запольскаго, Кіевъ. 1905.
- Къ стр. 141.—Къ главъ IV.—Въ послъднее время появилось нъсколько новыхъ работъ о Чаадаевъ:
  - Веселовскій, Алексів. "Этюды и характеристики" (статья "Гоголь и Чаадаевь"). М., 1903.
  - Гершензонъ, М. "Молодость П. Я. Чаадаева". Научное Слово, VI. 1905.
  - Лемке, М. К. "Чаадаевъ и Надеждинъ". Міръ Божій. IX—XI. 1905.
  - Гершензонъ. М. "Къ характеристикъ П. Я. Чаадаева". Былое, IV. 1906.
  - Гершензонъ. М. "Чаадаевъ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ". Въстн. Евр., 1906, IV.

- "Философическія инсьма". Переводъ подъ ред. М. О. Гершензона, Вопросы философіи и исихологіи, 1906.
- Пузановъ, П. П. "П. Я. Чаадаевъ и его міросозерцаніе" въ "Трудахъ Кіевской Дух. Академін", 1906, №№ 5 и 6.

Къстр. 142.—Русск. Арх., 1868.—"Кому и чему должно принисать возникновение у насъ этой исключительно-русской партін? Я думаю, во-первыхъ, самому правительству: во-вторыхъ, духу времени, или, что одно и то же, обще-евронейскому направленію, зародившемуся въ романтической Германіи. Правительство наше возбудило русскую партію своей программой, которою определило себя при самомъ пачалъ прошедшее царствованіе, принявъ символъ: Православіе, Самодержавіе, Народность. Далфе: не подражаніе, а какое-то наитіе отъ Запада, ночти въ одно и то же время, увлекло и насъ историческими и филологическими изследованіями, романтизмомъ, возстановленіемъ всіхъ элементовъ народности, преувеличеннымъ сочувствіемъ къ низшему народному классу, къ религіознымъ вопросамъ и пр., и пр. Подобно тому, какъ во время Александра провозглашенные имъ принцины и слова Священнаго Союза о христіанской братской любви, народной свобод'в и правахъ челов'ьчества, пробудили у насъ заснувшій мистицизмъ, образовали библейскія и многія другія филантропическія общества, и наконецъ оторосили самыхъ чистосердечныхъ поклонниковъ этихъ идей за предълы благоразумія и норядка-такъ и въ нослѣднее царствованіе, къ концу перваго его десятилітія, краеугольныя тройственныя слова, принятыя имъ въ основаніе, пустили свои корни, можеть быть, глубже, нежели какъ могло того ожидать и еще менже предвидать само правительство. Во Францін были же, и такъ еще педавно, роялисты, болъе преданные монархической власти, нежели самъ король. То же самое случилось и у насъ съ доброхотными защитниками Самодержавія. Облеченные броцею второго принцина этого тройственнаго символа, мужественно выступили на брань непризванные заступники Православія и своей неключительностью, своимъ догматизмомъ, болве или менве аскетическимъ, своими жалобами, стремленіями, требованіями, євоей нетериимостью ко всёмь другимь вёропсновёданіямь далеко опередили законныхъ и освященныхъ учителей нашей церкви. Тъмъ еще ревностиће, тъмъ еще иламениће подъ защитой уже обоюдонеприкосповенной эгиды, стали они ратовать за третій принципь правительственнаго символа, за Народность. Въ русскомъ народъ (песправедливо, оскоронтельно разумъя подъ этимъ именемъ одни низніе классы нашего общества) ежедневно открывали они такія добродътели, такія достоинства, такую глубину премудрости, что еслибы кто-инбудь изъ среды этого народа, какимъ-инбудь чудомъ внезанно выучился читать и (что было бы еще чудодъйствениће) уразумбвать ихъ туманно-германские возгласы, то всеконечно оцъненълъ бы отъ изумленія при открытін въ себъ и себѣ подобныхъ такой полноты человѣческаго совершенства. Въ неторическихъ намятникахъ до-петровской Руси, уже частью извъстныхъ и вновь усердно отыскиваемыхъ, равно какъ въ нашихъ актахъ и грамотахъ, въ русскихъ сказкахъ и ивеняхъ открывались любителями старины и народности такіе элементы добра, правды, поэзін, просв'ященія, какихъ пикогда не находиль въ нихъ никакой безпристрастный читатель. Всъ певыгодиме отзывы о святой до Иетра Руси и иностранцевъ, и нашихъ современныхъ инсателей заподозривались или умалчивались, а изкоторые изъ нихъ становились предметомъ или предлогомъ преследованій. О Котошихинъ, о грамотъ киязя Пожарскаго къ австрійскому эрцгерцогу, о письмахъ царя Алекефя Михайловича къ Инкону, о новыхъ источникахъ исторін Тронцкой осады, открытыхъ и сведенныхъ замъчательнымъ монографомъ Голохвастовымъ, о темной сторонф изданнаго имъ Домостроя говорить не любили, а Флетчера запрегили-и съ какимъ шумомъ! Наконецъ вся древняя и новая философія объявлена была рашительно-безполезной и чуть ли не положительно безбожной. Попытка замънить всякое философское ученіе поздивишими православными, не многимъ доступными, учигелями восточной церкви иятаго и послѣдующихъ вѣковъ и. что еще странняе, нашими собственными духовными писателями, нигдф ненапечатанными, никому слъдовательно невъдомыми, писателями среднихъ въковъ нашей исторіи (можно себъ представить, что это были за философы!) такая попытка еще не забыта". (Воси о Чаадаевт).

Къ стр. 144.—Русск. Арх., 1871, стр. 1097—1252: статья Погодина—"Сперанскій".

- Къ вопросу о "тайномъ обществъ". О декабристахъ см. литературу въ "Историческихъ очеркахъ" А. Н. Пыпина, Спб., 190, 3-е изд.: затъмъ библіографія дана въ кпигъ "Собраніе стихотвореній декабристовъ", изд. И. И. Өомпна, Спб., 1906. т. І, стр. 307—315. Отмътимъ здъсь:
- Записки Сергъя Григорьевича Волконскаго (декабриста). Изд. кн. М. С. Волконскаго. Сиб., 1901.
  - Якушкинъ, И. Д. Заински, М., 1905 (2-е изд.).
- Записки кн. М. Н. Волконской, съ предисловіемъ и приложеніями кн. М. С. Волконскаго, Спб., 1904.
- Дмитріевъ-Мамоновъ, А. Декабристы въ Западной Спо́при. Очеркъ по оффиціальнымъ документамъ, Спо., 1905.
- Собраніе сочиненій и переписка Кондратія Федоровича Рылѣева, съ его портретомъ и біографіей. Спб., 1906.
- Общественныя движенія въ Россіи въ первую половину XIX въка. Т. І. Декабристы: М. А. Фонъ-Визинъ, кн. Е. П. Оболенскій и бар. В. И. Штейнгель (статьи и матеріалы). Составили: В. И. Семевскій, В. Богучарскій и П. Е. Щеголевъ. Спб., 1905.
  - Щеголевъ, П. Первый декабристъ (Раевскій). Сиб., 1905.
- Мякотинъ, В. А. Изъ исторіи русскаго общества, 2-е изд. Сиб., 1906.
- Довнаръ-Запольскій, М. В. Мемуары декабристовь. Кіевъ [1906].
- Бороздинъ, А. К. (ред.). Изъ писемъ и показаній декабристовъ. Сиб., 1906.
- П. Н. Пестель. Русская правда. Наказъ Временному Верховному Правленію. Книгопздательство "Культура". Спб., 1906.— Приготовлено къ изданію П. Е. Щеголевымъ; съ предисловіемъ.

- Декабристы. 86 портретовъ... со статьями П. М. Головачева
   н В. А. Мякотина, изд. М. М. Зензинова, М., 1906.
- Котляревскій, Н. Декабристы. Кн. А. Одоевскій и А. Бестужевъ. Сиб., 1907.
- Изъ работъ о декабристахъ: въ статъть—В. И. Семевскаго— "Вопросы о преобразовании государственнаго строя России въ XVIII и первой четверти XIX въка" (о Пестелъ, эпизодически)— въ "Быломъ", 1906, III; въ книгъ его же—Крестьянский строй, Сиб., 1905, т. I; статъи въ "Быломъ"; И П. Сильванскаго, 1906, И и П. ("Пестель передъ Верховимхъ судомъ"), П. Е. Пеголева, 1906, I, И ("Петръ Григорьевичъ Каховский"); а также—г. Сильванскаго "П. П. Пестель" въ "Русскомъ Біографическомъ словаръ", г. Богучарскаго въ книгъ "Изъ прошлаго русскаго общества", Сиб., 1904.
- Въ числѣ работъ послѣдняго времени по изученію эпохи ими. Александра I слѣдуетъ отмѣтить обширное историческое изслѣдованіе Вел. Ки. Николая Михаиловича "Графъ Цавелъ Александровичъ Строгановъ", 3 т. Сиб., 1903.

Къ стр. 152.-Морошкинъ, М. "Гезунты въ России, съ царствования Екатерины II и до пашего времени", 2 ч., Сиб., 1867—1870. Здёсь говорится, между прочимъ, о положении России и "старой" партии: "Иельзя также не остановить вниманія на пекоторыхъ особенныхъ событіяхъ, совершившихся тогда въ Россіи и имѣвшихъ большое вліяніе на счастливый результать записки Де-Местра. Передъ собиравшеюся падъ Россіей визишею грозою, впутри ея происходили впутреннія бури, сопровождавшіяся болье или менье грозными катастрофами, отзывавшимися болфе или менфе сильными потрясеніями въ душт тогдашияго Самодержца земли русской. Промахи тогдашинхъ реформаторовъ, такъ естественные при всякихъ преобразованіяхъ и пововведсніяхъ, оскорбленное честолюбіе, зависть, самолюбіе и претепзін на обширныя государственно-административныя дарованія людей прежинхъ царствованій, оставшихся тенерь совершенно безъ д'яла и признанныхъ неспособными къ государственнымъ должностямъ, наконецъ, просто преувеличенные и своекорыстные страхи за свои крфиостиическія права людей, прикидывавшихся патріотами, а вся сфера патріотизма этихъ людей, какъ ноказалъ опытъ, ограничивалась безконтрольнымь распоряженіемь своими крестьянами, - все это давало и поводъ порицать произведенныя реформы, и клеветать на реформаторовъ, и порождало въ Государѣ, отъ природы недовърчивомъ и подозрительномъ, недовѣріе къ реформаторамъ, сомивиіе въ благотворности совершенныхъ реформъ, наконецъ заставило его терять вфру въ себя, въ свои дъйствія, производило сомижије за будущее, навъвало мысль о необходимости оставить прежній путь и идти по тому, который указываеть нартія, оппонирующая реформаторамъ: реакція уже совершилась въ Александрѣ I еще прежде 1812 года. Повороть этоть происходиль въ душт Алесандра тъмъ съ большею быстротою, чъмъ съ большею неразборчивостію старая партія употребляла всів средства для достиженія своей цали. Педовольствуясь частыми посъщеніями тверского Императорскаго дворца, гдв находилась одна изъ любимъйшихъ сестеръ

Императора, имъвная огромное вліяніе на него, и не ограничиваясь полу-оффиціальнымъ, такъ сказать, доносомъ или докладомъ ей о томъ бъдственномъ ноложении, до которато доведена Россія будто бы благодаря новымъ реформаторамъ, и о той ужасной пронасти, которая ими приготовлена для нея въ скоромъ будущемъ, враги александровскихъ реформъ прибъгали иногда къ ребяческимъ, ипогда къ пизкимъ, ипогда къ самымъ гнуснымъ средствамъ. Главный центръ и очагъ этой нартін была Москва, а главнымъ ноджигателемъ ея былъ Растончинъ; нодъ его подстрекательствомъ этотъ городъ надинхъ величій совершенно превратился въ клубъ фрондистовъ. Отсюда инсались и посылались въ Тверь и Петербургъ разныя натріотическія заниски, съ разными восклицаніями о томъ, что отечество гибнеть; отсюда летьли прошенія и письма отъ лица всего дворянства къ Государю съ прошеніемъ о необходимости принять такія-то міры, смінить и удалить отъ должностей такихъ-то администраторовъ. Но вследъ за этими патріотическими върноподданическими прошеніями щедрою рукою изъ той же, но большей части, Москвы разсыпались пасквили, угрозы, всякаго рода застращиванія, самые разпообразные и самые нельные слухи, которымъ съ трудомъ можно найти пріють у московскихъ салоницъ, по которые, какъ не подлежащіе пикакому сомнѣнію, важно и съ особенною интонацією разсказывались въ самыхъ аристократическихъ московскихъ и другихъ салонахъ. Въ этомъ случав Москва недалеко ушла отъ Вильны, гдв польсколитовское дворянство послѣ бала, даннаго имъ Александру I-му, и после восторженных изліяній чувствъ неизменной преданности своему обожаемому Монарху, подбросило ему самый гнусный и грязный пасквиль.

"Въ другое время и при другихъ обстоятельствахъ воля Александра І-го не ноколебалась бы при этпхъ махипаціяхъ, или опъ нодвергнуты были бы строгому обсужденію, и по достоянству оцівнены бы были механики и ихъ дъйствія. Но страшныя черныя тучи съ непостижимою быстротою надвигались съ запада на Россію; все въ атмосферѣ дышало чемъ-то зловещимъ, все уверены были въ нашемъ пораженін; воображеніе было поражено громадностію будущихъ жертвъ и безвыходностію положенія, опускались руки, воля теряла энергію. Подъ гнетомъ такихъ внечатльній Александръ 1-й, съ невыносимою болью сердца, долженъ былъ въ угоду старой мнимонатріотической нартін, жертвовать такими людьми, какъ Сперанскій, оставлять самого себя одинокимъ и безъ върныхъ помощниковъ и совътниковъ; подъ давленіемъ необыкновенныхъ визшинхъ событій и страшныхъ душевныхъ потрясеній принужденъ былъ давать важные государственные носты такимъ людямъ, къ которымъ онъ имълъ полное отвращение и ненавидълъ ихъ всъми силами души своей, какъ напр., къ графу Растоичину и многимъ другимъ. Мфста Сперанскаго, Новосильцова заняты были Балашовыми, Розенкамфами и тому подобными личностями"...

Къ стр. 144.—Кромф "Записки" Сперанскаго, напечатанной впервые въ "Историческомъ обозрфнін", т. XI, извъстенъ также его "Проектъ" 1809 г., напечатанный тамъ же, т. X. Оба документа разсмотрфны

- въ работъ В. И. Семевскаго— "Вопросъ о преобразованіи государственнаго строя Россіи въ XVIII и первой четверти XIX вѣка (Очеркъ изъ исторіи политическихъ и общественныхъ идей)". — Былос, 19-6. І. См. также кингу г. Довнаръ-Запольскаго "Изъ исторіи общественныхъ теченій въ Россіи". Кіевъ. 1905. и г. Сватикова "Общественное движеніе въ Россіи" (1700—1895). Сиб., 1905.
- Рус. Арх., 1867, стр. 1523—1530; письма К. Н. Батюшкова къ Оленину (изъ статън—"К. Н. Батюшковъ, его письма и очерки его жизни").
- Къ стр. 153. Къ вопросу о мистицизмъ въ александровскую эпоху см. статън П. Дубровина въ Рус. Ст., 1894 и 1895.
- Къ стр. 156.—О . lамениэ—русское изслъдованіе: Котляревскій. С. А. "Ламеннэ и новъйшій католицизмъ". Сиб., 1904: см. также изложеніе взглядовъ . Ламениэ въ V т. "Исторіи политическихъ ученій" Чичерина.
- Къ стр. 158.—Въсти. Евр., 1872. февр., стр. 867: "От редакцій: Кому были паписаны философическія письма Чаадаева?"
- Къ стр. 201.—Свъдънія о школѣ русскихъ шеллингистовъ можно найти еще въ работахъ: Ив. Иванова. "Исторія русской критики", Сиб., 1878, стр. 263—327;—въ статьѣ М. Филиппова. "Судьбы русской философін" Рус. Бог., 1894. мартъ, стр. 139 и д.:—П. Милюкова, "Главныя теченія русской исторической мысли". М., 1897, т. І. стр. 226—263.
- Къ стр. 208. О Полевомъ см. указанную выше кишту Н. Козмина "Очерки изъ исторіи русскаго романтизма", Спб., 1903.
- Къ стр. 214. Біографическихъ матеріаловъ о Погодинѣ и его современникахъ издано Н. И. Барсуковымъ 20 томовъ (1906).
- Къ стр. 245.—Литературу о славянофильствъ можно дополнить слъдующими указаніями:
  - Виноградовъ, И. Г. И. В. Киртевскій и начало московскаго славянофильства. — Вопросы философіи и неихологіи. 1891.
  - И. В. Кирѣевскій, въ "Приложеніяхъ" къ вопросамъ философін и исихологіи 1891, кн. 5.
    - Біографія И. В. Кир'вевскаго, Рус. Арх., 1894, X 7.
  - Письма И. В. Кирфевскаго изъ-за границы. Рус. Арх., 1894, № 10 и д.
  - Головинъ, К. Русскій романъ и русское общество. Сиб., 1897 (стр. 103—112).
  - Нвановъ, Ив. Исторія русской критики, Спб., 1898 (стр. 399—435).
  - Михайловъ, Д. Аполлонъ Григорьевъ. Жизнь его въ связи съ характеромъ литературной дъятельности. Сиб., 1960.
  - Милюковъ. И. Н. Изъ исторіи русской пителлигенціи. Сиб., 1902 (статья "Разложеніе славянофильства").
  - Соловьевъ, Евг. Очерки изъ исторіи русской литературы XIX в., Сиб., 1902.
  - Струве, П. Б. На разныя темы. Спб., 1902 (статья "Въ чемъ же истинный націонализмъ?").
  - Бороздинъ, А. К. Литературныя характеристики, т. И. в. 1, Сиб., 1905 (статьи: "Взгляды А. С. Хомякова на отношеніе Рос-

сін къ Западу", "Ю. Ө. Самаринъ и освобожденіе крестьянъ", "Славянофиль особаго тина").

- Кром'в отм'вченнаго см. также Вл. Соловьева "Очерки изъ исторіи русскаго сознанія", В'всти. Евр., 1889 (и въ Собр. соч.) и брошюру Д. Ө. Самарина "Поборникъ вселенской правды", Сиб., 1890, см. также книгу Вл. Соловьева "Новая защита стараго славянофильства", 1889 въ книг'в: "Національный вопросъ въ Россін" (Собр. соч. В. С. Соловьева т. V. Сиб., 1902).
- Барсуковъ, Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина въ разныхъ томахъ. Спб., 1888—1906.

Къ стр. 292.—М... З... К...—псевдонимъ Ю. О. Самарина. Къ стр. 307.—"Россія", стих. Хомякова:

Тебя призваль на брань святую. Тебя Господь нашь полюбиль. Тебѣ даль силу роковую, Да сокрушишь ты волю злую Слѣныхъ, безумныхъ, буйныхъ силь.

Вставай, страна моя родная. За братьевъ! Богъ тебя зоветь Чрезъ волны гитвиаго Дуная Туда, гдт, землю огибая, Шумятъ струн Эгейскихъ водъ.

Но помни: быть орудьемъ Бога Земнымъ созданьямъ тяжело. Своихъ рабовъ Онъ судитъ строго: А на тебя, увы! какъ много Грѣховъ ужасныхъ палегло!

Въ судахъ черна пеправдой черпой, И игомъ рабства клеймена; Безбожной лести, лжи тлетворной. И лѣни мертвой и позорной, И всякой мерзости полна!

О недостойная избранья. Ты избрана! Скорѣй омой Себя водою покаянья, Да громъ двойного наказанья Не грянетъ надъ твоей главой!

Съ душой колѣнопреклоненной. Съ главой, лежащею въ пыли. Молись молитвою смиренной. И раны совѣсти растлѣнной Елеемъ плача исцѣли!

И встань потомъ, върна призванью, И бросься въ пылъ кровавыхъ съчъ! Борись за братьевъ крѣнкой бранью Держи стягь Божій крѣнкой дланью, Рази мечомь—то Божій мечь!

- Къ стр. 320.—Ив. Ив. Неплюевъ, "Записки" появились въ 1823 г. въ "Отеч-Зап.", перепзданы Л. Майковымъ въ "Рус. Арх".,—1871, №№ 7, 8.
- Къ стр. 337.—"Современникъ", 1856. № 6, крит., стр. 6—7. "Сочиненія Т. Н. Грановскаго. Томъ первый, М., 1856". Разборъ принадлежитъ Н. Г. Чернышевскому (см. Собр. соч. т. П, 1906), какъ п о томѣ П Грановскаго, въ Соврем., 1857, № 2 (Собр. соч. Н. Г. Ч—го, т. П. 1906).
- Къ етр. 353.—О X т. соч. Гоголя, подъ ред. Тихонравова и В. И. Шенрока упомянуто выше.
  - Литература о Гоголѣ см. "Источники словаря русскихъ писателей". С. А. Венгерова, Спб., 1900, т. I, стр. 786—814.—Изъ поздиѣйшей литературы отмѣтимъ:
  - Два этюда о Гоголъ въ книгъ В. В. Розапова "Легенда о Великомъ Инквизиторъ Ө. М. Достоевскаго, опытъ критическаго комментарія", изд. 2-е. Сиб.. 1902.
  - Письма Н. В. Гоголя. Редакція В. И. Шенрока. Въ четырехъ томахъ. Сиб., (1902).
  - Заболотскій, П. А. "Н. В. Гоголь въ русской литературъ" (библіографическій обзоръ)—въ "Гоголевскомъ сборникъ", издиодъ ред. проф. М. Сперанскаго, Кіевъ, 1902 (п отдъльно).
  - Каллашъ, В. Жуковско-Гоголевская юбилейная литература, М., 1902.
  - Бертенсонъ, С. Онытъ библіографическаго указателя Гоголевской юбилейной литературы (изъ "Литерат. Въстника"), Снб., 1903.

Много библіографических указаній читатель найдеть также въ "Литературномъ Въстникъ" за 1902 г. (работы гг. Липовскаго, Лященка и др.). Этотъ журналъ вообще необходимо имъть въ виду для справокъ и по другимъ отдъламъ книги.

- Котляревскій, Н. А. "Н. В. Гоголь". Спб., 1904.
- Мережковскій. Д. С. "Гоголь и чертъ", Сиб., 1904.
- Къ стр. 395. Рус. Арх., 1866, стр. 1081 82: Письмо Гоголя къ кн. П. А. Вяземскому отъ 11 іюля 1847 г.—Вошло въ полное собраніе инсемъ, подъ ред. Шепрока.
- Къ стр. 425.—Полное собраніе сочиненій В. Г. Бълинскаго, подъ ред. С. А. Венгерова, Сиб., 1900—1904. Съ обширными примъчаніями. Вышло 7 т.
- Къ стр. 441.—Заглавіе драмы Бѣлинскаго—"Дмитрій Калининъ". Драматическая повѣсть въ няти картинахъ, сочиненіе Виссаріона Бѣлинскаго". Помѣщена въ "Полномъ собраніи сочиненій В. Г. Бѣлинскаго" подъ ред. С. А. Венгерова. Т. І. Спб., 1900.
- Къ стр. 185. Дневинкъ А. В. Никитенка печатался въ Русской Старинъ. Отдъльно: 1-е изд., Сиб., 1893; 2-е изд., Спб., 1904—1905.
- Къ стр. 187. Русск. Стар., III, 1871, стр. 793—94: Письма гр. Бенкендорфа къ П. В. Кукольнику. Эти письма такъ характерны для своего времени, что мы приводимъ ихъ цъликомъ.

Į.

М. Г. Несторъ Васильевичъ! Историческій разсказъ "Сержантъ или всѣ за одно" обратилъ на себя вниманіе публики желаніемъ вашимъ выказать дурную сторону русскаго дворянина и хорошую—его двороваго человѣка. Государь императоръ удивляется, какъ можетъ человѣкъ, столь просвъщенный и обладающій такимъ хорошимъ перомъ, какъ вы, М. Г., убивать время на запятія васъ недостойныя и на составленіе статей до такой степени ничтожныхъ.

Хотя разсказъ вашь вы почеринули изъ дѣяній Нетра Великаго, но предметь, вами описанный въ апекдотѣ, составляя прекрасную черту великаго государя, въ вашемъ сочиненіи совершенно пскаженъ неумѣстиыми выраженіями и получилъ совершенно дурное паправленіс. Желапіе ваше безпрерывно выказывать добродѣтель податнаго состоянія и пороки высшаго класса людей, не можетъ имѣть хоромихъ послѣдствій, а потому не благо-угодно ли вамъ будетъ на будущее время воздержаться отъ печатавія статей, противныхъ духу времени и правительства, дабы тѣмъ избѣжать взыскапія, которому, вы, при меньшей какъ нынѣ снисходительности, подвергнуться можете.

С.-Петербургъ, 6 января 1842 г.

П.

М. Г. Несторъ Васильевичъ! Получивъ письмо ваше, отъ 27 сего января, сиъщу успокопть васъ, м. г., что изъ намяти государя императора совершенно изгладилось то впечатлъніе, которое произведено было повъстію вашею: "Сержантъ Пвановъ", и въ мысляхъ его величества не осталось противъ васъ ни малъйшаго
гнъва; если же вамъ и сообщено было о замъченныхъ недостаткахъ въ вашей повъсти, то единственно потому, что его величество, памятуя всъ другія произведенія ваши по части литературы,
былъ нъсколько остановленъ тъмъ, что въ новой повъсти вашей
встръчаются мъста, не вполнъ достойныя пера вашего, и его императорское величество соизволилъ замътить это именно потому, что
считаетъ васъ въ числъ отличныхъ писателей, всегда ожидалъ отъ
васъ произведеній, равныхъ вашему таланту, и что вы трудами
своими можете приносить пользу и честь нашей литературъ.

30 января 1842 г.

- Къ стр. 488. О Грановскомъ: Левшинъ, Д. М., Т. Н. Грановскій (опытъ историческаго синтеза), 2-е изд., Спб., 1902.
  - Чешихинъ. Грановскій и его время, изд. 2-е, Спб., 1905; Вътринскій, Ч. "Въ сороковыхъ годахъ". М., 1899.
- **Къ** стр. 496. Русск. Стар., т. VI, 1872: Изъ записокъ И. П. Липранди, стр. 75—78. Не лишены спеціальнаго интереса его "наблюденія" надъ процессомъ распространенія соціальныхъ идей. Такъ, между прочимъ, онъ пишетъ:

"Въ то же время обозначилось, что люди, принадлежащіе къ

наблюдаемому обществу, находились вив столицы, въ разныхъ провинціяхъ, и объ нихъ здішніе сочлены ясно говорили, что имъ поручено вездъ стараться съять иден, составляющія основу ихъ ученія, пріобратать обществу соумышленниковъ и сотрудниковъ и такимъ образомъ приготовлять повсюду умы къ общему возстанію. Бумаги арестованныхъ лицъ обнаружили, что подобными миссіонерами были: въ Тамбовъ- Кузминъ, въ Москвъ-Плещеевъ, въ Ростовъ-Кайдановъ, въ Сибири - Черносвитовъ, въ Ревелъ-Тимковскій и проч. Такъ какъ общество существуєть уже съ 1842 года, то мит весьма естественно было преднолагать. что подобныя миссіи ведутся издавна и потому иден могли быть уже постяны и принести болте или менте илоды въ разныхъ местахъ государства. Последствія, казалось, оправдали это мое предположеніе: въ письмахъ изъ Ростова Кайдановъ говоритъ о своей паствь, для которой онъ переводить на русскій языкъ сочиненія Бидермана о соціализм'я, на томъ основаніи: "чтобы доставить возможность прочитать его и тфмъ, кто не знаетъ нфмецкаго языка", онъ выписываетъ и читаетъ: Консидерана, Фурріе, Прудона, Луи-Блана, С-иъ Симона, Кабе, журналъ Фаланжъ, La guerre des Passions, Les trois nuits internes и т. и.; говорить, что "онъ совершенно убъжденъ въ истинъ и исполнимости ученія Фурріе, вовсе не считая себя обязаннымъ свято върпть à toutes les extravagances de notre Maître и проч.; благодарить (присылающихъ ему въ Ростовъ помянутыя книги) за насыщение хлъбомъ духовнымъ его и всей здъшней (Ростовской) небольшой наствы и пр.". Паства эта, незнающая иностранныхъ языковъ, въ такомъ городъ, какъ Ростовъ, конечно должна была состоять изъ мѣстныхъ городскихъ обывателей средняго класса: увздныхъ чиновниковъ, а также и самыхъ купцовъ, мѣщанъ и т. п. Какой ядъ долженъ былъ разливаться отъ такой закваски въ городѣ, куда на ярмарку стекаются со всъхъ оконечностей государства? и какъ нослъ того я не могъ не подумать, что и въ другихъ мъстахъ, особенно такихъ, гдф нолупросвъщение болъе распространено и гдъ знание иностранныхъ языковъ сильнъе, чъмъ въ уъздномъ городъ, не завелись уже подобныя паствы? (Вообще всв письма Кайданова изъ Ростова казались миж особенно замжчательными по тому рвенію, которое онъ выказывалъ къ изученію "Апостоловъ нынфиней западной пропаганды" и по тому восторгу, въ который онъ приходиль отъ одного чтенія оныхъ).

"Самая сущность общества уполномочивала меня къ заключенію, что оно необходимо должно имѣть обширныя и далеко пущенныя отрасли. По всему, что узналъ я, нельзя было, по моему миѣнію, не видѣть, что это вовсе не какой-нибудь мелкій заговоръ, образовавшійся въ иѣсколькихъ разгоряченныхъ головахъ, съ опредѣленною мыслью исполненія какого-нибудь преступнаго дѣйствія, въ извѣстномъ мѣстѣ и въ извѣстное время. Нѣкоторые изъ открытыхъ соучастниковъ, казалось мнѣ, могли быть точно заговорщиками въ изъяспенномъ выше смыслѣ этого слова: у нихъ видны памѣренія дѣйствовать рѣщительно, не страшась пикакого злодѣянія, лишь бы только оно могло принестп къ желаемой ими

цъли. Но не всъ были таковы. Наибольшая часть членовъ предполагали идти медлениве, но въриве, и именио иутемъ пропаганды дъйствующей на массы. Съ этой целью въ собраніяхъ происходили разсужденія о томъ, какъ возбуждать во встхъ классахъ народа негодованіе противъ правительства, какъ вооружать крестынь противы помещиковы, чиновниковы противы начальниковы, какъ пользоваться фанатизмомъ раскольниковъ, а въ прочихъ сословіяхъ подрывать и разрушать всякія религіозныя чувства. которыя опи сами изъ себя уже совершенно изгнали, проповѣдуя, что религія препятствуеть развитію человъческаго ума, а потому и счастія; туть же было разсуждаемо о частыхъ особыхъ мерахъ: какъ дъйствовать на Кавказф, въ Сибири, въ Остзейскихъ губерніяхъ, въ Финляндін, въ Польшѣ, въ Малороссін (гдѣ умы предполагались находящимися уже въ брожении отъ съмянъ, брошенныхъ сочиненіями Шевченки и т. д.). Изъ всего этого я извлекъ убъжденіе, что туть быль не столько мелкій и отдельный заговорь, сколько всеобъемлющій иланъ общаго движенія, переворота празрушенія. Для приведенія въ действіе этого илана, очевидно, нужны были пружины, расположенныя новсемъстно, и я имъль всъ причины предполагать, что эти пружины уже устранваются, а можеть быть отчасти и устроены. Такъ, напримъръ, для того, чтобъ иустить въ ходъ зажигательное истолкование десяти зановѣдей, назначенное, очевидно, для возмущенія простонародія, необходимо было не только разослать эти заповеди, но иметь везде людей, которые бы могли словесно разъяснить ихъ (обстоятельство не разъ упоминавшееся въ донесеніяхъ монхъ) и тёмъ подстрекать массы къ волненію".

*Къ стр.* 506. — Рус. Стар., 1873, стр. 903 и д. "Мон воспоминанія" — И. П. Сахарова.

— Русск. Арх., 1873, кн. 1—ая. стр. 911—918. "Для біографін П. П. Сахарова". Здѣсь, между прочимъ, говорится: "Борьба стараго ноколѣнія съ русскимъ началомъ явившимся въ защиту русской самостоятельной жизни, жалка и смѣшна. Невѣжество нашихъ дикихъ европейцевъ, опирающихся на одинъ французскій языкъ, илохой авторитетъ въ этой борьбѣ...

..., Напомнимъ имъ только, что въ эту борьбу вступаетъ одно сословіе, довольно сильное своимъ значеніемъ въ обществѣ, но лишенное всѣхъ каниталовъ и промотавшее достояніе отцевъ на поѣздки за границу, на выписку глупыхъ гувернеровъ и на заморскія моды, сословіе идущее впереди всѣхъ. дѣятельное въ судахъ и службѣ, но разрозненное въ основныхъ понятіяхъ съ своими дѣтьмп, сословіе, потерившее вѣру своихъ отцовъ въ вольнодумствѣ гувернеровъ, сословіе омраченное предпочтеніемъ ко всему иностранному. Борьба будетъ продолжаться долго, пока пройдутъ два-трп устарѣвшія поколѣнія; когда перемрутъ жалкіе представители фрапцузскаго воспитанія, когда русскіе дойдутъ до сознанія, что русскимъ людямъ нужно русское воспитаніе, взятое изъ коренныхъ началъ русской жизни и принятое изъ рукъ русскихъ людей.

...,За дворянствомъ вслѣдъ увлеклось и наше стененное купечество. Молодое поколѣніе этого сословія, изъ нодражанія и хва-

стовства превзойти дворянство въ роскоши и отважной жизни, перещеголять его развратомъ и мотовствомъ, пустилось во вся тяжкая. Отданіе дочекъ въ подлѣйшіе пансіоны на выучку французской болтовив и заморскимъ иляскамъ восхищаетъ батюшекъ и матушекъ...

......Нзъ этихъ двухъ сословій (дворянства и кунечества) немногіе поняли значеніе русской народности и еще мен'я разгадали величіе и могущество нашего в'яков'ячнаго Православія. Могли ли они постигнуть д'яйствія нокойнаго Императора Николая Павловича, избравшаго народность и Православіе символами министерства народнаго просв'ященія? Это явленіе было не д'яломъ случая, не минутною прихотью могучаго властелина. Н'ятъ, оно образовалось изъ событій, приготовившихъ счастливый переворотъ, вопреки чужеземныхъ желаній. Россія начала возвращаться къ основнымъ русскимъ началамъ, посл'я двухсотл'ятияго испытанія, посл'я сознанія своихъ силъ, своихъ нуждъ...

..., Еврона, еще при Иетр'в Великомъ, зорко нодемотр'вла будущую участь русской земли, предназначенную ей свыше. Изумленная неистощимыми силами нашей родины, она дружно приступила къ разрушенію основныхъ русскихъ началъ. Первое пораженіе, первый натискъ Европы быль на русскую народность. Перестрой русскихъ людей на заморскій ладъ быль начать съ сословій дворянскаго и купеческаго. Духовенство и крестьяне оставлены были въ покоъ, но на время. Западники полагали разбить ихъ въ другомъ сраженін. Въ этомъ они горько ошиблись. Православная наша въра вытериъла страшныя истязанія отъ Запада. Европа не могла слышать безъ бъщенства имени нашего Православія. Начали съ того, что тысячами навязывали намъ всв существовавшія ереси, начиная отъ Гордоновой компаніи до Татариновой. Отовсюду стекались къ намъ ересіархи, званые и не званые. Какимъ вздоромъ не манили они насъ! Выходцы наградили насъ ложными книгами для отдаленія насъ оть сочинсній отцевъ церкви; исказили чудную нашу церковную архитектуру, для истребленія всякаго воспоминація о древнемъ молитвенномъ храм' русской церкви; изуродовали паше древнее церковное ифніе для уничтоженія родныхъ звуковъ, напоминавшихъ намъ о старославянскомъ славословін Божіємь съ IX віжа; вмісто благоговійночтимой святыни наградили насъ итальянской живописью. Глунцамъ нашимъ предлагами промфиять родную вфру то на католицизмъ, то на лютеранизмъ, то на кальвинизмъ, то на језунтизмъ. Насъ пробовали сбить съ толку: философскими системами, мистицизмомъ, сочиненіями Вольтера, Шеллинга, Баадера, Гегеля, Страуса и ихъ последователей. Нашимъ отцамъ только и твердили: оставь свое Православіе, какъ тяжелую ношу; выбери для себя любую вѣру, свободную отъ предразсудковъ и постовъ. Въдная Русь, чего только ты не вытерићла отъ западныхъ варваровъ!"



## УКАЗАТЕЛЬ

## ЛИЧНЫХЪ ИМЕНЪ.

Августь, ими. 504. Аврелій, Маркъ 166, 171, 190, 191. Аксаковъ, П. С. 140, 214, 237, 245, 255, 265, 347, 487, 518. Аксаковъ, К. С. 124, 216, 225, 226, 245—247, 250, 255, 261, 263, 265, 292, 296, 300—309, 311, 313—323, 328—334, 338, 339, 346, 348, 350, 430, 458. Аксаковъ, С. Т. 346, 352, 390, 408—412, 422.—XI. Аксаковы 359, 387, 391, 408, 419, 422. Александръ I, имп. 12, 14, 17, 94, 95, 97, 101, 103, 104, 106-108, 111, 112, 116, 117, 120, 124, 125, 126, 134, 143, 144, 147, 480, 490. Александръ II, имп. 95, 104, 243, 247. Алексъй, царевичъ 247. Алексъй, царь 307. Альминскій, П. (Пальмъ) 499. Альтгаузъ 442. Анна Іоанновна, императрица 13, 247. Анненковъ, П. В. 38, 50, 51, 60, 61—64, 66, 67, 70—73, 75, 78, 80, 83, 86, 140, 352, 356, 399, 415, 417, 426, 436, 445. Антоновичъ, М. А. 129. Апраксины, бояре 83. Аракчеевъ, А. А. 63, 140. Аристотель 166, 190, 433. Арнольди, Л. 352, 417, 418. Арсеньевъ, К. И. 504. Архангельскій, А. С. 24. Аскоченскій, В. И. 51. Аванасьевъ, А. Н. 216. 218, 223. 225.

Балланшъ 156. Барбесъ 499. Барсовъ, Н. И. 278.

Барсуковъ, Н. П. 140, 214. Бартеневъ, П. Н. 143, 485. Батюшковъ, К. Н. 52, 58, 61, 73, 86, 152. Байеръ 205, 226. Байронъ 28—31, 67, 68, 90, 447. Безсоновъ, II. А. 225. Бёкъ 210. Бенкендорфъ, А. Х., гр. 41, 75, 79. 143, 147, 157, 174, 485. Бергъ, Н. В. 352, 421. Бестужевъ. А. А. 59, 82. Бестужевъ-Рюминъ, К. Н. 214. Беттигеръ 379. Бетховенъ 435. Бецкой, И. П. 330. Бибиковъ, Д. Г. 347. Бланъ, Луп 499. Блудовъ, Д. Н. 75. Богдановичъ. М. И. 143 Бодянскій, О. М. 210, 223. Бокль 275. Болтинъ. И. Н. 206, 247. Бомарше 418. Бональдъ 154. Боппъ, Францъ 220, 221. Боткинъ, В. П. 444, 445, 500. Бриггенъ, фонъ-деръ 33. Брюлловъ, К. II. 132 Бруновъ, 75. Булгаринъ, Ө. В. 35, 80, 130, 132, 353,  $36\overline{2}$ , 376, 427. Буренинъ, В. П. 353. Буслаевъ, Ө. И. 214. 216, 223—225. Бутурлинъ, Д. П. 501. Бычковъ, П. А. 24. Бѣлинскій, В. Г. 14, 22, 24, 36, 38. 39, 56, 82, 84, 85, 88—90, 124, 133. 208, 217, 238, 248, 252, 327, 349-351.

363, 367, 368, 374-376, 384, 387,

391. 398, 398—407. 410. 417, 421, 423, 425—431, 434—447. 449—453, 455, 456, 458—473, 476, 484, 488, 489, 497, 500. 511—514.—X, XIV, XVII. Бълозерская. Н. А. 353. Бълозерскій, П. Д. 412.

Wallace, Mackensy 246. Валуевъ. Д. А. 210, 211, 216, 218, 226, 247, 250, 261, 265, 283, 284, 285, 292, 307, Велланскій 62. Вепелинъ 211. Венкштериъ 39. Вигель 140, 143, 192, 418. Винкельманъ 27. Виргилій 337. Висковатый, И. А. 23. Вісльгорскій, М. Ю., гр. 359. Borioa, Мельхіоръ де 48, 49, III, VIII. Воейковъ. А. В. 132. Волконскіе, кн. 147. Волконская, З. Н. ки. 147. Вольтеръ 26, 164, 168. Воронцовъ, М. С. ки. 82. Востоковъ, А. Х. 207, 211, 221, 232. Вяземскіе, ки. 147. Вяземскій, П. А., кн. 34, 70, 74, 76, 142, 146, 152, 157, 352, 353, 359, 368, 386, 391, 393, 394, 396, 398. 399, 401,

Гагаринъ. И. С., кн. 157. Гагаринъ, И. Н., кн. 142, 147. Гагарины, кн. 147. Гаксттаузенъ 142. Галилей 188. Галлеръ 18. Гальмъ 29. Гансъ 210. Гартманъ 454. Гебель 29. Гегель 201, 210, 217, 268, 337, 432, 433, 434, 435, 451, 458, 499. Гееренъ 207. Гервинусъ 224, 432. 434, 505. Гердеръ 26. Германъ 504. Геродотъ 504.

Вяземскій, И. П., кн. 83.

Геродотъ 504. Герпенъ, А. И. 140, 142, 143, 190, 192, 194, 199, 217, 248, 249, 250, 298, 407, 442, 443, 444, 445, 456, 459, 461, 475, 500, 514. Гёте 29, 31, 90, 418, 435.

Гейне 28, 31.

Гизо 170, 207, 217. Глинка, С. Н. 132.

Тлюна, С. П. 132. Гоголь, Н. В. 3, 22, 31, 35, 36, 40, 45, 92, 128, 129, 131, 132, 133, 140, 142, 187, 194, 231, 286, 323, 327, 328, 345, 349—361, 364—367, 370—414, 416—424, 430, 441, 447—461, 464,

465, 469, 472, 476, 477, 487, 492, 497, 500, 502, 503, 513,—I, II, VI—VIII, IX. X, XI, XIII, XIV, XV. Голидынъ, А. Н., ки. 63, 150, 151, 490, 505.Голицынъ, Авг., ки. 147. Голицыны, бояре 83. Голицыны, кн. 147. Голубинскій, ↔. А. 247. Гольдемитъ 29. Гомеръ 166, 171, 172, 190, 191, 337, 387. Гончаровъ, П. А. 39, 203, П. Горькій, М.-П. Госперъ 153. Граббе 146. Грановскій. Т. Н. 97, 108, 124, 140, 217, 250, 286, 434, 443—445, 452, 459, 461, 488, 489, 492, 505, 509, 510, 511, 512, 514. Гречъ, Н. И. 35, 129, 130, 132, 362, 376, 427, 486. Грей 29. Грибовдовъ, А. С. 132, 156, 186, 187, 247, 327**.** Григоровичъ, В. И. 210. Григоровичъ, Д. В. 140, VII. Григорьевъ, Апол. 363, 473. Гриммъ, П. 28, 29, 217, 220, 222, 224, 225. **Гриммы.** братья 220. 224.

Давидъ 166, 171, 190. Давидовъ, В. Л. 59. Давидовъ, Денисъ 147. Даль, В. И. 113, 460, 487. Данилевскій, А. С. 412, 413, 414. Дельвигъ, А. А., бар. 53, 74, 86, 485. Державниъ. Г. Р. 128, 187, 323, 327. Диксонъ 132. Діоклетіанъ 336. Дмитрій Донской 316. Дмитріевъ, И. И. 25, 352. Добровскій, Іосифъ 213, 221. Добролюбовъ, Н. А. 241. Долгорукіе, бояре 65, 83. Дондуковъ-Корсаковъ, А. М. кн. 416. Достоевскій, Ө. М. 39, 49, 56, 140, 247, 514,—И, ИИ, IV, VI, XIV. Драйденъ 29. Дуббельтъ, Л. В. 130.

Гротъ, Я. К. 23, 24, 352. Гумбольдтъ, В. 219, 220.

Елагина. А. П. 250. Елагинъ, Н. В. 247. Елисавета Петр., имп. 13, 247, 320. Елисавета, англ. королева 314. Екатерина П. ими. 12, 13, 62, 66, 111, 201, 247, 320. Ефремовъ, П. А. 23.

Жихаревъ, М. П. 142, 15**7**, 2**51, 261.** Жоржъ-Запдъ 443, 444. Julvecourt, Paul. de 142. Жуковскій, В. А. 3, 22—25, 28—37, 58, 61, 69, 72, 75, 80, 86, 127, 140, 142, 152, 157, 327, 352, 353, 356, 359—362, 366—371, 382, 383, 391, 397, 418, 421, 471, 485,—VII, XI.

Заблоцкій-Десятовскій, А. П. 140, 460. Загаринъ, П. 23. Загоскинъ, М. Н. 131. Зейдлицъ, К. К. 23, 24, 353. Зубовъ, П. А., гр. 66.

Иванишевъ, Н. Д. 210. Иванъ Грозный 83, 301, 306, 316. Пконниковъ, **В**. С. 140, 203.

Іоаннъ III, царь 465. Іосифъ, ими. австр. 13.

Кабе 497.

Кавелинъ, К. Д. 203, 210, 216, 218, 226, 250, 284—286, 295, 445, 458, 514. Калашниковъ, Н. Т. 131.

Калайдовичъ, К. Ө. 207, 232. Калачовъ. Н. В. 216, 217, 445.

Калмыковъ, П. Д. 210. Кантемиръ, А. Д., кн. 186, 187, 327.

Кантъ 201, 432.

Карамзинъ, Н. М. 24, 25, 28, 30, 31. 35, 37, 53, 55, 58, 59, 61, 63, 64, 65, **72**, **76**, 80, 89, 95, 110, 117, 134, 135, 136, 152, 181, 186, 203-207, 212, 221, 222, 226, 229, 247, 327,362, 367, 371, 372, 391, 465, 467, 485. Касторскій, М. И. 223.

Катенинъ, П. А. 74. Катковъ, М. Н. 221, 514.

Катонъ 166.

Качаловъ, Н. 210. Каченовскій, М. Т. 203, 204, 205, 206, 209, 211, 216, 221.

**Кеппенъ**, акад. 232, 490.

Кёрнеръ 29.

Кирпичниковъ, А. И. 39.

Кирѣевскіе, братья 249, 283, 288, 292. 301, 303.

Киръевскій, Ив. В. 32, 124, 140, 157, 174, 210, 225, 245, 246, 247, 251, 252, 261, 262, 263, 269, 270, 271-273, 275—277, 279, 280, 292, 294, 298, 324, 325, 326, 334, 335, 346, 407. 454, 485, 487, 489.

Киръевскій, П. В. 247, 261, 262, 263, 284, 303, 346.

Киселевъ, И. Д., гр. 140.

Кленце 210.

Клопштокъ 29.

Ключевскій, **В. О.** 38, 39, 66.

Козловскій, Фелиціанъ кн. 154.

Колларъ 454.

Кольцовъ, А. В. 323, 327, 430, 447, 448.

Константинъ В., имп. 336.

Коперникъ 12, 188, 450.

Копитаръ 221.

Костомаровъ, Н. П. 212, 223, 229, 233,

300, 301, 307, 309, 314, 329. Котошихинъ. Григорій 338.

Кошелевъ, А. П. 231, 247.

Коцебу, Н. 461.

Кояловичь, М. О. 353.

Крейцеръ 219.

Кругъ 212.

Крыловъ, Н. А. 3, 14, 187, 323, 327, 464.

Крыловъ, Н. И. проф. 210.

Крюденеръ, г-жа 153.

Кудрявцевъ (Нестроевъ) 444, 445.

Кукольникъ, Н. В. 130, 132, 376, 487,

Кулишъ, П. А. 351 — 354, 365, 372, 376—378, 381, 384, 403, 404, 408, 409, 412, 414, 417, 418, 421, 423. Куницынъ, А. В. 62, 210.

Кунъ 225.

Куракинъ, Б. И., ки. 66.

де-Кюстинъ, А. (маркизъ) 117, 118, 132, 142.

Лагариъ 144.

Ламанскій, В. И. 247.

Ламение 154, 156.

Ламоттъ-Фуке 29.

Лелевель 205.

Лербергъ 212.

Лермонтовъ. М Ю. 39, 40, 41, 45, 323,

350, 431, 447, 448. Лессингъ 27, 418.

Lerov-Beaulieu 246.

.Тжедимитрій 308.

Ливенъ, К. А., кн. 107.

.Інвій, Тить 146, 504.

.Тпанцкій, :1. 246.

Липранди 496. Побановъ, М. Е. 75. Помоносовъ, М. В. 11, 89, 132, 184, 247, 315, 316, 323, 327, 331, 480. Понгиновъ, М. Н. 142. Понухинъ, И. В. 24.

.1оренси 279.

Лунинъ. М. М. (декабр.) 154.

Магницкій, М. Л. 107, 454, 493.

Магометъ 166, 171.

Masaryk 246.

Макаровъ, М. Н. 463.

Макколей 505.

Максимовичь, M. A. 359, 373.

Малиновскій, А. Ө. 352.

Мамоновъ, Э. 246.

Маттисонъ 29.

Майковъ, А. Н. 329.

де-Местръ, гр. 18, 150, 152, 153, 154.

Межовъ, В. И. 39.

M. 3. K. 251, 252, 292, 295, 297, 298, 301, 303, 340, 437, 438, 457, 458, 460

Мельманъ 201.

Меньшиковъ, А. Д., кн. 83.

Менышиковы, князья 147. Меримé. Просперъ 86. VIII. Меттернихъ 97. Мещевскій, поэтъ 33. Мещерская. С. С. 157. Миклошичъ 221. Миллеръ. О. Ө. 140, 205, 226, 246. Мильтонъ 31. Милютинъ. В. A. 445. Мининъ. Козьма 89. Мицкевичъ, А. 39, 351, 454. Mumó 154. Моисей 166, 171, 190. Монталамберъ 458. Мордвиновъ, Н. С. 80. Морозовъ, Н. О. 51, 52, 58. Морошкинъ. М. Я. 147. 148. 151. 152. Моцарть 435. Муравьевъ. Матв. 146. Муравьевъ, Никита 59, 146. Муръ, Томасъ 29. Мусинъ-Пушкинъ, М. Н. 368, 501.

Надеждинъ. Н. И. 43, 51, 52, 82, 113, 124, 223, 363, 367, 430, 432, 441, 463. Наполеонъ I, имп. 18, 81, 317. Нарышкины, киязья 147. Неволинъ, К. А. 209. 210. Невъдънскій. С. 514. Незеленовъ. А. И. 39. Некрасова, Е. С. 353. Некрасовъ. Н. А. 39, 41. 140. Неплюевъ, И. И. 320. Несторъ, лътописецъ 315. Нибуръ 205, 206, 207, 209. Никаноръ, преосв. 39. Николай I. имн. 20, 41, 69, 80, 493.—XI. Никитенко, А. В. 485, 486, 493, 494. Никитскій, А. И. 214. Никольскій. В. В. 39, 52. Никонъ, натріархъ 237. Новиковъ. Н. И. 13, 126, 156, 247, 331.— VII. Норовъ. А. С. 368.

Огаревъ. Н. П. 140, 442 Одоевскій, В. О., кп. 328, 352, 455, 456, 459, 460. Озеровъ, В. А. 327. Окенъ 430, 432. Орловъ, Е. Н. 158. Орловъ. Алексѣй 147. Орловъ. М. О. 59, 147, 155. Отто 140. Охотниковъ 59.

Павель, апостоль 175. Павленковь, Ф. О. 39. Павловь, М. Г. 430. 432. Павловь. Н. Ф. 140. 390, 391, 393. Павловь, П. В. 210, 216. 445. Палеологи 457. Пальмерь 275, 348.

**Нанаевъ. И. И. 132.** Панова 158. Паповъ. H. C. 246. Пассекъ. Т. И. 140. Пеллико, Сильвіо 395. Перовскій, В. А. 365. Пестель, II. И. 59. Петрашевскій (кружокъ) 421, 496. Петръ Великій 6—12, 15, 19, 39, 80—83, 93, 103, 111, 117, 118, 119, 121, 135. 176—179, 182, 183, 184, 195, 197, 200, 247, 256, 257, 259, 264, 286, 290, 300, 315—320, 322, 330, 338, 339, 340, 341, 422, 453, 462, 465, 166, 179, 170, 160, 171 466, 478, 479, 482, 511. Петръ III, ими. 66. Печеринъ, В. С. 154. Инсемскій, А. Ө. 140. Платонъ. митрон. 247. Платонъ. филос. 166. **Илетневъ.** П. А. 24, 350, 353, 356, ₹59. **363**—**366**, **368**—**371**, **386**, **391**, **404**.— X, XI.Погодинъ, М. П. 136, 140, 144, 203, 204, 207, 211—214, 226, 233, 246, 251, 263, 268, 300, 303, 352, 359, 377, 378, 379, 380, 383, 387, 427, 436, 445, 450, 451, 488, 493. Пожалостинь, И. П. 23. Полевой, К. А. 75, 208, 216. Полевой. Н. А. 14, 31, 35, 51, 52, 63, 70, 74, 75, 76, 80, 124, 131, 140, 206-209, 213, 221, 238, 360, 363, 367, 386, 475, 485, 486. Поливановъ, Л. И. 23, 39. Полторацкіе 147. Пономаревъ, С. И. 214. Поновъ, Н. А. 214. Порошинъ. В. С. 122. Поттъ 221. Прейсъ 210. Проконовичь. Өеоф. 245, 278. Пункниъ, А. С. 3, 14, 22—25, 30, 32, 35, 38—91, 117, 126—128, 140, 146, 147, 152, 154—157, 184, 186, 187, 190—192, 196, 211, 255, 286, 323, 327, 331, 357, 359—369, 372, 374, 384, 396, 398, 423, 427, 471, 472, 474, 475, 485, 500, 501, VI VII IV 474, 475, 485, 500, 501.—VI, VII, IX.

Пятковскій, А. Я. 140.

Радищевъ, А. Н. 13, 14, 39, 59, 62, 70

84, 126, 156, 331.—VII.

Раевскій, А. Н. 59.
Раевскій, В. Ө. 59.
Разумовскій, А. К. 152, 154.
Раковецкій, Пгн.-Бепед. 206.
Раике, Л. 240.
Ренанъ, Ж. 275.
Риттеръ, К. 207, 209, 210.
Робеспьеръ, М. 81, 83.

X, XI, XV. Пущинъ, П. И. 59. Родиславскій, В. И. 352. Ромодановскіе, бояре 83. Россети 359. Россини, Дж. 435. Ростовцевъ. Я. И. 505. Ростовчины 147. Ростовчины, гр. Ө. В. 152. Рудорфъ, А. 210. Рулье, К. 124. Румянцевъ. Н. П. гр. 207, 208, 330. Руничь, Д. И. 493. Руссо. Ж. Ж. 26. Рылѣевъ, К. Ө. 30, 59. Рѣдкинъ. П. Г. 203, 209, 210. Рюккертъ 29. Рюрикъ 135, 203.

Савины 207, 209, 210, 217. Салтыковы 338. Салтыковъ, М. Е. 241, 243, 518.—II. Самаринъ, Ю. Ө. 149, 150, 151, 152, 153, 225, 237, 245, 247, 249, 264, 278, 281, 315, 347. Самборскій. А. А., протоіерей 148. Сахаровъ, И. II. 222, 463, 505. Саути 29. Свербеевъ, Д. Н. 142, 143, 179, 250. Свъчина, С. П. 147, 148, 151, 154, 156. Семевскій, В. И. 140. Сенковскій (бар. Бромбеусь) 132, 133, 134, 362, 363, 376, 386, 396, 486. Сенъ-Симонъ 495. Серафимъ, митрон. 143. Сервантесъ 365. Спркуръ, гр. 155. Скабичевскій, А. М. 39, 67, 140, 143, 201, 488.Скоттъ-Вальтеръ 29, 31, 131. Смирнова, А. О. 352, 353, 359, 366, 367, 370, 371, 412, 416, 422. Снегиревъ, И. М. 222, 463. Сократъ 166, 171. Соловьевъ, Вл. С. 246. Соловьевъ, С. М. 210, 211, 212, 214—218, 221, 226, 229, 302, 314, 316, 445, 514. Соллогубъ, В. А., гр. 352, 365. Сосницкій, акт. 352. Софья, царевна 247. Спасовичъ. В. Д. 39, 76, 83. Спенсеръ 275. Сперанскій, М. М., гр. 82, 144, 153, 209. Спиноза 433. Срезневскій, И. И. 210, 223. Станкевичъ. А. 140, 511. Станкевичъ. Н. В. 192, 210, 250, 434, 436, 440, 442, 443, 447, 470. Стоюнинъ, В. Я. 38, 39. Стояновскій, Н. П. 23. Строгановы 147. Строевъ, С. **М.** 207. Стурдза 32. Сухомлиновъ, М. И. 75, 130, 140, 201, 353, 485.

Сушковъ. Н. В. 142.

Таесъ 163. Татаринова, Е. Ф. 153. Татищевъ, В. Н. 206, 480. Тацитъ 146, 504. Терещенко, А. В. 218. Тихонравовъ, Н. С. 38, 353, 381. Толстые, гр. 147. Толстой, А. П. 397. Толстой, Л. Н. 40.—II, VI. Томсонь 29. Триніусь 33. Трубачевъ. С. 51. Трубецкой, С. Н., кн. 93, 146. Трощинскій 358. Тургеневъ, А. И. 32, 146, 157. Тургеневъ, Н. И. 62, 122, 145, 146. Тургеневъ, Н. С. 38, 40, 41, 140, 323, 333, 345, 373, 448, 459, 492.—II, III, VI. VII, VIII, IX, X. Тунманнъ 205. Тьерри 207, 217. Тэнъ-Ш.

Уваровъ, С. С., гр. 75, 107, 128, 416, 486, 490, 491, 492. Уландъ 29. Устряловъ, Н. Г. 70, 76.

Филареть, митроп. 153. Флетчерь 505. Флоріань 29. Фонь-Визины 146. Фонь-Визинь. Д. К. 187, 327. Фотій 63. Фохть 275. Франкь. В. 143. Френь 212. Фридрихь, ими. 13. Фроловь 445. Фурье 497.

Хавскій, П. В. 353. Хворостинины 338. Хомяковъ, А. С. 124, 142, 194, 195, 200, 211, 225. 233,237, 245,249, 251, 261, 273, 275, 264,247,280, 281, 282, 283,279,284, 288, 307, 334, 336-343, 346, 347, 348, 454, 460, 465, 487.

Цедлицъ 29. Цицеронъ 146, 206.

Чаадаевъ, П. Я. 59, 63, 93, 124, 141, 143, 146, 147, 154, 155—158, 160, 162, 164, 170—175, 179, 180, 181, 183, 185—196, 217, 241, 250, 251, 260, 449, 461, 463, 475, 486. Черницкая 353. Черткова 352. Чижовъ, В. П. 247, 351, 421.

Шамиссо 29. Шараповъ, С. О. 353. Шатобріанъ 154. ПІафарикъ 221, 454. Шашковъ, С. С. 140. Шварцъ 225. Шевченко, Т. Г. 33. Певыревь, С. П. 136, 213, 214, 224, 225, 251, 268, 288, 306, 353, 359, 387, 408, 409, 410, 412, 417, 418, 422, 427, 450, 451, 453, 454, 458. Шексипръ 31.—V. Шеллингъ 142, 155, 157, 201, 430, 432, 433.Шенрокъ, В. И. 353. lНереметевы. бояре 83. **Шлегель**, Фр. 27, 219. Шлейермахеръ 210, 432. Шлейхеръ 221. ППлецеръ, А. 204, 205, 206, 212, 221, 226. III.юссеръ 129, 505. Шиллеръ 29, 30, 31, 33, 90, 127, 418, 442. Шпринскій-Шихматовъ, кп. 501, 504. Шпшковъ, А. С. 107, 247, 248, 362, 490. Штраусъ 258.

Штриттеръ 205. Шуваловы 147. Шуваловъ, Н. П. 147. 330. Шуйскій 308.

Щедринъ (Салтыковъ) 374. Щенкинъ. М. С. 352, 379, 409. Щербатовъ. М. М. кн. 206, 247.

Эверсъ 206, 217, 221, 226, Эйхгориъ 210, Экштейнъ 155, 156, Эпикуръ 166, 171,

Яворскій. Стефань 245, 278. Языковь, бояринь 83. Языковь. Н. М. 251, 255, 353, 359, 391, 399, 412, 418, 461, 465. Якушкинь, В. Е. 39, 59 Якушкинь, Е. Н. 66. Якункинь, П. Д. 142, 143, 146, 155.

Феодоръ, царь 81, 83, 314, 316, Өукидидъ 504.

## СОДЕРЖАНІЕ.

| TITAH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Предполовіе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Глава І.—Романтизмъ. Жуковский. Воспринятие мистическихъ и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.4Ab. 1.—10 M.A.H.1110 M.B. H.5 ROBERTH, DOUBTHING DA ATTICKAN A DESCRIPTION OF THE STATE OF TH |
| сантиментальных сторонь западнаго романтизма, въ близкой связи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| съ карамзинской школой; отношенія къ русской дъйствительности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul> <li>Поздивний мивнія Жуковскаго и отношенія его къ Гоголю.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Глава И.—ПушкинъИсторическое обращение къ ПушкинуРазлич-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ные взгляды на ПушкинаПрежнія и новъйшія оцфикиЗначе-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ніе Пушкина какъ художника.—Исторія его взглядовь общественно-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| the trying that it agreement a treaty in the property of the p |
| политическихъ и литературныхъ: либерализмъ во времена ими.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Александра и новые взгляды при Николаф I: консервативно-на-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ціональный романтизмъ, въ связи съ господствовавшей оффиціально                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| системой: литературныя преданія "Арзамаса" и отношеніе къ по-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| вымъ литературнымъ стремленіямъ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Глава III.—Нагодность оффиціальная.—Впечатлініе событій двад-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| цать-пятаго года Система оффиціальной народности: ея родство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ratio-initato toga.—Circiona opponintationom napognocim. Ca pogariso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| съ прежними правительственными взглядами и съ политикой евро-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| пейской реакціп. — Дъйствія системы: начало всеобщей опеки: раз-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| множение и господство бюрократии: крайнее развитие милитаризма:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| дала церковныя; народное просващение. — Везсилие самой власти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| уничтожить развившияся злоунотребления: внутренняя слабость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| національной жизни.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Теоретическое содержаніе оффиціальной народности: какъ объяс-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| излись вачала русской пациональности и вя отношение къ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| европейской цивилизаціи.—Отношеніе этой теоріи къ д'яйствитель-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| HOCTII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Нанегиристы и послъдователи системы въ литературъ.—Поло-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| женіе прогрессивнаго направленія                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Глава IV.—Проявлентя скептицизма. Чладаевъ.—Его тъсная связь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| съ образовательнымъ движеніемъ двадцатыхъ годовъ. — Католи-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ческія симпатін въ извъстной части общества и причины ихъ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| успѣха: связь ихъ съ понятіями европейской реставраціи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Сочиненія Чаадаева: содержаніе "Философическихъ Писемъ":                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Сочинения чандаева. Содержание "Рилософических инсеми.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| "Апологія Сумасшедшаго".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Смысль скептицизма Чаадаева: впечатлъніе, произведенное пер-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| вымъ "Письмомъ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Глава V.—Развитте научныхъ изследований народности. — Но-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| выя литературныя школы. — Понятіе, что самобытность развитія                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| уже достигнута: дъйствительная степень этой самобытности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Обзоръ направленій и пріемовъ въ теоретическомъ изученіи на-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| родности и сближении съ народомъ. — Вліяніе измещаби филосо-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lie Hormania annonia Poposis Hornoga Anyantandu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| фін. — Историческія изученія: Каченовскій. Полевой: Археографи-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ческая Экспедиція и Коммиссія, и изданіе намятниковъ; посылка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| молодыхъ ученыхъ въ пностранные университеты: пзучение сла-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| вянства: Погодинъ: новая историческая школа — Соловьевъ, Ка-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| велинь, Калачовь, Павловь и др. — Этнографія: сравнительное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| языкознаніе: пдеализація старины и народности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Дальифищее развитие изучений народности въ наше время и.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| велъдствіе того, измъненіе въ прежнихъ теоріяхъ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Глава VI.—Славянофильство. Общий взглядъ и теологическая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| система славянофильства. — Генеалогія славянофильства. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| система славиночильства. — генеалоги славинофильства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                      | — LVI —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | стран. |
|                      | Московскіе кружки тридцатыхъ годовъ. — Отношевія славянофи-<br>ловъ къ ихъ противникамъ. — Философско-романтическій характеръ<br>школы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| <b>L</b> AB <b>A</b> | Общій очеркъ славянофильскаго ученія; противоположность во-<br>сточнаго и западнаго міра, греко-славянской и романо-герман-<br>ской цивилизацій, ложность послѣдней и превосходство первой.<br>Кирфевскіе, Хомяковъ, Самаринъ, Аксаковы.—Отношеніе сла-<br>вянофильства къ "Москвитянниу" и "Маяку".<br>Теологическія основанія славянофильства, развитыя Кирфев-<br>скимъ и Хомяковымъ:—примфненіе ихъ у Д. Валуева<br>VII.—Славянофильство. Историческіе и общественные<br>идеалы славянофильства.—Историческая теорія школы: глав-<br>ныя положенія ея у Кирфевскаго и м З К.,.: подробное разви-<br>тіе ихъ у К. Аксакова: крайняя идеализація старины, возвели-<br>ченіе Москвы.—Какъ возможно было, по мнфніямъ славянофиловъ,<br>возвращеніе къ старымъ началамъ?— Отношенія славянофильства | 245    |
|                      | къ дъятельности "западной школы": мнънія Киръевскаго, К. Акса-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| Глава                | кова, Хомякова. — Неясное отношеніе школы къ оффиціальной пародности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 292    |
|                      | Мифніе новой критики объ отсутствіи противорфиія этого направленія со всфиъ прежнимъ образомъ мыслей Гоголя.  Воснитаніе Гоголя и образованіе его взглядовъ. — Его связи съ Пушкинскимъ кругомъ, и вліяніе послфдияго. — Чисто консервативный характеръ мифній Гоголя и не-консервативный смыслъ его поэтическихъ произведеній: отсутствіе сознанія объ этомъ у самого Гоголя и его друзей.  Давнишнее единство во взглядахъ Гоголя, въ которыхъ не происходило никакого "перелома". — Усиливающаяся религіозность, самомифніе и стремленіе занять роль учителя общества. — Изданіе "Выбранныхъ Мфстъ": мифнія объ этой книгъ у друзей Гоголя — Жуковскаго, Плетнева. кн. Вяземскаго. — Переписка Гоголя съ Бфлинскимъ.                                                                             |        |
| Глава                | Послѣдніе годы жизни Гоголя.—Усиленіе мистицизма.—Отно-<br>шенія къ властямъ.—Второй томъ "Мертвыхъ Душъ"<br>IX.—Бълипскій.—Различныя понятія о литературномъ характерѣ<br>Бѣлинскаго. — Московскіе литературные кружки тридцатыхъ го-<br>довъ.—Послѣдовательное развитіе миѣпій "западнаго" направленія:<br>исходиая точка въ нѣмецкомъ философскомъ идеализмѣ и само-<br>стоятельная переработка его: возникновеніе политическихъ мнѣ-<br>ній.—Сороковые года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 348    |
|                      | Критическая дъятельность Бълинскаго.—Стремленіе къ изученію дъйствительности: развитіе критики, нараллельное съ движеніемъ самой литературы: Гоголь, Лермонтовъ, Кольцовъ: натуральная школа.—Споры съ славянофилами: отношеніе Россіи къ евронейской цивилизаціи: народное и общечеловъческое.  Значеніе Бълинскаго въ литературномъ развитіи тридцатыхъ и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40E    |
| Глава                | сороковыхъ годовъ; его дъйствие на послъдующее покольние X.—Заключение.—Послъдовательность въ цъломъ ходъ литературы описываемаго періода.—Внъшнее положение литературы отно-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 425    |

L'JAB. сительно массы общества: система оффиціальной пародности и ея 474 - 519

Указатель . . XLIX-LIV

| PG   | Pypin, Aleksandr Nikolaevich |
|------|------------------------------|
| 3011 | Kharakteristiki litera-      |
| P9   | turnykh mnieniï ot dvad-     |
| 1906 | tsatykh do piatidesiatykh    |
| _,   | godov glatidesižtykh         |

## PLEASE DO NOT REMOVE SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

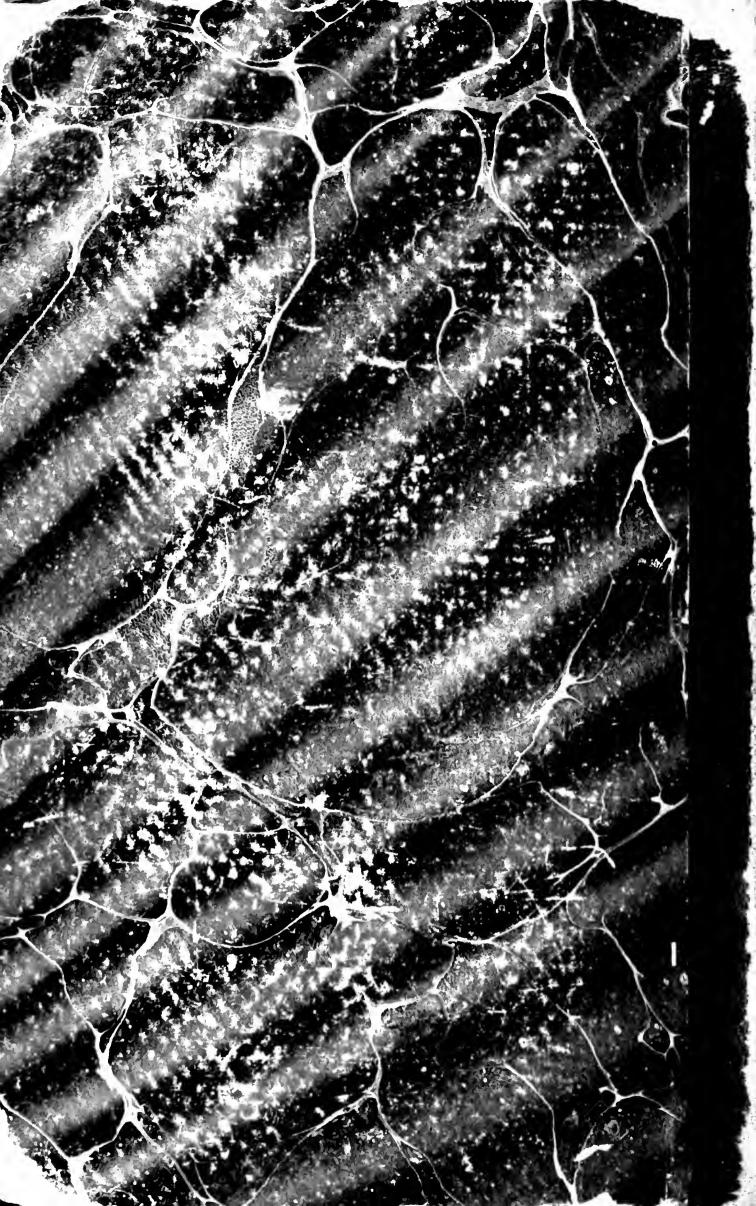